20 Unobancku Coureur U44 M 1884

Lenn. UU



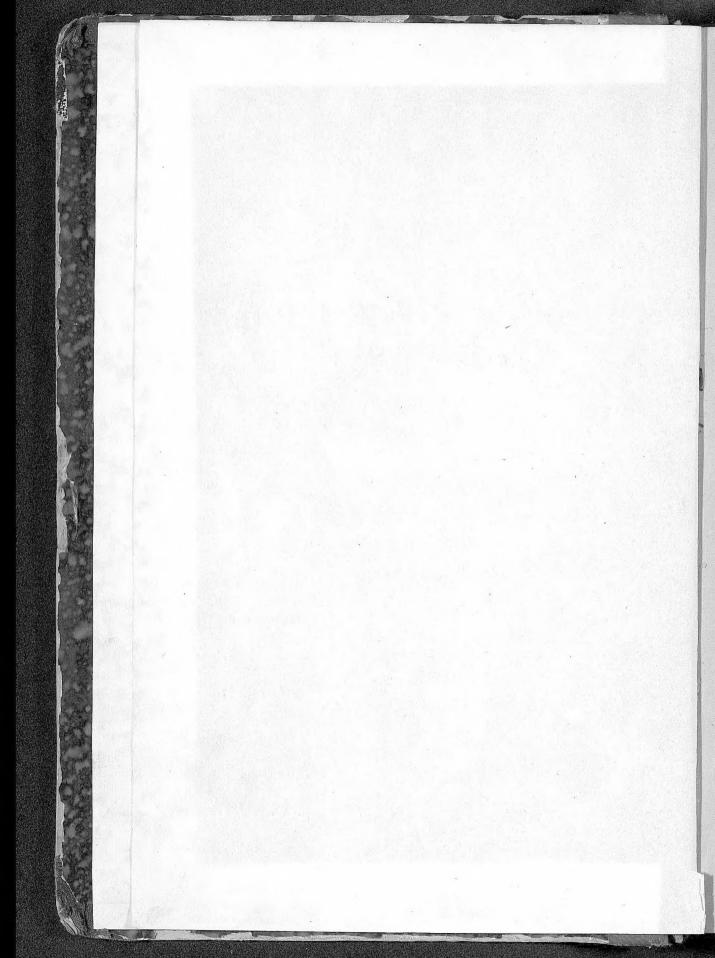

D6 20 1144

#### СОЧИНЕНІЯ

Д. и.

# иловайскаго.

4I

Исторія Рязанскаго қняжества Екатерина Романовна Дашкова. Графъ Яковъ Сиверсъ.

> МОСКВА. Изданіе книгопродавца А. Л. Васильева. 1884.



## NCTOPIA PASAHCKAPO KHAWECTBA.

# **ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА.**

ГРАФЪ ЯКОВЪ СИВЕРСЪ.

EKATEPHHA POWAHOREA

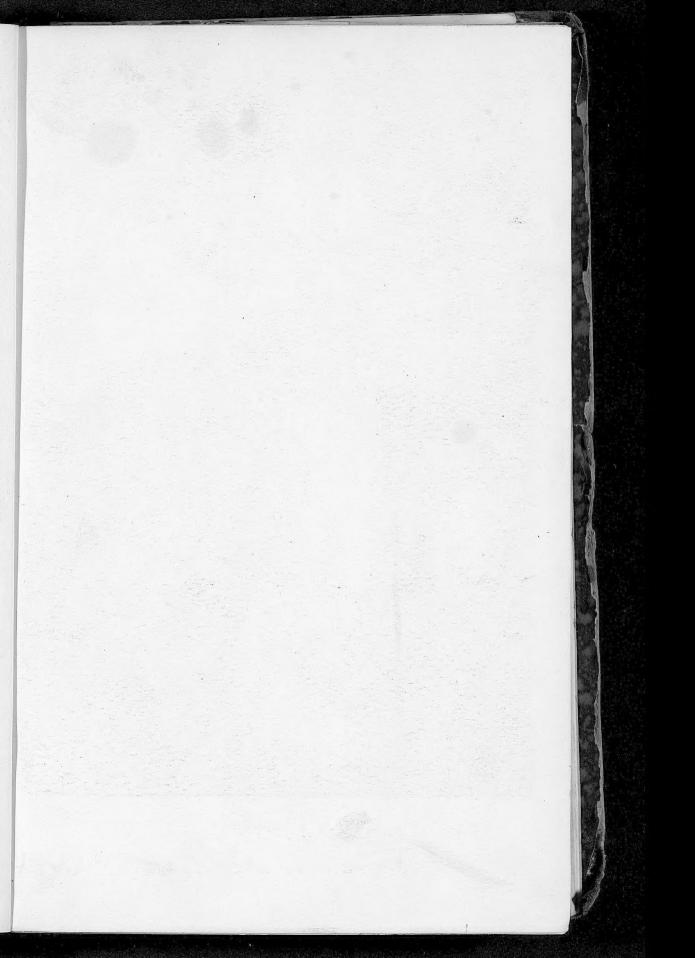



Д. Иловайскій.

съ портрета, писаннаго шервудомъ въ 1882 году.

#### сочиненія

Д. И.

### иловайскаго.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА,



T

М О СК В А. Изданіе книгопродавца А. Л. Васильева. 1884.

Many.

Гос. Историч. Науча. Б-...1 н п рефер 1529/28/ 193 г.

Четверть выка прошло со времени моего перваго ученаго труда, т. е. Исторіи Рязанскаго Княжества, которая появилась на свить почти вт конци 1858 года, вт качестви магистерской диссертаціи. Полагаю, срокь достаточный для того, чтобы подвести нъкоторые итоги своей научной и литературной дъятельности, т. е. собрать, если не все, покрайней мъръ довольно многое изъ того, что было рязсыяно по разными углами. Такое подведение итогови предпринимаю тъмг охотнъе, что вт данном случат оно облегчается помощью радушнаю издателя. Впрочемь дальныйшее его усердіе въроятно будеть зависьть от успъха или неуспъха настоящаю тома. Для этого тома, кромь помянутой диссертаціи, я выбраль изь своихь сочиненій два біографическихь очерка, которые относятся также къ первому періоду моей авторской дъятельности. Выпуская вновь эти свои труды, я ограничился только необходимыми поправками или замътками, не вдаваясь въ какія-либо большія перемъны, въ которыхъ при томъ не вижу и особой надобности.

Въ слыдующемъ томъ предполагается помъстить Гродненскій сеймъ 1793 года, т. е. мою докторскую диссертацію, и выборъ изъмассы статей, разбросанныхъ по разнымъ періодическимъ изданіямъ.

Д. Иловайскій.

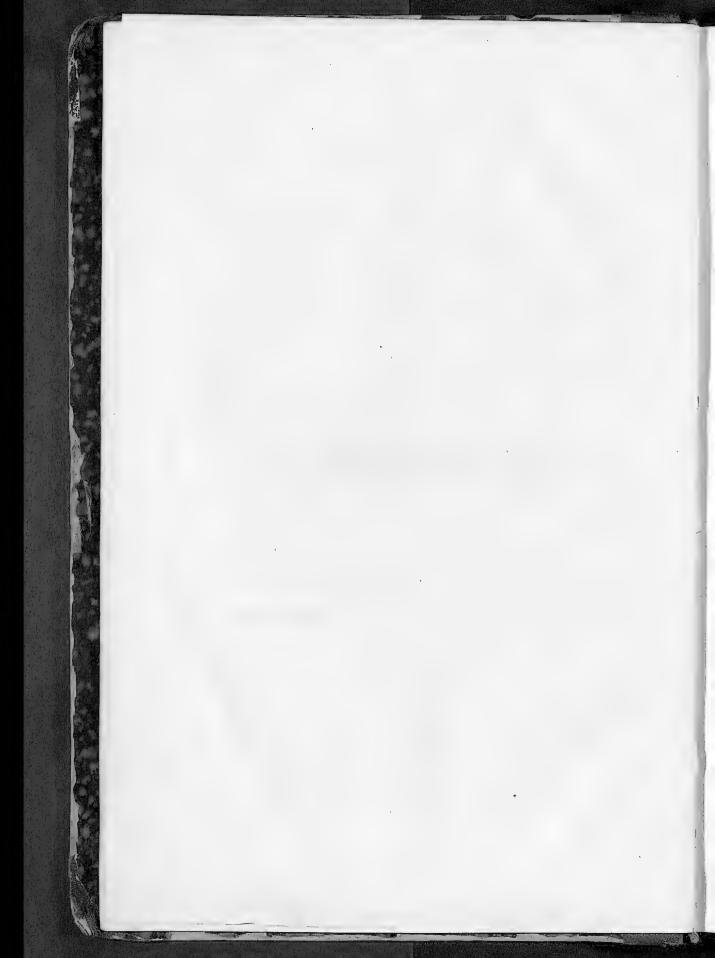

#### исторія

### РЯЗАНСКАГО КНЯЖЕСТВА.

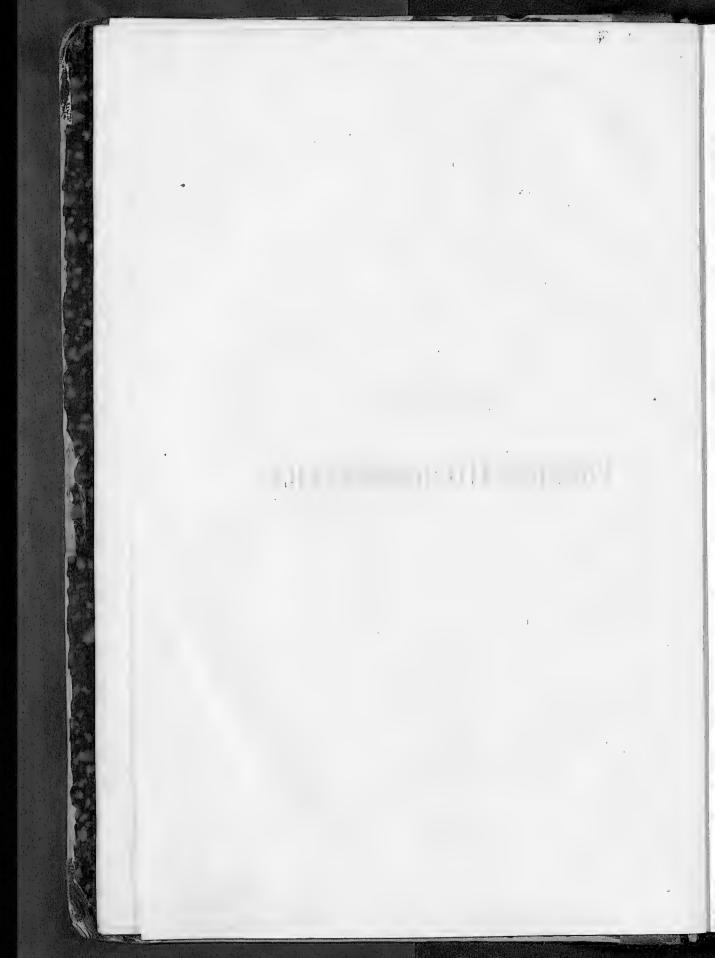

Je dedie ce livre à mes mâitres, à ceux qui vivent et à ceux qui ne sont plus.

Hist. de France par Michelet.

Главнымъ источникомъ для этого труда послужили русскія лѣтописи, преимущественно сѣверныя. Хотя извѣстія о Рязанскихъ событіяхъ въ нихъ вообще рѣдки, отрывочны и мѣстами пристрастны; но вмѣстѣ взятыя онѣ составляютъ значительную массу фактовъ. Самую твердую опору для изслѣдованій представляютъ конечно договорныя и жалованныя грамматы, разсѣянныя въ изданіяхъ Археографической коммиссіи и въ Собраніи Государственныхъ грамматъ и договоровъ. Иностранныхъ извѣстій о Древнерязанскомъ краѣ мы имѣемъ очень мало.

Нельзя сказать, чтобы мив пришлось трудиться надъ матеріалами, совершенно нетронутыми. Были и прежде нъкоторыя попытки, если неразработать, то по крайней мъръ, собрать сырые матеріалы. Первая извъстная миъ попытка въ этомъ родъ относится къ концу прошлаго и началу настоящаго стольтія. Сборникъ имветъ такое заглавіе: "Достопамятности въ Россійской исторіи, большею частію къ Рязанской области надлежащія, выбранныя изъ отысканныхъ въ Рязанской духовной консисторіи разныхъ тетрадей и бумагь и собранныя въ видъ лътописи въ 1793 и 1794 гг. по случаю присланнаго изъ св. правит. сунода 1791 г. Августа 31 дня къ его преосв. Симону архіепископу Рязанскому указа о присылкъ льтописей въ оный сунодъ; а 1816 года вновь пересмотрънная, исправленная и дополненная<sup>и</sup>. Изъ какихъ же тетрадей и бумагъ сдёланы выписки для этихъ Достопамятностей? Главнымъ образомъ изъ Родословца Русскихъ князей и Географическаго Словаря, составленнаго Щекатовымъ; а въ последнемъ историческое обозръне Рязанскаго княжества основано на извлеченияхъ изъ Истории Татищева и Никоновой Лътописи. Гораздо важнъе такихъ выписокъ встръчающияся въ Достопамятностяхъ сокращения и отрывки изъ разныхъ грамматъ, жалованныхъ и судныхъ.

Въ связи съ "Достопамятностями" находятся труды бывшаго учителя Рязанской гимназіи Т. Воздвиженскаго: "Историческое обозръніе Рязанской Іерархіи" 1820 г. и "Историческое обозръніе Рязанской губерніи" 1822 г. Болье заслуживаеть вниманія первая книга, содержаніе которой заимствовано изъ Рязан. Достопамятностей, которыя до сихъ поръ остаются неизданными. Уже потому самому, что г. Воздвиженскій сдълаль извъстными многія любопытныя грамматы, вошедшія въ Достопамятности, онъ оказаль большую услугу наукъ. Вторая книга представляетъ очень мало интереса тамъ, гдъ дъло идетъ о временахъ Княжества. По большей части это рядъ выписокъ, почти слово въ слово, изъ Татищева, Щекатова и Карамзина, ничемъ несвязанныхъ и часто противоръчащихъ другъ другу. Но мы не имъемъ права пренебрегать и этимъ трудомъ, потому что у г. Воздвиженскаго, какъ Рязанскаго старожила, встръчаются мъстами любопытныя замътки, которыя могуть навести на разныя соображенія.

Очень важны для исторіи Рязанскаго края грамматы и акты, собранные А. И. Пискаревымъ, 1854 г.; но за исключеніемъ немногихъ, эти документы относятся ко временамъ позднъйшимъ \*). Сочиненія по Русской исторіи, и разсъянныя въ повременныхъ изданіяхъ статьи, которыми я пользовался, будутъ указаны при самыхъ изслъдованіяхъ. Новыхъ неизданныхъ доселъ источниковъ мнъ удалось собрать очень немного.

Излагая исторію Рязанскаго княжества, я имѣлъ въ виду слъдующее: во первыхъ, привести въ извъстность и дать единство фактамъ, до сихъ поръ разрозненнымъ и отры-

<sup>\*)</sup> Тоже можно сказать о его "Собраніи надписей съ памятниковъ Рязанской старины" въ Запискахъ Археол. Общ. Т. VIII. СПБ. 1856.

вочнымъ, во вторыхъ, указать на самыя важныя эпохи, которыя переживало княжество, и въ третьихъ, по возможности проникнуть въ его внутренній бытъ. Хотълось бы дать болъе мъста послъдней, бытовой сторонъ и остановиться на духовной жизни народа; но здъсь историкъ встръчаетъ сильныя затрудненія, по крайней скудости источниковъ и отсутствію предварительныхъ изслъдованій. Отчетливое изображеніе древне-рязанскаго быта невозможно до тъхъ поръ, пока не будутъ собраны и изданы въ значительномъ количествъ мъстныя преданія, пъсни, повърыя, остатки прежнихъ обычаевъ; пока русская археологія и филологія не приведетъ въ извъстность и не объяснитъ хотя наиболье замъчательныхъ памятниковъ рязанской письменности, а равно и памятниковъ искусства, принадлежащихъ Рязанскому краю.

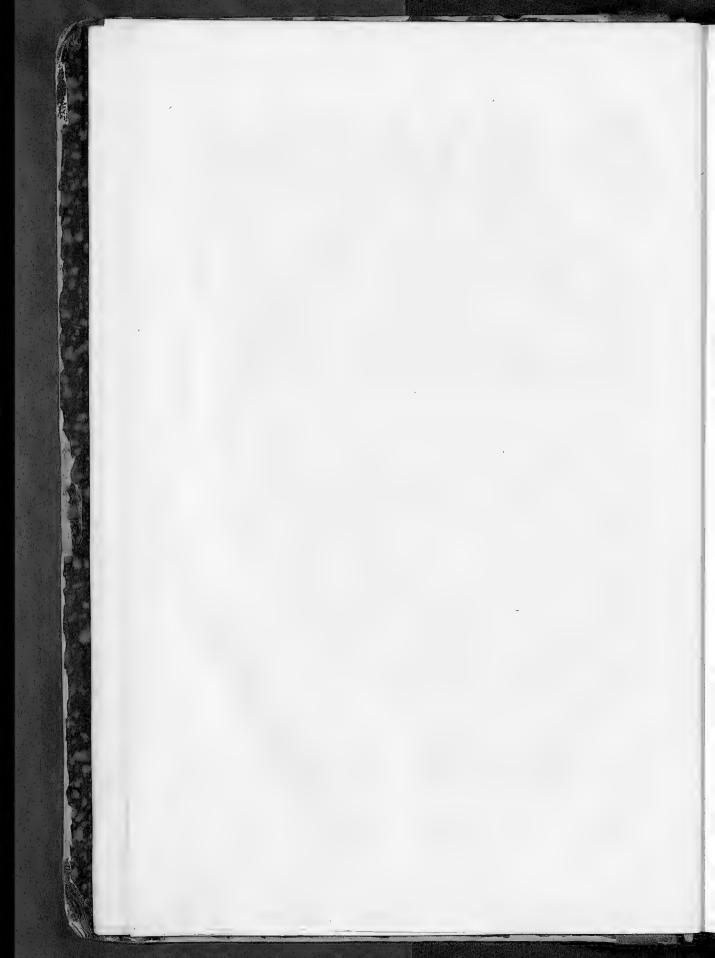

#### ГЛАВА І.

Финское населеніе въ области Оки. Ватичи. Главные пути Славянской колонизаціи. Восточные удёлы. Св. Глёбъ въ Муромѣ. Происхожденіе города Рязани. Борьба Олега Святославича съ дётьми Мономаха. Ярославъ Святославичъ. Его характеръ и дъятельность на съверовостокѣ. Успъхи христіанства. Неудачи Ярослава на югѣ. Обособленіе Муромо-Рязанскаго княжества.

"По Оцѣ рѣцѣ, гдѣ потече въ Волгу, Мурома языкъ свой и Черемеси свой языкъ, Мордва свой языкъ", говоритъ нашъ начальный лѣтописецъ, перечисляя народы, населявшіе древнюю Россію. "А се суть иніи (т. е. не славянскіе) языци, иже дань дають Руси: Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордва" и пр. Слѣдовательно, рѣчная область Оки въ первый разъ является въ исторіи съ обитателями Финскаго или Чудскаго племени. Но заговоривъ о Финскомъ племени и его подраздѣленіяхъ, мы чувствуемъ подъ собою почву, далеко нетвердую. Этотъ важный элементъ въ составѣ Русскаго государства представляетъ еще задачу для исторіи, и мы пока напрасно ищемъ въ ученой литературѣ авторитета, на который могли бы смѣло опереться въ своихъ выводахъ. Особенно мало сдѣлано для исторіи и этнографіи Финновъ восточной Россіи.

Финскіе народцы, обитавшіе въ области Оки, по нікоторымъ признакамъ, составляли только часть большаго Мордовскаго племени. Нетрудно представить себі главныя черты ихъ быта при началі нашей исторіи; безъ всякаго сомнівнія онъ быль очень простъ и немногосложенъ, какъ у всіхъ народовъ, невышедшихъ еще изъ состоянія дикости. Разсівянные небольшими группами или отдільными семьями финны жили въ глуши первобытныхъ лісовъ, на берегу рікъ и безконечныхъ болоть; охота и, віролтно, пчеловодство

служили имъ главнымъ источникомъ существованія; земледёліе, можеть быть, и въ тъ времена входило уже въ число ихъ занятій; но ему неблагопріятствовали лісистая природа страны и містами скупая, песчаноглинистая почва. Въ этомъ случат для насъ драгоденны слова Герберштейна, которыми онъ въ первой половинѣ XVI вѣка характеризуетъ Мордовское племя. "Къ востоку и югу отъ ръки Мокши, говорить онь, лежать огромные ліса, въ которых обитаеть Мордва, народъ говорящій особеннымъ языкомъ. Они отчасти идолопоклонники, отчасти магометане; живутъ разбросанными селеніями, обработывають подя; нитаются мясомъ дикихъ животныхъ и медомъ; богаты дорогими мёхами; народъ суровый, храбро отбивающій отъ себя татарскихъ хищниковъ; почти всв ившіе, вооружены длинными луками и превосходные стражи". Если сравнимъ съ этимъ извъстіемъ описаніе чисто Мордовскаго быта въ наше время, то въ главныхъ чертахъ мы находимъ большое сходство: отсюда имъемъ право заключить, что и съ IX века по XVI этотъ быть изменился очень мало. Такъ, напримъръ, Мордва до сихъ поръ отличается свойственною дикарямъ неразборчивостію въ выборѣ пищи; только въ недавнее время она оставила привычку пожирать самыхъ нечистыхъ животныхъ; а мясо медвъдей, волковъ, ежей, бълокъ, выоновъ и ястребовъ еще не вышло изъ употребленія.

Въ XVI въкъ часть Мордвы исповъдывала исламъ, заимствованный у сосёднихъ Болгаръ, Казанскихъ и Касимовскихъ Татаръ; но въ ІХ вък изычество въ этихъ странахъ еще не встричало себъ никакого противодействія. Къ сожаленію религіозныя верованія северовосточныхъ Финновъ далеко не приведены въ извъстность для того, чтобы можно было построить изъ нихъ полную систему. Однако, благодаря зам'вткамъ н'вкоторыхъ наблюдателей, мы имвемъ довольно пъльное понятие о язычествъ Мордовскаго племени; видимъ, что оно прошло нъсколько ступеней религіознаго развитія и не лишено присутствія господствующей иден. Верховное божество называется Шкай; за нимъ слъдують нисшіе боги и богини, между которыми раздълены заботы по управленію различными частями міра, таковы: Керемять, Азарава, Паксязаръ и Паксязарава, Вирьязаръ и Вирьязарава, Ведьязаръ и Ведьязарава, Лугазаръ и Лугазарава, Юртазаръ н Юртазарава и пр. Всъ эти имена встръчаются въ молитвахъ, преданіяхъ и повірьяхъ у Мордвиновъ, которые вообще поздно, не охотно подчинились христіанству, и упорно продолжають сохранять многія языческія вірованія и обряды.

Приведенныя имена свидётельствують, что Мордва почитала высшее начало подъ именемъ Азаръ; но что это божество, какъ и у другихъ народовъ, разрѣшалось на отдѣльныя силы природы; такимъ образомъ явились: Ведь-язаръ лѣсной богъ, Юрт-азаръ домашній богъ и т. д. въ родѣ славянскихъ лѣшихъ и домовыхъ.

Нижнее теченіе Оки почти до самаго устья занимало племя Мурома, которое прежде другихъ племенъ, обитавшихъ по Окъ, примкнуло къ возникающему Государству, и нъсколько опередило ихъ въ развитіи общественныхъ формъ. Въ IX стольтіи мы находимъ здісь городъ Муромъ, который можетъ быть и распространиль свое имя на ближнюю часть Мордвы. Близость Волги, по которой шель водный путь изъ Новгорода въ Болгарію и Козарію болже всего способствовала раннему участю Мери п Муромы въ Русской исторіи. Язычество Муромы, судя по той борьбь, которую должны были выдержать противъ него первые проповъдники христіанства, достигло нъкоторой степени развитія. Не знаемъ, на сколько ихъ върованія были общи съ Мордвою; но у насъ сохранилось нъсколько любопытныхъ известій объ обрядахъ Муромцевъ въ конце XI столетія. "Очныя ради немощи въ кладезяхъ умывающеся и сребреницы на ня повергающе... дуплинамъ древянымъ вътви убрусцемъ обвъшивающе и симъ покланяющеся... кони закалающе, и по мертвыхъ ременныя плетенія и древолазная съ ними въ землю погребающе, и битвы п кроеніе и лицъ настр'яванія и дранія творяще" 1).

Между всёми Мордовскими народцами для насъ особенно важна Мещера, которая обитала по притокамъ Оки выше Муромы. Донынъ вся съверная часть Рязанской губерпіи носить названіе "Мещерской стороны". Древніе лѣтописцы не отличають ее отъ Мери и Мордвы, и не знають ея имени 2). Затерянные въ непроходимыхъ дебряхъ и болотахъ между притоками средней Оки, Мещеряки долѣе своихъ сосѣдей остаются на степени совершенной дикости и ускользають отъ вниманія исторіи.

Итакъ, прежде нежели появился Славянскій элементь въ тѣхъ мѣстахъ, о которыхъ мы говоримъ, Финскія племена съ незапамятныхъ временъ были здѣсь полные хозяева, и самымъ замѣтнымъ памятникомъ ихъ древняго господства безспорно служатъ до сихъ поръ многія темныя для насъ географическія названія.

<sup>1)</sup> Изъ житія Муромскаго Кн. Константипа.

<sup>2)</sup> Въроятите всего, что название Мещера есть только видоизминение слова Меря.

Самымъ крайнимъ Славянскимъ племенемъ на востокъ въ ІХ в. являются Вятичи. О происхожденіи Вятичей и ихъ сосёлей Радимичей сохранилось у летописца, какъ известно, любопытное преданіе. изъ котораго заключаютъ, что эти племена, отделившіяся отъ семейства Ляховъ, заняли свои мъста гораздо позднъе другихъ Славянь и что въ народъ еще въ XI въкъ сохранилась память объ ихъ движеній на востокъ. Вятичи заняди верхнее теченіе Оки, и такимъ образомъ пришли въ прикосновение съ Мерею и Мордвою, которые повидимому безъ особенной борьбы подвинулись на сѣверъ. Едва ли могли существовать серьозныя причины къ столкновению съ пришельцами при огромномъ количествъ порожнихъ земель и при ничтожности домашняго хозяйства у Финновъ. Къ тому же и самое Финское племя, скудно одаренное отъ природы, съ явнымъ недостаткомъ энергін, всл'ядствіе неизм'яннаго историческаго закона должно было всюду отступать передъ породою, болже развитою. Трудно провести границы между Мещерою и ея новыми сосёдями; приблизительно можемъ сказать, что селенія Вятичей въ первые віка нашей исторін простирались до ріки Лопасни на сівері и до верховьєвь Лона на востокъ.

Немногими, но очень яркими красками изображаетъ Несторъ языческій быть нікоторыхь Славянскихь племень. "И Радимичи, и Вятичи, и Сѣверъ одинъ обычай имяху: живяху въ лѣсѣ, якоже всякій звърь, ядуще все нечисто, срамословье въ нихъ предъ отъци и предъ снохами; браци небываху въ нихъ, но игрища межю селы. Схожахуся на игрища, на плясанье, и на вся бъсовская игрища, и ту умыкаху жены собь, съ нею же кто сывъщащеся; имяху же по нвъ и по три жены. Аще кто умряше, творяху тризну надъ нимъ, и по семъ творяху кладу велику и въздажахуть и на кладу мертвеца, сожьжаху, а посемъ собравше кости, вложаху въ судину малу и поставяху на столив на путехъ, еже творятъ Вятичи и нынв". Судя по первымъ словамъ упомянутыя племена не имѣли ни земледѣлія, ни домашняго хозяйства. Но далёе видно, что они жили селами и имёли довольно определенные обычан или обряды относительно брака и погребенія; а подобное обстоятельство уже предполагаеть нікоторую степень религіознаго развитія и указываеть на начала общественной жизни. Впрочемъ трудно решить, на сколько слова Нестора относились собственно къ Вятичамъ IX столетія, потому что едва ли можно приравнять ихъ къ Сѣверянамъ, которые поселились на своихъ мѣстахъ гораздо ранбе и жили по соседству съ Греческимъ воднымъ

путемъ. Ясно, по крайней мъръ, что Вятичи въ тъ времена были самымъ дикимъ племенемъ между восточными Славянами: удаленные отъ двухъ главныхъ центровъ русской гражданственности, они позднъе другихъ вышли изъ племеннаго быта, такъ что русскіе города упомпнаются у нихъ не ранъе ХІІ в.

Движеніемъ Радимичей и Вятичей повидимому прекратилось разселеніе Славянскихъ племенъ въ Россіи: онъ перестаютъ занимать земли болъе или менъе густыми массами и отодвигать далъе на съверъ и востокъ жилища Финновъ. Последніе теперь спокойно могли оставаться на своихъ мъстахъ; но уже навсегда должны были подчиниться вліянію своихъ соседей. Медленно и туго Финское плема проникается Славянскимъ элементомъ; но темъ вернее и глубже пускаеть онъ свои корни. Проводникомъ этого неотразимаго вліянія послужила у насъ, какъ и вездъ, система военной или княжеской колонизаціи, начало которой совпадаеть съ началомь Русской исторіи. Славянорусская колонизація идеть отчасти отъ Новгорода на востовъ великимъ Волжскимъ путемъ и достигаетъ нижняго теченія Оки. Извъстно, что Новогородское юношество издавна ходило по рекамъ въ дальнія страны съ двоякою целью-грабежа и торговли. Эти то походы и проложили пути Славянскому вліянію на Финскомъ свверовостокв. Съ движениемъ славянскаго элемента изъ Новгорода по Волгѣ встрѣчается другое движеніе изъ юго-западной Руси по Окѣ 3).

<sup>3)</sup> По словамъ начальной детописи, Святославъ вт 964 г. идетъ на Оку и на Волгу, приходитъ къ Вятичамъ и спрашиваетъ у нихъ по обикновенію: "кому дань даете". Они отвъчаютъ: "даемъ Козарамъ по шелягу отъ рала". Затъмъ Святославъ обращается на Козаръ и громитъ ихъ царство. Вятичи однако не соглашаются добровольно платитъ ему дань, какъ показываетъ извъстіе лътописца подъ 966 г. "Вятичи побъди Святославъ, и дань на пихъ възложи".

Зависимость Радимичей и Вятичей отъ Русскихъ князей прекратилась вёроятно во время пребыванія Святослава въ Болгаріи, и сынъ его Владиміръ укрѣпившись на Кіевскомъ столь, долженъ быль вступить въ новую борьбу съ воинственными племенами. Именео въ 981 г. Владиміръ "Вятичи побѣди, и възложа нань дань отъ плуга, яко же и отецъ его имаше". Но этимъ дѣло не кончилось: подъ слѣдующимъ годомъ опять извѣстіе: "Заратишися Вятичи, и иде на ня Владиміръ, и побѣди е второе". Въ 988 году онъ воюетъ съ Радимичами, которымъ Волчій Хвостъ наноситъ пораженіе. При этомъ случав лѣтописецъ еще разъ вспоминаетъ, что Радимичи (а слѣдовательно и Вятичи) были родомъ изъ Ляховъ: "пришедъще ту ся вселища, и платятъ дань Русси, повозъ ведутъ и до сего дне", прибавляетъ онъ, вообще показывая къ нимъ явное нерасположеніе. Такое пераспо-

Съ подчинениемъ Вятичей Киевскимъ князьямъ верховья Оки вощли въ составъ Русскихъ владеній. Устья этой реки принадлежали къ нимъ еще прежде, по этому и среднее теченіе не могло далье оставаться вив предвловъ зараждающагося государства, твиъ болве что малочисленное туземное население было не въ состояни оказать значительное сопротивление Русскимъ Князьямъ. Лътопись даже и не уноминаеть о покореніи Мещеры, которое само собой подразуміввается при походахъ Владиміра на сѣверовостокъ. Преемники его въ XI стольти спокойно проходять съ своими дружинами по Мещерскимъ землямъ и ведутъ здёсь междоусобныя войны, не обращая вниманія на б'ёдныхъ жителей. Близь сліянія Волги и Оки дальн'ёйшее движение Русскаго господства должно было на время остановиться: препятствіемъ явилось довольно сильное по тому времени государство Болгаръ 4). Помимо враждебныхъ столкновеній Камскіе Болгары были знакомы Русскимъ князьямъ по сношеніямъ другаго рода. Они служили тогда дёятельными посредниками въ торговлё между мусульманскою Азіею и восточною Европою. Болгарскіе купцы Аздили съ своими товарами вверхъ по Волгъ въ страну Веси; а чрезъ Мордовскую землю, следовательно по Оке, отправлялись въ югозападную Русь и ходили до Кіева. Изв'єстія Арабскихъ писателей подтверждаются разсказомъ нашего лътописца о магометанскихъ проповъдникахъ у Владиміра и торговымъ договоромъ Русскихъ съ Болгарами въ его княженіе. Если удачные походы Св. князя на Камскихъ Волгаръ и не сокрушили эту преграду къ распространенію Русскаго вліянія внизь по Волгѣ, за то окончательно закрѣпили за нимъ всю Окскую систему. Но начала гражданственности еще не скоро проникли въ эту лъсную глушь; первый городъ упоминается здъсь спустя цѣлое столѣтіе.

Когда Владиміръ раздавалъ своимъ сыновьямъ города, Муромская земля досталась на долю Глъба 3).

ложеніе очень понятно, если вспомнимь что у Вятичей, и вёроятно отчасти у Радимичей, въ его время язычество существовало еще въ полной силь.

<sup>4)</sup> Мы еще можемъ сомиваться въ томъ, чтобы походъ Владиміра 987 г. относился къ Волжскимъ Болгарамъ; но кромъ этого года есть извъстія и о другихъ походахъ на Болгаръ. Въ одномъ изъ вихъ прямо говорится (997 г.): "Ходи Владимеръ на Болгары Волжскія и Камскія". (Ник. І. 108).

<sup>5)</sup> Замѣчательно при этомъ, что онъ никого не назначилъ въ страну Вятичей и Радимичей. Такое обстоятельство объясняется педостаткомъ городовъ въ то время

Но для насъ особенно важно дѣленіе волостей между сыновьями Ярослава I; оно на долго опредѣльно дальнѣйшее развитіе отдѣльныхъ частей древней Россіи. Святославъ Ярославичь получиль на свою долю Черниговскій удѣль. Къ этому удѣлу кромѣ Сѣверской земли причислялась долина Оки и Тмутраканское княжество, точно также какъ къ Переяславскому удѣлу Всеволода принадлежало почти все верхнее Поволожье. Существованіе такого дѣленія подтверждается событіями восточной Руси во второй половинѣ XI в. и особенно Любецкимъ съѣздомъ, на которомъ все теченіе Оки навсегда укрѣплено за родомъ Святослава Ярославича. Подобная общирность владѣній, сосредоточенныхъ въ рукахъ одного рода, нисколько не смущала остальныхъ князей. Вся эта лѣсная глушь имѣла въ ихъ глазахъ очень мало цѣны; самые Святославичи, какъ увидимъ, долго не могутъ помириться съ угрюмою природою своихъ удѣловъ, и обнаруживаютъ стремленіе къ завѣтному Приднѣпровью.

Между тымъ какъ дъятельность сыновей и внуковъ Владиміра Св. преимущественно сосредоточивалась около Дивпра, народы, заселявшіе область Оки, все еще прозябають въ тыни своихъ первобытныхъ льсовъ. Признаки жизни замытны только въ отдаленномъ Муромы. Здысь первымъ удыльнымъ княземъ является Св. Глыбъ 6). Нытъ

на сѣверовостокъ отъ Десны до самыхъ кизовьевъ Оки. Сѣверная половина этого пространства, т. е. собственно Рязанскія земли, была причислена къ Муромскому кияженію; а южная степная полоса связана была съ Тмутраканскимъ княжествомъ. Послъ битвы при Лиственъ Мстиславъ, первый удѣльный князъ Тмутраканскій, соединилъ въ своихъ рукахъ объ части; названіе Тмутракани распространилось далеко на сѣверъ; отсюда то произошло у нѣкоторыхъ историковъ смѣшеніе этого имени съ Рязанью, которая въ то время еще не выступала на историческое ноприще. Знаменитый Олегъ Гориславичь, будучи княземъ Тмутраканскимъ и Рязанскимъ, еще болѣе способствовалъ такому заблужденію. Но въ настоящее время послъ доказательствъ гр. А. Н. Мусина-Пушкина нѣтъ болѣе сомнѣнія въ томъ, что Тмутракань и Греческая Таматарха или древняя фанагорія одно и тоже. ("Историч. изслѣд. о мѣстопол. древ. Рос. Тмут. княженія". (См. сводъ всѣхъ доказательствъ и защиту Мусина-Пушкина противъ возраженій Г. И. Спасскаго въ Изслѣдов. о Рус. Ист. Погод. III. 145—153).

<sup>6)</sup> Мы не знаемъ, когда именно онь отправился въ свой удъть. По лътописи Владиміръ роздаль города сыновьямъ въ 889 г. въ то время, когда Глюбъ былъ еще младенцемъ, или, что въроятнъе, совсъмъ не родился. Въ 1015 г. Борисъ, любимий брать его, изображается юношею, у котораго только что пробиваются уси и борода; а Глюбъ былъ молоте Бориса. Вообще прибитіе Глюба на съверъ можно приблизительно отнести къ 1010 г.

сомнинія, что главною заботою молодаго князя было насажденіе христіанства въ этомъ крайнемъ уголкъ тогдашней Руси. Саман разсылка по городамъ сыновей Владиміра, которая по лётописи слёдуеть за ихъ крещеніемъ, можеть быть находилась въ связи съ заботами Великаго Князя о распространеній новой религій. Но это благое дёло, кажется, не имёло большаго успёха въ короткій срокъ пребыванія Гліба на сівері 7). Послі его смерти христіанство должно было еще въ продолжение цёлаго столётия выдерживать здёсь борьбу съ изыческою партією прежде, нежели могло провозгласить побъду на своей сторонъ. При столкновеніяхъ христіанскаго начала съ язычествомъ Муромскій край въ то время оживлялся еще торговыми сношеніями съ Камской Болгаріей, что не мѣшало ипогда Муромцамъ вступать въ борьбу съ сильными Болгарами и безпокойными племенами Мордви. Въ княжение Ярослава I Муромъ повидимому на ряду съ Ростовомъ игралъ незавидную роль ссылочнаго мъста для опальныхъ бояръ. Такъ въ 1019 г. Великій Князь прогиввался за что-то на Новгородскаго посадника Константина (сынъ знаменитаго Добрыни) и заточиль его въ Ростовъ, "и на третіе лѣто повель его убити въ Муромъ на ръцъ на Оцъ" 8).

Между тыть вы юговосточной части Муромо-Рязанскихы земель никогда не прерывались враждебныя столкновенія съ степными кочевниками. Въ началь X в. изъ Приуральскихъ степей всльдъ за Уграми подвинулись на западъ Печеньги и потянулись къ нижнему Днъпру. За Печенъгами являются ихъ соплеменники Торки. Въ 1055 г. въ первый разъ упоминается о приходъ Половцевъ въ Русскую землю. Они оттъсняють болье слабыхъ предшественниковъ, и въ 1068 г. открывають упорную борьбу съ нашими князьями; а къ концу XI в. ихъ пеобозримыя кочевья раскинулись по всему степному пространству южной Россіи. Сосъдство съ этими дикими ордами конечно не осталось безъ вліянія на жителей Приокскихъ земель, и внесло въ эти земли новый элементъ населенія, враждебный Славянорусскому началу. Стоитъ только прочесть у лътописца описаніе Половецкаго быта, чтобы понять, каково могло быть вліяніе кочевниковъ. "Яко же се и при насъ нынь Половци законъ держать отецъ своихъ, кровь

<sup>7)</sup> Въ прологѣ Мая 21 сказано о Св. Глѣбѣ: "много покусився невозможе одолѣти его (Мурома) и обратити во Св. Крещеніе; но поживѣ вдале его два поприща (два лѣта) и отъ Святополка позванъ лестію".

<sup>8) .</sup>II. C. P. J. V. 134.

проливати, и хвалящеся о сихъ, ядуще мертвечину и всю нечистоту, хомъ́ки, и сусолы; поимаютъ мачехи своя, ятрови, и ины обычая отець своихъ творятъ".

27 Декабря 1076 г. скончался Святославъ Ярославичъ, оставивъ пять сыновей: Глѣба, Олега, Давида, Романа и Ярослава. При жизни отца Глѣбъ сидѣлъ въ Новгородѣ, Олегъ во Владимірѣ Волынскомъ, Романъ въ Тмутракани; неизвѣстно, гдѣ княжилъ Давидъ; а Ярославъ, самый младшій <sup>9</sup>), по юности своей вѣроятно находился при отцѣ; впрочемъ можно догадываться, что ему назначались въ удѣлъ Муроморязанскія волости. Съ возвратомъ Изяслава произошло перемѣщеніе удѣльныхъ князей, которое повлекло за собою неизбѣжных усобицы. Здѣсь мы по необходимости должны коснуться этихъ усобицъ съ той стороны, съ которой онѣ имѣли вліяніе на судьбы Муроморязанскаго края.

Изгнанный изъ Новгорода, Глебъ Святославичь погибъ въ земле Заволоцкой Чуди; Олегъ, лишенный Владиміра Волынскаго, жилъ нъкоторое время въ Черниговъ у дяди Всеволода. Изъ этого впрочемъ нельзя заключить, что онъ не имёлъ тогда никакого удёла; безъ сомнёнія ему предоставлены были вмёстё съ младшимъ братомъ все тъже Муроморязанскія земли. Нъсколько времени спустя, мы действительно находимь въ Муроме посадниковъ Олега. Но, какъ замѣчено, князья не дорожили своими сѣверовосточными областями и не любили скучать въ этой глухой сторонь; поэтому Олегь не по-**Ехаль** къ себъ въ Муромъ, а явился у брата въ Тмутракани, и отсюда начинаетъ рядъ попытокъ отнять у Всеволода и Мономаха Черниговъ, какъ достояніе своего отца. Средства для борьбы съ старшими князьями у младшихъ въ то время находились всегда подъ руками, т. е. наемныя Половецкія дружины. Первая понытка Олега, предпринятая вмёстё съ двоюроднымъ братомъ Борисомъ Вячеславичемъ, въ началъ имъла усивхъ, но кончилась несчастною для нихъ Нѣжатинскою битвою, 3-го Окт. 1078 г. Послѣ того во все время Всеволодова княженія въ Кіев'в незам'єтно, что бы Олегъ возобновиль свои усилія занять Черниговь; когда погибь брать его Романъ, онъ даже пробылъ два года илънникомъ у Грековъ. Но

<sup>9)</sup> Что Ярославъ былъ младшій, доказываетъ картина въ Изборникѣ Святослава, 1073 г.; она изображаетъ Святослава съ супругою и пятерыхъ его сыновей; Ярославъ представленъ здѣсь еще мальчикомъ.

освободившись изъ илѣна, Олегъ занялъ Тмутраканское княжество и выжидалъ опять удобнаго случая завладѣть Черниговскимъ удѣломъ. Такой случай представился послѣ кончины Всеволода. Воспользовавшись сильнымъ пораженіемъ Святополка и Мономаха отъ Половцевъ подъ Триполемъ, Олегъ въ 1094 г. опять явился съ своими дикими союзниками у воротъ Чернигова. На этотъ разъ Мономахъ, не имѣя достаточныхъ силъ, чтобъ отразить враговъ, помирился съ своимъ соперникомъ, и вышелъ изъ города.

Но между тыть какъ Святославичи принимали главное участіє въ событіяхъ Южной Россіи, ихъ съверныя волости оставались безъ надежной защиты отъ нападенія непріязненныхъ сосъдей. Въ Муромѣ управляли посадники Олега. Неизвъстно, были ли счи сами виноваты въ безпорядкахъ или не имѣли достаточно средствъ и власти удерживать въ повиновеніи безпокойную Муромскую молодежь, которая выгодамъ торговли съ зажиточными Болгарами предпочитала грабежи ихъ судовъ по Волгѣ и Окѣ. Обиженные обратились съ жалобами къ Олегу и брату его Ярославу 10). Неполучивъ удовлетворенія, Болгары взялись за оружіе, и въ 1088 г. захватили Муромъ. Впрочемъ они оставались здѣсь недолго, и въроятно довольствуясь разграбленіемъ города, ушли во свояси: по крайней мърѣ, спуста нъсколько лѣтъ, опять упоминается о посадникахъ Черниговскаго князя въ Муромъ.

И во второй разъ Олегъ недолго княжиль въ отцовскомъ городъ. Въ слъдующемъ 1095 г. непріязненныя отношенія Святославичей къ Мономаху и Святополку опять переходятъ въ сильное междоусобіе. Поводомъ къ неудовольствію послужила явная недовърчивость Олега къ двоюроднымъ братьямъ, когда они пригласили его идти вмъстъ съ ними на Половцевъ. Олегъ пошелъ но не вмъстъ, а другою дорогою, и, кажется, уклонился отъ битвы съ своими прежними союзниками. Онъ также не согласился выдать Русскимъ князьямъ сына Половецкаго князи Итларя, послъ того какъ отецъ былъ умерщваенъ въ Переяславаъв. Мономахъ и Святополкъ однако не вступили прямо въ борьбу съ Олегомъ, а прежде хотъли въроятно лишить его помощи брата Давида; по этому они въ концъ 1085 г. вывели послъдняго изъ Смоленска въ Новгородъ, а въ Смоленскъ посадили Мономаховича Изяслава. Вскоръ однако Давидъ воротился и опять

<sup>10)</sup> Татищ. II, 140.

заняль Смоленскую волость. Около того же времени Изяславь Владиміровичь является въ Курскъ. Неизвъстно, потериъль ли Изяславъ у Курска неудачу, или взялъ его, но потомъ оставилъ, угрожаемый сосёдствомь Олега Черниговскаго; только въ томъ же году онъ уходить съ юга и отправляется въ другую волость Святославичей-Муромскую землю. Муромны, можеть быть недовольные боярскимъ управленіемъ и желавшіе имъть собственнаго князя, охотно приняли Изяслава и выдали ему Олеговыхъ посадниковъ 11). Хотя въ письмъ своемъ къ Олегу Владиміръ въ последствіи осуждаеть сына за то, что онъ пожелаль чужаго и послушался своихъ алчныхъ дружинниковъ; но едвали можно думать, чтобы Изяславъ въ этомъ случав осмелился поступить противъ воли Мономаха, который держаль своихь детей въ строгомъ повиновеніи. Очень можеть быть, что занятіе Мурома находилось въ связи съ открывшеюся вскоръ усобицею между Черниговскимъ княземъ и его двоюродными братьями. Извъстно, что въ 1076 году Олегъ отвъчалъ изъ Чернигова гордымь отказомь на приглашение братьевь привхать въ Киезъ, п не хотълъ предстать на судъ предъ епископами, прумнами и смердами. Тогда Святополкъ и Мономахъ припомиции ему дружбу съ варварами и ръшились по обыкновению предоставить дъло суду Божьему. Услыхавъ о приближении противниковъ, Олегъ 3 Мая 1096 года вышель изъ Чернигова, и заперся въ крѣпкомъ Стародубь. Здесь онъ защищался 33 дня, и началь просить мира только тогда, когда граждане доведены были до крайняго изнеможенія; а помощь между темъ не являлась. Великій Князь и Владиміръ согласились на миръ, и послали Олега къ брату Давиду, что бы вифств съ послъднимъ онъ прівхаль въ Кіевъ удаживаться о волостяхь. Олегъ отправился въ Смоленску; но Смольняне отказались принять въ свой городъ князя, который пріобрель недобрую славу за свою дружбу съ Половцами. Огорченный такою неудачею Гориславичъ обратился на востокъ и пошелъ къ Рязани 12). Тутъ въ первый разъ встръчается въ лътописи это имя, и мы остановимся на немъ нъсколько времени прежде, нежели последуемъ за дальнейшимъ течениемъ событій.

Съ XI стольтія Славянскія поселенія на Финскомъ съверовостокъ начинають принимать все болье и болье значительные размъры,

<sup>1!)</sup> Лавр. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Лавр. 98. Ник. II, 12.

благодаря строительной деятельности Русскихъ князей. Главнымъ средствомъ иля утвержденія власти въ подчиненныхъ земляхъ всегда и вездъ служило построение кръпостей тамъ, гдъ ихъ не было и военное занятіе городовъ, уже существующихъ. Точно такъ постунали и древніе Русскіе князья: они строили новые города на востокъ и на западъ отъ великаго воднаго пути, имъя въ виду защиту края, сборъ дани съ туземныхъ жителей и заселение пустыхъ земель. Строительная д'ятельность особенно усиливается со времень Владиміра Св. и Ярослава І. Стукъ топора и смѣшанные человѣческіе голоса съ тахъ поръ постоянно нарушають спокойствіе дремучихъ лесовъ на северовостоке России. Несколько десятковъ домиковъ съ землянымъ валомъ вокругъ показываются надъ рекою въ твии зеленыхъ рощъ, и путникъ, плывущій въ лодкв, замвчаеть въ окрестностяхъ движеніе, а иногда различаетъ остроконечную кровлю съ крестомъ, и слышитъ звонъ била 13), призывающаго на молитву, въ мъстахъ, гдъ не задолго передъ тъмъ печально каркали вороны, бълки прыгали по деревьямъ, торопливо пробъгали лисицы и другіе звірки; да изрідка хрустіли вітви подъ тяжелою лапою медвъдя, или изъ чащи показывалась непривлекательная фигура дикаря, съ головы до ногъ закутаннаго въ звъриныя шкуры. Ранъе началось построеніе городовъ въ Суздальской и Ростовской областяхъ; нъсколько поздиве встрвчаются они по Окв, гдв туземное населеніе было еще болье дико и малочисленно; а льса и болота чаще и недоступние. Первый городъ посли Мурома здись упоминается Рязань. Но когда именно она основана? какимъ княземъ? при какихъ обстоятельствахъ? на всё эти вопросы при настоящемъ состояніи источниковъ положительные отвёты невозможны; поэтому мы должны ограничиться однѣми соображеніями.

Подъ 1096 г. лѣтопись говоритъ объ Олегѣ, непринятомъ Смольнянами: "и иде къ Рязаню". Слѣдовательно Рязань какъ городъ существовала еще прежде этого года; а какъ названіе страны она и прежде и послѣ обнимала большое пространство земель, лежавшихъ по среднему теченію Оки, по ея притокамъ съ правой стороны и по верхнему Дону. Происхожденіе самаго слова Рязань до сихъ поръ еще удовлетворительно не объяснено. Во всякомъ случаѣ мы не согласимся съ тѣмъ, кто вздумаетъ производить его отъ глагола

<sup>13)</sup> Кривая желёзная полоса, употреблявшаяся въ старину вмёсто колокола. Образчикь такого била сохраняется и теперь въ г. Пронске.

"ръзать" и сближать съ древнею монетою "ръзань". Въроятнъе всего сближение этого названия съ мъстнымъ словомъ ряса, которое означаетъ топкое, нъсколько болотистое мъсто, обыкновенно заросшее мелкимъ кривымъ лъсомъ или кустарникомъ 14). Въ связи съ этимъ корнемъ находятся имена нъсколькихъ Рясъ (ръки въ южной части Рязан. губ.), города Ряжска и наконецъ Рязани. Правописание послъдняго слова установилось не скоро; въ источникахъ оно читается Рязань, Резань и даже Разань; родъ этого слова также опредалился не вдругь; въ первый разъ оно встръчается въ муж. родъ: "и иде къ Рязано". Следовательно, въ данномъ слове прежде всего сказалась характеристическая черта мёстной природы; а потомъ названіе страны перешло къ первому появившемуся здёсь городу. Когда же основанъ городъ? Въ этомъ случай мы предлагаемъ слидующую догатку. Съ тъхъ поръ какъ Муромъ, на основании поземельнаго раздёла между сыновьями Ярослава I, вошель въ близкія отношенія къ Чернигову, у Черниговскихъ князей естественно явилась потребность связать крайніе пункты своихъ обширныхъ владеній, централизовать подчиненныя рязанскія племена и противупоставить укрѣпленные пункты напору кочевыхъ варваровъ. Именно около того времени на юговосточные предёлы надвигають Половцы, которые потвенили далве къ свверу разсвянную Мещеру и раскинули свои вежи до самыхъ береговъ Прони. Основание города на Окъ въ томъ мъсть, гдъ она достигаетъ наибольшаго югозападнаго изгиба, и, принявъ Проню, поворачиваетъ на съверъ, безспорно удовлетворяло означеннымъ потребностямъ времени. В роятно здъсь существовали уже Финскія поселенія; потомъ пришли Русскіе колонисты, срубили обычный острогь и начали собирать ясакъ съ туземцевъ. Мы едва ли будемъ далеки отъ истины, если начало города отнесемъ къ шестидесятымъ годамъ XI столътія и основаніе его принишемъ дъятельности Святослава Ярославича Черниговскаго. Съ темъ же значеніемъ и еще нъсколько ранъе является въ исторіи Курскъ на восточномъ краю Черниговскаго удбла. (Жит. Св. Өеодосія).

Итакъ Олегъ удалился въ одно изъ наслѣдственныхъ владѣній своего рода, въ Рязань. Но заранѣе можно было предвидѣть, что гордый и храбрый князь не останется спокойно въ этой бѣдной во-

<sup>14)</sup> Чт. О. И. н. Д. 1846 г. III. Опыт. простонар. Словот. Макарова. Въ Историч. Сборникъ Погод. VI прим. 164. Рязань приводится въ числъ географическихъ названй, прототиин которыхъ встръчаются у Дунайскихъ Славянъ.

лости, которую надобно было еще делить съ своимъ младшимъ братомъ, и не потерпитъ дальнъйшаго нарушенія своихъ правъ на сравнительно богатый Муромъ. Онъ и теперь не захотъль выполнить даннаго слова Ехать въ Кіевъ и положиться на правосудіе враждебныхъ князей; а по обыкновенію предпочель рашить дало оружіемъ. Въ томъ же 1096 г. Олегъ присоединилъ къ Рязанской дружинъ воиновъ своего брата Давида и пошелъ на племянника. Когда въсть объ опасности дошла до Изяслава, онъ посившилъ призвать на помощь дружины ближнихъ Переяславскихъ удёловъ Суздаля, Ростова, Бълоозера и приготовился къ оборонъ. Ступай въ волость отца своего, въ Ростовъ", прислалъ сказать ему Олегъ: "а это волость моего отна: когда сяду здёсь, то хочу урядиться съ твоимъ отцомъ, который выгналъ меня изъ роднаго города; а ты неужели и здъсь не хочешь дать мнъ моего же хлъба". Юноша, надъясь на многочисленную рать, не хотёль уступить справедливому требованію дяди, и бодро вышель ему на встрвчу. Самь летописець, вообще неблагосклонный къ Олегу, въ этомъ случав принимаетъ его сторону. "Олегъ же надъядся на правду, яко правъ бъ въ семъ Олегъ", прибавляеть онъ, -, и поиде къ граду съ вои". На полянъ у воротъ Мурома 6 Сентября произошла упорная битва; Изяславъ палъ мертвый и войско его обратилось въ бъгство; одна часть разсъялась но лъсу, а другая укрылась въ городъ. Гражданамъ теперь не оставалось ничего болье, какъ съ покорностію принять прежняго князя. Тъло Изяслава съ честію было похоронено въ монастыръ Св. Спаса, а въ последствии перенесено отсюда въ Новгородъ. Олегъ неудовольствовался твив, что задержаль молодую жену племянника, и приказалъ поковать Ростовцевъ, Суздальцевъ и Бѣлоозерцевъ, захваченныхъ въ Муромъ; но далъ полную волю своей мести: онъ овладель землями Суздальскою и Ростовскою; посажаль своихъ посадниковъ по городамъ и началъ брать дани 15). Это занятіе чужихъ волостей опять влекло за собою неизбъжныя войны. Врать убитаго Изяслава Мстиславъ, княжившій въ Новгородъ, спъшить вступиться за права своего рода, и присылаеть въ Олегу съ словами: "ступай изъ Суздаля въ Муромъ, въ чужой волости не сиди; а я съ дружиною пошлемъ къ отцу моему, и помирю тебя съ нимъ; хотя ты и брата моего убилъ, но это не удивительно: въ войнахъ погибаютъ и цари и знатные мужи". Олегь въ свою очередь повторяеть ошибку

<sup>13)</sup> Лавр. 107, 108.

поноши Изяслава, и послѣ удачи показываеть ту же заносчивость. Лѣтописець говорить, что онъ не только отвѣчаль отказомъ на справедливое требованіе племянника, но задумаль овладѣть и Новгородомъ. Олегъ расположился съ войскомъ на полѣ у Ростова; а младшаго брата своего Ярослава выслаль напередъ въ сторожахъ. Здѣсь въ первый разъ, въ лѣтописи, является дѣйствующимъ лицомъ этотъ родоначальникъ Рязанскихъ князей.

Послъ отца Ярославъ остался очень молодъ, такъ что первое время онъ въроятно жилъ у дяди Всеволода. Когда послъдній въ 1078 г. сдёлался Великимъ Княземъ и раздёлилъ племянникамъ удблы, Ярославу досталась Рязань, самая незавидная изъ отцовскихъ земель. Мы не знаемъ, когда именно младшій Святославичъ отправился въ свой удёль, и какое участіе принималь до 1096 г. въ непостоянной судьбъ старшаго брата; по крайней мъръ не встръчаемъ его до тёхъ поръ, пока Олегъ не перенесъ свою безпокойную делтельность изъ южной Россіи въ северовосточную. Присутствіе Ярослава въ Рязани прежде означеннаго года отчасти обнаруживается темъ, что сынъ Мономаха изъ Курска отправился прямо въ Муромъ, гдв находились посадники Олега, и на пути миновалъ Рязань въроятно потому, что она управлялась въ то время собственнымъ княземъ. Последняя догатка получить еще большую степень въроятности, если возмемъ въ разсчеть другое современное обстоятельство. Везъ сомнинія одну изъ главныхъ заботъ Ярослава составляло построеніе городовъ въ своей малонаселенной волости. Дъйствительно подъ 1096 г. мы имъемъ слъдующее извъстіе; "заложень быль градь Переяславль Рязанскій у церкви Св. Николы Стараго 16). Судя по словамъ Герберштейна, древняя крѣпость, около которой въ последствии образовался городъ Переяславль, первоначально называлась Ярославомъ или Ярославиемъ, т. е. по имени своего основателя 17). Можетъ быть около того же времени получилъ свое начало и городъ Пронскъ. Вмѣстѣ съ Рязанскою дружиною конечно Ярославъ последоваль за Олегомъ въ его походе къ Мурому и приняль непосредственное участіе въ борьбъ съ дътьми Мономаха. Но роль его пока была второстепенная; очевидно онъ находится въ полномъ повиновеніи у старшаго брата, и літописецъ до времени не считаетъ нужнымъ говорить о его присутствіи въ полкахъ Олега.

<sup>46)</sup> Рязан. Дост. изъ особ. записки.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Rer. Mosc. auct. 48.

Посоветовавшись съ Новгородцами, Мстиславъ посладъ въ сторожахъ Лобрыню Рагуйловича, который схватиль Олеговыхъ сборшиковъ податей. Услыхавъ о томъ, Ярославъ, стоявшій тогда на Медвідиці, въ ту же ночь біжаль къ Олегу. Послідній отступиль сначала къ Ростову, потомъ къ Суздалю; но преследуемый Мстиславомъ, онъ велелъ зажечь Суздаль и удалился въ Муромъ. Изгнавъ непріятелей изъ своихъ родовыхъ волостей, скромный Мстиславъ не желаеть продолжать безполезную войну съ крестнымъ отцемъ и опять предлагаеть ему помириться. "Я моложе тебя", говорить онъ Олегу: "пересыдайся съ моимъ отцемъ и возврати захваченную дружину; а я во всемъ тебя послушаю 18). Кълтому же времени въроятно относится извъстное письмо Владиміра Мономаха къ Олегу <sup>19</sup>). Не смотря на печаль о потерѣ сына, Владиміръ однако соглашается на кроткія убъжденія Мстислава: первый обращается къ своему врагу съ словами примиренія и въ трогательномъ посланіи къ нему изливаеть чувства отца и христіанина. Олегь, чувствуя себя не въ силахъ бороться съ племянникомъ, изъявилъ готовность къ миру; молодой князь, оставшись въ Суздаль, довърчиво распустиль своихъ ратниковъ по селамъ, и даже не выставилъ въ полъ обычныхъ сторожей.

Настала первая недёля великаго поста. Мстиславъ сидёлъ за обёдомъ, какъ вдругъ пришла вёсть, что Олегъ уже появился на Клязьмё. Послёдній однако напрасно разсчитывалъ на то, что племянникъ, застигнутый врасилохъ, посиёшитъ удалиться изъ Суздаля. Въ два дня Мстиславъ усиёлъ опять собрать сильную дружину изъ Новогородцевъ, Ростовцевъ, Бёлозерцевъ. Онъ не хотёлъ оставаться подъ защитою укрёпленій; а вышелъ въ поле и приготовился къ битве. Олегъ почему то промедлилъ еще четыре дня, и далъ время подосиёть младшему брату Мстислава Вячеславу, котораго Мономахъ послалъ съ Половцами на номощь къ сыну. Только на пятый день Святославичи двинулись впередъ и на берегахъ Колакши вступили въ битву съ дётьми Мономаха. Дёло кончилось въ пользу послёднихъ. Разбитый Олегъ прибёжалъ въ Муромъ, затворилъ здёсь брата; а самъ пошелъ къ Рязани, вёроятно для того,

<sup>18)</sup> Лавр. 108.

<sup>19)</sup> Въ этомъ случав мы держится мивнія Карамзина (ІІ, пр. 177) и думаємь, что оно не могло быть написано после изгнанія Олега изъ Мурома, какъ показывають слова: "и ты сидиши въ своемь удёлё". Далёе см. то мёсто, гдё Мономахъ просить Олега отпустить его споху, т. е. жену покойнаго Изяслава.

чтобы собирать новое войско. Но дѣятельный противникъ на этотъ разъ рѣшился не оставлять своего преслѣдованія до тѣхъ поръ, пока не принудить неугомоннаго дядю къ окончательному миру: поэтому онъ не останавливается долго передъ Муромомъ, довольствуется выдачею Изяславовой дружины и по Окѣ спѣшить за Олегомъ. Послѣдній, не дожидаясь его, убѣгаетъ изъ Рязани. Мстиславъ и здѣсь заключаетъ миръ съ гражданами, освобождаетъ изъ плѣна своихъ людей, и въ третій разъ посылаетъ къ дядѣ съ мирными предложеніями. "Не бѣгай", говорить онъ Олегу; "а пошли лучше къ братьямъ съ просьбою; они не лишатъ тебя Русской земли; я также попрошу за тебя своего отца". Олегъ наконецъ далъ обѣщаніе послѣдовать его совѣту, и Мстиславъ воротился въ Суздаль 20).

Въ словахъ Мстислава для насъ особенно замъчательно выраженіе: "они не лишать тебя Русской земли". Слёдовательно, всё усилія Олега: занятіе чужихъ волостей, изм'яны, битвы—все до сихъ поръ направлено было къ тому, чтобы силою воротить отцовскія волости въ Приднъпровьъ, которое, какъ извъстно, въ то время по преимуществу называлось Русскою землею. Но оружіе измінило Олегу; по неволъ пришлось положиться на великодушіе своихъ враговъ. Любецкій сеймъ 1097 г. положиль конець борьбѣ за Черниговскую волость. Святославичамъ были возвращены почти всъ отцовскія земли, т. е. Черниговъ, Новгородъ Сѣверскій, Вятичи, Муромъ и Рязань. Давидъ занялъ Черниговское кияжество <sup>21</sup>), Олегъ Съверское, а Ярославъ Муромо-Рязанское. Съ того времени согласіе между Мономахомъ и Святославичами не прекращалось до самой его смерти. Они вийсти наказывають Давида Игоревича за вироломное ослъпление Василька, и еще разъ скрыпляють свой союзъ на Витичевскомъ събздъ. Но въ знаменитыхъ походахъ на Половцевъ принимаетъ участіе только Давидъ Святославичъ; Олегъ по прежнему уклоняется отъ встрвчи съ старыми союзниками; а Ярославъ почти совсёмъ остается чуждъ событіямъ южной Россін; мы не встръчаемъ его ни на съъздахъ, ни въ походахъ. Только разъ, подъ 1101 г., онъ появляется вмёстё съ братьями на рёке Золотче, чтобы идти съ ними на Половцевъ. Походъ однако не состоялся, п

исторія рязанск. княж.



<sup>20)</sup> Лавр. 109.

<sup>21)</sup> Въ Ипат. дът. подъ 1112 г. сказано: "поставища Өсогноста епископомъ Чернигову, и радъ бълкнязь Давидъ и княгани".

у Сакова быль заключень мирь. Не ранке 1123 г. потомъ мы накодимъ его въ Приднѣпровьѣ. Посмотримъ между тѣмъ, какова была его дѣятельность на сѣверѣ.

Первое знакомство съ младшимъ Святославичемъ даетъ намъ несовсёмь выгодное понятіе о его личности. Ярославъ въ повиновеніи у своего брата, и подле него не обнаруживаетъ никакихъ признаковъ собственной воли: на полъ битвы онъ является несчастнымъ вождемъ, и первый обращается въ бъгство, услыхавъ о приближении передоваго непріятельскаго отряда. Наконецъ до 1097 г. онъ какъ бунто не имветъ собственнаго удвла, потому что Олегъ распоряжается въ Муромъ и въ Рязани какъ полный хозяинъ. Но было бы слишкомъ поспъшно заключать о его ничтожности съ перваго поверхностнаго взгляда. Дългельность Ярослава дъйствительно обнаруживаеть въ немъ присутствие кроткаго, невоинственнаго характера. Какъ младшій брать онъ, по духу того времени, почитаеть Олега вивсто отца; но впрочемъ подчиняется ему именно тамъ, гдв дъло идетъ объ ихъ общихъ интересахъ, т. е. о возвращении отцовскаго ульда на югь: въ случав успьха за Ярославомъ оставались всв Муроморязанскія волости, а по смерти братьевъ онъ конечно налъялся перейти въ Черниговъ. Но если Ярославъ не обнаружилъ личной отваги и стремленія къ военнымъ подвигамъ-тіхъ качествъ, которыя составляли принадлежность современныхъ ему князей; за то онъ имъетъ право на сочувствие историка по своему участио въ успъхахъ Русской цивилизаціи на сѣверовосточномъ краю Россіи. Мы уже говорили о томъ, что онъ не былъ чуждъ строительной деятельности, и въроятно ему обязаны своимъ началомъ нъкоторые древніе города Рязанскаго княжества, какъ напримъръ, Переяславль и Пронскъ. Еще болбе великая заслуга Ярослава, отличавшагося глубокимъ благочестіемъ, заключается въ его усиліяхъ утвердить христіанскую религію между подвластными племенами.

Въ земляхъ Мещеры на средней Окъ христіанство безъ сомнънія появилось вмъстъ съ первыми городами; на тъсную связь этихъ двухъ началъ указываетъ извъстіе о первоначальномъ основаніи Переяславля Рязанскаго, который былъ заложенъ у церкви Св. Николы Стараго. Мы не имъемъ никакихъ свъдъній объ успъхахъ проповъди въ собственно Рязанской области; можно однако съ достовърностію предположить, что христіанство за стънами городовъ распространялось здъсь очень медленно; хотя ничего не слышно объ упорномъ сопро-

тивленіи до достороны птуземцевъ. Не такъстихо утвердилась новая религія въ странъ Муромской. Крещеніе Муромы, начатое Св. Гльбомъ, послъ него почти прекратилось на нъкоторое время. Язычники, пользуясь смутною эпохою междоусобій и отдаленностію отъ главныхъ центровъ русской жизни, начали сильно теснить: малочисленную христіанскую общину; но не могли однако ее уничтожить (церковь св. Спаса въ Муромъ 1096 г.). Вивств съ язычествомъ, --которое у Муромцевъ стояло на нѣкоторой степени развитія и вѣроятно имѣло особый классъ жрецовъ-кудесниковъ, —противъ русскаго вліянія соединился магометанскій элементь, занесенный сюда Волгарами; последніе не только имели постоянныя торговыя сношенія съ Поволжскими и Поокскими племенами, но даже нъсколько времени господствовали въ Муромъ 22). Между тъмъ какъ Болгары, поддерживали мусульманъ, язычники находили опору въз сосъдней Мордвъ.

Получивъ въ свое распоряжение все Муромо-Рязанское княжество Ярославъ ръшился вступить въ борьбу со встми элементами, враждебными пристіанству. Когданего сыновья Михаиль и Оедорън прибыли въ Муромъ, какъ намъстники отца, языческая партія встрътила ихъ явнымъ возстаніемъ, и одинъ нзъ княжичей, Михаилъ, былъ убить. Тогда Ярославу пришлось вооруженною рукою брать непокорный городъ. Но онъ по характеру своему нео любилъ крутыхъ мъръ, а старался дъйствовать на народъ путемъ кроткихъ увъщаній, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ прибѣгалъ къ угрозамъ. Преданіе разсказываеть, что въ самомъ городъ возобновилась попытка къ мятежу и сдълано было покушение на жизнь князя; но что онъ укротилъ язычниковъ однимъ появленіемъ своимъ передъ ними съ иконою Богоматери. Борьба окончилась побѣдою христіанства, и, по словамъ преданія, даже совершилось торжественное крещеніе Муромскихъ язычниковъ на ръкъ Окъ, подобно крещенію Кіевлянъ при Св. Владимірѣ 23). Мы думаемъ, что походъ Ярослава на Мордву

<sup>22)</sup> На магометанскій элементь въ Муромь указываеть Жит. Благовър. Кн. Кон-CTARTHEM CITE OF BY BY SET CALL A

<sup>23)</sup> Весь этотъ разсказъ объ обращени Муромы въ христіанство взять изъ житія Благовернаго князя Константина и чадъ его, написаннаго во время Іоанна Грознаго. Касательно тождества Ярослава Святославича и благовър. кн. Константина мы не имбемъ причинъ отрицать доказательства, приведенныя въ Исторіи Русской перкви Е. Р. Ф. 1848 г. І. ст. 35, примъч. 56, а именно: годъ событія, означенный въ пролога падобно читать не 6700 а 6600, "иначе а) вовсе невъроятно, чтобы

1103 года произошель въ связи съ этою религіозною борьбою. Закореньлые язычники повидимому оставили Муромъ, и съ толпами Мордвы открыли нападеніе на Русскія волости. 4 Марта Ярославъ даль битву дикарямъ <sup>24</sup>). Но уже замѣчено было, что онъ не имѣлъ удачи въ военныхъ предпріятіяхъ и не отличался талантами вождя; князь потериѣлъ пораженіе. Вѣроятно были и другія столкновенія съ ними, но лѣтопись запомнила только самую значительную битву.

Почти въ одно время съ торжествомъ христіанства въ Муромской земль побъждено было изычество у Вятичей. Успъхи христіанской проповъди въ этой части Россіи замедлились особенно потому, что власть Русскихъ князей до самаго ХП в. ограничивалась здъсь только нъкоторыми укръпленными пунктами; а масса населенія находилась въ слабой зависимости отъ потомковъ Игоря, управляясь собственными князьями или старшинами, которые не всегда признавали надъ собою господство Русскихъ князей. Такъ, папримъръ, Мономахъ долженъ былъ предпринимать походы для ихъ усмиренія: "въ Вятичи ходихомъ по двѣ зимѣ, на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну ходихъ первую зиму", говорить онъ въ своемъ поученіи (Лавр. 103); а нѣсколько выше сказано: "первое къ Ростову идохъ; сквозѣ Вятичѣ, посла мя отецъ". Слова "сквозѣ Вятичъ" намекаютъ на то, что подобный путь былъ не совсѣмъ легокъ и безопасенъ.

въ 1192 г. было въ Муромъ грубое язычество, послъ того какъ мы видимъ тамъ цёлый рядь князей Чернигово-Муромскихъ. б) По лётописямь извёстно, что въ 1095 г. быль въ Муромъ Спасскій монастырь. в) По жизнеописанію кн. Константинъ выставляется недалекимъ отъ времени Св. Глѣба; жизпеописатель не дѣлаетъ н намека на другихъ князей Муромскихъ. г) По жизнеописанію предъ прибытіемъ Константина въ Муромъ здъсь имъли силу Мордва и Болгары-мусульмане. Но къ началу XIII в. невремя было такому порядку дёль. Между тёмь извёстно, что Ярославъ Святославичъ воевалъ въ 1104 г. съ Муромскою Мордвою; а въ 1107 г. Болгары воевали въ Суздальской области. д) Константинъ Святославичъ Муромскій ХІІІ въка вовсе неизвъстень въ исторіи, и даже пъть мъста въ хронологіи его княженію. А личныя обстоятельства Ярослава Святославича ни въ чемъ не разнорвчать съ житіемь Константина... Митрополить Никифорь (1104—1124) писаль къ Ярославу князю Муромскому посланіе противъ Латинянъ (Москвит, 1844 г. Ноябрь, стр. 129. Ж. М. Н. Пр. 1834 г. часть І, стр. 154). У игум. Данівла въ его "хожденін" записань князь Ярославъ-Панкратій: но имя Константина Ярославъ могъ принять въ монашествъ, если только имя Панкратія не ошибка писца".

<sup>24)</sup> Лавр. 119. Ник. 1. 37.

Въ первой трети XII в. <sup>25</sup>) св. Кукша съ ученикомъ своимъ Никономъ, оставивъ Кіевопечерскую обитель, проповѣдывалъ слово Божіе въ странѣ дикихъ Вятичей, крестилъ много народу, и смертію мученика запечатлѣлъ здѣсь торжество новой религіи. Христіанство въ свою очередь помогало распространенію княжеской власти въ Славянскихъ и Финскихъ земляхъ: такъ въ половинѣ XII вѣка Вятичи уже спокойно повинуются намѣстникамъ Черниговскихъ князей. Съ тѣхъ поръ христіанская проповѣдь могла свободно проникать въ Рязанскую область съ югозападной и сѣверовосточной стороны.

18 Марта 1115 года скончался знаменитый Олегъ Гориславичь, а въ 1123 г. умеръ въ Черниговъ и старшій брать его кроткій Лавидъ. Изъ сыновей Святослава въ живыхъ оставался только Ярославъ, который имълъ теперь неоспоримое право на первый столъ въ удъль своего отца. Дъйствительно, онъ тотчасъ переходитъ на югъ и садится въ Черниговъ. Пока былъ живъ Мономахъ, Ярославъ спокойно пользовался своими правами. Спустя два года по кончинъ Владиміра, онъ остался старшимъ въ цёломъ родё Игоревичей; но Кіевскій столь по желанію граждань занимаеть его племянникь Мстиславъ Владиміровичъ, и Ярославъ не обнаруживаетъ никакой попытки присвоить себъ фактическое старшинство. Онъ совершенно доволенъ своимъ Черниговскимъ удёломъ, ничего не ищетъ кромъ спокойствія, и береть съ Мстислава только клятву поддерживать его въ Черниговъ. Если существовала подобная клятва, стало быть существовали и причины, по которымъ ее требовали Въроятно кто нибудь изъ родныхъ племянниковъ Ярослава, Давидовичей или Ольговичей, показываль неуважение къ правамъ дяди, который по своему личному характеру не могъ пріобръсти вліянія на младшихъ князей. Опасенія Ярослава вскор'в оправдались.

Въ 1127 г. Всеволодъ Ольговичъ нечаянно напалъ на Черниговъ, захватиль дядю въ свои руки, а дружину его перебилъ и ограбилъ. Такая удача Всеволода объясняется сочувствіемъ къ нему Черниговскихъ гражданъ, которые, можетъ быть, тяготились княженіемъ невоинственнаго Ярослава. Великій князь изъявилъ намъреніе наказать Всеволода и возвратить удълъ своему дядъ; поэтому онъ вмъстъ съ братомъ Ярополкомъ началъ готовиться къ походу на Черниговъ. Всеволодъ поспъшилъ отпустить Ярослава въ Муромъ и призвать на помощь Половцевъ.

<sup>25)</sup> См. Ист. Рус. Цер. Е. Р. Ф. І. 33.

Последніе действительно пришли въ числе 7000 человекь: но отъ рвки Выря воротились назадъ. Ольговичь прибъгнуль къ переговорамъ, началъ упращивать Мстислава, подкупалъ его совътниковъ н такимъ образомъ протянулъ время до зимы. Когда пришелъ изъ Мурома Ярославъ и сталъ говорить Кіевскому Князю: "ты пеловаль мнв кресть, ступай на Всеволода", Мстиславь находился въ затруднительномъ положени: съ одной стороны обязанность наблюдать справедливость между младшими родичами и крестное цълованіе побуждали его вступиться за дядю; съ другой виновный Всеволодъ приходился ему зятемъ, потому что былъ женатъ на его дочери. За последняго стояли лучшіе Кіевскіе бояре: въ пользу его подаль голось Андреевскій шумень Григорій, который пользовался расположеніемъ еще Владиміра Мономаха и быль почитаємъ всёмъ народомъ. Великій Князь въ раздумь в обратился къ собору священниковъ, такъ какъ послъ смерти митрополита Никиты мъсто его оставалось тогда незанятымъ. Не трудно было предвидъть ръшеніе собора, потому что большая часть голосовъ уже заранбе принадлежала Всеволоду. Къ тому же наше древнее духовенство считало одною изъ главныхъ своихъ обязанностей отвращать князей отъ межлоусобій и пролитія крови. Такъ оно поступило и теперь: соборъ приняль на себя гръхъ клятвопреступленія. Мстиславъ послушался; но дорого стоила ему впоследствии эта несправедливость, и плакася того вся дни живота своего", говорить о немъ льтописецъ 26). Ярославъ оставиль всякую попытку поддерживать свои права, съ грустію воротился въ Муромъ, и прожилъ тамъ еще два года. Онъ скончался въ 1129 г.

Между тъмъ какъ дънгельность Ярослава главнымъ образомъ сосредоточивалась около Мурома и Чернигова, для насъ замъчательна та роль, которую приняла на себя въ то время Рязань. Съ тъхъ поръ, какъ Тмутракань, отръзанная Половцами отъ южной Россіи, исчезаетъ въ нашихъ лътописяхъ, ея значеніе отчасти перешло къ Рязани, которая также лежала на Русской украйнъ: младшіе безъудъльные князья, обиженные старшими,—такъ называемые изгон находятъ здъсь для себя убъжище. Подъ 1114 годомъ есть извъстіе о кончинъ двухъ такихъ князей въ Рязани: одинъ изъ нихъ былъ Романъ Всеславичъ Полоцкій, неизвъстно какимъ образомъ сюда по-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Лавр. 130. Ипат. 10. Ник. II. 60.

павшій; другой Мстиславъ, внукъ Игоря Ярославича и племянникъ извъстнаго Давида Игоревича; послъдній являлся върнымъ помощникомъ своего дяди, участвоваль въ Половецкихъ походахъ, а потомъ грабилъ суда на какомъ то моръ. Въ Рязани же скончался въ одинъ годъ съ Ярославомъ Михаилъ Вячеславичъ, внукъ Мономаха <sup>27</sup>). Кромъ того есть извъстіе, что Ярославъ Святославичъ, изгнанный въ 1127 г. изъ Чернигова, на пути въ Муромъ оставилъ въ Рязани какого-то Святополка <sup>28</sup>); но потомъ о Святополкъ болъе не упоминается. По смерти Ярослава Святославича всъ Муромо-Рязанскія земли достаются его сыновьямъ Юрію, Святославу и Ростиславу.

Съ Ярославомъ оканчивается тъсная связь между княжествами Чернигово-Съверскимъ и Муромо-Рязанскимъ. Еще вниманіе Ярослава обращено на югъ; онъ дълаетъ усиліе, чтобы утвердиться въ Приднѣпровьѣ; но сыновья его уже не возобновляютъ никакихъ притязаній на старшинство въ родѣ Святославичей и не думаютъ покидать своихъ сѣверовосточныхъ волостей для того, чтобы отыскивать невѣрныя земли на югѣ. Съ того времени среднее теченіе Оки все болѣе и болѣе выдѣляется изъ общей системы удѣловъ, и начинаетъ жить своею собственною жизнію, подобно княжеству Полоцкому и Галицкому.

<sup>27)</sup> Ник. П. 44. 64. Карам. П. прим. 256.

<sup>28)</sup> Татищ, называеть его братомъ Ярослава (П. 233.). Карам. (П прим. 247). отвергаеть это извъстіе, дъйствительно невъроятное, потому что ни прежде, ни нослѣ не видно, чтобы Ярославъ имѣлъ брата Святоволка; достовърнѣе, что это былъ одинъ изъ его племянниковъ.

## ГЛАВА ІІ.

1129-1237.

Синовья Ярослава, Начало борьби съ Суздалемъ. Ростиславъ Ярославичъ два раза изгнанъ изъ Рязани. Набъти Половцевъ. Построеніе новихъ городовъ, Гльбъ Ростиславичъ. Отношенія къ Андрею Боголюбскому. Участіе Гльба въ собитіяхъ Суздальскаго княжества по смерти Боголюбскаго, Примиреніе съ Михаиломъ Юрьевичемъ. Война со Всеволодомъ III. Пораженіе на Колакшѣ. Плѣпъ и кончина Гльба. Зависимость Рязани отъ Владимірскаго Князя. Первое междоусобіе Гльбовичей. Вмѣшательство Всеволода III и Черниговцевъ. Муромскіе князья. Походъ на Камскихъ Болгаръ. Вторая усобица и война со Всеволодомъ. Отдѣленіе Рязанской епископіи отъ Черпиговской. Третья война со Всеволодомъ. Осада Пронска. Плѣнъ Рязанскихъ князей и освобожденіе. Второе покольніе Гльбовичей. Братоубійство \*).

Сыновья Ярослава размѣстились на отцовской землѣ такимъ образомъ: Юрій сѣлъ въ Муромѣ, а Святославъ и Ростиславъ въ Рязани <sup>1</sup>). Здѣсь подъ словомъ Рязань надобно разумѣть названіе цѣлой области, въ которой, кромѣ собственной Рязани, были въ то время и другіе города; такъ, два года спустя послѣ смерти Ярослава, читаемъ слѣдующее извѣстіе: "Того же лѣта (1131) князи Рязанстіи и Проистіи и Муромстіи много Половець побища". Слѣдовательно, Пронскъ уже существовалъ и имѣлъ своихъ князей. Нельзя не обратить вниманія на множественное число, употребленное при этомъ случаѣ; оно показываетъ, что Ярославъ оставилъ

<sup>\*)</sup> Имёл въ виду собрать всё лётописныя извёстія о Рязанскомъ Княжестве, мы посвящаемъ эту главу преимущественно описанію мпогочисленныхъ, котя и не всегда интересныхъ войнъ, внутреннихъ и внёшнихъ; не забудемъ, что эти лётописныя извёстія о войнахъ служатъ намъ почти единственнымъ источникомъ для исторін Рязани до самаго XIV вёка.

<sup>1)</sup> Воскр. Лет. 242. (По нов. изд.).

довольно многочисленное семейство; что при трехъ упомянутыхъ братьяхъ надобно подразумъвать ихъ сыновей и племянниковъ. Лалье изъ того же общаго предпріятія мы заключаемъ, что эти князья въ то время жили въ согласіи между собою и дружно дійствовали противъ вившнихъ непріятелей. Борьба съ степными варварами на Рязанской украйнъ продолжалась непрерывно до позднъйщихъ времень: лётопись по обыкновенію упоминаеть только о столкновеніяхъ наиболфе значительныхъ. Такъ въ 1136 г., во время набъга на Рязанскую землю, быль убить Печеньжскій богатырь Темирхозя 2). Печенъги, какъ видно, далеко не были истреблены въ половинъ XI ст.; разсѣянные остатки ихъ перемѣшались съ Половцами и долго еще грабили сосъднія земли. Въ 1143 г. скончался Юрій Ярославичь Муромскій, не оставивъ дітей. Старшій столь перешель къ слідующему брату Святославу, который до того времени сидёль въ Рязани. На его мъсто пересаживается младшій брать Ростиславь (въроятно изъ Пронска). Спустя два года Святославъ скончался въ Муромъ, и Ростиславъ, надобно полагать, опять занялъ или хотълъ занять его имъсто, а свъ Рязани посадилъ своего меньшаго сына Глѣба 3). Но у Святослава былъ сынъ Владиміръ; онъ или совсѣмъ не получиль волости отъ дяди, или хотъль наследовать отновскій удълъ. Какъ бы то ни было миръ и согласіе недолго существовали въ семьв Муромо-Рязанскихъ Ярославичей, и въ этомъ углу Россін открывается борьба между дядею и племянникомъ. Последній находитъ помощь и покровительство у двухъ сосъднихъ съ Рязанью князей, Святослава Ольговича Стверскаго и Юрія Владиміровича Суздальскаго. Можеть быть, это то обстоятельство и послужило поводомъ къ первому столкновению между княжествами Суздальскимъ и Рязанскимъ. Впрочемъ такое столкновение кромъ личныхъ отношеній было неизбіжно и по другимъ причинамъ. Около половины XII въка на съверовостокъ, между Волгою и Клязьмою, усиливается Суздальское княжество, благодаря своему выгодному положенію и умной дъятельности Юрія Долгорукаго на поприщъ славянской колонизацін; сюда, на св'єжую д'євственную почву, начинають отливать съ югозапада жизненные соки древней Россіи. Сосёднія волости вскорѣ не могли, хотя инстинстивно, не почувствовать опасенія за свою самостоятельность, и каждая по мъръ своихъ силъ готовится

<sup>2)</sup> HER. II. 65, 136.

<sup>3)</sup> Ипат. 21.

противодъйствовать слишкомъ быстро возраставшему могуществу сосъда.

Извъстно, что въ 1146 г. занятіе Кіевскаго стола Изяславомъ Мстиславичемъ и несчастная судьба Игоря Ольговича повлекли за собою цьлый рядь междоусобныхь войнь, которыя отозвались почти во всёхъ Русскихъ княжествахъ. Святославъ Ольговичъ Северскій пригласиль Давидовичей соединиться съ нимъ для освобожденія изъ плена злополучнаго Игоря. Но Давидовичи более заботились объ удержаніи за собою Черниговскихъ волостей, нежели объ участи явоюроднаго брата; поэтому они вступили въ союзъ съ Мстиславичами противъ Ольговичей. Святославъ обратился тогда къ Юрію Суздальскому, и за освобождение Игоря предложилъ ему помощь. если онъ захочетъ добывать себъ Кіевъ, которымъ Изяславъ не по праву завладълъ мимо своихъ дядей. Юрій, разумъется, былъ радъ случаю вмышаться въ дъла Южной Руси и овладъть завътнымъ Кіевскимъ столомъ. Пока Долгорукій готовился лично предпринять походъ на югъ, въ станъ Съверскаго князя явился илемянникъ Ростислава Рязанскаго Владиміръ Святославичь. Въ следующей за темъ войнь онъ принимаеть участіе, какъ усердный союзникъ Святослава и Юрія, очевидно стараясь пріобрасть ихъ расположеніе и покровительство, и его нельзя сравнивать съ извъстнымъ Галицкимъ изгнанникомъ Иваномъ Берладникомъ, который сначала служить Ольговичамъ, а потомъ оставляетъ ихъ и переходитъ къ Мстиславичамъ.

Между тамъ и даятельный Кіевскій Князь съ своей стороны приготовиль всв средства для усившной борьбы съ Юріемъ и его союзниками. Кромф собственной дружины Изяславъ могъ располагать силами своего брата Ростислава Смоленскаго, Черниговскихъ Давидовичей и Новгородцевъ; мало того, къ нему же примкнули и Разанцы. Общіе враги соединили интересы князей и привели къ союзу Мстиславичей съ Ростиславомъ Рязанскимъ. Когда Долгорукій двинулся на помощь къ Святославу, осажденному въ Новгородъ Съверскомъ, Изяславъ, въ надеждъ отвлечь Юрія, послалъ степью гонца въ Рязань съ просьбою, чтобы Ростиславъ напалъ на Суздальскую землю. Ростиславъ посившилъ исполнить его желаніе, и двиствительно, Юрій, получивъ о томъ извъстіе, отправиль на югь только сына Ивана, а самъ отъ Козельска повернулъ назадъ. Рязанскій князь дорого поилатился за свое смѣлое нападеніе; борьба съ Суздальцами пришлась ему не по сидамъ. Онъ не только долженъ былъ спасаться отступленіемь; но не могь держаться въ самой Рязани противъ Юрьевичей Ростислава и Андрея, и принужденъ быль бъжать къ одному изъ сосъднихъ Половецкихъ хановъ Ельтуку 4). Такъ неудачно было начало долговременной вражды Разанскихъ князей съ родомъ Долгорукаго. Изгнавъ Ростислава изъ его волости, Юрій безъ сомивнія воспользовался случаемъ наградить Владиміра Святославича за его въ Муромъ. Въ 1147 г. Владиміръ быль въ числъ гостей Юрія, когда послъдній угощаль союзника своего Святослава Ольговича въ знаменитомъ помъсть боярина Кучка. На Рязанскомъ столъ около того времени является Давидъ Святославичъ 5).

Давидовичи Черниговскіе изміняють Изяславу и наміврены обманомъ захватить его на лівой стороні Днівра. Кіевлянинь Улібъ спіншть къ Великому Князю съ вістію, что противъ него соединились всі Черниговскіе князья, и Рязанскіе, и Суздальскіе; хотять его убить. О какихъ Рязанскихъ князьяхъ говоритъ здісь літописецъ? Віроятно это были: во-первыхъ Владиміръ Святославичъ Муромскій (въ літописи не разъ подъ пменемъ Рязанскихъ князей упоминаются собственно Муромскіе); во-вторыхъ Игорь Давидовичъ, который сіль въ Рязани послі Давида Святославича. Наконецъ мы имітемъ прямое извістіє, что даже одинъ пзъ сыновей Ростислава Ярославича, Андрей, изъ Ельца прибыль въ Черниговъ и соединился съ Давидовичами 6). Узнавъ объ изміні Давидовичей,

<sup>4)</sup> Ипат. 26, 29.

<sup>5)</sup> Ник. лет. поде 1147 г упоминаеть о двухъ довольно загадочныхъ Рязанскихъ князьяхъ. "Того же лета преставился князь Давыдъ Святославичь въ Рязани, и сяде по немъ братъ его Игорь Святославичь на великомъ княженін въ Рязани". 11. 95. И потомъ подъ 1149 г "приде изъ Рязани въ Кіевъ къ великому князю Юрію Владиміричю князь Игорь Давыдовичь", стр. 112. Карамзинъ (11, прим. 300) отвергаетъ первое извъстіе и говоритъ, что такихъ князей небывало. Мы пе можемъ голословно повторить такое рѣшеніе. Очень можетъ быть, что Давидъ Святославичъ былъ братъ Владиміра, другой племянникъ Ростислава, занявшій мѣсто послѣдняго послѣ его изгнанія: а по смерти Давида Рязанскій столъ перешель къ его брату или смиу Игорю (смотря потому, что вѣрнѣе Святославичъ или Давидовичъ). Пришествіе Игоря въ Кіевъ къ Юрію Долгорукому совпадаетъ со временемъ появленія Ростислава въ Рязани. Вообще, эпизодъ о князьяхъ Давидъ и Игорѣ довольно правдоподобно наполияетъ промежутокъ въ исторіи Рязанскаго княжества между изгнаніемъ Ростислава и его возвращеніемъ.

<sup>6)</sup> HME. II. 97.

Изяславъ посылаетъ сказать брату Ростиславу: "ступай сюда ко мнѣ; а тамъ наряди Новгородцевъ и Смольнянъ, пусть удерживаютъ Юрія, и къ присяжникамъ (ротникамъ) своимъ пошли въ Рязань и всюду" 7). Слѣдовательно Рязанскіе князья въ этой враждѣ раздѣлились между двумя сторонами, также какъ Мономаховичи. Нѣтъ сомнѣнія, что Изяславъ главнымъ образомъ говоритъ о Ростиславѣ Ярославичѣ. Но послѣдній на этотъ разъ ничего не сдѣлалъ въ пользу Кіевскаго князя, потому что самъ находился въ затруднительномъ положеніи. Покрайней мѣрѣ въ слѣдующемъ 1148 г. Рязанскія дружины являются на театрѣ войны только въ лагерѣ Ольговичей и Давидовичей.

Не ранбе 1149 г. 8) удалось Ростиславу воротить свою наслъдственную волость, конечно при помощи союзныхъ Половцевъ. Обстоятельства въ это время ему благопріятствовали. Хотя Долгорукій и овладълъ Кіевомъ; но все вниманіе его и всѣ силы были заняты борьбою съ племянникомъ, такъ что онъ не могъ оказать дъятельной помощи своимъ отдаленнымъ союзникамъ. Пока Суздальскій князь и его сыновья оставались на югь, Ростиславъ могъ нетолько спокойно княжить въ Рязанскомъ уделе, но и удержать въ повиновеніи своихъ младшихъ родичей, какъ можно заключить изъ слёдующаго извъстія. Когда Юрій, лишившись Кіева, въ 1151 г. изъ Остерскаго городка началъ собпрать силы, чтобы снова идти на племянника, и посладъ за помощью въ Рязань, то "небъ ему оттуду ничтоже", говоритъ лѣтописецъ <sup>9</sup>). Обстоятельства перемѣнились, когда Суздальскій князь воротился на Стверъ. Уступая необходимости, Ростиславъ долженъ былъ измѣнить прежнимъ союзникамъ и признать себя подручникомъ Юрія. Въ 1152 г., услыхавъ о разоренін своего Городка; Долгорукій послаль за помощью къ Рязанскимъ князьямъ; Ростиславъ Ярославичъ явился на его призывъ съ полками Муромскими и Рязанскими 10). Походъ, какъ извъстно, кончился неудачною осадою Чернигова, и незамътно вообще, чтобы Рязанцы отличились тогда усердіемъ къ дълу Суздальскаго князя. Что это временное подчинение было вынуждено обстоятельствами, доказываеть дальнейшее поведение Ростислава. Спустя два года, Юрій предприняль свой последній походь на племянника. Сильный конскій па-

<sup>7)</sup> Hnar. 32.

<sup>8)</sup> Въ этомъ году пришелъ въ Кіевъ изъ Рязани Игорь Давидовичъ.

<sup>9)</sup> Her. II. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ibid. 131. Ппат. 69.

дежь заставиль его воротиться отъ Козельска. Вследъ затемъ произошло враждебное столкновение съ Рязанскимъ княземъ. Ясно, что Ростиславъ нехотелъ помприться съ ролью подручника и отказался участвовать въ походъ Суздальцевъ; а можетъ быть, какъ и въ 1146 г., онъ произвелъ движеніе въ пользу Мстиславичей. Какъ бы то ни было, новая борьба съ сосъдомъ опять кончилась изгнаніемъ Ростислава изъ Рязани, которую Долгорукій теперь отдалъ своему знаменитому сыну Андрею. Но Рязанскій князь гораздо болже походиль на своего дядю Олега, нежели на отца Ярослава. Онъ ни въ какомъ случат не думалъ отказаться отъ своихъ правъ, темъ более, что средства для борьбы въ тъ времена обиженные князья легко могли найти въ южныхъ степяхъ Россіп. Ростиславъ незамедлиль воротиться съ Половцами, и ночью въ расплохъ напалъ на Андрея. Юрьевичь, явившійся такимь храбрымь и предусмотрительнымь вождемъ въ войнѣ съ Изиславомъ II, на этотъ разъ неуберегся отъ нечаянности, и едва имълъ время спастись бъгствомъ, столь поспѣшнымъ, что не успѣлъ даже надъть другаго сапога. Дружина его подверглась совершенному истреблению: часть ел утонула въ Окъво время бъгства; остальные засыпаны были въ ямъ по приказанію Ростислава. Андрей убъжаль въ Муромъ, а оттуда въ Суздаль (11). Подобный успъхъ внезапнаго нападения заставляетъ насъ предполагать, что Рязанскій Князь пользовался содъйствіемъ населенія, которое, хотя редко и неохотно принимало участие въ княжескихъ усобицахъ, однако не любило вообще подчиняться чужимъ князьямъ.

Такимъ образомъ при жизни Юрія Долгорукаго съ одной стороны и Ростислава Ярославича съ другой окончился первый актъ борьбы между Суздальскимъ и Рязанскимъ княжествомъ. Неговоря уже о личномъ превосходствъ Суздальскихъ князей, перевъсъ матеріальныхъ средствъ очевидно былъ на ихъ сторонъ. При этомъ ненадобно упускать изъ вида нераздъльность Суздальско-Ростовской волости во времена Юрія и сына его Боголюбскаго, тогда какъ Муромо-Рязанское княжество было подълено между потомками Ярослава, недолго сохранявшими свое единодушіе. Если дълать заключеніе о характеръ Ростислава по его поведенію, то, очевидно, ему нельзя отказать въ настойчивости и какой-то суровой энергіи. При такихъ свойствахъ князя борьба, какъ мы видъли, приняла подъ конецъ ожесточенный

<sup>11)</sup> Арц. вн. II, стр. 148. Онъ не указываеть, откуда взяль это извъстіе.

характеръ. Ростиславъ замвчателенъ для насъ особенно въ типическомъ отношени, потому что онъ вмвств съ дядею Олегомъ начинаетъ целый рядъ Рязанскихъ князей, отмвченныхъ общею печатью жесткаго, безпокойнаго характера.

Теперь посмотримъ на другія стороны дѣятельности первыхъ Ярославичей. На югѣ шла обычная вражда съ кочевниками. Мы видѣли, что изгнанный Ростиславъ два раза находилъ убѣжище у Половецкихъ хановъ и получалъ отъ нихъ помощь. Но такіе союзы дорого обходились русскимъ областямъ и нисколько не мѣшали набѣгамъ другихъ сосѣднихъ ордъ. Изъ временъ Ростислава лѣтопись упоминаетъ о слѣдующихъ столкновеніяхъ съ варварами. Подъ 1148 г. сказано, что въ княженіе Игоря Давидовича тысяцкій Константинъ побилъ многихъ Половцевъ въ загонѣ. На другой годъ Половцы опять сдѣлали набѣгъ, и уже съ награбленною добычей возвращались домой, когда Рязанскіе князья, собравшись вмѣстѣ, догнали ихъ на рѣкѣ Большой Воронѣ и жестоко побили. Въ 1156 г. повторилось тоже самое: варвары поплѣнили окрестности Ельца; князья погнались за ними въ степи, ночью напали на спящихъ Половцевъ и отняли полонъ, а самихъ избили 12).

На востокѣ время отъ времени повторялась вражда съ Камскими Болгарами. Есть извѣстіе, что въ 1155 г. они сдѣлали нападеніе на Муромскія и Рязанскія земли <sup>13</sup>). Вѣроятно дѣло необходилось безъ непріязненныхъ столкновеній и съ Мордовскими дикарями.

Между тёмъ Славянская колонизація шла своимъ чередомъ. Посреди л'єсовъ и степей на крутыхъ берегахъ рікъ являлись укр'єпленные пункты или такъ называемые города, число которыхъ растеть съ каждымъ десятилітіемъ. Въ географическомъ отношеніи для юговосточной Руси XII в. особенно важны походы Святослава Ольговича Сіверскаго въ 1146 и 1147 гг. Темная зелень лісовъ, скрывавшая до того времени отъ вниманія исторіи землю Вятичей и западную часть Рязанскаго княжества, проясняется: мы открываемъ здісь

<sup>12)</sup> Ник. И. 106. 119. 155. Ибъ Игоръ Давидовичъ прибавлено въ Ряз. Дост. Подъ 1155 г. встръч. довольно странное извъстіе: "Того же лъта приходиша Татарове въ Резань и на Хапорть, и много зла сотворища, овехъ избища, а другихъ въ илънъ отведоща". Ник. 11. 151. Нътъ сомпънія, что здѣсь дѣло идетъ также о Половцахъ; а Хапорть испорченное названіе Хоперъ.

<sup>13)</sup> Tar. III. 98.

присутствіе довольно густаго населенія и многочисленные города, а именно: Брянскъ, Карачевъ, Козельскъ, Мценскъ, Тулу, Дѣдославль, Колтескъ, Пронскъ, Елецъ, Осетръ, Лобынскъ, Тѣшиловъ и Нериньскъ. 14).

Построеніе новых городовъ конечно было дёломъ князей; но літописи рідко указывають намь на эту сторону ихъ діятельности. Объ Ростиславі Ярославичі наприміръ літописецъ только одинъ разъ, подъ 1153 г., замітиль, что онъ построиль на берегу Оки крітость и назваль ее своимъ именемъ, т. е. Ростиславль 13).

Къ. 1155, г. мы относимъ смерть Ростислава Ярославича, основываясь на следующемъ извести. Въ этомъ году Рязанские князья возобновили оборонительный союзъ съ Мстиславичами и цёловали крестъ Ростиславу Смоленскому на всей любви, при чемъ они всъ смотрѣли на Ростислава и имѣли себѣ его отцемъ 16). Если обратить вниманіе на самый тонъ этаго изв'ястія, то нельзя не придти къ тому заключению, что онъ болже идетъ къ детямъ Рязанскаго князя, нежели къ нему самому: последній приходился дядею Смоленскому Ростиславу въ цъломъ родъ Ярослава І. Но союзъ съ Смоленскимъ княземъ не избавилъ Рязанскихъ Ростиславичей отъ подчиненія Суздалю. При Андрев Боголюбскомъ они постоянно играютъ роль его подручниковъ. Въ 1160 г. Боголюбскій, подражая своему великому дѣду въ защитѣ Русской земли, хотѣлъ нанести сильный ударъ степнымъ варварамъ, и послалъ на нихъ своего сына Изяслава съ суздальскою дружиною. Къ Изяславу присоединилось много другихъ князей, между прочимъ Муромскіе, Рязанскіе и Пронскіе. Дружины переправились за Донъ и далеко углубились въ степи; Половцы хотели дать отпоръ но были побеждены и разсыпались во всь стороны; Русскіе ихъ преследовали. На Ржавцахъ варвары собрались и въ другой разъ ударили на наши войска; побъда очень дорого стоила Русскимъ, и князья съ немногими людьми воротились домой 17). Въ следующемъ году скончался Владиміръ Святославичъ Муромскій <sup>18</sup>). Въ Муром'в садится сынъ его Юрій; а Рязанскій столь

<sup>14)</sup> Ник. II. 93. 95. Ипат. 28. 29.

<sup>15)</sup> HMK. II. 137,

<sup>16)</sup> Mnar. 79.

<sup>17)</sup> Her. II. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Ibid 189. Въ лѣтописи онъ названъ при этомъ случаѣ Великимъ кияземъ Рязанскимъ.

занимаетъ младшій Ростиславичъ Глібов; о его брать Андрев лівтописи болье не упоминають.

Съ этихъ поръ внимание наше преимущественно сосредоточивается на деятельности Глеба. Къ несчастію, летописцы слишкомъ скупы на известія о событіяхь Рязанскаго княжества. Только извеневоторыхъ отрывочныхъ намековъ мы узнаемъ кое что объ отношеніяхъ его къ сосъдямъ. Такъ въ 1167 г. Владиміръ Мстиславичъ во время распри съ племянникомъ своимъ Великимъ Княземъ Кіевскимъ Мстиславомъ отправился въ Суздальскую землю къ Андрею. Последний вельль ему сказать: "ступай (пока) въ Рязань къ Гльбу Ростиславичу; я надёлю тебя". Владимірь дійствительно пошель въ Рязань, оставивъ жену и дътей въ Глуховъ. О подчинении Рязанцевъ Андрею свидътельствують знаменитые походы его дружинь; Муромскіе и Рязанскіе князья почти постоянно принимають въ нихъ участіе. Въ 1164 году Юрій Муромскій ходиль съ Андреемъ на Болгарь. Только въ первомъ походъ его войскъ на югъ, когда Кіевъ былъ взять приступомъ, о Рязанцахъ и Муромцахъ не упоминается. При не удачной осадъ Новгорода, въ 1169 г. встръчаются сыновья Глъба Рязанскаго и Юрія Муромскаго. Въ 1170 г. тъже князья съ Мстиславомъ Андреевичемъ громили Волжскихъ Волгаръ: воинамъ однако очень не понравился этотъ походъ, "понеже неудобно зимъ воевати Болгары", говорить летописець. Далее, Муромо-Рязанскія дружины участвовали во второмъ походъ на Кіевъ, столь несчастливомъ для войскъ Боголюбскаго 19).

29 Іюня 1174 г. погибъ Андрей подъ ударами заговорщиковъ. По видимому настала пора освобожденія для всѣхъ слабѣйшихъ князей, которые должны были смиряться предъ его непреклонною волею; мало того, имъ представлялся теперь удобный случай отомстить Суздальцамъ за прежнія обиды. Опасеніе такого возмездія ясно обнаружилось во Владимірѣ, куда съѣхались всѣ дружинники Андрея. "За какимъ княземъ мы пошлемъ"? говорили они: "сосѣдями у насъ князья Муромскіе и Рязанскіе; боимся ихъ мести, какъ вдругъ придутъ на насъ войною; а князя у насъ нѣтъ. Пошлемъ къ Рязанскому Глѣбу и скажемъ ему: хотимъ Ростиславичей Мстислава и Ярополка, твоихъ шурьевъ" 20). (Глѣбъ былъ женатъ на дочери Ро-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Лет. Пер. Сузд. 75. 79. Ник. II. 216. Ипат. 109.

<sup>20)</sup> Ипат. 116.

стислава, старшаго брата Боголюбскаго). Слова: "боимся ихъ мести". заставляютъ предполагать, что въ княжение Андрея Рязанцы и Муромцы немало теривли отъ насилія Суздальцевъ, котя летописи умалчивають объ этомъ обстоятельствъ. Но Глебъ Ростиславичъ. кажется, думаль не столько о мести, сколько о томъ, чтобы пріобръсти влінніе на дёла Суздальскаго княжества, и такимъ образомъ предупредить опасность съ этой стороны. Безъ сомненія не случайно явились на Владимірскомъ съёздё рязанскіе бояре Лёлиленъ и Борисъ Куневичъ <sup>21</sup>). Лътопись прямо говорить, что Суздальцы, забывши клятву, данную Юрію Долгорукому, не им'єть у себя князьями младшихъ его сыновей Михаила и Всеволода, послушались Рязанскихъ бояръ, и отправили къ Глебу посольство изъ знатнейшихъ людей: они просили его послать своихъ мужей вмёстё съ Суздальскими въ Черниговъ за двуми Ростиславичами. Слъдовательно. Пълилецъ и Куневичъ дъйствовали искусно: они умъли застращать Андрееву дружину и привести ее къ упомянутому решенію. Надобно полагать, что ихъ поддерживала цёлая боярская партія, которая имъла свои причины устранять братьевъ Андрея. Дъло принимало такой обороть, будто Суздальцы получали себъ князей изъ рукъ Глъба Ростиславича. Послъдній, разумъется, посившиль исполнить просьбу и призвать своихъ шурьевъ. Нельзя незамътить при этомъ, что извъстія літописей объ участін, которое въ то время пришлось на долю Глъба въ событихъ сосъдняго княжества, далеко неполны и оставляють еще довольно мъста предположеніямь. Ростиславичи побхали на Съверъ, но не одни, а вмъстъ съ своими дядями Михаиломъ и Всеволодомъ Юрьевичами. Не совсемъ вероятнымъ кажется извъстіе о томъ, будто Ростиславичи по собственному желанію пригласили съ собой Юрьевичей и дали старшинство Михаилу. Такая уступка конечно была вынуждена обстоятельствами, т. е. борьбою партій въ Суздальской области или враждою старыхъ и новыхъ городовъ, и вліяніемъ Черниговскаго князя Святослава Всеволодовича, который держаль сторону Юрьевичей. Можеть быть опасеніе, что Владимірцамъ будутъ помогать Черниговцы, именно и заставило партію Ростовскихъ бояръ искать поддержки въ Рязанскомъ Князв. Какъ бы то нибыло междоусобія незамедлили обнаружиться, лишь только Михаилъ Юрьевичъ и Ярополкъ Ростиславичъ прибыли на свверъ. На первый разъ Ярополкъ при помощи Муромскихъ и Ря-

<sup>21)</sup> Tar. III. 201.

занскихъ полковъ заставилъ Михаила покинуть Владиміръ и воротиться въ южную Русь.

Тльбъ, казалось, достигь своей цыли, и за свою двятельную помощь имълъ полное право расчитывать на благодарность шурьевъ. Но въ этомъ случай Рязанскій князь обнаружиль недостатокъ дальновидности, не принявъ никакихъ мфръ для того, чтобы упрочить въ Суздальской землъ господство своихъ союзниковъ, которые не отличались ни благоразуміемъ, ни мужествомъ. Онъ помогъ имъ только ограбить богатый Владимірскій соборъ, и съ большою добычею воротился въ Рязань. Можеть быть, онъ ошибся въ расчетъ подчинить своему вліянію молодыхъ Суздальскихъ князей, которые стали слушаться болье Ростовскихъ бояръ. Покрайней мъръ Гльбъ остается въ сторонъ при вторичномъ столкновении дядей съ племянниками. Мстиславъ и Ярополкъ несъумъли отразить соперниковъ, и въ 1176 г. постыднымъ образомъ уступили имъ свое мъсто. Мстиславъ убъжалъ въ Новгородъ, а Ярополкъ въ Рязань. Такимъ образомъ обстоятельства, благопріятныя Гльбу, миновались очень скоро; съ этихъ поръ начинается для него цёлый рядъ неудачъ, которыя приводять за собою неизбёжную катастрофу.

Олегъ Святославичъ, сынъ Черниговскаго князя, возвращаясь изъ Москвы, куда онъ провожалъ двухъ княгинь, женъ Михаила и Всеволода, задумаль увеличить свою Лопасненскую волость, и отняль у Рязанцевъ городъ Свиръльскъ, принадлежавшій прежде къ Черниговскому княжеству. Глёбъ отрядилъ противъ него своего племянника Юрьевича; но послѣдній проиграль битву на рѣкѣ Свирѣли 22). Въ томъ же году Миханлъ вмъстъ съ братомъ Всеволодомъ пошелъ на Рязань, что бы отметить Глебу за его союзъ съ Ростиславичами и воротить всё драгоценности, нохищенныя имъ изъ Владиміра. Глёбъ, незадолго потерпъвшій неудачу противъ такого слабаго противника, какъ Олегъ Святославичъ, конечно не имёлъ никакой охоты вступать въ борьбу съ Михапломъ, который велъ на него соединенные полки всей Суздальской земли. На ръкъ Нерской (впад. въ Москву) встрътили Михаила Рязанскіе послы, и сказали отъ имени своего князя: "Глъбъ тебъ кланяется и говорить я во всемъ виновать; а теперь возвращу все что взяль у шурьевъ своихъ Мстислава и Яронолка, все до последняго золотника 4 23). Добродушный Михаилъ охотно

<sup>22)</sup> Ипат. 118.

<sup>23)</sup> Лёт. Пер. Суз. 88. Никон. П. 228.

согласился на миръ съ Рязанцами, которые дъйствительно отдали ему назадъ всю добычу Гльба. Она состояла изъ золота, серебра, оружія и рукописей; особенно важно было для Владимірцевъ возвращеніе знаменитаго образа Богоматери; между прочими вещами находился и мечь Св. Бориса, тотъ самый, который составлялъ любимое оружіе Андрея Боголюбскаго и котораго онъ напрасно искалъ въ часъ своей гибели. При этомъ Глъбъ долженъ былъ дать клятву въ томъ, что не будетъ помогать своимъ шурьямъ противъ Михаила и Всеволода <sup>24</sup>).

Но извёстно, какъ часто наши древніе князья грёшили противъ крестнаго цёлованія. Н'ёсколько м'ёсяцевъ спустя умеръ Миханлъ Юрьевичь, и Ростиславичи снова въ союзъ съ Глъбомъ дълають попытку занять Суздальскія волости. Первый Мстиславъ изъ Новгорода пошелъ на Всеволода, но былъ побъжденъ на Юрьевскомъ полъ, п, непринятый опять Новгородцами, отправился къ Глъбу Рязанскому. Въсть о несчасти шурина застала Глъба посреди военныхъ приготовленій; въроятно онъ расчитывалъ напасть на Владимірскую область между тёмъ, какъ Всеволодъ быль занять войною съ Мстиславомъ и Ростовцами. Когда Мстиславъ прибылъ въ Рязань. Гльбъ, наученный опытомъ, уже неохотно слушалъ вопиственныя ръчи своихъ шурьевъ, и сначала совътовалъ имъ отправить пословъ во Владиміръ, чтобы мирнымъ образомъ уладиться со Всеволодомъ. Прежнія неудачи однако не исправили Ростиславичей; побуждаемые Ростовскими боярами, они непремённо хотёли рёшить дёло оружіемъ, и увлекли Рязанскаго Князя въ бъдственную для него войну. Она началась осенью 1177 г. нападеніемъ Гліба на Москву; онъ сжегъ ее и опустопиль окрестныя селенія. Всеволодъ пошель было на него съ своими дружинами; но на походъ узналъ, что противникъ его воротился въ Рязань; въ тоже время къ нему явились Новгородцы и совътовали подождать своихъ согражданъ. Владимірскій Князь послушался ихъ и отъ Ширинскаго лъса воротился назадъ. Онъ рашилъ однимъ могучимъ ударомъ уничтожить своего безпокойнаго сосъда и началъ собирать огромныя силы. Святославъ Ольговичь Чернпговскій, союзникъ Юрьевичей, прислаль къ нему на помощь сыновей Олега и Владиміра; вмёстё съ ними прибыль князь Русскаго Переяславля Владиміръ Глѣбовичъ, племянникъ Всеволода; кром'в того къ войскамъ Всеволода присоединплась дружина Ново-

<sup>24)</sup> Татищ. III. 215.

городцевъ <sup>25</sup>). Съ такими то грозными силами Всеволодъ выступилъ въ походъ зимою того же года и вошелъ въ Рязанскіе предълы. Глъбъ, какъ видно, не дремалъ, и съ своей стороны собралъ также значительную рать для борьбы съ Владимірскимъ Княземъ. Кромѣ тъхъ Ростовцевъ, которые держали сторону его шурьевъ, онъ повелъ съ собою толны Половцевъ, и прямымъ путемъ черезъ лѣса устремился къ Владиміру. Всеволодъ достигъ Коломны, когда пришла къ нему въсть, что Рязанскій Князь уже разграбиль богатую соборную церковь въ Боголюбовъ, щедро украшенную Андреемъ, и опустошаетъ окрестности его столицы, при чемъ особенно свиръпствуютъ степные варвары. Посившивъ воротиться назадъ, Всеволодъ на берегу Колакши встрътилъ Рязанцевъ и Половцевъ, которые возвращались со множествомъ добычи и пленниковъ. Въ то время случилась оттепель, ледъ на ръкъ сдълался очень тонокъ и въ продолженіе цёлаго м'єсяца оба войска стояли другь противъ друга въ ожиданіи болье удобной переправы. Между тымь какь происходили мелкія стычки п перестралка, Глабов предложиль мирь противнику; но тотъ не принялъ предложенія, потому что сильно сердился на Гльба за опустошение своей земли.

Настала масляная недёля. 20 февраля Юрьевичъ приготовилъ полки къ битвѣ, и послалъ на другую сторону Колакши обозъ съ дружиною Переяславцевъ подъ начальствомъ своего илемянника Владиміра Глѣбъ отрядилъ Мстислава Ростиславича; а самъ съ сыновьями своими Романомъ и Игоремъ, съ шуриномъ Ярополкомъ и со всѣмъ остальнымъ войскомъ перешелъ рѣку, думан, что Всеволодъ остался на той сторонѣ съ немногими людьми. Рязанцы подошли къ Прусковой горѣ, за которою стоялъ Великокняжескій полкъ, и были уже отъ него въ одномъ перелетѣ стрѣлы, когда Глѣбъ увидалъ, что Мстиславъ Ростиславичъ, постоянный бѣглецъ съ поля битвы, и на этотъ разъ оборотилъ тылъ передъ Владиміромъ Глѣбовичемъ. Рязанскій князь поспѣшилъ отступить; но уже было поздно. Окруженные войсками Всеволода, Рязанцы вступили въ жестокую, но непродолжительную

<sup>25)</sup> Въ Ник. 11. 233. сказано "и съ Новогородци". Можетъ быть это была таже самая Милонъжкова чадь, о которой говорится выше. Мы думаемъ, что именно объ этой битвъ вспоминали Новогородцы передъ Липецкимъ сраженіемъ въ 1216 г. говоря "мы нехочемъ измрети на копъхъ, но якоже отци наши билися на Колакши пъщи". П. С. Р. Л. IV. 24.

свчу. Пораженіе ихъ было совершенное. Самъ Глѣбъ, сынъ его Романъ, шуринъ Мстиславъ попались въ плѣнъ съ большею частію дружины и со множествомъ знатныхъ бояръ или думцевъ Рязанскаго Князя; между ними находились: знаменитый воевода Боголюбскаго Борисъ Жидиславичъ, сторонникъ Ростиславичей; потомъ Яковъ Деденковъ, Олстинъ и разъ уже встрѣчавшійся намъ Дѣдилецъ. Половцы, плохіе воины въ рукопашной битвѣ, дорого поплатились за свои разбои. Сѣверный лѣтописецъ смотритъ на это пораженіе какъ на справедливое наказаніе Божіе за грѣхи Глѣба, т. е. за то зло, которое онъ причинилъ Владимірской землѣ; "внюже мѣру мѣрите, говоритъ онъ, возмѣрится вамъ; судъ безъ милости несотворшему милости".

Въ чистый понедельникъ победители съ торжествомъ вступили во Владиміръ 26). Велика была радость гражданъ при видъ плъниныхъ князей; въ соборномъ храмъ Богородицы принесена благодарность Богу; потомъ нъсколько дней продолжалось въ городъ шумное веселіе. Всеволодъ обощелся съ побъжденными довольно милостиво: Гльов съ сыномъ и шуриномъ отданы были подъ стражу, но не посажены въ темницу; имъ опредълено содержание изъ княжескаго дома; даже Суздальцы и Ростовцы не лишены были полной свободы. Владимірскимъ гражданамъ сильно не нравилось то, что ихъ князь держить своихъ пленныхъ какъ гостей. На третій день они подняли мятежь и съ оружіемъ пришли на княжескій дворъ, требуя большей строгости въ обращении съ врагами. Всеволодъ, не желая подвергнуть планниковъ оскорбленію со стороны народа, велаль посадить ихъ въ порубъ 27). Въ тоже время онъ послалъ своихъ людей въ Рязань съ требованіемъ, чтобы Рязанцы выдали ему Ярополка Ростиславича, въ противномъ случай грозиль явиться съ войскомъ въ ихъ землъ. Ярополкъ вмъстъ съ Игоремъ Глъбовичемъ усивлъ спастись бъгствомъ во время роковой битвы. Онъ удалился

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) "Владимірцы слыша сіе, вышли всё въ стрѣтеніе побѣдителю враговъ своихъ съ великою радостію. Всеволодъ же учредя полки, пошелъ во Владиміръ на переди Олегъ и Владиміръ Святославичи съ ихъ полки, за ними Глѣбъ Рязанскій съ сыномъ, шуриномъ и со многими его плѣнники ведены связаны, за пими Всеволодъ на конѣ со своими, таже Владиміръ Глѣбовичъ съ Переяславцы". Тат. III. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Замѣчательно при этомъ случаѣ, что народъ, ронтавшій на свисхожденіе къ плѣнинкамъ, обвиняль Глѣба Рязанскаго между прочимъ и въ смерти Андрея Бого-любскаго, которая будто бы учинилась по его внушенію ibid. 227.

въ пограничныя степи куда то на рѣку Воронежъ, и тамъ, гонимый страхомъ, переходилъ изъ одного мѣста въ другое <sup>28</sup>). Рязанцы, подумавъ между собою, сказали: "князь нашъ и братія наша погибли за чужаго князя"; пошли на Воронежъ, взяли Ярополка, и выдали Владимірцамъ, которые посадили его также въ порубъ.

Между тымь нашлись князья, которые приняли участіе въ быдственномъ положени Глеба. Мы уже говорили о союзе Ростислава Сиоленскаго съ Рязанскими Ярославичами въ 1155 г. Этотъ союзъ быль скрыплень кромы того и родственными отношеніями: знаменитый Ростиславичъ Мстиславъ Храбрый женился на дочери Глъба. Мстиславъ незамедлилъ обратиться къ Святославу Всеволодовичу Черниговскому, прося его заступиться у своего союзника Всеволода за пленныхъ князей и склонить его къ ихъ освобождению. Съ тою же просьбою прислада въ Черниговъ Рязанская княгиня жена Глъбова. Святославъ исполнилъ ихъ просьбу и отправилъ во Вдадиміръ Черниговскаго епископа Порфирія съ игуменомъ Ефремомъ. Изв'ястно, что духовенство преимущественно брало на себя священную обязанность миротворцевъ во времена княжескихъ усобицъ. Всеволодъ не остался глухъ къ ходатайству Черниговскаго князя, которому онъ многимъ былъ обязанъ; но исполнилъ его желаніе только въ половину. Ростиславичи послъ вторичнаго мятежа. Владимірскихъ гражданъ были отпущены въ Смоленскъ. Очевидно Всеволодъ не считаль для себя опасными своихъ племянниковъ и легко согласился дать имъ свободу; но иначе онъ думаль о Рязанскомъ князъ. Онъ зналь, какъ ненадежно спокойствіе его княжества, если Глібов опять явится во главъ Рязанскихъ дружинъ, и предложилъ ему самыя тягостныя условія мира. Трудно опредёлить, въ чемъ именно состояли эти условія. Святославъ Черниговскій просиль отпустить Гльба въ Южную Россію. "Лучше умру здъсь, а не пойду въ Русь", отвъчаль упрямый Гльбъ. Сльдовательно ему предлагали свободу безъ княжества. По другому извъстію Всеволодъ требоваль отъ него уступки Коломны и ближнихъ волостей; Глѣбъ не хотѣлъ согласиться и на это условіе <sup>29</sup>). Рязанскій Князь, какъ видно, съ твердостію переносиль свое несчастіе и вполнъ обнаружиль при этомъ свой гордый, непреклонный характеръ. 30 Іюня того же 1177 г. Гльбъ умеръ въ темниць 30). Послы Святослава Всеволодовича по

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Har. 11. 235, 236.

<sup>29)</sup> Huar. 119. Tar. III. 228.

<sup>30)</sup> Въ льтониси, какъ замътилъ С. М. Соловьевъ (И. Р. И. Прим. 342), упо-

смерти Глѣба продолжали хлопотать за его сына Романа, который въ свою очередь приходился зятемъ Черниговскому князю. Цѣлые два года тянулись переговоры, и не ранѣе 1179 г. согласился Всеволодъ отпустить Романа на Рязанское княженіе. Объ условіяхъ, на которыхъ послѣдній долженъ былъ цѣловать крестъ, лѣтописцы не говорятъ прямо; но для насъ многозначительны ихъ короткія выраженія въ родѣ слѣдующихъ: "а Романа сына его едва выстояща, цѣловавше крестъ", или "а князя Романа укрѣпивше крестнымъ пѣлованіемъ, и смиривше зѣло отпустища въ Рязань" з¹). Очевидно здѣсь дѣло идетъ о совершенной покорности Всеволоду Юрьевичу.

Такимъ образомъ окончился второй актъ борьбы Рязанскихъ князей съ Владиміро-Суздальскими и на этотъ разъ еще болве решительнымъ торжествомъ последнихъ. Мы видели, что Глебъ съ успехомъ могъ вмішаться въ діла сосідняго княжества и даже быть для него грознымъ, но только до тъхъ поръ, пока оно страдало отъ внутреннихъ безпорядковъ и усобицъ. Лишь только Миханлу и потомъ Всеволоду удавалось соединить Владимірцевъ, Суздальцевъ, Ростовцевъ и Переяславцевъ, борьба съ ними опять становилась не подъ силу Разанскому князю. При томъ же, не отказывая Глебу въ дъятельномъ, мужественномъ характеръ, мы имъемъ полное право обвинить его въ недостаткъ благоразумія и проницательности. Онъ несъумъть одънить ни Ростиславичей, ни Юрьевичей, и, не расчитавъ средства, довелъ борьбу до крайности. Поколъние Рязанскихъ Ярославичей по характеру своему конечно стояло ближе къ князьямъ южной Россіи, нежели къ своимъ съвернымъ сосъдямъ: подобно первымъ они предпочитали ръшать споры судомъ Божьимъ, и не придерживались осторожной, расчетливой политики послёднихъ.

Пораженіе на Колакшѣ и плѣнъ князей кромѣ униженія и подчиненія Рязанской земли Владимірскому Князю влекли за собою другое обычное явленіе того времени. Степные варвары, узнавъ о несчастіи сосѣдей, незамедлили воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы пограбить Рязанскія волости. По этому первымъ дѣломъ Романа Глѣбовича по возвращеніи въ свою отчину былъ походъ на хищниковъ, которымъ онъ нанесъ пораженіе на рѣкѣ Большой Воронѣ.

треблено при этомъ довольно странное выражение: "Тогда же князь Глѣбъ мертвъ бысть". Ипат. 120.

<sup>31)</sup> Mgar. 120. Hgg. II. 236.

Съ 1180 г. уже начинаются усобицы между братьями. Глёбъ оставиль послё себя довольно многочисленную семью; намъ извёстны имена шестерыхъ его сыновей: Романъ, Игорь, Святославъ, Всеволодъ, Владимиръ и Ярославъ. Поводъ къ неудовольствіямъ подалъ старшій Глібовичь Романь. Зависимость отъ Всеволода III конечно была тягостна для Рязанскаго Князя. При однъхъ собственныхъ силахъ онъ не могъ начать новую борьбу съ могущественнымъ сосвдомъ; отсюда понятенъ тъсный союзъ Романа съ его тестемъ Черниговскимъ княземъ Святославомъ Всеволодичемъ. Въ то время еще несовсёмъ ослабла связь Рязани съ Черниговымъ, какъ съ метрополіей; въ отношеніи церковной іерархіп оба княжества составляли еще одну епископію. Очень можеть быть при этомъ, что Святославъ, принимавшій д'вятельное участіе въ освобожденіи зятя, и. будучи досель въ дружескихъ отношеніяхъ со Всеволодомъ, безъ особенныхъ препятствій надівялся утвердить свое вліяніе на дівла Рязанскаго княжества и быть тамошнимъ князьямъ въ отца мъсто.

Романъ затъялъ споръ о волостяхъ съ младшими братьями Всеволодомъ и Владиміромъ, которые княжили на Пронв. Двло дошло до войны. Тъснимые старшимъ братомъ, съ которымъ соединились Игорь и Святославъ Глъбовичи, Пронскіе князья обратились къ Всеволоду. Можеть быть и самая ссора произошла въ следствіе того. что младшіе братья предпочитали Владимірское вліяніе и не котъли подчиниться Черниговскому. "Ты нашъ господинъ и отецъ", посылають они сказать Всеволоду: "брать нашь старшій Романь отнимаеть у насъ волости, слушаясь своего тестя Святослава, а тебъ онъ цъловалъ крестъ и нарушилъ клятву". Великій Князь сначала хотёль уладить дёло мирнымь образомь, и велёль сказать Роману, чтобы онъ не обижаль братьевъ. Встретивъ неповиновение своей воль, онъ собраль полки и выступиль въ походъ. Между тымь Романъ успълъ извъстить Святослава Всеволодовича о своей опасности; тесть немедленно отправиль къ нему на помощь Черниговскую дружину подъ начальствомъ своего сына Глеба, который заняль Коломну, какъ передовой Рязанскій постъ со стороны Суздальнаго княжества. Великій Князь осадиль Коломну, и, заставивь Святославича выдти изъ города, отослалъ его съ бывшими при немъ боярами во Владиміръ, а Черниговскую дружину велёлъ развести по своимъ городамъ 32). Романъ, осаждавшій въ то время своихъ брать-

<sup>3°2)</sup> Лѣтописи темно выражаются на счеть того, какимъ образомъ Глѣбъ понался въ руки Всеволода. Лавр. 164: "Ту въ Коломиѣ Святославича Глѣба я князь

евъ въ Пронскъ, при въсти о приближени Всеволода снялъ осаду и пошелъ къ нему на встръчу. Младшіе Глъбовичи посиъщили соединиться съ Владимірскими полками.

Передовая Рязанская дружина, переправившись за Оку предалась безпечности и пьянству; въ слъдствіе чего она подверглась печаянному нападенію; большая часть ея, притиснутая къ ръкъ, была избита или взята въ плънъ; а многіе потонули въ Окъ, стараясь достигнуть другаго берега. Романъ, услыхавъ о пораженіи сторожевыхъ отрядовъ, побъжаль въ степь мимо Рязани, въкоторой затвориль братьевъ Игоря и Святослава. Всеволодъ пошелъ по его слъдамъ, взялъ мимоходомъ Борисовъ—Глъбовъ и осадилъ Рязань. Побъжденные прислали просить Великаго Князя о миръ, на который онъ охотно согласился. Романъ и братья снова цъловали крестъ Всеволоду на всей его волъ; при чемъ клялись не обижать другъ друга и не вступаться въ чужіе предълы. Устроивъ Рязанскія дъла и раздъливъ волости между братьями по старшинству, Всеволодъ воротился во Владиміръ.

Вмѣшательство Святослава Черниговскаго и плѣнъ его сына не обошлись безъ открытой войны между имъ и Владимірскимъ княземъ. Извъстна ихъ встръча на крутыхъ берегахъ ръчки Влены. Осторожный Всеволодъ уклонялся отъ ръшительной битвы и берегъ Суздальскую дружину; но онъ не быль такъ бережливъ въ отношенін къ своимъ подручникамъ, и приказаль Рязанскимъ князьямъ сдёлать нападеніе. Ночью Рязанцы перешли Влену, ворвались въ лагерь Святослава и произвели тамъ смятеніе. Но за минутную удачу они поплатились довольно дорого, когда на помощь къ Черниговцамъ подосивлъ Всеволодъ Святославичъ, рьяное мужество котораго въ последствин такими живыми красками очерчено въ Слове о Полку Игоревъ. Рязанцы обратились въ бъгство, потерявъ много убитыми и плънными; между послъдними находился ихъ воевода Иворъ Мирославичь, котораго на разсвете привели къ Святославу Всеволодовичу. Темъ и кончились на этотъ разъ военныя действія между Всеволодомъ и Святославомъ. Но въ томъ же году Рязанскіе князья

Всеволодъ". Ипат. 122: "Слышавъ же Всеволодъ, еже присладъ Святославъ сына своего, помогая зяти своему, и позва и къ себъ: Глъбъ же Святославичь нехотъ тхати, но и волею неволею тха къ нему, за не бящеть ег его рукахъ". Ник. 11, 240: "Ему же оплошившемуся, и всъмъ пъянымъ бывшимъ, и тако стражей его поимаша, сице же и самого князя Глъба Святославича изимаша".

вивств съ Владимірцами должны были идти въ новый походъ, къ Торжку, противъ своего дяди Ярополка Ростиславича, которому такъ усердно помогалъ ихъ отецъ <sup>33</sup>).

Въ последнемъ походе участвовали и Муромскіе князья. Летописи еще не совсимь теряють изъ виду Рязанскій край, и по временамъ посвящають ему нёсколько строкъ; но о Муроме оне почти забывають. Только изръдка намъ удается встрътить Муромскихъ князей гда нибудь въ дальнемъ похода въ качества подручниковъ. Объихъ внутренней діятельности, объ отношеніяхъ между собою мы різшительно ничего незнаемъ. На молчании источниковъ развъ можемъ основать только то предположение, что здёсь было более внутренней тишины и согласія, нежели въ Рязани; что Муромскія событія были слишкомъ незначительны и не могли обратить на себя вниманіе літописцевъ. А между тімъ нельзя сказать, чтобы літописцы совсёмъ не знали о томъ, что дёлается въ Муромъ; напротивъ ихъ пемногія изв'єстія о Муромскихъ князьяхъ отличаются иногда удивительною точностію. Таково изв'єстіе о смерти Юрія Владиміровича: онъ скончался 19-го января 1174 г. и положенъ въ Муромской церкви Христа Спасителя, которая была имъ самимъ построена 34). Послъ него осталось нъсколько сыновей; намъ извъстны Давидъ, Владиміръ и Игорь. Гибель Андрея Боголюбскаго, кажется, и Муромскимъ князьямъ внушила надежду освободить свою волость отъ подчиненія сосъднему княжеству. По крайней мъръ Суздальская дружина на изв'єстномъ собор'є во Владимір'є изъявляетъ опасеніе подвергнуться нападенію не однихъ Рязанцевъ, но и Муромцевъ. Въ борьбъ Юрьевичей съ Ростиславичами Муромскіе полки действительно помогають последнимъ. Но темъ и кончилось это стремление къ самостоятельности, если оно въ самомъ дёлё существовало. Въ княжение Всеволода III Муромскіе князья постоянно являются его усердными подручниками, и по первому требованію ведуть къ нему на помощь свои немногочисленныя дружины.

Между интересами Муромской волости одно изъ главныхъ мѣстъ безспорно занимали отношенія къ Волжскимъ Болгарамъ. Извѣстно, какъ важна была для сѣверовосточной Россіи торговая дѣятельность этого народа; извѣстно и то, что мирная торговля нерѣдко прерывалась враждебными столкновеніями. Зачинщиками въ такомъ случаѣ

<sup>33)</sup> Ипат. 124. Ник. II. 241.

<sup>34)</sup> Лавр. 156.

явдялись обыкновенно жители Русскихъ княжествъ, именно тѣ разбойничьи шайки, которыя старались поживиться на счетъ богатыхъ сосѣдей и грабили ихъ суда по Окѣ и по Волгѣ. Особенно спльные были грабежи, производимые Рязанцами и Муромцами въ 1183 г. Болгары два раза присылали къ Всеволоду III съ жалобами на разбои. Всеволодъ хотя и отдалъ приказаніе ловить грабителей; но не употребилъ противъ нихъ никакихъ энергическихъ мѣръ. Дерзость шаекъ простерлась до того, что они начали ходить въ самую землю мусульманъ, нападать на ихъ города и селенія. Ожесточенные Болгары собрались въ значительныхъ силахъ, сѣли на суда, опустошили окрестности Мурома, доходили до самой Рязани, и, набравъ много илѣнниковъ и скота, воротились назадъ 35).

Подобное вторжение въ свою очередь немогло остаться безъ наказанія со стороны Всеволода Юрьевича. По своимъ отношеніямъ къ Рязани и Мурому онъ считалъ обязанностію защищать ихъ земли отъ внёшнихъ враговъ. Впрочемъ мы нерёдко видимъ въ нашей древней исторіи, что Русскіе князья на войну съ сосъдними народами смотрять какъ на дёло народное, и, забывая собственные счеты, предпринимаютъ походы соединенными силами. Такъ случнлось и теперь. Всеволодъ неограничился тъми средствами, которыя у него были подъ руками; онъ послалъ просить номощи въ Кіевъ къ Святославу Всеволодовичу и приглашалъ его принять участіе въ оборонѣ Русскихъ земель отъ иноплеменниковъ. Не только Святославъ, но и другіе южнорусскіе князья отозвались на этотъ призывъ. Весною 1184 г. полки изъ Кіевской, Черниговской, Смоленской и Съверской земель сошлись на берегахъ Оки. Оставивъ свои дружины въ Рязанскихъ городахъ Коломнъ, Ростиславлъ п Борисовъ, союзные князья велёли готовить суда, а сами поёхали во Владиміръ на Клязьмъ. Число князей простиралось до 8, а именно: три южныхъ Изяславъ Глебовичъ Переяславскій, Владиміръ, сынъ Кіевскаго Святослава, и Мстиславъ, сынъ Давида Смоленскаго; четверо Рязанскихъ Глѣбовичей Романъ, Игорь, Владиміръ, Всеволодъ, и одинъ Муромскій, Владиміръ Юрьевичъ. Великій Князь пять дней весело пироваль съ своими гостями, и потомъ 20 Мая выступиль съ ними въ походъ. Владимірскіе полки по Клязьм'є отправились въ Оку и здісь соединились съ союзными дружинами; конница пошла полемъ мимо Мордовскихъ селеній; а судовая рать спустилась внизъ по Волг'в;

<sup>33)</sup> Татищ. III. 248.

Рязанны составляли задній отрядъ. 8 Іюня князья достигли устья Пивили, оставили здёсь свои суда подъ прикрытіемъ Белозерской дружины и съ конными полками вступили въ землю Серебряныхъ Болгаръ. Съ ближними Мордовскими племенами Великій Князь заключиль мирь, и дикари охотно продавали Русскимъ войскамъ съвстные припасы 36). Для насъ очень интересны сохранившіяся подробности этого похода; онъ даютъ намъ довольно ясное представление о предпріятіяхъ подобнаго рода и въ особенности объ образѣ веденія войны нашихъ князей съ Волжскими Болгарами. Результать похода въ 1184 г. нельзя назвать вполнт удачнымъ; хотя Русскіе одержали верхъ надъ непріятелемъ въ открытомъ поль, набрали много пленниковъ и добычи: но Великій Князь, сильно огорченный смертію своего храбраго племянника Изяслава Глебовича, заключиль миръ съ Серебряными Болгарами, и, не взявши ни одного города, воротился назадъ тъмъ же порядкомъ, т. е. на судахъ; а конницу посладъ черезъ земли Мордвы, съ которыми на этотъ разъ не обощлось безъ непріятельскихъ столкновеній.

Мы видъли, что при сыновьяхъ Глѣба Ростиславича начинаются усобицы между Рязанскими и Пронскими князьями—усобицы, которыя ослабляли ихъ силы и много содъйствовали униженію цѣлаго Княжества. Великій Князь ненадолго примирилъ братьевъ; несогласіе и вражда незамедлили обнаружиться опять. Посылан въ Кіевъ къ Святославу съ просьбою помочь ему войскомъ противъ Болгаръ, Всеволодъ между прочимъ писалъ къ нему, что "Рязанскіе князья, хотя братьи родные, но между собою воюютъ, о Русской же землѣ и отечествъ мало радъютъ" <sup>37</sup>).

Въ 1186 г. Глібовичи произвели новый ділежь волостей: Романь, Игорь и Владиміръ сіли на Рязани, а Всеволодъ и Святославъ на Проні зв.). Вслідъ затімъ Романъ посылаеть звать къ себі Пронскихъ князей на совіть для того, чтобы разобрать ихъ вражду съ Игоремъ и Владиміромъ. Но меньшіе братьи узнали отъ бояръ, что старшіе хотятъ ихъ схватить. Разумівется, Пронскіе князья вийсто того, чтобы йхать на съйздъ, начали укріплять свой городъ и готовиться къ обороні; а старшіе братья собрали войско и стали раззорять Пронскую волость. Всеволодъ, узнавъ о распрів, послаль

<sup>36)</sup> Tar. III. 250.

<sup>37)</sup> Tar. III. 249.

<sup>38)</sup> Ряз. Дост. (изъ родосл.).

двухъ бояръ въ Рязань уговаривать Глъбовичей, чтобы они прекратили вражду. "Что вы делаете!" велёль онъ сказать имъ. "Удивительно ли, что поганые воевали насъ; вы вотъ теперь хотите убить своихъ братьевъ". "Укоризны Всеволода и соединенныя съ ними угрозы только раздражили Рязанскихъ князей и воздвигли еще большую вражду между ними. Всеволодъ и Святославъ просили помощи у Великаго Князя, и онъ отправилъ къ нимъ 300 человъкъ Владимірской дружины, которые съ радостію были приняты въ Пронскъ. Старшіе Глібовичи осадили городь. На помощь къ осажденнымъ Всеволодъ послалъ новое войско подъ начальствомъ своего родственника Ярослава Владиміровича, съ которымъ соединились Муромскіе князья Владиміръ и Давидъ Юрьевичи. Слухъ о приближеніи свверныхъ князей заставилъ Романа съ братьями снять осаду и воротиться въ Рязань. Всеволодъ Глъбовичъ, оставивъ въ Пронскъ брата Святослава, самъ повхалъ на встръчу къ полкамъ В. Князя, нашелъ ихъ въ Коломив и уведомиль объ освобождении своего города. Муромцы воротились домой; а Всеволодъ съ Ярославомъ отправился во Владиміръ, чтобы посовътоваться съ В. Княземъ. Рязанцы спъшили воспользоваться удобнымъ случаемъ, и снова осадили Пронскъ. Но Святославъ защищался мужественно. Непріятели переняли у жителей воду, и тъ начали изнемогать отъ жажды. Тогда братья велъли сказать Святославу: "не мори себя и дружину голодомъ и гражданъ не мори; иди къ намъ; въдь ты нашъ братъ, развъ мы тебя съвдимъ; только не приставай къ брату Всеволоду". Последние слова намекають на то, что главнымь зачинщикомъ распри быль Всеволодъ, который встръчается въ Пронскъ и во время войны 1180 г. Въроятно опираясь на помощь изъ Владиміра, Всеволодъ стремился къ обособлению своей волости и къ освобождению себя отъ вліянія старшихъ Рязанскихъ князей. Святославъ Глебовичъ началъ думать съ своими боярами. Тъ сказали ему: "братъ твой ушелъ во Владиміръ, а тебя оставилъ", и совътовали отворить городъ. Святославъ послушался своей дружины. Братья поцеловали съ нимъ крестъ и посадили его въ Пронскѣ; но дружину Всеволода Глѣбовича, перевязавши, отвели въ Рязань вийсти съ его женою и дитьми; взяли себъ также все имъніе его бояръ. Многіе Владимірцы, присланные В. Княземъ на помощь городу, были также задержаны пленниками. Въ то время Всеволодъ Глъбовичъ возвращался изъ Владиміра въ Пронскъ. Дорогою онъ узналь о случившемся и сильно опечалился изм'вною брата Святослава и пл'вномъ своего семейства. Теперь ему оставалось только думать о мщении. Онъ захватилъ Коломну, извёстиль обо всемь В. Князя и началь дёлать набёги на волости братьевъ 39). В. Князь особенно былъ недоволенъ тъмъ, что Святославъ выдалъ его людей и позволилъ ихъ перевязать. "Отдай мнъ мою дружину добромъ, какъ ты ее у меня взялъ", послалъ онъ сказать Пронскому князю; "если ты миришься съ братьями, зачъмъ же выдаешь мою дружину. Я послаль ихъ къ тебъ по твоему же челобитью; когда ты быль ротень и они ротные; ты сталь мирень и они мирны". Глъбовичи спъшили отклонить войну съ Великимъ Княземъ и отправили къ нему посольство съ такими словами: "ты отецъ, ты господинъ, ты брать; за твою обиду мы прежде тебя сложимъ свои головы; а теперь не сердись на насъ; мы воевали съ братомъ своимъ за то, что онг наст не слушаетт, а тебъ кланяемся и отпускаемъ твоихъ мужей". В. Князь хотя и отложилъ походъ, но не хотёлъ согласиться на миръ, и Рязанское посольство воротилось безъ успъха. Тогда Глъбовичи обратились къ посредству Черниговскихъ князей и духовенства. Дъйствительно, въ следующемъ 1187 г. послы Святослава и Ярослава Всеволодичей вмёстё съ Порфиріемъ епископомъ Черниговскимъ и Рязанскимъ отправились во Владиміръ на Клязьм'в ходатайствовать о мир'в. Порфирій уговорилъ и Владимірскаго епископа Луку поддержать его въ этомъ дѣлѣ. Всеволодъ наконецъ согласился на миръ и отправилъ вмѣстѣ съ Порфиріемъ и Черниговскими послами своихъ бояръ въ Рязань для окончательныхъ переговоровъ, отпустивъ въ тоже время многихъ рязанскихъ илънниковъ. Далъе лътописи намекаютъ на какое-то коварство со стороны епископа Порфирія; но не говорять прямо, въ чемъ оно заключалось. Изъ ихъ расказовъ можно понять только следующее. Посольство прибыло въ Рязань къ Роману, Игорю, Владиміру, Святославу и Ярославу Глѣбовичамъ. Здѣсь Порфирій вступиль въ переговоры съ князьями тайно отъ другихъ пословъ, и повелъ дъло совсимь не такъ, какъ желалъ Всеволодъ Юрьевичъ; затимъ онъ поспъшно убхалъ въ Черниговъ. Епископъ навлекъ на себя гибвъ В. Князя, такъ что тотъ хотълъ послать за нимъ въ погоню; но уже было поздно. Порфирій по словамъ літописи поступилъ "не по святительски, но какъ перем'втчикъ, челов'вкъ ложный; онъ исполнился срама и безчестьи 40). Но мы должны быть осторожны въ

<sup>89)</sup> Тат. 273-276.

<sup>40)</sup> Лавр. 170.

этомъ случав, и не можемъ сложить всю вину на коварство Черниговскаго епископа. Сверные лътописцы очевидно пристрастны къ своему князю и смотрятъ на дѣло только съ Владимірской точки зрѣнія. Главное затрудненіе заключается въ томъ, что для насъ остались неизвѣстны переговоры Всеволода съ Рязанскими князьями и тѣ условія, на которыхъ онъ соглашался дать имъ миръ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти условія были очень тяжелы, и Порфирій несовѣтовалъ князьямъ ихъ принимать; ему естественнѣе было стоять за интересы своей епископіи, нежели содѣйствовать видамъ Владимірскаго князя. И притомъ какая же могла быть у Порфирія цѣль ссорить обѣ стороны въ то время, когда онъ былъ посланъ именно съ тѣмъ, чтобы ихъ помирить? Наконецъ самая темнота лѣтописи, восклицанія и изрѣченія, которыми сопровождается это извѣстіе, заставляють подозрѣвать многое недосказанное.

Какъ бы то ни было начатые переговоры не повели къ миру; Владимірскіе послы воротились назадь, и б'єдный Рязанскій край жестоко поплатился за упорство своихъ князей. Главнымъ виновникомъ новой войны безъ сомнения быль Всеволодъ Глебовичь, которому братья не хотъли возвратить Пронска. Въ томъ же году В. Князь отправился на Рязань съ Ярославомъ Всеволодовичемъ; на пути присоединился къ нему Владиміръ Юрьевичъ изъ Мурома и Всеволодъ Глебовичъ изъ Коломны. Переправившись за Оку, онп сожгли много селеній и набрали большое число пл'єнниковъ 41). Почти одновременно съ этимъ несчастиемъ, которое пришло съ съвера, Половцы нагрянули съ юга и много зла причинили сельскимъ жителямъ. Рязанскіе князья на этотъ разъ не решились выдти изъ своихъ укрвиленій, чтобы встрытить въ поль того или другаго непріятеля, и получили миръ отъ В. Князя непначе, какъ согласившись на вст его требованія. Несмотря на молчаніе літописей нельзя сомнъваться въ послъднемъ, нотому что вскоръ Гльбовичи опять являются подручниками Всеволода III въ его походахъ, а въ Пронскъ опять находимъ княземъ ихъ брата Всеволода.

Наказывая младшихъ князей за непокорность, Всеволодъ III въ

<sup>41)</sup> Въ Лавр. 171 при этомъ случав сказано "идоша Копонову". въ Л. Пер. Суз. 100 "идоша къ Попову". у Татищ. III. 284: "къ Опакову". Ни одно изъ этихъ названій невыдерживаетъ вритики. См. Изсл. и Лекц. Погод. IV. 249. Мы принимаемъ извёстіе Ник. II. 254; здёсь говорится только о разореніи волостей и селъ.

тоже время строго исполняль обязанности В. Князя въ отношеніи къ тѣмъ, которымъ онъ быль вмѣсто отца; защищаль ихъ отъ иноплеменниковъ и не даваль въ обиду русскимъ князьямъ. Между Черниговымъ и Рязанью происходили нерѣдко споры по поводу границъ, которыя еще неопредѣлились; Ярославичи, кажется, заняли нѣкоторыя волости, принадлежавшія прежде Ольговичамъ. Святославъ Всеволодовичъ, представитель послѣднихъ и въ тоже время В. Князь Кіевскій, вступился за интересы своего дома; въ 1194 г. онъ собраль Черниговскихъ и Сѣверскихъ князей въ Карачевъ для совѣта, и положилъ идти съ ними на Рязанцевъ. Опасаясь встрѣтить помѣху со стороны сѣвернаго Владиміра, Святославъ предварительно хотѣлъ имѣть его согласіе; но получилъ отказъ, и воротился назалъ изъ Карачева.

Въ последнее десятилетие XII столетия господствовало совершенное согласіе между Всеволодомъ ІІІ и Рязанскими князьями. Мы находимъ даже болъе, чъмъ мирныя отношенія. Осенью 1196 г. В. Князь женилъ сына Константина на дочери Мстислава Романовича Смоленскаго. Свадьба совершилась 15 Октября, и съ большимъ веселіемь была отпразднована во Владимірів. Въ числів гостей встрівчаемъ трехъ Рязанскихъ Глебовичей: Романа, Всеволода и Владиміра—послідняго съ сыномъ Глібомъ, также и троихъ Юрьевичей Муромскихъ: Владиміра, Давида и Игоря 42). Спустя 10 дней посл'в свадьбы происходили постриги Всеволодова сына Владиміра, которыя подали поводъ къ новымъ пирамъ и забавамъ. Князья веселились болье мьсяца, и разъвхались по домамь, богато одаренные оть хозяина конями, золотыми и серебряными кубками, платьемъ и паволоками; не одни князья, и свита ихъ также щедро одёлена была подарками. Нельзя не пожалъть при этомъ случав о томъ, что наши лътописцы слишкомъ скупы на подобныя извъстія.

Уже въ слѣдующемъ году Рязанцы и Муромцы вмѣстѣ съ В. Княземъ должны были принять участіе въ междоусобіяхъ южнорусскихъ князей. Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, что теперь князья Рязанскіе шли на югъ безъ принужденія; они охотно поддерживали своихъ давнишнихъ союзниковъ и родственниковъ Ростиславичей Смоленскихъ противъ враждебныхъ имъ Ольговичей. Еще прежде нежели самъ

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Л. Пер. Сузд. 102: а въ Ник. (11. 261). Муромскіе внязья названы: Владиміръ, Давидъ и Юрій.

В. Князь съ своими подручниками предпринялъ походъ, Рязанскій княжичъ Глібоъ Владиміровичь, зать Давида Ростиславича, уже ратоваль въ войскахъ своего тестя 43). Замічательно при этомъ извістіє літописи о томъ, что Всеволодъ заключиль миръ съ Ярославомъ Ольговичемъ противъ желанія Рязанскихъ князей 44).

Дружескія отношенія Ростиславичей и Глібовичей время отъ времени подкръплялись брачными союзами. Въ 1198 г. В. Князь Кіевскій отдаль дочь свою Всеславу за младшаго изъ братьевъ Ярослава Гльбовича 45). За этимъ бракомъ послъдовало очень важное событіе для Рязанской области. До сихъ поръ она вийсти съ Муромскимъ. Съверскимъ и Черниговскимъ княжествомъ составляла одну епископію, и въ церковномъ отношеніи была подчинена Черниговскому епископу, который, разумфется, всегда находился подъ вліяніемъ своего князя. Нътъ сомнънія, что потомки Ярослава Рязанскаго уже давно стремились освободить свою волость отъ подобнаго вліянія Ольговичей; но для этого требовалось согласіе Кіевскаго митрополита, а следовательно и Кіевскаго князя. Въ последних годахъ XII в. представился къ тому удобный случай: Кіевскимъ княземъ былъ въ то время Рюрикъ Ростиславичъ, союзникъ Рязанцевъ. По просьбъ своего зятя Ярослава Глъбовича онъ изъявиль согласіе на разделение Черниговской епископіи, и склониль къ тому митрополита Іоанна. 26 Сентября 1198 г. Митрополить поставиль первымъ Разанскимъ епископомъ игумна Арсенія.

Слѣдующій 1199 годъ ознаменованъ однимъ нзъ великихъ походовъ на Половцевъ, безпокоившихъ Рязанскіе предѣлы. Походъ былъ предпринятъ по просьбѣ Рязанскихъ князей подъ личнымъ начальствомъ Великаго Князя Всеволода. Идя берегомъ Дона, онъ углубился далеко въ степи; но воротился, не встрѣтивъ Половцевъ. Варвары сдѣлались очень робки, и уходили на югъ по мѣрѣ приближенія княжескихъ полковъ. Спустя семъ лѣтъ, Рязанцы опять ходили въ степи и побрали Половецкія вежи; освободили изъ неволи многихъ христіанъ; захватили большое количество илѣнниковъ, коней, воловъ и овецъ 46).

Съ 1186 г. наружное согласіе между Рязанскими князьями и

<sup>43)</sup> Ипат. 147.

<sup>44)</sup> Ibid. 150. См. противуположное известіе у Арц. І. 2. прим. 1631.

<sup>45)</sup> Ипат. 152 подъ 1199 г. мы принимаемъ хронологію Татищева. Ш. 329.

<sup>46)</sup> Лавр. 179. Л. Пер. Суз. 108.

Всеволодомъ III повидимому не нарушалось въ продолжение 20 лътъ. Если и были какие поводы къ неудовольствию, по крайней мъръ они не производили явнаго разрыва, и лътописцы о нихъ умалчиваютъ. Но нельзя сказать, чтобы въ этотъ періодъ времени господствовали миръ и согласіе въ самомъ домъ Глъба Ростиславича. Изъ сыновей его къ концу означеннаго періода оставались въ живыхъ только двое Романъ и Святославъ. Въ 1194 г. скончался Игорь Глъбовичъ; онъ оставилъ сыновей: Ингваря, Юрія, Романа, Глъба и Олега. Около 1207 г. умеръ въ Пронскъ Всеволодъ, послъ котораго остался одинъ только сынъ Киръ Михаилъ. Неизвъстно, когда сошли въ могилу Владиміръ и Ярославъ; они уже болъе не встръчаются въ исторіи, и мъсто ихъ заступаютъ четыре Владиміровича: Глъбъ, Константинъ, Олегъ, Изяславъ.

Смерть Глібовичей влекла за собою новый разділь волостей, слъдовательно новыя распри. Недовольными оказались теперь двое Владиміровичей Глівов и Олегь, которые не замедлили обратиться къ Великому Князю съ жалобами на своихъ дядей; но въроятно не получили удовлетворенія и до перваго удобнаго случая затаили въ своей душѣ желаніе мести. Случай незамедлиль представиться. Въ 1207 г. Великій Князь отправлялся въ походъ въ Кіеву противъ Всеволода Чермнаго и по обытновению посладъ звать съ собою князей Рязанскихъ и Давида Муромскаго (братъ его Владиміръ скончался 1203 г. 18 Декабря). Въ Москвъ Всеволодъ соединился съ своимъ сыномъ Константиномъ, который привелъ въ нему на помощь Новогородскую дружину. Отсюда они отправились къ устью Оки, гдъ должны были соединиться съ Рязанскими полками. Во время пути къ Великому Князю пришло извъстіе, что Глъбовичи замышляють измёну, и что они уже вступили въ тайныя сношенія съ Ольговичами. Обвинителями явились тёже самые Глёбъ и Олегъ: они посредствомъ своихъ бояръ увѣдомили Всеволода объ опасности. Трудно ръшить, какую долю правды заключало въ себъ подобное обвинение. Летописи въ этомъ случав несогласны: Никоновская (11, 298) и Новогородская (П. С. Р. Л. Ш. 30), прямо называють Гльба и Олега клеветниками; а Лаврентьевская (181) выдаеть обвиненіе за изв'єстную истину; но мы знаемъ ея пристрастіе къ Владимірскимъ князьямъ и въ особенности къ Всеволоду III. Кромъ того за несчастныхъ Глѣбовичей передъ потомствомъ говоритъ самая личность обвинителей: если характеръ Олега Владиміровича еще не вполнъ извъстенъ; за то братъ его Глъбъ встрътится съ нами опять, въ качествъ гнуснаго злодъя. Впрочемъ обстоятельства были не въ пользу обвиненныхъ и дъйствительно могли бросить тънь на ихъ поведеніе въ отношеніи къ Великому Князю. Кпръ Миханлъ, занявшій Пронскъ по смерти отда, былъ зятемъ Всеволода Чермнаго, и потому отказался принять участіе въ походъ на Кіевскаго князя. При этомъ очень въроятно извъстіе, что Всеволодъ Чермный пересылался и съ прочими Рязанскими князьями; что онъ неуспъвши склонить ихъ совершенно на свою сторону, уговорилъ по крайней мъръ способствовать къ примиренію съ Владимірскимъ княземъ. Какъ бы то ни было послъдній былъ сильно встревоженъ сношеніями Глъбовичей съ Ольговичами, которыя могли быть представлены ему въ превратномъ видъ. Великій Князь долго разсуждалъ съ своими совътниками, какъ поступить ему въ такомъ случать, и ръшился, скрывъ до времени свое неудовольствіе, захватить въ плънъ обвиненныхъ въ измѣнъ.

Когда полки Всеволода разбили шатры по отлогому берегу Оки, на другой сторонъ уже дожидались Рязанскіе отряды подъ начальствомъ восьми князей, именно: Романа и Святослава Глѣбовичейпоследній съ двумя сыновьями Мстиславомъ и Ростиславомъ; -- нотомъ Ингваря и Юрія Игоревичей, Гліба и Олега Владимировичей: при нихъ находилась и Муромская дружина съ Давидомъ Юрьевичемъ. Всеволодъ послалъ звать всёхъ князей къ себе въ лагерь, приняль ихъ очень радушно и пригласиль къ объду. Однако въ одномъ шатръ съ собою Великій Князь посадиль только Олега и Глъба; а остальные шестеро Рязанскихъ князей съли объдать въ другомъ шатръ. Ясно, что доносы объ измънъ начались еще прежде: а теперь Всеволодъ хотълъ только привести дъло въ ясность. Онъ посладъ Давида Муромскаго и своего тысяцкаго Михаила Борисовича уличить обвиненныхъ. Последніе клятвами стали уверять въ своей невинности и просили назвать клеветниковъ. Князь Давилъ Муромскій и бояринъ Михаилъ долго ходили изъ одного шатра въ другой, пока Всеволодъ не послалъ вмёстё съ ними Глёба и Олега. Неизвъстно, какія доказательства представили племянники въ изобличение дядей; знаемъ только результатъ переговоровъ. Всеволоду донесли наконецъ, что истина обнаружилась; тогда онъ велёлъ схватить шестерыхъ князей вийстй съ ихъ боярами и отвести во Владиміръ 47) Это проистествіе случилось 22 Сентября въ субботу. На

<sup>47)</sup> Jasp. 182.

другой день Всеволодъ переправился за Оку; отрядилъ судовую дружину съ съйстными припасами внизъ по рики къ Ольгову; а самъ съ остальными войсками пошелъ къ Пронску, огнемъ и мечемъ опустошая Рязанскую землю.

Киръ Михаилъ, услыхавъ о приближении грозы, нерѣшился дожидаться ее въ своемъ городъ, и, оставивъ Пронскъ, удалился къ тестю Всеволоду Чермному. Граждане однако не упали духомъ, взяли къ себъ третьяго Владиміровича Изяслава и рѣшились защищаться до крайности. Въ следующую субботу Великій Князь подошель къ Пронску, и послалъ боярина Михаила Борисовича склонять гражданъ къ покорности безъ кровопролитія. Но Проняне надвялись на твердость своихъ ствиъ и отвечали гордымъ отказомъ. Великокняжеские полки со всвхъ сторонъ обступили городъ и отняли воду. Граждане бились храбро; по ночамъ они выходили изъ города и крали воду. Всеволодъ велёлъ день и ночь караулить смёльчаковъ, и разставилъ отряды у вевхъ воротъ: сынъ его Константинъ сталъ на горв съ восточной стороны города; у другихъ воротъ помъстился Ярославъ съ Переяславцами, у третьихъ Давидъ съ Муромцами; а самъ Великій Князь съ остальными войсками расположился за рекою на Половецкомъ полв. Граждане упорно защищались, и двлали частыя выдазки, чтобы достать воды. Интересный эпизодь этой войны составляеть битва у Ольгова. Всеволодъ отрядилъ съ своимъ полкомъ Олега Владиміровича за събстными принасами къ лодкамъ, которыя стояли у одного острова Оки противъ городка Ольгова. Когда Олегъ былъ у Ожска, пришла въсть, что Рязанцы вышли изъ города подъ начальствомъ третьяго Игоревича Романа и напали на Владимірскую судовую дружину. Великокняжескій отрядъ вовремя подоспѣлъ къ ней на помощь. Рязанцы, очутившись между двумя непріятелями, были разбиты: Романъ бѣжалъ въ Рязань; а Олегъ воротился назадъ съ побъдою и съъстными принасами. Около трехъ недъль Проняне выдерживали осаду; наконецъ изнемогли отъ жажды, и 18 Октября въ день св. Ап. и Ев. Луки отворили ворота. Укръпивши ихъ крестнымъ цълованіемъ, Великій Князь оставилъ здъсь Давида Муромскаго и своего посадника Ослядюка 48), и, взявъ съ собою

<sup>48)</sup> Въ Лавр. 182. сказапо, что Великій Князь посадиль въ Пронске Олега Владиміровича. Но мы следуемь въ этомъ случае известію Лет. Пер. Суз. 108. темъ более, что Олегъ умираетъ вскоре не въ Пронске, а въ Белгороде. См. Ист. Р. Солов. IV. 375.

супругу Киръ Михаила Въру Всеволодовну, его бояръ и все ихъ имущество, самъ пошелъ къ Рязани, сажая по городамъ своихъ посалниковъ. Недоходя 20 верстъ до города, онъ остановился возл'в села Лобрый Сотъ и готовился къ переправѣ черезъ Проню. Тутъ явились къ нему Рязанскіе послы съ повинною головою, и стали просить его, чтобы онъ не ходиль къ ихъ городу. Епископъ Арсеній съ своей стороны нъсколько разъ присылалъ сказать Всеволоду: "Господинъ, Великій Князь, ты христіанинъ; не проливай же крови христіанской, не опустощай честныхъ м'єсть, не жги святыхъ церквей, въ которыхъ приносится жертва Богу и молитва за тебя; мы готовы исполнить всю твою волю". Всеволодъ согласился даровать миръ Рязанцамъ, но съ условіемъ, чтобы они выдали ему остальныхъ князей. За тімь онь повернуль къ Окі и переправился черезь нее подъ Коломною. Следомъ за нимъ спешилъ епископъ Рязанскій. Сильный дождь, сопровождаемый бурею, взломаль ледъ на Окъ. Несмотря на опасность, Арсеній въ лодкі перейхаль ріку, и догналь Всеволода около устья Нерской 49). Епископъ отъ имени всёхъ Рязанцевъ прівхалъ просить Великаго Князя объ освобожденіи князей и окончательномъ примиреніи. Просьба его на этотъ разъ не имѣла успъха. Всеволодъ повторилъ прежнее требование, чтобы присланы были остальные князья, и велёль спископу слёдовать за собою во Владиміръ, куда онъ воротился 21 Ноября. Рязанцы собрались, подумали, и ръшили на время покориться необходимости, т. е. взяли остальных князей съ княгинями и отослали ихъ во Владиміръ. Впрочемъ далеко не все Рязанскіе князья потеряли свободу. Владиміровичи Олегь, Глъбъ, Изяславъ-замъчательно, что послъдний не быль задержанъ, — недовольные твиъ, что Всеволодъ отдаль Пронскъ не имъ, а Муромскому князю, въ следующемъ 1208 г. съ Половцами явились подъ стенами города, и послали сказать Давиду, что Пронскъ приходится имъ отчина, а не ему. Последній не сталь спорить и отвъчалъ имъ: "братья, я не самъ набился на Пронскъ; посадилъ меня здівсь Всеволодъ; теперь городъ вашъ, а я пойдунвъ свою волость". Князья уладились между собою. Давидъ отправился въ Муромъ; въ Пронскъ однако сълъ Киръ Михаилъ, а Олегъ Владимировичъ вслёдъ за тёмъ скончался въ Бёлгород 50).

Въ томъ же году Всеволодъ III отправилъ въ Рязань сына своего

<sup>49)</sup> Ник. II. 302. Лавр. 182.

<sup>50)</sup> Л. Пер. Суд. 109.

Ярослава, отпустивъ съ нимъ епископа Арсенія; а по другимъ городамъ разослалъ своихъ посадниковъ. Недолго однако Рязанцы смирялись передъ могуществомъ Великаго Князя. Нъсколько мъсяцевъ спустя, они нарушили крестное целованіе; въ некоторыхъ городахъ начались явныя возмущенія; многіе изъ Владимірцевъ были заключены въ оковы, а иные засыпаны въ погребахъ или повъщены. Очень можетъ быть, что сами дружинники Великаго Князя были причиною новыхъ смутъ; они въроятно позволяли себъ слишкомъ иногое въ покоренныхъ городахъ и притъсненіями вывели изъ терпвнія жителей, и безъ того не отличавшихся мягкимъ характеромъ. Въ этомъ движеніи принималь участіе и Глібов Владиміровичь, ожидавшій безъ сомнінія получить отъ Великаго Князя боліве, нежели онъ получиль на самомъ дълъ. Повидимому онъ расчитывалъ на Рязанскій столь, и теперь съ неудовольствіемъ видёль на немъ Ярослава Всеволодовича. Летопись прямо говорить, что граждане Рязанскіе вошли въ сношенія съ Пронскими князьями Глібомъ и Изяславомъ Владиміровичами, и хотіли выдать имъ Ярослава. Ярославъ, свёдавъ о заговорё, сдёлался очень остороженъ, и послалъ извёстить обо всемъ отца. Всеволодъ немедленно пришелъ съ войскомъ къ Рязани и расположился подле города. Ярославъ вышелъ къ нему на встрвчу; явились и Рязанскіе послы; но вивсто изъявленія покорности они начали говорить Великому Князю "по своему обыкновенію дерзкія рѣчи" ві). Тогда Всеволодъ приказаль жителямъ выдти изъ города съ женами, детьми, и съ имуществомъ, которое они могли унести. Рязань была отдана въ жертву пламени. Такой же участи подверглись Бългородъ и нъкоторые другіе города, въроятно ть самые, въ которыхъ сдълано насиле Великокняжескимъ посадникамъ. За тъмъ Всеволодъ пошелъ назадъ; жителей разоренныхъ Рязанскихъ городовъ разослалъ по разнымъ мѣстамъ Суздальскаго княжества, а лучшихъ людей и епископа Арсенія взялъ съ собою во Владиміръ. Однако и теперь, посл'я такихъ жестокихъ уроковъ, князья, остававшіеся на свободів, все еще не хотівли смиряться передъ могуществомъ Всеволода. Зимою 1209 г. Киръ Михаилъ и

<sup>51)</sup> Няк. II. 305. Лавр. 183. Извѣстіе о томъ, что Всеволодъ позваль Рязанцевъ за Оку па ряды и захватиль ихъ, (Карам. III. прим. 130; а въ II. С. Р. Л. I. 211. сказано, что Всеволодъ позвалъ ихъ па миръ) вѣроятно относится къ Рязанскимъ боярамъ, къ лучшимъ людямъ, безъ которыхъ граждане немогли защищаться.

Изяславъ Владиміровичъ, думая воспользоваться войною Всеволода съ Новогородцами, напали на его собственное княжество, и произвели грабежи около Москвы; но они не знали того, что Великій Князь и Новогородцы уже помирились. Всеволодъ послалъ противъ нихъ сына Юрія, который на рѣкѣ Тростиѣ уничтожилъ дружину Изяслава. Послѣдній едва успѣлъ спастись бѣгствомъ; а Киръ Михаилъ, не дожидансь непріятелей, бросился поспѣшно за Оку, и потерялъ много людей во время переправы. Въ слѣдующемъ 1210 г. Всеволодъ еще разъ послалъ войско въ Рязанскую землю подъ начальствомъ воеводы (меченоши) Козьмы Родивоновича, который завоевалъ берега рѣки Пры и съ большою добычею воротился во Владиміръ 52).

Такимъ образомъ третій актъ борьбы Рязани съ Владиміро-Суздальскимъ княжествомъ кончился совершеннымъ покореніемъ первой. О Рязанскихъ князьяхъ болѣе неслышно до самой смерти Всеволода III. Рязанскіе города лишены были чести управляться хотя чужимъ княземъ и должны были опять подчиниться Владимірскимъ посадникамъ и тіунамъ. Униженіе было полное. Митрополитъ Матвъй, пріъзжавшій во Владиміръ мирить Ольговичей со Всеволодомъ, ходатайствовалъ объ освобожденіи Рязанскихъ князей. Ему удалось только выпросить свободу княгинямъ <sup>53</sup>).

Завоеваніе однако не могло быть прочнымъ. Причина успѣховъ главнымъ образомъ заключалась въ соединеніи силъ съ одной стороны и въ разъединеніи съ другой; а потомъ и въ самой личности Великаго Всеволода, который безспорно былъ умиѣе всѣхъ современныхъ князей; хотя онъ уступалъ своему знаменитому брату въ величавости политическихъ стремленій, но также какъ и Андрей вѣрно умѣлъ расчитывать средства и ловко пользоваться обстоятельствами. Онъ однако не могъ стать выше узкихъ волостныхъ понятій своего времени, и не принялъ никакихъ мѣръ, чтобы упрочить свои пріобрѣтенія. Мало того, Всеволодъ самъ своимъ завѣщаніемъ приготовилъ неминуемыя усобицы между сыновьями, предоставивъ старшинство не Константину, а Юрію. 14 Апрѣля 1212 г. умеръ Великій князь. Юрій Всеволодовичъ, занявшій Владимірскій столъ,

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Ник. II. 306, 307. Тат. III. 353—366.

<sup>53)</sup> Извъстіе Татищева, будто Всеволодъ III по просъбъ Матвън освободилъ всъхъ Рязанскихъ князей и возвратилъ имъ княжество, очевидно невърно. III. 366.

почти немедленно долженъ былъ вступить въ борьбу съ братомъ Константиномъ Ростовскимъ; а при такомъ условіи отцовскія завоеванія были для него только лишнимъ бременемъ. Рязанцы, недавно покоренные, безъ сомивнія еще не свыклись съ новымъ порядкомъ, и тяготились зависимостію отъ посадниковь и тіуновь чуждаго князя, тъмъ болье, что оставались еще на свободъ нъкоторые Рязанскіе князья, какъ напримъръ храбрый Изяславъ Владиміровичъ и Киръ Миханлъ, которые всегда могли явиться въ своихъ отчинахъ съ дружинами Ольговичей или съ толпами Половцевъ. Отсюда понятно, почему Юрій послі первой же усобицы съ Константиномъ рішился освободить Разанскихъ пленниковъ, по совету младшихъ братьевъ и бояръ. Онъ одарилъ князей и дружину ихъ золотомъ, серебромъ, конями; утвердился съ ними крестнымъ целованиемъ и отпустилъ на родину 34). Этимъ добродушнымъ поступкомъ Юрій за одинъ разъ избавляль себя отъ лишнихъ заботъ удерживать въ покорности Рязанцевъ и могъ пріобръсти себъ союзниковъ для борьбы съ Ростовскимъ княземъ. Последнее условіе по всей вероятности было одною изъ статей крестнаго цълованія. Однако въ послъдствіп незамѣтно, чтобы Рязанцы помогали Юрію противъ Константина, между твиъ какъ Муромская дружина постоянно сопровождала его въ походахъ. Напротивъ, судя по словамъ одного боярина передъ Липецкою битвою, можно подумать, что Рязанскіе князья держали сторону Константина 53).

Не всё князья, илененные Всеволодомъ, воротились въ свою землю. Романъ Глебовичъ скончался во Владимірской темнице, братъ
его Святославъ, если и дожилъ до освобожденія, то немного времени пользовался своимъ старшинствомъ, и вероятно вскоре умеръ,
потому что имя его потомъ уже ни разу невстречается въ Рязанскихъ событіяхъ. Такимъ образомъ первое поколеніе Глебовичей
сошло со сцены во второмъ десятилетіи XIII ст. и уступило место
своимъ сыновьямъ.

Въ 1216 г., послѣ Липецкой битвы, Константинъ возвратилъ свое старшинство, утраченное на время вслѣдствіе отцовскаго завѣщанія. Незамѣтно однако, чтобы онъ имѣлъ значительное вліяніе на дѣла Рязанской области, и для насъ остаются совершенно неизвѣстными его отношенія къ сосѣднимъ князьямъ. Великій Князь по

<sup>54)</sup> J. Hep. Cys. 111.

<sup>53)</sup> H. C. P. J. I. 213.

видимому предоставилъ Рязанцевъ самимъ себѣ и не хотѣлъ рѣшптельнымъ образомъ вмѣшиваться въ ихъ внутренніе раздоры. Такое поведеніе со стороны Константина мы объясняемъ во первыхъ дробленіемъ Суздальскаго Княжества; а во вторыхъ кроткимъ, миролюбивымъ характеромъ Великаго Князя, который свою дѣятельность исключительно посвящаетъ на устроеніе собственныхъ волостей.

Источники особенно скупы на извъстія о Рязанскихъ событіяхъ между смертію Всеволода и нашествіемъ Татаръ. Только одинъ случай обратилъ на себя вниманіе съверныхъ лътописцевъ (Ипат. л. совсъмъ о немъ не упоминаетъ) и довольно подробно расказанъ ими. Но и тутъ передъ нами одни результаты предъидущихъ обстолтельствъ, которыя остаются закрытые густымъ туманомъ.

Это было въ 1217 году.

Главнымъ действующимъ лицомъ является Глебъ Владиміровичъ, уже знакомый намъ съ темной стороны по событіямъ 1207 г. Онъ княжитъ повидимому въ самой Рязани; но недовольствуется старшимъ столомъ; а замышляетъ избить родичей въроятно для того, чтобы захватить ихъ волости. Глёбъ действуетъ въ соединеніи съ братомъ Константиномъ. Ихъ здодійскій планъ задуманъ и приведенъ въ исполнение довольно искусно. Глебъ приглашаеть князей събхаться на рядь, т. е. дружескимъ образомъ за чаркой кръпкаго меду уладить на время безконечные споры объ удѣлахъ; подобные съѣзды, какъ мы знаемъ, не были рѣдкостію въ древней Руси. Шестеро внуковъ Глъба, неподозръвая западни, явились на его призывъ. Одинъ изъ нихъ Изяславъ Владиміровичъ, мужественный зашитникъ Пронска, быль родной братъ заговорщикамъ; остальные иять приходились имъ двоюродными, именно: Киръ Михаилъ Всеволодовичъ, Ростиславъ и Святославъ Святославичи, Романъ и Глъбъ Игоревичи. Князья съ своими боярами и слугами приплыли въ лодкахъ и высадились на берегу. Оки верстахъ въ 6 отъ столицы на мъстъ, называемомъ Исады. Здъсь подъ тънью густыхъ вязовъ разбиты были шатры. 20 Іюля, въ день Пр. Иліи, Глебъ пригласиль въ свой шатерь остальныхъ князей и съ видомъ радушія принялся угощать своихъ гостей; а между темъ подле шатра были скрыты вооруженные слуги обонхъ заговорщиковъ вийсти съ Половцами, и ожидали только знака, чтобы начать кровопролитіе. Когда веселый пиръ былъ въ самомъ разгаръ и головы князей уже порядочно отуманились отъ винныхъ паровъ, Глаббъ и Константинъ вдругъ

обнажили мечи и бросились на братьевъ... Всѣ шестеро были убиты; вмѣстѣ съ князьями погибло множество бояръ и слугъ <sup>56</sup>).

Конечно главную роль въ этой кровавой, возмутительной драмъ играла самая личность братоубійць; но многое объясняется въ ней и характеромъ времени. Надобно представить себъ ту отдаленную эпоху, когда волости и старшинство составляли главные интересы князей и поддерживали ихъ страсти въ постоянномъ напряженіи; надобно вспомнить о той грубости и дикости нравовъ, которыя еще упорно сопротивлялись благотворному вліннію христіанства и оставались върны своимъ языческимъ началамъ, особенно по сосъдству съ такими дикарями, какъ Половцы. Не въ одной Россіи, въ цълой Европ'в господствовала тогда грубая физическая сила; въ Германіи ХШ въкъ представляетъ полное развитие кулачнаго права. Незамѣтно однако, чтобы эта черная страница Рязанской исторіи произвела особенное впечативніе на современниковъ. Летописець начинаетъ свой разсказъ обычнымъ воспоминаніемъ о Каинъ: о Святополкъ, о діавольскомъ прельщеній и пр. потомъ, едва усиввши передать самый фактъ, онъ обращается къ другимъ событіямъ, такъ что мы остаемся опять въ невъденіи, что же последовало за сценою братоубійства? и должны довольствоваться собственными соображеніями, основываясь на двухъ, трехъ намекахъ. Во первыхъ, Глъбъ едва ли имѣлъ намѣреніе истребить всѣхъ родственниковъ; прежде всего онъ хотёль отдёлаться отъ болёе опасныхъ. Во вторыхъ, заговоръ удался не вполит; лътопись говорить, что не успъль пріъхать на събздъ (только) Ингварь Игоревичъ, потому что "неприсивло еще его время". Слъдовательно на убійство обречено было семь старшихъ князей; одинъ изъ семи спасся, именно Ингварь Игоревичъ. Онъ то явился истителемъ за смерть братьевъ и началь войну съ убійцами. Мы опять знаемъ только результаты этой войны. Ингварь, получивъ помощь отъ Великаго Князя Владимірскаго Юрія, одолёль противниковь; Глёбь сь братомь бёжаль въ своимь союзникамъ Половцамъ. Нъсколько разъ возвращались они къ Рязани съ толпами варваровъ, но безъ успъха; наконецъ въ 1219 г. Владиміровичи окончательно были разбиты Игоревичами 57), б'яжали въ

<sup>56)</sup> Лавр. 186. П. С. Р. Л. III. 36. Ник. II. 334.

<sup>57)</sup> Воскр. Лът. 126. Въ Лавр. 188 сказано: "Ингварь съ своею братьею". а въ Ник. И. 341: "Братаничже ихъ князь Юрій Игоревичь совокупишась и з братьею".

степи, и болѣе не показывались на Рязанской украйнѣ. Есть преданіе, что Глѣбъ въ безуміи окончилъ свою жизнь; впрочемъ это уже извѣстное по Русскимъ лѣтописямъ наказаніе для братоубійцъ. Константинъ послѣ встрѣчается въ югозападной Русп; именно въ 1241 г. мы находимъ его въ службѣ Ростислава Михайловича Черниговскаго. Спустя 20 лѣтъ сынъ его Евстафій, котораго лѣтопись называетъ окаяннымъ и безбожнымъ, является въ Литовскихъ полкахъ, ходившихъ на Польшу; а въ 1264 г. онъ погибъ въ Литвѣ во время смутъ, наступившихъ послѣ смерти Миндовга 58).

За тёмъ лётописи опять набрасывають покрывало на Рязанскія событія, и забывають объ этомъ уголкѣ древней Руси до самаго 1237 г. Такое молчаніе заставляеть предполагать, что здёсь послё жестокой усобицы настала тишина, которую изредка нарушали незначительныя схватки съ дикарями или мелкія княжескія несогласія, необратившія на себя вниманіе современниковъ. По смерти Ингваря († 1220—1224) старшій Рязанскій столь перешель къ его брату Юрію. Сколько можно судить о посл'єднемъ по его поведенію въ бъдственную годину Татарскаго нашествія, т. е. слъдуя отголоску народнаго преданія, это былъ князь умный, мужественный, умѣвшій пріобръсти уваженіе младшихъ родичей и по возможности держать ихъ въ повиновеніи. Отношенія его къ Великому Князю Владимірскому для насъ довольно загадочны: извъстіе о помощи, оказанной последнимъ въ 1219 г., предполагаетъ союзъ и дружбу; а отказъ Юрія ІІ соединиться съ Разанцами противъ Батыя набрасываетъ твнь на эти отношенія. Такую перемвну можно объяснить притязаніями на господство съ одной стороны и стремленіемъ къ полной независимости съ другой. Между обычными походами Суздальскихъ и Муромскихъ дружинъ на Болгаръ и Мордву только разъ, подъ 1232 г. упоминается объ участіи Рязанцевъ.

Прежде нежели будемъ продолжать разсказъ о событіяхъ Рязанскаго княжества, бросимъ взглядъ на его внутреннее состояніе въ концѣ XII и началѣ XIII в., на сколько позволяють это сдѣлать наши скудные источники. Въ жизни каждаго народа встрѣчаются грани, которыя съ теченіемъ времени пріобрѣтаютъ себѣ права гражданства въ исторической литературѣ; слѣдуя обычаю, необходимо останавливаться передъ ними для того, чтобы оглануться на-

<sup>58)</sup> Ипат. 180, 200, 202.

задъ, вывести результаты изъ пройденнаго періода, и на описаніи мирной, домашней дѣятельности народа нѣсколько отдохнуть послѣ утомительной перспективы безконечныхъ войнъ. Къ такимъ рубежамъ въ нашей исторіи принадлежить начало Татарскаго ига, важное вліяніе котораго на послѣдующее развитіе Русской жизни не можетъ быть подвержено сомнѣнію. Нѣтъ нужды прибавлять, что оно имѣло особенную важность въ исторіи Рязанскаго Княжества, которое должно было выдержать первый и самый сильный ударъ дикихъ завоевателей.

## TJABA III.

## Внутреннее состояніе Рязанскаго Княжества въ концѣ XII и началѣ XIII вв.

Природа края. Города по Окѣ и Пронѣ. Основное ядро Княжества. Границы. Муромскій удѣль. Сосѣдство съ Мордвою и Половцами. Христіанскій элементь населенія. Характеристика князей и народа. Рязанскіе бояре. Средства пропитанія. Торговыя сноменія.

Географическое положение Рязанской области вообще можно обозначить среднимъ теченіемъ Оки вмёсть съ ея притоками. Распределение пространства и населения по объ стороны было неравное; южная часть далеко преобладала надъ съверною. Природа края не представляетъ большаго разнообразія въ формахъ своей поверхности. Съверная, т. е.: Мещерская, сторона Оки есть низменная, болотистая полоса съ тощею, песчаною почвою. Въ старину она сплошь покрыта была лъсами, значительные остатки которыхъ сохранились до нашихъ временъ. Бъдное финское населеніе, затерявшееся въ этихъ лъсахъ, долго удерживало свою первобытную физіономію, и только въ недавнее время его можно назвать обруствимить. Не такъ бъдна и однообразна природа на южной или собственно Рязанской сторонъ Оки. Здёсь поверхность замётно поднимается; пригорки и углубленія сообщають ей волнообразный характерь; почва, сначала глинистая, чёмь далье идеть къ югу, тёмь болье и болье переходить въ черноземную. Въ старину и эта полоса была богата лъсами; но они оставляли довольно пространства лугамъ и нивамъ, и придавали мъстности болве живописные виды, нежели на свверв. На югъ эта полоса ограничивалась тою кривою линіей, которая обозначаеть водораздёль притоковъ Оки и Дона между верховьями Упы и Воронежа. Далъе къ югу льса болье и болье рыдыли и уступали мысто кустарникамы, которые переходили въ открытую степь.

Первое славянское поселеніе, первое зерно русской цивилизаціи, брошенное на финскую почву средней Оки, какъ извъстно, былъ городъ Разань. Онъ лежалъ на крутомъ берегу ръки, версты четыре ниже устья Прони. Судя по остаткамъ Старо-Рязанскихъ валовъ, илощадь города представляла форму прямоугольника, и имъла въ длину немного болъ версты, а въ ширину немного менъе. Изъ внутреннихъ построекъ города положительно извъстенъ только каменный соборъ во имя Бориса и Глаба, сооруженный, если не ошибаемся, Глебомъ Ростиславичемъ. Летопись упоминаетъ объ этомъ храмѣ подъ 1194 г. потому, что въ немъ похороненъ былъ Игорь Глѣбовичъ 1). Новѣйшія археологическія изслѣдованія не оставляютъ сомнинія въ томъ, что до XIV в. онъ служиль мистомъ погребенія для княжеской фамиліи 2). Мы уже говорили, что основаніе Рязани, какъ Черниговской колоніи, удовлетворяло современнымъ стратегическимъ и административнымъ потребностямъ. Потомъ, когда этотъ городъ сдвлался центромъ особеннаго княжества, то естественно онъ послужилъ исходнымъ пунктомъ, откуда Славянскія поселенія мало по малу распространились по окрестнымъ землямъ. Князья Рязанскіе, какъ и всѣ другіе, старались увеличивать число городовъ въ своихъ волостяхъ. Этимъ числомъ измърялось въ то время могущество князей: города лучше всего закрынляли за ними туземныя племена и служили защитою для края. Судя по незначительнымъ размърамъ дошедшихъ до насъ городковъ и городищъ, построеніе такихъ укръпленій не представляло большихъ трудностей, и для нихъ всегда можно было найти несколько десятковъ или сотенъ

<sup>1)</sup> Hun. II. 260.

<sup>2)</sup> Въ 1836 г. одинъ купеческій сынъ изъ города Спаска, по имени Дмитрій Тихоміровь, молодой ревностный археологь производиль цёлое лёто раскопки на Старо-Рязанскомъ городищё, и снесъ одинъ изъ двухъ холмовъ, который по преданію заключаль въ себѣ остатки собора. Дѣйствительно здѣсь открыты были основаніе церкви, полъ изъ каменныхъ илить, большое количество гробовъ изъ тесанаго камия со скелетами внутри, остатки одеждъ и пр. Подробности открытій см. въ статьѣ того же Тихомірова: "Историч. свѣд. объ археологич. изслѣд. въ Старой Рязани". М. 1844. г. Другой холмъ, который по преданію образовался на мѣстѣ кижескаго терема, къ сожальнію до сихъ поръ остается нетронутымъ. Г. Ходаковскій, въ опроверженіе г. Калайдовича (Письма къ А. Ө. Малиновскому), доказываль, что предположеніе о княжескомъ дворцѣ невѣроятно, потому что въ ХІІІ ст. еще не было въ обыкновеніи у Русскихъ князей жить въ каменныхъ дворцахъ. Оба холма по его мпѣнію заключаютъ остатки церквей. Ист. сбори. Погод. Т. І.

дюдей отъ излишка населенія, накопившагося въ другихъ мѣстахъ, потомъ изъ туземныхъ жителей, изъ плѣнныхъ п т. д.

Главное и самое естественное направленіе, которому подчинилось движеніе Рязанской колонизаціи, пошло вверхъ по Окъ; она служила проводникомъ Славянской гражданственности въ Мещерскую глушь и была жизненною артеріею для цёлаго края. Притомъ борьба между Рязанскимъ и сосъднимъ Суздальскимъ княжествомъ началась уже съ конца XI ст.; следовательно являлась насушная потребность оградить себя крипостями съ этой стороны. Правый берегъ Оки на всемъ протяжении Рязанской области господствуетъ надъ левымъ; мъстами онъ довольно высокъ, обрывисть и въ прежнія времена представляль много удобныхь пунктовь для украпленія. Дайствительно въ концъ XII и въ началъ XIII вв. мы находимъ здъсь цълый рядъ крѣпостей. Самыми очевидными слъдами ихъ существованія служать остатки вемляныхъ валовъ, кое гдъ уцълъвшіе по окрайнамъ крутаго берега; другія напоминають о себі названіями сель и деревень, каковы: Городецъ, Городище, Городецкая и пр.; были и такія, которыя не оставили послѣ себя никакихъ слѣдовъ.

Если отъ Рязани пойдемъ вверхъ по Окѣ, то первый извѣстный городъ на правомъ берегу встрѣчается намъ Ожскъ. Далѣе за нимъ находимъ Ольговъ <sup>3</sup>), который занималъ высокій обрывистый уголъ, образуемый впаденіемъ въ Оку рѣчки Гусевки. Слѣды крѣпости замѣтны до сихъ поръ. Между двумя упомянутыми городами лежалъ третій Козарь, но только на противуположномъ берегу рѣки. Объ немъ лѣтопись упоминаетъ подъ 1147 г. "Того же лѣта въ Резани во градѣ Козари отъ иконы святыя Пятницы быша чудеса и исцѣленія многа" <sup>4</sup>). Верстахъ въ 12 повыше Ольгова возникалъ Переяславль Рязанскій. Происхожденіе этого города связано съ религіознымъ началомъ. Подъ 1095 г. упомянуто о заложеніи его около церкви св. Николы Стараго; а потомъ подъ 1198 г. говорится, что при Великомъ князѣ Рязанскомъ Романъ Игоревичѣ епископъ Арсеній

<sup>3)</sup> Лавр. 182. Судя по расказу лѣтописи, Ожскъ былъ недалеко отъ Ольгова внязъ по Окъ, можетъ быть, на мъстъ одного изъ теперешнихъ селъ Вышгорода или Половскаго; первое обращаетъ на себя впиманіе своимъ именемъ, а второе слъдами осыпей со стороны ръки.

<sup>4)</sup> Ник. И. 103. Мы предполагаемъ его мъстность тамъ, гдъ теперь находится село того же имени. Впрочемъ въ этомъ отношени сомнительно полагаться на одну Ник. лът., которая неслишкомъ разборчиво придаетъ многимъ мъстамъ название городовъ.

І-й заложиль Переяславдь у Озера Карасева В. Эти пва извъстія объ основания того же города нисколько не противоръчать другъ другу. Если существовала церковь, то подлъ нея навърно было какое нибудь поселеніе. Въ конца XI в. положено начало украпленіямъ; ихъ то надобно подразумівать въ первомъ извістіи о заложенін города. Въ носл'ядствін явилась потребность увеличить его разм'вры, и, спустя стол'втіе, въ Переяславл'в воздвигаются новыя укръпленія по благословенію перваго Рязанскаго епископа съ молитвословіемъ и освященіемъ воды <sup>6</sup>). Верстахъ въ 30 повыше Переяславля лежаль городъ Борисовъ-Глебовъ, упоминаемый въ летописи подъ 1180 г. 7). На ръкъ Москвъ близь ен устыя стояла знаменитая Коломна 8). Въ первый разъ въ лътописи она является подъ 1177 г. по случаю похода Всеволода на Глеба Рязанскаго; последнему можно принисать ея построеніе. Этотъ городъ немного выдавался за естественную границу Рязанскаго княжества и должень быль служить ему оплотомъ со стороны сосъдняго Суздаля. Коломна, какъ мы видъли, была первою преградою на томъ водномъ пути, которымъ обыкновенно Суздальскіе князья отправлялись на Рязанскую землю; тотъ же водный путь связывалъ Суздальскую область съ волостями Съверскихъ князей или собственно съ землею Вятичей, что было невыгодно для Рязанцевъ въ случав одновременной вражды съ теми и другими сосъдями; примъръ тому мы уже видъли во время войнъ

в) Ряз. Дост.

<sup>6)</sup> При этомъ позволяемъ себѣ сдѣлать слѣдующую догадку. Съ XV вѣва положительно извѣстно, что Переяславнь Рязанскій состояль собственно изъ двухъ укрѣпленныхъ пунктовъ города (кремля) и острога, которые стояли рядомъ другъ подлѣ друга. Очень можетъ быть, что второе извѣстіе объ основаніи Переяславля относится къ острогу. Самое участіе Епископа въ этомъ дѣлѣ становится понятно, если вспомнимъ, что внутри острога помѣщалась соборная Борисо-Глѣбская церковь; тутъ же находились архіерейскій домъ и владычняя слобода.

<sup>7)</sup> Лавр. 164 По смыслу летописнаго расказа этоть городь стояль на дорого отъ Коломны къ Старой Рязани. Въроятно онъ находился на правомъ берегу Оки въ томъ мъсть, гдъ теперь лежить запуствлое Романово городище съ значительными остатками укръпленій. По туземному преданію городище запустьло отъ того, что жители его переведены въ ныньший укланий Ярославской губ. городъ Романовъ-Борисоглъбскъ; а городищенская церковь Бориса и Глъба перенесена въ близь лежащее село Вакино. Изсл. и Лев. Погод. IV. 248.

<sup>8) &</sup>quot;Коломень ближайшій округь; околомень подав". Чт. Об. И. и Д. 3. Опыть рус. прост. слов. Макарова.

Юрія Долгорукаго съ Ростиславомъ Рязанскимъ. Слѣдовательно, положеніе Коломны въ стратегическомъ отношеніи было очень важно; отсюда понятно, почему оно становится постояннымъ яблокомъ раздора между двума княжествами. Близъ впаденія Осетра, по лѣвую сторону, возвышались укрѣпленія Ростиславля. Это единственный Рязанскій городъ, за исключеніемъ Переяславля, объ основаніи котораго упоминають лѣтописи: Ростиславъ Ярославичъ построилъ его въ 1153 г. <sup>9</sup>). Если не ошибаемся, это былъ крайній сѣверозападный пунктъ собственно Рязанскихъ поселеній. Здѣсь онѣ сталкивались съ городами Вятичей, которыхъ построеніе шло на встрѣчу Рязанскимъ, т. е. отъ верховьевъ Оки.

Въ одно время съ своимъ главнымъ направленіемъ Рязанская колонизація, исходя отъ того же пункта, пошла еще вверхъ по Пронъ. и составила другую линію украпленій, обращенную на югь. Какъ тамъ представлялась потребность огородить княжество со стороны Суздальцевъ, такъ здёсь необходимо было воздвигнуть рядъ крепостей въ защиту отъ Половцевъ, которые со второй половины XI в. изъ своихъ степей сильно напирали на юговосточныя украйны. Лѣвый берегь Прони, также какъ правый Оки, возвышенный и ходмистый, довольно хорошо соотвътствоваль своему назначению. Къ сожальнию источники сохранили намъ слишкомъ мало именъ, которыя можно было бы разм'встить въ этомъ направлении. Въ эпоху до-Татарскую мы знаемъ здъсь только одинъ городъ Пронскъ. О Пронскихъ князьяхъ лѣтопись упоминаетъ еще подъ 1131 г.; какъ о городѣ о немъ въ первый разъ говорится подъ 1146 г. 10). Онъ стояль тамъ же, гдъ и теперь: на крутомъ берегу Прони, окруженный глубокими лощинами и оврагами. Изъ двукратной осады города въ 1186 и 1207 гг. можно заключить, что положение его было довольно кръпкое и неприступное, что онъ имълъ трое воротъ; но что главное неудобство для жителей состояло въ недостаткѣ воды; рыть колодцы вѣроятно было затруднительно по высотв площади, и непріятели обыкновенно перехватывали сообщение съ ръкою; а граждане должны были сдаваться отъ жажды. По другую сторону ръки разстилалось низменное, открытое пространство, которое носило многозначительное название Половецкаго полн. Далве намъ извъстно еще одно поселение на бе-

<sup>9)</sup> Теперь на мѣстѣ его находится погостъ Ращиловъ и видиы остатки врѣности.

<sup>10)</sup> HME. II. 93.

регахъ Прони ближе къ ен устью, верстахъ въ 30 отъ Рязани, по имени Добрый Сотъ. Лѣтопись не называетъ его городомъ, и все убѣждаетъ въ томъ, что это было простое село <sup>11</sup>). Противъ него лежала переправа на пути изъ Пронска въ Рязань. Нѣтъ сомнѣнія, что кромѣ Пронска были и другіе города по лѣвому берегу Прони; на это указываютъ съ одной стороны слѣдующее выраженіе лѣтописи по поводу извѣстныхъ событій въ 1207 г. "а самъ (Всеволодъ) поиде къ Рязаню (отъ Пронска), посадники посажавъ своѣ по всѣмъ городомъ ихъ"; съ другой, значительное количество городищъ, разсѣянныхъ по тому же берегу.

Пространство земли, заключенное между Пронею и тою частію Оки, которую мы проследили, составляло неизменное, основное ядро княжества, около котораго Рязанскіе предёлы въ разныя времена то сжимались, то расширялись. Оно имело подобіе треугольника, котораго вершина опиралась на городъ Рязань, а бока расходились по Окъ и Пронъ. За третью сторону треугольника приблизительно можно принять линію, проведенную отъ истоковъ Прони къ устью Осетра, т. е. къ городу Ростиславлю. Река Осетръ, если не на всемъ протяжени, то по крайней мара въ среднемъ и нижнемъ течении своемъ составляла здёсь естественную границу Разанской области. На пограничное значение ръки Осетра указываетъ походъ Святослава Ольговича. который спасался отъ преследованія Давыдовичей въ 1146 г. Этоть походъ имбетъ такое же географическое значене для земли Вятичей. какое позднъйшіе походы Всеволода для Рязанской. Особенно замъчательно самое направление пути Святослава. Изъ Козельска онъ пошелъ въ Дедославль, т. е. къ верховьямъ Упы; а отсюда двинулся на сверъ, перешелъ рвку Осетръ, и направился къ Колтеску, который по всей в роятности лежаль на правомъ берегу Оки противъ устья рычки Лопасии. Нётъ сомнёнія, что путь оть Дёдославля въ Колтескъ проходилъ близь западныхъ границъ Рязанскаго княжества. Впрочемъ въ половинъ XIII в. едва ли эти границы уже опредълились. Нижнее теченіе Осетра закрѣплено было за Рязанью основаніемъ Ростиславля и Зарайска. Съ началомъ последняго города связано интересное сказаніе "О приход'я чудотворпаго Николина образа Зарайскаго, иже бѣ изъ Корсуня града въ предѣлы Резан-

<sup>14)</sup> Лавр. 182. Оно существуетъ и теперь подъ тъмъ же именемъ и неимъетъ пикакихъ слъдовъ старинныхъ укръпленій.

скіе ко князю Федору Юрьевичу Резанскому во второе лѣто по Калкскомъ побоищѣ" 12). Первое основаніе Зарайска можно отнести къ концу XII в. т. е. къ тому времени, когда возникли споры Рязанскихъ князей съ Черниговскими за границы. Хотя построеніемъ Ростиславля заключилось движеніе Рязанской колонизаціи вверхъ по Окѣ, потому что оно сталкивалось съ городами Вятичей, которые были довольно часты въ этомъ мѣстѣ, какъ показываетъ походъ Святослава (Колтескъ, Неринскъ, Тѣшиловъ и Лобынскъ); тѣмъ неменѣе мы рано замѣчаемъ попытки Рязанцевъ занять пограничныя Черниговскія волости. Въ 1176 г. Олегъ Святославичъ Лопастенскій отняль у нихъ назадъ Свирѣлескъ; а въ 1194 г. Святославъ Всеволодовичъ собираетъ Черниговскихъ и Сѣверскихъ князей, чтобы идти съ ними на Рязанскихъ, вѣроятно вслѣдствіе подобныхъ же попытокъ. Такимъ образомъ центральная область Рязанскаго княжества, тщательно огороженная съ сѣвера и юга, только на западъ

<sup>12)</sup> Вотъ содержание этаго сказания:

Въ 1224 г. великій чудотворець Николай Корсунскій и Зарайскій явился въ города Херсона своему служителю Евстафію во сна, и сказаль ему: "Евстафій возьми образъ мой, супругу свою Феодосію, сына Евстафія и ступай въ Рязанскую землю." Виденіе повторилось и въ следующую ночь. Евстафій пришель въ ужаст, темъ более, что онъ инкогда несмихаль о Рязанской земле, и незналь, въ какой сторонь она находится. Святитель является въ третій разъ, толкаетъ Евстафія въ ребра, и велить немедленно идти, какъ будто (яко) на востокъ, самъ объщаясь проводить его до Рязанской земли. Евстафій вналь еще въбольшій тренетъ и уныніе; но продолжаль медлить, потому что ему не хотелось разстаться съ прекраснымь городомъ Корсунемъ. Наконецъ на него напада слепота, и очи покрылись будто чешуею. Тогда Евстафій раскаялся въ своемъ непослушаніи, въ слезахъ припалъ къ чудотворному образу и получилъ исцеление. Собравшись въ путь, онъ сначала думалъ отправиться вверхъ по Днвиру, надвясь съ Божією помощію пройти землю Половцевъ, о которыхъ расказывали ему знающіе люди. Но угодникъ указаль другой путь: онъ вельль ему състь на корабль въ Дибпровскомъ устье, и Чернымъ моремъ плыть до моря Варяжскаго; потомъ сухимъ путемъ черезъ Нѣмецкія области идти до Новгорода и оттуда до Рязанской земли. Евстафій все это исполниль. Когда онь остановился на некоторое время въ Новгороде, последній такъ понравился его жене, что она не хотела более следовать за мужемъ и рашилась отъ него скрыться; за это ее постигла тяжкая болазнь, отъ которой она избавилась только по молитв'я мужа. Путники наконець достигли Рязанской земли. Между темъ какъ Евстафій недоумеваль, где именно ему остановиться, св. угодникъ явился юному Рязанскому князю Оедору Юрьевичу и велёль ему идти на

представляла неясную и мало защищенную границу. Конечно съ этой стороны ему не грозила такая опасность, какъ съ двухъ другихъ и небыло надобности ее огораживать. Восточный уголъ треугольника, опправшійся на городъ Рязань, уже нѣсколько выдавался за естественные предѣлы; являлась потребность огородить столицу княжества отъ нечаяннаго нападенія съ той стороны. Дѣйствительно въ окрестностяхъ древней Рязани внизъ по Окѣ можно встрѣтить теперь до 10 мѣстъ, носящихъ названіе городовъ и городищъ; но отъ древней эпохи намъ извѣстно только два имени: Бѣлгородъ и Ижеславецъ. Первый три раза упоминается въ лѣтописяхъ: подъ 1155 г. по поводу убіенія въ немъ тысяцкаго Андрея Глѣбова; въ 1208 г. въ немъ умеръ Олегъ Владиміровичъ и положенъ въ церкви св. Спаса; въ томъ же году онъ былъ сожженъ Всеволодомъ. Судя по смыслу послѣдняго извѣстія, Бѣлгородъ находился недалеко отъ Рязани

встричу своего чудотворнаго образа; "хочу быть здись", говорило видине, "творить чудеса и прославить это место; буду молить Бога, чтобы онъ сподобиль небеснаго царствія тебя вижсть съ твоею женою и сыномъ". Өедоръ быль устрашенъ видениемъ; особенно его удивляли слова о женъ и сынъ, потому что онъ еще не вступаль въ бракъ. Однако князь отправился пемедленно на встрвчу Корсунцамъ и узналь чудотворный образь по лучезарному сіянію. Взявши икону, онь принесь ее въ свой удёль и послаль въсть о ея приходе къ своему отцу Великому князю Рязанскому Юрію Игоревичу. Последній прибыль ка сыну вмёсте съ епископомъ Ефросиномъ Святогорцемъ. Они создали храмъ во имя чудотворца Николая Корсунскаго и воротились въ свой городъ. Немного, лътъ спустя, Өедоръ Юрьевичъ вступилъ въ бракъ и взялъ супругу изъ царскаго рода, но имени Евпраксію, которая родила ему сына Іоанна Постника. Когда же князь Өедөръ быль убить по повеленію Батыя, и вёсть о томъ дошла до княгини Евпраксін, она бросилась изъ высокаго терема на землю и заразилась (убилась) вийсти съ сыномъ. Тила супруговъ и сына были погребены возлё храма Николая Корсунскаго, который по этой причинъ сталъ называться Зарайскимъ. (Врем. О. И. и Д. №. 15.) "Чудотворная икона Святителя Николая съ тъхъ поръ до нынъ хранится, благоговъйно чествуемая, въ Зарайскомъ соборѣ, который въ нывѣшнемъ видѣ воздвигнутъ на мѣстѣ прежней церкви въ 1681 г. Но еще прежде, именно въ 1608 г. по повелению царя Василія Ивановича Шуйскаго икона эта окована украшающею ее теперь волотою ризою съ дорогими каменьями". Надеждинъ. (Ж. М. В. Д. 1848 г. Мартъ). Невходя въ разборъ этого сказанія, мы зам'ятимъ только, что оно бросаеть св'ять на ивкоторын стороны дотатарской эпохи. Прямое заключение, которое изъ него вытекаеть, состоить въ томъ, что на мъсть теперешняго Зарайска въ началь ХІІІ в. существоваль городь. Княжескій теремь, погребевіе княжескаго семейства подле храма, подтверждаемое тремя каменными крестами, котовнизъ по Окт. Ижеславецъ приводится въ числѣ Рязанскихъ городовъ разоренныхъ Батыемъ; онъ, надобно полагать, лежалъ къ сѣверовостоку отъ столицы близь устья рѣки Пры <sup>13</sup>).

Около описаннаго нами треугольника Рязанскія владінія въ разныя времена то сжимались, то расширялись. Но тщетно было бы стараніе назначить имъ точные преділы; они никогда не были строго опреділены со всіхъ сторонъ, особенно въ ту эпоху, на которой мы остановились. Причины заключались въ малонаселенности края, который містами представляль совершенную дичь и глушь; притомъ Рязань лежала на Русской украйні, которая незамітно переходила въ безконечныя степи. Впрочемъ попытаемся на основаніи немногихъ данныхъ приблизительно очертить преділы княжества во второй половині XII и въ началі XIII вв.

Пространство, заключенное между Окою, Клязьмою и Москвою, имѣло болотистую почву и почти сплошь было покрыто лѣсами. Славянская колонизація пока еще не проникала въ эти печальныя дебри. По крайней мѣрѣ мы не знаемъ здѣсь ни одного города, за исключеніемъ прибрежьевъ Оки. На полянахъ посреди лѣсовъ попадались хижины бѣдной Мещеры; кое гдѣ хижины эти собирались въ группы и составляли селенія, особенно по теченію притоковъ Оки. Такъ походъ Кузьмы Родивоновича съ Суздальцами въ 1210 г. указываетъ на присутствіе значительнаго населенія на берегахъ Пры, потому что воевода возвратился назадъ съ большимъ полономъ. Сѣверная граница, отдѣлявшая Рязанскую Мещеру отъ Суздальской,

рые поставлены надъ гробницами—все доказываеть, что здѣсь было мѣстопребываніе удѣльнаго князя Өедора Юрьевича, слѣдовательно поселеніе болѣе или менѣе укрѣпленное. Очень можеть быть, что поздыѣйшее имя Зарайска привело въ забвеніе другое названіе, подъ которымъ этотъ городь быль извѣстень въ прежнее время. Г. Надеждинъ думаеть, не назывался ли онъ Новгородъ на Осетрѣ, который упоминается въ числѣ городовъ Рязанскихъ по Воскр. списку. Что касается до имени Зарайскъ (въ Кн. Бол. Черт. Заразескъ), то пельзя утвердительно сказать, чтобы оно произошло отъ глагола заразить; есть слово заразы, означающее одну (лѣсистую) мѣстность на крутомъ берегу Москвы. (Мос. Вѣд. 1857. № 63. Село Коломенское). По миѣнію нѣкоторыхъ Зарайскъ находится въ связи съ словомъ рясы; въ такомъ случаѣ происходитъ отъ одного корня съ Рязанью, Ряжскомъ и пр.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Въ Зап. объ Арх. Из. въ Ряз. губ. (25—27.) Тихоміровъ предполагаеть, что Бългородъ быль на мъстъ деревни Городецъ въ 10 верстахъ отъ Рязани, а Ижеславецъ на мъстъ села Ижевское; то и другое очень въроятно.

начиналась отъ рѣки Москвы нѣсколько выше Коломны; ее можно провести именно отъ устья рѣки Нерской, если предположить, что послы Рязанскаго князя въ 1176 г. встрѣтили Михаила Юрьевича Суздальскаго на границѣ своей земли. Далѣе она шла приблизительно мимо верховьевъ Цны, Пры и Гуся, и терялась въ земляхъ собственно Муромскихъ.

Свёдёнія наши о географіи Муромскаго княжества такъ бёлны, что мы должны довольствоваться почти однеми предположеніями. Границы его на севере простирались по крайней мёре до Клязьмы, а на югѣ до устьевъ Гуся съ одной стороны и Мокши съ другой. Признаки жизни и деятельности въ этомъ углу древней Россіи замътны только на берегахъ Оки. Мы ръшительно не встрътили здъсь ни одного города за исключениемъ Мурома; можемъ впрочемъ предполагать, что были и другіе; вётвь Муромскихъ Ярославичей уже въ XII в. приняла значительные разм'тры; немогла же вся она сосредоточиться только въ одномъ Муромѣ; а древніе князья наши не имѣли обыкновенія жить въ неукрѣпленныхъ селеніяхъ, тѣмъ болѣе по сосёдству съ вониственными дикарями. Самый городъ Муромъ расположенъ на одномъ изъ высокихъ ходмовъ дъваго берега Оки: съ юго-востока къ нему прилегали лъса, а съ съверо-запада поле. (Въ 1096 г. на полѣ передъ городомъ сразились дружины Олега Святославича и Изяслава Владиміровича; часть вопновъ Изяславовыхъ послѣ пораженія искала спасенія въ лѣсу). Имѣя довольно дѣятельныя торговыя сношенія съ Камскими Болгарами, Муромъ очень рано сдёлался однимъ изъ зажиточныхъ городовъ древней Россіи. Въ стратегическомъ отношения онъ до начала ХН в. служилъ крайнимъ укръиленнымъ пунктомъ Съверо-восточной Руси и неръдко долженъ быль выдерживать нападенія со стороны Мордвы и Камскихъ Болгаръ; но въ 1221 г. Великій Князь Владимірскій Юрій II заложиль на усть в Оки Нижній Новгородь, и Муромь отчасти утратиль свое прежнее значение. Со времени Долгорукаго Муромское княжество все болъе и болъе отдълялось отъ Рязани и увлекалось подъ Суздальское вліяніе, такъ что въ началь XIII в. оно сохраняло одну твнь самостоятельности, и только безъусловною покорностію сосвду Муромскіе князья пріобрѣли себѣ право на спокойное владѣніе свонии волостями. Связь Мурома съ Рязанью впрочемъ долго не прекращалась, потому что кром'в родства княжеских в'втвей ее поддерживали церковныя отношенія; сначала оба княжества въ ділахъ

іерархіп подчинены были Черниговскому епископу, а съ конца XII вѣка составили вмѣстѣ особую епископію. Но самою живою непрерывною связью, разумѣется, служила имъ кормилица Ока; если мы неможемъ указать на города, которые существовали по ея берегамъ между Муромомъ и Ижеславлемъ, по крайней мѣрѣ селенія рыбаковъ не были тамъ рѣдки. Въ 1228 г. въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ умеръ схимникомъ Давидъ Юрьевичъ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ кончины одного изъ своихъ сыновей. Отцовскую волость наслѣдовалъ другой сынъ, Юрій. Неизвѣстно, вслѣдствіе какихъ причинъ сестра его, бывшая за мужемъ за Святославомъ, сыномъ Всеволода III, въ томъ же году удалилась въ Муромъ къ братьямъ и постриглась здѣсь въ монастырь 14). Конечно Юрій Давидовичъ не одинъ властвовалъ въ княжествѣ, и долженъ былъ дѣлить его съ родными и двоюродными братьями.

На востокъ и югъ Рязанскіе предълы еще менъе могли имъть определенный характеръ, нежели на северъ и западъ. Въ последнемъ случай распространение границъ встричало сильное противодъйствіе со стороны Суздальскихъ и Съверскихъ князей, между тым какь въ противуположномъ направлени Рязанская колонизація довольно свободно могла углубляться въ сосъдніе лъса и степи. Здёсь она встрёчала дикія племена Финновъ и Половцевъ, которые должны были отступать передъ высшею ступенью гражданственности, п действительно границы княжества незамедлили далеко раскинуться въ эту сторону. На востокъ онъ терялись въ Мордовскихъ дебряхъ. Впрочемъ мы имфемъ нфсколько данныхъ, чтобы указать на нихъ приблизительно. Во-первыхъ городъ Кадомъ, упоминаемый подъ 1209 г., можно принять за крайній Рязанскій пункть по рікі Мокші; во-вторыхъ при нашествіи Батыя говорится, что Татары стали на Онозъ, а Рязанскіе князья встрътили ихъ на границахъ своихъ владіній и стали на Воронежі. Что берега Воронежа были заселены,

<sup>18)</sup> Лавр. 191. По поводу смерти Давида Юрьевича и его сына Карамзинъ въ видѣ вопроса предложилъ слѣдующую догадку: "не сынъ ли сего Давида признанъ Святимъ подъ Именемъ Петра, коего память бываетъ 25 Іюня? см. Прологъ. Мощи сего князя и супруги его Февроніи лежатъ въ Муромскомъ соборь́". Ш. пр. 369. Есть другое миѣніе, которое подъ св. княземъ Петромъ разумѣетъ самаго Давида Юрьевича. "Памят. и пред. Влад. губерніи". Отеч. Зап. 1857 г. Іюнь. (О. Іоасафъ). О житіи Константина и чадъ его и о житіи князя Петра и Февроніи см. въ Описаніи Румянц. Музея Востоковымъ. №. СІХИІ. 213 стр.

на это указываетъ энизодъ о Ярополкъ Ростиславичъ, который послъ битвы на Колокшт искаль убъжища у здъшнихъ жителей 15). Во второй половини XI и въ начали XII вв. все пространство къ югу отъ Прони было занято кочевьями Половцевъ; но въ XII столътіи Славянское начало мало по малу стало оттёснять кочевниковъ далъе въ степи. Берега верхняго Дона покрылись цвътущими городами; впрочемъ дъйствительно ли они были "красны и нарочиты зѣло, " какъ говорится въ извѣстномъ путешествіи митрополита Пимена, объ этомъ судить трудно; можетъ быть авторъ увлекся тутъ собственнымъ красноръчіемъ. Имена этихъ городовъ остались для насъ неизвъстны за исключениемъ одного или двухъ. Недалеко отъ истоковъ Дона, какъ видно, лежалъ Киръ Михайловъ; по названію города можно предположить, что основателемъ его былъ Пронскій князь Киръ Михаилъ; Пронскъ, какъ видно служилъ митрополією Придонскихъ колоній. Далѣе можно еще назвать Дубокъ на Дону 16). Самымъ крайнимъ укръпленнымъ пунктомъ на Рязанской украйнъ быль Елецъ, расположенный на нижнемъ теченіи Быстрой Сосны; онъ упоминается въ первый разъ подъ 1147 г. 17).

Итакъ съ востока и юга Муромо-Рязанское княжество въ видѣ дуги облегало обширныя земли Мордвы и Половцевъ. Сосѣдство дикарей, конечно, не могло не имѣть значительнаго вліянія на внутреннее и внѣшнее развитіе княжества: отношенія къ нимъ вообще были враждебныя. Рѣже лѣтописи упоминають о войнахъ съ Мордвою, чаще о Половцахъ. До XIII в. мы собственно одинъ разъ встрѣтили серьезную войну съ первыми, именно въ 1103 г.; о мелкихъ столкновеніяхъ лѣтописцы умалчивають; слухи изъ этой глухой стороны, конечно, доходили до нихъ рѣдко. Поэтому для насъ очень важно описаніе походовъ, которые были совершены въ 20-хъ годахъ XIII ст. войсками Великаго Князя Юрія II. Первый походъ предпринятъ былъ осенью 1228 г. подъ начальствомъ племянника Юрьева Василька и боярина Еремея Глѣбовича Окою и Волгою; но изъ за

<sup>15)</sup> Лавр. 163. Въ Ник. II. 236 г. сказано, что онъ здёсь переходиль изъ города въ городъ; но мы уже замётили, что ея слова въ этомъ случаё нельзя принимать буквально.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Ник. II. подъ 1146.

<sup>47)</sup> Гораздо вігроятиве однаво, что этоть городь ві ті времена принадлежали Сіверскому княжеству, а не Рязанскому, какт показываеть разділь волостей между сыновьями Михаила Всеволодовича Черниговскаго віз половивії XIII в.

Нижняго они воротились по случаю ненастной погоды. Зимою того же года, въ январъ, самъ Великій Князь съ братомъ Ярославомъ, двумя племянниками и Юріємъ Давидовичемъ Муромскимъ двинулся въ Мордовскую землю и напалъ на волость Пургаса. Русскіе пожгли и потравили жито, избили скотъ, а илънниковъ отослали домой. Мордва укрылась въ лъса и тверди; а тъ, которые не успъли спастись, были избиты отроками Юрія. Отроки другихъ Суздальскихъ князей, желая также отличиться или расчитывая на добычу, потихоньку углубились въ лёсную чащу; но попали въ засаду, и были истреблены непріятелями, которые въ свою очередь не избъжали мести со стороны Русскихъ. Въ тоже время одинъ изъ Болгарскихъ князей пришелъ на Пуреша, другаго Мордовскаго владътеля и притомъ Юрьева присяжника; но, услыхавъ о томъ, что Великій Князь жжетъ Мордовскія села, ночью біжаль назадъ. Русскіе князья воротились домой съ полнымъ усивхомъ. Въ следующемъ году Пургасъ попытался было отомстить за опустошение своей волости и напаль на Нижній Новгородь: но быль отбить. Потомь сынь Пуреша напалъ съ Половцами на Пургаса, истребилъ его войска и Русскихъ, находившихся у него въ службъ, такъ что Пургасъ едва спасся съ немногими людьми <sup>18</sup>). Въ 1232 г. Великій Князь опять посылалъ свои войска на Мордву съ Муромскою и Рязанскою помощью; Русскіе снова пожгли непріятельскія селенія. Эти войны бросають світь на географическое состояние и быть Мордовскаго племени въ тъ времена и приводять насъ въ следующимъ завлюченіямъ. Страна ихъ была покрыта дремучими лесами; Мордвины вели жизнь оседлую, занимались скотоводствомъ и земледеліемъ, жили въ селеніяхъ. Хотя городовъ не встрвчаемъ; но слово тверди, употребленное лътописцемъ, заставляетъ предполагать какія то особенныя мѣста, вѣроятно укрѣпленныя самою природою. Можно также предположить существованіе торговой д'ятельности по сос'єдству съ Болгарами и Русскими. Въ политическомъ отношении Мордва не представляла никакого единства и управлялась туземными князьями. Эти князья часто находились во враждебныхъ отношеніяхъ между собою; таковы Пургась и Пурешъ. Усобицы, ослабляя силы Мордовскаго племени; заставляли владътелей искать себъ союзниковъ, и такимъ образомъ облегчали сосъднимъ народамъ доступъ въ глубину Мордовскихъ земель: такъ Пурешъ прибътъ къ покровительству Великаго Князя Владимірскаго;

<sup>18)</sup> Лавр. 191, 192.

а Пургасу помогають Болгары. Мѣстные владѣтели настолько богаты, что могуть нанимать иноземныхъ ратниковъ: у Пургаса находимъ въ службѣ сбродную русскую дружину; а сынъ Пуреша приходитъ на него съ Половцами. Все это показываетъ, что въ ХП в. Мордвины начинаютъ группироваться въ значительныя массы, во главѣ которыхъ становятся туземные князья, вѣроятно соединивше въ своихъ рукахъ власть прежнихъ сельскихъ старшинъ. Такое соединене въ массы дало имъ возможность съ большимъ успѣхомъ тѣснить сосѣдей, что безъ сомнѣнія и вызвало походы въ такихъ значительныхъ силахъ со стороны Великаго Князя Владимірскаго, который въ свою очередь восиользовался междоусобіями мѣстныхъ владѣтелей.

Не такимъ осъдлымъ какъ Мордва, но еще болъе дикимъ и безпокойнымъ народомъ являются Половцы. Южная часть Рязанской украйны была охвачена ими съ трехъ сторонъ: русскіе города на берегахъ Дона и поселенія на Воронежь, кажется, немышали варварскимъ ордамъ иногда раскидывать свои кочевья внутри угла, который образують эти двъ ръки. Борьба Рязанцевъ съ Половцами шла непрерывно до самаго появленія Татаръ. Съ половины XII в. перевъсъ замътно склоняется на сторону первыхъ; Половцамъ удаются внезапные набёги; но лишь только варвары заслышать, что Рязанскіе князья собираются вм'яст'я, они немедленно б'ягуть въ степи. Въ преследованіяхъ своихъ князья все более и более углубляются въ Половецкія земли; напр. въ 1150 г. они побили ихъ на ръкъ Великой Воронъ, а въ 1199 г. виъстъ со Всеволодомъ III прогнали Половцевъ къ берегамъ моря и прошли вдоль всѣ Придонскія степи. Но такіе походы не могли прекратить наб'вговъ; княжескія усобицы по прежнему давали поводъ варварамъ опустошать русскія поля и селенія то въ вид'я разбойниковъ; то въ качеств'я союзниковъ. Князья дружились съ ханами, вступали съ ними въ родство, искали у нихъ убъжища и войска въ случав своихъ неудачъ.

Такое сосъдство какъ Мордва и въ особенности Половцы, разумъется, могло только задерживать внутреннее развите Рязанскаго княжества и положило своего рода печать на формы быта. Оно вредило благосостоянію края и поддерживало въ постоянномъ напряженін грубыя физическія силы народа.

Трудно опредълить, на сколько Славанскій элементь въ продолженіе перваго періода въ исторіи Муромо-Рязанскаго княжества проникъ массу туземнаго населенія; но, вообще говоря, въ началѣ XIII в.

онъ не былъ еще значителенъ. Къ нему принадлежало, конечно, большинство городскаго сословія и часть сельскихъ жителей между Окою и Пронею; особенно скоро разросталось Славянское племя по берегамъ Оки. Отъ начала XIII в. до насъ дошли названія пяти погостовъ, расположенныхъ по близости городка Ольгова; во-первыхъ, всё они звучатъ по Славянски, а во-вторыхъ представляютъ довольно значительную цифру населенія, именно: Песочна съ 300 семей, Холохолна со 150, Заячины съ 200, Вепрія съ 220 и Заячковъ со 160 семей <sup>19</sup>). Пространство на сѣверъ и востокъ отъ этой полосы было обитаемо почти сплошнымъ Финскимъ населеніемъ, т. е. Мерею, Мещерою и Мордвою, за исключеніемъ городовъ.

Постепенная славянизація Рязанскаго края тёсно была связана съ успъхами христіанства. Эти два явленія шли постоянно рука объ руку въ отдаленныхъ концахъ древней Руси и взаимною помощью облегчали свое движеніе. До насъ не дошли имена проповѣдниковъ и подвижниковъ христіанской религіи на Рязанской украйнѣ въ эпоху, о которой идеть рёчь; но вообще можно замётить, что успъхи христіанства совершались здъсь тихо, медленно, безъ особенной борьбы. Нѣтъ возможности опредѣлить границы между крещенымъ и языческимъ населеніемъ; знаемъ только, что первое сосредоточивалось въ той же центральной области; преимущественно по берегамъ Оки. Умножавшееся количество храмовъ служить лучшимъ признакомъ распространенія святой религін. Кромъ нѣкоторыхъ собственныхъ именъ, въ источникахъ встръчаются общія выраженія, которыя намекають на значительное число храмовь въ древней Рязанской области. Въ 1207 г. епископъ Арссній посылаетъ сказать Всеволоду: "Князь великій! не опусти м'єсть честныхъ; не пожги церквей святыхъ, въ нихъ же жертва Богу и мольба стваряется за тя"; въ 1237 г. Татары на пути своемъ къ Рязани "много святыхъ церквей огневи предаша и монастыри и села пожгоша". Въ 1132 г., по извъстію лътописи, принялъ крещеніе въ Рязани Половецкій князь Амурать; а въ сказаніи о нашествіи Батыя говорится въ похвалу Рязанскихъ князей, что они своею ласкою привлекали къ себъ многихъ дътей и братьевъ отъ невърныхъ царей и обращали ихъ къ истинной въръ. Здъсь подъ именемъ невърныхъ царей, конечно, надобно разумьть половецкихъ хановъ, родственники которыхъ вступали иногда въ службу сосъднихъ русскихъ князей и при-

<sup>19)</sup> Ак. Ист. І. № 2. Грамота Олега Ольгову монастырю.

нимали крещеніе. Тімъ не менье въ началь XIII в. христіанство еще не усивло проникнуть въ глубь Мещерскихъ и Мордовскихъ льсовъ, разумъется за исключениемъ городовъ и ихъ ближайшихъ окрестностей. Распространеніе и утвержденіе церкви въ этомъ краю получило новую силу со времени отдёленія Муромо-Рязанской области отъ Чернигова въ епархіальномъ отношенія, въ 1198 г. <sup>20</sup>). Мы видѣли, какое дѣятельное участіе принималь первый Рязанскій епископъ Арсеній въ событіяхъ княжества при Всеволод'є ІІІ; д'вятельность его совсёмъ непохожа на вёроломный, по лётописямъ, поступокъ Порфирія. По случаю принесенія Корсунскаго образа мы узнаемъ, что въ 1225 г. Рязанскимъ епископомъ былъ Ефросинъ Святогорецъ, т. е. пришлецъ съ Авонской горы. Тотъ же Ефросинъ, кажется, управляль епархією въ эпоху Татарскаго нашествія. Постоянное присутствіе и непосредственный надзоръ епископа, разумъстся, много способствовали благоустройству Рязанской церкви и ноощряли усердіе христіанскихъ пропов'ядниковъ.

Извѣстно, какіе глубокіе корни въ древней Россіи пустило монашество и какъ быстро съ XI столѣтія начало возрастать повсюду число монастырей. Въ Рязанскомъ крам было также много обителей, какъ и въ другихъ мѣстахъ; но очень немногіе изъ нихъ возводитъ свое происхожденіе къ эпохѣ дотатарской. Источники указываютъ только на одинъ Олеговъ монастырь, который существуетъ до сихъ поръ въ 12 верстахъ отъ губернскаго города на высокомъ обрывистомъ берегу Оки; глубокою лощиною рѣчки Гусевки онъ отдѣляется отъ того мѣста, гдѣ лежалъ городокъ Ольговъ. Основаніе обители положено Великимъ княземъ Рязанскимъ Ингваремъ Игоревичемъ; онъ вмѣстѣ съ братьями Юріемъ и Олегомъ построилъ здѣсь храмъ во имя Богородицы. При заложеніи храма съ князьями находилось 300 бояръ и 600 простыхъ дружинниковъ; князья отдали въ мона-

<sup>20)</sup> Время этого событія опредѣляли различнымъ образомъ. См. сводъ разныхъ миѣній въ Ряз. Вѣд. 1854 г. №. 38. Мы принимаемъ хронологію Татищева, который говорить, что Рязанская епископія учреждена въ 1198 г. по просьбѣ князя Ярослава Глѣбовича, соизволеніемъ его тестя Великаго князя Кіевскаго Рюрика Ростиславича и митрополита Іоанна. Епископомъ ея поставленъ былъ одинъ изъ игуменовъ, Арсеній, 26 Сентября того же года. (ПІ. 329). Неизвѣстно откуда Татищевъ заимствовалъ такое точное показаніе; по самая точность ручается за то, что онъ его не выдумалъ. Послѣдующія событія совершенно съ нимъ согласны.

стырское владѣніе 9 бортныхъ участковъ и 5 погостовъ со всѣми угодьями <sup>21</sup>). Это тотъ самый Ингварь Игоревичъ, который въ 1217 г. спасся отъ бойни, устроенной Глѣбомъ и Константиномъ. Въ 1219 г. онъ окончательно побѣдилъ братоубійцъ; очень можетъ быть, что вслѣдъ за тѣмъ Ингварь выстроилъ монастырь въ благодарность за свое спасеніе <sup>22</sup>). Къ той же эпохѣ надобно отнести начало Богословскаго монастыря, если вѣрить одному преданію, которое съ нимъ связано <sup>23</sup>).

Несмотря на внъшнія признаки благочестія, нескоро обнаружилось въ Рязанскомъ краю смягчающее вліяніе христіанства на народную нравственность. Этому благод тельному вліянію мішали многія обстоятельства, при которыхъ складывался характеръ населенія. Мещера составлявшая главную массу населенія, въ теченіе всей Русской Исторіи играеть страдательную роль, и очень немногими событіями обнаруживаеть свое существованіе; за то соплеменная съ нею Мордва, жившая далъе къ востоку, издавна является народомъ съ самостоятельною дъятельностію и съ воинственнымъ, безпокойнымъ характеромъ. Въ XII и XIII в. финскій элементъ повидимому только начиналъ проникаться славянскимъ началомъ, разумъется, переработывая по своему и значительно искажая это начало. Съ другой стороны и господствующая часть населенія не отличалась привлекательными свойствами. На Рязанской украйн характеръ Вятичей, къ которымъ по всей въроятности принадлежало большинство Рязанскихъ колонистовъ, не скоро могъ смягчиться при постоянныхъ междоусобіяхъ, при борьбѣ съ сосѣдними княжествами и въ особенности съ степными кочевниками. Послъдніе также внесли свой варварскій элементь въ составъ Рязанскаго населенія. Отсутствіе безопасности и безпрерывный страхъ потерять свое иму-

<sup>21)</sup> ARTH MCT. I. № 2.

 $<sup>^{2\,2}</sup>$ ) Последняя догадка встречается въ статье "Ольговъ Монастирь." Ряз. Въд. 1855 г. № 9.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Въ Монастыръ находилась икона Іоанна Богослова, написанная въ Царьградъ какимъ то Гусаремъ. Когда въ 1237 г. Батый приблизился къ обители съ намъреніемъ расхитить ея сокровища, онъ былъ устрашенъ внезаинымъ видъніемъ, и удалился, приложивъ къ иконъ въ знакъ благоговънія гербъ и золотую печать. См. разсужденіе объ этомъ преданіи у Тихомірова въ его Арх. Изслъд. (8—10 стр.) Богословскій монастырь въ пастоящее время расположенъ на правомъ берегу Оки верстахъ въ 30 выше Ольгова.

щество, свободу и жизнь конечно оказывали неблагопріятное вліяніе на нравственное и матеріальное благосостояніе народа. Отсюда понятно, почему Рязанское княжество отстало отъ другихъ въ дѣлѣ образованія, и жители его долго отличались дикостію, загрубѣлостію своихъ нравовъ.

Что касается до Рязанскихъ князей, то безспорно это самая воинственная и безпокойная вътвь Рюрикова дома, въ тоже время самая жестокая и коварная; нигдъ не были такъ часты нарушение крестнаго цёлованія, изм'єны и злодівиства между близкими родственниками. Разительный примъръ тому представляетъ братоубійство 1217 г. 20 Іюля. Рязанскіе князья болье другихъ забывають о единствь Рюрикова покольнія, о цълости Русской земли и преследують только свои личные интересы. Совершенно противуноложными чертами характеризуетъ сочинитель сказанія о нашествіи Батыя Рязанскихъ князей, побитыхъ Татарами: "бяще бо родомъ христолюбивыи и братолюбивыи, лицемъ красныи и очима свътли, взоромъ грозны, паче мёры храбры, сердцемъ легки, къ боярамъ ласковы, къ прівзжимъ привътливы и на пированіи тчтивыи, церквамъ прилежны", и пр. и пр. Конечно въ этомъ панегирикъ заключено много преувеличенія и похваль, которыя внушены автору участіємь къ плачевной судьбъ князей, а также ихъ щедрымъ покровительствомъ духовному сословію (авторъ быль священникъ) и заботливостію объ украшенін храмовъ ("о церквахъ Божіихъ велми печашеся"). Но мы не можемъ отказать ему и въ справедливости до некоторой степени: въ пользу сыновей Игоря Глебовича много говоритъ молчание источниковъ о Рязанскихъ усобицахъ между 1219 и 1237 гг. и самое поведение князей въ бъдственную годину Татарскаго нашествія.

Тѣ непріятныя свойства, которыя мы замѣтили въ характерѣ князей, отразились и въ характерѣ городскаго сословія, на что имѣемъ лѣтописныя свидѣтельства. Такъ въ 1207 г. Всеволодъ ІІІ, начиная осаду Пронска, хотѣлъ вступить въ переговоры съ гражданами, но въ отвѣтъ отъ нихъ получилъ буюю ръчъ. Въ слѣдующемъ 1208 г., когда онъ подошелъ къ Рязани съ намѣреніемъ наказать гражданъ за вѣроломство противъ его сына Ярослава, Рязанцы прислали ему также буюю рѣчь по своему обычаю и непокорству 24). Хотя такой

<sup>24)</sup> Лавр. 182 и 183.

отзывъ принадлежать лѣтопислу враждебнаго Рязанцамъ Суздаля; но мы не можемъ отрицать его справедливость за недостаткомъ противуположныхъ доказательствъ. При всей своей жесткости характеръ Рязанцевъ не былъ лишенъ другихъ болѣе привлекательныхъ качествъ; таковы неукротимая отвага или наклонность къ молодечеству и постоянная преданность своимъ князьямъ, т. е. своей самостоятельности.

Говоря о населении Рязанской области, нельзя не обратить особеннаго вниманія на княжескую дружину. Количество дружинниковъ въ Рязани по видимому было довольно значительное. Князья и въ мирное время нёсколько разъ являются въ исторіи, окруженные многочисленною свитою: такъ, по случаю происшествія въ Исадахъ, говорится, что вмёсть съ шестью князьями "болярь и слугь убито безъ числа"; при заложении Ольгова монастыря съ тремя князьями присутствовали 300 бояръ и 600 простыхъ мужей. Далее, нельзя незамътить, что боярское сословіе оказывало довольно сильное вліяніе на событія Рязанскаго княжества. Это вліяніе особенно проглядываеть въ усобицахъ, а во многихъ случаяхъ бросаеть довольно невыгодный свъть на самое сословіе. При раздробленности удъловъ и частыхъ распряхъ князья естественно старались привязать къ себъ дружинниковъ разными льготами и милостями; но бояре часто злоупотребляли своимъ правомъ совъта, и, въроятно изъ личныхъ цѣлей, поддерживали раздоры князей. Такъ, по случаю войны между Глебовичами въ 1186 г. намекается на бояръ, которые ихъ перессорили; далве лвтопись упоминаетъ о "проклятыхъ думцахъ Глъба и Константина", замыслившихъ избіеніе братіи. Не знаемъ, до какой степени простиралось усердіе бояръ къ Рязанскимъ князьямъ во время ихъ борьбы съ Суздалемъ; по крайней мъръ мы видимъ, что они терпъливо раздъляютъ участь послъднихъ и вмёстё съ ними томятся во Владимірскихъ темницахъ. Припомнимъ тъ немногія имена рязанскихъ бояръ до-татарскаго періода, которыя сохранились въ источникахъ. Во первыхъ наше вниманіе привлекають и всколько тысяцкихъ. Намъ извъстно четверо: одинъ изъ нихъ Константинъ въ 1148 г. побилъ многихъ Половцевъ, спасавшихся бъгствомъ; но остальные трое намятны только своею несчастною судьбою. Въ 1135 г. убитъ быль въ Рязани тысяцкій Иванъ Андреевичъ по прозванію Долгій. Двадцать лътъ спустя, тоже самое случилось съ Андреемъ Глабовымъ въ Рязанскомъ Балгорода; его умертвили ночью родственники. Въ 1209 г. убитъ третій тысяц-

кій Матвей Андреевичь въ Кадоме 25). Такое убійство тысяцкихъ можеть намекать на какое нибудь болбе общее явление, нежели просто личная вражда. Очень вероятно, что при обособлени Рязанскаго княжества, дело не обощлось безъ глухой борьбы между усиливающеюся княжескою властію и такими земскими начальниками. каковы были тысяцкіе. Далже изъ рязанскихъ бояръ упоминаются: Иворъ Мирославичъ, воевода, взятый въ плѣнъ на берегахъ Влены: Лѣдилецъ и Борисъ Куневичъ, которые склоняютъ Владимірцевъ по смерти Боголюбскаго призвать на княжение Ростиславичей. На Колакшъ вмъстъ съ князьями попались въ плънъ кромъ Дъдильца Яковъ Деденковъ и Олстинъ; последнее имя обнаруживаетъ варварское происхождение. Нетъ сомнения, что варварский элементъ былъ въ рязанской дружинъ сильнъе, нежели въ другихъ княжествахъ по близкому соседству съ кочевниками. Но кроме этихъ бледныхъ лицъ рязанская старина можетъ указать и на тв образцы русскихъ витязей-богатырей, надъ которыми любить останавливаться народная фантазія. Таковъ Рязанскій богатырь Добрыня Златой Поясъ (прозваніе его в роятно указываеть на великольніе доспьховь). Ненаходя дома достаточной пищи своему разгулу, онъ подобно витязямъ Владиміра Красное Солнце, отправляется искать славы въ другіе концы Руси; является въ станъ Константина Всеволодовича при Липицахъ, вмѣстѣ съ Александромъ Поповичемъ и Нефѣдьемъ Дикуномъ; а, спустя восемь лътъ, складываетъ свою голову на Калкъ, опять виъсть съ Александромъ Поповичемъ <sup>26</sup>). Сказаніе о нашествіи Батыя рисуеть передъ нами болже ясный и поэтическій образъ Евпатія Коловрата, у котораго необыкновенная доблесть соединена съ трогательною любовью къ родинъ. Тоже сказаніе рядомъ съ въроломнымъ бояриномъ, который извъстилъ Батыя о ръдкой красотъ княгини Евпраксіи, представляетъ образецъ върности и преданности своему князю въ образъ Аполоницы, дядьки юнаго Осодора Юрьевича.

Переходя къматеріальному быту народонаселенія въ данную эпоху, мы не находимъ никакихъ точныхъ извъстій на этотъ счетъ, и должны ограничиться нъсколькими общими выводами. Занятія сельскихъ жителей конечно опредълялись характеромъ страны. Не знаемъ, какіе усиъхи сдълало земледъліе до XIII в.; однако нътъ сомнънія

<sup>25)</sup> Hug. 11. 106, 70, 137, 306.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ник. 11. 326. Извъстія. И. А. Н. III. 77 (Обозръціе Рус. словес. въ XIII в. С. Шевырева.).

что оно составляло главный источникъ проинтанія тамъ, гдё между лёсами залегали тучныя поля. Скотоводство было развито особенно въ южныхъ частяхъ княжества; въ лёсахъ производились пчеловодство и звёриная ловля; озера и рёки доставляли большое количество рыбы.

Торговая деятельность по Оке получила новую силу съ техъ поръ, какъ берега этой реки покрылись городками. Ока все боле п болве становилась главнымъ путемъ сообщенія между Болгарією п южною Русью 27). Старинные города Муромъ п Рязань повидимому отличались своею зажиточностю. Читая слова упомянутаго сказанія о томъ, какъ Татары, взявши Рязань, между прочимъ "п все зорочье нарочитое богатство Черниговское п Кіевское поимаща. можно подумать, что въ этомъ городе проживали съ своими товарами купцы изъ южной Руси. Изъ Болгарін приходили сюда хлібов, металлическія изділія, жемчугь, шельовыя и бумажныя твани и другіе предметы роскоши; южнорусскіе купцы привозили преимущественно греческіе товары: разнаго рода паволоки, драгоцінное оружіе п перковныя украшенія; ніть сомнінія, что и Новогородцы посішали Оку и привозили немецкія изделія: вина, оружіе, полотняныя ткани и пр. Князья конечно покровительствовали торговив, которая доставляла имъ всъ средства къ изобилю и роскоши, между тъмъ какъ собственныя ихъ земли были богаты только сырыми матеріалами: мъхами, воскомъ, скотомъ и пр. Съ XI ст. прекратился одинъ изъ торныхъ путей древней Россіи: изъ Оки по Дону и Сурожскому морю въ богатую Тавриду. Пришли свирвные Половцы и заняли всв южныя степи. Если Кіевскіе князья должны были высылать войска для того, чтобы конвоировать греческія суда по Дивиру, то на Дону п подавно не было возможности плавать мирнымъ купцамъ. До какой степени этотъ путь пришель въ забвение къ началу XIII в., можно отчасти заключить изъ разсказа о принесеніи Корсунской пконы. Евстафій совсимь неслыхаль о Рязанской землю, и незнаеть, въ какую сторону она лежить; только отъ некоторыхъ опытныхъ людей узнаетъ онъ, что можно достигнуть Рязани, отправившись вверхъ по Дивпру; но что ему надобно будетъ проходить черезъ землю поганыхъ Половцевъ. Такъ какъ путь между Днъпромъ и Окою не быль безопасенъ, онъ выбралъ другой гораздо длиннъйшій, но за то болье

<sup>27)</sup> Первоначально главный путь изъ Мурома въ Кієвъ шель вверхъ по Волгѣ къ верхнему Дивпру. "Пути Сообщ. въ Др. Рос." Ист. Сбор. Погод. І. 24.

спокойный, вокругъ Западной Европы. Впрочемь тоже самое сказаніе обнаруживаетъ, что Рязань находилась въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ жителями Греческихъ областей и даже съ Византійскимъ дворомъ. Такія сношенія поддерживались преимущественно духовными лицами, которыя всегда находили въ Россіи почеть и ласковый пріемъ. Еще прежде Евстафія явился въ Рязани Ефросинъ и поставленъ былъ въ епископы; онъ принесъ съ собою икону Божіей Матери Одигитріи съ Авонской горы, почему и названъ Святогорцемъ. Сюда же относится преданіе объ икон'в Іоанна Богослова, присланной Патріархомъ въ даръ Рязанскому Князю 28). Далье, въ похвальномъ слова Рязанскимъ князьямъ говорится, что они "къ Греческимъ царямъ велику любовь имуща и дары отъ нихъ многін взимаща". Послъ этаго можно подумать, что супруга Өедора Юрьевича Евираксія, происходившая, по словамъ преданія, изъ царскаго рода, была пменно Византійская (если не Половецкая) принцесса. Такія сношенія знакомили отчасти высшее сословіе съ Греческою цивилизацією; а присутствіе образованнаго духовенства могло оказывать благод втельное вліяніе на распространеніе грамотности.

Итакъ около двадцати лѣтъ протекло со времени послѣдней усобицы. Рязань находилась въ мирныхъ, если не въ дружескихъ отношеніяхъ къ сосѣднимъ княжествамъ. Даже Половцы по видимому прекратили свои набѣги и опустошенія въ большихъ размѣрахъ. Великій Рязанскій князь Юрій умѣлъ пріобрѣсти уваженіе младшихъ родичей и держать ихъ въ согласіи между собою. Княжество замѣтно начинало оправляться послѣ погромовъ Всеволода III, и стремилось превратить недавнее подчиненіе Владиміру въ отношенія, основанныя на равныхъ правахъ. Но кратковременное затишье, которое господствовало тогда на юговосточной украйнѣ Россіи, можно сравнить съ морскимъ штилемъ передъ бурею.

<sup>28)</sup> Карам. III. пр. 360.

## ГЛАВА ІУ.

## Начало монгольскаго ига,

1237-1350.

Источники. Сказаніе о нашествін Батыя. Юрій Игоревичь приготовляєтся къ защить. Гибель княжескаго семейства. Разореніе городовь. Евпатій Коловрать. Ингварь Игоревичь. Олегь Игоревичь. Романа Ольговичь. Сыновья и внуки Романа. Неудачная борьба съ Москвою. Иванъ Коротополь и Александръ Михайловичь Пронскій. Сыновья Александра. Новыя границы. Червленний Ярь. Пріобрьтенія на западь и потеря Коломны. Событія въ Муромь. Св. епископъ Василій. Христіанскіе князья въ Мещерь. Набъги кочевниковъ. Политика Рязанскихъ князей въ отношеніи къ сосъдямь. Новая столица.

Бѣдствія Татарскаго нашествія оставили слишкомъ глубокій слѣлъ въ намяти современниковъ для того, чтобы мы могли ножаловаться на краткость изв'ястій. Но это самое обиліе изв'ястій представляеть для насъ то неудобство, что подробности разныхъ источниковъ невсегда согласны между собою; такое затруднение встричается именно при описаніи Батыева нашествія на Рязанское княжество. Л'ятописи разсказывають объ этомъ событіи хотя подробно, но довольно глухо п сбивчиво. Вольшая степень достовърности конечно остается за съверными лътописцами нежели за южными, потому что первые имъли большую возможность знать Рязанскія происшествія сравнительно со вторыми. Воспоминаніе о борьб'в Рязанских в князей съ Батыемъ перешло въ область народныхъ преданій и сдёлалось предметомъ разсказовъ болье или менье далекихъ отъ истины. На этотъ счеть даже есть особое сказаніе, которое можно сравнить, если не съ Словомъ о Полку Игоревъ, то по крайней мъръ съ Повъданіемъ о Мамаевомъ Побоищь. Описаніе Батыева нашествія стоить въ связи съ разсказомъ о принесении Корсунской иконы и очень можетъ быть отне-

сено къ одному автору. Уже самый тонъ разсказа обнаруживаетъ, что сочинитель принадлежаль къ духовному сословію. Кром'в того, приписка, пом'єщенная въ конц'є сказанія, прямо говорить, что это быль Евстафій, священникь при Зарайскомъ храмѣ св. Николая, сынъ того Евстафія, который принесъ икону изъ Корсуня. Слёдовательно, какъ современникъ событій, о которыхъ разсказываль, онъ могъ передать ихъ съ достовърностію льтописи, если бы не увлекся явнымъ желаніемъ возвеличить Рязанскихъ князей и своимъ реторическимъ многословіемъ не затемнилъ сущность діла. Тѣмъ не менѣе съ перваго взгляда замѣтно, что сказаніе имѣетъ историческую основу и во многихъ отношеніяхъ можеть служить важнымъ источникомъ при описаніи Рязанской старины. Трудно отдёлить то, что здёсь принадлежить Евстафію, отъ того что прибавлено впослѣдствіи; самый языкъ очевидно новѣе XIII столѣтія. Окончательную форму, въ которой оно дошло до насъ, сказание въроятно получило въ XVI в. 1). Несмотря на свой реторической характеръ, разсказъ въ некоторыхъ местахъ возвышается до поэзін, напримъръ эпизодъ о Евпатіи Коловрать. Самыя противорьчія иногда бросають отрадный свёть на событія и дають возможность отдълить исторические факты отъ того, что называется цвътами воображенія.

Въ началѣ зимы 1237 года Татары изъ Болгаріи направились къ югозападу, прошли сквозь Мордовскія дебри и расположились станомь на рѣкѣ Онузѣ ²). Отсюда Батый отправиль къ Рязанскимъ князьямъ въ видѣ пословъ какую-то вѣдьму съ двумя мужами, которые потребовали у князей десятой части ихъ имѣнія въ людяхъ и въ коняхъ ³). Калкская битва была еще свѣжа въ памяти Рус-

<sup>1)</sup> Судя по словань приписки, въ которой исчисляется "родь поповскій Николы Чюдотворца Зараскаго на Резани: ""А вськъ дьтъ служили триста и полчетверта десять льтъ непремьно родь ихъ. Се написа Еустанен вторын Еустаньевъ сыпъ Корсунска, на намять последнему роду своему". Взято изъ рукописнаго сборника XVI стольтія, Врем. И. О. И. и Д. № 15. Сообщ. В. М. Ундольскимъ. Еще прежде это сказаніе было известно изъ Рус. Временника или Костром. льтописи; отрывки оттуда приведены у Карамзина. (III прим. 356—360) и въ Исторіи Рус народа Полеваго. (IV. Дополненія).

<sup>2)</sup> Въронтиве всего предположение С. М. Соловьева, что это быль одинъ изъ притоковъ Суры, именно Уза. III. пр. 274.

<sup>3) &</sup>quot;и оттоль послаша послы своя, жену чародьйну и два мужа съ нею, ко княземъ Рязанскимъ, прося у нихъ десятины во всемъ: во князехъ, и въ людьхъ,

скихъ; Болгарскіе бѣглецы незадолго передъ тѣмъ принесли вѣсть о разореніи своей земли и страшной силь новыхъ завоевателей. Великій князь Рязанскій Юрій Игоревичь въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ поспѣшилъ созвать всѣхъ родичей, пменно: брата Олега Краснаго, сына Өеодора, и пятерыхъ племянниковъ Ингваревичей: Романа, Ингваря, Глѣба, Давида и Олега; пригласилъ Всеволода Михайловича Пронскаго и старшаго изъ Муромскихъ князей. Въ первомъ порывъ мужества князья ръшились защищаться н дали благородный отвёть посламъ: "когда мы не останемся въ живыхъ, то все будетъ ваше". Изъ Рязани Татарскіе послы отправились во Владиміръ съ тъми же требованіями. Посовътовавшись опять съ князьями и боярами и видя, что Рязанскія силы слишкомъ незначительны для борьбы съ Монголами, Юрій Игоревичъ распорядился такимъ образомъ: одного изъ своихъ племянниковъ, Романа Игоревича, онъ посладъ къ Великому Князю Владимірскому съ просьбою соединиться съ нимъ противъ общихъ враговъ; а другаго, Ингваря Игоревича, съ тою же просьбою отправилъ къ Миханду Всеволодовичу Черниговскому 4). Затъмъ Рязанскіе князья соединили свои дружины и направились къ берегамъ Воронежа, въроятно съ цѣлію сдѣлать рекогносцировку, въ ожиданіи помощи. Въ тоже время Юрій попытался приб'ягнуть къ переговорамъ и отправилъ сына Өедора во главъ торжественнаго посольства къ Батыю съ дарами и съ мольбою не воевать Рязанской земли. Всѣ эти распоряженія не им'вли усп'вха. Өедоръ погибъ въ Татарскомъ стан'в: если върить преданію, онъ отказался исполнить желаніе Батыя, который хотълъ видъть его супругу Евпраксію, и былъ убить по его приказанію 5). Помощь ни откуда не являлась.

и въ конехъ, десятое въ бѣмхъ, десятое въ вороныхъ, десятое въ бурыхъ, десятое въ рыжихъ, десятое въ пѣгихъ". П. С. Р. Л. І. 221. "и въ доспесехъ" прибавлено въ Ник. П. 371. Подъ именемъ жены чародѣйки "должно разумѣть шаманку, вѣроятно вызвавшуюся идти добровольно въ непріятельскую землю", говорить проф. Березинъ въ своихъ замѣткахъ на расказы Мусульманскихъ историковъ. Ж. М. Н. Пр. 1855 г. Май. Замѣчательно, что въ Сказаніи о чародѣйницѣ неуноминается, а просто говорится: "и носла на Рязань послы бездѣлны".

<sup>4)</sup> Кто быль отправлень во Владимірь літописи не говорять; такь какь Романь явился послів у Коломны съ Владимірскою дружиною, то вітроятно это быль онъ. Тоже самое падобно сказать объ Ингварії Игоревичії, который въ тоже время является въ Черниговії.

<sup>&</sup>quot;В ведоръ Юрьевичъ вскоре прінде къ царю Батыю и моли его утолял дары, чтобы невоевалъ Рязанскіе земли; безбожный же царь Батый, лстивъ бо

Князья Черниговскіе и Сѣверскіе отказались придти на томъ основаніи, что Рязанскіе не были на Калкѣ, когда ихъ также просили о помощи <sup>6</sup>). Недальновидный Юрій Всеволодовичъ, надѣясь въ свою очередь однѣми собственными силами управиться съ Татарами, не хотѣлъ присоединить къ Рязанцамъ Владимірскіе и Новогородскіе полки; напрасно епископъ и нѣкоторые бояре умоляли его не оставлять въ бѣдѣ сосѣдей. Огорченный потерей единственнаго сына, предоставленный только собственнымъ средствамъ, Юрій Игоревичъ видѣлъ невозможностъ бороться съ Татарами въ открытомъ полѣ, и посиѣшилъ укрыть Рязанскія дружины за укрѣпленіями городовъ <sup>7</sup>).

есть и немилосердь, пріа дары лестію и охабись воевати Резанскіе земли, и начаша Князей Резанскихъ потёхою тёшити, и начаша у нихъ просити сестры или дщери на ложе на блудъ. И некій отъ вельможь Резанских научень бесомь, и сказа безбожному царю Батыю, яко благовфрини киязь Өедоръ Юрьевичъ Резаискій имбеть у себя Княгиню оть царска рода, а тёломь и лёнотою красна б'є зёло, безбожный царь Батый лукава бо есть и немилостива ва невёріи своема, пореваемъ въ похоти плоти своеа, а рече Князю Оедору Юрьевичу: даждь ми Князь видіти жены своее красоты. Благовірный же князь Өедорь Юрьевичь посміяся и річе парю: неполезна бо есть намъ крестьяномъ тебі нечестивому царю и безбожну водити жены своя на блудь, аще насъ преодолжешь, что и женами нашими владети начнеши. Безбожный же царь Батый возярися зёло и горчися, и повёле вскоре убити благовёрнаго Князя Өедора Юрьевича, а тёло его повелё поврещи звёремъ и птицамъ на растерзаніе, и иныхъ Князей парочитых побиль, и единь отъ пъстунь Князя Осдора Юрьевича именемъ Аполоница, вря на блаженное тёло честного своего Государя горько плачющися, и види его пикимъ брегома, и взя тёло возлюбленнаго своего Государя, и тайно сохрани его на мало время, и ускори во благоверной Княгине Еупраксіи, каза ей яко нечестивий царь Батый убиль блаженнаго Князя Өедора Юрьевича. Блаженная же Княгиня Еупраксея царевна, стоя въ превысоцемъ храмъ своемъ и держа любезное чадо свое Киязи Ивана Өедоровича постника, услыша таковы смертоносных глаголы и горести исполнены, и абие ринувся съ превысокаго храма своего на среду земли и з смномъ своимъ со княземъ Иваномъ, и заразися до смерти".

<sup>6)</sup> Объ этомъ говоритъ Татищ. III. 648.

<sup>7)</sup> Мы не вёримъ существованію большой битвы, о которой упом. Ник. л. II. 371, и которую сказаніе описываеть съ поэтическими подробностями. Другія лётописи пичего о ней неговорять, упоминая только, что князья вышли на встрічу Татарамъ. Самое описаніе битвы въ сказаніи очень темно и невёроятно; оно изобилуеть мнотими поэтическими подробностями, напр.: "и видя Князь Великій Юрій Игоревичь

Многочисленные Татарскіе отряды разрушительнымъ потокомъ хлынули на Рязанскую землю. Извъстно, какого рода следы оставляло послѣ себя движеніе кочевыхъ ордъ средней Азіи, когда онѣ выходили изъ своей обычной апатіи. Мы не будемъ описывать всёхъ ужасовъ разоренія. Довольно сказать, что многія селенія и города были совершенно стерты съ лица земли. Бългородъ, Ижеславецъ, Борисовъ-Глабова посла того уже не встрачаются въ исторіи. Въ XIV в. путешественники, плывя по верхнему теченію Дона, на холмистыхъ берегахъ его видели только развалины и пустынныя места тамъ, гдъ стояли красивые города и тъснились живописныя селенія. 16 Декабря Татары обступили городъ Рязань и огородили его тыномъ. Граждане, ободряемые Великимъ Княземъ, въ продолжение пяти дней отражали нападенія. Они стояди на стънахъ, не перемъняясь и не выпуская изъ рукъ оружія; наконецъ стали изнемогать, между тёмъ какъ непріятель постоянно дійствоваль свіжнии силами. На шестой день Татары сдёлали общій приступъ; бросали огонь на кровли, громили стѣны бревнами и наконецъ вломились въ городъ. Последовало обычное избіеніе жителей. Въ числе убитыхъ находился Юрій Игоревичъ. Великая Княгиня съ своими родственницами и многими боярынями напрасно искала спасенія въ

убіена брата своего Князя Давыда Игоревича и тъхъ князей и сродникь своихъ, и воскреча въ горести душа своея: братіа моя милая, и дружина даскова, узорочье и возпитаніе Резанское, мужайтеся и крапитеся; брать нашь Давидь прежде насъ чашу испиль и мы ли ее непьемь; удальцы же и резвецы Резанскіа тако бъящеся кръпко и нещадно яко и земли постонати. Батыевы полки сильные вси смятошася. Князь Великій Егоргій Ингоревичь зъ братією тако мужественно и кръпко бъящеся, многіе полки сильных пробажая храбро бъящеся, яко всёмъ полкомъ Татарскимъ подивитися крипости и мужеству Резанскому господству, и едва одольша ихъ сильные полки Татарскіа. И ту убіснь бысть благов рими Князь Великій... и многія Князи мъстные, и воеводы кръпкіа, и удальцы, и узорочье и воспитание Резанское, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша, ни единъ отъ нихъ возвратися вспять, вси вкупе мертвін лежаща". Изъ літописей извітстно, что Юрій Игоревичь быль убить при взятін города Рязани. Рашидь Эддинь, изъ Мусульманскихъ историковъ наиболее подробный повествователь Батыева похода, не упоминаетъ о большой битве съ Рязанскими князьями; по его словамъ Татары прямо подступили къ городу Янъ (Рязань) и въ три дня его взяли. Березинъ. Ж. М. Н. П. 1855 г. Май. 28 стр. прим. 60. Впрочемъ отступление князей в фром не обощнось безъ сшибокъ съ передовими Татарскими отрядами, которые ихъ преследовали.

соборной Борисо-Глёбской церкви. Все, что немогло быть разграблено, сдёлалось жертвою пламени. Покинувъ разоренную столицу княжества, Татары продолжали подвигаться въ съверозападномъ направленін. Въ сказанін следуеть за темь эпизодь о Коловрате. Одинъ изъ Рязанскихъ бояръ, по имени Евпатій Коловратъ, находился въ Черниговской землъ съ княземъ Ингваремъ Игоревичемъ, когда пришла къ нему въсть о Татарскомъ погромъ. Онъ спъшитъ въ отечество, видитъ ненелище роднаго города и восиламеняется жаждою мести. Собравъ 1700 ратниковъ, Евпатій нападаетъ на задніе непріятельскіе отряды, низлагаеть татарскаго богатыря Таврула, и, подавленный многолюдствомъ, гибнетъ со всеми товарищами; Батый и его воины удивляются необыкновенному мужеству Разанскаго витязя <sup>8</sup>). Летописи Лаврентьевская, Никоновская и Новогородскія ни слова не говорять о Евпатів; но мы не можемъ на этомъ основаніи отвергнуть совершенно достов врность Рязанскаго преданія, освященнаго въками, наравнъ съ преданіемъ о Зарайскомъ князѣ Өедорѣ Юрьевичѣ и его супругѣ Евпраксіѣ. Событіе очевидно невыдуманное; только трудно опредълить насколько народная гордость участвовала въ изобретении поэтическихъ подробностей. Великій Князь Владимірской поздно уб'йдился въ своей ошибкѣ, и сиѣшилъ изготовиться къ оборонѣ только тогда, когда туча надвинула уже на его собственную область. Неизвъстно зачъмъ онъ выслаль на встръчу Татарамъ сына Всеволода съ Владимірскою дружиною, какъ будто она могла загородить имъ дорогу. Со Всеволодомъ шелъ Рязанскій князь Романъ Игоревичъ, до сихъ поръ почему-то медлившій во Владиміръ; сторожевымъ отрядомъ начальствовалъ знаменитый воевода Еремей Глъбовичъ. Подъ Коломною великокняжеское войско было разбито на голову; Всеволодъ спасся бъгствомъ съ остатками дружины; Романъ Игоревичъ и Еремей Глѣбовичъ остались на мѣстѣ. Коломна была взята и подверглась обычному разоренію. Посл'я того Батый оставиль Рязанскіе пред'ялы и направиль путь къ Москвъ.

Кром'в Всеволода Пронскаго и князя Муромскаго семеро Рязан-

<sup>8) &</sup>quot;Татарови же возбоящася видя Еупатіа крівика исполина, и наводища на Еупатіа множество саней съ нарядомъ и едва одоліша". Замічателенъ способъ, которимъ Татары одоліли Евпатія. Мий случилось слышать преданіе о какомъ-то Рязанскомъ богатырів—разбойникі, который быль убить точно такимъ же способомъ, т. е. помощію саней.

скихъ князей—все потомки Игоря Глѣбовича—погибли отъ Татарскаго меча. Это были: Великій Князь Юрій Игоревичь, его сынъ Өедоръ, виукъ Иванъ Постникъ, братъ Олегъ Красный; племянники: Глѣбъ, Давидъ и Романъ Ингваревичи. Четвертый братъ послѣднихъ Олегъ попался въ руки Батыя и отведенъ въ Орду.

На свободѣ уцѣлѣлъ только иятый братъ Ингварь, который воротился изъ Чернигова уже послѣ нашествія. На родинѣ его ожидала печальная картина смерти и запустьнія 9). Вслыдь за княземы прибыль и епископъ Ефросинъ; онъ также спасси отъ гибели, потому что находился гдв-то въ отсутствін (можеть быть въ Муромв). Предстояла трудная задача уничтожить слёды Монгольских ордь. Князь и епископъ прежде всего позаботились отдать последний долгъ погибшимъ. Собраны были священники и діаконы, уцълъвшіе отъ избіенія; принялись за погребеніе мертвыхъ. Столица была очищена отъ гніющихъ труповъ и опять освящены обгоралые храмы. Города и селенія мало по малу стали наполняться жителями, которые возвращались изъ лесовъ. Съ горькимъ плачемъ и стономъ началъ народъ поминать убитыхъ родственниковъ, возобновляя разоренные храмы и хижины. Впрочемъ не все Рязанское княжество подверглось опустошенію; Татары прошли преимущественно по берегамъ Оки, Прони и Дона. Сѣверная часть княжества осталась нетронутой, благодаря непроницаемой чащё своихъ лёсовъ; сюда-то спасались обыкновенно жители леваго берега Оки. Этой стороны Татары коснулись отчасти въ 1239 г., когда они завоевали Мордовскую землю, сожгли Муромъ и разорили города по Клязьмѣ. Съ особенными почестями преданы были погребенію тіла убитых князей. Отыскавь трупъ Юрія Игоревича, Ингварь отправился въ Пронскъ, собраль

<sup>9)</sup> Вотъ какъ сказаніе рисуетъ эту картину: "и вскоре преиде (князь Ингварь) во градъ Резань, видя братіа своя побіення отъ нечестиваго царя Батыя и снохи своя и сродники своя и множество много мертвыхъ лежаща, и градъ разоренъ, земля пуста, церкви позжены, святыхъ образы ободраны и переколати, и все узорочье взято Резанское и Черниговское, и жалошно кричаша яко труба рати гласъ пущающи, и отъ великаго кричанія лежаше на земли яко мертвъ, и едва отліяше его, и носяше по вътру, едва отдохну душа его въ пемъ... градъ и земля Резанская изменися доброта ея, и отще слава ея, и небе что въ ней благо въдати токмо дымъ и земля и пспель; а церкви вси погорьша, а сама соборная церковь внутри погоръ и почерне, не единъ бо сій градъ плѣненъ бысть, но ини мнози, и не бъ во градъ пѣніа, ни звона, въ радости мѣсто плачь всегда творяще и рыданіи".

тамъ разсвиенные члены Олега Краснаго, принесъ ихъ въ Рязань и положилъ обоихъ дядей въ одной гробницъ, въ соборной церкви Бориса и Глѣба; а возлѣ нихъ въ другую гробницу положилъ тѣла двухъ братьевъ Глѣба и Давида. Потомъ онъ послалъ людей на Воронежъ взять останки Федора Юрьевича и принести въ удѣлъ покойнаго ко храму Николая Корсунскаго. Здѣсь Федоръ похороненъ былъ вмѣстѣ съ супругою и сыномъ; надъ гробами ихъ поставлено три каменные креста. Вся дѣятельность Ингваря Ингваревича до конца его княженія исключительно направлена была на возобновленіе городовъ и внутреннее устроеніе княжества 10. О военныхъ предпріятіяхъ Ингваря и его ближайшихъ преемниковъ въ лѣтописяхъ нѣтъ и помину. О борьбѣ съ Татарами Ингварь конечно непомышлялъ; онъ безъусловно подчинился необходимости и по примъру другихъ князей являлся въ Орду съ изъявленіемъ покорности 11.

Въ 1252 г. отпущенъ былъ изъ Орды Олегъ Ингваревичъ на Рязанское княженіе, вѣроятно упразднившееся по смерти его брата. Изъ событій его шестилѣтняго княженія извѣстно только, что въ 1257 г. пріѣхали Татарскіе численники и перечислили всю землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую за исключеніемъ духовенства. Въ слѣдующемъ году Олегъ скончался, въ среду на страстной недѣлѣ чернецомъ и схимникомъ; лѣтопись замѣтила при этомъ, что онъ былъ погребенъ въ церкви Св. Спаса 12) (слѣдовательно, противъ обыкновенія, не въ Борисоглѣбскомъ соборѣ).

Олегу наслѣдовалъ сынъ его Романъ. Онъ княжилъ 12 лѣтъ. Дѣятельность его намъ неизвѣстна; съ нимъ, какъ и со многими князьями древней Руси лѣтописи знакомятъ насъ только при извѣстіи о кончинѣ. Въ 1270 г. Романъ былъ въ Ордѣ. Хану Менгу-Темиру кто-то донесъ, что князь произносилъ хулы на Царя и на его вѣру. Менгу-Темиръ предалъ его въ руки своихъ Татаръ. Они стали принуждать Романа къ своей вѣрѣ; но князь смѣло продол-

<sup>10) &</sup>quot;Благовёрный Великій Князь Ингварь Ингоревичь, обнови землю Резанскую, и церкви постави, и монастыри согради, и пришелци утеши, и люди многи собра, и бысть радость крестьяномъ, ихъ же избави Богъ рукою своею крёнкою отъ безбожныхъ Татаръ". ibid.

<sup>11)</sup> П. С. Р. Л. IV. 37. подъ 1242 г.: Иде Александръ (Невскій) къ Батыю царю, "Олегъ Рязанскій къ Канови иде". Можетъ бить, надобно читать Ингварь, а не Олегъ, который въ то время былъ плѣнникомъ въ Ордѣ.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) П. С. Р. Л. I. 202, 203 V. 187. Ник. III. 34.

жалъ славить христіанскую вѣру и порицать бесерменскую <sup>13</sup>). 19 Іюля свирѣпые Татары подвергли его медленной, мучительной смерти <sup>14</sup>). Лѣтописецъ сравниваетъ его конецъ съ страданіями Іакова Персидскаго и князя Черниговскаго Миханла.

Послѣ Романа осталось три сына Өедоръ, Ярославъ и Константинъ. Первый сѣлъ въ Рязани, а второй въ Пронскѣ. Пронскъ по смерти Всеволода Михайловича, въ 1237 г., при Ингварѣ, Олегѣ и Романѣ былъ соединенъ съ Рязанью; а теперь снова получилъ своего удѣльнаго князя. Өедоръ Романовичъ княжилъ до 1294 года. Мѣсто его занялъ второй братъ Ярославъ, который скончался въ 1299 г. <sup>13</sup>), оставивъ двухъ сыновей Ивана и Михаила. Великое Княженіе Рязанское перешло къ третьему брату Константину. Племянники его Ярославичи, кажется, немедленно открыли усобицу за удѣлы; на это намекаетъ одно отрывочное извѣстіе лѣтописи <sup>16</sup>).

Между тѣмъ прежнее значеніе Владиміра на Клязьмѣ переходить къ Москвѣ; умный и дѣятельный Даніилъ Александровичъ возобновиль наступательное движеніе, начатое его предшественниками въ XII вѣкѣ, на сосѣднее княжество. Незнаемъ навѣрное, какой былъ поводъ къ войнѣ между нимъ и Константиномъ; извѣстенъ только ел исходъ. Впрочемъ можно догадываться, что яблокомъ раздора послужила Коломна. Прежніе Владимірскіе князья постоянно стремились отрѣзать этотъ городъ отъ Рязанской области; Московскіе имѣли еще болѣе причинъ желать Коломны: она запирала устье Москвы и была необходима для округленія ихъ волости. Осенью 1301 года Даніилъ пришелъ съ войскомъ въ Рязанскіе предѣлы. Константинъ Ярославичъ, имѣя вспомогательные Татарскіе отряды,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Подъ именемъ бесерменской въры здъсь педолжно понимать Магометанскую; въ то время Татары были еще идолопоклонники. Ист. Рус. Цер. Филарета. Періодъ 2-й, прим. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) П. С. Р. Л. V. 197. Ник. III. 53: "отръзаща языкъ и заткоша уста его убрусомъ, и начаща ръзати его по суставомъ, и метати разно; персты вся обръзаща, и у ногъ и у рукъ, и устив и уши, и прочая составы разръзаща, и яко остася трупъ единъ. Они же отдраща кожу отъ главы его, и на копье взоткнуща".

<sup>15)</sup> Лавр. 208. Ник. ІП. 91 и 96.

<sup>16)</sup> П. С. Р. Л. І. 208. подъ 1300 г. сказано, "Тогоже лъта Рязанскии князи Ярославичи... у Переяславля". Внизу замъчено, что здъсь недостаеть слова би-шася или смиришася; болъе въроятности на сторонъ перваго, и во всякомъ случаъ это признакъ усобици.

даль ему битву возлѣ Переяславля Рязанскаго; проиграль ее и былъ взять въ плень какою-то хитростію. Летопись говорить при этомъ объ измѣнѣ нѣкоторыхъ Рязанскихъ бояръ 17); они-то вѣроятно и помогли Данінлу устроить западню для Константина. Последній быль отведень въ Москву; впрочемь содержался здёсь въ чести все время пока быль живъ Даніилъ, который котёль укрѣпиться съ нимъ крестнымъ цёлованіемъ и отпустить его. Но въ 1303 г. Московскій князь скончался, и наслідникь его Георгій, спустя два года, велёль умертвить пленника. Какая была цёль подобнаго злодъйства, трудно сказать. Требовалъ ли Георгій слишкомъ большихъ уступокъ и получилъ отказъ? или онъ хотълъ завладъть всемъ княжествомъ убитаго? Но Рязань въ то время не оставалась безъ князей. Поступокъ объясняется отчасти личнымъ характеромъ Георгія, который быль слишкомъ неразборчивъ на средства и пріобрѣлъ черную изв'єстность въ Русской исторіи. Злод'єйство, повидимому, оказалось безполезнымъ, и Московскій князь ограничился тёмъ, что удержалъ за собою Коломну.

Между тыть на Рязанскомъ столь княжиль сынъ Константина Василій. Въ 1308 г. онъ быль убить въ Ордь. Неизвъстно, чыть Василій навлекъ на себя ханскій гньвъ; этому гньву подверглись и всь Рязанцы, потому что въ томъ же году Татары воевали ихъ область. Очень можеть быть, что въ гибели Василія участвовали пропски его двоюродныхъ братьевъ Пронскихъ князей. По крайней мърь посль его смерти на Рязанскомъ столь встрычаемъ одного изъ нихъ, именно Ивана Ярославича. Объ Ивань Ярославичь мы знаемъ также мало, какъ о его предшественникахъ. Въ 1320 г. Георгій Московскій предпринялъ противъ него походъ, окончившійся миромъ, а, семь льтъ спустя, Иванъ Ярославичъ умерщвленъ въ Ордь по повельнію Узбека. Ему насльдоваль сынъ Иванъ, прозваніемъ Коротополый.

Въ 1333 г. Иванъ Даниловичъ Калита вмѣстѣ съ низовскими полками беретъ съ собою въ походъ противъ Новгородцевъ и рязанскіе; слѣдовательно упомянутый миръ въ 1320 г. состоялся не на равныхъ правахъ, и Рязанскіе князья должны были признать себя подручниками Московскихъ. Въ 1340 г. Ханъ Узбекъ послалъ на Смоленскаго

<sup>17)</sup> Лавр. 209. Ник. III. 98. Касательно того, что въ битвъ подъ Переяславлемъ нельзя видъть первой побъды Русскихъ надъ Татарами, см. Ист. Солов. III. прим. 354.

князя Татарскую рать подъ начальствомъ Тавлубія. Последняго сопровождаль изъ Орды Иванъ Коротополъ, который долженъ быль присоединить къ Татарамъ рязанскую дружину. Дорогою онъ встрътиль двоюроднаго брата Александра Михайловича Пронскаго, который отправлялся съ выходомъ въ Орду. Коротополъ схватилъ его, ограбиль, привель пленникомь въ Переяславль Рязанскій, п тамъ приказалъ убить 18). Преступление очень правдоподобно объясняется тъмъ, что старшіе или сильнъйшіе князья въ каждомъ княжествъ, въ видахъ усиленія своего на счеть младшихъ слабъйшихъ, хотъли одни знать Орду, т. е. собирать дань и отвозить ее къ Хану 19). Убійство въ свою очередь вызывало кровавую месть. Сынъ Александра Ярославъ выхлопоталь себъ у Хана ярлыкъ на Рязанское княжение и пришелъ на Коротопола съ Татарскимъ войскомъ въ сопровождении ханскаго посла Киндяка въ 1342 г. Коротополъ затворился въ Переяславић и целый день отбивался отъ непріятелей; а въ ночь бъжаль изъ города, оставивъ его на жертву Татарскому грабежу. Ярославъ остался княжить въ Переяславлѣ 20). Въ слъдующемъ году Коротополъ былъ убитъ, неизвестно где и кемъ; "имъ же бо судомъ судилъ осудися, и ею же мёрою мёри возмёрися ему". прибавляеть літописець. Нісколько місяцевь спустя умерь и его племянникъ Ярославъ. Въ лътописи онъ именуется княземъ Пронскимъ; а братъ его Иванъ Александровичъ, скончавшійся въ 1350 г., названъ Великимъ Княземъ Рязанскимъ 21). Отъ этого Ивана Александровича пошли всё послёдующіе Рязанскіе князья; между тёмъ какъ Ярославъ Александровичъ былъ родоначальникомъ Пронской вътви. Въ 1353 г. лътописи въ первый разъ упоминаютъ имя знаменитаго Олега Ивановича Разанскаго. Но прежде, нежели перейдемъ къ его княженію, попытаемся бросить взглядъ на другія событія и перем'єны, которыя произошли въ Рязанской области посл'є 1237 года.

Во-первыхъ, предълы княжества, несмотря на тяжкое пго, значительно расширились послъ той эпохи, въ которую мы ихъ оставили.

<sup>48)</sup> П. С. Р. Л. Ш. 72. IV. 65. Арц. П. 79. 83. Ник. Ш. 138, 180.

<sup>19)</sup> Ист. Солов. Ш. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ник. III. 178. 180. Въ лѣтониси сказано: "а князь Ярославъ Проискій сяде во граде Ростиславлѣ Рязанскомъ". Мы думаемъ, что надобно читать "Переяславлѣ".

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Idid. 193.

Это растяжение границъ совершалось конечно въ тъхъ направленияхъ, въ которыхъ оно встречало наимене препятствій, именно въ юговосточномъ и северо-западномъ. На юго-востокъ граница княжества далеко перешагнула за ръку Воронежъ и углубилась въ степи. Въ концѣ XIII и началѣ XIV вв. она опредълялась Русскими поселеніями, разбросанными по лівому берегу Дона съ одной стороны и по правому Хопра и Великой Вороны съ другой; по крайней мъръ мы знаемъ, что эти реки отделяли Рязанскую епархію отъ Сарайской. Последняя была учреждена во второй половине XIII в. въ Сарат для Русскихъ и Татарскихъ христіанъ 22), на всемъ пространствъ южной Россіи между Волгою и Днъпромъ. До насъ дошла цѣлая исторія спора, который возникъ между Рязанскими и Сарайскими епископами вследствіе того, что последніе старались распространить свою власть на мъста, лежавшія по правому берегу Вороны и Хопра, Митрополиты Максимъ, Петръ и Өеогностъ-при последнемъ это дело разсматривалось на соборе въ Костроме, --обыкновенно ръшали его въ пользу Рязанскихъ еписконовъ, прямо называя упомянутыя ріки Рязанскимъ преділомъ. Притязанія Сарайскихъ епископовъ однако не прекращались до временъ митрополита Алексвя, который около 1360 г. своею граматою окончательно утвердиль спорныя мѣста за Рязанскою епархіею 28). Вся эта часть степей по лъвую сторону Дона на востокъ отъ Воронежа до береговъ Хопра и Вороны изв'ястна была въ тъ времена полъ общимъ названіемъ Червленаго Яра <sup>24</sup>), и представляла обширное поле для Русской

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Ист. Рус. Цер. Митр. Платона. I. 139.

<sup>23)</sup> Граматы митрополитовъ Максима и Петра до насъ не дошли; но содержаніе ихъ извѣстно изъ грамать на Червленний Яръ Өеогноста и Алексѣя. Ак. Ист. І. №№ 1 и 3. Кромѣ того сохранился списовъ съ отказной граматы Сарайскаго епископа Софонія, которую онъ даль на Костромскомъ соборѣ: "и се азъ Епископъ Сарайскій Софоній пишу сію граммату предъ господиномъ моимъ Преосвященнымъ Өеогностомъ Митрополитомъ всея Россіи и предъ братьею своею Епископы Антоніемъ Ростовскимъ и Данінломъ Суздальскимъ, отселѣ потомъ не вступатися въ предѣлѣхъ Рязанской на Великую Воропу, а оже вступлюся, осужденъ буду кононы. Того дѣла есьмь сію граммату далъ на утвержденіе". Историч. обозр. Ряз. Іерар. Т. Воздвиженскаго. 25 стр.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Мы еще имѣемъ довольно средствъ объяснить это загадочное названіе, хотя опо уже утратилось изъ народной памяти. Вотъ мѣста источниковъ, въ которыхъ упоминается о Червленомъ Ярѣ.

<sup>1.</sup> Объ немъ говорятъ граматы Өеогноста и Алексъя. Первая начинается сло-

колонизаціи когда исчезло въ этихъ мѣстахъ господство Половецкихъ Ордъ. Татары, заступившіе ихъ мѣсто, не кочевали здѣсь такими густыми массами, какъ Половцы, и, вѣроятно по волѣ самихъ хановъ, не препятствовали распространенію на югѣ Русскихъ поселеній. Эти поселенія, расположенныя по теченію главныхъ рѣкъ, явились здѣсь еще въ ХШ в., о чемъ свидѣтельствуютъ граматы митрополитовъ Максима и Петра, на которыя ссылается Феогностъ. Послѣдній въ своей граматѣ, писанной между 1334 и 1353 гг. упоминаетъ о городахъ по рѣкѣ Воронѣ. Частые набѣги ординскихъ хищниковъ заставили Русскихъ князей прибѣгнуть къ содержанію въ степи карауловъ, которые могли бы вовремя извѣщать объ опасности. Начало такихъ карауловъ относится ко второй половинѣ XIV в.; они упоминаются въ первый разъ въ граматѣ митр. Алексъя (около

вами: "Влагословеніе Феогноста Митрополита всея Руси къ дётемъ моимъ, къ баскакомъ и къ сотникомъ, и къ игуменомъ и къ попомъ, и ко всёмъ христіаномъ Червленаго Яру и ко всёмъ городомъ, по Великую Ворону". Вторая: "Благословеніе Алексёя Митрополита всея Руси, ко всёмъ хрестіаномъ, обрётающимся въ передёлё Червленого Яру и по карауломъ возл'я Хопоръ до Дону, попомъ и діакономъ, и къ баскакомъ, и къ сотпикомъ, и къ бояромъ".

<sup>2.</sup> Ник. И. 105. подъ 1148 г.: "Князь Глёбъ Юрьевичь иде къ Резани и бывъ во градёхъ Червленнаго Яру и на Велицей Вороне и паки возвратися къ Черниговскимъ княземъ на помощь".

<sup>3.</sup> Ibid IV. 161. Въ извъстномъ кожденіи Пимена митрополита говорится: "Тожъ минухомъ (послъ Тихой Соспы) и Червлений Яръ ръку и Бътюкъ ръку и Похоръ (Хоперъ) ръку".

<sup>4.</sup> Ibid. 298: "Тогожъ лъта (1400) въ предълскъ Червленого Яру и въ короулекъ возлъ Хоноръ у Дону, князь великій Олегъ Ивановичь съ Пронскими князи и съ Муромскимъ и съ Козельскимъ избиша множество Татаръ".

<sup>5.</sup> Въ Рязан. Дост. сохранился отрывовъ "изъ сказки Козловскаго попа". Червиений де Яръ усть Воронежъ ръки верстъ съ тридцать на низъ, а жильцы когда на томъ бывались, того онъ невъдаетъ... А другой де Червлений Яръ на ръкъ на Хопръ усть ръки Савалы, а внала Савала ниже Вороны отъ Воронежскаго устья верстъ со ста".

Изъ всего этого мы заключаемъ, что Червлений Яръ въ тъсномъ смислѣ назывались: во первыхъ, ръка, впадающая въ Донъ между Тихою Сосною и Битюгомъ; во вторыхъ, часть берега при устъв Савалы, которая внадаетъ въ Хоперъ съ правой сторони пониже рѣки Вороны. Потомъ это названіе распространилось на земли лежащія между тѣмъ и другимъ Червленымъ Яромъ; а въ XIV ст. подъ нимъ разумѣлось все степное пространство, заключенное между рѣками Воронежомъ, Дономъ, Хопромъ и Великой Вороной.

1360 г.); у Өеогноста о нихъ еще не говорится ни слова. Въ началь это были не болье, какъ скрытые притоны разъвзжихъ сторожей и станичниковъ, имъвшихъ обязанностію наблюдать за движеніями Татаръ <sup>25</sup>); а въ послъдующіе въка изъ нихъ развилась цълая и довольно сложная система пограничной стражи. Въ эпоху Димитрія Донскаго на ряду съ рязанскими встръчаются въ степяхъ уже караулы московскіе. Но Рязанское княжество болье, нежели какое либо другое, нуждалось въ подобныхъ мърахъ предосторожности; на него падали обыкновенно первые удары кочевниковъ. Лътописи по прежнему вспоминаютъ объ ихъ набъгахъ на Рязанскія украйны; разница только въ имени разбойниковъ; вмъсто Половцевъ читаемъ Татары.

На западной сторонъ обстоятельства въ то время были благопріятны для Рязанскихъ князей; здёсь представлялся имъ удобный случай пріобръсти новыя волости и распространить свое вліяніе на сосъдей. Нашествие Батыя особенно сокрушительнымъ образомъ подъйствовало на княжества Кіевское и Черниговское; съ тъхъ поръ онь все болье и болье увлекались подъ вліяніе сосыдей. Посль мученической смерти Михаила Всеволодовича въ 1246 г. Чернигово-Съверскія волости разд'ялились между его четырымя сыновыями на княжества Брянское, Новосильское, Карачевское и Тарусское, которыя въ свою очередь раздробились на мелкіе уділы. Рязанскіе князья непреминули воспользоваться ослабленіемъ сосідей, такъ что въ началъ XIV в. ихъ пограничная линія на западъ шла отъ верховьевъ Мечи и Зуши къ среднему теченію Упы, потомъ къ устью Протвы и далже вверхъ по этой ржкж. По крайней мжрж въ договорной грамать Олега Ивановича съ Дмитріемъ Донскимъ (1381 г.) города Лужа, Верея и Боровскъ называются мъстами прежде бывшими Рязанскими. Но присоединение степныхъ пространствъ на югъ и лъсныхъ бъдно населенныхъ на западъ не могло замънить потерю лучшихъ волостей на северозападе. Сокращение пределовъ съ этой стороны началось со времени неудачной войны Константина Романовича съ Даніиломъ Александровичемъ Московскимъ. Сынъ Даніила Георгій навсегда утвердиль за Москвою Коломну со всёми ся волостями. Иванъ Калита, судя по его духовному завъщанію, присоединилъ къ Москвъ прежнія Черниговскія волости по ръкъ Ло-

<sup>23)</sup> О Стар. и ст. службѣ на Пол. Укр. Моск. Гос. Бѣляева. Чт. О. И. и Д. № 1. стр. 6.

паснѣ; хотя Рязанцамъ въ 1353 г. нечаяннымъ нападеніемъ удалось опять завладѣть Лопасною, но не надолго. Духовное завѣщаніе Ивана Ивановича, 1356 г. показываетъ, что Московскія пріобрѣтенія увеличились еще Каширою, Боровскомъ и другими мѣстами, которыя также въ ХПІ в. были отторгнуты Рязанцами отъ Сѣверскихъ княжествъ. На сѣверѣ и востокѣ Рязанскіе предѣлы по прежнему терялись въ лѣсахъ Мери, Мещеры и Мордвы.

Что касается до Муромскаго княжества, то оно послѣ Татарскаго погрома становится еще слабве, чвит прежде, п едва обнаруживаетъ признаки жизни въ исторіи. Мы оставили Муромъ въ 30-хъ годахъ XIII ст., когда тамъ княжилъ Юрій Давыдовичъ, который въроятно погибъ при нашествіи Батыя. Ему наслъдовалъ сынъ Ярославъ, о которомъ мы знаемъ потому только, что въ 1248 г. его дочь вышла за Бориса Васильковича Ростовскаго 26). Подъ 1281 и 1288 г. лътопись упоминаеть о разореніи Муромской земли Татарами. Въ половинъ XIV въка находимъ въ Муромъ двухъ братьевъ Василія и Юрія Ярославичей. Василій умеръ въ 1344 г. и положенъ быль въ Муромской церкви Бориса и Глеба. Юрій наследовалъ ему и ознаменовалъ свое княжение темъ, что обновилъ городъ Муромъ, запустъвшій, по словамъ лътописца, издавна, со временъ первыхъ князей, въроятно, посяв Татарскаго разоренія. Въ 1351 г. Князь первый поставиль въ городъ свой дворъ: примъру его послъдовали бояре; за ними начали стропться купцы и черные люди. Обновили и святые храмы, украсивши ихъ иконами и книгами. Но Юрій недолго пользовался плодами своихъ трудовъ. Этотъ глухой край въ то время также страдалъ усобицами, какъ и другія княжества. Родъ Муромскихъ князей, очень мало намъ извъстный, былъ повидимому довольно многочислень. Въ 1353 г. является въ исторін какой-то Өедоръ Глебовичь, очевидно родственникъ Юрія Ярославича. Онъ собираетъ большое войско, выгоняетъ Юрія изъ Мурома, и самъ садится на его м'асто. Непзв'естно почему, Муромцы были ему рады, и многіе граждане отправились вийсти съ нимъ въ Орду хлопотать за него у Хана. Черезъ недёлю посл'є отъёзда Өедора Юрій воротился въ Муромъ, собраль остальныхъ гражданъ, п пошель въ Орду судиться съ Өедоромъ. Долго судили ихъ ординскіе вельможи, и наконець утвердили Муромское княжество за последнимъ. Юрій былъ выданъ своему сопернику, подвергся тяжкому

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Лавр. 201. Ник. III. 73, 87. исторія разанск. княж.

заключенію п умеръ въ великой нуждѣ <sup>27</sup>). Затѣмъ мы рѣшительно ничего не знаемъ о внутреннихъ событіяхъ въ Муромѣ.

Между тёмъ какъ оба княжества, Муромское п Рязанское, все болъе и болъе забывали о своемъ прежнемъ родствъ, въ іерархическомъ отношеніи онъ продолжали составлять одно цълое.

Мы говорили о томъ, что въ концѣ XII в. Рязань отдѣлилась отъ Черниговской епархіи и получила собственнаго епископа въ лицѣ Арсенія (1198—1212 г.). Потомъ упоминали о Ефросинѣ Святогорцѣ (1224—1238). Затѣмъ положительное историческое свидѣтельство о Рязанскомъ епископѣ находимъ не ранѣе 1284 г. Изъ приписи къ извѣстному Рязанскому списку Кормчей книги мы видимъ, что около того времени митрополитъ Максимъ поставилъ на Рязань епископа Іосифа <sup>28</sup>). Въ промежутокъ отъ Ефросина до Іосифа Рязанская каоедра оставалась иногда безъ своихъ собственныхъ святителей, на что указываютъ слова приписи: "непрезрѣ Богъ въ державѣ нашей церковь вдовствующъ". Причина того заключалась въ смутномъ времени, наступившемъ послѣ Татарскаго нашествія. Позднѣе Іосифа упоминаются слѣдующіе епископы въ Рязани <sup>29</sup>): Василій І-й, скончавшійся въ 1295 г.; Григорій, который въ 1325 г. присутст

<sup>27)</sup> Ник. III. 182, 194, 205.

<sup>28)</sup> Вотъ слова этой приписи: "Во дни Благов фриаго Христолюбца Князя Ярослава и брата его Өедөра Резанскихъ Князей и Великой Княгини матери ихъ Анастасін, благодать Інс. Хрис. Гос. Спаса нашего, посётивши Святую церковь Рязанскую и въ совокупленіе сбирающись единогласіемъ и духомъ мирнымъ, вѣровавше благодати Христовъ и Св. Духу Благовърная Княгиня рече: да ти дастъ Богъ, Отче, за трудъ небесный покой; непрезрѣ Богъ въ Державѣ нашей церковь вдовствующь, сирычь, безъ Епископа, и безъ ученья Святыхъ отецъ. Благодаримь о семь Бога и Преосвященнаго Максима Митрополита, исполняя бо желаніе Богомъ избранному пастырю и учителю словеснаго стада Православныя въры нашея, отцу нашему по духу, Священному Епископу Іосифу Богоспасеннъй области Рязанстей; о семъ благодаритъ господство наше преподобство твое Іосифа, еже Христв пріявъ писаніе се отъ великаго Владичества преславнаго града Кієва отъ него же отрасль ты быхомъ; азъ же Епископъ Іосифъ Рязанскій, испросивъ отъ Митрополита Протофронето, препасахъ на увъдъніе разуму и на просвъщеніе върпымъ и послушающимъ и за свято-почившихъ Князь Рязанскихъ и преосвященныхъ Епископъ". Обоз. Кормч. Кн. Б. Розепкамифа. с. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Лавр. 208. Ник. III. 93, 206. П. С. Р. Л. III. 73. Ак. Ист. І. №№ 1, 2, 3.

воваль на погребеніи Московскаго князя Юрія Даниловича; Кирилль, которому митрополить Өеогность даль грамату на спорныя міста по Великой Воронів; Георгій,—ему Александрь Михайловичь Пронскій въ 1340 г. даль село Остромино, и Василій И. Послідній, по словамь літописи, въ 1355 г. быль поставлень митрополитомь Алексіемь "въ Рязань и Муромъ"; для него Алексій инсаль грамату на Червленый Ярь о спорныхъ містахь; онъ же упоминается въ грамать Рязанскаго князя Олега Ивановича, данной Ольгову монастырю.

Василій II по нашему мивнію, быль тоть самый святой епископъ, о которомъ разсказывается въ житіи Муромскихъ чудотворцевъ Константина и чадъ его. Василія Святаго обыкновенно отождествляють съ Василіемъ I, не представляя на это почти никакихъ доказательствъ <sup>36</sup>). Содержаніе житія, напротивъ, довольно ясно говоритъ въ пользу Василія II <sup>31</sup>). Изъ него мы заключаемъ: во-первыхъ,

<sup>30)</sup> Напр. Ист. Рус. Цер. Фил. І. 132. Ряз. Іерар. Воздвиж. 15.

<sup>31)</sup> Прологъ мъсяца Маія 21. дня. Вотъ его содержаніе: Спустя много лётъ по преставлении Благ. Князи Константина и чадъ его, и но запуствии города Мурома отъ невёрныхъ людей, и спустя много лётъ после Благовернаго князя Петра, прибыль изъ Кіева въ Муромъ Благовърный князь Георгій Ярославичь... Сей Князь обновиль церковь Благовъщенія Пресв. Богородицы и вторый храмъ страстотерпцевъ Бориса и Глабба, и поставиль у церкви ихъ по прежиему Епископа, именемъ Василія, мужа праведнаго и благочестиваго. Народъ Муромскій по одному подозрѣнію на житіе Святителя, пеприличное сану его, быль причиною перенесенія престола епископа изъ Мурома въ Рязань. Тщетно праведникь доказываль, свою невинность; ослишенные не слушали его и котили даже умертвить. Св. Василій воззваль: отцы и братіе! дадите мий малое время до утрія до третьяго часа дие! Кротость пастыря и произнесенныя имъ слова на время усновонли волненіе въ народѣ; онъ разошелся по домамъ. Благочестивый епископъ молился со слезами во всю ночь во храмъ страстотерицевъ; съ наступлениемъ дня, совершивъ литургію, пошель въ церковь Благовъщенія и тамъ предъ образомь Пресв. Богородицы, принесенномъ накогда изъ Кіева Благовери. Кияземъ Константиномъ. отивлъ молебенъ. Возложивъ падежду спасенія своего на заступницу небеспую, Василій взяль Чудотворную икону и съ ней пошель изъ церкви и Епископіи своей до ріки Оки. Проваждаху его вельножи града и весь народъ хотяше ему дати судно ко илаванію. Святый же стоя съ образомъ Богородичнымъ на брезѣ, сняль съ себя мантію и простре ю на воду, и поступи на ню, пося образъ Пресв. Богородицы, и абіе несепь бысть духомь бурнымь противу быстрины рачныя, отпюду же рѣка течетъ. Видѣвше же сіе чудо Муромскій граждане начаху вопити:

св. Епископъ былъ современникъ Георгія Ярославича, обновившаго Муромъ, и Олега (Ивановича) Рязанскаго, а во-вторыхъ, епископское мѣстопребываніе, колебавшееся дотолѣ между Рязанью и Муромомъ, съ явнымъ перевѣсомъ на сторонѣ первой, потому что въ ней именно встрѣчаются предыдущіе святители въ 50-хъ годахъ XIV столѣтія—окончательно утверждается въ Рязани. Судя по времени, очень можетъ быть, что это событіе имѣло связь съ упомянутыми смутами въ Муромѣ.

Успъхи христіанской проповъди въ Разанскихъ предълахъ замедлились въ первое время послъ Татарскаго нашествія. Хотя Татары, какъ извъстно, не воздвигали гоненія на православную въру; но близкое сосъдство съ ними и частые грабежи конечно мъшали матеріальному благосостоянію жителей и развитію христіанской цивилизаціи. Тъмъ не менте святая втра продолжала постоянно пріобрътать новыхъ поклонниковъ. Граматы митрополитовъ на Червленный Яръ указывають на присутствіе ос'вдлаго христіанскаго населенія въ мѣстахъ между Лономъ и Хопромъ. Остатки Половцевъ, теснимые Татарами, искали убъжища въ юговосточныхъ пределахъ Руси, и, сближансь съ Русскими, мало по малу обращались къ христіанству. Многіе потомки Половецких ханова и вельможа вступили въ службу къ Разанскимъ князьямъ, и сделались родоначальниками нъкоторыхъ дворянскихъ фамилій таковы напримъръ Кобяковы. Въ Рязань приходять также выходцы изъ Орды, и принимають св. крещеніе.

Къ первой половинѣ XIV в. относится начало христіанскихъ князей въ Мещерѣ. Князья Ширинскіе подняли брань на Царя Большой Орды, и въ 1298 г. ушли изъ нея кочевать на Волгу. Одинъ изъ нихъ Бахметъ Усейновъ сынъ пришелъ въ Мещеру,

о Святый Владико Василій! прости насъ грешныхъ рабовъ своихъ. И абіе Святый Василій Еписьонъ взятся изъ очію Муромскаго народа... и того же дня въ девятый часъ принесенъ бысть на мъсто, еже нынѣ зовомо старая Разанъ. Ту бо тогда пребываху Князи рязанскіи. Великій же Князь Рязанскій, именемъ Олегъ, сръте его со кресты и со всемъ освященнымъ соборомъ и пріятъ Святаго Епискона Василія, радуясь со всёми православными христіанами и тако пребысть Муромская епископія въ Рязани. Нарицается же и до днесь Борисоглъбское одержаніе ради града Мурома святому князю Глъбу. По семъ же наки Муромъ отъ Рязанскихъ списконовъ благословляется: сами же къ тому епискони въ Муромъ на житіе невозвращахуся" и т. д. (Пзъ Ряз. Дост.).

взяль ее войною и остался здёсь княжить. Въ Мещеръ родился у него сынь Беклемишь, который въ последствін приняль крещеніе и назвался Михаиль. Онь поставиль въ Андреевъ Городкъ храмъ Преображенія и крестиль сь собою многихь людей. У него быль сынъ Өедоръ, а у Өедора Юрій, который въ 1380 г. пришель съ полкомъ своимъ на помощь къ Великому Князю Димитрію противъ Мамая, отличился и паль въ битвъ на Куликовомъ полъ 32). Такимъ образомъ въ Мещерскихъ земляхъ по Цив и Мокшв въ началѣ XIV ст. образуется новое удѣльное княжество п въ тоже время полагаются основы для будущихъ усибховъ христіанскаго ученія п гражданственности. Андреевъ Городокъ конечно не былъ единственнымъ городомъ въ этихъ мъстахъ; уже мы встрътили здъсь прежде Кадомъ, а нъсколько позднъе находимъ еще Темниковъ и Елатомъ. Кромъ Вахметева рода въ Мещеръ продолжали существовать и туземные князья. Последніе также начинають въ XIV в. принимать христіанство, на что намекаеть загадочный Александрь Уковичь. который встрачается въ договорныхъ граматахъ Димитрія Донскаго и его преемниковъ съ Разанскими князьями; первая половина его имени обнаруживаетъ христіанина, а вторая указываетъ на отца язычника. Судя по тому, что Александръ Уковичъ въ граматахъ сопоставляется Рязанскому князю Ивану Ярославичу, можно отнести его къ первой половинѣ XIV в. Мещерскіе князья конечно были слишкомъ слабы для того, чтобы пользоваться самостоятельностію и неподпасть вліянію Русскихъ сосёдей, пренмущественно Рязанцевъ; но со второй половины этого въка здъсь начинаетъ преобладать господство Москвы.

Если обратиться къ внутреннему состоянію Рязанскаго княжества въ первый вѣкъ Монгольскаго владычества, то и въ этомъ отношеніи мы не можемъ представить утѣшительной картины. Княжество, насколько позволяють судить источники, плохо оправлялось отъ Татарскаго погрома. Главною причиною того было невыгодное географическое положеніе. Надъ Рязанскою землею болѣе, нежели надъ какою либо другою частію Россіи, тяготѣло варварское иго. Какая могла быть безопасность въ странѣ, неимѣющей естественныхъ границъ и совершенно открытой съ юговостока, въ сосѣдствѣ съ варварами, которые не пропускали ни одного удобнаго случая по-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Родося. Кн. Долгор. II. стр. 15, 23.

грабить Русскіе города и селенія? а при отсутствіи безопасности могло ли населеніе, въ особенности сельское, много заботиться объ улучшеніп своего хозяйства? Завидівь густое облако пыли или отдаленное зарево ножара, народъ спѣшилъ собирать свои семейства и стада; захватываль то, что можно было унести съ собою, и, если, успъваль, спасался въ сосёдніе лъса; бъдныя хижины оставались на жертву огню, а неубранная жатва исчезала подъ копытами татарскихъ коней. Жители поэтому искали болъе безопасныхъ мъстъ для поселенія, и цёлыми толпами уходили далье на свверъ, осббенно въ Московскія владінія, сравнительно наслаждавшіяся гораздо большимъ спокойствіемъ. Хотя митрополичьи граматы упоминають о городахъ по Хопру и Великой Воронъ; но источники нигдъ не называють ихъ по имени, и трудно себъ представить, что это были за города и какъ велико было население той стороны, когда места, гораздо ближайшія къ центру Рязанскаго княжества, напр. берега верхняго Дона, въ концѣ XIV в. все еще представляли развалины и запуствніе; въ самой среднив кияжества до второй половины XIV в. не встречаемъ новыхъ городовъ. Варварскій элементъ въ составъ населенія съ XIII в. еще болье усилился новыми толнами Половцевъ и Татаръ. При такихъ обстоятельствахъ, разумъется, пельзя ожидать, чтобы смягчилась та суровость нравовъ, о которой мы говорили. Латописи изображають намъ Рязанцевъ XIV в. людьми свиртными, гордыми, въ то же время коварными и робкими. Не смотря на явное пристрастіе, въ этомъ изображеніи есть значительная доля правды; только въ трусости Рязанцевъ упрекать истъ основанія, и пораженія, которыя они терпёли иногда отъ Москвитянъ, скоръе можно объяснять излишнею отвагою и плохимъ состояніємъ военнаго искусства, нежели робостію.

Внёшняя политика Рязанскихъ князей опредёлялась географическимъ положеніемъ княжества. На первомъ плана стояли отношенія къ завоевателямъ. Близость Орды, полустепной характеръ природы на югъ отъ Оки и Прони, разъединеніе и слабость силъ отнимали всякую надежду на возвращеніе независимости. Дѣйствительно лѣтописи ни разу не говорятъ о томъ, чтобы въ этой сторонѣ когда либо обнаружилась попытка къ борьбѣ за свободу Русской земли. Въ безъусловной покорности Рязанскіе князья видѣли единственное средство удержать за собою свои волости и спасти ихъ отъ новыхъ разореній. Нѣтъ сомнѣнія, что они усердно исполняли всѣ ханскія требованія; часто ѣздили въ Орду съ выходомъ и богатыми подарками

и водили свои дружины на помощь Татарскимъ войскамъ. Иокорность Хану однако не мѣшала имъ, какъ увидимъ послѣ, оружіемъ расправляться съ толпами кочевниковъ, которыя самовольно приходили грабить ихъ волости. Подобныя шайки изъ грабителей нередко обращались въ союзниковъ и вступали въ службу князей, также безъ ханскаго позволенія; Татары напримірь, вмість сь Рязанцами были разбиты подъ Переяславлемъ въ 1301 г.: а между темъ незамётно, чтобы это обстоятельство произвело неудовольствіе въ Орді. Съ начала XIV в. явилась новая и едва ли не самая важная причина, заставлявшая Рязанскихъ князей заискивать благоволенія Хановъ: это была опасность, которая начинала грозить ихъ самостоятельности со стороны Москвы. Уже при первомъ столкновеніи Разапцевъ съ Москвитянами обнаружилось все матеріальное и нравственное превосходство собирателей Русской земли надъ своими соперниками. На этотъ разъ Рязанцы спаслись, можетъ быть, покровительствомъ Орды и отдълались потерею Коломны. Московскіе Великіе Князья после того идуть къ своей цели более медленными, но за то върными шагами; отнимая волости у Рязанскихъ, они въ тоже время искусно ведуть съ ними борьбу въ самой Ордъ, п, пріобрътая благосклонность Хановъ, лишають ихъ самой могущественной опоры. Едва ли, напримъръ, не происки Калиты были причиною того, что Иванъ Ярославичъ лишился головы по приказанію Узбека. Сыновья Калиты въ этомъ отношенін подражали отцу, и близорукая политика Орды не препятствовала успленію Москвы на счеть тіхть или другихъ соседей. Усибхамъ Москвитянъ много содействовало внутреннее разъединение Рязанцевъ и княжеския усобицы, обычное явленіе древней Руси. Съ конца XIII в. Рязанскія земли опять распадаются на два главные удёла: собственно Рязанскій и Пронскій; вражда не разъ возобновлявшаяся между ихъ князьями, сдълалась наследственною въ потомстве двухъ сыновей Александра Михайловича, Ивана и Ярослава. Кром'в споровъ за волости причиною непріязни было стремленіе Пронскихъ князей обособиться и стать въ равныя отношенія къ старшей линіи. Слишкомъ слабые для того, чтобы бороться собственными средствами, они нашли могущественныхъ союзниковъ въ Московскихъ князьяхъ, которые пользовались случаемъ утвердить свое вліяніе на дёла сосёдняго княжества и постепенно приготовить его паденіе.

Послѣ Ординскихъ и Московскихъ отношеній, которыя стояли на первомъ планѣ, Рязанскіе князья не упускали изъ виду также своихъ западныхъ и восточныхъ сосѣдей. Въ XIII в. они воспользова-

лись раздробленіемъ Сѣверскаго княжества, и съ усиѣхомъ старались подчинить своему вліянію потомковъ Михаила Черниговскаго. Но въ XIV ст. это вліяніе встрѣтило себѣ опасное соперничество кромѣ Москвитянъ еще со стороны Литовскихъ князей, которые въ то время начали собираніе югозападной Руси. На востокѣ Рязанцы безъ сомнѣнія не упускали случая подчинить себѣ Мещерскихъ и Мордовскихъ владѣтелей; но и здѣсь въ XIV в. они встрѣтили тѣхъ же торжествующихъ соперниковъ Москвитянъ.

Трудно представить характеристику самой личности Рязанскихъ князей во второй половинѣ XII в. и въ первой XIV; они появляются въ исторіи всегда мимоходомъ, большею частію по поводу своей кончины, а нѣкоторые извѣстны только по имени, такъ что не оставляють послѣ себя никакого опредѣленнаго образа. Только два лица нѣсколько выдѣляются изъ ряда 12 или 13 князей: съ одной стороны останавливаетъ наше вниманіе Романъ Ольговичъ, окруженный ореоломъ христіанскаго мученика; а съ другой, какъ противуположное явленіе, мрачная тѣнь Коротопола. Конечно убіеніе родственниковъ свидѣтельствуетъ о жестокомъ характерѣ князей и загрубѣлыхъ Рязанскихъ нравахъ; надобно вспомнить однако, что подобные примѣры встрѣчались въ тѣ времена не въ одной Рязани, и не производили повидимому особенно сильнаго впечатлѣнія на народъ. (Напр. борьба Москвы съ Тверью).

Обыкновенно перенесеніе столицы изъ Рязани въ Переяславль принисывають Олегу Ивановичу; мы думаемъ, что оно относится ко времени его предшественниковъ. Послъ татарскаго нашествія льтоинси почти совсемъ не упоминаютъ о городе Рязани, между темъ какъ около Переяславля сосредоточиваются всв главныя событія Княжества. Въ 1300 г. у Переяславля, неизвъстно зачъмъ, сходились Ярославичи; въ слъдующемъ году подъ его стънами былъ разбитъ Константинъ Даніиломъ Московскимъ; зд'єсь Коротополъ убилъ Александра Михайловича Пронскаго; сюда пришелъ Ярославъ Александровичъ съ Татарами и выгналъ Коротопола. Очень въроятно, что князья уже съ XIII в. стали предпочитать Рязани болъе надежныя украпленія Переяславля. Притомъ же первый городъ былъ насколько удаленъ отъ центра Рязанскихъ владѣній и выдавался на востокъ, въ глухую Мещерскую сторону; а второй занималъ почти серединное положеніе, и быль гораздо ближе къ Москвѣ, откуда теперь грозила постоянная опасность; слёдовательно, въ стратегическомъ отношении это былъ лучний пунктъ въ цёломъ княжествё.

## ГЛАВА У.

## Олегъ Ивановичъ.

1350 - 1402.

Нападеніе на Лопасну. Б'єдствія въ Рязани. Борьба Олега съ князьями Московскимъ и Проискимъ. Союзъ съ Димитріемъ. Татарскіе погромы. Эпоха Куликовой битвы. Обвиненія въ изм'єнъ. Предполагаемое участіе Олега въ событіяхъ 1380 года. Договоръ съ Димитріемъ. Тохтамышъ. Посл'єдняя война съ Москвою. Вічный миръ. Татарскія отношенія. Борьба съ Витовтомъ. Подручники Рязани. Личность Олега. Впутренняя д'єдтельность и политическія стремленія. Олеговы бояре. Ефросинія.

Не старше 12 или 15 лѣтъ остался Олегъ—въ крещеніи Іаковъ—
послѣ смерти своего отца Ивана Александровича. Мы не можемъ
указать на обстоятельства, которыя сопровождали юные годы Олега,
и потому не знаемъ, подъ вліяніемъ какихъ впечатлѣній сложился
этотъ замѣчательный характеръ. Все княженіе его отца лѣтописи
проходятъ совершеннымъ молчаніемъ, которое заставляетъ предполагать отсутствіе важныхъ событій виѣшнихъ; видимъ только, что
Иванъ Александровичь упрочилъ великокняжескій Рязанскій столь
за своимъ сыномъ, а Пронскій удѣлъ предоставилъ племяннику
Владиміру Димитріевичу.

Повсему замѣтно, что умные и преданные совѣтники окружали Олега, когда онъ сѣлъ на отцовскомъ столѣ. Они съумѣли поддержать внутреннюю тишину, и довольно искусно воспользовались обстоятельствами для того, чтобы возвратить часть потерянныхъ волостей. Черная смерть, опустошавшая въ то время сѣверную Россію, кончина Симеона Гордаго, и отсутствіе Московско-Суздальскихъ князей, спорившихъ въ Ордѣ о Великомъ княженіи—все это благо-пріятствовало предпріятію Рязанцевъ. Въ Петровки 1353 года они

захватили внезаннымъ нападеніемъ городъ Лопасну. Лопасненскій нам'єстникъ Миханлъ Александровичъ попался въ ихъ руки, и перенесъ жестокое заключеніе, пока небылъ выкупленъ изъ ил'єна. Олегъ въ этомъ ділів или не принималь личнаго участія или дібіствоваль подъ вліяніемъ другихъ; літописецъ зам'єчаетъ о немъ только слідующее: "Князь же ихъ Олегъ Ивановичъ тогда еще быль младъ" 1). Миролюбивый Иванъ Ивановичъ Московскій, воротившись изъ Орды, не захотіль начинать войны за Лопасну, и оставиль въ покої Рязанцевъ. Надобно отдать при этомъ справедливость молодому князю и его сов'єтникамъ; они не употребили во зло уступчивости сосіда, и новыми попытками не вызывали его на рішительную борьбу.

Рязанское княжество замѣтно стало оправляться послѣ бѣдствій, причиненныхъ внутренними усобицами и внѣшними врагами; оно освободилось отъ вліянія Москвы, тяготѣвшаго надъ нимъ съ начала XIII вѣка до смерти Симеона Гордаго, и не потеряло на сѣверѣ ни одной деревни во все княженіе его брата <sup>2</sup>). Въ отношеніяхъ двухъ княжествъ видно уже нѣкоторое равенство. Такъ въ 1355 г. во время Московскихъ смутъ, по поводу насильственной смерти тысяцкаго, двое большихъ бояръ съ семействами отъѣхали изъ Москвы въ Рязань. Впрочемъ черезъ два года Ивану опять удалось перезвать ихъ къ себѣ <sup>3</sup>).

Бъдствія разнаго рода не замедлили помрачить счастливое начало Олегова правленія. Въ 1352 г. губительное дыханіе Черной смерти, распространявшееся съ запада на востокъ, менъе другихъ Русскихъ областей отозвалось на Рязанской Украйнъ: имя Рязани не упомянуто лътописцами въ числъ опустошенныхъ городовъ; напротивъ

<sup>1)</sup> Ник. III. 203. Слёдовательно истъ основанія повторять слова знаменитаго Исторіографа, что, "преждевременно зрёлый въ порокахъ жестокаго сердца, Олегъ действоваль какъ будущій достойный союзникъ Мамаевъ" и пр. IV. 173. Летопись не упоминаеть о томъ, чтобы онъ жегъ, грабилъ Лонасну и мучилъ телесно ел наместика.

<sup>2)</sup> Следующія слова въ духовной Ивана Ивановича (С. Г. Г. и Д. І. № 26): "А что ся мив достали мёста Рязаньская на сей стороне Оки и съ тыхъ мёстъ даль есмь Князю Володимеру въ Лопастим мёста, новый городокъ на усть поротли, а иная мёста Рязаньская отъмёньная сыпу моему Князю Димитрію и Князю Ивану, подёлятся на полы безъ обиди" едва ли указываютъ на то, что эти мёста были отняты Иваномъ II у Рязанцевъ; онё могли достаться ему по наслёдству.

<sup>3)</sup> Ник. III. 208 и 210.

Князь Всеволодъ Александровичъ Холмскій отослалъ свою княгиню въ Рязань для предохраненія отъ язвы 4). Но въ 1364 язва появилась снова, и на этотъ разъ приняла обратное направление-съ востока; изъ Бездежа она была занесена въ Нижній Новгородъ, а оттуда пошла на Рязань, Коломну, Москву и т. л. Въ 1358 г. пришелъ въ Рязанскую землю Татарскій царевичь Маматъ-Хожа, п послаль въ Москву предложение утвердить прочныя границы между княжествами Московскимъ и Рязанскимъ; но Иванъ II не пустилъ его въ свою отчину, заподозривъ въ пристрастіи къ Олегу; Царевичъ возвратился въ Орду и былъ казненъ по ханскому повелънію; тъмъ не менъе для Рязанцевъ дорого обошлось это посъщение 5). Въ 1365 г. Ординскій князь Тагай, который не задолго передъ тѣмъ утвердился въ Мордовской странъ (въ Наровчатъ), нечанино напаль на Переяславль Рязанскій съ Татарами и Мордвою; взялъ городъ, сжегъ его и разграбилъ ближнія волости. Обремененные добычей п большимъ числомъ илънниковъ, непріятели медленно возвращались назадъ. А между тъмъ Олегъ Ивановичъ не терялъ времени: онъ успълъ собрать дружину, призвать на помощь Владиміра Пронскаго и Тита Козельскаго, и погнался за Тагаемъ. Рязанцы настигли Татаръ подъ Шишевскимъ лъсомъ, и послъ жаркой битвы одержали надъ ними побъду. Тагай, до того времени гордый своимъ могуществомъ, спасся бъгствомъ съ немногими людьми 6).

Миновало шесть лѣтъ, не отмъченныхъ никакимъ событіемъ. Послѣдующая исторія однако заставляеть догадываться, что согласіе Олега Ивановича съ Владиміромъ Пронскимъ послѣ нашествія Тагам было нарушено, и опять возобновилась борьба Рязанскихъ князей съ Пронскими. Въ связи съ этою борьбою снова началось наступательное движеніе Москвы па Рязань, пріостановленное на время миролюбивымъ характеромъ Ивана Ивановича, споромъ за великокняжеское достопиство послѣ его смерти и отношеніями Димитрія Ивановича къ Твери и къ Литвѣ. Хотя въ 1370 г. на помощь Москвитянамъ противъ Ольгерда ходили полки Рязанскіе и Пронскіе, однако уже въ слѣдующемъ году началась открытая война

<sup>4)</sup> Ник. III. 198. безъ означенія причины; въ Ряз. Дост. прибавлено: "отъ мору".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ник. III. 210. Татищ. IV. 185.

<sup>6)</sup> Hus. IV. 11.

между Москвою и Рязанью 7). 14 Декабря 1371 г. Великій князь посладъ свою рать на Рязань подъ начальствомъ Димитрія Михайловича Волынскаго. Олегъ собралъ свою дружину, и бодро выступилъ на битву. Рязанцы успъли уже позабыть неудачи прежнихъ войнъ съ Москвитянами; первыя 20 летъ Олегова княженія пробудили въ нихъ сознание собственныхъ силъ, и они заранъе обнаружили увъренность въ побъдъ. Эта гордая и вскоръ обманутая увъренность подала поводъ съверному лътописцу высказать вполнъ свое нерасположение къ сосъдямъ. "Рязанцы, свиръпые и гордые люди, говорить онь, до того вознеслись умомь, что вь безуміи своемь начали говорить другь другу: не берите съ собою досивховъ и оружія, а возмите только ремни и веревки, чёмъ было бы вязать робкихъ и слабыхъ Москвичей. Последние напротивъ шли со смирениемъ н воздыханіемъ, призывая Бога на помощь. И Господь, види ихъ смиреніе, Москвичей вознесъ, а гордость Рязанцевъ унизилъ". Битва произошла недалеко отъ Переяславля Рязанскаго на мъстъ, называвшемся Скорнищево. Уже самое имя Московскаго вождя было илохимъ предзнаменованіемъ для Рязанцевъ; въ отношенія военнаго нскусства Олегъ уступалъ осторожному и талантливому Волынскому, который вёроятно въ свою пользу обратиль излишнюю самонадёянность непріятелей и приготовиль имъ какую нибудь неожиданность. "Тщетно махали Рязанцы веревочными и ременными петлями, продолжаеть летописець; они падали какъ снопы и были убиваемы какъ свиньи. Итакъ Господь помогъ Великому князю Димитрію Ивановичу и его воинамъ: одолёли Рязанцевъ, а князь ихъ Олегъ Ивановичъ едва убъжалъ съ малою дружиною". Ременныя и веревочныя петли, о которыхъ здёсь говорится, вёроятно были ничто иное, какъ арканы, въ первый разъ употребленные Рязанцами въ Скорнищенской битвѣ <sup>8</sup>), и перешедшіе къ нимъ отъ степныхъ со-

<sup>7)</sup> По словами Татищева причиною войны были возобновившійся спорт за Лонасну, которую Олега просила у Димитрія, кака вознагражденіе за помоща противи Ольгерда. Димитрій отказаль сму на томы основаніи, что Олега постояли только на гравний и не пошель оборонять Москву въ то время, когда Ольгердь опустошали ся окрестности. IV. 223.

<sup>8)</sup> Догадка С. М. Соловьева. И. Р. Ш. прим. 480.

Ник. IV. 31. 32. Г. Воздвиженскій въ Историч. Обозр. Раз. Губ. (стр. 128), пеобъясняя почему, принимаетъ Скорнищево за теперешнее село Канищево, которое паходится верстахъ въ пяти отъ губ. города Разани. Его мийніе впрочемъ

съдей. Эти то арканы конечно ввели въ заблуждение лѣтописца, принисавшаго Рязанцамъ такое легкомыслие, что они не хотъли брать съ собою оружия, а собирались прямо вязать Москвитянъ веревками.

Когда Олегъ убѣжалъ, Владиміръ Дмитріевичъ Пронскій немедленно сѣлъ на Рязанскомъ столѣ. Этотъ фактъ яснѣе всего говорить объ участін, которое Пронскій князь принималъ въ войнѣ Димитрія съ Олегомъ. Торжество Владиміра и Москвитянъ было непродолжительно. Съ помощію татарскаго мурзы Салахміра, который привелъ изъ Орды значительную дружину 9), Олегъ изгналъ непріятелей изъ своего княжества, и привелъ въ свою волю Владиміра Пронскаго.

Димитрій Московскій на этотъ разъ уклонился отъ решительной войны съ Рязанскимъ княземъ. Его внимание и силы были заняты въ то время возобновившеюся борьбою съ Михаиломъ Тверскимъ и Ольгердомъ Литовскимъ. Притомъ онъ уже становился въ оборонительное положеніе со стороны завоевателей; ордынскія отношенія явно приближались къ развязкъ. Слъдовательно Димитрій нуждался въ союзникахъ. Для него очень важно было участіе, какое могли принять Рязанцы въ той и другой борьбъ. На юговостокъ Московскіе преділы, въ случай союза съ Олегомъ, оставались почти безопасны отъ Татарскихъ нашествій за обширными степями и л'єсами Рязанской области; на югозападъ для Москвы было бы очень невыгодно соединение трехъ сильныхъ сосёдей, Ольгерда, Михаила и Олега. Потому-то, можеть быть, Димитрій и хотьль утвердить Рязанское княжество за Владиміромъ Пропскимъ; но уб'єдившись, что для этого слишкомъ мало одного удачнаго похода, онъ-или его умные совътники-поняль, съ какимъ врагомъ имъетъ дело, и предпочель вмѣсто врага пріобрѣсти въ Олегѣ себѣ союзника, хотя п и ненадежнаго. Великій князь примприль соперниковъ и довольствовался уступкою нёкоторыхъ волостей. До насъ не дошла ни договорная грамата, ни даже изв'ястіе о договор'я; посл'ядующія событія однако не допускають сомніній вь его существованіи. Послі

подтверждается слёдующими словами договорной грамоты Василія Дмитрієвича съ Өеодоромъ Ольговичемъ Рязанскимъ (№ 36): "была рать отца моего великаго киязя Дмитрея Ивановича на Скорпищевъ у города" (конечно Переяславля). Самый ходъ расказа не противоръчитъ этой мъстности.

<sup>9)</sup> Изъ родосл. дворянъ Вердеревскихъ. Арх. Ряз. Деп. Двор. Собр.

того въ продолжение осьми лътъ не нарушались дружеския отношенія Димитрія въ Олегу, основанныя на взаимномъ вспоможеніи. Не знаемъ, посылалъ ли Рязанскій князь опять свои войска на помощь Москвитянамъ противъ Ольгерда; но что онъ былъ ихъ союзникомъ. объ этомъ свидетельствують две договорныя граматы Димитрія Ивановича съ Ольгердомъ (въ 1372 г.) и Миханломъ Тверскимъ (1375 г.): первая въ числъ сторонниковъ Московскаго князя упоминаеть Олега Рязанскаго и Владиміра Пронскаго 10); вторая признаетъ Великаго князя Рязанскаго Олега третейскимъ судьею въ спорныхъ дёлахъ между Москвою и Тверью 11). Еще замётные обозначился союзь Димитрія и Олега въ отношеніяхь къ Татарамъ. Надъясь на Московскую помощь, Олегь по видимому обнаружиль намфреніе, если не совсёмъ сбросить, то по крайней мере ослабить тяжесть Монгольскаго ига. Но Рязанская земля дорого поплатилась за дружбу съ Москвою. "Въ 1373 г. пришли Татары изъ Орды отъ Мамая на Рязанскаго князя Олега Ивановича, города его пожгли, множество людей побили, и съ большимъ полономъ воротились во свояси". Димитрій съ братомъ Владиміромъ Андреевичемъ слишкомъ поздно явился на помощь къ союзнику; онъ ограничился тъмъ, что сталъ на берегу Оки и не пустилъ Татаръ перейти на съверную сторону. Въ 1377 г. царевичъ Арапша, извъстный въ исторіи пораженіемъ Русскаго ополченія на рікі Пьяні, осенью слідаль набътъ на Рязанскую землю, и взядъ Переяславдь. Захваченный врасилохъ, Олегъ Ивановичъ попался было въ плѣнъ; но вырвался н убъжаль, весь израненный татарскими стрёлами 12). Какъ великъ быль ужась, наведенный Арапшею на жителей, видно изъ того, что въ Рязанской землъ долго ходили потомъ страшные разсказы о подвигахъ Царевича, и онъ превратился въ миническое лицо какого

<sup>10)</sup> С. Г. Г. и Д. І. № 31. Карам. V. прим. 29. Ист. Солов. III. 344. Великій Князь Романт, поставленный въ грамать между Олегомъ и Владиміромъ, не названъ Рязанскимъ, да и не могъ имъ быть: во первыхъ, въ то время въ Рязанской области не было третьяго удъла, который имълъ бы названіе Великаго княженія; а во вторыхъ, имя Романа не посилъ им одинъ Рязанскій князь, современный Олегу. Въроятите всего это былъ Романъ Новосильскій, о которомъ упоминаетъ Дог. Гр. Васил. Дмитр. съ Өедор. Ольг. (№ 36).

<sup>11)</sup> Ibid. № 28. Здѣсь эта грамата приведена подъ 1368 г. Г. Савельевъ въ статъв "Историч. значеніе Дмитрія Донскаго". (Ж. М. Н. П. 1837 г. Іюнь) очень правдоподобно доказываетъ, что опа относится въ 1375 г.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Ник IV. 39. 54. П. С. Р. Л. IV. 74.

то богатыря-великана. Въ следующее лето Мамай отправиль мурзу Бегича съ большою ратью на Великаго князя Димитрія, а вм'яст'я съ нимъ и на его союзника Олега. Димитрій посившиль къ дему на встрѣчу, перешелъ за Оку и сошелся съ Татарами на берсгахъ рвчки Вожи. 11 Августа произошла извъстная битва, предвъстница Куликовской побъды. Въ 15 верстахъ отъ губерискаго города Рязани до сихъ поръ существуютъ намятники Вожинской битвывысокіе курганы, по которымъ разбросано село Ходынино. Олегъ но видимому не принималь участія въ сраженіи; упоминается только князь Пронскій Ланіндъ, который начальствоваль однимъ крыломъ великовняжескаго ополченія. Мамай, приведенный въ прость такою страшною неудачею, спѣшилъ выместить свою досаду на Рязанской области. Онъ собралъ остатки разбитой рати и бросился на Рязань. Олегъ, въроятно считавшій себя безопаснымъ съ юга въ первое время послѣ пораженія Татаръ, и на этотъ разъ оказался неготовымъ къ оборонъ. Онъ перебъжалъ на лъвую сторону Оки и оставиль свои волости на жертву грабителямь. Татары взяли и пожгли Дубокъ, Переяславль и другіе города; разорили множество сель и увели съ собою большое количество плённиковъ. Сильно опечалился Олегъ, когда увидалъ свое разоренное княжество; жители, спасшіеся отъ плвна, должны были селиться какъ въ необитаемомъ краю и строить новыя хижины, "понеже вся земля бысть пуста и огнемь сожжена" 13), Хотя опустошеніе распространилось далеко не на цѣлое княжество; но оно постигло самую лучшую часть его-правое прибрежье Оки.

Это внезаиное нападеніе было только предвістіємъ грозы боліє ужасной, которая долженствовала напомнить Россіи Батыево нашествіе. Мамай старается собрать отовсюду огромныя силы. Но Орда оскуділа ратными людьми: цвітъ Татарскаго воинства погибъ на берегахъ Вожи, и Ханъ, недовольствуясь тімъ, что изъ великихъ степей Поволжскихъ и Подонскихъ начали сходиться къ нему Татары и Половцы, послалъ въ сосіднія страны нанимать дружины Армянъ, Генусзцевъ, Черкасъ, Ясовъ и другихъ народовъ. Все еще неувіренный въ успіхкі, онъ уговорился дійствовать за одно съ Ягайломъ Литовскимъ. Літомъ 1380 г. Орда переправилась на за-

<sup>13)</sup> Ник. IV. 82. Впрочемь извёстень гиперболической характерь лётописных выраженій, когда дёло идеть о непріятельских погромахь.

падную сторону Волги и прикочевала къ устью рѣки Воронежа. Вѣсть объ опасности, какъ мы знаемъ не привела въ смущеніе Московскаго князя; напротивъ теперь-то онъ и обнаружилъ вполнѣ свое мужество и энергію. Не теряя драгоцѣннаго времени, Димитрій началъ собирать ополченіе и послалъ звать на помощь подручныхъ князей.

Что же делаль Олегь въ то время, когда съ трехъ сторонъ къ предвламъ его княжества двигались вооруженныя массы? Извъстно, что сѣверныя лѣтописи обвиняли его въ измѣнѣ и предательствѣ. Описывая эпоху Куликовской битвы, некоторые летописцы не находять словь, чтобы выразить всю гнусность его поведенія, и не могутъ упомянуть имени Олега безъ того, чтобы не прибавить къ нему: велервчивый и худой (умомъ), отступникъ, совътникъ дыявола, душегубивый, и тому подобные эпитеты. Это ожесточение противъ Олега пережило насколько стольтій и нашло себь громкій отголосокъ въ повъствованіи безсмертнаго Исторіографа, такъ что для многихъ съ именемъ Рязанскаго князя сделалось неразлучно представленіе о великомъ Русскомъ измінникі, въ роді Ивана Мазепы. Въ наше время исторической критики, пора наконецъ освободить память Олега отъ незаслуженныхъ нареканій и взглянуть на него поближе. И свверные летописцы не всв отзывались о немъ одинаковымъ тономъ; напримъръ, въ разсказъ Никоновскаго Сборника говорится о князъ безъ брани и безъ особеннаго негодованія на его поведеніе; скорте можно замітить какой-то оттінокь сожалінія. За то Олегъ представленъ здёсь слишкомъ робкимъ княземъ: онъ безпрестанно приходить въ ужасъ, совътуется съ боярами, плачетъ, и вообще не знаетъ, что ему дълать. Конечно въ этомъ изображеніп есть своя доля правды: положеніе Олега было такъ затруднительно, что онъ не могъ обойтись безъ сильныхъ колебаній и тревожнаго раздумья. Еще въ XVIII в. князь Шербатовъ не увлекся ожесточеніемь нёкоторыхь лётописцевь, и, не касаясь личнаго характера Олегова спокойно старается объяснить его поведение обстоятельствами того времени. Онъ придерживается разсказа Никоновской літописи, и въ слідъ за ея составителемъ приписываеть Олегу и Ягайлу увъренность въ томъ, что Димитрій не осмълится выдти на встръчу Мамаю, но убъжить въ Новгородъ или на Двину, а союзники разделять между собою Московское княжество. Современный намъ историкъ гораздо проще и въроятиве другихъ объясняеть причину измёны: Олегь, по его мнёнію, дёйствоваль такъ,

а не пначе, потому что болье другихъ Русскихъ князей быль настращенъ Татарами <sup>14</sup>).

Мы, съ своей стороны, принимаемъ слова Московскихъ лѣтописцевъ за проявленіе той вражды, которую питали другъ къ другу два сосѣдніе княжества, и которал со стороны Москвитянъ достигла крайней степени во второй половинѣ XIV в., именно потому, что въ лицѣ Олега встрѣтилось упорное сопротивленіе собирателямъ Руси. Но для того, чтобы безпристрастно судить историческое лицо, прежде всего надобно представить себѣ ту эпоху, точнѣе говоря, тѣ обстоятельства, посреди которыхъ оно дѣйствовало.

Напомнимъ слабую связь между частями Руси въ дёлё общихъ интересовъ, каковы напримъръ отношенія къ сосъднимъ народамъ. Каждое самостоятельное княжество въ политическомъ отношени составляло отдёльное тёло, жило собственною жизнію, имёло свои мѣстные интересы; разъединеніе поддерживалось кромѣ того взаимною враждою князей. Первое ясное сознаніе національнаго единства пробудилось въ Москвъ виъстъ съ ея стремленіемъ къ собиранію Руси. Но это самое стремление поставило ее во враждебныя отношенія къ другимъ большимъ удёламъ, каковы Тверь и Рязань; они съ безпокойствомъ начинаютъ следить за возраставшимъ могуществомъ потомковъ Калиты и нытаются найти опору въ иноплеменныхъ сосъдяхъ: Тверь прибъгаетъ за помощью къ Литвъ: Разань предпочитаеть скорже стать подъ эгиду Татарскаго ига, нежели признать надъ собою господство Москвы. Вопросъ объ игъ такимъ образомъ получилъ мъстное и далеко неодинаковое значение для различныхъ областей Россіи. Если Москва чувствовала себя уже въ силахъ бороться противъ него и презирать злобу завоевателей, то для Рязани такое время еще далеко не наступило, и обстоятельства заставляли ся князей иначе смотръть на ханскій гитвъ. Олегъ понималь это лучше, нежели кто другой, потому что на делё испыталь, чего стоить ему дружба съ сильнымъ Московскимъ княземъ. Восемь лѣтъ онъ былъ вѣрнымъ союзникомъ Димитрія, и какіе результаты? Четыре раза Татары большими массами приходили опустошать Рязанскую землю; собственными силами Рязанцы не могли защитить себя отъ подобныхъ нашествій, всегда болье или менье неожиданныхъ; а Москвитяне подавали помощь слишкомъ поздно. Борьба Орды съ Москвою во всякомъ случай была невыгодна для

<sup>14)</sup> Her. P. III. 356.

Рязанцевъ, потому что на ихъ поляхъ происходили кровавыя встръчи соперниковъ; самая побъда союзника влекла за собою только новыя бълствія, какъ напримъръ Вожинская битва, между тъмъ какъ жители Московскихъ волостей спокойно предавались мирнымъ занятіямъ, въ увъренности, что дальше береговъ Оки неступять копыта татарскихъ лошадей. Понятно, почему Олегъ очутился въ большомъ затрудненіи, когда услыхаль о новой Татарской рати, которая приявигалась къ южнымъ границамъ и которую молва навърно преувеличила въ несколько кратъ; остаться ли въ союзе съ Димитріемъ, перейти ли на сторону Мамая, въ обоихъ случаяхъ его княжеству грозило лишь новое разореніе: а еще свіжи были раны прошлогодняго погрома. Очень могло быть, что искушение усиливалось надеждою воспользоваться несчастіемъ опаснаго сосъда и на его счетъ увеличить собственное княжество. Однимъ словомъ, положение Олега было таково, что онъ могъ или много потерять, или много выиграть: все зависъло отъ его дипломатической довкости. Очень въроятно и то, что по слухамъ о страшныхъ вооруженіяхъ Мамая, съ которымъ должны были соединиться Литовцы, Олегъ считалъ борьбу слишкомъ неравною, и не хотёль рисковать своимъ княжествомъ.

Теперь постараемся опредълить, какую роль дъйствительно разънграль Рязанскій князь въ послъдующихъ событіяхъ. Но въ этомъ то опредъленіи и заключается главная трудность для изслъдователя. "Обстоятельства этой войны—справедливо замѣтилъ Арцыбашевъ 1°) такъ искажены витійствомъ и разнорѣчіемъ лѣтописцевъ, что во множествъ прибавокъ и переиначекъ, весьма трудно усмотрѣть настоящее". Сличая темныя, сбивчивыя показанія источниковъ и вникая по возможности въ обстоятельства эпохи, мы въ свою очередь приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ.

Чтобы спасти свое княжество отъ новаго разоренія, Олегъ завязаль переговоры съ Мамаемъ; уплатилъ или хотѣлъ уплатить ему такой выходъ, какой давали Рязанскіе князья во время Узбека, и обѣщалъ присоединить свою дружину къ Татарскому войску. Дружба съ Татарами влекла за собою новыя отношенія къ Ягайлу; дѣйствительно, и съ нимъ Олегъ вошелъ въ переговоры, и заключилъ союзъ, утвержденный крестнымъ цѣлованіемъ <sup>16</sup>). Всѣ эти перего-

<sup>15)</sup> II. o P. II. np. 934.

<sup>16)</sup> Объ этомъ цёлованіи упоминаетъ договорная грамата Олега съ Димитріемъ. С. Г. Г. и Д. І. № 32.

воры производились посредствомъ одного изъ рязанскихъ бояръ, Епифана Кареева, довольно скрытно, такъ что въ отношеніяхъ къ Димитрію Олегъ не нереставалъ по наружности играть прежнюю роль и послаль предостеречь его отъ опасности. Въ Москвъ уже имъли свъдънія о походъ Мамая; но измѣна Олега нъкоторое время оставалась тайною. Объ ней положительно узналъ Димитрій, кажется въ Коломив, куда собрадись вспомогательныя войска подручныхъ князей. Можеть быть, это непріятное изв'ястіе было одною изъ причинъ, заставившихъ великаго князя изменить первоначально принятое направленіе похода; изъ Коломны онъ уклонился къ западу, перешель Оку возл'в устья Лопасны и повель полки на югь вдоль западныхъ предъловъ Рязанскаго княжества. Замъчательно распоряженіе, которое сділаль Великій князь, переправившись на правый берегь Оки: у Лонасны онъ оставиль воеводу Тимофея Васильевича, чтобы проводить ратниковъ, которые подосижють послъ; при этомъ велълъ имъ наблюдать миръ и тишину на походъ по Рязанской области, и строго запретиль дёлать насиліе жителямь; дальновидный Лимитрій не хотіль ожесточать противь себя истительныхь сосъдей и подвергнуть ихъ нападеніямъ задніе отряды. Дъйствительно, походъ великокняжескихъ войскъ до рѣки Дона совершился тихо, стройно и повидимому безъ всякихъ враждебныхъ столкновеній. Прогремела великая битва, и победители почти также тихо прошли опать по Рязанской земль, и разбрелись по домамъ.

Но между тъмъ что же дълалъ Олегъ, когда передъ его глазами совершалось великое событіе? Неужели, сидя въ своемъ Переяславлъ, онь только мучился раздумьемъ и ожиданіемъ развязки? На этоть разъ мы позволяемъ себъ о многомъ догадываться и приписываемъ Рязанскому князю не последнюю роль въ этомъ событіи. Обезопасивъ себя со стороны Мамая наружнымъ видомъ покорности, онъ въ сущности и не думаль способствовать его усивхамъ; напротивъ болве основанія предположить, что Олегъ совсимь не быль чуждь общерусскому патріотизму, и отъ души желалъ Татарамъ пораженія, потому что оно могло избавить цёлую Россію отъ ненавистнаго ига. Но онъ не могъ подняться выше узкихъ волостныхъ интересовъ своего времени, не хотълъ рисковать своими силами въ борьбъ, нсходъ которой казался для него очень сомнительнымъ; онъ только но возможности старался удалить театръ войны отъ внутреннихъ областей своего княжества; однимъ словомъ, Олегъ котълъ остаться нейтральнымъ. Иланъ действія для достиженія подобной цёли, до-

вольно сложный и запутанный, требоваль много ловкости и находчивости; тъмъ не менъе онъ удался Олегу какъ нельзя лучше. Иначе, съ какой же стати Мамай такъ долго медлилъ въ Придонскихъ степяхъ, а Ягайло потерялъ время у Одоева? Почему они не спѣшили къ берегамъ Оки, гдѣ по условію должны были соединиться съ Олегомъ 1 сентября? Мало того, Мамай, кажется, не быль предупреждень вовремя о большихъ приготовленіяхъ Димитрія и его движеній на югъ. Не безъ особеннаго значенія для насъ извъстіе лътописца о раскаяніи Ягайла въ томъ, что онъ довърился другу своему Олегу и позволиль себя обмануть. "Никогда же убо бываще Литва отъ Рязани учима", говорить Литовскій князь; "ныне же почто азъ въ безуміе впадохъ" 17). Мы не знаемъ, на какія хитрости поднимался Олегъ для того, чтобы разстроить предполагаемое соединение враговъ Димитрія и отклонить ихъ движение къ берегамъ Оки, въ сердце своего княжества. Сношенія свои съ Мамаемъ и Ягайдомъ онъ облекалъ въ большую таинственность; ноэтому современники и не могли разгадать его двусмысленнаго поведенія. И для насъ очевидны только главные результаты, именно: грозныя силы Мамая уничтожены, Рязанская область спаслась отъ разоренія; собственная дружина цёла; а между тёмъ могущественный сосёдь такъ ослаблень, что сдёлался менёе опаснымь, нежели прежде.

Слёдовательно, обвиненія въ изміні Русской землів и жестокіе упреки, которымъ подвергалась личность Рязанскаго князя далеко несправедливы. Съ точки зрівнія Москвитянъ и патріотовъ въ общерусскомъ смыслів онъ дібіствительно быль измінникъ, потому что въ критическую минуту для Димитрія отступился отъ союза ради эгоистическихъ цілей, и повидимому перешелъ на сторону злівішихъ враговъ Россіи; но только по видимому, потому что въ сущности віроятно онъ принесъ имъ гораздо боліве вреда, нежели помощи. За то передъ своими Рязанцами онъ быль совершенно правъ и вполнів достоинъ той преданности, которую они всегда ему оказывали.

<sup>17)</sup> По Ник. лѣт. (IV. 104) и Сказ. о Мам. Поб. (Сбори. Погод. III. 33) это раскаяніе относится къ тому времени, когда Ягайло стоялх у Одоева и выражено по новоду слуховъ о походѣ Димитрія. Литовскій Князь будто бы при этомъ рѣшился дожидаться исхода войны Мамая съ Димитріемъ; но извѣстно, что 8 сентября опъ только на одинъ день пути находился отъ мѣста битвы. (П. С. Р. Л. IV. 81).

Не забудемъ при этомъ, что между спльными князьями того времени не одинъ Олегъ уклонился отъ войны съ Татарами; въ числъ войскъ Димитрія мы не встрѣчаемъ ни Новгородцевъ, ни Смольнянъ; участіе Михаила Тверскаго еще подвержено сомнѣнію; а Димитрій Константиновичъ Нижегородскій совсѣмъ не прислалъ своихъ дружинъ на помощь зятю; лѣтописцы однако и не думаютъ жаловаться на нихъ за такое равнодушіе къ великому дѣлу освобожденія Россіи. Такимъ образомъ борьбу съ Татарами Золотой Орды Димитрій предпринялъ и совершилъ только силами собственнаго княжества и своихъ подручныхъ князей. Даже и Пронянъ, дотолѣ преданныхъ Москвѣ, мы не находимъ въ его ополченіи.

Осторожное поведение В. князя Московскаго въ отношении къ Рязанскому посл'я Куликовской битвы также говорить въ пользу последняго. Димитрій не изъявиль никакого желанія воспользоваться готовыми силами, что бы напасть на Олега и отомстить ему за изм'вну; напротивъ, возвращаясь въ Москву, онъ опять отдаетъ воинамъ приказаніе соблюдать порядокъ и тишину при переходѣ по Рязанскимъ владеніямъ. На этотъ разъ однако дело не обощлось безъ враждебныхъ столкновеній; многіе изъ Московскихъ бояръ п слугъ подверглись обидамъ со стороны Рязанцевъ и были ими ограблены до чиста. Можеть быть некоторые отряды, отделенные на пути отъ главнаго войска, позволяли себъ дълать насиліе жителямъ, что побудило последнихъ къ мести. Разсмотримъ теперь самый разсказъ лътописи. "Великому князю донесли, что Олегъ Рязанскій посылаль свою силу на помощь Мамаю, а самъ переметаль на ръкахъ мосты; бояръ и слугъ, которые повхали съ Донскаго побоища сквозь его землю, онъ велёль ловить, грабить и отпускать нагихъ. Димитрій за это хотель послать на Олега войско; но вдругь прівхали къ нему Рязанскіе бояре, и сказали, что ихъ князь, оставивъ свою землю, убъжаль съ княгинею, дътьми и дворомъ; они умоляли Димитрія не посылать рати на Рязань, и били ему челомъ, чтобы онъ урядился съ ними (на всей его волъ). В. князь послушаль ихъ, приняль челобитье, рати на нихъ не послаль, а на Рязанскомъ княженіи посадиль своихь нам'єстниковь" 18). Съ какой стати вздумаль бы Олегь нарочно ломать мосты и перехватывать Москвитянъ уже послё знаменитой побёды? Чтобы затруднить ихъ обратный по-

<sup>18)</sup> H. C. P. A. IV. 82.

ходъ? Но такое намъреніе не имъло никакого смысла и могло только навлечь бъду на собственное княжество. По другому лътописному извъстію, также невъроятному, напротивъ Рязанскій князь, услыкавъ о возвращеніи побъдителей, совершенно растерялся и побъжалъ на Литовскую границу 19). Какимъ образомъ Димитрію уже въ Москвъ начали доносить на Олега, что онъ приказывалъ нападать на его людей; а главное, что онъ посылалъ войска на помощь Мамаю? Развъ Димитрій не могъ узнать о томъ гораздо прежде, и, воспользовавшись соединенными силами, отомстить въроломному князю? И если Рязанцы изъявили покорность Димитрію; а онъ послалъ къ нимъ своихъ намъстниковъ, то какимъ образомъ въ томъ же году мы находимъ Олега въ Рязани, спокойно договаривающагося съ Димитріемъ? Нътъ сомнънія, что истина сильно искажена въ приведенныхъ извъстіяхъ льтописи.

Дѣло объясняется гораздо проще. Димитрій не считалъ Олега своимъ подручникомъ, наравнъ напримъръ съ князьями Бълозерскими; а потому и не могъ наказывать его за неповиновение; но онъ имълъ нолное право питать неудовольствие на Рязанскаго князя за то, что послёдній въ критическую минуту отступился отъ прежняго союза, и вель себя болье нежели двусмысленно. Непріязненныя отношенія между ними кромъ того могли обнаружиться по поводу нъсколькихъ Москвитянъ, дъйствительно захваченныхъ Рязанцами послъ Донскаго побоища 20); сюда могли присоединиться и другія причины, напримъръ обычные споры за границы. До войны однако дъло не дошло; Димитрій не желаль ен по истощенію, которое чувствовалось послѣ большаго напряженія силь; еще менѣе желаль ея Олегь. Очень могло быть, что Рязанскіе бояре, умолявшіе Димитрія по словамъ лѣтописи, не посылать рати на ихъ землю, просто приходили въ Москву для мирныхъ переговоровъ, и это тъмъ болъе въроятно, что въ 1381 г. князья действительно заключили миръ. Условія мира были слідующія. Олегь признаеть Димитрія старшимъ братомъ и приравниваетъ себя Владиміру Андреевичу Храброму. Для опредъленія границь за исходный пункть принимается Коломна:

<sup>19)</sup> Hak. IV. 123.

<sup>20)</sup> О нихъ упоминается въ догов. гр. Олега съ Диметр. и Өедора Ольг. съ Вас. Дмит. (№№ 32 и 36); условіе объ общемъ судѣ, по которому плѣнники должны быть возвращены, намекаетъ на то, что они были захвачены несовсѣмъ безвиннымъ образомъ.

на западъ она пдетъ вверхъ по Окѣ, а на востокъ по Окѣ п Цнѣ; еще далѣе на востокъ, Владимірское порубежье остается тоже самое, которое было при Иванѣ Даниловичѣ Калитѣ п его сыновьяхъ. Олегъ уступаетъ Димитрію Талицу, Выползовъ, Такасовъ, и не вступается въ Мещеру, купленную В. княземъ Московскимъ; мѣста, отнятыя у Татаръ остаются за тѣмъ, кто ихъ пріобрѣлъ; Олегъ отказывается отъ союза съ Ягайломъ и обязывается дѣйствовать за одно съ Москвою въ отношеніи къ Литвѣ, Татарамъ и Русскимъ князьямъ. Плѣнники, взятые Рязанцами на походѣ Москвитянъ съ Дону, должны быть возвращены по общему суду и по правдѣ. Всѣ прежнія вины и тяжбы предаются забвенію. Договоръ начинаетъ дѣйствовать за четыре дня до Спасова Преображенія.

Условія, какъ мы видимъ, далеко невыгодныя для Рязанскаго князя; обязательство имъть съ Димитріемъ общихъ враговъ и друзей ставило его прямо въ зависимыя отношенія. Не надобно впрочемъ забывать, что древніе наши князья, если желали мира, то не затруднялись условіями и крестнымъ цѣлованіемъ; но принудить ихъ къ исполненію договора могла только матеріальная сила.

Извъстно, что великое Донское побоище не избавило Россію отъ ига и новыхъ татарскихъ нашествій. Спустя два года, Тохтамышъ явился въ самомъ сердцѣ Русскихъ земель. Его нашествіе имѣло другой характеръ сравнительно съ походомъ Мамая. Послъ Куликовой битвы властители Поволжскихъ и Подонскихъ ордъ поняли, что успъхъ для нихъ возможенъ только подъ условіемъ быстроты и неожиданности. Тохтамышъ поступилъ также, какъ обыкновенно поступали въ последствии Крымские ханы во время своихъ набеговъ на Россію. Олегъ и теперь думаль устранить грозу отъ своей земли такимъ же образомъ, какъ два года назадъ. Онъ встрътилъ Тохтамыша за пределами своего княжества, биль ему челомь, изъявиль готовность помогать противъ Димитрія и упросиль не воевать Рязани. За темъ онъ обвелъ Татаръ около своихъ границъ и указалъ имъ броды на Окъ. Лътописецъ на этотъ разъ очень просто и удовлетворительно объясняеть причину такого поведенія словами: "хотяше бо добра не намъ, но своему княженію помогаще <sup>21</sup>). Но чёмъ Олегъ поступилъ въ этомъ случай хуже Димитрія Нижегородскаго, который, услыхавъ о походъ Тохтамына, немедленно послаль къ нему двухъ сыновей съ пзъявленіемъ покорности? А между тѣмъ

<sup>21)</sup> H. C. P. J. IV. 82.

его землѣ не грозила такая неизбѣжная бѣда, какой подвергалось Рязанское княжество. На этотъ разъ однако измѣна договору и униженіе не достигли своей цѣли. На возвратномъ пути изъ Москвы Татары прошли по Рязанской землѣ съ своими обычными спутниками, грабежомъ и разореніемъ <sup>22</sup>).

Еще Рязанцы не усивли опомниться отъ Тохтамышева погрома, какъ новое бъдствіе разразилось надъ ними. Димитрій Московскій тенерь быль въ правѣ наказать сосѣда за несоблюденіе только что заключеннаго договора, и, пользуясь силами, собранными противъ Татаръ сиѣшиль выместить на Олеговой землѣ бъдствія своей столицы. Московскіе полки вступили въ Рязанскую область и надълали ей зла болѣе Тохтамышевыхъ Татаръ.

Олегъ до времени затаилъ желаніе мести и три года не обнаруживалъ никакихъ признаковъ вражды, собираясь съ силами и дожидаясь удобнаго случая. Въ 1385 г. онъ вдругъ началъ войну съ Москвою внезапнымъ нападеніемъ па Коломну. 25 Марта, въ день Влагов'ященія, городъ быль взять и разграблень; Коломенскій намъстникъ Александръ Андреевичъ Остей вмъстъ со многими боярами и лучшими людьми отведенъ въ плънъ. Рязанцамъ досталась богатая добыча, потому что городъ уже тогда производилъ значительную торговлю и считался однимъ изъ самыхъ зажиточныхъ въ Россіи. Но Олегъ вскорт оставилъ разоренную Коломну, втроятно не надъясь удержать ее за собою. Димитрій Ивановичъ собраль многочисленную рать и послаль ее на Рязань съ Владиміромъ храбрымъ; изъ подручниковъ Димитрія въ этомъ походѣ участвовали Михаилъ Андреевичъ Полоцкій, внукъ Ольгерда, Романъ Новосильскій и князья Тарусскіе <sup>23</sup>). Олегъ не уклонился отъ ръшительной битвы, и на этотъ разъ загладилъ стыдъ пораженія на Скорнищевъ. Москвитяне, потерявши много бояръ и лучшихъ людей, воротились назадъ 24).

<sup>22)</sup> У Татищева говорится, что Олегъ, скрывая свои дёйствія отъ Димитріа, уклонился въ Брянскъ будто для свиданія съ сестрою, а на встрічу Хану послаль своихъ бояръ; что Тохтамышь на возвратномъ пути отъ Москвы разориль Рязанскую землю по навёту Суздальскихъ князей, которые обвинили передъ нимъ Олега въ тайныхъ сношеніяхъ съ Великими князьями Московскимъ и Литовскимъ. IV. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) На участіе Новосильскаго и Тарусскихъ князей въ этомъ походѣ намекаетъ Дог. гр. Вас. Дм. съ Өед. Ольг. № 36.

<sup>21)</sup> HHR. IV. 147.

Перевёсь войны явно быль на сторонё Олега, и онъ дёятельно готовился къ новымъ битвамъ, вёроятно надёясь воротить многія Рязанскія мёста, отошедшія къ Москвё, преимущественно Коломенскую волость. Димитрій, испытавшій тяжкія неудачи послё своей блестящей побёды и занятый другими дёлами, не хотёлъ истощать свое княжество упорною борьбою съ Рязанцами, и предложилъ Олегу мпръ; послёдній отказался отъ мира, т. е. потребовалъ слишкомъ большихъ уступокъ. Нёсколько разъ посылалъ къ нему Димитрій своихъ бояръ; но Олегъ оставался непреклоненъ.

Въ сентябръ мъсяцъ 1386 г. Московскій князь посътиль Тронцкій монастырь и его знаменнтаго основателя. Набожный Димитрій заставиль отслужить молебень, накормиль братію, роздаль милостыню, а потомъ обратился къ Сергію съ просьбою, чтобы онъ приняль на себя посольство въ Рязань и уговориль бы Олега къ въчному миру. Лучшаго посредника невозможно было выбрать. Роль миротворца въ тъ времена усобицъ была одною изъ главныхъ заслугъ духовенства. И кто же могъ сильнъе всъхъ подъйствовать на упрямаго Рязанца своими увѣщаніями, какъ не Сергій, о святости котораго уже давно разглашала народная молва? Тою же осенью онъ отправился въ путь, сопровождаемый нёсколькими старшими боярами Великаго князя. Прибывъ къ Переяславлю Рязанскому, игуменъ остановился возлѣ города въ Троицкомъ монастырѣ <sup>23</sup>), переночевалъ здёсь, и на другой день по утру вступилъ въ княжескій дворецъ. По словамъ лѣтописи чудный старецъ долго бесѣдоваль съ Княземъ о пользѣ душевной, о мирѣ и о любви. Его тихія и кроткія річи произвели такое впечатлівніе на суровое сердне Олега, что онъ умилился душою, забылъ свою вражду, и заключиль съ Димитріемъ в'ячный миръ и любовь въ родъ и родъ. Съ великою честію и славою посл'є того воротился въ Москву преподобный Сергій. Съ того времени Димитрій и Олегь, замѣчаеть тоть же льтописець, имъл промежь себя великую любовь. Къ сожальнію договорная грамата не дошла до насъ. Въ следующемъ 1387 г. союзъ быль еще болье скрышлень родственными отношеніями: сынь Олега Өедоръ женился на Софъй, дочери Донскаго <sup>26</sup>).

Миръ 1386 г. заключившій собою рядъ враждебныхъ столкновеній

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Это извѣстіе взято изъ монастырскихъ записокъ. Истор. Обозр. Ряз. Губ. Воздвиженскаго. 165 стр.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ник. IV. 146—148.

Олега съ Москвою, безспорно можетъ служить самымъ сильнымъ протестомъ противъ всѣхъ нареканій, которымъ знаменитый князь подвергся со стороны сѣверныхъ лѣтописцевъ и ихъ послѣдователей. Этотъ миръ особенно замѣчателенъ тѣмъ, что онъ въ дѣйствительности оправдалъ свое названіе вѣчнаго: съ того времени не было ни одной войны не только между Олегомъ и Димитріемъ, но и между ихъ потомками. Мѣсто ожесточенной вражды заступили родственным и дружескія отношенія, при помощи которыхъ Рязанское княжество продлило свое политическое существованіе еще на цѣлое столѣтіе съ четвертью.

Остальныя 15 лётъ жизни вниманіе и внёшняя дёятельность Олега главнымъ образомъ сосредоточивались на отношеніяхъ Татарскихъ и Литовскихъ. Нашествіе Тохтамыша снова наложило иго на восточную половину Россіи. Уступая необходимости, Олегъ, также какъ и Димитрій началь платить выходь въ Орду, и отпустиль къ Хану въ видъ заложника одного изъ своихъ сыновей, Родослава. Жизнь въ Ордъ, какъ видно, очень не нравилась молодымъ Русскимъ князьямъ, и они неръдко, пользуясь случаемъ, убъгали на родину. Такъ зимою 1387 г. прискакалъ изъ Орды въ Рязань Родославъ Ольговичъ. Подобное обстоятельство впрочемъ не влекло за собою важныхъ последствій, и доброе согласіе съ Тохтамышемъ продолжалось до появленія Тамерлана. Это согласіе по обыкновенію нисколько не мѣшало мелкимъ Татарскимъ набѣгамъ. Съ 1388 по 1402 г. латопись семь разъ упоминаеть о кочевникахъ, которые изгономъ приходили на Рязанскія украйны; изъ нихъ пять нападеній произведено было безнаказанно. Въ 1395 году совершилось Тамерланово нашествіе. Туча, грозившая цілой Россіи, коснулась только южныхъ Рязанскихъ предёловъ. Несчастный городъ Елецъ съ своимъ княземъ Оедоромъ и со всемъ населениемъ сделался жертвою Монголовъ. Отсюда Железный Хромецъ двинулся на северъ, разоряя селенія по обоимъ берегамъ Дона; неизвъстно, въ какомъ мъсть онъ остановиль свое грозное шествіе, и, простоявъ двъ недъли, повернулъ назадъ. Интересно знать, что дълалъ и какъ намфрень быль поступить между темь Олегь: собирался ли онь отсиживаться въ крепкихъ городахъ, хотель ли искать убежища съ семействомъ и боярами въ непроходимыхъ дебряхъ на лѣвомъ берегу Оки, или готовился вмъстъ съ Василіемъ встрътить непріятелей въ открытомъ полъ? Самое молчание лътописей уже говоритъ

въ пользу Олега, и даетъ основание предполагать, что теперь онъ не измѣнилъ своему союзу съ Москвою, и не думалъ повторить съ Тамерланомъ той же уловки, къ которой прибѣгалъ прежде: примѣръ Тохтамыша показалъ, что она не всегда можетъ удаваться. Сильныя усобицы, наступившія послѣ того въ южныхъ степяхъ, на время ослабили, если не прекратили, Монгольское пго. Въ 1400 г. мы еще разъ встрѣчаемъ Олега въ жестокой битвѣ съ Татарами Золотой Орды. Соединившись съ князьями Пронскими, Муромскимъ и Козельскимъ, онъ настигъ хищниковъ въ самомъ отдаленномъ углу своего княжества, въ степяхъ между Хопромъ и Дономъ; побѣдилъ ихъ, и взялъ въ плѣнъ Маматъ Султана съ другими Ординскими князьями. Подъ конецъ жизни Олегъ повидимому призналъ себя данникомъ хана Шадибека.—Обратимся теперь къ Литовскимъ отношеніямъ.

Мы уже говорили, что дробленіе Съверскаго княжества между потомками Михаила Всеволодовича представило Рязанскимъ князьямъ удобный случай расширить западные предёлы и подчинить своему вліянію мелкіе удёлы, расположенные по верхнему теченію Оки и ея притокамъ. Въ XIV в. наступательному движению Рязани на западъ положенъ быль предъль съ одной стороны Москвитянами: съ другой Литовцами. Въ это время ясно обозначилось распаление Руси на двѣ великія половины: сѣверовосточные удѣлы начали группироваться вокругъ Москвы, югозападные потянули къ Литвъ. Черниговскіе князья при Гедимині добровольно подчинились Литовскому владычеству; а Сѣверскіе еще долгое время колебались между троякимъ вліяніемъ: Москвы, Литвы и Рязани; разумъется, перевъсъ уже съ самаго начала оказался на сторонъ двухъ первыхъ, какъ болъе сильныхъ соперницъ. Къ сожалънію источники не дають намъ средствъ опредълить, какими путями распространялось Литовское вліяніе въ области верхней Оки, когда оно пришло въ соприкосновеніе съ Рязанскимъ и въ какія взаимныя отношенія первоначально были поставлены два княжества, изъ отдаленныхъ другъ отъ друга сдѣлавшіяся сосѣдними. До послѣдняго десятильтія XIV в. не слышно о враждебныхъ столкновеніяхъ между ними; это явленіе можно объяснить отчасти тъмъ, что ихъ внимание было развлечено въ другія стороны. Знаемъ только, что при Димитрів Донскомъ отношенія Литовскія въ политикъ Олега подчинались Московскимъ: въ 1370 и 1372 гг. онъ является сторонникомъ Димитрія противъ Ольгерда; въ эпоху Куликовой битвы дружится съ Ягайломъ; а въ следующемъ

году, помирившись съ Димитріемъ, отказывается отъ союза съ Литвою. Конецъ такой неопредѣленности отношеній наступиль въ то время, когда во главѣ Литовской Руси явился Витовть, который незамедлилъ энергически возобновить наступательное движеніе Ольгерда на восточныя княжества.

Первою жертвою этого движенія быль Смоленскь, слишкомь слабый, чтобы сохранять далее свою самостоятельность подле такого сильнаго и безпокойнаго сосъда. Съ 1386 г., после гибели князя Святослава Ивановича, Смоленскъ подпалъ вліянію Литвы; а раздоры сыновей Святослава помогли Витовту окончательно подчинить себъ это древнее Русское княжество. Одинъ изъ братьевъ, Юрій Святославичь, снискавшій незавидную изв'єстность въ исторіи своею дикою энергіею и необузданными страстями, былъ женатъ на дочери Рязанскаго Олега. Осенью 1395 г. онъ отправился въ Рязань къ тестю, въроятно для того, чтобы поставить его судьею въ своихъ распряхъ съ братьями. Отсутствіемъ Юрія неприминуль воспользоваться хитрый Витовтъ; 28 сентября онъ въроломнымъ образомъ захватилъ Смоленскъ. Зимою того же года Олегъ, съ зятемъ своимъ и съ князьями Пронскими, Козельскимъ и Муромскимъ, пошелъ войною на Литву, и наделаль много зла Литовцамъ. На походе онъ услыхалъ, что Витовтъ въ тоже время опустошаетъ Рязанскіе предёлы. Тогда Олегъ, оставивъ добычу въ безопасномъ мъстъ, ударилъ на разсъянные Литовскіе отряды; частію ихъ избилъ, а частію взяль въ плёнъ. Узнавъ объ этомъ, Витовтъ поспешилъ воротиться назадъ. Афтоинсь собственно не говорить о причинахъ этой войны, и мы думаемъ, что не одно участіе къ зятю заставило разсчетливаго Олега начать трудную борьбу съ соседомъ; были и другіе поводы, ближе касавшіеся Рязанскихъ интересовъ: в вроятиве всего, ощущалась потребность положить предъль быстрому распространению Литовскаго господства, которое уже переступало на правый берегъ Оки; надобно было подумать о защитъ собственныхъ границъ, а можетъ быть и собственной самостоятельности. Эту борьбу съ могущественнымъ Витовтомъ Олегъ предпринялъ силами только Разанскаго княжества и своихъ немногихъ союзниковъ. Молодой Московскій князь Василій въ первое время явно держалъ сторону своего тестя Витовта, и не мѣшалъ ему владѣть Смоленскомъ; а въ 1396 г. онъ прівзжаль сюда для свиданія съ тестемь, и праздноваль вмёсть Пасху. Въ этотъ годъ Олегъ возобновилъ войну нападеніемъ на городъ Любутскъ. Въ Рязанскомъ станъ явился посолъ отъ Василія

Диптрієвича, который уговариваль Олега воротиться назадъ, об'вщая в розтно помирить его съ Витовтомъ. Олегъ послушался совъта твиъ охотиве, что встрвтилъ мужественную оборону со стороны осажденныхъ. Но война не только не прекратилась, а напротивъ приняла еще болье ожесточенный характеръ. Около Покрова Вптовть съ большими силами пришелъ въ Разанскую землю и предалъ ее опустошенію: Литовцы сажали людей улицами и съкли ихъ мечами; Витовтъ, по выражению лътописца, "пролилъ Рязанскую кровь какъ воду". Изъ Рязани онъ повхалъ въ Коломну къ зятю, пировалъ съ нимъ нъсколько дней и отсюда воротился въ Литву. Можетъ быть, покажется страннымъ, какъ Олегъ, котораго нельзя упрекнуть въ робости, допустиль безнаказанно такое разорение своей земли? Дъло объяснится очень естественно, если обратимъ вниманіе на отрывочное изв'єстіе одного л'єтописца: "Олегъ же не бъ", говоритъ онъ, упоминая о Литовскомъ нашествіи <sup>27</sup>); слѣдовательно Витовтъ на этотъ разъ воспользовался отсутствиемъ Рязанскаго князя, который в роятно въ то время быль отвлечень въ другую сторону, на юго-востокъ. Летописи, упоминая о главныхъ событіяхъ этой войны, по обыкновенію опускають подробности, и ничего не говорять о связи, которая существовала между событіями. Въ следующіе три года борьба повидимому затихла; можно только догадываться, что Олегъ собирался съ силами и ждалъ удобнаго случая къ мести.

12 августа 1399 г. совершилась битва на Ворсклѣ, безспорно имѣвшая важное значеніе для восточной Европы. Витовть не скоро могъ оправиться послѣ такого сильнаго пораженія, и Олегъ не преминулъ воспользоваться несчастіємъ врага. Дѣло опять началось по поводу Смоленска. Въ 1400 г. пришелъ Юрій Святославичъ къ тестю и со слезами началъ говорить ему: "прислали ко мнѣ Смоленскіе доброхоты съ извѣстіємъ, что многіе хотятъ меня видѣть на моей отчинѣ и дѣдинѣ. Сдѣлай милость, помоги мнѣ сѣсть на Великомъ княженіи Смоленскомъ". Олегъ опять не отказалъ ему въ помощи, и въ слѣдующемъ году отправился въ походъ съ тѣми же князьями Пронскими, Муромскимъ и Козельскимъ. Подошедши къ Смоленску, Олегъ послалъ сказатъ гражданамъ, что, если они не отворятъ ворота и не примутъ къ себѣ Юрія, то онъ намѣренъ стоять до тѣхъ поръ, пока не возметъ города, который предастъ отню и мечу. Въ городѣ происходила спльная распря: одип держали

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) П. С. Р. Л. VI. 129.

сторону Витовта, другіе хотели подчиниться прежнему князю. Последняя сторона пересилила, и въ августе месяце Смольняне отворили ворота. Юрій началь праздновать возвращеніе свое на отцовскій столь убійствомъ Витовтова нам'встника и приверженцевъ противной партін: а Олегъ между тёмъ вошель въ Литовскіе предёлы, и отсюда съ большою добычею отправился домой. Витовтъ въ ту же осень явился подъ Смоленскомъ, но потеривлъ решительную неудачу. Рязанскій князь спішиль пользоваться обстоятельствами, и продолжаль наступательное движение. На следующий годь онь отправиль сына Родослава на Брянскъ съ темъ, чтобы отнять этотъ городъ у Литовцевъ. Но счастіе опять изм'єнило ему и перешло на сторону противника. Витовтъ выслалъ на встръчу Рязанцамъ войско подъ начальствомъ искуснаго вождя Семена Лугвенія Ольгердовича, съ которымъ соединился Александръ Патрикіевичъ Стародубскій. Возл'в Любутска произошла упорная битва. Литовцы поб'вдили; самъ Родославъ попался въ плънъ, и былъ заключенъ въ темницу, гдъ томился цёлые три года. Олегъ только нёсколькими днями пережилъ эту потерю, и такимъ образомъ не успълъ довести борьбу съ Литвою до окончательныхъ результатовъ 28).

Посмотримъ теперь на отношенія Олега къ мелкимъ удёльнымъ князьямъ, которые сосъдили съ Рязанью. Почти во всъхъ внъшнихъ войнахъ, начиная со второй половины его княженія, неизм'янными союзниками Рязанцевъ являются князья Пронскіе, Козельскій и Муромскій. Въ 1372 г. умеръ въ Пронскі Владиміръ Дмитріевичъ. Послѣ него остались дѣти Иванъ и Өедоръ. Неизвѣстно, въ какомъ родств'є съ посл'єдними находился Пронскій князь Даніплъ, который быль однимъ изъ главныхъ героевъ Вожинской битвы. При этомъ нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что літопись, упоминая союзниковъ Олега, о Пронскихъ князьяхъ говорить во множественномъ числъ, о Козельскомъ и Муромскомъ въ единственномъ. Почти безъошибочно можно догадываться, что со смертию Владиміра Пронскій удёль раздробился и подвергся обычнымь усобицамъ; этимъ-то обстоятельствомъ и воспользовался Олегъ, чтобы подчинить своему вліянію младшую вётвь Рязанскихъ князей. На Куликовомъ полѣ мы не видали Пронской дружины; за то встрѣчаемъ ее въ походахъ Олега на Татаръ и на Литву; очевидно Московское вліяніе было выт'вснено Рязанскимъ, и Пронскіе князья признали себя подручниками Олега.

<sup>28)</sup> HHE. IV. 265, 269, 298, 299, 301, 302, 305.

Еще болье замьчательно то, что и другой родственный удьль, отдаленный Муромъ, въ концъ XIV в. обнаруживаетъ попытку тъснъе сблизнться съ Рязанью. Въ эпоху борьбы Димитрія съ Мамаемъ Муромцы помогають Москвитянамь; на Куликовомь поль они сражались подъ начальствомъ своего князя Андрея. Но въ 1385 г. неожиданно застаемъ ихъ во враждъ съ Москвою. Посылая Владиміра Андреевича на Олега, Димитрій въ то же время отправиль другую рать противъ Мурома <sup>29</sup>); ясно, что возстаніе Муромцевъ произошло въ связи съ нападеніемъ Олега на Коломну. Походъ Москвитянъ въ эту сторону, кажется, быль также неудаченъ, какъ и въ другую, потому что Муромскій князь послѣ того на ряду съ Пронскими является подручникомъ Олега. Извъстно, что въ 1391 г. Василій Дмитріевичъ вывезъ изъ Орды ярлыкъ на княжество Нижегородское, Городецъ, Мещеру, Тарусу и Муромъ. Последній, вопреки этому ярлыку, на ибкоторое время еще удержаль своихъ князей, и при жизни Олега не выходилъ изъ подъ его вліянія. Это видно изъ того, что въ 1401 г., Муромский князь опять участвоваль въ походъ Рязанцевъ на Литву. Такимъ образомъ Олегу удалось еще разъ соединить подъ однъми знаменами всъ отдъльныя дружины древняго Муромо-Рязанскаго княжества.

Изъ другихъ мелкихъ владътелей, зависимыхъ отъ Рязани, мы можемъ указать на потомковъ Михаила Черниговскаго, князей Елецкихъ и Козельскихъ. Титъ Козельскій помогаетъ Рязанцамъ подъ Шишевскимъ лѣсомъ. Сынъ Тита Иванъ женился на дочери Олега; онъ то вѣроятно и былъ потомъ его вѣрнымъ подручникомъ. Въ такія же отношенія къ нему стали Елецкіе князья, ближайшіе родственники Козельскихъ. Въ 1380 г. Елецкій князь вмѣстѣ съ другими водилъ свою дружину на помощь Димитрію Московскому; но послѣ неудачной войны Москвитянъ съ Рязанцами онъ подчиняется Олегу; такъ во время плаванія Митрополита Пимена въ Царьградъ Юрій Елецкій по повелѣнію Олега проводиль путешественниковъ до южныхъ Рязанскихъ границъ 30). Подчиняя себѣ сосѣднихъ Русскихъ

<sup>&</sup>lt;sup>29)</sup> Вълът. при этомъ стоить какое то непонятное выраженіе: "А иную рать послаль князь великій Димитрій Ивановичь на Муромъ на князя безиестіл"... Ник. IV. 157. Въ П. С. Р. Л. IV. 95. внизу замѣчено: "передъ симъ словомъ долженъ быть пропускъ". V. 242.

<sup>30)</sup> Отъ Тита Карачевскаго пошли князья Масальскіе, Козельскіе и Елецкіе. Въ літ. (Ник.) необходимо предположить ошибку въ одномъ изъ трехъ случаевъ, въ

князей, Олегъ не упускаль случая дёлать пріобрётенія на восток'є, въ области Мокши и Цны; н'єкоторыя волости онъ пріобрёль посредствомъ купли, наприм'єръ въ Мещер'є; а другія силою отняль у сос'єдней Мордвы и Татаръ <sup>31</sup>).

Обозрѣвши политическую дѣятельность Князя, насколько позволило состояние источниковъ, мы приходимъ къ слъдующимъ выводамъ. По необходимости подчиняясь игу, онъ по крайней мъръ съумѣлъ внушить Ханамъ уважение къ себѣ на столько, что они дорожили его союзомъ. Не вступая въ открытую борьбу съ Золотою Ордою, Князь мужественно защищаль свою землю отъ татарскихъ разбойниковъ, и не разъ напосилъ имъ чувствительное поражение. Лалье, онъ отбиль наступательное движение Москвы, и поддержаль на нѣкоторое время колеблющуюся самостоятельность Рязанскаго княжества. Это самая видная сторона его исторической дъятельности. Тотъ же характеръ, хотя и не столь важное значение имъли схватки Олега съ Литвою въ последние годы его жизни. Онъ не даромъ носилъ титулъ Великаго князя, потому что умълъ придать единство далеко разбросаннымъ частямъ древняго Муромо-Рязанскаго Княжества: умълъ держать въ повиновеніи младшихъ родичей, и, что особенно говорить въ его пользу, устраниль внутреннія усобицы; по крайней мъръ о нихъ не слышно во вторую половину его княженія.

Но кром'й этого внишняго значенія, княженіе Олега возбуждаєть интересъ историка другою стороною, гораздо мен'я изв'єстною и бол'є неуловимою для отдаленнаго потомства: его мирною домашнею д'ятельностію. Источники такъ скудны на этотъ счетъ, что мы должны довольствоваться только немногими отрывочными указаніями.

Наиболъ́е живую характеристику Рязанскаго княжества во времена Олега сообщаетъ намъ слъ́дующее мъ́сто изъ записокъ о путешествіи митрополита Пимена въ Царьградъ 1389 года: "Въ Свѣтлое Воскресеніе мы поѣхали (изъ Коломны) къ Рязани по рѣкъ́ Окъ́. У Перевитска привѣтствовалъ насъ епископъ Рязанскій Еремей Гре-

которыхъ приводится имя Елецкаго Киязя: Въ 1380 г. онъ названъ Өедоромъ; спустя десять лѣтъ, въ кожденіи Пимена является Юрій; а при нашествіи Тамерлана, черезъ шесть лѣтъ опять говорится о Өедоръ.

<sup>31)</sup> С. Г. Г. и Д. І. № 36.

чинъ; а когда мы приблизились къ городу Переяславлю, то выбхали къ намъ сыновья великаго князя Олега Ивановича Рязанскаго: потомъ встрътилъ насъ самъ великій князь съ дътьми и боярами; а возлѣ города ожидали со крестами (духовенство и народъ). Отслуживъ молебенъ въ соборномъ храмѣ, Митрополитъ отправился къ Великому князю на пиръ. Князь и епископъ Еремей угощали насъ очень часто. Когда же мы отправились отсюда, самъ Олегъ, его дъти и бояре проводили насъ съ великою честию и любовію.

"Поцъловавшись на прощаніи, мы поъхали далье; а онъ возвратился въ городъ, отпустивъ съ нами довольно значительную дружину и боярина Станислава, которому велълъ проводить насъ до ръки Дона съ большимъ береженіемъ отъ разбоевъ".

Изъ Переяславля Рязанскаго мы выбхали въ Оомино воскресенье; за нами везли на колесахъ три струга и одинъ насадъ. Въ четвергъ мы достигли ръки Дона и спустили на него суда. На второй день пришли къ (урочищу) Киръ-Михайловымъ, такъ называется одно мъсто, на которыхъ прежде былъ городъ. Здъсь простились съ нами епископы, архимандриты, игумны, священники, иноки и бояре Великаго князя Рязанскаго, и воротились во свояси. Мы же въ день святыхъ Мироносицъ съ митрополитомъ Пименомъ, Миханломъ епископомъ Смоленскимъ, Сергіемъ Спаскимъ архимандритомъ, съ протопопами, дъяконами, иноками и слугами съли на суда и поплыли внизъ по ръкъ Дону".

"Путешествіе сіе было печально и уныло; повсюду совершенная пустыня; не видно ни городовъ, ни селъ; тамъ, гдѣ прежде были красивые и цвѣтущіе города, теперь только пустыя и безлюдныя мѣста. Нигдѣ не видно человѣка; только дикія животныя: козы, лоси, волки, лисицы, выдры, медвѣди, бобры, и птицы: орлы, гуси, лебеди, журавли и пр. во множествѣ встрѣчаются въ этой пустынѣ".

"На второй день рѣчнаго плаванія миновали двѣ рѣки Мечу и Сосну; въ третій прошли Острую Луку, въ четвертый Кривой Боръ; въ шестой достигли устья Воронежа. На слѣдующее утро въ день св. чуд. Николая пришелъ къ намъ князь Юрій Елецкій съ своими боярами и большою свитою: Олегъ Ивановичъ Рязанскій послалъ къ нему вѣстника; онъ же исполниль его приказаніе, оказалъ намъ великую честь и очень насъ обрадовалъ. Оттуда приплыли къ Тихой Соснѣ; здѣсь увидали бѣлые каменные столбы, которые стоятъ рядомъ, и очень красиво подобно небольшимъ стогамъ возвышаются

надъ ръкою Сосною \*). Потомъ миновали ръки Червленый Яръ, Битюгъ и Хоперъ" и т. д. <sup>32</sup>).

Въ этомъ описанія, хотя объ Олегѣ Рязанскомъ говорится мимоходомъ; но его патріархальный образъ очень рельефно возвышается надъ всѣмъ окружающимъ. Онъ распоряжается какъ полновластный хозяинъ въ предѣлахъ своего княжества, окруженный дѣтьми и многочисленною дружиною; радушно угощаетъ почтенныхъ странниковъ; заботится объ ихъ удобствахъ и безопасности на всемъ пути по его владѣніямъ <sup>33</sup>).

Любя пиры и военную славу, Олегъ не быль изъ числа тъхъ безпечныхъ князей, которые большую часть правительственныхъ заботъ предоставляли намъстникамъ и слугамъ, и давали имъ въ обиду мирныхъ жителей. Объ этой дъятельности какъ внутренняго устроителя и усерднаго защитника красноръчивъе всего говоритъ любовь и глубокое уваженіе, которыя Рязанское населеніе сохранило къ памяти своего князя до самаго отдаленнаго потомства. Въ этомъ отношеніи онъ принадлежитъ къ тъмъ историческимъ личностямъ, которыя отражаютъ въ себъ характеристическія черты извъстной эпохи или извъстнаго народа, закрывая своею тънью и предшествен-

<sup>\*)</sup> Карам. (V. прим. 132) думаеть, не было ли это Татарское кладбище? Въ книгъ Бол. Черт. упоминается: "на Дону Донская Веспда, каменный столь и каменные суди" только ниже устья Быстрой Сосны, а не Тихой.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Ник. IV. 159—161.

<sup>33)</sup> Воспоминаніе о гостепріимствѣ и пирахъ Олега повидимому долго сохраналось въ народной памяти. Вотъ какъ разсказываетъ преданіе объ угощеніи, которое онь задалъ Татарскимъ посламъ:

<sup>&</sup>quot;И покрыли тоть великій дубовий столь Скатертьми браными,
И ставили на ту на скатереть браную
Мису великую изъ чистаго серебра, озолочену;
А въ той де мись озолоченой въ наливь по украй Кашица сарочинская
Со свъжею рыбою стерляжиной отъ Оки ръки;
А та де рыба стерляжина великая
Самимъ боярствомъ ловлена".

Чт. О. И. и Д. № 9. Опыть прост. словот. Макарова. "Взято изъ рукописи 1760 г., принадлежавшей Ряз. помѣщику села Глубокаго Д. С. Мееру; а послѣ А. Д. Балашеву". (Къ сожальню рукопись до сихъ поръ остается въ неизвъстности).

никовъ и преемниковъ. Дъйствительно, лицо Олега вполнъ типично; въ немъ ярко обозначились главныя стороны рязанскаго характера, эта смъсь упрямства и безпокойной энергіп съ эгоистическою натурою—качества, которыя у Олега смягчались многими талантами, гибкостью ума, и стремленіями, нелишенными нъкоторой величавости.

Весь періодъ самостоятельнаго княжества для Рязанцевъ сосредоточился въ одномъ Олегѣ; болѣе они не помнятъ ни одного князя. Съ этимъ именемъ связана большая часть остатковъ старины, разбросанныхъ по долинѣ средней Оки, и большая часть народныхъ преданій. На общирную строительную дѣятельность Олега указываютъ имена многихъ городовъ, которые являются въ договорныхъ граматахъ съ конца XIV в. и о которыхъ до того времени не было слышно. Самое живое воспоминаніе о немъ встрѣчается въ древнемъ Перенславлѣ (губ. гор. Рязань) и его окрестностяхъ. Этотъ городъ, украшенный постройками храмовъ, княжескихъ и боярскихъ палатъ, съ его времени окончательно сдѣдался столицею княжества.

Возвысивъ Рязанцевъ въ собственныхъ глазахъ и во мнѣніи сосѣдей постоянною готовностію къ энергической борьбѣ, Олегъ много заботился о безопасности своихъ подданныхъ; недостатокъ естественныхъ границъ и укрѣпленій на юговостокѣ онъ старался восполнить бдительностію сторожевыхъ ратниковъ, разставленныхъ по разнымъ притонамъ въ степяхъ <sup>34</sup>). Безспорно полустолѣтнее княженіе Олега было самымъ славнымъ и самымъ счастливымъ сравнительно съ предъидущими и послѣдующими княженіями, не смотря на тяжкія бѣдствія, которыя не рѣдко посѣщали Рязанскій край при его жизни. Народъ заплатилъ ему за это любовью и преданностію.

На Олегѣ очень ясно отразились современныя ему княжескія стремленія къ собиранію волостей. Видя, какъ два главные центра, въ сѣверовосточной и югозападной Россіи, притягиваютъ къ себѣ сосѣднія волости, онъ хочетъ уничтожить эту силу тяготѣнія и стремится инстинктивно создать третій пунктъ на берегахъ Оки, около котораго могли бы сгрупироваться юговосточные удѣлы. Но послѣдующія событія подтвердили извѣстную истину, что отдѣльная личность, какъ бы она ни была высоко поставлена, не можетъ создать что нибудь крѣпкое, живучее тамъ, гдѣ не достаетъ твердой псторической почвы. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы дѣло Олега

<sup>34) &</sup>quot;А досмотръ Князя Олега на тѣ на поры зоркимъ небувъ", ibid № I. изъкакой то Рязанской руковиси. 9\*

кончилось вмёстё съ его жизнію и не оставило замётныхъ слёдовъ въ исторіи. Безъ этой личности Рязанское княжество едва ли могло бы существовать долёе XIV столётія и пережить всё великіе удёлы, даже и при помощи родственныхъ связей съ Московскими князьями.

Вотъ имена Олеговыхъ бояръ и слугъ, которыя сохранены источниками. Изъ лътописей намъ извъстны Епифанъ Кореевъ, который искусно вель переговоры Олега съ Мамаемъ и Ягайломъ, и бояринъ Станиславъ, который съ Рязанскою дружиною сопровождалъ Митрополита Пимена къ берегамъ Дона. Въ граматахъ, жалованныхъ духовенству, упоминаются: Иванъ Мирославичь, зять Олега; Софоній Алтыкулачевичь, Семень Өедоровичь, Никита Андреевичь, Тимошъ Александровичь, дядько Монасвя, окольничій Юрій; стольники Александръ Глебовичъ и Глебъ Васильевичъ Логвинъ; чашники Юрій и Григорій Яковлевичи; Семенъ Никитичь съ братьею, Павелъ Соробичь, ключникъ Лукьянъ, староста Габой и Василій Ломовъ 33). Между ними внимание наше останавливаютъ первыя два имени. Софоній Атыкулачевичь своимь отечествомь обнаруживаеть восточное происхожденіе. А Иванъ Мирославичь быль тотъ самый татарскій мурза Салахмиръ, потомокъ ординскихъ владътелей, который въ 1371 г. прибыль изъ Золотой Орды къ Олегу Ивановичу съ татарскою дружиною и оказаль ему помощь въ борьбъ съ Димитріемъ Московскимъ и Владиміромъ Пронскимъ. Онъ вступилъ въ службу Рязанскаго князя и принялъ крещеніе подъ именемъ Іоанна. Олегъ полюбиль его, и оказываль ему большой почеть и явное предпочтение передъ другими боярами; такъ онъ выдалъ за него сестру свою Анастасію и пожаловаль ему во владініе вотчины: Верхдеревь, Веневу, Растовецъ, Веркошу, Михайлово поле и Безпуцкій станъ. О значеніи Салахмира при двор'в Рязанскаго князя можно судить по следующему выраженію, которое встречается въ жалованныхъ граматахъ Олега: "ноговоря съ зятемъ своимъ съ Иваномъ Мирославичемъ" 36). Изъ Олеговыхъ бояръ еще извъстенъ намъ Семенъ Өедоровичь, прозваніемъ Кобыла Вислой, который выёхаль изъ

<sup>35)</sup> Акты Ист. І. №№ 2 и 13, и Ряз. Дост.

<sup>36)</sup> Родосл. дворянъ Вердеровскихъ. Арх. Ряз. Двор. Деп. Собр. Сынъ Ивапа Мирославича Григорій играль роль главнаго сов'ятника при двор'я Олегова внука Ивана Өедоровича; о немъ также встр'ячается выраженіе: "поговоря съ дядею своимъ съ Григорьемъ съ Ивановичемъ". Отъ Салахмира пошли многіе дворянскіе роды между прочимъ Вер(х)деровскіе и Апраксины.

Литвы сначала въ Москву къ Василію Димитріевичу, а потомъ перешелъ въ Рязань къ Олегу Ивановичу <sup>37</sup>).

Верстахъ въ 15-ти отъ губернскаго города Рязани, на лѣвомъ берегу Оки, при впаденіи въ нее Солотчи, стоитъ Солотчинскій монастырь. Мѣстоположеніе обители со стороны Оки довольно живонисно и оригинально. Если вы переѣдете широкую въ этомъ мѣстѣ долину рѣки и по другому берегу направите свой путь къ губернскому городу, то, осматриваясь назадъ, долго еще будете любоваться бѣлою оградою и башенками монастыря, которыя по мѣрѣ вашего удаленія будутъ все болѣе и болѣе закутываться въ темную лѣсную зелень, пока совсѣмъ нескроются изъ вида.

Вотъ что сообщають монастырскія записки объ основаніи этой обители. Случилось князю Олегу вмёстё съ супругою Ефросиньею быть на берегу Солотчи въ одномъ глухомъ и уединенномъ мъстъ. Здёсь они встрётили двухъ отшельниковъ, Василія и Ефимія, которые пришли сюда неизвъстно откуда. Эта встръча навела князя на мысль построить монастырь при усть в ржи. Основание обители совершилось въ 1390 г. Щедро надъленная помъстьями отъ Олега и его преемниковъ, она заняла вскоръ первое мъсто между Рязанскими монастырями по своему богатству и знаменитости. Говорять, что князь тогда же приняль на себя званіе инока сь именемь Іоны, не оставляя впрочемъ своего свътскаго сана, -примъръ не единственный въ этомъ родъ. Передъ концемъ жизни Олегъ посхимился и назвался Іоакимомъ. Онъ скончался въ 1402 г. 5 іюня. Такъ какъ смерть его случилась вскоръ послъ пораженія подъ Любутскомъ, то можно съ достовърностію предположить тъсную связь между этими двумя событіями. Старецъ Олегъ, удрученный болізнями (противъ обыкновенія онъ не принядъ дичнаго участія въ последнемъ походъ), не выдержаль сильнаго потрясенія, когда узналь бъдственную участь войска п сына, когда увидалъ потерянными плоды своихъ многольтнихъ усилій. Тэло князя было положено въ каменномъ гробъ и погребено въ Покровскомъ храмъ Солотчинской обители.

Княгиня Ефросинія 38), оставивъ свётъ, постриглась подъ име-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Родоси, дворянъ Сунбуловыхъ Ibid. Отъ Семена Оедоровича Кобылы Вислаго пошли: Сунбуловы, Бахтеяровы, Сидоровы, Чулковы, Ивашкины и пр.

<sup>38)</sup> Слава Олега отразилась на Ефросиніи. Вспоминая о любимомъ князі, народъ останавливается надъ образомъ его супруги, и украшаетъ его по своему: так-ь

немъ Евираксіи въ Зачатейскомъ монастырѣ, который находился верстахъ въ трехъ отъ Солотчинскаго. Она скончалась три года спустя, и была погребена въ томъ же Покровскомъ храмѣ подлѣ своего супруга.

напримъръ, по словамъ одного преданія кичка Евфросиніи "тоя цими була, ще и щету на туе на циму кики дознано ни било". (Чт. О. И. и Д. № 3. Замътки Макарова). По преданію она била дочь какого то татарскаго князя.

Песчаный грунтъ Покровскаго храма въ поздивити времена осыпался подътору. Храмъ въ 1769 г. разобрали, а въ концѣ прошлаго столѣтія въ сосѣдней монастырской церкви Рождества Богородицы устроили повую княжескую гробницу. На днѣ этой гробницы въ настоящее время показываютъ черенъ и нѣсколько костей, какъ останки Олега и Ефросиніи; кромѣ того здѣсь находится кольчуга, также подъ именемъ Олеговой, имѣющая видъ рубашки и сдѣланная изъ мелкихъ желѣзныхъ колецъ прекрасной работы. Кости и кольчуга составляютъ предметъ особеннаго благоговѣнія для окрестныхъ поселянъ; князя и княгиню они почитаютъ святыми, и больные нерѣдко надѣваютъ на себя княжескую кольчугу, надѣясь получить исцѣленіе.

## ГЛАВА У.

## Послѣдняя эпоха самостоятельности.

1402-1520.

Өедорг Ольгович. Договорь съ Василіемъ Московскимъ. Последняя усобица между Рязанью и Пронскомъ. Иванъ Өедоровичъ. Подчиненіе Витовту. Отношенія къ Василію Темному. Московское господство. Василій Ивановичъ и его супруга Анна. Присоединеніе Пронскаго удёла къ Рязанскому. Иванъ Васильевичъ. Договоры съ Иваномъ III и братомъ Өедоромъ. Последній отказываетъ свой удёлъ Великому князю Московскому. Великая княгиня Рязанская Агриппина. Татарскіе набёги. Иванъ Ивановичъ, последній князь Рязанскій. Борьба боярскихъ партій. Плёнъ Ивана Ивановича и окончательное присоединеніе Рязанскаго княжества къ Москвѣ. Нападеніе Магметъ Гирея и бътство княза Ивана въ Литву. Розмскное дёло. Последнія въсти о Рязанскомъ князь.

Дальнъйшая исторія Рязани представляєть только постепенный переходь къ окончательному соединенію съ Москвою; отклоненія оть этого пути были очень незначительны. Между преемниками Олега нъть ни одного князя, надъ которымъ историкъ чогъ бы съ участіемъ остановить свое вниманіе. Ихъ имена сливаются вмъстъ и не оставляють послѣ себя никакихъ цѣльныхъ образовъ. Въ этомъ отношеніи потомковъ Олега можно сравнить съ его предшественниками, которые наполнили собою первую половину XIV в.; разница въ томъ, что на послѣднихъ лежитъ печать жосткаго и безпокойнаго характера, между тѣмъ какъ первые напротивъ отличаются мягкостію, несвойственною ихъ предкамъ, и замѣтнымъ недостаткомъ энергіи.

Любутское пораженіе очевидно повлекло за собою важныя слёдствія: вліяніе, которое пріобрѣли Рязанцы на нѣкоторыя Сѣверскія княжества, и соперничество съ Литвою уничтожились однимъ ударомъ. Вмѣстѣ со смертію Олега рушилось и единство Рязанскихъ удѣловъ; въ Муромѣ уже сидѣли намѣстники В. князя Московскаго; а Пронскъ возобновилъ старую вражду съ Рязанью. Пронскимъ княземъ въ то время былъ Иванъ Владиміровичъ; онъ послѣ отца вѣроятно остался еще очень молодъ и долженъ былъ раздѣлить наслѣдіе съ своими родственниками; но потомъ усиѣлъ сосредоточитъ въ своихъ рукахъ Пронскій удѣлъ, и по смерти Олега уничтожилъ свою зависимость отъ В. князя Рязанскаго.

Олегъ оставилъ двухъ сыновей Өедора и Родослава. Интересно было бы знать, какимъ образомъ онъ раздёлилъ или предполагалъ раздёлить между ними свое княжество; но Родославъ сидёлъ въ тяжкомъ плену, и потому Өедоръ Ольговичъ наследовалъ весь Рязанскій удёль. Первымь его дёломь было отправиться въ Орду къ Хану Шалибеку съ дарами и съ извъстіемъ о смерти отца. Царь пожаловаль его. даль ему ярлыкь на отчину и дедину и отпустиль на Великое княженіе Рязанское. Обезопасивши себя съ этой стороны, Өедоръ посившилъ опредълить свои отношенія къ Москвв. Замвтимъ при этомъ, что родственный союзъ Рязанскаго князя съ потомками Калиты быль подкрыплень за два года передъ тымь бракомъ Өедоровой дочери съ Иваномъ, сыномъ Владиміра Храбраго. Вотъ содержаніе договора, который въ томъ же 1402 г. быль заключень между Великимъ княземъ Василіемъ Дмитріевичемъ, его дядею Владиміромъ Андреевичемъ, братьями Юріемъ, Андреемъ и Петромъ съ одной стороны и Өедоромъ Ольговичемъ съ другой <sup>1</sup>).

Во первых, В. князь Рязанскій должень им'єть себ'є Василія Дмитріевича старшимь братомь, Владиміра Андреевича и Юрія Дмитріевича равными братьями, Андрея и Петра младшими. Онь обязывается быть за одно съ Московскимь княземь, не приставать къ Татарамь; можеть посылать оть себя въ Орду посла (киличея) съ дарами и честить также у себя Татарскаго посла; но только должень давать знать о томь и другомъ въ Москву; а въ случа разлада съ Ордою д'єйствовать по дум'є съ В. княземъ Московскимъ. Границы между княжествами остаются почти т'єже, которыя обозначены въ договорной грамат'є 1381 г.; только н'єкоторыя Мещерскія м'єста, купленныя Олегомъ, отходять къ Москв'є. Во внутреннія д'єла Рязанскаго княжества Василій Дмитріевичъ и его братья даютъ об'єщаніе не вступаться. Зам'єчательны т'є слова граматы, которыми опред'єляются отношенія Федора Ольговича къ князю Пронскому.

<sup>1)</sup> С. Г. Г. и Д. № 36.

"А со княземъ съ Великимъ съ Иваномъ Володимеровичемъ взяти любовь по давнымъ грамотамъ. А если учинится между васъ какая обида, то вамъ послать своихъ бояръ, чтобы разсудили дёло; а въ чемъ не сойдутся, пусть третій имъ будеть Митрополить; кого Митрополить обвинить, тоть должень отдать обидное, а если не отдастъ, то я Великій князь Василій Дмитріевичь заставлю его исправиться". Далбе, съ князьями Новосильскимъ и Тарусскими Өедоръ Ольговичъ долженъ помириться также по давнымъ граматамъ и жить съ ними безъ обиды, "потому что тъ князья со мною одинъ человъкъ". Если произойдетъ у Разанскаго князя съ ними споръ за границы, то пусть съфзжаются съ обфихъ сторонъ бояре и рфшають дёло; а третьяго избирають себё, кого имъ угодно. Въ случай непокорности приговору, Московскій князь опять принимаеть на себя его исполнение. Объ договаривающияся стороны обязываются возвратить илфиниковъ, начиная со времени Скорнищевской битвы. Съ Витовтомъ Өедоръ Ольговичъ можетъ мириться не иначе какъ но дум'й съ Василіемъ Дмитріевичемъ.—Условія договора въ главныхъ чертахъ похожи на тѣ, которыя мы встрѣтили въ договорной грамать Олега съ Димитріемъ; но подробности и самый тонъ граматы, не смотря на обычныя формы, бросають на Рязанцевъ большую тънь зависимости отъ Москвы.

Война съ Витовтомъ, кажется, прекратилась спустя года три, потому что около этого времени былъ выкупленъ изъ плѣна Родославъ Ольговичъ за 3,000 рублей. Этотъ несчастный князь послѣ своего освобожденія жилъ не болѣе двухъ лѣтъ;—онъ былъ послѣдній изъ потомковъ Ярослава Святославича, который извѣстенъ въ исторіп подъ языческимъ именемъ.

1408 годъ ознаменованъ последнею сильною усобицею между князьями Рязанскимъ и Пронскимъ. Въ этомъ году Иванъ Владиміровичъ воротился въ свой удёлъ изъ Орды отъ Царя Булата съ пожалованіемъ и съ честію въ сопровожденіи ханскаго посла. Спустя нёсколько мёсяцевъ, онъ съ Татарскою помощью неожиданно напаль на Өедора Ольговича. Өедоръ бёжалъ за Оку; а соперникъ его сёлъ на обоихъ княженіяхъ. Василій Дмитріевичъ остался вёренъ заключенному недавно договору, и послалъ на помощь своему зятю воеводъ Коломенскаго Игнатія Семеновича Жеребцова и Муромскаго Семена Жирославича. На рёкъ Смядвъ воеводы Великаго князя потериъли сильное пораженіе отъ Ивана Володиміровича; Же-

ребцовъ былъ убитъ со многими товарищами, а Семенъ Жирославичъ попался въ плънъ. Не смотря на удачу, Пронскій князь не посмълъ однако продолжать борьбу съ Василіемъ, и при его посредничествъ соперники въ томъ же году заключили миръ <sup>2</sup>).

Неизвъстно, до котораго года княжилъ Өедоръ Ольговичъ. Источники упоминаютъ о немъ еще два раза; во-первыхъ въ 1409 г. по поводу возвращенія Митрополита Фотія изъ Царьграда въ Москву; потомъ въ 1423 г. по поводу поставленія Сергія Азакова на Рязанское епископство. Надобно полагать, что онъ скончался, спустя года три или четыре, т. е. около 1427 г. Преемникомъ Өедора быль сынъ его Иванъ <sup>3</sup>).

Послѣ Василія I началась долговременная усобица въ потомствѣ Лимитрія Донскаго. Новидимому ничто не могло болже благопріятствовать другимъ князьямъ въ томъ, чтобы возвратить утраченную самостоятельность. Но такова сила историческаго процесса: уже тотчасъ послъ смерти Олега ясно обозначилось, что Рязань не можеть существовать въ видь отдельнаго самостоятельнаго пункта, около котораго могли бы собраться юговосточные удёлы. Она была слишкомъ слаба для этого и необходимо долженствовала примкнуть къ той или другой половинъ Руси. Исторія Рязани въ XIV и XV вв. представляеть замічательную аналогію съ исторією Твери. Здібсь вторую половину XIV в. также наполняеть видная личность Михаила Александровича, выступающая съ такими же стремленіями, какъ Олегъ Рязанскій; посл'в его смерти видимъ т'в же усобицы между Тверью и Кашиномъ, какъ между Рязанью и Пронскомъ, то же колебаніе между Москвою и Литвою. Когда на время ослабла сила притяженія со стороны Москвы, оба княжества примкнули къ Литвъ, гдъ еще властвовалъ грозный Витовтъ. Около 1427 г. Иванъ Өедоровичь заключиль съ нимъ следующий договоръ 4):

"Господину Господарю моему В. князю Витовту я Иванъ Өедоровичъ В. князь Рязанскій добиль челомъ, отдался ему на службу, и Господарь мой князь великій Витовтъ принялъ меня князя великаго Ивана Өедоровича на службу: мнѣ служить ему безхитростно, быть съ нимъ за одно на всякого; съ къмъ онъ миренъ, съ тъмъ и я

<sup>2) &</sup>quot;Сидёли многіє кпязья съ Прони на Рязани, а послёдній быль на Рязани Князь Ивапъ Володиміровичь Пронскій". Времен. № 10. Родосл. 33.

<sup>3)</sup> Ник. IV. 306. V. 8, 12, 14, 15. П. С. Р. Л. VI. 135. Раз. Дост.

<sup>4)</sup> AKTH Apx. I. №№ 25, 26.

миренъ; а съ къмъ онъ не миренъ, съ тъмъ и я не миренъ. А В. князю: Витовту оборонять меня отъ всякого, а безъ воли князи Великаго миж ни съ къмъ не мириться и никому не помогать. А если будеть отъ кого притъснение (налога) внуку его В. князю Василію Васильевичу, и если велить мнѣ князь великій Витовть, то я буду пособлять ему на всякого и жить съ В. княземъ Васильемъ Васильевичемъ по старинъ. А если будетъ В. князю Витовту съ внукомъ его какое нелюбье или съ дядьями его или съ братьями, то мнъ пособлять своему Господарю на нихъ безъ хитрости. А В. князю Витовту въ вотчину мою не вступаться ни въ землю, нп въ воду по рубежъ Рязанской земли моей Переяславской вотчины съ уступкою (Литвѣ) Тулы 5), Берестья, Ретани, Дорожена и Заколотена Гордевскаго. А судъ и исправу давать мнв ему во всёхъ двлахъ чисто, безъ переводу; събхався съ судьями В. князя Витовта и поцёловавъ крестъ, пусть судьи мои рёшають безъ всякой хитрости, по правдъ; а если въ чемъ не сойдутся, то пусть идутъ къ В. князю Витовту, и кого В. князь обвинить, тоть п заплатить". Вмёстё съ Рязанскимъ княземъ поддался Витовту и Пронскій Иванъ Владиміровичъ; его договорная грамата написана почти теми же словами.

Въ 1430 г. мы находимъ Ивана Федоровича въ числѣ знатныхъ гостей, которыхъ угощалъ Витовтъ великолѣиными пирами. Спусти нѣсколько мѣсяцевъ Литовскій князь скончался; въ Литвѣ начались смуты и усобицы; а вмѣстѣ съ тѣмъ окончилась кратковременная зависимость отъ нея Рязанцевъ; но только для того, чтобы возобновились ихъ прежнія отношенія къ Москвѣ, хотя и здѣсь въ тоже время открылась борьба между Василіемъ Васильевичемъ и Юріемъ Галицкимъ. Иванъ Федоровичъ сначала цѣловалъ крестъ Василію и посылаль свою дружину вмѣстѣ съ Москвитянами воевать волости Юрія 6). Но когда Юрій одолѣлъ племянника и сѣлъ на Московскій столъ, Иванъ Федоровичъ перешелъ на его сторону и заключилъ съ

<sup>5)</sup> Въ договоръ мемду Олегомъ и Димитріемъ Тула поставлена въ какое то исключительное положеніе; и тотъ и другой князь по видимому отъ нея отказываются. "Тула какъ было при царицъ при Тайдулъ, и коли ея Баскаци въдали"... Но судя по договору Ивана Оед. съ Витовтомъ, она считалась за Рязанью. Въроятно Олегъ, вопреки условіямъ 1381 г., присоединилъ ее въ послъдствіи къ своему княжеству.

 $<sup>^6</sup>$ ) Объ этомъ обстоятельствѣ упоминается въ Догов. гр. Юрія Дмитр. съ Иваномъ  $\Theta$ ед. І. № 48.

нимъ договоръ 7) Юрій объщаеть имъть Ивана Өедоровича себъ илемянникомъ, сыновья его Василій Косой равнымъ братомъ, а Димитрій Шемяка и Димитрій Красный старшимъ. Рязанскій князь обязывается сложить съ себя цълование къ Василию Васильевичу и быть противъ него и противъ другихъ недруговъ за одно съ Юріемъ. Отношенія князей и границы Княжествъ определяются почти такими же условіями, какъ въ 1402 г. Противъ прежнихъ грамать замъчательно слъдующее прибавление: "А гдъ ты князь Великий всядешь на конь противъ своего недруга, и мив князю Великому Ивану самому пойти съ тобою безъ ослушанія; а тдъ пошлешь своихъ воеводъ, и мив своихъ воеводъ послати съ твоими воеводами". Тула и Берестій, уступленные Витовту, теперь опять причисляются къ Рязани. Изъ той же граматы узнаемъ, что князья Рязанскій и Пронскій незадолго передъ тімь временемь окончательно помирились и вийстй подчиняются Московскому, а третейскимъ судьею опять признаютъ митрополита; самый договоръ Иванъ Өедоровичь заключаеть вмёсть оть себя и оть Пронскаго князя сь его братьями.

Этотъ договоръ, какъ надобно полагать, быль заключень въ 1434 г., т. е. послъ втораго занятія Москвы Галицкимъ княземъ. Но въ томъ же году Юрій скончался и Василій Васильевичъ воротился въ Москву. Для Рязани это было все равно: перемѣнялось только лицо, а отношенія къ В. князю Московскому остались тѣже самыя. Вообще незамѣтно, чтобы Рязанцы принимали дѣятельное участіе въ борьбъ Василія Темнаго съ Димитріемъ Шемякою.

Въ 1447 г., когда Василій окончательно утвердился на Московскомъ столь, посльдоваль новый договорь съ Рязанскимъ княземъ 8). Иванъ Оедоровнчъ признаетъ Василія старшимъ братомъ, Ивана Андреевича Можайскаго равнымъ; а Михаила Андреевича и Василія Ярославича Боровскаго младшими. Далье опять повторяются почти тьже условія, какія и въ предыдущихъ граматахъ. Замьтимъ только прибавленіе касательно Литовскихъ отношеній: "А всхочеть съ тобою князь Великій Литовскій любви, и тобъ съ нимъ взяти любовь со мною по думъ; а писати ти съ нимъ въ докончательную грамату, что есь со мною съ Великимъ княземъ съ Васильемъ Васильевичемъ одинъ человъкъ... А пойдеть на тебя Князь великій Литовскій и

<sup>7)</sup> С. Г. Г. и Д. І. № 48.

<sup>8) № 65.</sup> 

мнъ князю Великому Василью пойти самому тебя боронити; а пошлеть на тебя своихъ воеводъ, и мив послати своихъ воеводъ тебя боронити". Дополненіемъ къ последней стать в могуть служить следующія слова изъ договора, который, спустя два года, Василій Васильевичъ заключилъ съ Казимиромъ Литовскимъ 9): "А братъ мой молодшій, князь Великій Иванъ Өедоровичъ Рязанскій со мною съ Великимъ княземъ Васильемъ въ любви, и тобъ Королю его не обидъти; а въ чомъ тобъ, брату моему, Королю и Великому книзю Казимиру Князь великій Иванъ Өедоровичь сгрубить, и тоб'в Королю и В. князю мене обослати о томъ: и мнъ его всчунути (уговорить) и ему ся къ тобъ исправити, а не исправить ся къ тобъ, моему брату, Рязанскій, и тоб'я Королю Рязанскаго показнити, а мн'я ся въ него не вступати. А всхочеть ли брать мой молодшій, Князь великій Иванъ Өедоровичь служити тобъ, моему брату, Королю п Великому князю: и мий В. князю Василью про то на него не гийваться, ни мстити ему". Здась Московскій князь, вопреки условіямъ 1447 г., отказывается помогать Рязанцамъ противъ Литвы; за то Рязанскому князю предоставлено болбе свободы нежели прежде; онъ по собственному выбору можетъ примкнуть къ Литвъ или Москвъ.

Но это была только дипломатическая уловка со стороны Московскаго правительства; а на дёлё оно уже могло быть спокойно на счеть Литовскаго соперничества. По крайней мъръ послъ Витовта со стороны Рязани почти не видно колебанія между тою и другою зависимостію до временъ Василія III. Мало того, если мы не можемъ указать на значительным войны, за то мелкая вражда на границахъ время отъ времени могла породить довольно сильныя неудовольствія между Рязанью и Литвою. Въ этомъ отношении отъ XV ст. сохранился очень интересный документь, извъстный подъ именемъ: "Посольство до Великаго князя Рязанскаго зъ Вильны Васильемъ Хребтовичемъ". Въ 1456 г. прибылъ въ Переяславль къ Ивану Өедоровичу посолъ изъ Литвы Василій Хребтовичъ и подалъ ему грамату отъ Казимира IV. Въ этой граматъ Казимиръ жалуется Рязанскому князю на его подданныхъ, которые въ ту весну наканунъ Николина дня внезапно пришли подъ городъ Мценскъ, выжгли его, повоевали окрестности и увели много плънниковъ. И прежде не ръдко были обиды Литовскимъ украиннымъ людямъ отъ Рязанскихъ; а теперь последніе, недовольствуясь воровствомь и грабежомь, поднимають

<sup>9)</sup> Акты Зап. Рос. І. № 50.

открытную войну. Король требуетъ, чтобы Рязанцы возвратили плѣнниковъ и пограбленное имущество; чтобы они въ Литовской землѣ звѣрей и бобровъ не били, пчелъ не драли и рыбы не ловили <sup>10</sup>).

10) Акты Зап. Рос. I, № 58. Приводимъ здёсь эту интересную грамату вполнё: "Гюль 9. д. индиктъ 4".

"Казимирь, король Польскій и великій князь Литовскій всказаль: Издавна предкове наши зъ вашими предки были въ любьви и въ докончаньи, а и мы со отцемъ твоимъ были потому жъ какъ и предкове наши; а земли наши украинные межи собою въ упокои были, а обиднымъ дёломъ судъ и право было на обё сторонё.

Казимиръ, король и великій князь (всказаль): Тыми, пакъ, разы пріёхаль въ намъ намъстникъ нашъ Мценскій и Любуцкій, князь Дмитрей Путятичъ, и повъдаль намъ, ижъ твоё люди зъ твоее земли пришодши безвъстьно, сей весны, канунъ Николина дня, войною, подъ городъ нашъ Мценскъ, мъсто выжыгли, села повоевали и многіи шкоды починили, и люди головами въ полонъ повели.

Казимиръ, король и великій князь всказаль: А и передъ тымъ, намъ многіи жалобы прихаживали отъ украиньниковъ нашихъ, ижъ имъ кривды и шкоды великія дѣются зъ твоее земли, отъ твоихъ людей, въ татьбахъ и въ забоѣхъ и въ грабежахъ; а имиѣ пакъ нетолько татьбою, але явно воюютъ, и головами въ полонъ ведуть, и мѣста и села жъгуть.

Казимиръ, король и великій князь (всказаль): Прото наиоминаемъ тебе: съ твоимъ ли вѣдомомъ то будутъ люди твои вчинили, аль не съ твоимъ, абы еси о томъ
довѣдался; если будутъ, безъ твоего вѣдома, люди твои то вчинили, и ты бы еси
велѣлъ то намъ оправити. А што люди наши головами въ полонъ побраны, тыхъ
бы еси велѣлъ поотпускати, а животы и статкы велѣлъ бы еси поотдавать; а тыхъ
людей, которыи будутъ то чынили, велѣлъ бы еси сказънить, абы впередъ того не
было. А если намъ того невелишъ оправити, и полону, что побрано животовъ и
статковъ, невелишь поотдавать, будь тобѣ вѣдомо, ижъ мы за свое далѣй не будемъ териѣть.

Казимирь, король и великій князь (всказаль): А которые бы шкоды и кривды дёлалися твоимъ людемъ отъ нашихъ людей, зъ нашое земли, и ты бы насъ обсылаль, обыхмо приказывали нашимъ намъстникомъ тымъ дёломъ обиднымъ управу давати, на об'є стороне, абы правми не гибли, а виноватым кажьнены были; и тако было безвёстьно и безъ отказу, войны непускати, и огнемъ нежечи, и головъ въ полонъ не вести.

Казимиръ, король и великій князь (всказаль): Такожъ повёдаль нашъ князь Дмитрей Путятичь, штожь люди твои, зъ твоее земьли.

Казиміръ, король и великій князь (всказаль): Такожъ повёдаль намъ князь Дмитрій Путятичъ, штожъ люди твои, зъ твоее земьли, въ нашой земли звёръ бьютъ, а пьчолы деруть, а по рекамъ бобры и рыби ловять, гдё издавна имъ входогь небывало, и иные многіе шкоды дёлають: и ты бы людемъ своимъ приказаль

Результаты этого посольства намъ неизвѣстны. Изъ граматы видно, что обиды между пограничными жителями были взаимныя. Да и не возможно было ихъ избѣжать при неразвитости общества и отсутствіи точнаго опредѣленія границъ. Подобныя пересылки Русскихъ князей съ Литовскимъ правительствомъ по поводу безпорядковъ на границахъ были дѣломъ довольно обыкновеннымъ въ тѣ времена, п, кажется, не вели ни къ какимъ серьезнымъ результатамъ 11).

Княженіе свое Иванъ Өедоровичъ заключилъ весьма важнымъ фактомъ. Въ 1456 г. онъ скончался, вскоръ послъ своей супруги, чернецомъ Іоною, завъщавъ Василію Темному на соблюденіе Рязанское княжество вмъстъ съ осьмильтнимъ сыномъ Василіемъ, въроятно до его совершеннольтія. Великій князь взялъ мальчика и его сестру Өеодосію къ себъ въ Москву, а въ Рязанскіе города и волости послалъ своихъ намъстниковъ 12).

Самостоятельность Рязанскаго княжества повидимому прекратилась. Можно было ожидать, что собиратели Руси воспользуются удобнымъ случаемъ, чтобы навсегда покончить съ сосёднимъ удёломъ. Но прошло восемь лётъ послё смерти Ивана Өедоровича, и, вопреки подобнымъ ожиданіямъ, Великій князь Иванъ III и мать его Марія отпускаютъ Василія Ивановича на его отчину, на великое княженіе Рязанское. Зимою того же года Василій пріёхалъ въ Москву и взялъ за себя княжну Анну Васильевну, меньшую сестру Ивана III. Бракъ совершился 28 января въ соборной церкви Успенія Богородицы; а на память Трехъ Святителей молодые отправились въ Рязань 13).

Вопросъ, почему Иванъ III не воспользовался случаемъ присоединить къ Москвъ Рязанское княжество, за отсутствиемъ прямыхъ указаній въ источникахъ, мы можемъ объяснять только гадательнымъ образомъ. А именно, съ возвращениемъ своего князя Рязань

а жыбы въ нашой земьли звъру небили, а пьчолъ недрали, а по ръкамъ бобровъ не били и рыбъ неловили, гдъ издавна имъ входовъ небывало; бо ми въ твою отчизну, и земьли и въ воды, не велимъ вступатися, гдъ кому изъдавна вступа не било". Изъ Литов. Метрики.

<sup>11)</sup> См. пересылки Москов, правительства съ Литов. о томъ же предметѣ. Акты
Вапад. Рос. И. №№ 74, 143, 169 и пр.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) HME. V. 283, 384.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Ник. VI. Чт. О. И. и Д. IV. Татищ. І. П. С. Р. Л. IV. 149.

едва ли пріобрътала большую независимость, чёмъ въ то время, когла ею управляли Московскіе нам'ястники. Василій Ивановичъ уже привыкъ слушаться во всемъ В. князя Московскаго какъ своего отца и благодътеля; новыя узы родства еще болье скрынии ихъ близкія отношенія. Опасаться трудной борьбы было излишне при слабости Рязанскаго княжества сравнительно съ Москвою. Предпочесть Литовское подданство Рязанцамъ не было никакого основанія. А между тъмъ многочисленное и храброе население Рязани еще не отвыкло отъ своихъ собственныхъ князей, и живо помнило прежнія времена независимости и славы; нерасположение къ Москвитянамъ, какъ необходимое следствіе долговременныхъ враждебныхъ отношеній, можеть быть не разъ обнаружилось при господствѣ Московскихъ намъстниковъ. На этотъ фактъ можно смотръть какъ на одинъ изъ примъровъ замъчательной политической дальновидности Ивана III. Онъ обратилъ свое вниманіе на болье важныя діла, и, готовясь къ рѣшительной борьбѣ съ Татарами, Тверью, Новгородомъ и Литвою, предпочелъ лучше ждать еще болве удобнаго случая и имвть подъ рукою върнаго подручника, чъмъ явною несправедливостію давать поводъ къ разнымъ попыткамъ, которыя могли наделать ему лишнихъ хлопотъ. Впрочемъ нельзя сказать утвердительно, поступиль ли Иванъ III въ этомъ случав по собственному усмотрвнію, или по мысли своего отца, который не хотёль обмануть доверенности къ нему Ивана Өедоровича. Какъ бы то ни было, Рязань болъе полувъка еще имъла собственныхъ князей и удержала тънь самостоятельности.

Василій Ивановичь княжиль 19 літь, и все это время ни разу не было нарушено его доброе согласіє съ Москвою, т. е. онъ ни разу не обнаружиль попытки выдти изъ подъ опеки Московскаго князя. Одна изъ главныхъ ролей въ Рязанской исторіи второй половины XV віка безспорно приходится на долю княгини Анны Васильевны. Пользуясь расположеніемъ къ себі брата, она иміла большое вліяніе на его дружескія отношенія къ Рязанцамъ. Мы не одинъ разъ встрічаемъ ее въ Москві, гді она гостить у родныхъ; въ 1467 г. папримірь, 14 апріля, она родила здісь сына Ивана.

Можетъ быть, благодаря именно ея посредничеству, княженіе Василія Ивановича ознаменовалось окончательнымъ присоединеніемъ къ Рязани Пронскаго удѣла. Неизвѣстно, когда умеръ Иванъ Владиміровичъ Пронской. Около 1427 г. онъ былъ еще живъ и поддался Витовту; но въ 1434 г. въ Пронскѣ уже господствовали его

сыновья, какъ видно изъ договорной граматы Ивана Федоровича съ Юріемъ Галицкимъ. Послѣ Ивана Владиміровича остались три сына: Федоръ, который наслѣдовалъ титулъ Великаго князя (если Федора Владиміровича уже не было въ живыхъ), иотомъ Иванъ Нелюбъ и Андрей Сухорукій. Въ договорѣ 1447 г. также упоминаются князь Пронскій съ братьею. Далѣе источники не упоминаютъ о Пронскѣ, какъ объ отдѣльномъ княжествѣ. Надобно думать, что Пронскіе князья въ шестидесятыхъ или семидесятыхъ годахъ XV вѣка сходять съ своей прежней сцены, и потомство ихъ вступаетъ въ кругъ княжеской аристократіи при Московскомъ дворѣ. Какимъ образомъ и при какихъ обстоятельствахъ совершилось присоединеніе Пронскаго удѣла къ Рязани, мы не знаемъ; видимъ только, что Великій князь Рязанскій Василій Ивановичъ при кончинѣ благословляетъ городомъ Пронскомъ своего старшаго сына 14). Конечно это присоединеніе не могло имѣть мѣста безъ соизволенія Ивана III.

Василій Ивановичъ скончался въ 1483 г. 7 января во время об'ёдни <sup>15</sup>). Онъ им'ёлъ не бол'ве 35 л'ётъ отъ роду, и посл'ё себя оставилъ двухъ сыновей Ивана и Өедора, между которыми разд'ё-

<sup>14)</sup> Есть еще повидимому извёстіе о Великомъ князё Пронскомъ: именно, въ договорной граматѣ Казимира IV съ князьями Воротынскимъ, Одоевскимъ и Новосильскимъ, отъ 10 апрѣля 1483 г. (Акты Зап. Р. І. № 80) сказано: А съ великимъ княземъ Московскимъ, и съ великимъ княземъ Перелславскимъ, и съ великимъ княземъ Пронскимъ, хто будетъ тая великія княженія держати, съ тыми имъ судъ имѣти по старинѣ". Но выраженіе, "хто будетъ тая великія княженія держати" указываетъ только на общее мѣсто, на привычную форму. Въ договорѣ Ивана III съ Иваномъ Рязанскимъ, отъ 9 іюня 1483 г., противъ прежняго обикновенія уже не говорится ни слова о Пронскихъ князьяхъ, и опредѣленіе границъ показываеть, что Пронскій удѣлъ не отдѣлялся отъ Рязанскаго. Положительное же извѣстіе о соединеніи Пронска и Рязани относится къ 1496 г.

<sup>15)</sup> Ник. VI. 117. Василій Ивановичь, судя по надписи на его гробниць, также какъ и сыновья его, имѣль прозваніе Третнаго. На вѣроятное происхожденіе этого прозванія указано въ Рязанск. дост. по поводу построенія церкви Іоанна Златоуста: "А Рязань, какъ изъ граматы царя Ивана Васильевича 7045 года Солотченскому архимандриту данной видно, раздѣлялась издревлѣ на трети. Да въ списът съ правой граматы 7043 года на починокъ Неретинъ упоминается, что село Перкино въ книгахъ письма Ивана Ивановича Волынскаго написано въ двухъ третяхъ, въ каменскомъ стану, а село Засѣчье и починокъ Неретинъ въ княжь Федоровой трети Ивановича Великаго князя Рязанскаго (вѣроятно Федора Васильевича удѣльнаго князя Рязанскаго).

лиль свое княжество. Старшему съ титуломъ Великаго князя достались города: Переяславль Рязанскій, Ростиславль и Пронскъ; а младшаго отецъ благословилъ Перевитскомъ, Старою Рязанью н третьею частію изъ Переяславскихъ доходовъ. Они оба были еще очень молоны. — Иванъ имълъ 16 лъть, —и потому долго не выходили изъ воли своей матери княгини Анны. Въ томъ же 1483 г. отношенія между Москвою и Рязанью были определены новыми договорными граматами 16). Великій князь Рязанскій Иванъ Васильевичъ обязывается считать Ивана III и его сына старшимъ братомъ и приравнивается къ удёльному московскому князю Андрею Васильевичу. Далъе, онъ обязывается всегда быть за одно съ Москвою, не сноситься съ Литовскимъ княземъ и не вступать въ Литовское подданство; также не сноситься съ теми удельными князьями, которые ушли въ Литву. Замъчательна въ этомъ договоръ статья о служебныхъ Татарскихъ царевичахъ, которымъ отведены были мъста на Окъ между Рязанью и Муромомъ. Рязанскій князь долженъ давать Даньяру и его преемникамъ тоже самое, что давали его отецъ и дъдъ по положению Василия Темнаго; онъ не можетъ сноситься съ ними ко вреду Московскаго князя; а бъглыхъ Мещерскихъ князей обязанъ не только не принимать къ себѣ, но отыскивать ихъ п выдавать Москвитянамъ. Границы между княжествами назначены уже другія. Изъ прежнихъ пограничныхъ линій сохранилась только та, которая шла отъ Коломны вверхъ по Окъ, Цнъ и Владимірскому порубежью. Особенно сократились Рязанскіе предёлы на запад' 17). Съ этой стороны они отодвинуты почти на тъ же мъста, по которымъ проходили въ началъ XIII въка, т. е. всъ позднъйшія пріобретенія Рязанцевъ въ княжествахъ Северскихъ навсегда отошли къ Москвъ. На востокъ въ Мещеръ Рязанскій князь отступился отъ всёхъ мёстъ, купленныхъ его предшественниками, начиная съ Олега Ивановича.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) № № 115 n 116.

<sup>17) &</sup>quot;А что купля отца нашего за рѣкою за Окою Тѣшиловъ и Веневъ и Растовецъ и иная мѣста, и тѣмъ нашимъ землямъ съ твоею землею рубежъ отъ Ока съ усть Смѣдвы въ верхъ по Смѣдвъ до усть Песоченки, а Песоченкою до верховья Песоченскаго, а отъ верховья Песоченки черезъ лѣсъ прямо къ Осетру къ усть Кудеснъ, а Кудесною въ верхъ до верховья, а отъ верховіа Кудесны прямо къ верхъ Табаломъ, а по Табаломъ на низъ въ Донъ... а тебѣ (Ивану Рязанскому) невступатися въ пашу отчину въ Елечь и во вся Елецкая мѣста, а Меча намъ въдати вопчѣ".

Семнадцатильтнее княжение Ивана Васильевича прошло также тихо и въ такомъ же согласіи съ политикою Ивана III, какъ и правленіе его отца. Рязанскій князь на своей отчинь и дъдинь въ сущности имьль значеніе Московскаго намьстника; онъ безпрекословно исполняль приказанія дяди и посылаль свои войска на его службу. Наиболье замьчательный походъ совершили Рязанцы въ 1492 г. для завоеванія городовъ Серпейска и Мезецка, которые незадолго передъ тымъ поддались Москвь, но были захвачены опять Литовцами. Къ Москвитянамъ присоединились Рязанскій удыльный князь Федоръ Васильевичь съ своею дружиною и войска его старшаго брата подъ начальствомъ воеводы Иньки Измайлова. Походъ увънчался успъхомъ 18).

До насъ дошелъ любопытный договоръ отъ 19 Августа 1496 г., которымъ братья Иванъ и Оедоръ опредълили свои взаимныя отношенія и границы своихъ удѣловъ <sup>19</sup>).

Өедөръ обязывается: держать Великое княженіе Ивана чесно и грозно безь обиды; хотъть ему вездъ и во всемъ добра, быть съ нимъ за одно на всякаго недруга и нессылаться ни съ къмъ безъ его въдома. Великій князь объщаеть жаловать его и нечаловаться о его отчинъ. Никто изъ нихъ не долженъ вступаться въ чужой удълъ и искать его подъ братомъ или подъ его сыновьями. Замътимъ при этомъ следующее место граматы: "а не будеть у меня детей, и мне Великому князю Великимъ княженьемъ благословити тобя своего брата, а не будеть у тобя детей, и тебе моему брату своей отчины не отдати никоторою хитростью мимо меня Великаго князя". Мать ихъ Анна, кромѣ своихъ купленныхъ дворовъ въ городії, получаеть четверть всіхть доходовь въ обонхъ уділахъ. Орду знаетъ только одинъ В. князь, и платитъ ясакъ служебнымъ Татарскимъ царевичамъ какъ отъ себя, такъ и отъ своего брата. Потомъ обозначаются границы удёловъ, впрочемъ не вездё ясно н определенно <sup>20</sup>). Уделъ Оедора состоялъ изъ двухъ неравныхъ ча-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Hee. VI. 133. II. C. P. J. IV. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) №№ 127 m 128.

<sup>20) &</sup>quot;А промежъ насъ раздёль отъ Оки рёки по Вакиныхъ деревню, да по Голцово, да по Ивачеву деревню; а Вакиныхъ деревня и Голцово въ Великого князя стороне, а Романовское село и Ивачева деревня во Княжи Өеодорове стороне; а отъ Ивачевыхъ деревни по р... сници на низъ до рёчки до Мечи, да на низъ по Мечи до речки до Пилеса, да Пилесомъ въ верхъ по лесу по Каринскому къ Мо-

стей: большая сосредоточилась около Старой Рязани, меньшая околоПеревитска. Въ самомъ Переяславъй Өедору отдѣлялись часть княжескихъ дворовъ въ городѣ, посадъ, нѣсколько мельницъ, лугъ и
поле возлѣ города, треть городскихъ пошлинъ, и часть въ судебныхъ городскихъ доходахъ. Разнаго рода княжіе люди: ловчане,
рыболовы, исари и пр. были также подѣлены между братьями. Младшій обязывается поддерживать треть городскихъ укрѣпленій. Князья
не должны покупать другъ у друга селъ и держать закладней. Отношенія удѣльнаго Рязанскаго князя къ старшему брату, если судить по договору, были почти тѣже самыя, въ какихъ послѣдній
находился къ В. князю Московскому и въ какихъ къ Ивану III
состояли его младшіе братья; но въ дѣйствительности имѣли силу
развѣ только экономическія статьи договора, а въ дѣлахъ политики
оба князя были покорными слугами Ивана III.

Изъ внутреннихъ событій въ Рязани при Иванѣ Васильевичѣ мы знаемъ весьма немногое. Въ Сентябрѣ 1494 г. былъ такой страшный пожаръ въ Переяславлѣ, что почти выгорѣлъ весь городъ и колокола растапливались на колокольняхъ. Въ Августѣ 1497 г. княгиня Анна ѣздила въ Москву повидаться съ братомъ и была тамъ принята съ великою честію. Самъ Иванъ III съ дѣтьми и боярами встрѣтилъ ее на Вспольѣ за Болвановьемъ; также выѣхала на встрѣчу къ ней Великая княгиня Софья съ невѣсткою Еленою и съ свочим боярынями. Анна прогостила здѣсь до Крещенья, и въ это время помолвила свою дочь за одного изъ знатныхъ Московскихъ бояръ, княза Федора Ивановича Бѣльскаго, принадлежавшаго къ потомкамъ Гедимина. Послѣ Крещенья Великій князь отпустилъ сестру домой съ большими дарами; братъ Юрій проводилъ ее до Угрѣшей. Анна сиѣшила въ Рязань для свадьбы, которая была съиграна въ январѣ мѣсяцѣ 21).

соловской деревни, а Мосоловская деревня во Княжи Өеодорове удёле, а отъ Мосоловской деревни внизъ по Осетру до устіа, и по рубежу тѣ деревни пашни свои и ухожан вѣдаютъ по старинѣ. А рубежъ Переяславлю съ Рязанью отъ Оки рѣки по Лубяной въ верхъ на право въ Переяславлю, а на лево въ Рязани; а отъ верху Лубяной по перевертамъ къ Тысьи, а отъ Тысьи по Щучьей въ верхъ, а отъ Щучьей по перевертамъ къ Исьи, да по Исьи на низъ до устіа, да на низъ по Окѣ рѣкѣ до усть Прони, да Пронею въ верхъ до Жорновицъ, отъ Жорновицъ подлѣ лѣсу назадъ заполья, да позадъ березовой поляны до рубежа до Мещерскаго, куда наши Бояре ѣхали".

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Н. С. Р. Л. VI. 42, 43, Татищ. Чт. О. И. и Д. № IV. 129.

29 Мая 1500 г. въ третьемъ часу дня скончался Великій князь Рязанскій, Иванъ Васпльевичъ, носившій прозваніе Большія области Третнаго. Онъ былъ женатъ на Агриппинъ Өедоровнъ, урожденной княжит Бабичъ, и оставилъ сына Ивана по пятому году 22). Малолётный князь наслёдоваль отцу сначала подъ опекою матери и бабки; но последняя немногимъ пережила своего сына, и скончалась въ слѣдующемъ 1501 г. на Свѣтлой недѣлѣ въ середу. Съ именемъ княгини Анны связано воспоминаніе о мир'є и тишин'є, господствовавшихъ на Рязани въ продолженіе 37 лѣтъ, которыя провела въ этомъ краю любимая сестра Ивана III. Удёльный Рязанскій князь Өедоръ Васильевичъ жилъ до 1503 года; онъ умеръ бездётнымъ, и мимо племянника отказалъ свои волости Великому князю Московскому. Такой поступокъ повидимому не противоръчилъ договору 1496 года, потому что въ немъ было условіе не отдавать кому либо своей отчины только мимо самого старшаго брата, хотя при этомъ очевидно подразумъвались и дъти послъдняго. На эту добровольную уступку Рязанскаго удёла Московскому правительству указываеть самъ Іоаннъ III. "А что ми далъ сестричичь мой князь Өедоръ Васильевичь Рязанской-говорить онь въ духовномъ завъщанінсвою отчину, на Рязани въ городъ и на посаде свой жеребей, и Старую Рязань и Перевитескъ съ волостьми и съ путми и съ селы, и съ бортью и съ тамгою и совстми пошлинами, потому, какъ ея дълилъ съ своимъ братомъ со княземъ съ Иваномъ: и язъ ту его вотчину... даю сыну своему Василью 23).

Такимъ образомъ въ началѣ XVI в. отъ древняго Рязанскаго

<sup>22)</sup> Герберштейнъ въ своей Rer. Mosc. auct. 48 стр. разсказываетъ будто "у Ивана Васильевича было три сына: Василій, Өедоръ и Иванъ. По смерти отца два старшіе брата затѣяли усобицу и сразились на полѣ близъ города Рязани: одинъ изъ нихъ палъ въ битвѣ; оставшійся побѣдителемъ умеръ вскорѣ на томъ же полѣ. Въ память этого событія на мѣстѣ битвы поставленъ былъ дубовый крестъ". Но въ русскихъ источникахъ нѣтъ ничего подобнаго. Да едвали и могли остаться послѣ Ивана Васильевича взрослые сыновья, такъ какъ онъ скончался 33 лѣтъ отъ роду. Иностранцу же притомъ легко было повѣрить ложнымъ слухамъ или перемѣшать событія.

<sup>23)</sup> П. С. Р. Л. IV. 163. VI 42, 43. Ник. VI, 159. Гербершт. 48. С. Г. Г. н. Д. № 144. О Өедөрк Васильевичк упоминается въ наказк Іоанна. ПІ Якову Темкшову въ 1502. Въ томъ же году дана имъ запись на село Сульчино. Ряз. Грам. Пискарева № 9. Духовная Іоанна III паписана около 1504 г. Следовательно смерть Өедөра надобно отнести къ 1503 г.

княжества оставалась только небольшая часть земель, со всёхъ сторонъ охваченная Московскими владеніями; самая колыбель княжества Старая Рязань была въ числъ этихъ владъній. Непосредственное господство Москвы уже переступило черезъ завътный рубежъ, по правую сторону средней Оки, и проникло въ самое ядро Рязанской области. На Переяславскомъ столъ сидълъ безсильный отрокъ: управление княжествомъ сосредоточниось въ рукахъ женщины: Рязаниы уже свыклись съ мыслію о подчиненій Москвъ, п Ивану III стоило только произнести слово, чтобы уничтожить всякую твнь ихъ самостоятельности. Но онъ не произнесъ этого слова, и предоставиль сыну принять последній столбъ, на которомь еще держалась половина кровли. Что бы понять, какой характеръ нивла въ то время зависимость Рязани отъ Москвы, стоитъ только прочесть наказъ Ивана III Якову Теметову, который провожаль черезъ Разанскія земли Каринскаго посла въ 1502 г. Иванъ посылаетъ поклонъ В. княгинъ Рязанской Агриппинъ и между прочимъ велить ей сказать: "Твоимъ людемъ служилымъ, боярамъ и дътемъ боярскимъ и сельскимъ быти всемъ на моей службе: а торговымъ людемъ лучшимъ и середнимъ и чернымъ быти у тобя въ городъ на Рязани. А ослушается кто и пойдеть самодурью на Донъ въ молодечество, ихъ бы ты Аграфена велъла казнити, вдовьимъ, да женскимъ дъломъ неотпираясь; а по уму бабью не учнешь казнити ино ихъ мий велёти казнити и продавати; охочихъ на покупъ много" 24).

Прежде нежели перейдемъ къ послъднему факту въ исторіи Рязанскаго княжества—къ уничтоженію его самостоятельности, воротимся назадъ и бросимъ взглядъ на отношенія къ Татарамъ въ теченіе пройденнаго стольтія. Событія на юговосточной сторонь были только повтореніемъ прежняго; дань, платимая въ Орду, не мѣшала кочевникамъ время отъ времени напоминать о себѣ губительными набѣгами. Послѣ смерти Олега Ивановича до 1514 г. лѣтописи упоминаютъ до 15 наиболье значительныхъ нападеній, изъ которыхъ только пять не остались безнаказанны. А пменно: осенью 1405 г. Татары нечаянно напали на Рязань; Оедоръ Ольговичъ послаль за ними въ погоню; воеводы побили много непріятелей и отняли у нихъ добычу; тоже самое повторилось въ 1411 г. Но въ 1415 не-

<sup>24)</sup> Чт. О. Н. и Д. І. Замётки о Ряз. Зем. Макарова.

пріятели повосвали Рязанскія волости за Дономъ, взяли Елецъ и убили Елецкаго князя. За тѣмъ приводится цѣлый рядъ набѣговъ почти въ одинаковыхъ выраженіяхъ: "приходища Татарове на Рязанскія украйны и много зла сотворша, и отъидоша съ полономъ". Нужно замѣтить, что кромѣ тѣхъ случаевъ, когда сама Рязань служила цѣлью татарскихъ нападеній, ея земли подвергались опустошеніямъ почти каждый разъ въ случаѣ войны между ханами и московскими князьями; напримѣръ, въ 1408 г. Эдигей на возвратномъ пути отъ Москвы мимоходомъ взялъ городъ Рязань. Но Татарамъ рѣдко удавалось переступить за Оку и напасть на самыя Московскія волости; обыкновенно великокняжескіе воеводы встрѣчали ихъ въ Рязанской землѣ, которая неминуемо становилась поприщемъ кровавыхъ столкновеній, во всякомъ случаѣ для нея разорительныхъ; при томъ же въ слѣдствіе своей зависимости отъ Москвы Рязанцы по неволѣ вмѣстѣ съ нею подвергались ханскому гнъву.

Въ 1444 г. пришелъ на Рязань Царевичъ Мустафа съ многочисленною Татарскою ратью, пограбиль волости и села, и, остановившись въ степи, послалъ сказать Рязанцамъ, что они могутъ выкупать у него илбиниковъ. Тъ дъйствительно ихъ ли. Вскор'в Мустафа опять пришель въ Разань съ миромъ и съ намъреніемъ провести въ ней зиму, потому что въ степи оставаться было невозможно; осенью она вся погорёла пожаромъ; зима настала самая жестокая съ глубокими снѣгами и сильными выогами; лошади татарскія попадали отъ безкормицы, а всадники мерзли отъ холоду. Мустафа, неизвъстно почему, былъ впущенъ въ Переяславль Рязанскій безъ сопротивленія; Татары его расположились отчасти въ городь, отчасти въ окрестностихъ. Когда узнали о томъ въ Москвь, Василій Темный посладъ на Мустафу воеводъ Василія Оболенскаго и Андрея Өедоровича Голтяева съ своею дружиною, къ которой присоединился отрядъ Мордвы на лыжахъ. Рязанцы выслали царевича изъ Перенславля, и онъ, кое какъ укръпившись на берегу Листани, верстахъ въ десяти отъ города, приготовился къ отчаянной оборонь. Нападеніе произведено было съ двухъ сторонъ: съ одной Московская пъхота, вооруженная ослопами, топорами и рогатинами; съ другой Мордва и Разанские казаки на лыжахъ съ коньями, рогатинами и саблями. Сопротивленіе, оказанное Татарами, достойно было лучшихъ временъ ихъ славы. Ифиенфя отъ холода, лишенные возможности бросать свои мъткія стрълы, они защищались руконашнымъ боемъ, ръзались кръпко и не сдавались въ плънъ; наконецъ, подавленные числомъ, непріятели большею частію были перебиты, и самъ Мустафа палъ въ сѣчѣ со многими мурзами. Гибель храбраго царевича не осталась безъ мести: спустя нѣсколько мѣсяцевъ Татары Золотой Орды воевали Рязанскія украйны.

Далѣе замѣтимъ нападеніе на Рязань Ахмата, царя Большой Орды, въ 1460 г. Онъ осадилъ Переяславль въ Успенскій постъ, и стоялъ подъ городомъ шесть дней; но граждане мужественно отбивали непріятелей. Одинъ изъ ханскихъ военачальниковъ Казатъ Уланъ мурза доброжелательствовалъ Рязанцамъ, вѣроятно подкупленный ими, и Царь, видя неудачу, со стыдомъ ушелъ въ степь, а на мурзу Улана положилъ нелюбье. Потомъ осенью 1468 г. Татары опустошали окрестности Рязани. Граждане погнались за ними и храбро вступили въ бой; но, когда непріятелю удалось подсѣчь у нихъ знамя, они разстроились и обратились въ бѣгство.

Съ 1480 г. вмёстё съ Москвою и Рязань навсегда избавилась отъ ига, которое впрочемъ въ послъднее время существовало только номинальнымъ образомъ. Золотан Орда послъ Крымскаго погрома уже не въ состояніи была высылать по прежнему толпы грабителей, и нападенія съ этой стороны повидимому прекратились. Въ следующія 30 лётъ о нихъ почти не слышно; Разанская земля, спокойная внутри и безопасная извив, въ это время наслаждалась отраднымъ отдыхомъ. Только разъ подъ 1493 г. летопись говоритъ о томъ, что приходили Татары "ординскіе казаки" нечаянно на Рязанскую землю, взяли три села, и скоро ушли назадъ. Опасность съ юговостока миновалась; за то въ началъ XVI в. еще болъе усилилась опасность съ юга. Пока быль живъ Иванъ III и неизмѣнный союзникъ его Менгли-Гирей сдерживалъ безпокойную Орду, Крымскіе Татары оставляли въ поков Русскіе предвлы; но въ княженіе Василія Ивановича начинаются ихъ опустошительные набъги на наши южныя украйны. Такъ въ іюнѣ 1513 г. царевичъ Бурнашъ-Гирей, сынъ Менгли, подступалъ къ Рязани, взялъ острогъ, но отъ города быль отбить и ушель прочь 25).

Преемникъ Ивана III началъ господствовать въ Рязанской области также, какъ его отецъ; владъя удъломъ Өедора Васильевича, онъ именовалъ себя между прочими титулами и княземъ Рязанскимъ.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Ник. IV. 312. V. 35, 55, 123, 128, 157, 192, 194, 279. VI. 137, 193. Арх. 132.

Агриппина по прежнему была вѣрною исполнительницею приказаній, получаемых изъ Москвы. Но такой порядокъ вещей не могъ держаться долгое время. Василій ждаль только повода для того, чтобы дѣло могло имѣть видъ справедливости, и обстоятельства не замедлили помочь ему въ этомъ случаѣ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ Рязани, при княжескомъ дворѣ, какъ и въ другихъ великихъ удѣлахъ, въ продолженіе XV вѣка шла глухая борьба между приверженцами Московскаго вліянія и его противниками. Послѣднихъ мы не будемъ называть патріотами, потому что ихъ стремленія и симпатіи опредѣлялись болѣе всего личными интересами; чистыхъ патріотовъ между Рязанскими боярами вѣроятно было немного. Несомнѣнно, что на сторонѣ Москвы стояли также часть духовенства и сами епископы, получавшіе въ Москвѣ свою хиротонію и зависимые отъ Московскаго митрополита.

Во второе десятильтие XVI в. борьба партій оживилась. Между тъмъ какъ великая княгиня Агриппина, окруженная многочисленными сторонниками Москвы, безпрекословно подчинялась Василію, партія собственно Рязанская собралась вокругь молодаго князя. Когда Иванъ Ивановичъ достигъ юношескаго возраста, онъ могъ возбудить на нѣкоторое время надежды Рязанской партіи, потому что характеромъ своимъ не походилъ на кроткихъ, уступчивыхъ предшественниковъ. Прежде всего надобно было устранить опеку Агриппины, которая все еще не хотела разстаться съ властію и связывала руки своему двадцатилътнему сыну. Совътники молодаго князя, напоминая ему о прежнихъ временахъ славы и независимости, указывали на Крымъ и Литву, при помощи которыхъ еще возможна была борьба съ Москвою. Иванъ дъйствительно призвалъ Татаръ и силою отняль власть у своей матери. Намъ неизвъстны подробности перемѣны, на которую встръчаемъ только намекъ у Герберштейна. Можеть быть не безъ связи съ этимъ событіемъ произошло и нападеніе Крымскаго царевича Богатыря на Рязанскую украйну въ 1516 г. Не знаемъ, какъ оправдался Иванъ Ивановичъ передъ великимъ княземъ Московскимъ; видимъ только, что наружнымъ образомъ онъ нзъявляетъ покорность Василію, стараясь скрыть свои дальнъйшіе замыслы, и еще нъсколько льть безпрепятственно удерживаеть за собою великое княжение Рязанское. Но онъ былъ слишкомъ молодъ и неопытенъ въ политическихъ интригахъ; совътники его не были дальновидийе своего князя, если воображали перехитрить старыхъ думцевъ Московскихъ.

Во главѣ приверженцевъ молодаго князя стояли слѣдующія фамиліп Рязанскихъ бояръ: Кобяковы, Сунбуловы, Коробьины, Гльбовы, Олтуфьевы и Калемины. Кобяковы, судя по названію, принадлежали къ потомству Половецкихъ хановъ, и уже съ незапамятныхъ временъ находились въ службъ Рязанскихъ князей. Изъ этой фамилін въ описываемую эпоху выступають на сцену четыре имени: братья Михаилъ и Григорій, и родственникъ ихъ Клементій съ сыномъ Гридею; первый, т. е. Михаилъ, въ 1518 г. былъ пожалованъ Ростиславскимъ намфстничествомъ. Наибольшую преданность Ивану Ивановичу въ последнія времена княжества, на ряду съ Кобяковыми, показала многочисленная семья Сунбуловыхъ. Предокъ ихъ. какъ уже извъстно, быль бояринь Семень Өедоровичь по прозванию Кобыла Вислый, который вывхаль изъ Литвы сначала въ Москву къ Василію Дмитріевичу, а отъ него перешель на службу къ Олегу Ивановичу Рязанскому. Сынъ его Семенъ изъ Рязани отъбхалъ къ Василію Темному, а внукъ Яковъ возвратился на Рязань къ Өедору Ольговичу, и здёсь этотъ родъ утвердился окончательно. Дёти Якова, Иванъ Тутыга, Сидоръ, Юрій и Полуекть, были в'ярными слугами Ивана Өедоровича. Старшій сынъ Ивана Тутыги Өедоръ, по прозванію Сунбуль, сділался родоначальникомь фамилін Сунбуловыхъ. По некоторымъ признакамъ видно, что бояринъ Өедоръ Ивановичъ Сунбулъ игралъ главную роль при дворъ Ивана Ивановича и былъ его довъреннымъ совътникомъ <sup>26</sup>). Можетъ быть, Иванъ Ивановичь до тёхъ поръ именно и держался на своемъ столъ, пока быль живь старикъ Сунбулъ. Последній умерь, какъ надобно полагать, около 1520 г., нотому что въ этомъ году доверенностію Рязанскаго князя пользовался уже другой бояринь; а изъ Сунбуловыхъ при послъднемъ переворотъ упоминаются только сыновья Өедора Ивановича, Өедоръ и Димитрій. Коробьины принадлежали къ тѣмъ боярскимъ фамиліямъ, которыя вели свой родъ отъ татарскихъ мурзъ и которыхъ особенно было много на Рязани. Къ великому князю Рязанскому Өедөрү Ольговичу выбхаль изъ Большой Орды

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Списки съ двухъ граматъ, жалованнихъ княземъ Иваномъ Ивановичемъ, отысканные нами въ Ряз. Архивѣ Двор. Депутат. Собран.: одна дана Михаилу Дмитріевичу Кобякову въ 1518 г. на Ростиславское намѣстничество; другая Григорію Дмитріевичу Кобякову въ 1519 г. на деревню Моладинки. Въ объихъ находится слѣдующая приписка: "А пожаловалъ есми его бояриномъ своимъ Федоромъ Ивановичемъ Сунбуломъ". Тамъ же найдены извѣстія о боярскомъ родѣ Сунбуловыхъ.

татаринъ Кичибей: названный въ крещеніи Василіемъ, онъ вступпль въ число Рязанскихъ бояръ. У него были сыновья Иванъ, по прозванью Карабья, и Селиванъ; отъ перваго пошли Коробьины, отъ втораго Селивановы. Въ началъ XVI в. фамилія Коробыныхъ на нъкоторое время разъединилась въ лицъ сыновей Ивана Карабыи: старшій брать Иванъ Ивановичь перещель на службу Василія Московскаго 27); а второй братъ Семенъ Ивановичъ оставался еще при дворѣ Ивана Разанскаго, и съумѣлъ пріобрѣсти довѣренность молодаго князя, но только для того. чтобы измёнить ему при первомъ удобномъ случав. -- Источники умалчивають объ участін остальныхъ боярскихъ родовъ въ последнихъ событіяхъ Рязанскаго княжества; нъть сомнънія, что большая часть ихъ или принадлежала къ приверженцамъ Московскаго владычества, или была равнодушна къ замысламъ своего князя. Сюда надобно отнести фамиліи: Вердеревскихъ, Селивановыхъ, Измайловыхъ, Кореевыхъ, Сидоровыхъ, Казначеевыхъ, Замятниныхъ и другихъ.

Василію донесли изъ Рязани Московскіе доброхоты что Рязанскій князь ведетъ тайные переговоры съ Магметъ-Гпреемъ и даже хочетъ жениться на его дочери. Василій послалъ звать его въ Москву. Иванъ былъ въ затруднительномъ положеніи и не зналъ на что рѣшиться: съ одной стороны въ Москвѣ грозила ему неволя; съ другой время открытой борьбы еще не наступило и помощь была далека. Между тѣмъ какъ онъ колебался такимъ образомъ, Московскій князь употребилъ обыкновенное въ то время средство для достиженія своей цѣли: онъ подкупилъ Семена Коробьина, самаго довѣреннаго изъ совѣтниковъ Ивановыхъ <sup>28</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Такъ въ 1509 г. Великій князь даетъ ему волость Растовець въ кориленіе. Изъ родосл. Коробьинихъ въ Ряз. Арх. Д. Д. С.

<sup>28)</sup> У Герберштейна, на 48 стр.: "tandem a Simeone Crubin, uno ex consiliaris suis persuasus, in Moscoviam proficiscitur". Нътъ сомпънія, что здѣсь Крубинъ есть испорченное Коробьинъ. Подобныя искаженія именъ у него нерѣдки: напримъръ вмѣсто воеводы Хабаръ онъ написалъ Косаръ. Фамиліи Крубиныхъ никогда неслыхали въ Рязани; ипостранный же писатель очень легео могъ ослышаться и принять Коробьина за Крубина. Наша догадва подтверждается тѣмъ, что въ числѣ Рязанскихъ бояръ того времени мы дѣйствительно находимъ Симеона Коробьина (Родосл. Короб. Арх. Д. С.), которому Василій Московскій въ 1523 году даетъ жалованную грамату па Рязанскія вотчины (ibid); очень можетъ быть, что эта милость находилась въ связи съ услугою, которую Коробьинъ (Крубинъ) оказалъ Московѣ въ 1520 г.

Коробынъ уговориль своего князя исполнить желаніе Василія, въроятно внушая ему ту мысль, что доказательствами своей покорности онъ можеть выиграть время и пока устранить отъ себя грозившую опасность. Чего надобно было ожидать, то и случилось. Едва Иванъ Ивановичъ прибылъ въ Москву, какъ его посадили подъ стражу; Агриппину заключили въ монастырь; а на Рязанскіе города были разосланы Московскіе намъстники. Главный постъ, т. е. Переяславль Рязанскій, былъ порученъ знаменитому Ивану Васильевичу Хабару, который до того времени держалъ намъстничество въ Перевитскъ и слъдовательно былъ уже хорошо знакомъ съ Рязанскимъ краемъ и его населеніемъ. Этотъ ръшительный переворотъ въ судьбъ Рязанской области произошелъ около 1520 года 23).

Послѣднія событія вполнѣ раскрывають передь нами несостоятельность великихъ Русскихъ удѣловъ въ то время и ихъ непреодолимую силу тяготѣнія къ Москвѣ. Даже союзъ съ такими сильными сосѣдями, какъ Польскій король и Крымскій ханъ, не могъ уравновѣсить борьбы Ивана Рязанскаго съ Василіемъ Московскимъ. Стѣсненному въ своихъ предѣлахъ и охваченному со всѣхъ сторонъ Московскими владѣніями, Рязанскому княжеству оставался только одинъ исходъ, окончательное подчиненіе Москвѣ: набѣги Крымцевъ могли только разорять, а не отнимать Русскія области, отдѣленныя отъ Крыма обширными степями; а великій князь Литовскій уже давно былъ отрѣзанъ отъ средней Оки цѣлымъ рядомъ мелкихъ княжествъ, подчиненныхъ Москвѣ.

1521 годъ особенно памятенъ въ исторіи Крымскихъ набѣговъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ Магметъ-Гирей приближался къ Москвѣ. Въ городѣ

<sup>29)</sup> До сихъ поръ Русскіе историки относили это событіе къ 1517 г., основывалсь на показаніи Архангельскаго літописца; другихъ хронологическихъ указаній почти не было. Мы относимъ его къ 1520 г. по слідующимъ причинамъ: во первыхъ, изъ двухъ найденныхъ нами граматъ на имя Кобяковыхъ послідняя относится къ 1519 г., слідовательно въ этомъ году князь Иванъ продолжаль еще занимать Рязанскій столь; даліве, Иванъ Васильевичъ Хабаръ въ май 1520 г. встрічается въ должности Перевитскаго намістника, а въ іюлів слідующаго года мы находимъ его воеводою въ Переяславлів, слідовательно взятіе подъ стражу князя Ивана совершилось между маємъ 1520 и іюлемъ 1521 года. Самое нашествіе Магметъ-Гирея въ 1521 г., віроятно, кромі Казанскихъ діль иміло связь и съ Рязанскимъ переворотомъ: оно случилось вслідь за присоединеніемъ княжества къ Москей.

за отсутствіемъ великаго князя господствовали страшный безпорядокъ и суматоха. Этою то суматохою воспользовался Рязанскій князь. Можеть быть заключение его не было строгое или стража была подкуплена, только онъ вошелъ въ сношенія съ молодыми Рязанскими боярами, которые въроятно вмъсть съ нимъ были задержаны въ Москвъ. Изъ нихъ извъстны намъ Дмитрій Сунбуловъ и Гридя Кобяковъ. Въ ночь съ воскресенья на понедельникъ Иванъ Ивановичъ ускользнуль изъ Москвы, и окольными путями началь пробпраться къ Нереяславлю, надъясь опять завладъть своимъ княжествомъ съ помощью Магмета. Но прежде нежели начать переговоры съ ханомъ, онъ хотълъ приготовить движение въ свою пользу со стороны самаго населенія и войти въ сношеніе съ приверженною ему партією Рязанскихъ бояръ и дѣтей боярскихъ. Для этой цѣли при выѣздѣ изъ Москвы онъ отрадиль изъ своей свиты Димитрія Сунбулова съ какимъто Наскою, в роятно боярскимъ сыномъ, вручивъ имъ граматы къ своимъ сторонникамъ на Рязани.

Извѣстно, что энергическія мѣры, принятыя воеводою Хабаромъ Симскимъ, спасли городъ Переяславль отъ Татаръ и помѣшали доброжелателямъ бѣглаго князя подать ему помощь. Когда ханъ прошелъ мимо Рязани по дорогѣ къ Коломнѣ, Хабаръ собралъ бояръ и дѣтей боярскихъ къ владыкѣ Сергію, и заставилъ ихъ цѣловать крестъ на томъ, чтобы вѣрно служить Великому князю и биться съ Татарами безъ измѣны. Когда Магметъ повернулъ отъ Москвы назадъ и распространилась вѣсть, что князь Иванъ убѣжалъ изъ неволи, Хабаръ въ другой разъ началъ собирать служилыхъ людей къ владыкѣ, и велѣлъ имъ поклясться въ томъ, что если вмѣстѣ съ ханомъ придетъ подъ городъ Рязанскій князь, то биться противънихъ изъ города, не называть себѣ государемъ князя Ивана, и, буде можно, поймать бѣглеца.

Татары нёсколько дней простояли подъ стінами Переяславля Рязанскаго, и ушли домой, испуганные дійствіемъ крізпостной артиллеріи <sup>30</sup>). Между тімь Сунбуловъ и Наска были схвачены Московскими воеводами и отправлены въ Москву, гді по распоряженію Василія допрашиваль ихъ съ пытки князь Юрій Хохолковъ съ товарищами. Сунбуловъ указаль на тіхъ людей, къ которымь онъ

<sup>30)</sup> Извъстный разсказъ о граматъ, оставленной Татарами въ рукахъ Хабара Симскаго, и объ удивительномъ вистрълъ нъмца Іордана требуетъ еще подтвержденія относительно своихъ подробностей. См. Арцыб. кн. IV. прим. 688.

быль послань съ граматами; самыя же граматы, по словамъ Сунбулова, были отняты у него Татарами, которые нагнали посланныхъ верстахъ въ 10 или 15 отъ Москвы на Боровской дорогѣ; послъднимъ удалось однако бъжать отъ Татаръ въ Коломну, гдъ они и были открыты. Позвали къ отвъту Кобяковыхъ Михаила (Мишура) и Клементія, Оедора Сунбулова, Глѣбовыхъ Назарія и Ивана Бебеха. Ивана и Андрея Олтуфьевыхъ; но всв они заперлись и стояли на томъ, что не имъли никакихъ сношеній ни съ Димитріемъ Сунбуловымъ, ни съ самимъ княземъ Иваномъ. Въ тоже время князь Ворисъ Горбатый прислаль изъ Коломны въ Москву Григорія и Тихона Калеминыхъ, которые также были обвинены въ сношеніяхъ съ бѣглецомъ. На вопросы князя Юрія и товарищей Калемины отввчали такимъ образомъ: "Сидвли мы въ городв Рязани въ осадв, а за рѣку (Оку) отпустили своихъ людей и скотъ, и мы господинъ пожхали было пособраться, какъ тутъ князь Борисъ велёлъ насъ поймать и послаль въ Москву; а объ Рязанскомъ князъ ничего незнаемъ и намъ отъ него не было никакого приказа". Димитрій Сунбуловъ подтвердилъ, что къ Калеминымъ онъ не имълъ никакого порученія. 31-го августа Сунбулова снова подвергли пыткі, и на этоть разь узнали оть него следующее: граматы, захваченныя Татарами, писалъ Гридя, сынъ Клементія Кобякова, къ своему отцу и къ Михаилу Кобякову; по этимъ граматамъ они должны были выслать на встръчу князю конюховъ съ конями; кромъ того, Сунбуловъ на словахъ долженъ былъ передать своему брату, Кобяковымъ, Глѣбовымъ и Олтуфьевымъ, чтобы они выёхали потихоньку изъ города и дожидались бы князя въ Пустыне, Шумаше или Дубровичахъ (подгородныя села на лъвомъ берегу Оки); отсюда Иванъ хотёль ссылаться съ Ханомъ, а въ случай неудачи бёжать въ Литву, для чего и наказываль приготовить свёжихъ коней и собрать дружину изъ дътей боярскихъ. "А теперь-прибавлялъ Сунбуловъ,въроятно князь Иванъ находится въ Пустынъ, Шумашъ или Дубровичахъ, и, если бы государь послалъ меня съ къмъ нибудь, то я думаю, что отышу его, если только онъ не убить Татарами".-Дальнѣйшій ходъ этого розыска неизвѣстенъ 31).

<sup>31)</sup> Отрывовъ изъ Розыскнаго дъла о бъгствъ изъ Москвы Рязанскаго князя Іоанна Іоанновича. Акты Ист. І. № 127. Въ Москвъ, послъ тщетнихъ поисковъ, пъкоторое время кажется, вършян, что князь Иванъ убитъ Татарами; источники называютъ даже то мъсто, гдъ онъ погибъ, именно подъ Бронницами (Ряз. Дост.).

Не смотря на упорное запирательство обвиненных мы можемъ однако предполагать, что князь Иванъ нѣкоторое время дѣйствительно скрывался въ окрестностяхъ Переяславля (преданіе указываетъ на село Шумашь, принадлежащее роду Кобяковыхъ) и вступиль въ сношенія съ преданными ему людьми; но, видя неудачу, онъ ускакалъ въ Литву и воспользовался гостепріимствомъ короля Сигизмунда I.

Магметъ-Гирей очень жалълъ, что упустилъ изъ своихъ рукъ человъка, которымъ онъ могъ бы время отъ времени пугать Москву и заводить смуты въ Рязанской области. Поэтому Ханъ въ слѣдующемъ году отправилъ посольство къ Сигизмунду, и требовалъ, чтобы Король отпустиль Ивана съ Крымскими послами, объщаясь возвратить ему Рязанское княжество. Вотъ что писалъ на это Хану Сигизмундъ: "Великій князь Рязанскій прівхаль къ намъ по опасной грамать, въ которой мы объщали ему, что онъ можеть свободно къ намъ прівхать, свободно и убхать, безъ всякаго препятствія съ нашей стороны. Мы ему говорили и совътовали, чтобы онъ вхаль къ тебъ и отъ твоего имени объщали ему, что ты посадишь его на Великомъ Княжествъ Рязанскомъ; но онъ никакъ не хотвлъ къ тебъ вхать. Потомъ призывали его къ себъ въ другой разъ, и говорили, что ты добудешь ему отчизну по своему письменному объщанію, которое даль намь, а безь тебя онь никакимь образомъ не будетъ въ состоянии возвратить себъ стола. Мы совътовали ему это въ той мысли, что если ты посадишь его на Рязани, то одинъ пріобр'єтешь добрую славу; если онъ будеть въ твоихъ рукахъ, и узнаютъ о томъ его подданные Рязанцы, то они и безъ твоей сабли сами тебъ поддадутся со всею землею; ты сдълаешь его своимъ слугою, а черезъ его землю можешь и того общаго нашего непріятеля (Московскаго) принудить къ такой же дани, какую предки его платили твоимъ предкамъ. Наконецъ мы уговорили Рязанскаго князя: онъ пришель къ намъ и объявиль, что готовъ вхать къ тебъ; но съ условіемъ, чтобы ты далъ ему залогъ (заставу): если ты его на Рязани непосадишь, то долженъ отпустить, и когда отпустишь, тогда и залогь твой получишь обратно. Подумай объ этомъ хорошенько, и на что ръшишся, дай намъ знать безъ замедленія" \*). Неизв'єстно, каковъ былъ отв'єтъ Хана; видно только, что ему неудалось никакими объщаніями заманить къ себъ Ивана Ивановича.

<sup>\*)</sup> Акты Зап. Р. П. № 116.

Дѣло о побѣгѣ князя и письмо Сигизмунда заставляютъ догадываться, что введеніе новаго порядка вещей въ Рязанской области не обошлось безъ нѣкотораго глухаго волненія, что значительная часть населенія еще не скрывала своей симпатіи къ старинному роду собственныхъ князей. Отсюда понятно, почему Московское правительство, присоединяя новую землю, повторило тѣже мѣры, какія оно употребило прежде въ отношеніи къ Новгороду и Искову: большое число жителей съ семействами переселено было изъ Рязани въ другія области <sup>32</sup>).

Непсчерпаемая Литовская Метрика даеть намъ возможность бросить взглядъ на дальнъйшую судьбу послъдняго Рязанскаго князя.

Иванъ Ивановичъ живетъ въ мѣстечкѣ Стоклишкахъ (въ Ковенскомъ повѣтѣ Трокскаго воеводства), которое съ принадлежавшими къ нему селами находилось въ числѣ казенныхъ староствъ и было отдано Ивану Сигизмундомъ I въ пожизненное владѣніе. Раннія несчастія и пребываніе на чужой сторонѣ не сдѣлали его серьезнѣе; онъ по прежнему гордъ, легкомысленъ и строптивъ. Рязанскій князь оставилъ попытки возвратить себѣ древнюю отчину; онъ повидимому доволенъ своею судьбою и легко усвоилъ многія привычки Польско-Литовскихъ магнатовъ: носитъ атласъ, затканный на золотѣ, и дорогіе перстни, не платитъ долговъ; держитъ большое количество бояръ и слугъ, которыхъ награждаетъ казенными землями безъ королевскаго разрѣшенія, и въ добавокъ позволяетъ имъ грабить сосѣдей. Но обратимся къ самымъ источникамъ 33).

1533 10дг. Панъ воевода требуетъ отъ Ивана Ивановича, чтобы онъ присладъ на судъ Стоклишскихъ бояръ, обвиненныхъ въ побояхъ и грабежѣ Шимко Лаврыновичемъ съ братьями; но Рязанскій князь не исполнилъ требованія и своихъ людей къ суду не представилъ.

Почти въ тоже время Берестійскій жидъ Авраамъ приносить жалобу на Рязанскаго князя за то, что онъ бралъ у его отца разные товары и остался долженъ 118 копъ грошей <sup>34</sup>), отъ уплаты кото-

<sup>§2)</sup> Гербершт., 48 стр.

<sup>33)</sup> Три листа изъ Литовской метрики, до сихъ поръ еще пеизданные и сообщенные преосвященнымъ архіепископомъ Рязанскимъ Гавріпломъ, о чемъ вмѣстѣ съ содержаніемъ означенныхъ листовъ мы уже имѣли случай извѣстить читающую публику въ № 6. Моск. Вѣд. 1858 г.

<sup>31)</sup> Копа грошей по опредѣленію статута содержала въ себѣ 60 грошей или 15злотыхъ; а 1 злотый равнялся 60 рус. копѣйкамъ; слѣдовательно 118 копъ на русскія деньги составляли 1062 руб.

рыхъ теперь отказывается. Въ доказательство Авраамъ представилъ долговую грамату, выданную его отцу Михелю Езофовичу самимъ Рязанскимъ княземъ. По приказанію Сигизмунда дёло разсматриваетъ Витебскій воевода Матеей Яновичъ и призываетъ къ отв'ту должника.

Князь: Дѣйствительно я браль у жида Михеля товары, именно атласу синяго на золотѣ 16 локтей, зеленаго атласу на золотѣ 22 локтя, нарынурьяну 9 локтей, перстеней на 9 конъ, и уплатилъ за нихъ 80 конъ грошей воскомъ, деньгами и конями. На граматѣ же, которую представилъ жидъ, не моя собственная печать, а печать моего слуги; но такъ какъ въ ней написано мое имя, то пусть Аврамко присягнетъ на томъ, что я недоплатилъ его отцу, и я ему заплачу.

Аврамко. Ты князь Рязанскій при многихъ добрыхъ людяхъ, радникахъ и дворянахъ королевскихъ самъ добровольно не одинъ разъ сознавался, что долженъ моему отцу 118 копъ грошей и заплатишь мнѣ по этому листу.

Воевода спросилъ князя, при комъ и когда онъ заплатилъ 80 копъ грошей Михелю и имъетъ ли отъ него квитанцію.

Князь. Быль у меня слуга, черезь котораго я заплатиль ему тѣ 80 копь; но этоть слуга послѣ оставиль меня и служиль пану Евстафію Дашковичу, а потомь попался въ плѣнъ къ Татарамь; когда же именно происходила уплата, я теперь не могу припомнить; а квитанціп на то у себя не имѣю.

Воевода передаль королю рѣчи той и другой стороны. Король сдѣдаль слѣдующее распоряженіе: если князь Рязанскій подтверждаеть, что онь браль у Михеля атласы, сукна, перстни, и говорить, что заплатиль ему 80 копь грошей, а квитанціи у себя не имѣеть, времени уплаты не помнить; слуги, который производиль уплату, намь не представиль; то пусть Аврамко присягнеть по своему жидовскому закону на основаніи привилегій, написанныхь въ Статуть, и тогда Рязанскій князь пусть заплатить ему долгь. Срокь для присяги полагаемь четвертый день: въ понедѣльникь на канунь св. Мартина въ жидовской школь (синогогь), въ Трокахь, Аврамко дасть клятву въ томь, что Рязанскій князь остался должень его отцу Михелю 118 копъ и ничего не заплатиль по своей грамать. Посылаемь нашего дворянина Ивана Бокея для того, чтобы онь засвидѣтельствоваль присягу.

Въ назначенный день Аврамко явился въ спнагогу, записалъ свое исторія рязанск. княж. 11

показаніе у жидовскаго доктора (раввина) и въ земской радѣ, и ждалъ только Рязанскаго князя, чтобы произнести присягу. Но тотъ не пріѣхалъ. Уже передъ вечеромъ, уѣзжая изъ Трокъ, жидъ съ товарищами повстрѣчалъ княжескаго слугу, котораго Иванъ Ивановичъ послалъ вмѣсто себя слушать присягу.

Сигизмундъ рѣшилъ дѣло въ пользу жида, и приговорилъ Ивана Ивановича къ уплатѣ 118 копъ грошей въ разные сроки, именно 100 копъ должны быть отданы въ продолжение 12 недѣль, считая отъ св. Мартина; а остальныя 18 послѣ того въ 4 недѣль, т. е. всего сроку было 16 недѣль, опредѣленныхъ Статутомъ <sup>35</sup>).

1560 года. Стоклишскій бояринъ Андрей Степановичъ Ольшевскій бьетъ челомъ Сигизмунду II Августу, чтобы не приказывалъ отбирать у него людей и земли, пожалованныя покойнымъ Рязанскимъ княземъ своему слугѣ, а его отцу Степану Крукову. Хотя Рязанскій князь не имѣлъ права безъ воли и вѣдома короля раздавать кому любо казенныя земли; но чтобы не заставить Ольшевскаго просить милостыню (жебреть), Государь сжалился (улитовавшысе) надъ своимъ подданнымъ, и оставилъ за нимъ тѣ земли съ одною службою людей зб).

Болье извъстій о послъднемъ Рязанскомъ князь мы пока не имъемъ. Остается только прибавить, что князь Иванъ, подобно отцу и дъду, былъ недолговъченъ: смерть его мы относимъ приблизительно къ 1534 году <sup>37</sup>).

<sup>35)</sup> Кн. Судн. дълъ. VI. лл. 137 и 143.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Кн. Записей. XXXVIII. № 257.

<sup>37)</sup> Доказательства на это следующія:

Въ IX томѣ Исторіи Литовы изд. Нарбутомъ, подъ 1534 г. упоминается, что король Сигизмундъ I пожаловалъ Стоклишки князю Семену Өедоровичу Бѣльскому, бѣжавшему изъ Москви.

Въ 1537 г. Семенъ Бёльскій просить у Сигизмунда помощи, чтобы возвратить себё отчину не только княжество Бёльское, по и Рязанское (Акты Зап. Рос. II № 189), конечно, на томъ основаніи, что будучи по матери внукомъ Вел. князя Рязанскаго Василія Ивановича Третнаго и княгини Анны Васильевны, опъ почиталь себя наслёдникомъ Рязанскихъ князей по пресёченіи мужеской линіи.

Следовательно, киязя Ивана Ивановича въ то время уже не было въ живыхъ.

## ГЛАВА УП.

## Состояніе княжества въ концѣ XV и началѣ XVI вв.

А. Географическое обозрание: Границы Княжества. Воображаемое путешествіе по Окв. Села и города. Область монастирей. Переяславль Рязанскій. Старая Гязань и другія мѣста по Окв. Берега Прони. Отношеніе княжеской колонизаціи къ остаткамъ городовъ. Область верхняго Дона. Извѣстія иностранцевъ о Рязанскомъ крав. Богатство естественныхъ произведеній.

Распространеніе Славянской колонизаціи на Рязанской украйнѣ, задержанное на время Монгольскимъ нашествіемъ, съ новою силою возобновилось въ XIV ст. Холмистые берега Оки продолжали застроиваться непрерывнымъ рядомъ городовъ и селъ, которые живописно кутались въ темнозеленыя рощи и придавали хотя немного однообразный, но привѣтливый и улыбающійся видъ окрестностямъ Окской долины.

Самое большое скопленіе городовъ въ мѣстахъ, когда либо принадлежавшихъ къ Рязанской области, существовало въ той части долины, которая лежитъ между устьями Протвы и Москвы; здѣсь сходились два противуположныя направленія колонизаціи: одно Чернигово-сѣверское внизъ, а другое Рязанское вверхъ по Окѣ; съ XIV вѣка сюда присоединилось еще третье Московское. На этомъ небольшомъ пространствѣ источники до XIV в. упоминаютъ 16 именъ. До Монгольской эпохи извѣстны: Лобынскъ, Неринскъ, Тѣшиловъ, Колтескъ, Ростиславль и Коломна; послѣ нея: Серпуховъ, Кашира, Лопасна, Мстиславль, Жадѣне городище, Жадемль, Дубокъ, Бродничъ, Поченъ и Новый городокъ. Но положеніе послѣднихъ мѣстъ, за исключеніемъ Серпухова и Каширы, остается для насъ пока неизвѣстнымъ. Изъ договорныхъ граматъ между Москвою и Рязанью знаемъ только, что Новый городокъ лежалъ на лѣвой сторонѣ рѣки, а Жадемль, Жадѣне городище, Дубокъ и Бродничь

на правой; относительно двухъ другихъ затрудненіе: Поченъ упоминается и на правой, и на лѣвой сторонѣ; а Лопасна, которую естественнѣе всего искать гдѣ нибудь на берегу рѣчки Лопасны, судя по смыслу граматъ, лежала на Рязанской сторонѣ Оки. Впрочемъ большая часть этихъ загадочныхъ мѣстъ едва ли заслуживала названія городовъ; вѣроятно это были значительныя селенія; по крайней мѣрѣ отъ нихъ не осталось никакихъ ясныхъ слѣдовъ.

Начиная географическій обзоръ Рязанской области, прежде всего постараемся хотя приблизительно очертить предёлы Княжества въ послёднее время его самостоятельности, т. е. послё смерти Василія Ивановича.

Съверная граница, называвшаяся Владимірскимъ порубежьемъ, но характеру своей природы, но отсутствию городовъ и селеній, никогда не была строго опредълена; приблизительно ее можно провести по верховьямъ трехъ притоковъ Оки съ лѣвой стороны, Гуся, Пры и Цны, и потомъ вверхъ по Окъ до устья Смядвы. Западная граница довольно подробно была опредвлена договоромъ 1483 г.: она шла по Смядвъ до устья Песоченки, Песоченкою до ея верховья, отсюда къ Осетру на устье ръчки Кудесны, отъ верховья Кудесны къ Табаламъ, впадающимъ въ Донъ, далѣе по правому берегу Дона, и оканчивалась гдв нибудь около устьевъ Быстрой Сосны или Воронежа. Восточною границею можно считать ръку Гусь и лівый берегь Оки до річки Середней; отсюда шель такъ называемый Мещерскій рубежь къ среднему теченію Цны, впадающей въ Мокшу; далъе, судя по смыслу договорной граматы 1496 г., мъста по Воронежу составляли крайнія Рязанскія владенія на юговостокъ, и нътъ никакого основанія думать, что весь древній Червденый Яръ въ то время все еще принадлежалъ къ Рязанскому княжеству.

Посмотримъ теперь на то, что заключалось внутри очерченныхъ предъловъ. Начнемъ съ главнаго, т. е. съ береговъ Оки. Крайнимъ пунктомъ собственно Рязанскаго берега мы считаемъ по прежнему окрестности Ростиславля, который постоянно принадлежалъ потом-камъ своего основателя; всъ другія мъста, лежавшія далье вверхъ по Окъ только эпизодически входятъ въ составъ Рязанской территорін. Поэтому возьмемъ Ростиславль за исходный пунктъ нашего обозрънія; сядемъ здъсь въ лодку и спустимся внизъ по теченію. Путешествіе совершается въ началъ XVI ст.; удълъ Федора Васильевича Третнаго уже присоединенъ къ Москвъ; но мы при опи-

саніп мъстностей не будемъ отдѣлять его отъ коренныхъ Рязанскихъ областей.

Мимо насъ промелькнуло нъсколько деревень, и на устъъ Осетра ноказались валы небольшаго городка; если не ощибаемся, онъ носить тоже имя 1). Левый берегь Оки въ этихъ местахъ гораздо населениве праваго и на немъ было замътно болъе жизни. Когла мы приблизились къ устью Москвы, то на лѣво, за песчанымъ отлогимъ берегомъ, можно было различить вдали башни Коломны, нфкогда Рязанской колоніи, которая уже ява стольтія считалась однимъ изъ самыхъ крѣпкихъ и зажиточныхъ городовъ Московскаго княжества. При впаденіи Москвы въ Оку стонть Голутвинъ монастырь. основанный по преданію св. Сергіемъ на обратномъ пути изъ Рязани въ 1385 г. Миновавъ еще нъсколько небольшихъ деревень, мы достигли устьевъ реки Цны, которая уже съ давнихъ временъ отделяеть отъ Московскихъ земли Рязанскія, лежащія на лівой сторонів Оки. Направо мы оставили за собою село Городецъ съ остатками древнихъ укрѣпленій; налѣво раскинулось довольно большое село Дединово; последнее лежить въ углу, который образуется внаденіемъ праваго рукава Цны въ Оку, и составляетъ крайній пункть Московскихъ владеній въ этой сторонь. При впаденіи другаго рукава стоитъ Любуцкъ (нынѣ Любецы), первое Рязанское селеніе на лѣвомъ берегу Оки <sup>2</sup>). За тѣмъ, обогнувши довольно значительную луку, мы прошли мимо села Ловецъ, и, сделавши верстъ пять, встунили въ другую подобную луку, которая изгибается между большимъ

<sup>1) &</sup>quot;Близъ самаго села Городин, на большой дорогѣ отъ Коломны къ Зарайску въ 18 верстахъ отъ первой и въ 22 отъ втораго находится городокъ при протокѣ Чистороѣ, текущемъ въ Осетръ, обрытий валомъ и вмѣющій одинъ только входъ съ востока. Старожили помнятъ еще на семъ мѣстѣ столбы отъ воротъ, проводившихъ въ укрѣпленіе". Писъма Калайдовича объ археол. изслѣд. въ Ряз. губ. 49. Также см. Изслѣд. и левц. Ногод. IV, 224.

<sup>2)</sup> На существованіе сель Городца, Дёдинова и Любуцка въ тѣ времена указываеть одна разъёзжая грамата конца XV в. Отрывокъ изъ пея помёщень въ Ряз. Дост. "Апрёля въ 6 день по княже Өедорову слову Васильевича бояринь его Матвёй Денисьевичь отъёхаль землю и луга и болота святихъ мученикъ Бориса и Глёба Городецкаго Владыей Протасью отъ княжой земли отъ Дорогумилской противу Дюдинова, отъ Оки рёки къ Волхову болоту и къ Любуцкому рубежу. А на розъёздё были Владычни бояре; а писалъ грамату княже Өедоровъ дьякъ Семенъ Ивановъ сынъ Барановъ". 1498 года.

селомъ Омутъ 3) и городомъ Перевицкомъ. Здёсь мы остановились на нѣсколько часовъ и поднялись на гору, потому что отсюда очень удобно обозрѣвать окрестности на далекое разстояніе. Перевитскъ стоитъ на высокомъ ходмѣ, и по своему положенію представляеть довольно крѣпкій пунктъ. Площадь крѣпости почти квадратная; восточная сторона опирается на крутой берегъ Оки; а три другія стороны защищены высокимъ валомъ, который съ сѣверной и южной стороны спускается въ глубокія лощины, а съ западной окопань рвомъ. Видъ на окрестности довольно живописенъ: Ока синею лентою извивается по широкой долинь; это одна изъ самыхъ прихотливыхъ ръкъ средней Россіи; она не только измъняетъ время отъ времени общее направление своего течения; но и въ подробностяхъ своихъ безпрерывно дёлаетъ изгибы и повороты; то подбёгаетъ къ самой подошвѣ праваго берега, то уклоняется на лѣво, и плавно, тихо идетъ посреди зеленыхъ дуговъ. Берега также непостоянны, какъ русло: то подходять довольно близко другъ къ другу, то расходятся на далекое разстояніе, оставляя місто широкимь лугамь, которые доставляють населенію отличные сёнокосы. Характерь береговъ различенъ: правый постоянно выше лъваго; онъ представляеть волнообразную линію; містами круть и обрывисть; ходмы его покрыты частымъ кустарникомъ, который ползетъ на верхъ отъ самой подошвы, или поросли высокими тёнистыми рощами; лёвый берегъ только изръдка поднимается на замътную высоту; большею частію онъ отлогь и не имфеть такихъ ясныхъ очертаній, какъ правый, потому что почва его преимущественно состоить изъ неску н глины. Около села Омутъ лѣса подходятъ къ лѣвому берегу, п темною силошною массою застилають его на далекое протяжение. По различію природы и поселенія на обоихъ берегахъ не одинаковы: на правомъ села и деревни очень часты; на лѣвомъ мало удобныхъ мъсть для жительства; по этому села встръчаются гораздо ръже, но за то они значительние по объему.

Верстахъ въ 15 отъ Перевитска мы поравнялись съ селомъ Романовскимъ, которое въ концѣ XV в. принадлежало Великой княгинѣ Аннѣ. Земляныя укрѣпленія все еще придаютъ ему характеръ городка; но онѣ уже не пмѣютъ стратегическаго значенія и осѣда-

<sup>3)</sup> Теперешнее Бѣломутъ. Оно встрѣчается въ 1616 г. въ Приправоч. книгѣ Ряз. Уѣзда. (Времен. О. И. и Д. № 13) и въ путешествів Олеарія 1627 года; но безъ сомнѣнія существовало уже гораздо раньше.

ють все болье и болье. Не далеко оть Романовского стоить деревия Вакино 4). Далъе мы проъхали нъсколько селъ, между прочимъ Сельцы на лѣвомъ берегу и Кузминское на правомъ 5); за тѣмъ достигли устья рёчки Солотчи и вступили въ область монастырей. При самомъ усть на левомъ берегу Оки стоитъ знаменитый монастырь Солотчинскій, основанный въ концѣ XIV в. Олегомъ Ивановичемъ; здёсь поконтся прахъ Олега и его супруги. Верстахъ въ 2 или 3 къ съверу находится обитель Зачатейская, основанная княгинею Ефросиніею; а верстахъ въ пяти къ югу Аграфенина пустынь, которая построена послёднею Рязанскою княгинею Агриппиною въ 1507 г. На другомъ берегу Оки не подалеку стонтъ монастырь Богословскій, происхожденіе котораго, если в'єрнть м'єстному преданію, теряется въ глубокой древности. Монастыри почти совсемъ закутались въ лъсную чащу, такъ что издали едва замътны верхушки колоколенъ: Глухія, уединенныя мъста въ этой сторонъ издавна служили убъжищемъ для людей, которые удалялись отъ мірскихъ треволненій. У одного изъ такихъ пустынножителей, можетъ быть не далеко отъ тестя, окончилъ свою бурную жизнь князь Юрій Святославичъ Смоленскій въ 1407 г. 6). На усть Вожи мы замътили курганы, поросшіе кустарникомъ; это памятники знаменитой битвы Москвитянъ съ Татарами въ 1378 г. Верстахъ въ трехъ отсюда на берегу рѣчки Быстрицы возвышается опять неизвѣстный городокъ (теперь Малое или Перекальское городище); потомъ промелькнуло и сколько деревень, разбросанных по окрайн крутаго берега. Мы вошли въ Трубежъ наиболъе значительный между рукавами Оки, миновали устье Павловки и подъёхали къ самымъ стёнамъ Переяславля Рязанскаго. Тутъ опять остановимся на нъкоторое время и ностараемся поближе познакомиться съ столицею княжества.

Переяславль составился изъ двухъ отдѣльныхъ крѣпостей, изъ которыхъ одна удержала за собою преимущественно имя города (кремля), а другая стала называться острогомъ 7). Объ части рас-

<sup>4)</sup> Романовское и Вакинъ упом. въ договор. гр. 1496 г.

<sup>5)</sup> Объ нихъ говоритъ Олеарій; Кузьминское у него, кажется, названо Морозовымъ. См. Ряз. Вѣд. 1853 г. №№ 8 и 27.

<sup>6)</sup> H. C. P. J. VI. 133.

<sup>7)</sup> Объ острога отдально отъ города упоминается подъ 1513 г.; латопись говорить, что Бурнашъ Гирей взяль только острогь. Въ Рязан. Рожествен. собора

положены между ръчкою Лыбедью и Трубежемъ. Городъ занимаеть уголь, образуемый устьемъ Лыбеди (озеро Карасево), и имъетъ форму прямоугольника; холмъ, на которомъ онъ построенъ, обрытъ со всёхъ сторонъ и приподнятъ вверхъ посредствомъ насыпи; длинные бока площади им'єють 230 сажень, а короткіе 150. Западная сторона защищена валомъ въ 5 сажень вышины и въ 3 ширины; у подошвы его идетъ глубокій ровъ, наполненный водою (озеро Быстрое); три остальныя стороны спускаются отвёсно въ Трубежъ (сёверная) и въ Лыбедь; онъ укръплены деревянными стънами. По угламъ и между углами возвышается до 12 башень; главныхъ воротъ двое: однѣ, южныя, выходять на конную илощадь (теперь Старый базаръ) и называются Рязанскими в); другія обращены на занадъ къ острогу и извъстны полъ именемъ Глъбовскихъ 9). Внутри крепости замечательны следующія постройки: во-первых княжескій теремъ-высокое зданіе съ узкими окнами, обращенное фасадомъ къ Трубежу; сзади къ нему примыкають разныя надворныя строенія. Теремъ со всёхъ сторонъ окруженъ храмами: направо отъ него Духовъ монастырь 10); на лѣво церковь Успѣнья Богородицы (нынѣ теплый соборный храмъ въ Рязани). Последняя служить усыпальницею для преемниковъ Олега: на право стоятъ гробницы: Өедөра Ольговича, Ивана Өедоровича, Василія Ивановича, Ивана Васильевича и Оедора Васильевича Третныхъ; а на лъвой сторонъ прахъ великихъ княгинь Софьи Дмитріевны и Анны Васильевны; скоро подлъ нихъ займетъ свое мъсто гробница Агриппины Өедоровны. Туть же стоить Архангельскій соборь, который служить домовою церковью для княжеской фамиліи; далье, къ серединь города, монастырь Спаса Преображенья 11). На западной сторонъ на берегу Быстраго озера стоить церковь Николы Стараго, зерно города

надинсь на гробницѣ св. ен. Василія упоминаеть, что мощи этого святителя перенесены въ 1592 г. изъ *стараго острога* отъ деркви Бориса и Глѣба въ новопостроенную соборную церковь Усиенія Пресв. Богородицы.

<sup>8)</sup> Ряз. Іерар. Воздвиж. 76.

<sup>9)-</sup> Они находились подъ Глѣбовскою башнею, съ которой пѣмецъ Іорданъ пронзвель по Татарамъ въ 1521 г. выстрѣлъ, падѣлавшій столько шуму. Судя по времени, можно было бы подумать, что это тотъ самый кузнецъ Іорданъ, о которомъ Герберштейнъ разсказываетъ извѣстный анекдотъ; что однако сомнительно.

<sup>10)</sup> Въ 1506 г. В. Княгиня Агриппина дала его игумну Макарію село Затишье съ деревнями Дурколовымъ и Спаскимъ клиномъ Утъщенскийъ. Ряз. Дост.

<sup>14).</sup> Ему князь Өедөръ Васильевичъ пожаловалъ село Гавриловское. Ibid.

Переяславля: на восточной сторонъ на берегу озера Карасева кладбишенскій храмъ Іоанна Златоуста, построенный по повельнію Ивана Васильевича Третнаго въ 1485 г. Благодаря княжеской грамать, жалованной священнику Златоустовской церкви, мы имбемъ некоторыя указанія на сосёднюю часть города въ конце XV в. "Около храма съ трехъ сторонъ на кладбище (отмърено) по инти саженъ, а отъ улицы ко храму три сажени, а по левую сторону того храма Карасево, а по другую сторону провзжая улица, да на той же улицв по конецъ ряду стоить богадёльня, а ширина тое улицы три сажени: да къ тому жъ храму дано подъ дворы земли но городовую ствну въ поперечину и въ длину съ третью сажени двадцать по косую удицу и по дворъ священника архидьяконскаго, а по другую сторону живетъ великаго князя стольникъ Иванъ Башмаковъ... (А приходъ къ Златоусту серебряники всв и пищальники). Да къ тому жъ храму дворовое мъсто на улицъ Волковой, гдъ лавка, поставилъ торговый челов'ясь Иванъ Смолевъ изъ оброку на темьянъ, и на свъчи и на вино служебное къ Ивану Златоусту. Да за ръкою Окою лугъ, ужитня, идучи къ Пустынъ на лъво четыре десятины Буяновской. По воскреснымъ днямъ на молебнахъ у Бориса и Глѣба степеная мъста подъ соборными на право Златоустинскій священникъ станетъ, а подъ нимъ Николы Стараго. А Никола Старый стоить на Быстромь озерь на берену, и то есть озеро святое, и озеро Карасево свято ко прочищенію очей 12). Кром упомянутыхъ, въ городъ есть еще нъсколько церквей. За исключениемъ небольшой площади около княжескаго терема, остальное пространство тесно застроено домами бояръ, церковнослужителей, боярскихъ дътей, торговыхъ людей и различныхъ ремесленниковъ. Такимъ образомъ крѣпость Переяславля имъетъ характеръ древняго дътинца; она можетъ быть доступна непріятелямъ только съ западной стороны; слѣдовательно, чтобы добраться до города, надобно прежде овладѣть острогомъ.

Остротъ вмѣстѣ съ посадомъ вытянулся по крутому берегу Трубежа, который защищаетъ его съ сѣверной стороны; съ южной онъ опирается на берегъ Лыбеди; а съ другихъ сторонъ опоясанъ и пересѣченъ глубокими оврагами; также какъ и городъ, острогъ окруженъ деревянными стѣнами. Первое мѣсто между зданіями занимаетъ здѣсъ соборная церковь Бориса и Глѣба, которая стоитъ во

<sup>12)</sup> Рязан. Дост. изъ Кинти списковъ съ выписей.

Владычней слобод надъ самымъ берегомъ Трубежа. Рязанскіе князья шелро одарили ее вотчинами и разнаго рода льготами. Подлѣ собора находится владычній дворъ 13) съ Анастасіевскою церковью (нынъ Семинарская). По другую сторону Лыбеди идутъ различныя подгородныя слободы: рыбная, конная, ямская и пр. По недостатку камня и обилю лесовъ все постройки въ Переяславле сдёланы изъ дерева, за исключеніемъ нёкоторыхъ храмовъ. Въ этомъ обстоятельствъ и въ тъснотъ улицъ заключалась причина страшныхъ пожаровъ, которые неръдко опустошали городъ; особенно памятенъ последній пожаръ 1494 г. Окрестности Переяслявля наполнены рощами, монастырями, деревнями и мельницами; такъ при виаденіи Павловки въ Трубежъ стоить монастырь во имя Св. Троицы; противъ него на острову между Окою и Трубежомъ находится Богоявленская обитель: тотъ и другой окружены густымъ боромъ 14). Съ криностной стины открывается особенно живописный видъ на заръчье: у ногъ вьется Трубежъ; за нимъ на лъво чернъетъ лъсъ, на право зеленьють луга; далье за Окою видно ньсколько сель, разбросанныхъ по колмамъ; замътнъе другихъ между ними Пустынь Шумошь и Дубровичи 15).

Осмотрѣвъ столицу, продолжаемъ свое путешествіе внизъ по Окѣ. Отъѣхавъ верстъ 15 отъ Переяславдя, мы поравнялись съ городкомъ Ольговымъ, который извѣстенъ въ исторіи по битвѣ между Рязанцами и дружиною Всеволода III въ 1207 г. <sup>16</sup>); онъ стоитъ

<sup>13)</sup> Г. Воздвиженскій на стр. 44, замічаєть: "къ оному (т. е. Владычнему двору) отъ Борисо-глібской церкви чрезъ ровъ устроены (говорять) были переходи".

<sup>14)</sup> Съ именемъ перваго связанъ разсказъ о посольствъ св. Сергія къ Олегу Рязанскому; второй, на мѣстѣ теперешняго села Борки, упоминается въ одной судной граматѣ XV в. "при Рязанскомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ, какъ бояринъ Өедоръ Григорьевичъ по его слову судъ судилъ при Богоявленскомъ игумнѣ Іонѣ о землѣ Богоявленской на рѣчкѣ на Тюшевкѣ". Воздвиж. ЗЗ1 стр. Островъ между Окою и Трубежомъ у Герберштейна названъ Струбъ; а по словамъ г. Воздвиженскаго онъ назывался Судеревъ. Послѣднее имя вѣроятнѣе перваго: оно объясняетъ намъ выраженіе договор. граматы 1496: "а по судеревнымъ знаменомъ судъ вопчей". (Въ "Историко-Статистич. Описаніи Черниговской епархія". Кн. 6-я. стр. Зъ, въ актахъ 1633 г. встрѣчается выраженіе: "бортный ухожей судеревъ" подеревный. Позди. примыч.).

<sup>45)</sup> Акт. Истор. 1. № 127.

<sup>16)</sup> Вфроятно это старый Льговъ (а не Старый Львовъ), приведенный въ теогръ отрывки Воскр. литониси, ибо тутъ же упоминается и Новый городокъ Ольговъ.

на крутомъ холмѣ въ углу, который образуется впаденіемъ рѣчки Гусевки въ Оку. По другую сторону Гусевки выгладываютъ изъ лѣсу главы и кресты Ольговой обители, основаніе которой, какъ мы говорили, восходитъ къ началу XIII в. Олегъ Ивановичъ придалъ монастырю село Арестово со многими угодьями и доходами; онъ самъ говоритъ въ жалованной граматѣ, что сдѣлалъ это пожертвованіе по обѣту, произнесенному во время его удаленія изъ Переяславдя (можетъ быть, послѣ Скорнищевской битвы) 17).

За тѣмъ миновали нѣсколько селъ на лѣвомъ и на правомъ берегу, между прочими Казарь и Остромино. Вотъ устье рѣчки Листани, которой имя прославлено геройскою защитою царевича Мустафы въ 1454 г. Огромный курганъ, на которомъ укрѣпились Татары, возвышается около истоковъ рѣчки; но онъ совершенно закрытъ густымъ лѣсомъ 18). Прошли устье Тысьи и Исьи; видѣли остатки Ожска и еще двухъ или трехъ древнихъ городковъ, на мѣстѣ которыхъ процвѣтаютъ теперь мирныя села. Вотъ игривая Проия вливаетъ свои струп въ Оку у подошвы холма, который вѣнчаютъ валы небольшой крѣпости 19).

Соединившись съ Пронею, Ока вдругъ дѣлаетъ поворотъ на лѣво п течетъ прямо на сѣверъ до устья Кишны, потомъ опять изгибается на юговостокъ. Отъѣхавъ верстъ иять отъ устья Прони, мы подошли къ городу Рязани,—этому зерну, изъ котораго развилось обширное Рязанское княжество. Въ немъ незамѣтно теперь прежняго блеска и жизни: татарскіе погромы и перемѣщеніе великокняжеской резиденціи положили на него печать запустѣнія; только

<sup>17)</sup> Вотъ слова граматы: "А коли есмь выбхаль изъ отчины изъ своее изъ Переяславля, то гдё есмь обёть учиниль, къ святёй Госпоже Богородицы, придалъ есмь Рязанское мыто и побережное, аже ми даеть... въ отчинё... своей въ Переславли". См. разсужд. объ этомъ пропуска г. Бередникова въ Ж. М. Н. Пр. 1837 г.

<sup>18)</sup> Мѣсто около кургана представляетъ теперь чистое поле, но въ окрестностяхъ все еще слыветъ подъ именемъ "чащи".

<sup>19)</sup> Городъ Никитинъ; а, можетъ быть, Новый городокъ Ольговъ. Оба упоминаются въ извъстномъ географич. отрывкъ. Въ пастоящее время на этомъ мъстъ виденъ еще значительный остатокъ вала, извъстный подъ общимъ именемъ "городна"; неподалеку отъ пего лежитъ село Никитино. Невходя здъсь въ подробный разборъ географическаго отрывка, замътимъ вообще, что при составлении древней русской географии имъ можно пользоваться только съ большою осторожностію, по испорченности многихъ названій и явному смѣшенію различныхъ энохъ.

древній Борисогл'я бскій соборъ, наполненный гробницами Рязанскихъ Ярославичей; старинный княжескій теремъ и еще два, три храма, построенные изъ камня, напоминаютъ минувшее значеніе города. Вм'яст'я съ блескомъ къ новой столиц'я перешло и самое имя Рязани, подъ которою стали разум'ять собственно Переяславль; а прежняя резиденція уже въ оффиціальныхъ граматахъ конца XV и начала XVI в. называется Старою Рязанью <sup>20</sup>). На л'явой сторон'я Оки противъ Рязани лежатъ село съ монастыремъ и остатками древняго городка, можетъ быть, Зар'яческа <sup>21</sup>).

Теперь въ короткихъ словахъ сообщимъ свѣдѣнія, собранныя нами въ остальное время нашего путешествія по Окѣ. Далѣе, внизъ отъ Старой Рязани, до самаго устья Пры прибрежныя мѣста оживляются довольно частыми селеніями, таковы: Гавриловское, Селезнево, Хмелево, Федотьево; Исады, очень живописная и веселая мѣстность, съ именемъ которой связана извѣстная катастрофа 1217 г.; Вознесенское п пр. <sup>22</sup>). Нигдѣ не замѣтили мы такого скопленія древнихъ городковъ, какъ въ этой части княжества; къ несчастію большая

<sup>20)</sup> С. Г. Г. и Д. І. №№ 127 и 144. Какъ городъ старая Рязань въ послъдній разъ упоминается въ книгѣ Большаго Чертежа въ первой половинѣ XVII в.; а во второй половинѣ, именно въ 1679 г., уже встрѣчается село Старая Рязанъ. Грам. собран. Иискаревимъ. № 45.

<sup>21)</sup> Это имя помъщено въ географ, отрывкъ. Монастырь по преданію мъстныхъ жителей назывался Зарбченскимъ. Старожилы еще помнятъ остатки земляныхъ валовъ въ теперешнемъ городъ Спаскъ на мъстъ публичнаго сада; здъсь иногда находили мечи, бердыши, кольцеобразныя бляхи и старинимя монеты. Въ окрестностяхъ Спаска разсъяно нъсколько кургановъ—въроятно памятники битвъ; между ними замъчателенъ своимъ загадочнымъ названіемъ курганъ "Чалая Могила", скрывшій, по преданію жителей, прахъ чалаго коня, который принадлежаль одному изъ Рязанскихъ богатырей (князю Олегу, какъ сказано у Тихомирова 34 стр.).

<sup>22)</sup> Гавриловское въ 1501 г. било пожаловано Өедоромъ Васильевичемъ Спаскому монастирю. (Іерар. Воздвиж. 336). Селезнево и Хмелево упомянуты въ граматѣ Олега, жалованной епископу Василію. (Ряз. Дост.). Въ челобитной Өедотьевскихъ прихожанъ, которая была подана въ копцѣ ХУП в. Митрополиту Павлу, сказано, что еъ 1487 г. на полѣ, бмизъ села Өедотьева, явилась икона Богородицы. (Грам. Пискар. № 48). Возпесенское (иначе Санское) упомянуто въ жалованныхъ граматахъ Олега. (Воздвиж. 49 и 50). Спустя съ небольшимъ сто лѣтъ, Олеарій приводитъ слѣдующія имена селъ па этихъ берегахъ: Киструсъ, Муратово, Колемино, Пустополье, Новоселки, Шилово, Тынерская (иынъ Тырновская) слобода, Свипчусъ и Копоново.

часть ихъ именъ остались для насъ неизвъстны. Знаемъ только, что около устья Кишны лежали развалины Бѣлгорода; къ востоку отъ него существовалъ городъ Воиновъ <sup>23</sup>). Еще далѣе на правомъ берегу Оки лежитъ село Шилово на мѣстѣ древняго города того же имени; около устья Пры находятся селенія Свинчусъ на правой сторонѣ и Ижевское на лѣвой, образовавшіяся на мѣстѣ городовъ Ижеславля и Свинеска. Между многими монастырями мы замѣтили еще два: Облачинскую пустынь по сосѣдству съ Исадами на правомъ берегу, и Терховъ монастырь, расположенный на одномъ островѣ Оки, не далеко за Шиловымъ <sup>24</sup>).

Около древняго Свинеска или устья рѣчки Середней кончались владѣнія Рязанскихъ князей; но на лѣвомъ берегу онѣ простирались еще до рѣки Гуся <sup>23</sup>). Недалеко отъ впаденія послѣдней въ Оку опять видны земляныя укрѣпленія какого то городка; вѣроятно это былъ крайній укрѣпленный пунктъ въ сѣверовосточномъ углу Рязанской Мещеры <sup>26</sup>).

Дальнъйшее теченіе Оки опять вступало въ область Московскаго княжества. Сосъдями Рязанцевъ въ этой сторонъ были Касимовскіе Татары. Около 1452 года Василій Темный отдаль городъ Касимовъ во владъніе служебному царевнчу Кайсыму и его потомкамъ съ тъмъ, чтобы они защищали здъсь Русскіе предълы отъ Татарскихъ набъговъ; а до того времени Касимовъ назывался Новымъ Низовымъ Городкомъ. Въ 600 саженяхъ ниже его на Окъ существоваль въ древности Мещерской Городокъ, который былъ разоренъ Татарами въ 1376 г.

Осмотрѣвъ берега Оки, обратимся къ другой жизненной артеріп древней Рязанской области, къ рѣкѣ Прони. И на ея бугристыхъ

<sup>23)</sup> Г. Тихомирова доказываеть, что Бѣлгородъ находился на мѣстѣ теперешпяго села Городецъ. (Археол. Изслѣд. 27 стр.). Городъ Вонновъ приведенъ въ географич. отрывкѣ; что его надобно искать именно здѣсь, на это указывають названія "озеро Воннское" и "уѣздъ Воннской" (около села Санскаго. Грамата Олега въ Іерарх. Воздвиж. 49).

<sup>24)</sup> Шилово, Свинчусъ и Облачинская обитель встрѣчаются у Олеарія. Ижевское упоминается въ жалованной грамать Олега Епископу Өеогносту. (Воздвиж. 50) Свинескъ приводится въ географ. отрывкѣ. Терехову монастырю дана была жалованная грамата В. княземъ Василіемъ Пвановичемъ (Ряз. Вѣд. 1853 г. № 10); о немъ упоминается въ книгѣ Большаго Чертежа.

<sup>25)</sup> Такова по крайней мъръ была граница Старо-Рязанской десятнии (по духовному управленію). Ж. М. В. Д. 1848 г. Мартъ. Ст. Надеждина

<sup>26)</sup> Нына деревня Городище въ окрестностяхъ села Ибердусъ.

берегахъ путешественникъ видѣлъ многочисленныя селенія; особенно онѣ часто попадались на нижнемъ теченіп Прони, начиная отъ впаденія въ нее рѣки Рановой. Граматы XIV и XV ст. сохранили для насъ имена слѣдующихъ деревень, расположенныхъ на этомъ пространствѣ: Неретинъ починокъ, Толпино, Перкино; Добрый Сотъ, извѣстный съ начала XIII в.; Столицы и Лучинское—на лѣвомъ берегу Прони; Засѣчье, Муняково и Жерновищи—на правомъ 27). Но изъ городовъ на рѣкѣ Пронѣ по прежнему исторически извѣстнымъ остается только древній Пронскъ; а между тѣмъ остатки земляныхъ укрѣпленій убѣждаютъ насъ, что нѣкогда городки здѣсь были также часты какъ на Окѣ 28).

Послѣ береговъ Оки и Прони самое густое населеніе княжества заключалось въ пространствѣ между этими двумя рѣками. Села и деревни особенно тѣснились по болѣе значительнымъ рѣчкамъ: Осетру, Мечѣ, Пилесу, Вожѣ, Павловкѣ, Плетеной, Исъѣ, Истъѣ и Жракѣ. Остатки древнихъ крѣпостей, разсѣянные по всей этой полосѣ, премиущественно скопляются въ треугольникѣ между Окою, Осетромъ и Вожею, слѣдовательно въ той сторонѣ, откуда постоянно грозила опасность Рязанской самостоятельности. Самымъ значительнымъ мѣстомъ въ этомъ треугольникѣ послѣ Перевитска былъ Зарайскъ; имена другихъ городовъ до насъ не дошли 29). Естественно раждаются

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Жалованныя граматы Олега и Михаила Ярославича. Ряз. Іерар. Воздвиж. 49 и 51. Жерновищи упоминаются еще въ договор. грам. 1496 г.

<sup>28)</sup> Г. Надежинъ преимущественно указываетъ на слѣдующія мѣста: деревня Городецкая близъ внаденія рѣки Нетьи; села Могилевское Городище и Красное Городище на верхнемъ течепій Пропи. Сюда же надобно отнести остатки трехъ укрѣпленій педалеко отъ Михайлова: одно на лѣвомъ берегу Жраки близъ деревни Поярково; другое близъ устья Лубянки, внадающей въ Жраку; а третье на правомъ берегу Пропи. Послѣднее называлось "Городокъ Андрея Лешнина" и на мѣстѣ его въ XVII в. стоялъ остротъ Печерники. (Какъ значится въ Приправоч. книгѣ Ряз. уѣзда. Времен. Общ. М. и Др. № 13). Самый городъ Михайловъ вѣроятно въ 1551 г. бмлъ только возобновленъ воеводами Грознаго; онъ упоминается въ географ. отрывкѣ.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Въ 1533 г. Великій клязь Василій велёль вистроить въ Зарайскѣ каменную кріпость вмѣсто прежней деревянной; слѣдовательно городъ извѣстенъ быль подъ этимъ именемъ ранѣе XVI ст. Укажемъ при этомъ на иѣкоторыя мѣста древнихъ городовъ: село Глѣбово Городище на лѣвомъ берегу Вожи съ остатками землянихъ насыпей, деревня просто Городище при сліяніи Вобли съ Черною, Тюнино городище на рѣчкѣ Пилесъ, Долгое Городище при впаденіи Пилеса въ Мечу.

вопросы, почему ихъ имена изгладились совершенно изъ народной памяти, между тъмъ какъ на каждомъ шагу встръчаемъ или остатокъ вала, или названіе деревни, которое намекаетъ на мъстность существовавшаго когда то города? въ какомъ отношеніи находятся эти обломки старины къ древнимъ Рязанскимъ городамъ? и наконецъ; что это были за города? Трудно отвъчать на подобные вопросы, не имън достаточно данныхъ. Понытаемся сдълать нъсколько соображеній.

Главною причиною размноженія городовъ, кром'я внішней защиты, была потребность князей закръплять за собою владъніе землями; только въ техъ местахъ могъ свободно распоряжаться князь лично или посредствомъ своихъ намфстниковъ, въ которыхъ стояла крфпость, оберегаемая его дружинниками. Будучи стратегическими и административными пунктами, города, какъ извъстно, становились въ тоже время семенами христіанства и славянской народности на финской почвъ. Въ XV ст. ихъ роль на иткоторыхъ мъстахъ была кончена: населеніе въ треугольникъ между Окою, Пронею и Осетромъ почти все было крещеное, съ явнымъ преобладаніемъ славянскаго элемента въ своемъ составъ; въ административномъ отношенін затрудненій не встрівчалось; во внішней защить со стороны Москвы при полчиненныхъ отношеніяхъ къ ней Рязани не было надобности. Оставалась оборона на югѣ со стороны степей; но охранение Русскихъ предвловъ отъ Татарскихъ нападеній въ теченіе XV в. Московское правительство главнымъ образомъ принимаетъ на себя. Древніе города уже не соотв'єтствовали новымъ потребностямъ въ военномъ отношении; они были слишкомъ малы, неудобны, и не могли остановить большихъ массъ, набъгавшихъ изъ Крыма. Поэтому государи Московскіе, ограждая въ XVI в. юговосточныя границы, приказывають укрѣплять только самые значительные города, строитъ новые остроги на сторожевыхъ линіяхъ и насынать сторожевые курганы. А между темъ древнія украпленія приходили въ ветхость; земляные валы осыпались; деревянныя стѣны и башни быстро уничтожались отъ дъйствія различныхъ причинъ, и города обращались въ села, если не подвергались совершенному запустънію. Тоже самое превращение испытывали въ свою очередь остроги, построенные Московскими воеводами, по мара того, какъ пограничная линія отодвигалась все далье къ югу. Сльдовательно далеко не всь городки, городища и курганы юговосточной Россіи по своему происхожденію относятся ко временамъ удёльнымъ. Первый намекъ на древній Рязанскій городь, обратившійся въ село, мы находимь въ концѣ XV в. <sup>30</sup>); а въ началѣ XVII встрѣчаемъ здѣсь уже большое количество городищъ и городцевъ <sup>31</sup>).

О Рязанскихъ земляхъ на съверъ отъ Оки мы можемъ только предполагать, что эта болотистая и лъсная сторона очень мало измънилась послъ XIII ст., за исключеніемъ мъстъ ближайшихъ къ центру княжества; только на берегахъ нижней Пры замътны слъды исторической жизни по нъкоторымъ остаткамъ городовъ 32). Почти также бъдны наши географическія свъдънія о населеніи Мещерской земли по другую сторону Оки: въ договоръ 1496 г. упоминаются только Карабугинскій уъздъ, Пластиково, Бовыкино и Мордовскія волости по Цнъ.

Кромф области средней Оки въ составъ Рязанскаго княжества постоянно входили земли по верхнему теченію Дона и его притоковъ, преимущественно съ лѣвой стороны. Населенность этихъ земель была очень бъдная; вотъ почему и географическія извъстія о нихъ чрезвычайно скудны. Договоръ братьевъ называетъ въ той сторонъ только три мъста: Тешевъ, который надобно искать гдъ нибудь между Воронежомъ и Дономъ 33); Братиловъ, неизвъстно гдъ находившійся, и Романцевъ, в роятно тоже, что Иваново-Романцево, о которомъ говорится въ договоръ съ Москвою 1483 г., и который по смыслу граматы лежаль гдв то по левую сторону Дона. Даже илодоносные берега этой реки въ конце XV и начале XVI в. повидимому не много были населеннъе, нежели съ небольшимъ за сто лътъ, когда они, если върить описанію Пименова хожденія, представляли одну безлюдную пустыню съ развалинами древнихъ городовъ. Главною причиною такого явленія была постоянная опасность со стороны кочевниковъ; безпрерывные крымскіе наб'яги въ XVI ст.

<sup>30) &</sup>quot;... Отъехалъ землю и луга и болота святыхъ мученивъ Бориса и Глеба Городециаго", и пр. Изъ списка съ разъежжей граматы 1498 г. (см. выше).

<sup>31)</sup> Приправоч. кн. Ряз. увзда 1616 г. Договоръ братьевъ, въ концв XVI в. называетъ только пять городовъ: Переяславль, Старую Рязань, Перевитскъ, Ростиславль и Пронскъ; слъдовательно остальные были слишкомъ пезначительны, чтобы о нихъ упоминать, или обратились уже въ села. Въ пачалъ XVII в. встръчасмъ въ собственной Рязанской области тъже пять городовъ съ прибавленіемъ одного Зарайска. (Кн. Бол. Черт.).

<sup>32)</sup> Таковы села Городное и Городковичи въ Спаск. увздъ.

<sup>33)</sup> На рычкы Тешевкы на мысты Задонска, какы предполагаеты г. Калайдовичы. Инсьма кы Малин. обы Арж. изслыд. вы Ряз. губ. 75 стр.

окончательно стерли признаки древней населенности въ этомъ краю, такъ что въ географическомъ описаніи Московскаго государства XVII, вѣка по Дону встрѣчается болѣе Татарскихъ переметовъ п Крымскихъ бродовъ, нежели Русскихъ селеній. Къ немногимъ прежнимъ именамъ городовъ на берегахъ Дона можно прибавить еще Донковъ. Герберштейнъ говоритъ о немъ, какъ о старинномъ, разрушенномъ городѣ; въ его время это мѣсто было извѣстно тѣмъ, что подлѣ него грузили свои суда купцы, отправлявшіеся въ Азовъ и Кафу <sup>34</sup>).

Переходя въ харавтеру мѣстной природы и въ естественнымъ произведеніямъ страны, обратимся сначала въ тѣмъ иностраннымъ путетественникамъ, которые посѣтивъ Восточную Европу въ XV и XVI вв., оставили намъ нѣсколько извѣстій о Рязанскомъ княжествѣ. Ихъ было трое: два Венеціанца, Іосафатъ Барбаро и Амвросій Контарини, и третій Нѣмецъ, извѣстный баронъ Герберштейнъ.

Извѣстіе Варбаро относится ко второй половинѣ XV в.: "Когда переѣдешь" черезъ Эрдиль (Волгу) по направленію къ западу—пишетъ онъ—то на разстояніи пятнадцати дней пути встрѣчаются по берегу рѣки безчисленныя племена Татаръ. Они простираются до самыхъ предѣловъ Россіи, на границѣ коей находится городокъ (terriciola) Рязань, подвластный одному изъ родственниковъ Іоанна, Великаго князя Россійскаго. Жители здѣсь всѣ христіане и исповѣдуютъ вѣру Греческую. Страна ихъ изобилуетъ хлѣбомъ, скотомъ, медомъ и другими цѣнными произведеніями (et altre buone cose); она вообще лѣсиста и довольно хорошо населена. Въ Рязани приготовляютъ особенный напитокъ въ родѣ нашего пива, называемый бузою (bossa) 35). Нѣсколько далѣе встрѣчается городъ Коломна, укрѣпленный подобно Рязани деревянными стѣнами 36). Въ обоихъ городахъ всѣ строенія деревянныя, по недостатку каменнаго матеріала.

<sup>34)</sup> Мѣстность древняго Донкова въ настоящее время называется Старымъ Городищемъ: она лежить въ 20 верстахъ выше новаго Донкова, который былъ построенъ въ 1571 г. Въ 15 верстахъ ниже послѣдняго на Дону, близъ села Перехвала, сохранились еще остатки древняго городка; съ сѣверной стороны онъ защищенъ рѣкою, а съ прочихъ рвами.

<sup>35)</sup> Bpara.

<sup>36)</sup> Библіотека иностр. пис. 1836 г. стр. 95, 175, 176. Rerum Moscovi. auctores varii. 48—50. Четвертаго иностранца Кампензе мы встратима посла.

Въ разстояни трехъ дней пути течетъ значительная ръка Москва, на которой стоитъ городъ того же имени".

Контарини самъ провзжалъ по Рязанской землв, и потому его замътка для насъ особенно интересна; къ сожальнію она слишкомъ коротка и повторяетъ почти тоже, что сказано у Барбаро. На обратномъ пути изъ Персіи въ отечество, Контарини присоединился къ свить пословъ Московскаго и Персидскаго: первый, называвшійся Маркомъ, возвращался въ Москву; а второй быль отправленъ къ Іоанну III Узунъ Гассаномъ. "12 сентября 1476 года—разсказываетъ Кантарини-вступили мы наконецъ съ благословеніемъ Божіимъ въ землю Русскую и встрътили нъсколько хижинъ, окруженныхъ лъсами. Жители этой деревушки, услыхавъ, что Маркъ находится въ каравань, вышли къ нему на встръчу въ большомъ страхъ, опасаясь бывшихъ съ нами Татаръ, и принесли нѣсколько сотоваго меду, которымъ онъ поделился со мною. Это пособіе пришло весьма кстати, ибо всв мы до такой степени отощали отъ продолжительнаго пути, что едва могли держаться на лошадихъ. Отправившись далъе, прибыли мы въ городъ Рязань, который принадлежить одному князю, имѣющему въ супружествъ сестру Московскаго государя. Всъ строенія въ немъ деревянныя, не исключая и самой крѣпости 37). Здѣсь мы въ изобиліи нашли хлібоь, мясо и напитокъ, приготовляемый изъ меду. Отсюда пустились далбе, провзжая по огромнымъ лвсамъ, и подъ вечеръ остановились для ночлега въ одной Русской деревнъ, гав спокойно отдохнули, ибо по милости Божіей находились уже въ безопасномъ мість. Потомъ прібхали въ другой городь, именуемый Коломною, который расположень на берегу рѣки Москвы; черезъ ркку 38) здёсь построенъ большой мостъ. Изъ Коломны Маркъ отправиль меня впередъ въ Москву, ибо караванъ намъренъ быль помедлить нёсколько своимъ прибытіемъ".

Но безспорно самую лучшую характеристику древняго Рязанскаго края мы находимъ у знаменитаго барона, котораго записки относятся къ первой половинъ XVI в. "Рязанская область, говоритъ Герберштейнъ, расположенная между Окою и Дономъ, имъетъ деревянный городъ не далеко отъ берега Оки. Въ немъ была нъкогда кръпость, которая называласъ Ярославъ: отъ нея остались теперъ только слъды. Близъ этого города посреди Оки есть островъ, на-

<sup>37)</sup> Но извёстно, что нёсколько храмовъ были сооружены изъ камия.

<sup>38)</sup> Конечно не Москву, а Коломенку.

зываемый Струбъ нъкогда великое княжество съ независимымъ владътелем <sup>39</sup>). Коломна лежитъ на юговостокъ отъ Москвы; потомъ следуетъ Рязань, которан отстоитъ отъ Москвы на 36 германскихъ миль. Эта область есть самая плодоносная между Московскими провинціями: въ ней, какъ говорять, одно зерно даетъ по два и болъ колосьевъ, которые растутъ такъ часто, что лошади съ трудомъ провзжають по нимъ и перепелки едва могуть изъ нихъ вылетать. Здъсь великое множество меду, рыбы, птицъ и звърей; древесные плоды гораздо лучше Московскихъ; а народъ очень смёлый и воинственный, (gens audacissima bellicosissimaque)". Оку онъ характеризуетъ следующими словами: "Берега ел покрыты густыми лесами, которые изобилують медомь, бёлками, горностаями и куницами. Всё поля, орошаемыя ею, чрезвычайно плодородны; въ особенности эта рвка славится богатствомъ рыбы, которая предпочитается рыбв прочихъ Московскихъ рѣкъ (болѣе всѣхъ Муромская). Въ ней водятся: бълуга, стерлядь, севрюга, осетръ и бълорыбица превосходнаго качества; думають, что большая часть этой рыбы заходить въ Оку изъ Волги".

Всё приведенныя показанія иностранцевъ сводятся къ одному результату: Рязанская земля была очень лѣсиста и отличалась богатствомъ естественныхъ произведеній. Тотъ же самый результатъ можно вывести изъ всёхъ дошедшихъ до насъ граматъ, жалованныхъ духовенству на разныя помѣстья; они постоянно трактуютъ о бортныхъ угодьяхъ, пожняхъ (сѣнокосахъ), нивахъ, бобровыхъ угонахъ и рыбной ловлѣ. О разнообразіи и богатствѣ животнаго царства въ этомъ краю свидѣтельствуетъ одно мѣсто изъ путешествія Пимена, приведеннаго выше. На пустынныхъ берегахъ верхняго Дона путникамъ во множествѣ встрѣчались: козы, лоси, волки, лисицы, бобры, выдры, медвѣди; орлы, гуси, лебеди, журавли и пр.

Разумѣется характеръ природы не вездѣ былъ одинаковъ; а сообразно съ тѣмъ распредѣлялись и естественныя произведенія, т. е. средства пропитанія, которыя въ свою очередь обусловливали бытъ населенія. Песчаноглинистая и болотистая почва въ сѣверной части княжества, на Мещерской сторонѣ Оки, была неспособна къ хлѣбо-

<sup>39)</sup> Въ подчеркнутыхъ словахъ безъ сомийнія смішаны извістія о Старой Рязани и Переяславлії Рязанскомъ. Не забудемъ, что Герберштейнъ писаль по слуху. Подобная же запутанность видна далійе въ разсказії о двухъ старшихъ сыновьяхъ Рязанскаго князя Ивана Васильевича Третнаго.

пашеству; за то почти сплошь была покрыта лъсами, преимущественно красными; главное занятіе жителей въ этой сторонь составляла звериная и рыбная ловля. Средняя полоса более другихъ отличалась разнообразіемъ и богатствомъ произведеній: песчаная почва. перемъщанная съ большимъ количествомъ чернозема, представлялась очень удобною для земледёлія; густые, преимущественно черные, лъса начинали замътно ръдъть и уступать мъсто полямъ, засъяннымъ разнаго рода хлъбомъ. Тучныя пажити, залегавшія по теченію ръкъ, давали обитателямъ средство содержать значительное количество скота. Пчеловодство, звъриный и рыбный промыслы существовали здёсь на ряду съ земледёліемъ. Южная часть княжества, самая обширная по своему протяженію, владёла превосходнымъ слоемъ чернозема; но по малочисленности осъдлаго населенія только въ немногихъ мъстахъ встръчались обработанныя поля. Эта полоса составляла переходъ отъ съверной лъсной природы къ южнорусскимъ степямъ, Тамъ, гдъ сближались между собою верховья Воронежа и его притоковъ съ верховьями Пары, Рановой и Хунты, почва состояла изъ топкихъ пространствъ, поросшихъ мелкимъ лѣсомъ, на что указывають имена ръчекъ Рясь. Скопленіе влаги въ этой полось объясняется водораздыломь притоковь Дона и Оки. Около верховьевъ перваго широкія поля кое гдѣ заростали рощами и кустарникомъ; такъ знаменитое Куликово поле въ концъ XIV ст. было отчасти покрыто л'есомъ. Но далее къ югу, начиная отъ Быстрой Сосны и нижняго Воронежа, открывалось ровное, степное пространство. Главное занятіе населенія въ южной полось конечно было скотоводство; замътны также слъды пчеловодства, звъриной и рыбной ловли. Однимъ изъ самыхъ важныхъ промысловъ въ древней Россіи считалась охота за бобрами; судя по граматамъ, бобровые угоны встръчались на всемъ протяжении Рязанскихъ земель, т. с. по Окъ, Пронъ и на Дону.

В. Сторона общественная: Отношенія къ Москев, Литовскимь, Сверскимь и Пронскимь князьним на основаніи договорных грамать. Статья о пленныхъ. Служилое сословіе. Тяглое населеніе. Духовенство. Жалованныя грамати. Монастырскія пом'єстья. Судопроизводство. Великія княгини. Усп'єхи христіанства. Главные пути сообщенія. Восточные караваны. Торговыя сношенія. Разбойники и казаки. Заключеніе.

Если заглянемъ во внутреннее управленіе Рязанской области и посмотримъ на взаимныя отношенія различныхъ частей населенія, то увидимъ полную аналогію съ другими Русскими княжествами, особенно Московскимъ и Тверскимъ; небольшія особенности, которыя встрѣчаются здѣсь, нисколько не нарушаютъ общаго сходства.

Начнемъ съ княжеской власти. О полной внешней независимости Рязанскихъ князей не можетъ быть и ръчи почти въ продолжение цёлой исторіи княжества; такая независимость встрёчалась только эпизодически. Съ первой половины XIII в. и до второй XV Разанцы пережили всъ степени Татарскаго ига, пока оно не уничтожилось совершенно. Въ началъ XIV в. выступають на сцену отношенія къ В. князьямъ Московскимъ, какъ продолжение прежнихъ Владимірскихъ; а во второй половинъ того же въка онъ становятся на первый плань. Для опредёленія этихь отношеній мы имфемь пять договорныхъ граматъ, которыя обнимаютъ собою более столетія (1381— 1483), и которыя въ главныхъ чертахъ почти повторяютъ другъ друга: во первыхъ, Великіе князья Рязанскіе постоянно обязываются имъть Московскихъ себъ старшими братьями (одинъ разъ дядею, что означало почти тоже самое), форма отношеній сохраняеть еще прежній семейный характерь; но въ сущности названіе старшихъ и младшихъ братьевъ давно уже потеряло свой первоначальный смысль; въ XIV и XV вв. оно просто выражало большую или меньшую подчиненность слабъйшихъ князей. Другой характеръ выраженія встрічается въ договорной граматі съ Витовтомъ: вмісто родственныхъ именъ Рязанскіе князья дають ему титулъ господаря;

это различіе основано на чуждомъ Игореву дому происхожденіи Литовскихъ князей, но въ сущности зависимость отъ Москвы и Литвы имъла одинаковое значение. Какъ необходимымъ условиемъ Татарскаго ига быль Ординскій выходь, такъ главною статьею полчиненія Москв'є служило обязательство им'єть общихъ враговъ и союзниковъ или просто военная помощь. Далее замечательно повторяющееся условіе о третейскомъ суді между Московскими п Рязанскими князьями. "А что ся учинить межи насъ наше дёло князей Великихъ, и намъ отсылать бояръ и събхався учинять исправу; а чего не могуть управить, о чемъ ся сопруть, ино вдуть на третей: а на кого помолвить третей и виноватый передъ правымъ поклонится, а взятое отдасть; а неотдасть, ино у него отняти; а то не въ измѣну. А третей межи насъ кто хочеть, тоть поименуеть три князи христіанскіе ("трехъ князей нашихъ земель" № 115); а на комъ ищутъ, тотъ себъ изберетъ изъ трехъ одинаго; а судьи наши общіе о чемъ сопрутся, ино имъ третей потомужъ". Разум'яется и на эту статью опять можно смотръть не болье, какъ на условную, съ теченіемъ времени установившуюся форму. Со времени Олеговой смерти до 1520 г. Рязанское княжество прошло сквозь всф оттенки Московскаго владычества только въ обратной прогрессіи сравнительно съ Татарскимъ игомъ.

Рядомъ съ Московскими отношеніями идуть постоянныя притязанія Великихъ князей Литовскихъ на господство въ Рязани, начиная съ Витовта. Подобныя притязанія очень ясно выразились въ договорѣ Василія Темнаго съ Казимиромъ IV, по которому Рязанскій князь, если бы захотёль, могь безпрепятственно подчиниться Литвё. Этотъ договоръ нисколько не измѣнилъ установившихся тогда отношеній къ обоимъ сосёдямъ. Тёмъ не менёе въ 1493 г. Александръ Литовскій, отправляя въ Москву посольство для мирныхъ переговоровъ, между прочимъ наказываетъ ему следующее: "Объ Великомъ князѣ Рязанскомъ въ новомъ договорѣ поставить такую же статью какъ и въ прежнемъ; но если онъ (Иванъ III) несогласится, то пусть наши послы ему уступять, чтобы это обстоятельство не помѣщало заключенію мира". Иванъ III не счель нужнымъ повторять отцовскую уступку, и въ договорной граматъ о Рязанскихъ князьяхъ сказано такимъ образомъ: "Великій князь Рязанскій Иванъ Васильевичь съ братомъ, дётьми и землею въ твоей сторонъ Великаго князя Ивана; а мнѣ Великаго князя Александра ихъ не обижать и въ земли ихъ не вступаться; если же они мий сгрубять, то

я долженъ дать объ этомъ знать тебѣ Великому князю Ивану, и ты мнѣ долженъ дать удовлетвореніе" 1). Этимъ договоромъ Литовской князь отказался отъ прежнихъ притязаній и оффиціально призналь Московское господство въ Рязани. Попытка Ивана Ивановича перемѣнить одну зависимость на другую только доказала удивительную прочность существовавшаго порядка вещей: религія и народность уже вступили въ крѣпкій союзъ съ умною политикою Московскихъ государей.

Отношенія къ западнымъ сосёдямъ, князьямъ: Тарусскимъ, Новосильскимъ, Одоевскимъ и Воротынскимъ, опредълялись смотря по тому, отъ кого зависъли эти князья, отъ Москвы или Литвы. Въ первомъ случай договорныя граматы говорять такимъ образомъ: "А что ся учинить межи насъ въ любви, о чемъ ни будетъ слово, о земли или о водь, или объ иномъ о чемъ, и намъ отослать своихъ бояръ, ини съёхався учинятъ исправу; а о чемъ ся сопруть и они вдуть на третей, кого себв изберуть; и на кого третей помолвить, и виноватой отдасть; а не отдасть и правый пошлеть къ тобъ къ Великому князю (Московскому) и тобъ Великому князю къ виноватому послати въ первые и въ другіе и въ третьи; а непослушаеть виноватый тобя Великаго князя, и тобѣ Великому князю то отправити; а целованья не сложити, а то не въ измену. А коли позовутся на третей, кого себъ изберуть, а въ то время на того будеть рать, кого позовуть, или будеть самь ратью ношель, или будеть у него посоль татарскій въ земли, инъ затімь не побдеть на третей, въ томъ ему вины нътъ; а возмутъ на него въ то время грамату, ино та грамата не въ грамату: а позовутся изнова на третей, какъ ся утишить, да учинять исправу изнова; а тобъ Великому князю того исправити, что ся въ то время учинило въ замятное". Во второмъ случав Сверскіе князья въ договорахъ съ Литовскими говорять такимъ образомъ: "Съ тыми (В. Князьями Московскимъ, Рязанскимъ и Пронскимъ) намъ судъ свой имъти по старинъ; а чого промежи себе не управимъ съ тыми великими князи въ докончаньи, ино королю за то стояти и управляти, коли тыи три князи великіи верхуписаный съ королемъ и великимъ княземъ будутъ въ доканчаньи" 2).

Очень интересно было бы узнать характеръ и подробности взаим-

<sup>1)</sup> Акты Зап. Рос. І. № 114. С. Г. Г. и Д. V. № 29.

<sup>2)</sup> С. Г. Г. и Д. І. № 48 и 65. Акты З. Р. І. №№ 41, 63 и 80.

ныхъ отношеній между родственными вътвями князей Рязанскихъ и Пронскихъ. Къ сожалению не сохранилось ни одного договора, заключеннаго между ними. Что подобные договоры всегда существовали, на это указывають слова одной изъ упомянутыхъ граматъ: "А со княземъ съ Великимъ съ Иваномъ Володимеровичемъ взяти любовь по давнымъ грамотамъ". (№ 36). Изъ тъхъ же граматъ можно заключить, что въ теченіе 50 льтъ посль смерти Олега, исключая 1408 годъ, эти отношенія не были враждебными и основывались на правахъ равенства подъ вліяніемъ Московскаго правительства. Третейскій судъ между ними опредёляется слёдующими словами. "А что ся учинить межи вась какова обида и вамъ отослати своихъ бояръ, ино учинятъ исправу; а о чемъ ся сопрутъ, ино имъ третей Митронолитъ; а кого Митронолитъ обвинитъ, ино обидное отдати; а не отдастъ ино мнѣ князю Великому (Московскому) отправити, а то ми не въ измену, такоже на обе стороны". Изъ другихъ источниковъ мы знаемъ еще, что между княжествами Рязанскимъ, Пронскимъ и Муромскимъ существовала черезполосность владеній и свобода пріобретать волости въ чужомъ удёль, чего недопускалось въ отношеніи къ Москвъ. Такъ въ 1340 г. князь Александръ Михайловичъ Пронскій пожаловалъ Борисоглібской церкви куплю своего деда село Остромирское, которое находилось где то подлів Ольгова монастыря, т. е. въ Рязанскомъ уділів. Въ извъстной граматъ Ольгову монастырю между прочимъ говорится: "а мужи (Рязанскіе бояре) Ольговскую околицу купивше у Муромскихъ князей, давше 300 гривенъ, и дали Святой Богородицъ".

Завися отъ Москвы въ дълахъ внѣшней политики, князья Рязанскіе, какъ и другіе, судя по договорнымъ граматамъ, оставались совершенно самостоятельны во внутреннемъ управленіи. Московскіе князья постоянно обязываются "въ землю въ Рязанскую и во князи въ Рязанскіе не вступатися"; точно такое же условіе поставлено въ договорѣ съ Витовтомъ: "А Великому князю Витовту—говорятъ Рязанскій и Пронскій князья—въ вотчину мою не вступатися, въ землю, ни въ воду".

При договорахъ постоянно опредъляются взаимныя отношенія между жителями сосъднихъ княжествъ и почти всегда тъми же словами. Это опредъленіе касается во-первыхъ судебныхъ дълъ. "А судъ между нами общій; а намъ Великимъ князьямъ въ судъ въ общій не вступатися. А о чемъ наши судья сопрутся, ъдутъ на третей, кого себъ изберутъ. А судомъ общимъ не переводить; а

кто иметь переводити, правый у того возьметь; а то ему не въ измѣну. Суженаго не посуждати; суженое положеное дати: холопа, робу, должника, поручника, татя, разбойника, душегубца ны выдати по исправѣ". Изъ общаго суда исключались иногда дѣла по грабежу и воровству: "А гдѣ учинится разбой или наѣздъ или татьба пзъ твоей отчины на моихъ людей Великаго князя, о томъ общаго суда не ждать; а отослать намъ своихъ судей да велѣть учинить исправу безъ перевода; а не дашь мнѣ исправы, или судьи твои судомъ переведутъ и мнѣ свое отняти, а то не въ измѣну". "А которыхъ дѣлъ не искали (до означеннаго срока), пристава не было, за поруку не данъ, тому погребъ; а кто за порукою и за приставомъ былъ, тому судъ; а которыя дѣла суженыя или поле ся не кончало, а то кончати".

Любопытна также постоянно встръчающаяся въ тъхъ же договорахъ статья о добычь и пленникахъ, взятыхъ другъ у друга, и о твхъ Москвитянахъ, которые или, ушедши изъ татарскаго илвна, были задержаны въ Рязани, или проданы сюда Татарами. Въ договорѣ Олега съ Димитріемъ просто сказано, что добыча и Московскіе люди, захваченные Рязанцами во время Донскаго похода, должны быть выданы по общему суду, по исправа. Василій Дмитріевичъ, договариваясь съ Өедоромъ Ольговичемъ, ставитъ следующее условіе: "А что отецъ твой Олегъ Ивановичъ воевалъ Коломну въ наше нелюбье и иная мъста, что нашей отчинъ, взято что на нятцъхъ, то отдати, а чего не взято, того не взяти; а съ поручниковъ порука и цълованье свести: а что грабежъ тому погребъ. А что была рать отца моего Великаго князя Дмитрея Ивановича въ твоей вотчинъ при твоемъ отци при В. к. Олегъ Ивановичъ, и брата моего княже Володимерова рать была и княже Романова Новосильскаго и князей Тарусскихъ, намъ отпустити полонъ весь; а что взято на полоняницъхъ, а то намъ отдати; а поручника и цълование свести, а грабежу всему погребъ; или что будетъ въ моей отчинъ того полону, коли была рать отца моего В. К. Дмитрея Ивановича на Скорнищевъ у города и тотъ мой полонъ отпустити: а тобъ такоже намъ полонъ отпустити весь и тотъ полонъ, что у Татарское рати ушоль; а будеть въ твоей отчинь техь людей, съ Дону которые шли, и техъ ти всёхъ отпустити". Почти тоже самое условіе повторяется въ договоръ Василія Темнаго съ Иваномъ Өедоровичемъ; слъдовательно оно никогда не было приведено въ исполнение. Въ новомъ договоръ есть прибавка относительно Татарскихъ плънии-

ковъ: "а тебъ также В. к. Ивану нашъ полонъ весь отпустити, и тотъ полонъ, который будеть у Татарской рати убъглъ, или нынъ изъ Татаръ ето побежитъ, которая рать будетъ насъ полонила"; и потомъ опять: "или тъхъ людей, которые съ Дону шли, а будутъ въ вашей отчинъ, и тъхъ вамъ всъхъ отпустити безъ хитрости". Странно, что и въ 1447 г. все еще трактуютъ о пленникахъ 1380 года; подобное обстоятельство можно объяснить только буквальнымъ повтореніемъ разъ принятой формы 3). Но Юрій Дмитріевичъ Галицкій не такъ памятливъ какъ его братъ и племянникъ; онъ требуетъ возвращения того, что было къ нему ближе и по времени и по личнымъ интересамъ. "А что будетъ въ моей отчинъ Егедъева полону — обязывается Иванъ Өедоровичъ — коли былъ Егедъй у Москвы, и кто будетъ того твоего полону запроваженъ и запроданъ въ моей отчинъ, и которой буденъ слободенъ, тъхъ ми отпустити, а съ купленыхъ окупъ взяти потомужъ цёлованью безъ хитрости. Также и царевичъ Махмутъ-Хозя былъ у тебя въ Галичъ ратью, и кто будеть того твоего полону запроважень и запродань въ моей отчинѣ, и которой будетъ слободенъ, тѣхъ ми отпустити, а съ купленыхъ окупъ взяти потомужъ цёлованью, безъ хитрости. А что если посылаль свою рать съ твоимъ братанычемъ со княземъ съ Васильемъ, и воевали, и грабили, и полонъ имали: ино грабежу тому всему погребъ. А что полонъ твой Галичской въ моей отчинъ у кого нибудеть, или кто будеть кого запровадиль и запродаль, и мнё тоть твой полонъ весь велёти собрати и отдать тобё по томужъ цёлованью, безъ хитрости". Иванъ III не вспоминаетъ о прежней добычь, потому что давно уже не было войнъ между Рязанью и Москвою; онъ только обязываетъ Рязанскаго князя добровольно выдавать со всёмь имуществомь илённиковь, которые уйдуть оть Татарь вь Московское Княжество.

Всё договорныя граматы оканчиваются обычнымъ условіемъ: "А вывода ны и рубежа не замышляти. А бояромъ и слугамъ межи насъ вольнымъ воля."

Отъ Разанскихъ князей не дошло до насъ ни одного духовнаго завѣщанія, которое могло бы указать на характеръ княжескаго владѣнія. Но основываясь на аналогіи всѣхъ другихъ явленій, съ увѣренностію можно заключить, что въ Разанскомъ княжествѣ также

<sup>3)</sup> Если только здёсь действительно говорится о тёхъ дюдяхъ, которые шли съ Допу въ 1380 г., а не въ другое время.

какъ въ Московскомъ существовало господство частнаго, личнаго права надъ государственными началами. Этотъ выводъ вполнѣ подтверждается договорною граматою 1496 года. Раздѣлъ братьевъ прежде всего установляется на благословеніи ихъ отца Василія Ивановича; между ними существуетъ владѣніе общее, отдѣльное и черезполосное: такъ они сообща владѣли городомъ Переяславлемъ; въ граматѣ читаемъ далѣе: "а что мое село Переславичи въ твоемъ удѣлѣ, а сидятъ въ немъ мои холопы Шипиловы: и то село съ данью и съ судомъ и со всѣми пошлинами мое Великаго князя". Въ договорѣ вездѣ проглядываетъ возърѣніе на княжество какъ на частную собственность князей. Эта договорная грамата особенно драгоцѣнна для насъ при разъясненіи сословныхъ и экономическихъ отношеній въ Рязанскомъ княжествъ.

Боярское и вообще служилое сословіе въ Рязани въ главныхъ чертахъ своихъ немногимъ чёмъ отличалось отъ Московскаго или Тверскаго. Оно также могло свободно переходить въ службу другихъ князей, какъ и вездъ; это видно изъ всъхъ договорныхъ граматъ съ Москвою; но въ нихъ не такъ ясно говорится о правъ бояръ владъть помъстьями въ земляхъ чужаго князя, какъ напримъръ условливаются между собою князья Московскіе и Тверскіе. Въ договоръ Рязанскихъ князей права и обязанности служилыхъ людей определяются такимъ образомъ: "А кто будетъ изъ твоихъ бояръ, дътей боярскихъ и слугъ въ моей отчинъ и мнъ ихъ блюсти какъ своихъ, и отчинъ и купленныхъ земель у нихъ не отнимать". "А всякій пусть Вдеть (на войну) съ тёмъ княземъ, которому служить, гдъ бы не жилъ; а въ случат осады города, кто въ немъ живетъ, пусть въ немъ и остается, исключая бояръ введеныхъ и путныхъ". Кром'й своей главной обязанности, т. е. военной службы, боярское сословіе, какъ и въ Москвъ, несеть еще почетную службу при особъ князя и сообразно съ нею делится на различныя степени. Со второй половины XIV в. встръчаемъ здъсь званія или върнье должности: дядьки (воспитатель молодыхъ князей), окольничаго, стольника и чашника 4). Бояре отправляли еще различныя должности по внутреннему управленію, какъ-то: нам'єстниковъ, волостелей и судей, которыя давались имъ, какъ извъстно, въ видъ кориленія въ награду за военную службу. Младшая дружина или дъти боярскіе

<sup>4)</sup> Акты Ист. №№ 2 и 36.

пользовались въ Рязани тёми же главными правами какъ и бояре, т. е. правомъ получать земли и должности за свою службу и свободно отъйзжать въ другое княжество. Эти люди по преимуществу составляли военную силу князя и отправляли службу на конт. Кампензе <sup>5</sup>) въ первой половинт XVI в. говоритъ, что въ Рязанскомъ княжествъ считается до 15,000 конницы—число довольно умъренное, если сравнить съ Москвою (30,000) и Тверью (40,000);—кромт того изъ простолюдиновъ во всякое время безъ труда можно набрать храброй пъхоты вдвое или втрое болье означеннаго числа".

За недостаткомъ указаній трудно опредёлить, какую именно роль играло боярское сословіе въ судьбахъ древняго Рязанскаго края. Вообще нътъ основанія утверждать, что это сословіє находилось здъсь въ иныхъ отношеніяхъ къ народу и князьямъ, нежели въ Московскомъ и другихъ сѣверныхъ княжествахъ. Хотя въ нѣкоторыхъ граматахъ, жалованныхъ монастырямъ въ XIV и XV вв., встръчаются выраженія, которыхъ не находимъ въ другихъ мѣстахъ: но на нихъ нельзя основать какого либо важнаго заключенія. А именно: Въ извъстной граматъ Ольгову монастырю сказано: "сгадавъ есмъ съ своими болры" (слъдуетъ девять именъ) 6); нотомъ въ граматъ, жалованной Олегомъ Солотчинскому монастырю на село Өедорково, читаемъ: "поговоря съ зятемъ своимъ съ Иваномъ съ Мирославичемъ", и тоже самое въ граматъ Ивана Өедоровича Солотчинскому монастырю на село Филипповичи: "поговоря съ дядею своимъ съ Григорьемъ съ Ивановичемъ" (сыномъ Ивана Мирославича) 7). Въ первомъ случай на первомъ плани стоитъ епископъ Василій, духовный отецъ Олега; а во второмъ и третьемъ упоминаются только родственники Великаго князя; въ другихъ жалованныхъ граматахъ подобныхъ выраженій не встрічаемъ, и вообще здісь еще ніть указанія на то, чтобы власть Рязанскихъ князей въ дёлё внутренняго управленія болже, нежели въ Московскомъ княжествъ, ограничивалась боярскимъ сословіемь. По крайней мірі это навірное можно сказать объ эпохі Олега Ивановича и его ближайщихъ преемниковъ.

Теперь посмотримъ каково было вліяніе бояръ на внѣшнія событія княжества. Въ началѣ XIV в. измѣною нѣкоторыхъ бояръ Констан-

<sup>5)</sup> Библ. иностр. писат. Семенова стр. 63.

<sup>6)</sup> На это выражение, какъ невстръчающееся въ Московскихъ граматахъ, указано въ Ист. Р. Солов. IV. 198.

<sup>7)</sup> Акты Ист. І. №№ 2, 13 и 36.

тинъ Ярославичъ проигралъ битву и взятъ въ илънъ Даніиломъ Александровичемъ Московскимъ; а въ началѣ XVI измѣна главнаго совътника предала послъдняго Рязанскаго князя въ руки Василія Ивановича. Но подобныя измёны и боярскія крамолы находимъ почти во всъхъ княжествахъ. Симеонъ Коробынъ съ своею партіею имълъ уже передъ собою примъръ Василія Румянца и его товарищей, которые въ 1392 г. помогли Василію Димитріевичу завладѣть Нижегородскимъ княжествомъ. Въ Рязани, какъ и вездѣ, при молодыхъ или слабыхъ князьяхъ являются иногда любимцы и совътники, которые преслёдують только личныя цёли; но за то есть и другая, свътлая сторона въ исторической дъятельности рязанскихъ бояръ: ихъ продолжительная, усердная служба въ борьбъ съ внъшними врагами Княжества, особенно въ славныя времена Олега. Въ ихъ пользу говорить уже то обстоятельство, что мы могли указать только на два и при томъ довольно темные для насъ случая измѣны. При всей бъдности источниковъ трудно предположить, чтобы у лътописпевъ въ теченіе двухъ стол'втій (1301—1520 г.) ни разу не встр'ьтилось извъстіе о крамолахъ Рязанскихъ бояръ, если бы онъ были довольно часты. Отъйзды бояръ въ другія княжества, особенно въ Москву, безъ сомнънія случались неръдко. Мы можемъ привести только три примъра: одинъ изъ предковъ Сунбуловыхъ перешелъ изъ Рязани въ Москву къ Василію Темному <sup>8</sup>); два брата Апраксины, происходившіе изъ рода Салахмірова, отъйхали къ Ивану III 9); Иванъ Ивановичъ Коробьинъ, братъ измѣнника Семеона, въ 1509 г. встрвчается на службв Великаго князя Московскаго 10).

Въ наказѣ Ивана III Агриппинѣ упоминаются еще сельскіе служилые люди: "за нежъ твоимъ людемъ служилымъ, бояромъ и дѣтемъ боярскимъ и сельскимъ быти всѣмъ на моей службѣ". Они то вѣроятно и составляли храбрую пѣхоту, о которой упоминаетъ Кампензе. За тѣмъ слѣдуетъ многочисленное сословіе княжескихъ слугъ, какъ вольныхъ, такъ и холопей со всѣми возможными подраздѣленіями по своимъ занятіямъ; въ граматахъ встрѣчаются: дьяки, казначен, ключники, приставы, тіуны, доводчики, таможенники, даньщики, ямщики, боровщики, бобровники, бортники, закосники, неводщики, ловчане, рыболовы, гончары, конюхи, садовники, истопники, поѣздо-

<sup>8)</sup> Родосл. Сунбуловыхъ.

<sup>9)</sup> Исторія царствовавія Петра Великаго. Н. Устрялова. Т. І. прим. 29.

<sup>10)</sup> Родосл. Коробыныхъ.

вые, псари, ястребьи; подвозники медовые, мёховые и кормовые. Уже одно перечисленіе этихъ подраздёленій бросаетъ яркій свётъ на способъ внутренняго управленія, на составъ княжескаго двора, на доходы князя, его домашнее и сельское хозяйство и различные роды княжеской охоты.

Рядомъ съ служилымъ сословіемъ въ договорѣ 1496 г. упоминаются гости и черные люди; изъ последнихъ выделяется классъ тяглыхъ людей въ городѣ Переяславлѣ, которые кормятъ пословъ; нѣсколько далъе эти тяглые люди названы кладежными. Въ наказъ Ивана III находимъ обычное въ то время дёленіе торговыхъ людей на лучшихъ, среднихъ и черныхъ: "а торговымъ людемъ лумчимъ, и середними и черными быти у тобя въ городъ на Рязани". Между ремесленниками, жившими въ Переяслават, одна изъ княжескихъ грамать называеть серебряниковь и пищальниковь. (Грам. Ивана Третнаго на постр. Златоуст. цер.). Въ договоръ братьевъ особенно замъчательно слъдующее выражение: "а бояромъ и дътемъ боярскимъ и слугамъ и христаном межъ насъ вольнымъ воля"; следовательно наравит съ дружинниками въ Рязани имели право свободнаго перехода и сельскіе жители, чего не находимъ въ другихъ мъстахъ 11); впрочемъ это право оффиціально признавалось только въ пределахъ того же Рязанскаго княжества.

Духовенство Рязанское пользовалось всёми обычными правами и доходами того времени, кром'я того въ административномъ отношенім оно, кажется, мен'є подчинено было св'ятской власти, нежели въ другихъ княжествахъ. Вотъ какое условіе относительно духовенства пом'ящаютъ Рязанскіе князья въ своемъ договор'я: "А что домъ великихъ мучениковъ Бориса и Гліба и отца нашего Симеона Владыки въ нашей отчин'я и волости и села и земли бортные и воды: и ми'я (имя) князю во владычни волости и села и земли бортные и въ воды невступатися, а знаютъ владычни люди мою князя дань и ямъ, и городъ рубятъ; а судъ мой князя надъ владычними людьми въ душегубств'я и въ разбо'я и въ татьб'я; а межъ моихъ людей и владычнихъ судъ и приставъ общій: а межъ владычныхъ людей владычень судъ. А что въ моей отчин'я монастырскіе села и земли бортные и воды: и ми'я князю въ то невступатися; а межъ своихъ людей монастыри судятъ сами, и приставъ ихъ за ихъ людьми."

Еппскопы Рязанскіе владёли обширными пом'єстьями, которыя

<sup>11)</sup> На эту особенность указаль проф. Соловьевь въ своей Ист. V. 234.

увеличивались иногда покупкою, а главнымъ образомъ вслѣдствіе частыхъ пожертвованій. Въ непосредственномъ завѣдываніи ихъ считались тѣ земли, которыя были жалованы князьями соборной церкви (дому) Бориса и Глѣба, какъ показываетъ большая часть жалованныхъ граматъ дошедшихъ до насъ. Число извѣстныхъ актовъ на имя Рязанскихъ владыкъ простирается до восьми. Вотъ ихъ содержаніе:

Въ 1303 г. В. князь Михаилъ Ярославичъ далъ святымъ мученикамъ (Борису и Глъбу) и отцу своему владыкъ Степану уъздъ къ селу Владычню съ ръзанкою и съ 60, съ винами, поличнымъ и съ правомъ бить боровъ въ своемъ уъздъ. Занежъ купля первыхъ владыкъ, а уъздъ дали дъди и прадъди его". Въ концъ акта прибавлена слъдующая любопытная подробность: А князъ Михаило стоялъ на Тысью; а владыка Степанъ туть же князя потивалъ.

Въ 1340 г. сынъ его Александръ Михайловичъ Пронскій далъ село Остромирское св. мученикамъ и отцу своему владыкъ Григорію съ поличнымъ и пошлинами съ землю бортною, съ полями и пожнями, въ память своего дъда Ярослава, бабки княгини Өеодоры и матери своей княгини Евдокіи.

Внукъ Александра Владиміръ Димитріевичъ лѣта... далъ владыкѣ Василію мѣсто на Дону съ поличнымъ и съ бобровыми гонами.

Другой внукъ знаменитый Олегъ Ивановичъ былъ особенно щедръ на пожертвованія духовенству. Лѣта... онъ даль св. мученикамъ и владыкъ Василію мѣсто на рѣкѣ Кишнѣ, "первыхъ владыкъ купля". Въ другое время онъ пожаловалъ имъ еще Воинскій уѣздъ со всѣми обычными льготами.

Въ 1387 г. Олегъ придалъ въ домъ владыкѣ Өеогносту село свое Старое и Козлово съ бортнымъ угодьемъ.

Въ 1390 г. старецъ Іона Переславъ (имя Олега въ монашествѣ) пожаловалъ владыкѣ Өеогносту свою отчину Пришный островъ къ селу Вознесенскому.

Въ 1498 г. Өедөръ Васильевить Третной далъ владыкѣ Протасію земли противъ села Дѣднова 12).

<sup>12)</sup> Содержаніе этих автова напечатано въ Іерар. Воздвиж. 48—51, за исключеніемъ последняго, который мы нашли только въ Ряз. Дост. (См. выше, въ Географ. обозр.). Относительно первой граматы надобно замётить, что у г. Воздвиж. и въ Ряз. Дост. поставленъ годъ 1403-й; по это очевидная ошибка, потому что въ начале XV в. въ Рязани не было пикакого В. князя Михаила Ярославича, между тёмъ какъ въ пачале XIV такой князь по всёмъ даннымъ существовалъ.

Въ дълахъ перковнаго управленія епископамъ помогали десятильники, т. е. начальники десятинъ, на которыя въ старину дёлились Русскія епископіи. Въ каждой десятин в находился особый десятильный лворь для ихъ жительства, для производства судныхъ дёлъ и для прівзда епископовъ 13). Кромв многочисленнаго штата казначеевъ, ключниковъ и людей, занимавшихся письмоводствомъ, т. е. дьяковъ и подьяковъ, епископы имфли еще собственныхъ бояръ и дътей боярскихъ 14). О доходахъ и повинностяхъ городскихъ церквей и причта даеть намъ нъкоторое понятіе следующее мъсто изъ граматы на построение Златоустинской церкви 1485 г. "Жалованья священнику 30 руб. да ржи и овса по 30 четвертей. А дьякону 15 руб. да ржи и овса по 15 четвертей; а Епископу съ нихъ дани не искать; никому до нихъ дъла нътъ, мостовъ имъ не мостить, города и крѣпостей не дѣдать; а приходъ къ Здатоусту серебреники всѣ да пищальники. Да къ томужъ храму дворовое мѣсто на улицѣ Волковой, гдв лавка, поставиль торговой человекь Иванъ Смолевъ изъ оброку на темьянъ, и на свещи и на вино служебное къ Ивану Златоусту. Да за Окою лугъ ужитня, идучи къ Пустынъ на лъво четыре десятины Буяновской".

Монастыри въ Рязанскомъ княжествѣ щедро надѣлялись помѣстьями отъ членовъ княжеской фамиліи и частныхъ лицъ; ихъ земли были освобождены почти отъ всѣхъ повинностей и податей. Въ дарственныхъ граматахъ Рязанскихъ князей заключаются обыкновенно слѣдующія льготы: въ монастырскую околицу волостели, даньщики, ямыщики и другіе княжіе люди въѣзжать не имѣли права; земли имъ жалуются съ рѣзанкою, съ 60, съ винами и поличнымъ; въ нѣкоторыхъ граматахъ прибавленъ татинъ рублъ и въ одной безатичны; крестьяне, которыхъ монастырь перезоветъ на свою землю, освобождались отъ податей на 5 или на 3 года, если изъ другаго княжества, и на 2 года, если изъ того же самаго. Большая часть древнихъ монастырскихъ актовъ, дошедшихъ до насъ, принадлежитъ Солотчинской обители. Они обнаруживаютъ, что не одна набожность со стороны частныхъ людей была побудительною причи-

<sup>13)</sup> О десятильникахъ въ Рязани упоминается не ранъе 1545 г. (Ряз. Дост.), но они конечно существовали и прежде.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Въ разъёжжей грамать 1498 г. говорится, что на розъёздѣ были *владычим Болре*. Въ 1520 г. встрѣчаемъ владычнаго боярскаго сына Якима Душиловскаго. Грам. Пискар. № 13.

ною къ отдачт въ монастырь своего имущества: многіе владтльцы заранье отказывали свои помъстья съ явнымъ намъреніемъ пріобръсти себф безопасное пользование ими на остальное время жизни полъ защитою монастырскаго начальства. Такъ въ одной дарственной записи 1483 г. говорится: "Се азъ Настасья, Прокофьева жена Давыдовича, придала есми въ домъ Святьй Богородицы Пречистой Рождества на Солодшу село свое Калилинское архимандриту съ братьею въ память по своемъ мужи и по себъ по своемъ животъ. а при своемъ животъ то село еще мнъ въдати самой". (Писк. № 5). Часть своихъ земель монастыри отдавали въ пожизненную аренлу сосъднимъ служилымъ людямъ: арендаторъ обязывался платить ежегодный денежный оброкъ. Въ 1512 г. некто Степанъ Любавскій. въроятно боярскій сынъ, взяль въ оброкъ у Солотчинскаго монастыря некоторыя земли и покосы, съ обязательствомъ платить оброку по 5 алтынъ въ годъ и съ условіемъ "той земли и покосовъ не освоивать, ни продавать, ни по души дать, ни окняживать". (№ 12). Не только частные люди, но и самые князья брали на оброкъ деревни у монастырей. Въ 1502 г. Өедөръ Васильевичъ Третной взяль у того же монастыря деревню Сильчино до своей смерти и обязался платить за нее по полтинъ въ годъ (№ 9). Отдавая земли въ оброкъ, монахи избавляли себя отъ лишнихъ хозяйственныхъ хлопотъ, и выигрывали еще въ томъ отношеніи, что аренлаторы удобряли землю и расчищали лъса. Любавскій въ своей оброчной записи прямо говорить: "а что язъ Степанъ лѣсу распашу монастырьскаго, та земля монастырюжь". Подобные акты обыкновенно заключаемы были отъ имени архимандрита или игумена съ братьею. Въ этомъ отношения замѣчательно слѣдующее мѣсто одной граматы: Братья Өенины быють челомъ Солотчинскому архимандриту Досиево о помъстьъ, "и Орхимандритъ Досиоей поговоря съ братьею пожаловалъ ихъ помъстьемъ починкомъ Ройкинскою Поляною на ръчки на Кратвенки" (№ 10) 15).

Въ Разанскомъ княжествъ, какъ и въ прочихъ, важною статьею въ дѣлѣ внутренняго управленія была судебная часть, которая виѣстѣ съ податьми (дань и ямъ) составляла главный источникъ княже-

<sup>15)</sup> Приведеника здѣсь черты монастырскаго владѣнія и управленія частію уже были указаны г. Лохвицкимъ: "Акты Рязанскіе и Воронежскіе". Моск. Вѣд. 1855 г. № 19.

скихъ доходовъ. Вотъ почему въ 1496 г. братья позаботились съ большими подробностями опредёлить свои части въ судебныхъ доходахъ съ Переяславля, которымъ они владели виесте. Въ городе находится большой нам'ястникъ Великаго князя и третчикъ удёльнаго. Въ душегубствъ, разбоъ и татьбъ съ поличнымъ, случившимися на посадъ между чьими бы то не было людьми, пристава даетъ намъстникъ. Если случится тутъ же приставъ третчика, то онъ идеть съ первымъ, отдаеть отвътчика на поруки и ставить передъ намъстникомъ; а если и не случится, то приставъ намъстника одинъ илеть къ намъстнику, который въ такомъ случай можеть совершать судъ и безъ третчика; а третчикъ смотритъ своего прибытка, т. е. все таки получаеть свою долю доходовъ. Такія отношенія между намъстникомъ и третчикомъ существовали въ дълахъ, касавшихся гостей и черныхъ людей, исключая тяглыхъ, которые кормятъ пословъ. Если прівдуть люди младшаго князя изъ его удвла въ Переяславль и здёсь случится у нихъ душегубство, разбой или татьба съ поличнымъ, то судъ надъ ними принадлежить вмёстё намёстнику и третчику, и приставъ последняго не можетъ отдать ихъ на поруки безъ пристава перваго; удёльный князь въ этомъ случай не можеть ихъ судить самъ. Если случится какое дёло между людьми удъльнаго князя въ городъ или на посадъ, кромъ душегубства, разбол и поличнаго, то ихъ судить его прикащикъ и докладываетъ ему; а если его не будеть въ Переяславлъ, то прикащикъ долженъ дожидаться, и не водить людей къ нему въ удёль съ докладомъ. Если кто торговый человъкъ или изъ людей младшаго князя пріъдеть въ Переяславль и протамжится, то пристава въ протаможьи даетъ одинъ намъстникъ и судить его безъ третчика; изъ двухъ рублей протаможья намёстникъ получаетъ четыре алтына; а третчику изъ нихъ нейдеть ничего. Великій князь волень судить и казнить людей удёльнаго во всёхъ дёлахъ; двё трети пошлины идетъ намёстнику, а остальная третчику. Если кто будеть жаловаться на третчика или на его тіуновъ и доводчиковъ, то ихъ судить самъ Великій князь. Въ остальныхъ мъстахъ княжества судъ между жителями разныхъ удёловъ общій, и судьи вольны избирать себё третьяго. Пошлинъ (съ бъглыхъ) также какъ въ договорахъ съ Москвою, полагается съ холопа съ семьи два алтына, а съ одного алтынъ.

Между письменными памятниками Рязанской старины находится любопытный списокъ съ одной правой грамоты XV вѣка, которая очень наглядно знакомитъ насъ съ княжескимъ судопроизводствомъ въ Рязани.

Лѣта... Ведикій Князь Разанскій Василій Ивановичъ творилъ судъ. Вмёсто Давида, епископа Рязанскаго и Муромскаго, тягался его бояринъ Өедоръ Гавердовскій съ Василіемъ Александровичемъ о томъ, что Василій побиль владычнихь бобровь въ ръкъ Пронв. Вобры эти проданы Борису и Глёбу вмёстё съ уёздомъ, купленнымъ еще прежними епископами; придаль ихъ Олегъ Ивановичъ владыкт Василію по старымъ граматамъ Великихъ князей. —Объ этихъ бобрахъ былъ судъ еще дядъ Василія Александровича Семену Гльбовичу при владык в Сергів. Судился Семень по слову Великихь князей Өедора Ольговича и Ивана Владиміровича за то, что онъ косиль стно по ртнет Шивесу и ставиль дворы по Шевлягину селищу, гдв сидвли Шевлягинъ отецъ, владыченъ бортникъ съ другими бортниками, и по Якимову (селицу) на владычней землѣ (Арсеньевской деревни), и за то, что онъ билъ бобры по рект Пронт. Болре, назначенные тогда судьями отъ князей, посмотръвъ въ старинные граматы, жалованныя Великими князьями: Ярославомъ, братомъ его Өедоромъ, сыеомъ Михаиломъ Ярославичемъ, и Олегомъ Ивановичемъ, владыку Сергія и боярина его Михаила Ильина (отъ владыки намѣстника) оправдали; а Семена обвинили, и приговорили взять на немъ владык 80 гривенъ. Великій князь Василій Ивановичъ вельль Василію (Александровичу) положить передъ собою граматы на тѣ бобры. По сроку, на третій день Василій передъ Княземъ сталь, а граматъ не положилъ. И потому Василій князь, вмёсто отца своего владыки Давида, боярина его Өедора оправдалъ, а Василія Александровича обвиниль, и указаль Владыкъ въдати землю въ томъ увздв по старинв и бить бобры въ рвкв Пронв отъ устья Рановой по Курино и по Толипнскую дорогу (16).

А вотъ образчикъ одной купчей записи изъ временъ того же князя.

"Билъ челомъ Великому князю Василію Ивановичу Иванъ Селивановичь Корабья такими словами: купилъ я себъ, Господинъ, у Васьки Чернъева куплю его село Недоходовское съ нивами, пожнями, и со всъмъ тъмъ, что къ тому селу потянуло изстари, поколю Васъ-

<sup>16)</sup> Изъ Ряз. Дост. Мы не приводимъ здёсь "Списокъ съ суднаго дѣла о грабежё и пожогѣ", 1520 года (Пискаревъ. № 13): судъ производился Московскими боярами въ бывшемъ удѣлѣ Өедора Васильевича Третнаго. Этотъ памятникъ также представляетъ интересный документъ для исторіи судопроизводства въ древней Россіи.

кобъ серпъ и коса ходила. А мив Господинъ, ввдати потому же. Далъ я Васькв за то село пятнадцать рублей. А вотъ, Господинъ, Васько Чернвевъ передъ тобою. Великій князь спросилъ Ваську: продалъ ли ты село свое Недоходовское Корабъв, и взялъ ли у него пятнадцать рублей? Васька Чернвевъ отввчалъ такъ: продалъ я Господинъ Ивану Селивановичу Корабъв село свое Недоходовское съ нивами и пожнями и со всвмъ твмъ, что къ тому селу тянуло изстари поколѣ мой серпъ и коса ходила; а ему, Господинъ, ввдати по тому же. А взялъ я у него пятнадцать рублей. Съ Великимъ княземъ были тогда бояре: Яковъ Ивановичь и Назарій Юрьевичь. На оборотѣ записи находится надпись: "князь Великій; а подъ нею внизу: "Өедосъ Кудимовъ" (вѣроятно, княжескій дьякъ). Печать чернаго воску. (Писк. № 4).

Великія княгини Рязанскія, подобно Московскимъ, пользовались въ своихъ волостяхъ почти теми же владетельными правами какъ н самые князья, т. е. правомъ суда и дани, на что ясно указываютъ граматы, жалованныя монастырямь на различныя пом'єстья. Такъ напримъръ, Великая княгиня Анна жалуетъ Солотчинскому игумену Арсенію куплю свою село Чешуевское въ ея Романовской волости; при этомъ она избавляетъ людей, которыхъ перезоветъ Арсеній, отъ повинностей на 5 лътъ, и оставляетъ за монастыремъ резанку, вина, поличное и татинъ рубль. (№ 8). Судя по темъ же граматамъ, Великія княгини им'вли у себя также разнообразный штать должностныхъ лицъ, т. е. бояръ, казначеевъ, дьяковъ, волостелей, ямщиковъ и пр. Онъ основываютъ и берутъ подъ свое покровительство женскіе монастыри по преимуществу. Любопытна въ этомъ отношеніи другая грамата той же княгини: Софья Димитріевна, супруга Өедора Ольговича, и вкогда пожаловала женскому Зачатейскому монастырю бортное угодье на Михайловой гора. ""А шло съ тое вотчины въ Зачатью по пяти пудъ резанскихъ. "Великая княгиня Анна отдала это угодье въ въдъніе Солотчинскаго игумна и братін съ условіемъ, чтобы игуменъ давалъ къ Зачатью каждый годъ "на самъ праздникъ на Зачатье по осми пудъ резанскихъ, а и рыбою подимать праздникъ игуменужъ. " (№ 7). Замёчательно слёдующее мёсто изъ одной судной грамоты 1508 г.; оно показываеть, какъ В. княгини уважали распоряженія своихъ предшедственницъ: княгиня Анна пожаловала Солотчинскому архимандриту Пахомію лісь противь Хоткпной Поляны на рѣкѣ Пилесѣ 7009 (1501) года Марта 27 дня. "И тоя граматы свекрови своей Анны княгиня Огрофена рушити невелѣла. "

(Ряз. Дост.). Касательно того, какъ велико было имущество княгинь, и какое участіе принимали онѣ въ раздѣлѣ наслѣдства по смерти Великихъ Князей Рязанскихъ, на это, кромѣ жалованныхъ грамматъ, указываетъ договоръ 1496 г., по которому Анна получала четверть доходовъ со всего княжества, не считая ен собственнаго имущества.

Со второй половины XIII в. намъ извъстно семь Рязанскихъ княгинь: Во первыхъ, Анастасія, супруга св. Романа; потомъ Өеодора супруга Ярослава Романовича, и Евдокія, жена Михаила Ярославича. О нихъ мы знаемъ только по имени. Болъе извъстій имъемъ о супругъ Олега Ивановича Ефросиніи. За нею слѣдуютъ три знаменптыя княгини XV въка: Софья, Анна и Агриппина; двъ послъднія особенно играли видную роль въ последнюю эпоху Рязанской самостоятельности. Живымъ напоминаніемъ о благочестій княгини Анны служить большая соборная пелена, щитая на тафтѣ разными шелками и золотомъ, съ изображениемъ тайной вечери и съ надписью слъдующаго содержанія: "Въ лѣто 6993 пидикта 3 сей воздухъ созданъ бысть въ церковь Успенье Святой Богородицы въ градѣ Переяславлѣ Рязанскомъ замышленьемъ Благородныя и Благовърныя и Христолюбивыя Великія княгини Анны, и при ея сынѣ Благородномъ и Благовѣрномъ и Христолюбивомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Рязанскомъ, и при Еписьопъ Стмеонъ Рязанскомъ и Муромскомъ; а кончанъ сей воздухъ въ лъто 94 Сентемврія 30 дня на память Святаго Священномученика Григорія Великаго Арменіп" \*).

Что касается вообще до степени образованности въ Рязанскомъ княжествѣ въ послѣднюю эпоху его самостоятельности, то мы думаемъ, что въ этомъ отношеніи оно немногимъ чѣмъ отстало отъ центральныхъ Русскихъ областей. Извѣстно, въ какой тѣсной связи съ распространеніемъ христіанства находилось развитіе древнерусской цивилизаціи. Къ сожалѣнію у насъ слишкомъ мало данныхъ, чтобы слѣдить за успѣхами христіанской проповѣди на Рязанской украйнѣ. Мы уже говорили, что въ началѣ XIV в. положено было начало христіанству въ Мещерѣ. Отъ XV в. до насъ дошло два извѣстія о крещеніи язычниковъ въ Рязанской области. Одна стариннан рукопись разсказываетъ, что въ княженіе Василія Дмітрієвича христіанская вѣра была водворена въ городѣ Мценскѣ, гдѣ находилось много язычниковъ. "Великій князь отправилъ туда войско, а

<sup>\*)</sup> О воздухѣ 1486 года княгини Анны см. Крыжановскаго въ Губери. Рязан. Вѣд. 1860 г. №№ 8 и 9. Позди. примъч.

Митрополить Фотій священника; язычники, устрашенные силою оружія и пораженные сліпотою, послушались проповіди, и жители какъ самаго города, такъ и его окрестностей были крещены". 17). Этотъ фактъ довольно важенъ для насъ, хотя Мценскъ принадлежалъ къ Разанской области, только взятой въ общирномъ смыслъ; онъ бросаеть свъть на состояние югозападной части княжества. Потомъ св. Іона, въ последствіи Митрополить Московскій, во время управленія Рязанскою и Муромскою епископіею, крестиль язычниковь въ предълахъ своей паствы. Въ житіи его пишется: "и поставленъ бысть блаженный Іона епископъ градомъ Рязани и Мурому и многія тамо невърныя, къ Богу обративъ, крести". О томъ, какъ долго язычество и отчасти магометанство сохранялось въ восточной части княжества, можемъ судить по извѣстіямъ о крещеніи Мордвы въ концѣ XVI в., и по апостольскимъ подвигамъ Рязанскаго архіепископа Миханла, который въ XVII в. обращалъ Мордву и Татаръ въ увздахъ Шатскомъ и Тамбовскомъ, и подвиги свои запечатлълъ собственною кровью.

Посл'я религіи самое могущественное вліяніе на развитіе народнаго быта, какъ извъстно, оказываетъ торговля. Торговая дъятельность въ Разанскомъ краю прежде всего обусловливалась его отношеніемъ къ воднымъ путямъ сообщенія въ древней Россін. Ока съ давнихъ времень была одною изъ главныхъ торговыхъ жилъ восточной Европы. Въ эпоху Домонгольскую по ней шелъ водный путь изъ Кіева въ Болгарію. Съ XIII в. направленіе торговыхъ путей нѣсколько изивнилось. Съ упадкомъ матери Русскихъ городовъ и запуствніемъ Южной Руси жизненныя силы народа отошли далже къ свверу и сосредоточились около береговъ Москвы; богатый Болгарскій край также пришель въ упадокъ, и роль посредницы между Русской и Азіатскою торговлею перешла на Золотую Орду. Рядомъ съ путемъ изъ Оки внизъ по Волгѣ существовалъ другой путь, изъ Оки внизъ по Дону. Последній особенно оживился съ техъ поръ, какъ мимо береговъ Чернаго и Азовскаго морей направилось главное движеніе Европейско-Азіатской торговли въ Средніе вѣка, и Приазовская Тана сдёлалась складочнымъ мёстомъ этой торговли въ концѣ ХП и началѣ ХШ вѣка. Такимъ образомъ вмѣсто прежняго движенія отъ северовостока на югозападъ Русская торговля частію

<sup>17)</sup> Рус. Вивліов. Полеваго стр. 361.

приняла новое направленіе: отъ сѣверозапада, т. е. отъ Новгорода, Твери и Москвы, къ юговостоку на Волгу и Донъ. Ока и при новомъ направленіи сохранила свое прежнее посредствующее значеніе. Волжская дорога не имѣла для Рязани такой важности какъ путь по Дону, отчасти по ея значительному уклоненію на сѣверъ, отчасти потому, что съ Окою вступала въ соперничество Клязьма, которая сокращала переѣздъ отъ Москвы до Волги. Кромѣ того для сѣверной Россіи существовала еще третья вѣтвь Волжскаго пути—верхнее теченіе самой Волги.

Между Окою и Дономъ, по указанію источниковъ, существовали двѣ главныя дороги: западная сухопутная и восточная водная съ небольшою переволокою. Последняя довольно подробно описывается въ наказ' Ивана III къ Агриппинъ: "А ъкать ему Якунькъ съ посломъ Турецкимъ отъ Старой Рязани вверхъ Пронею, а отъ той рѣки Прони по Рановой, а изъ Рановой Хуптою вверхъ до Переволоки, до Рясского поля". Перебхавъ небольшое пространство по Рясскому полю, путники снова садились на суда, и по ръкамъ Рясъ и Воронежу спускались на Донъ. Хотя нётъ прямыхъ указаній на то, чтобы этотъ путь служилъ проводникомъ торговаго движенія, и такія рѣчки, какъ Хупта и Ряса, по своему мелководію не могли носить большихъ судовъ, нагруженныхъ товарами; но при обиліи лісовъ онъ безъ сомнънія были гораздо полноводнье тогда, нежели въ настоящее время; а весною и осенью были судоходны во всякомъ случав. Незабудемъ при этомъ, что къ свитв восточныхъ пословъ обыкновенно присоединялись купцы съ своими товарами; очень могло быть, что и Турецкаго посла въ 1502 г. также сопровождалъ торговый караванъ. Другая дорога отъ Оки до Дона обозначена въ извъстномъ "хожденіи Пимена". Изъ Переяславля Рязанскаго путешественники отправились на югъ сухимъ путемъ; суда везли за ними на колесахъ и спустили ихъ опять на воду гдъ-то въ верхнемъ теченіи Дона. На тотъ же путь намекаеть свидътельство Герберштейна: "Здъсь (у Донкова) купцы, отправляющиеся (конечно изъ Московіи) въ Азовъ, Кафу ії Константинополь, нагружають свои суда; что обыкновенно делають осенью въ дождливое время года, потому что въ другое время Танансъ въ этихъ мъстахъ по мелководію не можеть поднимать нагруженных судовь". "Бдущіе изъ Московін въ Азовъ сухимъ путемъ-говорить Герберштейнъ нѣсколько ниже-переправляются черезъ Танаисъ около Донкова, стариннаго и разрушеннаго города; а отсюда направляють путь немного къ востоку". Походъ Димитрія Ивановича въ 1380 г. къ устью Непрядвы также заставляетъ предполагать довольно хорошо извъстный въ тъ времена путь, соединявшій среднее теченіе Оки съ верховьями Дона. Кромъ естественныхъ затрудненій прямая дорога въ Азовъ и Кафу представляла большія опасности отъ степныхъ обитателей; поэтому купцы дълали иногда объъздъ на западъ по Литовскимъ владъніямъ.

Болье подробностей мы знаемъ о сухопутномъ сообщении средней Россіи съ Прикаснійскими странами, благодаря запискамъ Контарини. Постоянная опасность при перевзяв черезъ степи заставляла Русскихъ и Татарскихъ купцовъ неиначе отваживаться на это долгое путеществіе, какъ присоединяясь къ свить какого нибудь знатнаго посольства и собираясь въ значительномъ числъ. "Ежегодно государь Цитраканскій, именуемый Казимомъ, пишетъ Контарини, отправляетъ посла своего въ Россію къ Великому князю не столько для денегъ, сколько для полученія какого либо подарка. Этому послу обыкновенно сопутствуеть цёлый каравань Татарскихъ кущовъ съ Джедскими тканями, шолкомъ и другими товарами, которые они променивають на меха, сёдла, мечи и иныя необходимыя для нихъ вещи". Караванъ, съ которымъ путешествовалъ самъ авторъ, состояль изъ 300 человъкъ Русскихъ и Татаръ, имъвшихъ при себъ болье 200 заводныхъ лошадей, для прокормленія своего на пути и для продажи въ Россіи. Изъ словъ путешественника выходить, что главною цёлью каравановъ, отправлявшихся изъ Персіи, Бухаріи и Золотой Орды была Московія: но во первыхъ подъ Московією здісь можно разумъть всю съверную Россію; во вторыхъ, чтобы достигнуть Москвы, надобно было проходить по Рязанской области; слъдовательно въ этой торговић Русскихъ съ Востокомъ значительную долю участія принимали Рязанцы. Въ числі Русскихъ купцовъ, съ которыми Контарини познакомился въ Цитрахани очень могли быть и Рязанскіе торговцы. Впрочемъ въ русскихъ лѣтописяхъ мы имѣемъ прямое указаніе на то, что и въ Рязань приходили купцы съ татарскими послами; именно подъ 1397 г. читаемъ: "Тохтамышевъ посолъ Темпръ Хозя былъ на Рязани у Великаго князя Олега; а съ нимъ много Татаръ и коней и гостей". (Ник. IV. 270). Кромъ восточныхъ тканей, шелка, соли и многочисленныхъ конскихъ табуновъ Татары продавали Рязанцамъ больщое количество плѣнниковъ; при чемъ последнимъ часто приходилось выкупать своихъ родственниковъ и земляковъ. Такъ въ разсказъ о царевичъ Мустафъ

мы видёли, что Татары вышли изъ Рязанской земли со множествомъ полону, потомъ остановились въ степи, и открыли торгъ, пославъ къ сосъдямъ предложение выкупать плънныхъ; а Рязанцы незамедлили воспользоваться этимъ предложениемъ. Статья о плънникахъ въ договорныхъ граматахъ съ Москвою также указываетъ на ту важную роль, какую они играли въ отношенияхъ Рязанцевъ къ Татарамъ 18).

Независимо отъ выгодъ, которыми пользовались жители Рязанской области въ следствіе транзитной торговли и непосредственной мены съ восточными народами, этотъ край, изобилующій разнаго рода естественными произведеніями, самъ по себ' привлекаль много торговыхъ людей, которые приходили сюда для покупки меду, воску, хлёба, рыбы, мёховъ, кожи, сала и пр. Река Москва служила проводникомъ торговой дъятельности между Рязанью и съверозападными Русскими областями. Нётъ никакого сомнёнія въ томъ, что предпріничивые Новогородцы вывозили отсюда сырые матеріалы п сбывали ихъ въ Западную Европу. О непрерывныхъ торговыхъ сношеніяхь между жителями Московскаго и Рязанскаго княжества свидътельствуютъ статьи о мытахъ и пошлинахъ, которыя постоянно включались въ договорныя граматы. "А мыты намъ держати старые пошлые, а новыхъ мытовъ намъ не замышлять, ни пошлинъ, а мыть съ воза въ городахъ и всёхъ пошлинъ деньга, а съ ившехода мыта нътъ; а тамги и всёхъ пошлинъ съ рубля алтынъ, а съ лодьи съ доски по алтыну, а съ струга съ набои два алтына, а безъ набои деньга; а съ князей Великихъ лодьи пошлинъ нѣтъ". Въ договорахъ Московскихъ князей съ Тверскими статья о мытахъ и пошлинахъ гораздо полиже, нежели въ договорахъ съ Рязанскими; вообще торговый классъ въ Разани своимъ числомъ и предпримчивостію повидимому далеко уступаль тому же классу въ другихъ большихъ княжествахъ.

Между условіями, которыя стёсняли развитіе торговой д'вятель-

<sup>18)</sup> Г. Макаровъ въ своемъ "Прост. Словот." делаетъ следующую заметку, которая касается торговыхъ сношеній съ Татарами: "На большомъ Рязанскомъ трактѣ (изъ Рязани въ Тамбовъ) есть село Якимицы, гдѣ бываетъ препорядочная ярмарка, съ древнею памятью о Ярилѣ. Тутъ же прежде бывали, какъ говоритъ преданіе, еженедѣльные воскресные торги съ Татарами, которые иногда посѣщали и князъя Рязанскіе съ княгинями и со всѣми чадами и домочадцами". Чт. О. И. и Д. 1847 г. № 1.

ности, первое мъсто занимало плохое состояние безопасности. Не говоря уже о частыхъ войнахъ и Татарскихъ набъгахъ, дороги и въ мирное время не были безопасны отъ разбойничьихъ шаекъ, которыя находили себ' широкое приволье въ дремучихъ лъсахъ посреди редкаго населенія. О величине подобных в шаекъ и страхв, который он' внушали, даетъ н' которое понятіе путешествіе Пимена: Олегъ Ивановичъ, простившись съ Митрополитомъ, велѣлъ боярину Станиславу проводить его до ръки Дона съ значительнымъ отрядомъ и на походъ наблюдать большую осторожность отъ нападенія разбойниковъ. Изъ разсказа Контарини видно, что, только проехавши Переяславль Рязанскій, путешественники вздохнули свободно, потому что опасности миновались. Иванъ III, отправляя обратно Турецкаго посла въ началъ XVI в., наказываль Агриппинъ Рязанской, чтобы она дала ему провожатыхъ сотню и болбе, да на сотню навинула бы десятка три своихъ казаковъ; кромѣ того деверь ея князь Өедоръ долженъ былъ отъ себя выставить еще 70 человъкъ. Воспоминанія объ удалыхъ разбойникахъ до сихъ поръ въ полной сил'в живутъ между Рязанскимъ населеніемъ. Преданія народныя обыкновенно связывають съ ними курганы и остатки древнихъ украпленій; между твить какт на оборотъ, шайки грабителей не любили сосъдства крѣпостей и укрывались въ лѣсныхъ трущобахъ.

Съ понятіемъ о разбойникахъ прежняго времени находится въ связи славное имя казаковъ. Всёмъ извёстно, что городовыхъ казаковъ не должно смѣшивать ни съ Донскими, ни съ Волжскими, ни съ Кайсаками извъстными у Татаръ. Къ какому же разряду мы отнесемъ тъхъ людей, которые подъ именемъ Рязанскихъ казаковъ являются въ битвъ съ царевичемъ Мустафою подъ 1444 г.? Вооруженіе ихъ на этоть разъ составляли конья, рогатины и сабли; по причинъ глубокаго снъга они дъйствовали на лыжахъ. По всъмъ признакамъ это было легкое войско, которое противуполагалось пъшей рати. Другое извѣстіе о Рязанскихъ казакахъ находимъ въ наказѣ Ивана III. Изъ словъ: "на сотню десятка три своихъ казаковъ понакинь", можно заключить, что эти люди принадлежали именно къ городовому (станичному) служилому сословію. Туть же, нѣсколько ниже, казаки противуполагаются лучшимъ ратнымъ людямъ: "и ты бы у перевоза десяти человъкомъ ослободила нанявшись казакомъ, а не лучшимъ людямъ ратнымъ". Далъе Іоаннъ приказываетъ ратнымъ людямъ сопутствовать послу только до Рясской переволоки: "а ослушается кто и пойдетъ самодурью на Донъ въ молодечество,

ихъ бы ты Аграфена велѣла казнити". О какомъ же молодечествѣ говоритъ Іоаннъ, какъ не объ Донскихъ казакахъ? Эти два извѣстія, лѣтописи и наказа, подтверждаютъ то мнѣніе, что въ XV вѣкѣ съ одной стороны образуется въ Рязанскомъ княжествѣ особый классъ служилыхъ людей изъ передовой украинской стражи; а съ другой въ Придонскихъ степяхъ собирается вольница изъ русскихъ бѣглецовъ—разбойниковъ.

Намъ остается сказать ява слова о Рязанскихъ памятникахъ словесности. Вопросъ о существованіи особаго рязанскаго літописца остается еще не вполит ръшеннымъ. Вст наши понски въ этомъ отношеній приводять только къ тому предположенію, что существовали въроятно и рязанские списки лътописей, въ родъ лътописи Переяславля Суздальскаго, и что изъ этихъ то списковъ позднейшіе дітописные сборники заимствовали многія подробности о рязанскихъ событіяхъ, отличающіяся иногда удивительною точностію, но всегла болье или менье отрывочныя. Сказаніями Рязанскій край быль также богать, какъ и другія части Россіи; только немногія изъ нихъ приведены въ извъстность <sup>19</sup>). Оффиціальные акты княжества въ филологическомъ отношении мало отличаются отъ Московскихъ граматъ; укажемъ только на большую простоту оборотовъ и большую близость къ разговорной рѣчи. Въ послъднемъ явленіи конечно отражается меньшее вліяніе книжнаго церковнославянскаго элемента на древнерязанскую грамотность.

<sup>19)</sup> Укажемъ при этомъ случав на прекрасную легенду о князѣ Петрѣ и княтинѣ февронін, принадлежащую собственно Муромскому краю. (См. статью Ө. И. Буслаева въ Атенѣе 1858 г. № 30). Что касается до извѣстнаго "Повѣданія о побонщѣ Великаго князя Димитрія Ивановича Донскаго", то представляется еще вопросъ, можно ли считать его памятникомъ собственно Рязанской словесности, хотя оно и приписывается Рязанцу іерею Софонію, и къ какому времени надобно отнести его составленіе? (Въ Тверск. лѣтописи говорится, что Софоній Рязанецъ билъ брянскій бояринъ. П. С. Р. Л. т. XV. 439).

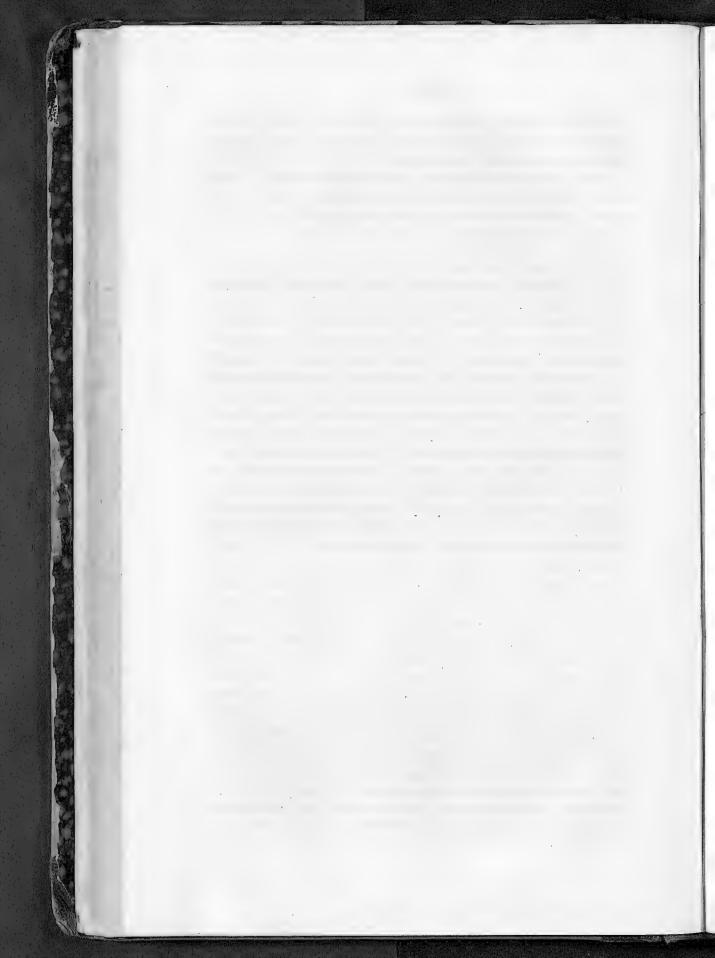

#### ОБЪЯСНЕНІЯ НФКОТОРЫХЪ МФСТЪ

## РОДОСЛОВНОЙ ТАБЛИЦЫ.

Не одна отрасль Рюрикова дома, кажется, не представляеть такой сбивчивости и запутанности для историка, какъ потомство Ярослава Святославича Муромскаго, которое въ отношении многочисленности уступаетъ только потомству Владиміра Мономаха.

Причина темноты заключается въ недостаткѣ положительныхъ указаній; до самаго XIV столѣтія, составитель генеалогической таблицы долженъ бороться съ частыми пропусками и явными противорѣчіями лѣтописей и родословцевъ. Онъ начинаетъ отдыхать только въ XIV в. когда на помощь подоспѣютъ договорныя, жалованныя и прочія граматы, которыя въ дѣлѣ генеалогіи могутъ служить главнымъ источникомъ и повѣркою другихъ извѣстій. Предлагаемъ родословную Рязанскихъ князей, составленную по крайнему нашему разумѣнію. Въ Объясненіяхъ мы разбираемъ генеалогическіе вопросы только наиболѣе важные и вмѣстѣ наиболѣе запутанные, рѣшеніе которыхъ считаемъ однако возможнымъ на основаніи сохранившихся граматъ.

5 и 6 степ. Особенно не ясно и сбивчиво ближайшее потомство Игоря Глѣбовича: источники всѣ несогласны между собою въ этомъ случаѣ. Напр. сынъ Юрія Игоревича Өедоръ и внукъ Иванъ Постникъ въ извѣстныхъ намъ лѣтописяхъ не упоминаются; но объ нихъ говорится въ Родословной книгѣ (Времен. М. О. И. и Д. № 10); Өедоръ играетъ видную роль въ сказаніи о принесеніи Корсунской иконы и Батыевомъ нашествіи; надъ гробами его самого, супруги Евпраксіи и сына Ивана Постника по словамъ сказанія поставлены были въ ХІІІ в. каменные кресты; а въ ХУІІ они возобновлены съ слѣдующеею надписью: На 1-мъ крестѣ: РОГ (1665) іюня въ 1 день по ромотрѣнію (по разсмотрѣнію) лѣтописной книги". На 2-мъ: "поставилъ си кресты по обещанію столникъ князь никита григорьевичъ гагаринъ". На 3-мъ: на благовѣрныхъ князей резанскихъ, которыя

побиты отъ беззаконнаго царя батыя. (Объ этихъ крестахъ см. Ряз. Вѣд. 1844 г. № 39. и Ж. М. В. Д. 1848. Мартъ). Слѣдовательно въ существовании упомянутыхъ князей не можетъ быть сомнѣнія.

Далье можеть затруднить изследователя Олегь Красный. По нькоторымъ летописямъ (напр. Троицкая П. С. Р. Л. І. 221.) и по словамъ сказанія онъ приходится братомъ В. князя Юрія; а по другимъ лътописямъ и по Родословной книгъ племянникомъ; по однимъ источникамъ онъ былъ убитъ при нашествіи Татаръ, а по другимъ взять въ плань. Въ грамата Олега Ивановича, жалованной Ольгову монастырю (Ак. Ист. І. № 2) сказано: "коли ставили во первыхъ прадеди наши святую Богородицю, князь Великій Инъгваръ, князь Олегъ, князь Юрьи" и пр. Здёсь Олегъ поставленъ на ряду съ Ингваремъ и Юріемъ, какъ съ братьями. Съ другой стороны въ Ник. л. подъ 1252 г. читаемъ: "пустиша татарове изъ орды князя Ольга рязанскаго Игоровича внука Игорева, правнука Глѣбова на свою его отчину; чтоже самое въ Рязан. Дост. изъ какой то полууставной тетради и почти тоже въ Н. С. Р. Л. V. 187. Въ сказаніи приведено подробное извъстіе о погребеніи убитыхъ князей. Это извъстіе достовѣрно, потому что гробницы князей долгое время существовали въ Рязанскомъ Борисогивбскомъ соборв; безъ сомивнія имена погребенных не были тайною по крайней мере ближайшему потомству, следовательно и автору сказанія. Тамъ говорится, что останки Юрія Игоревича и брата его Олега, Ингварь положилъ въ одной ракѣ; а подлѣ нихъ въ другой ракѣ положилъ тѣла двухъ своихъ братьевъ Давида п Глѣба. Между тѣмъ, по указанію лѣтописей, племянникъ Юрія Игоревича Олегъ Ингваревичъ въ 1258 г. похороненъ въ церкви св. Спаса. Такое противоръчіе легко устраняется, если предположить, что было два Олега: одинъ братъ Юрія, дёйствительно убитый Татарами въ 1237 г.; а другой племянникъ, который попался въ павнъ и въ посавдствіи быль В. княземъ Рязанскимъ. И тотъ и другой по отцу назывался Игоревичъ (Ингваревичъ въ сущности тоже что Игоревичъ); следовательно не трудно было ихъ смешать и принять за одно лицо.

8 и 9 степ. Ярославъ сынъ Романа Св. и братъ В. князя Рязанскаго Өедора (приписка къ Рязанскому списку Кормчей книги), названный въ лѣтописи В. княземъ Пронскимъ (Ник. III. 94), былъ родоночальникомъ всѣхъ послѣдующихъ Великихъ князей Рязанскихъ и Пронскихъ. На это слѣдующія доказательства:

Въ одной правой грамот 1340 г. (Ряз. Іерар. Воздвиж. 49. и Ряз.

Дост.) Александръ Михайловичъ Пронскій называетъ своего дѣда Ярославомъ Пронскимъ. Въ другой правой граматѣ второй половины XV вѣка (Ряз. Дост). между прочимъ сказано: "И бояре отъ князей судьи, взрѣвъ въ граматы старинные великихъ князей жалованны Ярослава и брата его Федора и сына его Михаила Ярославича." Въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ (Ник. П. 170. П. С. Р. л. IV. 55) В. князь Рязанскій Коротополъ названъ братомъ (т. е. двоюроднымъ) убитаго имъ Александра Михайловича Пронскаго.

11 и 12 степ. Касательно вопроса, кто быль отцемъ Олега Ивановича: Иванъ Коротополъ или Иванъ Александровичъ, мы уже имѣли случай изложить свое мнѣніе въ Ряз. Вѣд. 1856 г. № 31. Вотъ что мы тамъ говорили:

"Въ исторіи Рязанскаго княжества самою трудною и темною стороною для изслѣдователя представляется генеалогія князей. Наиболѣе запутанное мѣсто въ этой генеалогін относится къ Олегу Ивановичу, знаменитому измъннику въ борьбѣ Русскихъ съ Мамаемъ и сопернику Димитрія Донскаго.

А именно: Всё родословныя таблицы, лётописныя извёстія и наконець всё Русскіе историки согласны въ томъ, что Олегъ Ивановичь Рязанскій быль сынъ Ивана Коротопола, того самаго, который убиль Александра Михайлова Пронскаго въ 1340 г. Спустя два года, сынъ убитаго Александра Ярославъ выхлопоталъ себё ярлыкъ въ Ордё и выгналъ самого Коротопола изъ Переяславля Рязанскаго. Подъ 1343 годомъ встрёчается извёстіе, что Коротополь погибъ; но не знаемъ: гдё и какимъ образомъ. По смерти Ярослава Александровича въ Рязани княжилъ братъ его Василій Александровичъ 1), который умеръ въ 1350 году. Послё того на Рязанскомъ княженіи мы встрёчаемъ знаменитаго Олега Ивановича.

Исторіографъ при этомъ случав объясняетъ переходъ Рязани <sup>2</sup>) во владвніе прежней княжеской ввтви предположеніемъ, которое впрочемъ приводитъ мимоходомъ, вскользь: "а наследники его (Ярослава Пронскаго)—*кажется добровольно*—уступили после сіе пріобретеніе сыну Коротопола Олегу" <sup>3</sup>). Вообще относительно періода

<sup>1)</sup> Карам. Т. IV. Прим. 335.

<sup>2)</sup> Хотя въ Никон. льт. сказано: что "Ярославъ Пронскій сяде въ градѣ Ростиславлѣ Рязанскомъ", но мы думаемъ пѣтъ ли здѣсь ошибки?, т. е. вмѣсто "Ростиславлѣ" можетъ бить слѣдуетъ читать "Переяславлѣ".

<sup>3)</sup> Kapam. IV. 157.

между княженіемъ Коротопола и Олега мы видимъ явное замѣшательство въ лѣтописныхъ извѣстіяхъ, и, можно сказать, совершенное отсутствіе ясныхъ, вѣрныхъ указаній.

Теперь обратимся къ памятникамъ другаго рода, къ такимъ, которые для насъ имѣютъ гораздо большую степень достовѣрности,— мы говоримъ о граматахъ.

Жалованная грамата Рязанскаго Великаго князя Олега Ивановича Ольгову Монастырю 4) начинается такими словами: "Милосердьемъ Божьимъ и молитвою Святое Богородици и молитвою отия своего князя Великаго Ивана Олександровича и благословеньемъ Василія Епискупа Рязанскаго и Муромскаго, язъ князь Великій Олегъ Ивановичъ", и пр. Естественно рождается вопросъ, почему Олегъ называеть своего отца Иваномъ Александровичемъ, между тъмъ какъ по другимъ извъстіямъ онъ былъ сынъ Ивана Ивановича Коротопола? Изъ приведенныхъ словъ Олега можно вывести заключеніе, что онъ принадлежить въ другой вътви княжескаго древа; но тутъ же чрезъ несколько строкъ говорится: "коли ставили во первыхъ прадеди наши Святую Богородицю, князь Великій Инъгваръ, князь Олегъ, князь Юрьи", и проч. Если отъ Ингваря и сына его Олега Краснаго идти по прямой нисходящей линіи до. Олега Ивановича, то последнимъ въ этой лествице встречается Иванъ Коротополъ. Такъ по крайней мъръ показывають извъстные намъ родословцы. Откуда же взялся Иванъ Александровичъ?

Обратимся къ договорнымъ граматамъ Рязанскихъ князей съ Московскими. Здёсь въ числё Великихъ князей Рязанскихъ мы снова встрёчаемъ тоже загадочное лицо и притомъ узнаемъ, что онъ дёйствительно былъ ближайшій предшественникъ Олега Ивановича. Возмемъ договорную грамату Великаго князя Московскаго Василія Димитріевича съ Рязанскимъ Өедоромъ Ольговичемъ 3) и читаемъ: "А что Володимерьское порубежье, а тому какъ было при нашихъ прадёдёхъ... и при твоемъ прадедё при великомъ князё Иванъ Ярославичъ, при твоемъ Дядъ 6) при Великомъ князё Иванъ Александровичъ и при твоемъ Олегъ Ивановичъ". Далъе въ договорной граматъ Великаго князя Рязанскаго Ивана Өедоровича съ Юрьемъ Дмитріевичемъ Галицкимъ

<sup>1)</sup> Акты Истор. т. 1, № 2.

<sup>5)</sup> Собран. грам. и Договор. т. І. № 36.

<sup>6)</sup> Ясно, что въ обоихъ случаяхъ вмёсто дядё надобно читать дёдё.

опять приводится таже родословная лествица 7). Тоже самое перечисленіе предковъ опять повторяется въ договорѣ Великаго внязя Московскаго Василія Темнаго съ тімъ же Иваномъ Өедоровичемъ 8). н еще разъ въ договорныхъ граматахъ Іоанна III съ Рязанскимъ Иваномъ Васильевичемъ 9). Московскіе князья начинаются всегда съ Ивана Даниловича Калиты, а Рязанскіе съ Ивана Ярославича. Иванъ Александровичъ следуетъ непосредственно за Иваномъ Коротополомъ и предшествуетъ Олегу Ивановичу; замъчательно при этомъ. что для потомковъ Олега онъ означаетъ всегда туже степень ролства, какую и Коротополъ, т. е. оба они называются или дедами или прадъдами. Въ этомъ отношеніи они соотвътствують Симеону Ивановичу Гордому и брату его Ивану, Великимъ князьямъ Московскимъ, которыхъ имена приводятся въ тъхъ же граматахъ съ обозначеніемъ той же степени родства въ отношеніи къ потомству Димитрія Донскаго. Однакоже, судя по отчеству, Коротополь и Ивань Александровичь не могли быть родными братьями; но за то ничто не мѣшаетъ имъ быть двоюродными.

Конечно, никто не будеть сомнѣваться въ томъ, что до насъ дошли далеко не всѣ имена многовѣтвистаго древа Рязанскихъ князей; слѣдовательно нѣтъ причины отвергать, что у Ивана Ярославича былъ братъ Александръ, отецъ Ивана Александровича. По крайней мѣрѣ все убѣждаетъ насъ въ томъ, что послѣдній вмѣстѣ съ Коротополомъ принадлежалъ къ одной вѣтви, и былъ послѣ него Великимъ княземъ Рязанскимъ.

И такъ, относительно вопроса, кто былъ отецъ Олега Ивановича, мы смѣло объявляемъ себя на сторонѣ Ивана Александровича. Мнѣніе свое мы утверждаемъ главнымъ образомъ на словахъ самого Олега въ упомянутой граматѣ Ольгова монастыря. Одного этого свидѣтельства достаточно было бы для открытія истины; но къ счастію, какъ мы видѣли, у насъ есть и другія средства для соображенія. Договорныя граматы подтверждаютъ туже мысль. Авторы этихъ граматъ конечно лучше знали имена своихъ предковъ, нежели дошедшіе до насъ лѣтописцы, которые жили позднѣе ихъ, и притомъ именно лѣтописцы не Рязанскіе, а чуждые, т. е. принадлежавшіе другимъ княжествамъ, и упоминавшіе о Рязанскихъ событіяхъ

<sup>7)</sup> Ibid. № 48.

<sup>8) 1</sup>bid. № 65.

<sup>9)</sup> Ibid. № 115 n 116.

исторія рязанск. княж.

только мимоходомъ, довольно рѣдко. Наконецъ явное замѣшательство лѣтописныхъ извѣстій послѣ Коротопола заставляетъ насъ не довѣрять имъ въ этомъ случаѣ. Разумѣется, стоило ошибиться одному составителю лѣтописи или родословца, и его ошибка повторилась потомъ во всѣхъ позднѣйшихъ спискахъ. Такимъ образомъ и до насъ дошло мнѣніе, будто Олегъ Ивановичъ былъ сынъ Коротопола".

И въ настоящее время мы остаемся при томъ же главномъ выводъ: Иванъ Александровичъ, а не Иванъ Коротонолъ былъ отцемъ Олега Ивановича. Но болъе подробное знакомство съ источниками, при послъдовательномъ изучени Рязанской истории, дало намъ возможность сдълать нъкоторыя измъненія и дополненія въ прежнемъ разсужденіи.

1. Всв извъстныя мив льтописи нигдъ не называють Олега сыномь Коротопола; остается собственно родословная книга (Воскр. 243); но явныя ошибки и противоръчія съ льтописями показывають, что этимъ источникомъ надобно пользоваться весьма осторожно.

2. Нътъ нужды предполагать существованіе неизвъстнаго Александра, брата Ивану Ярославичу, когда граматы открыли намъ, что Александръ Михайловичъ Пронскій былъ ему родной племянникъ и двоюродный братъ Коротополу (см. 8 п. 9 ст.).

3. Въ лътописи (Ник. III 193) ошибочно виъсто Ивана Александровича названъ Великимъ княземъ Рязанскимъ Василій Александровичъ. Договорныя граматы, перечисляя В. князей Рязанскихъ послъ Ивана Ярославича, не приводятъ совсѣмъ имени Василія Александровича; а лътопись не упоминаетъ объ Иванъ Александровичъ; и то, и другое лицо, только по разнымъ источникамъ, приходится ближайшимъ предшественникомъ Олега:—отсюда заключаемъ объ ихъ тождествъ.

#### приложенія.

#### Nº 1.

# Метрики литовской книга судныхъ дѣлъ № 6 листъ 137.

Записанье для памети нестанья слугь и людей ку праву от князя Резаньского.—Ноября 15 день у суботу по светомъ Мартине 1553 года Индикта 7-го.

Панъ его милость казалъ про наметь записати, ижъ который рокъ заложенъ былъ Великому князю Резаньскому становити слугъ и людей своихъ Стоклишскихъ \*), о бои и грабежи Бояръ Стоклишскихъ, то есть сего дня у суботу и онъ тыхъ слугъ и людей не поставилъ на тотъ рокъ, а Шимко Лаврыновичь зъ братьею своею становилъ и намъ ся оповедалъ.

#### No 2.

# Въ этой же книгъ, на листъ 143 значится слъдующее:

Жыдь Берестейскій Аврамко Михалевичь ст княземт Великимь Ивановичемь Резанскимь о сто и осмнадцать копъ грошей за долгь отиу жида князя Резаньскаго винныхь.

З росказанья Господарскаго Я Матей Войтеховичь Яновича Воевода Витебскій, Маршалокъ Господара Короля Его милости Державца

<sup>\*) &</sup>quot;Стокмишки, мъстечко, состоявшее въ Ковенскомъ Повъть Трокскаго Воеводства, съ принадлежавшими къ оному значительными селами, находилось въ числъ казенныхъ староствъ, въ Литвъ, въ 15 и въ началъ 16-го столътія называемыхъ Велико-кияжескими Намъстиичествами, а въ 16 и въ началъ 17-го стольтія Державами"

Волковыскій и Мерецкій и Оболецкій, смотрели есьмо того дела, стояли передъ нами очевисте, жаловалъ передъ нами Жыдъ Берестейскій на имя Аврамко Михалевичь на князя Великаго Ивановича Резаньского тымъ обычаемъ, штожъ дей онъ бралъ у небощыка отна моего Михеля отласы, сукна и иншыи речы, а за то осталь виненъ сто и осмнадцать копъ грошей, и платити не хочеть, на штожь и листь его записный у себь мамь, который жо листь князя Резанского Аврамко передъ нами покладалъ, у которомъ листе князь Резаньскій пишеть вызнаваючы, ижъ осталь виненъ Михелю Езофовичу жылу сто и осмнадцать копъ грошей за атласы и за сукна за иншый речы и мель ихъ ему заплатити. И князь Резаньскій поведиль: правда есть ижь есьми у небожчыка Михеля отца его браль отласы ку своей потребе, взяль есьми одного атласу синего на золоте шестналнать, а зеленого отласу на золотъ двадцать и два локти, а порпуръяну девять локоть и перстенцы за девять копъ и заплатилъ есьми ему воскомъ, пенязьми, коньми осьмдесять копъ грощей; а тотъ листъ, который Аврамко покладаетъ, не подъ моею печатью, але правда естъ самъ знаю ижъ подъ печатью слуги моего которая въ него въ Берести згинула, а вшакже хотя въ того листы не моя печать а имя мое написано, нехай Аврамко Жыдъ на томъ прысягнеть чого буду я отцу его недоплатиль, и я хочу ему заплатити; и Аврамко Михелевичь рекъ: Ты княже Резаньскій передъ многими людьми добрыми врадники и двораны Господарскими самъ добровольне не одинъ разъ сознавалъ ижъ тую суму пенезей сто 18 копъ грошей отцу моему осталь винень, и мель еси мне натоть листь платити, итожъ есьми готовъ то на тебе с тыми то людьми добрыми перевести. И мы князя Резаньского пытали, передъ кимъ онъ тую осмдесять копъ грошей небожчику Михелю заплатиль, маеть ли его квиту на то у себе, а котораго бы часу платилъ; и князь Резаньскій поведиль: Быль у мене слуга который ему оть мене тую осмдесять конь грошей платиль, нижли тоть слуга оть мене отказался и служыль Пану Есетафею Дашкевичу, и тамъ его Татарове взяли, а часу того которого ему заплата ся становила не могу успаметати, а квиты тежъ отъ его на то у себе не маю. И мы речей з обу сторонъ выслухавшы поведили есмо то Господару его милости, и Господаръ его милость вырокомъ своимъ Господарскимъ рачылъ такъ знайти: гдыжъ князь Резанскій знаетъ што въ Михеля небожчыка отласы на золотъ и сукна и перстенцы браль, и поведаеть осмъдесять копъ грошей заплатиль; а квиты его на то у себе не маеть,

а часу тежъ оное заплаты не помнить, ани слуги того который кажеть заплату чыниль передъ нами не поставиль его милости виделося ажъ тотъ жыдъ Аврамко на томъ маеть прысягнути ведлугъ обычая права своего жыдовского и ведлугъ ихъ привилья яко въ статуте господарскомъ описуеть, а князь Резаньскій маеть ему за его присягою тую суму заплати, и мы рокъ присязе положыли четвертый день для Жыда въ понеделокъ, вилею светого Мартина въ Школе Жидовской в Троцехъ на томъ присяга, ижъ князь Резаньскій осталь винень отцу его Михелю сто и осмнадцать конь грошей, а на тотъ свой листъ ничого незаплатилъ, и для того послали есмо Дворанина Господарского Ивана Бокея и тое присяги казали есмо ему пригледати, ино натотъ рокъ Аврамко Жыдъ у Троцекъ быль и готовъ быль на томъ присягнути, и в Школе ся становиль, и Доктору своему Жыдовскому аповедался записаль, и враду земскому станье свое оповедаль, и потомужь записаль, и князя Резаньского ждаль, нижели князь Резаньскій самъ не быль, и его на присягу, игды вжо они отъ толь с Троковъ ехали, передъ вечеромъ близко поткали слугу князя Резьньского который имъ мовилъ ижъ едеть того жыда присяги пригледати, и мы и тое Господару Его Милости поведили, и Его Милость Господаръ очевисте передъ княземъ Резаньскимъ в томъ Аврамка жыда правого знашолъ, и тую суму сто копъ грошей 18 копъ грошей ему на нимъ усказалъ и мы подлугъ знайденья и выроку Господарского роки той заплате положыли, отъ Светого Мартина сту конамъ грошей рокъ дванадцать недель, а осмнадцатьма копамъ четыре недели, то есть шестнадцать недель ведлугъ Статутъ; а при томъ были Панъ Янъ Скиндеръ, ПанъМихновичь, Панъ Жарскій, Дворане Госнодарскими. Писанъ у Вильни, подъ Летъ Божьею Нароженья тысяча пятсотъ трилцать третего, месяца Ноября одинадцатый день, Индиктъ седьмой.

# Метрики литовской въ книгѣ записей подъ № 38, на листѣ 257, значится слѣдующее:

Листъ писаный до Державцы Стоклишского и до ревизора, Андрею Ольшевскому, зоставующи его при держанью службы людей и пяти земль пустовских у Державе Стоклишской до Ласки Господарское.

Жыкгимонть Августь Божью Милостью Король Польскій, Великій князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомойтскій, Мазовецкій и иныхъ и прочая и прочая и прочая. Секретару Нашому Державцы, Стоклишскому Войту Виленскому Авкгуштыку Ротунде, а Ревизору Нашому Двора Стоклишского Авраму Кунчевичу. Билъ намъ чоломъ Бояринъ нашъ Стоклишскій Андрей Стефановичь Ольшевскій и поведиль передъ нами ажъ князь Иванъ Ивановичь Резанскій, держачы з ласки Короля его Милости и Великаго князя Светое и Славное памяти Жыкгимонта. Пока Отца нашаго, на выхованье свое дворъ нашъ Стоклишскій, даль быль отцу его слузе своему Степану Крукову \*), несколько служобъ людей и земль пустовскихъ того двора Стоклишскаго, нижли потомь по смерти князя Резанского Его Королевская Милость стое прычыны ижъ князь Иванъ Рязаньскій кромъ воли п ведомости Его Милости: Господарское, не могъ никому людей и земель тамошнихъ раздовати, тые люди иземли воного Стефана Крукова отца его, взяти и до двора Стоклишскаго привернути росказати рачыль, а напротивь того даль ему на поживенье до воли и ласки Его Милости въ той же волости Стоклишской, человека одну службу а пять земль пустовскихъ, и росказалъ Его Милость, листъ Свой писати до Иисара, Державцы Мединцкаго и Стоклишскаго Пана Михайла Васильевича, абы обравши чоловека службу адну а пять земль пустовскихъ в то его увезаль, за которымъ же дей листомъ короля Его Милости, оный Иисар Его Милости Панъ Михайло Васильевичь, отца его Стефана у человтка службу одну, Мартина Данюшевича, а иять земль пустовскихъ, на имя: у Риньголевщину, Яновщину, Довъяговщину, Юдевщину, а Корейковщину у везалъ и въ держанье ему ихъ подалъ, и на то ему листъ свой далъ, гдежъ тоть Андрей Ольшевскій якь оный листь короля Его Милости Пана

<sup>\*)</sup> Можеть быть Крюкову, а не Крукову.

Отца нашего такъ тежъ и Пана Михайловъ увяжчый передъ нами покладалъ и поведилъ, ижъ того человъка и иять земль пустовскихъ ажь до сего часу 6 держанью и поживанью быль, одножь тепер ты Авраме Кунцевичу чынечы померу новую волочную тамъ Стоклишкахъ, того чоловъка и пять земль в него взяль и въ волоки Намы померались, а такъ билъ Намъ чоломъ оный Андрей Ольшевскій, Абыхмо Ласку и милосердіе Нашо Господарское вделали, а отъ того чоловъка и пяти земль его отъдаляти невелели, и за се ему то водле Листу короля Его Милости Пана отца Нашого вернути, або за то отмену дати казали. И по ачъкольвекъ на того человъка и земли никоторое вечности и доживотья тотъ Андрей Ольшевскій и отецъ его не мель, и зостали было прыволи Нашой в него то к рукамъ Нашымъ взяти, нижли нехотечы абы онъ жебреть и отъ хлеба корменья отдаленъ бытимелъ, только з самое Ласки Нашое Господарское, улитовавшые надъ нимъ подданнымъ Нашымъ, опять за сетого человека и нять земль пустовскихъ, тому Боярину Нашому Стоклишскому Андрею Ольшевскому доволи и ласки нашое Господарское приворочаемъ тымъ обычаемъ, будетъ ли онъ того всего за оною данинов короля его милости и подлугъ листу увяжчого Пана Михайла, ожъ до сего часу въ держанью быль, и приказуемъ вамъ штобы есте якъ одного чоловека службу одну, такъ и тыхъ пять земль пустовскихъ на верху поименно меновите описанныхъ, будутъ ли еще у волокъ Намы не помераны, а естли же помераны волокъ Намы, безъ того се обыйти и выполнити можетъ, в того Андрея Ольшевского не брали изъ селища его нерушали, накъ лижбы тые земли его до кгрунту Нашого прилегли и безъ нихъ помера волокъ нашыхъ постановитися и волока выполнены быти не могуть, и вы бы за то отмену слушную и ровную, такъ много и таковымъ же кгрунтомъ яко въ него тыхъ земль взято будеть, тому Андрею Ольшевскому дали завели и ограничыли, нехай толонъ с долволи и гласки нашое господарское держить, а с того намъ службу боярскую служитъ посполъ з ыншими бояры нашыми тамошними. Писанъ у Вильни, лета Божьего Нароженья 1560 мца Апреля шостого дня.

Въ этой же книгъ, на листахъ: 258 и 260, слъдуютъ привиллегіп сего же короля, жалованныя Боярамъ: Гафоновичу и Ехидовичу, бывшимъ слугамъ вышеозначеннаго князя Ив. Ив. Рязанскаго, на 2-хъ людей и земли.

<sup>№ 1, 2</sup> и 3. Изъ бумагъ преосвященнаго архіепискова Рязанскаго Гаврівла.

#### Nº 4.

## Списокъ съ жалованные грамоты Великого князя слово вслово.

Се азъ князь велики Иванъ Ивановичъ пожаловадъ есми Боярина своего михаила дмитриевича кобякова намесничеством ростиславским отъ неколина дня отъ вешнего а ведати ему намесничы пошлины по старине какъ ведали прежнія наши намесники пожаловалъ его есми Боярином своим Федором Ивановичем Сунболомъ лета 7026.

На подлинной подписи нѣтъ; печать внизу на черномъ воску небольшая.

#### Nº 5.

## Списокъ Великого князя з жалованные грамоты.

Се азъ князь великіи Іванъ Ивановичь пожаловал есми григорья дмитріевича кобякова покрова святыя богородицы нищевскаго монастыря деревней молодинками что та деревня была за нашим сыном боярским за Темофеемъ за Павловым сыном Александрова снивами спожнями и со всем стемъ что ктой деревни и старины потягло и давати ему стой деревни смолодиновъ кноврову святыя богородицы в монастыр на нищеву згоду на годъ игумену збратьею по полутретцети алтына денегь и кого ксебе призоветь людей изъ зарубежья вту деревню жити и темъ людемъ ненадобе имъ моя великаго князя дань и ямъ никоторая тяги на десять лътъ а здешних людей неписменныхъ кого ксебе призоветъ и темъ людемъ ненадобе та моя великаго князя дань и ямъ никоторая тяглъ на нять детъ а волостель мой кнему воколицу не вьезжаеть ни всылаит ни почто ни ямщикъ ни боровщикъ нибобровникъ незакотникъ а явка и вина и поличное изъ его околицы и волостилю моему неидет и платит рубль что учинитца тадба вьего околице промежи его людей а пожаловал есми его боярином своим Федором Ивановичем Сунбулом лета 7027 июня 4 день.

А уподленной зади вверху написано князь велики, а внизу над печатью дьякъ андрей сушка васильевъ.

Печать небольшая на чорномъ воску.

<sup>№№ 4</sup> и 5. Изъ Разанскаго Архива Дворянскаго Депутатскаго Собранія.

### вы воды.

#### I.

Городъ Рязань есть Черниговская колонія, основанная на финской земль. Рязанское княжество не имьло сплошнаго славянскаго населенія; подобно Суздальскому оно обязано своимъ существованіемъ системь княжеской колонизаціи.

#### II.

Въ первой половинъ XII в. Рязань вмъстъ съ Муромомъ выдъляется изъ Чернигово-Съверскаго удъла и утверждается за родомъ Ярослава Святославича. Она становится метрополією городовъ, расположенныхъ вверхъ по Окъ до устья Лопасны и по Пронъ. Славянскій и вмъстъ христіанскій элементъ населенія сосредоточивается въ центральной области Рязанскаго княжества, которая заключалась между Окою, Пронею и Осетромъ.

#### III.

Вторая половина XII вѣка для Рязани есть время борьбы съ Владимірскими князьями. Представителями этой борьбы являются съ одной стороны Всеволодъ III, съ другой Глѣбъ Ростиславичъ. Дробленіе княжества и внутреннія усобицы въ Рязани болѣе всего способствують перевѣсу Суздальцевъ.

#### IV.

Съ начала XIV въка начинается борьба съ Москвою, какъ продолжение борьбы съ Суздалемъ, при тъхъ же неблагопріятныхъ

условіяхъ. Соперничество Пронскихъ князей съ Рязанскими помогаетъ Москвъ упрочить свое вліяніе на дѣла Рязанскаго княжества.

#### V.

Послѣ разоренія города Рязани отъ Татаръ, его значеніе переходить на Переяславль Рязанскій.

#### VI.

Олегъ Ивановичъ сынъ Ивана Александровича, а не Ивана Коротопола. Пристрастіє Сѣверныхъ лѣтописцевъ подвергло эту личность многимъ незаслуженнымъ нареканіямъ.

#### VII.

Рязанское княжество во времена Олега достигаетъ своего наибольшаго развитія. Олегъ стремится создать особый центръ, около котораго могла бы собраться юговосточная Россія. Неблагопріятныя географическія и историческія условія препятствують ему осуществить свои стремленія.

#### VIII.

Послѣ Олега исторія Рязанскаго княжества есть только постепенный переходъ отъ самостоятельности къ совершенному подчиненію Москвѣ. Московская политика такъ незамѣтно и неизбѣжно приготовила это подчиненіе, что оно совершилось почти безъ борьбы.

#### IX.

Въ образованности и матеріальномъ благосостояніи Рязанское княжество уступало Московскому и Тверскому; главною причиною того были невыгодныя географическія и этнографическія условія, особенно недостатокъ безопасности и долгое преобладаніе финно-турецкаго элемента надъ славянскимъ въ составъ населенія.

Χ.

Въ формахъ быта древнерязанскій край вообще мало отличался отъ другихъ русскихъ областей. Зам'єтна впрочемъ большая свобода въ отношеніяхъ сословій между собою и меньшее развитіе централизаціи сравнительно съ Московскимъ княжествомъ.



Юрій.

Глфбъ.

Нелюбъ.

Іоаниъ

Василій

Іоаннъ

Шемяка.

Сухорукій.

Димитрій

Гоаннъ

Өедоръ

Даніилъ.

Юрій

† 1456

Анна д. Вас. Темнаго

Агриппина Бабичь

Василій

+ 1483

Іоаннъ

† 1500

Іоаннъ

† 1534.

15,

16.

17.

† 1407.

Өедоръ

† 1503.

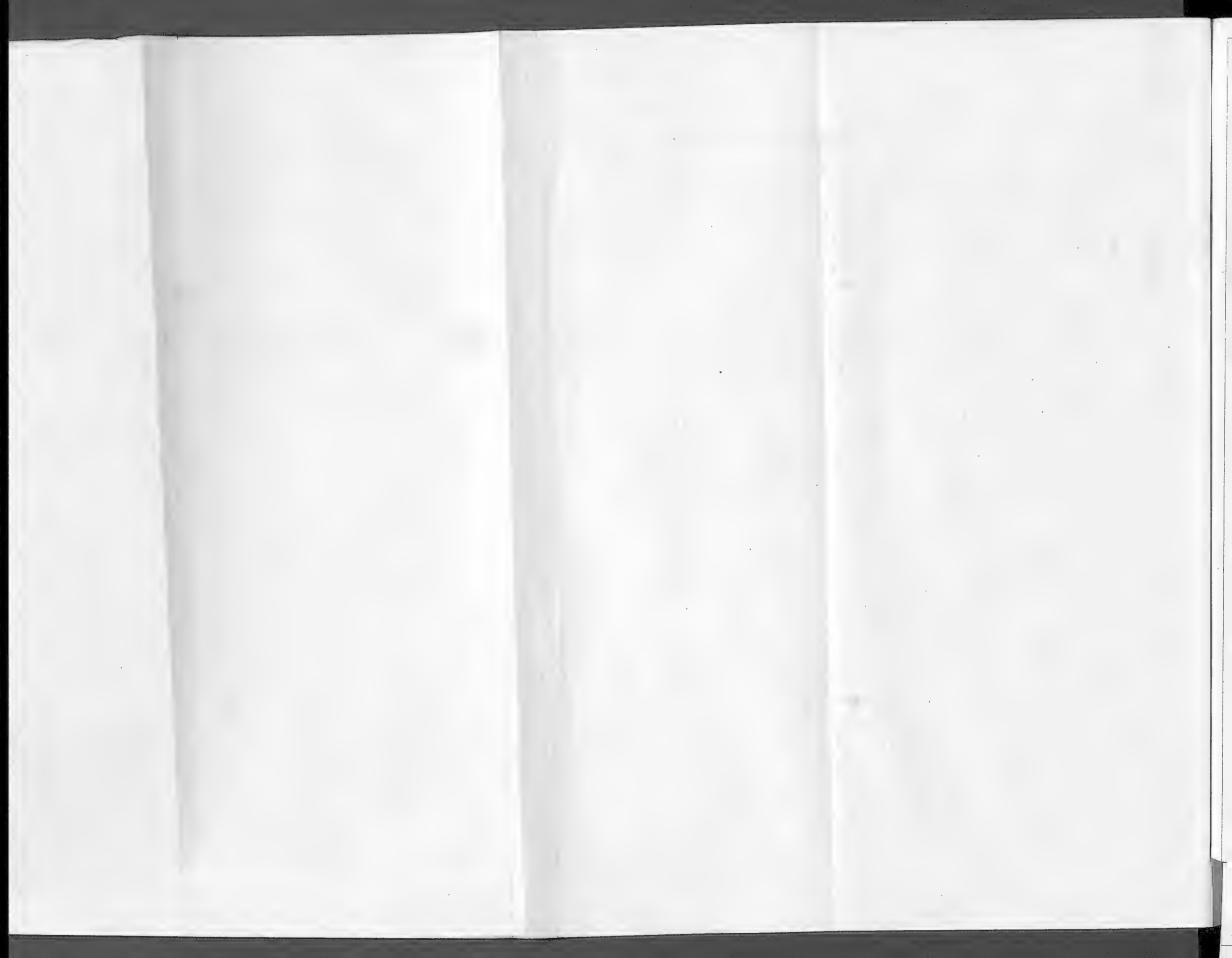



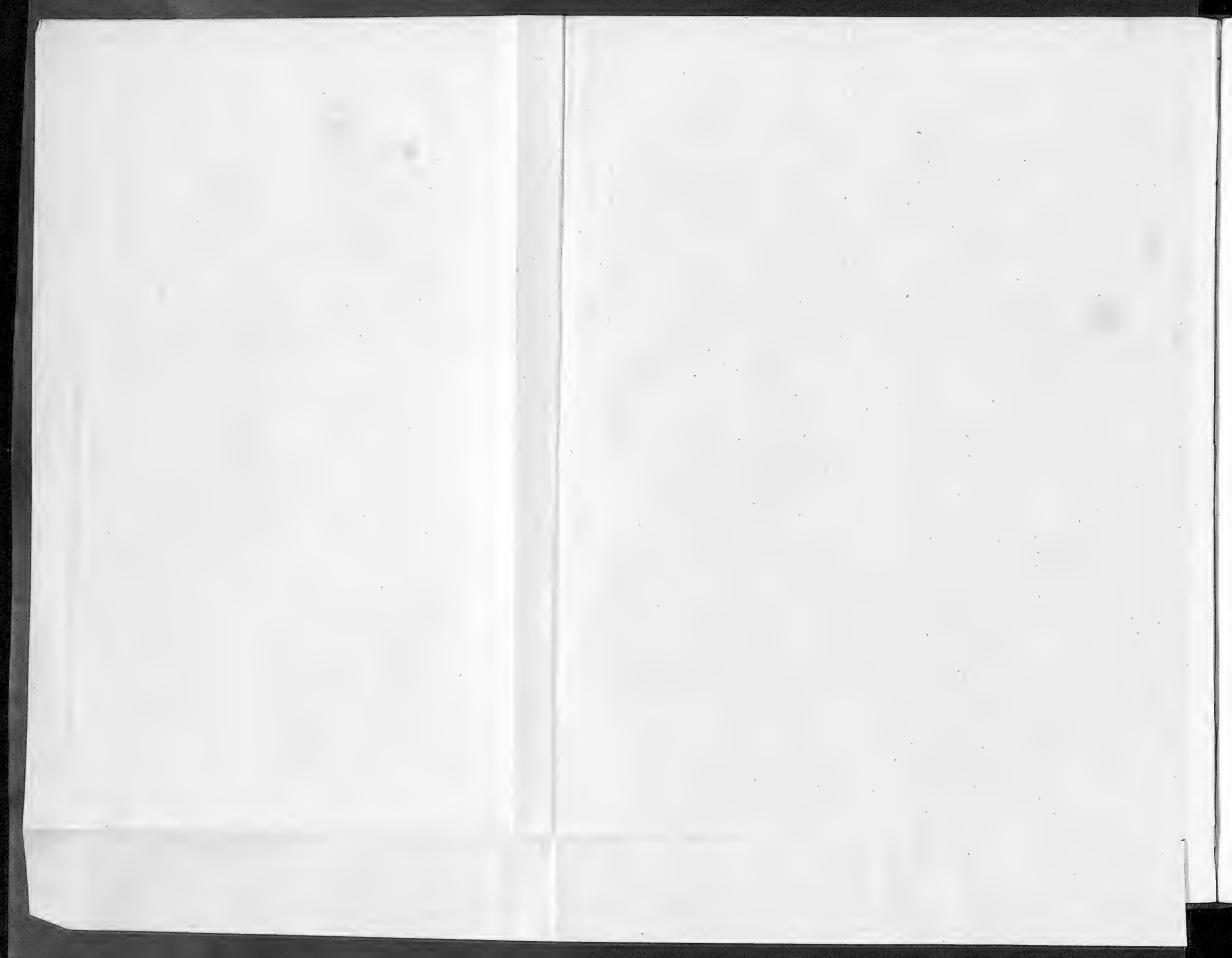

# два біографическихъ

ОЧЕРКА

. изъ хун стольтія.



## ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА. \*)

Екатерину Романовну Дашкову смѣло можно отнести къ замѣчательнымъ явленіямъ исторія XVIII столѣтія. Русская женщина, такъ еще недавно ограниченная тѣснымъ семейнымъ кругомъ, выступаетъ въ ея лицѣ на поприще разнообразной общественной дѣятельности. Политика, администрація, литература находятъ въ ней одного изъ самыхъ видныхъ своихъ представителей.

Мы не думаемъ, впрочемъ, пскать въ княгинѣ Дашковой пдеала, къ которому могла бы стремиться современная намъ русская женщина; не называемъ ел также первымъ въ нашей исторіи лицомъ, которое доказало права своего пола на участіе не въ одномъ только узкомъ семейномъ быту, но и въ дѣятельности чисто-общественной. Подобные характеры и у насъ, и въ другихъ мѣстахъ выступали наружу всегда, лишь-только обстоятельства позволяли имъ высказываться. Послѣ петровскихъ реформъ, въ періодѣ женскихъ царствованій, въ вѣкѣ Екатерины ІІ такое явленіе, какъ княгиня Дашкова, неудивительно. Тѣмъ-неменѣе, оно во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ полнаго вниманія русской публики.

Цѣль предлагаемаго труда довольно простая. Мы желаемъ, по мѣрѣ силъ, способствовать знакомству публики съ замѣчательными личностями изъ русской исторіп XVIII столѣтія (серьёзная разработка котораго едва только начинается въ нашей литературѣ) и въ настоящемъ случаѣ намѣрены въ возможно-полномъ біографическомъ очеркѣ прослѣдить судьбы знаменитой женщины, какъ одного изъ

<sup>\*)</sup> Отечествен. Записки. 1859. №№ 9, 10, 11 и 12.

представителей эпохи и какъ существа въ то же время весьма оригинальнаго, ръзко отдълнощагося отъ толиы особенностями своего характера.

Не беремъ на себя при этомъ слишкомъ-обширной задачи: представить сводъ всего, что было когда-либо сказано въ литературѣ о княгинѣ Дашковой, или со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть ея дѣятельность, ея частныя и общественныя отношенія. Содержаніе каждой исторической монографіи обусловливается болѣе всего суммою и характеромъ источниковъ, находящихся въ распоряженіи автора, и его собственною задачею. Мы же имѣли въ виду главнымъ образомъ воспользоваться тѣмъ богатствомъ матеріаловъ, которое заключается въ собственныхъ воспоминаніяхъ княгини, по-возможности дополняя ихъ свѣдѣніями изъ другихъ источниковъ, которые будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ. Русская публика могла уже отчасти познакомиться съ ними по отрывкамъ, помѣщеннымъ въ "Москвитянинь" 1842 и въ "Современникъ" 1845 годовъ.

## Юные годы.

Происхожденіе. — Воспитаніе. — Характеръ. — Бракъ съ княземъ Дашковымъ. — Партів при дворѣ Елизаветы. — Знакомство и дружба съ Екатериною. — Начало царствованія Петра III и удаленіе князя Дашкова.

Екатерина Романовна по своему происхождению принадлежала къ роду Воронцовыхъ, который занимаетъ не последнее место въ ряду нашихъ древнъйшихъ фамилій. Около половины XVIII стольтія представителями этой фамиліп были три брата: Романъ, Михаилъ и Иванъ, Наиболее известень между ними средній, Миханль Иларіоновичь, который, будучи камер-юнкеромъ Елизаветы Петровны, принималь дъятельное участіе въ возведенін ея на престолъ; онъ женился потомъ на двоюродной сестръ императрицы (Аннъ Карловнъ Скавронской) и въ качествъ вице-канциера занялъ видное мъсто въ числъ государственныхъ людей того времени. Впрочемъ, по мягкости характера и недостатку дипломатической опытности, вліяніе его на дівла было незначительно, пока великимъ канцлеромъ оставался Бестужевъ-Рюминъ, который не благоволилъ къ своему товарищу и одинъ заправляль политикою Петербургскаго кабинета. Въ 1758 году, когда Бестужевъ быль удаленъ, графъ Воронцовъ заступилъ его мъсто. Графскій титуль получиль онь оть императора германскаго Карла VII. (1744 г.) и, не имбя потомковъ мужескаго пола, псходатайствоваль такой же титуль для своихь братьевь отъ императора Франца I (1760 г.). Старшій брать, сенаторь Романь Иларіоновичь, самь по себъ ничьмъ особенно незамъчательный, быль отцомъ нашей героини.

Екатерина Романовна родилась 17 Марта 1743 года <sup>1</sup>), въ Нетербургъ. Императрица Елизавета Петровна и наслъдникъ престола,

<sup>1)</sup> Хотя сама она относить свое рождение къ 1744 году; но мы слёдуемь другому, болёе точному указанию. См. "Родосл. Кн.", изд. кн. Долгоруковымъ.

Е. Р. Дашкова.

Петръ Өедоровичъ, были ен воспріемниками отъ купели. Спусти два года, малютка лишилась матери <sup>2</sup>) и была отвезена въ деревню къ бабушкѣ; но вице-канцлеръ пожелалъ взять маленькую племянницу къ себѣ на воспитаніе. Романъ Иларіоновичъ въ то время былъ еще довольно молодъ; онъ любилъ удовольствія, велъ разсѣинную жизнь и мало заботился о своихъ дѣтяхъ: поэтому предложеніе брата съ его стороны было принято очень охотно и четырехлѣтняя дѣвочка изъ деревни, отъ нѣжныхъ попеченій бабушки, перешла въ домъ дяди, одинъ изъ самыхъ аристократическихъ домовъ Петербурга. Здѣсь она росла и воспитывалась вмѣстѣ съ Анной Михайловной, дочерью вице-канцлера. Подруги жили въ одной комнатѣ, одѣвались въ одинаковыя платья, брали уроки у однихъ и тѣхъ же учителей. Общее воспитаніе, однако, не сблизпло двоюродныхъ сестеръ: въ ихъ умѣ и характерахъ оказалось большое несходство, такъ-что впослѣдствіи онѣ сдѣлались довольно чужды другъ другу.

Изъ собственнаго своего семейства Екатерина подружилась только съ старшимъ братомъ Александромъ. Онъ одинъ оставался при отцѣ и часто имѣлъ случай видѣться съ маленькою сестрою. Младшій ен братъ, Семенъ, жилъ въ деревнѣ у дѣда, и потому оченъ рѣдко съ нею встрѣчался. Еще рѣже видала она старшихъ сестеръ своихъ, Марью и Елизавету, которыя были отличены мплостью императрицы и уже въ дѣтскомъ возрастѣ взяты ко двору въ качествѣ фрейлинъ. Екатерина также постоянно пользовалась благосклоннымъ вниманіемъ Елизаветы Петровны. Императрица рѣдкую недѣлю не заѣзжала къ вице-канцлеру и не оставалась у него обѣдать, или ужинать. Тутъ она ласкала свою маленькую крестницу; садясь за

<sup>2)</sup> О ней мы знаемъ очень мало. Извъстно только, что Мареа Ивановна Воронцова, урожденная Сурмина, была женщина кроткая, добрая, находилась въ большой дружбъ съ Елизаветою Петровной до вступленія ея на престоль и неръдко ссужала деньгами расточительную, но небогатую принцессу. Извъстно также, что между придворными дамами императрицы Анны она славилась своею красотою и умъньемъ корошо танцовать. Мистрисъ Брадфордъ, издательница записовъ, разсказываетъ по этому поводу слъдующій анекдотъ, слышанный ею отъ самой княгини Дашковой. Анна Іоанновна желала однажды посмотръть русскую пляску и приказала четыремъ изъ первыхъ придворныхъ красавицъ исполнить ее въ своемъ присутствіи. Мать Екатерины Романовны была въ чисят четырехъ. Напрасно дамы старались показать себя достойными выбора: опъ такъ конфузились и такъ трепетали отъ строгихъ взглядовъ государыни, что потеряли всякое присутствіе духа, перепутали фигуры и остановились въ неръшимости.

столь, обыкновенно брала ее къ себѣ на колѣни и кормила, а когда дѣвочка стала подростать, то сажала рядомъ съ собою.

Самая важная задача, которая представляется намъ теперь: опредълить, въ чемъ состояло воспитание нашей героини, какія условія окружали ея дѣтство и какой характеръ обнаружила она въ молодые годы? На подобные вопросы Екатерина Романовна даетъ положительные отвѣты въ своихъ запискахъ. Приводимъ ихъ тѣмъ съ большею полнотою, что другихъ источниковъ для исторіи ея дѣтства мы не имѣемъ.

"Мой дядя (говорить она) ничего не жальль для того, чтобъ доставить своей дочери и мив лучшихъ учителей и дать превосходное, по понятіям того времени, воспитаніе. Мы учились четыремъ языкамъ: по-французски говорили бытло; одинъ статскій совытникъ даваль намъ уроки итальянскаго языка, а г. Бектеевъ занимался съ нами по-русски, впрочемъ, тогда только, когда мы удостоивали его своимъ вниманіемъ (кромѣ того, учились по-ньмецки). Въ танцахъ мы сдылали большіе успыхи и нысколько умыли рисовать. При такомъ модномъ, внышнемъ образованіи, кто бы могъ тогда усомниться въ совершенствы нашего воспитанія? Но что было сдылано для того, чтобъ облагородить сердце и развить нашъ умъ? Рышительно инчего. Дядѣ было некогда, а тетка не имыла для этого ни охоты, ни умынья.

"Въ моей натурѣ была значительная доля гордости, соединенная съ необыкновенною иѣжностью сердца, и я питала самое сильное желаніе, чтобъ всѣ окружавшіе любили меня съ такою же горячностью, съ какою и я ихъ любила. Это стремленіе до такой степени преобладало во мнѣ около тринадцатилѣтняго возраста, что я, тщетно стараясь пріобрѣсти расположеніе тѣхъ, къ которымъ влекло меня юное, восторженное сердце, вообразила наконецъ, будто бы не могу нигдѣ найдти сочувствія, а потому стала смотрѣть на себя, какъ на существо одинокое, покинутое всѣми.

"Въ такомъ странномъ настроеніи духа застигла меня бользнь, въ дъйствительности, впрочемъ, оказавшая большую услугу моему умственному развитію. Это была корь. Около того времени вышелъ указъ, запрещавшій всякое сообщеніе между дворомъ и тѣми семействами, въ которыхъ появлялись прилипчивыя болѣзни (для предохраненія отъ заразы великаго князя Павла Петровича). Поэтому, при первыхъ признакахъ кори, меня отвезли въ деревню за 17 верстъ отъ Петербурга.

"Во времи своего довольно продолжительнаго заточенія и оставалась подъ надзоромъ одной нѣмки и жены русскаго майора. Эти двѣ особы не отличались такими свойствами, которыя могли бы привязать меня къ нимъ. Притомъ же, болѣзнь, ослабивъ мое зрѣніе, препятствовала заниматься книгами; почему нѣсколько недѣль и была лишена и послѣдняго своего утѣшенія. Мѣсто прежней веселости и природной живости заступило глубокое уныніе; совершенное одиночество навѣвало на меня черныя мысли. Я сдѣлалась суровою, разсѣянною и молчаливою.

"Лишь только я получила возможность читать, какъ съ величайшимъ рвеніемъ принялась за книги: любимые писатели мои были: Бэль, Монтескьё, Буало и Вольтеръ. Съ тъхъ поръ я стала понимать, что время, проведенное въ уединении, не всегда бываетъ несносно; съ техъ поръ, вместо прежняго стремленія отъискивать сочувствіе у другихъ людей, я начала сосредоточиваться въ самой себъ и старалась развивать въ особенности тъ силы своего духа, которыя помогають намъ стать выше обстоятельствъ. Братъ мой Александръ, еще прежде моего возвращения въ Петербургъ, убхалъ въ Парижъ: такимъ образомъ, я лишилась его дорогаго общества, и грустила тъмъ болъе, что равнодушие лицъ, окружавшихъ меня, составляло печальную противоположность съ нажнымъ вниманиемъ брата. Впрочемъ, я была спокойна и довольна посреди моихъ книгъ, развлекая себя музыкою, и чувствовала нѣкоторую неловкость только тогда, когда покидала свою комнату. Но продолжительное чтеніе, поглощавшее иногда цёлыя ночи, и ненормальное состояніе духа, происходившее отъ такого напряженія, произвели у меня нервную слабость и бользненные припадки, что возбудило безпокойство моего почтеннаго дяди и вызвало даже участіє со стороны императрины. Она поручила меня своему лейбъ-медику Бургаву. Последній, вникнувъ въ бользнь, объявилъ, что организмъ мой еще не повреждень, и что симптомы, возбудившіе опасеніе моихъ друзей, произошли болбе отъ разстройства душевнаго, чемъ отъ физическихъ причинь. Вследствіе такого отзыва, на меня со всёхъ сторонъ посынались вопросы; ничто, однако, не заставило меня высказать истину, которую въ действительности я сама едва могла себе объяснить, и еслибъ она сдълалась извъстною, то скорже могла навлечь на меня упреки родственниковъ, нежели пріобръсти пхъ сочувствіе. Раскрывая состояніе своего духа, пришлось бы указать и на ту гордость, на ту щекотливость, которыя заставили меня искать счастія въ самой себъ, потому что романтическія грёзы моего воображенія не могли осуществиться. Я ръшилась, поэтому, скрывать господствующія во мнѣ стремленія, и, между тѣмь, какъ приписывала свою блѣдность слабости нервовъ и головнымъ болямъ, духъ мой, при постоянныхъ упражненіяхъ, пріобрѣталъ все болѣе силы и крѣпости.

"Съ дътскихъ лътъ политика была для меня самымъ занимательнымъ предметомъ. Я надобдала своимъ любопытствомъ всёмъ пностранцамъ, художникамъ, ученымъ и посланникамъ, посъщавшимъ домъ моего дяди. Я распрашивала каждаго изъ нихъ о его отечествъ, о формъ правленія и законахъ. Сравненія, къ которымъ приводили меня ихъ отвъты, внушили миъ пламенное желаніе путешествовать; но въ то время у меня еще не было на столько мужества, чтобъ предпринять такой трудъ. Между тъмъ мрачныя предчувствія заботъ п разочарованій—обыкновенные спутники нъжныхъ темпераментовъ—рисовали передо мной мое будущее, и я содрогалась при созерцаніи тъхъ бъдствій, съ которыми была бы не въ силахъ бороться.

"Г. Шуваловъ, любимецъ Елизаветы, очень желавшій прослыть меценатомъ своего времени, узналъ отъ нъкоторыхъ ученыхъ посътителей моего дяди (которыма она покровительствоваль ради собственной славы), что я страстно люблю чтеніе: онъ тотчась предложиль снабжать меня всёми литературными новостями, которыя постоянно получаль изъ Франціи. Для меня эта любезность послужила источникомъ большаго удовольствія, въ особенности на слёдующій годь, когда я жила въ Москві послі своей свадьбы: въ московскихъ книжныхъ лавкахъ нашлось немного книгъ, еще непрочитанныхъ мною, или ненаходившихся въ моей собственной библіотект, которан заключала въ себт около 900 томовъ. На покупку книгъ уходили почти всъ мон карманныя деньги. Въ тотъ годъ я пріобрѣла энциклопедію и словарь Морери; никогда самые изящные и дорогіе предметы роскоши не доставляли мив и половины того удовольствія, которое я чувствовала отъ этого пріобратенія. Привязанность къ брату Александру подала мий поводъ завести съ нимъ дъятельную переписку, продолжавшуюся во все время пребыванія его за границей. Два раза въ мъсяцъ и посылала ему извъстіе о всёхъ новостяхъ, которыя до меня доходили относительно двора, города и войска, и, хорошъ, или дуренъ былъ мой слогъ впослъдствін, безъ сомнінія, характерь его образовался при помощи дневника, который я вела для любимаго брата".

Вотъ почти все, что говоритъ Екатерина Романовна о своемъ воспитаніи. Читая этотъ отрывокъ, никакъ не должно забывать, что онъ принадлежитъ къ воспоминаніямъ шестидесятильтней женщины; слъдовательно, многія важныя обстоятельства утратили свой настоящій свътъ, а другія, по разнымъ причинамъ, пройдены молчаніемъ; нельзя также принять на въру и ту степень развитія въ пятнадцатильтней дъвушкъ, которая здъсь изображается. Тъмъ не менъе, общій характеръ воспитанія, безспорно, очерченъ у нея близко къдъйствительности.

Итакъ, блестящее по тому времени, но очень поверхностное и чисто свътское образованіе, которое Екатерина Романовна получила въ домъ своего дяди. очевидно не удовлетворяеть ея не по лътамъ серьёзнаго ума и пылкаго сердца: ее рано начинаеть томить жажда знанія и жажда симпатіи. Послёдняя действуеть особенно сильно, потому что утолить ее бываеть иногда гораздо труднье: знанія еще можно добыть изъ книгъ, а сочувствія надобно отыскивать у живыхъ людей. Но равнодущие окружающихъ и непониманье сердечныхъ движеній дівочки дають сильный толчокъ ея самолюбію. Чувство оскорбленной гордости и сознание своего умственнаго превосходства надъ ними заставляють ее сосредоточиться въ самой себъ; одиночество во время бользни много способствуетъ этому сосредоточенію, усиливая діятельность и безь того живаго воображенія. А, между тъмъ, чтеніе, къ которому она пристрастилась до крайности-и преимущественно чтение философскихъ книгъ-быстро развиваеть ея умъ, помогая ей стать выше многихъ мелочей и предразсудковъ современнаго общества.

Далье, очень важное вліяніе на характеръ дъвушки имъла вообще свобода, которою она пользовалась: съ тринадцатильтняго возраста Екатерина Романовна избавилась отъ надзора гувернантки и
относительно дальнъйшаго образованія была предоставлена самой
себъ. Она занималась только тъмъ, что ей нравилось, то-есть читала все, что попадалось подъ руку, много размышляла, вывъжала
только туда, гдъ ей не было скучно, и мало по малу привыкла въ
своемъ образъ жизни не подчиняться никакой посторонней волъ.
Самовоспитаніе, конечно, развило въ ней стремленіе къ самостоительности, которая послъ неръдко переходила въ крайнюю оригинальность. Было еще одно обстоятельство, по всей въроятности,
имъвшее также значительное вліяніе на характеръ Екатерины Романовны Воронцовой: она не могла похвалиться блестящею наруж-

ностью. Ея умная, выразительная физіономія отличалась слишкомъ мужественными чертами; ея живыя, немного рѣзкія манеры, при небольшомъ ростѣ, заключали въ себѣ мало граціи. А кому неизвъстно, что дѣвушка гордая, съ пылкимъ воображеніемъ и впечатлительною натурою, но не одаренная красотою внѣшнихъ формъ, лишенная, къ тому же, материнскихъ попеченій, по большей части развивается очень быстро и рѣдко пріобрѣтаетъ мягкое, ровное настроеніе духа. Мало обращая на себя ласковое вниманіе окружающихъ людей, она рано начинаетъ досадовать на ихъ холодность и скорбѣть о своемъ одиночествѣ, особенно подлѣ сверстницъ, очень недалекихъ по уму, но одаренныхъ болѣе привлекательною наружностью. Въ такомъ отношеніи, кажется, находилась Екатерина Романовна къ дочери вице-канцлера и къ другимъ юнымъ красавицамъ высшаго петербургскаго общества.

Наконець, господствующий интересъ въ дом'в дяди, то-есть политика, сильно дъйствуеть на впечатлительную натуру нашей героини и даетъ ея помысламъ довольно опредъленное направленіе. Еще въ дътствъ, по замъчанію мистриссъ Брадфордъ, она роется въ старыхъ дипломатическихъ бумагахъ своего дяди, следитъ за сношеніями русскаго двора съ иностранными и находить въ этомъ большое удовольствіе. Въ душ'в молодой, восторженной д'ввушки мало по малу зажигается неугасимый огонь честолюбія; у нея является сильное желаніе играть историческую роль-желаніе, впрочемъ, довольно естественное по тому времени. Не забудемъ, что Екатерина Романовна жила въ томъ періодѣ нашей исторіи, который преимущественно характеризуется женскими царствованіями въ Россіи и цілымъ рядомъ государственныхъ переворотовъ въ Петербургъ. Это было золотое время для интригъ всякаго рода. Ловкій, предпріимчивый человѣкъ, съ порядочнымъ запасомъ честолюбія, очутившись въ средъ политическихъ и придворныхъ интересовъ, особенно, когда страсти бывали сильно возбуждены, не могъ оставаться равнодушнымъ наблюдателемъ борьбы и обыкновенно принималь въ ней самое дъятельное участіе.

Въ 1757 году вышли замужъ двѣ сестры Воронцовой, одна родная, другая двоюродная; а съ небольшимъ черезъ годъ устроилась свадьба и самой Екатерины Романовны. Замужство ея основано было на взаимной склонности и сопровождалось разными романтическими обстоятельствами: тутъ были и оригинальная встрѣча, и препятствія, которыя даютъ пищу нѣжному чувству. Но обратимся къ подробностямъ и передадимъ ихъ въ томъ видъ, въ какомъ описываетъ сама героиня.

Лѣтомъ 1758, года (3) дядя и тетка находились въ Царскомъ Селъ при особѣ императрицы; а Екатерина Романовна одна оставалась въ городъ, отчасти по нездоровью; но болъе по склонности къ уединенію и литературнымъ занятіямъ. Дівушка почти не показывалась възгавъ называемомъ большомъ свъть, за исключениемъ итальянской оперы, и постщала только протко знакомыя семейства: княгини Голициной и госпожи Самариной. Однажды она была възгостяхъ, у последней и осталась ужинать. Възначенный часъ за нею прівхала карета; но такъ какъ быль чудный, іюльскій вечеръ, и улица, въ которой жила Самарина, отличалась тишиною и уединенностью, то сестра хозяйки предложила гость проводить ее пѣшкомъ до угла. Та охотно согласилась. Едва дамы прошли нъсколько щаговъ, какъ передъ ними появилась высокая фигура какого-то гвардейскаго офицера. При неясномъ лунномъ свътъ. воображенію дівушки представилось что то колоссальное; она вздрогнула и спросила свою спутницу, не знаетъ ли она, кто этотъ офицерь. Туть въ первый разъ въ жизни ей пришлось услыхать фамилію князя Дашкова. Оказалось, что онъ быль хорошо знакомь съ семействомъ Самариныхъ; на потому завязался общій разговоръ, во время котораго въжливый, скромный тонъ молодаго человъка расположиль дъвушку въ его пользу. Съ своей стороны и она успъла заинтересовать статнаго офицера. Въ этой нечаянной встрече и во взаимномъ благопріятномъ впечатлівній Екатерина Романовна видівла всегда особенное дъйствие Провидънія, которое назначило ихъ другъ для друга. Познакомиться обыкновеннымъ образомъ не представлялось почти никакой возможности: князь быль замъщань въ какоето непріятное діло, которое ставило преграду между имъ и семействомъ графа Воронцова. Но подобное затруднение, разумъется, усилило только пвзаимную склонность. ПМихаиль Ивановичь Дашковъ вскоръ почувствоваль, что счастие его жизни зависить отъ соединенія съ любимой женщиной, и, какъ только получиль ея согласіе, попросилъ князя: Голицина хлопотать за него у дяди и отца Екатерины Романовны. Опасенія оказались напрасными: семейство Во-

<sup>3)</sup> Въ запискахъ княгини Дашковой названъ 1759 годъ; но по нашимъ соображеніямъ, здѣсь, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, у нея очевидная хронологическая ошибка.

ронцовыхъ, повидимому, не представило серьезныхъ препятствій богатому и знатному жениху. Князь изъявилъ желаніе, чтобъ это дѣло хранилось въ тайнѣ, пока онъ не привезетъ изъ Москвы благословеніе своей матери.

Однажды вечеромъ, незадолго до его отъйзда, императрица Елизавета послѣ итальянской оперы заѣхала ужинать къ канцлеру, въ сопровождении Ивана Ивановича Шувалова, Племянница хозяцна нарочно оставалась дома, чтобъ принять дорогую гостью; князь Дашковъ находился подлъ своей невъсты. Государыня оказала самое благосклонное вниманіе молодымъ людямъ; она даже позвала ихъ въ другую комнату, гдф съ нъжностью доброй, крестной матери объявила, что знаетъ объ ихъ тайнъ и желаетъ имъ всевозможнаго счастія. Съ большою похвалою отозвалась она о сыновней почтительности князя, прибавивъ, что фельдиаршалъ Бутурлинъ уже подучиль приказаніе дать ему отпускь въ Москву. Девушка была очень тронута такимъ вниманіемъ и не могла скрыть своего волненія. Императрица, замътивъ смущеніе невъсты, обняла ее и сказала: "Приди въ себя, мое милое дитя; иначе твои друзья подумаютъ, что я тебя разбранила". - "Никогда я не забуду этой сцены (съ умиленіемъ прибавляеть авторъ записокъ): она навсегда привязала меня къ доброй государынъ".

Мать князя Дашкова давно собиралась женить сына и уже пріискала ему невъсту. Последнее обстоятельство, впрочемъ, не помешало ей изъявить полное согласіе на его собственный выборь. Молодые люди обванчались очень тихо и отпраздновали свадьбу безъ всякихъ лишнихъ церемоній; вслідъ затімь они отправились въ Москву. Затсь Екатерина Романовна очутилась совершенно въ другой сферъ. Ее поразили новость отношеній и патріархальность московскихъ нравовъ. Родственники мужа были большею частію люли пожилые и хотя изъ любви къ князю показывали расположение молодой княгинь, однако нельзя было не замътить, что они предпочли бы встрътить въ ней природную москвитянку. Свекровь не говорила ни на какомъ иностранномъ языкъ, а невъстка на бъду объяснялась очень дурно по-русски. Поэтому она ръшилась прилежно заняться изучениемъ отечественнаго языка и такъ быстро успъвала въ немъ, что заслужила громкое одобрение со стороны почтенныхъ родственниковъ. Лъто Лашковы провели въ деревиъ; а въ февралъ 1760 года они были обрадованы рожденіемъ дочери. Между тамъ, книги и музыка не теряли для молодой княгини своей прежней прелести. Такъ свътло и тихо было первое время ен замужства.

Въ этомъ разсказъ довольно много поэзін, но, кажется, мало искрепности. Что за дѣло, въ которомъ быль замѣшанъ князь? Какимъ образомъ сблизились молодые люди 4)?

Въ томъ же поэтическомъ тонъ разсказываетъ княгиня Дашкова о дальнъйшихъ отношеніяхъ своихъ къ мужу.

Когда срокъ отпуска кончился, молодан чета обратилась къ Роману Иларіоновичу съ просьбою похлопотать объ отсрочкъ. Но тесть отвъчаль Дашкову, который служиль капитаномъ въ Преображенской гвардін, что шефъ полка, великій князь Петръ Өедоровичъ, желаеть его видеть въ Петербурге, а потому советоваль поспешить отъвздомъ. Нужно замътить, что императрица Елизавета уже очевидно приближалась къ гробу, и большинство придворныхъ начинало заискивать благоволеніе у насл'ядника престола. Михаилъ Ивановичъ послушался тестя и немедленно отправился въ Петербургъ, къ немалому огорченію своей нъжной супруги. Великій князь приняль его очень благосклонно и часто приглашаль въ Ораніенбаумъ на зимнія катанья. На этихъ катаньяхъ молодой человѣкъ сильно простудиль горло. Едва оправившись, онъ взяль новый отпускъ и, покинувъ Петербургъ, день и ночь скакалъ въ Москву. Но, приближаясь къ городу, князь опять почувствовалъ такое воспаленіе въ горяв, что не могъ почти говорить. Не желая испугать беременную жену, онъ велълъ тхать въ домъ своей тетки, Новосильцовой, и тамъ хотълъ подождать облегченія. Хозяйка тотчасъ уложила племянника въ постель и призвала доктора, который запретилъ больному покидать комнату. Но эта деликатная предосторожность едва не стоила жизни его слишкомъ смѣлой супругѣ.

<sup>4)</sup> Мы обращаемъ вниманіе на эту неискренность особенно потому, что существуєть другое извъстіе о бракь Дашковой, совсьиъ непохожее на то, которое она сообщаєть. Извъстіе это повторяєтся у нъкоторихъ иностраннихъ писателей и приведено также въ "Словаръ" Бантыша-Каменскаго. Въ первый разъ встръчается оно у Рюльера: "Однажды князь Дашковъ (разсказываетъ онъ), одинъ изъ самихъ красивыхъ придворнихъ кавалеровъ, слишкомъ свободно началь говорить любезности дъвинъ Воронцовой: она позвала канцлера и сказала ему: "Дядюшка, князь Дашковъ дълаетъ мит честь, проситъ моей руки". Не смъв признаться первому сановнику имперіи, что слова его не заключали въ себт именно такого смысла, князь женился на племянинцъ канцаера, но тотчасъ же отослалъ ее въ Москву, гдт она проведа два года." Извъстіе, очевидно, невърное, и авторъ не знаетъ о прежнихъ отношенінхъ двухъ фамилій между собою; однако, нътъ причини утверждать, что оно ръшительно ни па чемъ не основано.

Подл'я Екатерины Романовны въ тотъ вечеръ сидела свекровь сь своей сестрой, княгиней Гагариной; онъ съ часу на часъ ожилали ен разръшенія. Какая то ветренная горничная, воспользовавшись минутою, когда молодая княгиня вышла изъ комнаты, скороговоркою сообщила ей, что Михаилъ Ивановичъ въ Москвъ, у тетки, и строго запретиль говорить о своемъ прівздв. Княгиня пришла въ неописанное волненіе, однакожъ употребила всв усилія скрыть его и начала увърять свекровь, что онъ ошиблись въ разсчетъ и что срокъ разръщенія не такъ близокъ, какъ полагали. Та повърила и вивств съ сестрой пошла отдохнуть. Екатерина Романовна немелленно бъжить къ повивальной бабушкъ и упращиваеть ее идти съ нею въ домъ Новосильцовой. Старуха дико смотритъ на молодую женшину и думаеть сначала, что она въ бреду, потомъ въ свою очередь уговариваеть княгиню оставить такое безразсудное наміреніе, но наконецъ сдается на ея мольбы, и онъ отправляются въ сопровождении одного бъднаго старика, проживавшаго въ домъ свекрови. Когда стали сходить съ лъстницы, больная почувствовала первыя муки. Спутники хотели отнести ее въ постель; но Екатерина Романовна энергически уцъпилась руками за перила, и ни сила, ни угрозы не могли савинуть ее съ мъста. Старуха опять уступила. Съ неимовърными усиліями молодая княгиня добрела до дому тетки, поднялась на лъстницу и вошла въ комнату своего мужа. Увидавъ его бледнаго, лежавшаго на постели, она безъ чувствъ упала на полъ. Въ такомъ состояни слуги Новосильцовой отнесли ее домой. Здёсь начались последнія муки. Больная призвала свекровь и черезъ часъ родила сына Михаила. Ночное похождение, впрочемъ, осталось тайною для старой княгини. Тоть же старикъ потихоньку быль послань къ супругу поздравить его съ новорожденнымъ сыномъ. Князь чрезвычайно обрадовался, бросилъ въстнику кошелекъ сь золотомъ и велёль отслужить благодарственный молебень; дождавшись утра, онъ сълъ въ экинажъ и молодцомъ подскакалъ къ дому своей матери. Та немного встревожилась, замътивъ его блъдное лицо и обвязанное горло; она уложила сына въ постель по сосъдству съ комнатою Екатерины Романовны, строго приказавъ имъ не говорить другь съ другомъ и не подвергать себя никакому волненю. Больные въ этомъ случав поступили, какъ страстно влюбленные молодые люди: они тайкомъ отъ матери завели ивжную перениску, а роль Меркурія исполняла при нихъ старая сиділка. Послівдняя, впрочемь, не долго хранила тайну; тогда мать разсердилась

и грозила отнять у нихъ бумагу и чернила. Къ счастію, мужъ скоро оправился и быль въ состояніи сидъть у постели своей милой жены. Воспоминаніе объ этихъ подробностяхъ, по собственному признанію княгини, было однимъ изъ самыхъ отрадныхъ ея воспоминаній.

Посла двухлатняго отсутствія, не безъ восторга Дашкова приватствовала родной Петербургъ, 28 іюня 1761 года, въ тотъ самый день. который, по замѣчанію Екатерины Романовны, "спустя 12 мѣсяцевъ сдёлался столь славнымъ для нашего отечества". Молодые супруги, по приглашенію великаго князя, поседились на дачѣ близъ Ораніенбаума и сделались членами того общества, которое составляло такъ называемый "молодой дворъ". Съ прівздомъ въ Петербургъ оканчивается періодъ тихихъ, исключительно-семейныхъ радостей, и для нашей героини открывается новая сфера даятельности. Зная главныя свойства ея характера, заранве можно было предсказать, что княгиня Дашкова не останется постороннимъ лицомъ въ тъхъ событіяхъ, которыя готовились совершиться. Действительно мало-по-малу, сама того не замічан, она увлекается въ политическую интригу, и семейные интересы отходить на второй плань. Кончина императрицы приближалась, и общее вниманіе устремилось на молодой дворъ; но отнощенія великаго князя къ его супругі подавали поводъ къ сильнымъ опасеніямъ за спокойствіе будущаго царствованія.

Туть мы необходимо должны сдълать небольшое отступление къ вопросамъ, которые волновали тогда придворное общество.

Извъстно участие Россіи въ Семильтней войнъ и непримиримая вражда Елизаветы къ Фридриху II. Это время сопровождалось жаркою борьбою партій при нетербургскомь дворів австрійскій и французскій кабинеты всёми силами старались увлечь Елизавету въ войну противъ Фридриха; а повъренные Англін и Пруссіп усердно работали надъствиъ, чтобъ разрушить союзъ съ Австріею и, если можно, вооружить Русскихъ на защиту прусскаго короля. Денегъ на подкупы они не жалъли. Русскій дворъ, поэтому, разділился на дві партін, и всв лица, сколько нибудь значительныя по своему оффиціальному или скрытому вліянію, приняли участіє во внѣшией политикъ. Молодой дворъ постоянно держалъ сторону Пруссіи; на ту же сторону, вследствіе подкупа, тянуль и первый министрь, Бестужевъ. Но вліяніе Бестужева въ то время начинало ослаб'явать: оно переходило въ руки фаворита, И. И. Шувалова, который быль решительнымъ сторонникомъ Франціи. Опираясь на личное нерасположеніе Елизаветы къ Фридриху, французско-австрійская партія взяла нако-

нецъ верхъ, и фельдмаршалу Апраксину дано повельніе выступить въ ноходъ. Тогда агенты короля, опять при помощи денегъ, стали употреблять вст усилія, чтобы замедлить походъ Русскихъ и выиграть время; имъ помогалъ Бестужевъ вмѣстѣ съ великою княгинею Екатериною. Ланивый, тяжелый на подъемъ Апраксинъ, пріятель Бестужева, не сившиль походомь и, живя въ Ригв, занимался болве своими удовольствіями, чемъ военными приготовленіями. Но, получивъ строгій приказъ отъ императрицы, онъ долженъ быль перейдти съ 80,000 войскомъ изъ Лифляндін въ Пруссію, восточныя границы которой оставались почти беззащитны. 30 іюня 1757 г. Мемель сдался Русскимъ на капитуляцію; а, спустя мъсяцъ, генералъ Левальдъ быль разбить ими при Грос-Эгернсдорфъ. Вивсто того, чтобъ идти въ самое сердце Пруссіи, Апраксинъ стянулъ свои войска и отступилъ въ Россію такъ посившно, какъ будто бы онъ потеривлъ пораженіе: Въ русскихъ учебникахъ исторін еще и теперь можно встрѣтить следующее объяснение этого факта: въ то время, когда императрица была опасно больна, великій канцлеръ, желая угодить наследнику престола, будто бы послаль своему пріятелю сов'ять пощадить прусскаго короля. Такое объяснение очень натянуто, и причины отступленія, безъ сомнінія, были гораздо серьёзнів. Нікоторые пностранные источники раскрывають передъ нами существование обширнаго заговора, цель котораго состояла въ томъ, чтобъ устранить отъ престола Иетра Өедоровича и, объявивъ императоромъ маленькаго Павла, вручить регентство Екатеринф. Главными дфйствующими лицами въ этой интрига были великая киягиня Екатерина и канцлеръ Бестужевъ. Заговорщики, разсчитывая на безнадежное состояніе Елизаветы, хотфли имфть у себя подъ руками многочисленную армію и преданнаго имъ фельдмаршала. Последствія очень хорошо изв'єстны. Когда императрица получила облегчение отъ болъзни, Апраксинъ быль предань военному суду и вскорь умерь; а въ февраль слъдующаго 1758 года Бестужевъ сосланъ въ деревню, и мѣсто его заступилъ М. И. Воронцовъ. Великую княгиню также постигла опала; тётка даже запретила ей показываться въ своемъ присутствін. Усиліямъ французско-австрійской партіи удалось вооружить и великаго князя противъ его супруги. Екатерина до сихъ поръ играла при дворъ видную роль и, несмотря на многія семейныя неудовольствія, сохраняла еще нъкоторое вліяніе на мужа; но послъ ссылки Бестужева, она увидъла себя почти всъми оставленною и очутилась въ положении очень затруднительномъ. Однако ей удалось вскоръ помириться съ

тёткою, благодаря номощи добродушнаго фаворита, который устроиль ихъ свиданіе. Вотъ какъ разсказываеть объ этомъ свиданіи англійскій посланникъ Кейтъ <sup>3</sup>):

Послъ сильныхъ упрековъ съ одной стороны и горькихъ слезъ съ другой, великая княгиня упала на колени и обратилась съ следующею просьбою къ императриць: такъ какъ она имъла несчастие навлечь на себя немилость, будучи совершенно невинною, и подвергнуться слишкомъ чувствительнымъ оскорбленіямъ, то ей остается только просить объ одной милости-о позволении оставить Россію на всю остальную жизнь и удалиться къ своей матери; если же въ интересахъ имперіи великій князь должень взять другую супругу, то ни сама она и никто изъ ея фамиліи не будуть дёлать тому ни мальйшаго препятствія. Императрица была очень тронута такимъ предложениемъ, перемънила тонъ и отъ упрековъ перешла къ нъжнымъ словамъ. Когда же Екатерина стала жаловаться на дурное обращеніе своего супруга, который присутствоваль при этомъ свиданін, то Елизавета слъдала ей знакъ молчанія и тихимъ голосомъ прибавила, что въ скоромъ времени хочетъ поговорить съ нею о томъ наединъ.

За примиреніемъ съ императрицею последовало примиреніе съ великимъ княземъ. Екатерина снова начала появляться въ торжественныхъ случаяхъ подлѣ императрицы. Согласіе, однако, было непродолжительно. Интриги французской партіи разстроили его, и въ последние месяцы своего царствованія Елизавета заставила великую княгиню испытать на себ'в всю тяжесть суровой опалы. Екатерина вела въ это время жизнь тихую, уединенную и, повидимому, не принимала болбе никакого участія въ политик в петербургскаго кабинета; казалось, она совершенно нокорилась своей судьбъ. Но тоть жестоко ошибался, кто думаль, что она отреклась оть надежды на русскую корону. Впоследствін Екатерина II любила вспоминать о томъ, что, вступая въ Россію и еще не видавъ великаго князя, она уже сказала самой себь: "я буду здысь царствовать одна". Узнавы покороче своего супруга и современное ей русское общество, она поняла свое огромное превосходство надъ всвиъ ее окружающимъ и съ неподражаемымъ искусствомъ пошла къ своей цёли.

Вь то самое время, когда Екатерина казалась всёмпоставленною и покорившеюся своей судьбё, она умёла возбудить къ себё много-

<sup>3)</sup> Денеша отъ 28 апръля 1758 года.

численныя симпатіи, найдти искреннихъ друзей и искусныхъ выполнителей ея плановъ. Одно изъ первыхъ мѣстъ между ними безспорно принадлежитъ княгинѣ Дашковой. Ея дядя и отецъ были ревностными приверженцами великаго князя, сестра ея Елизавета, пользовалась его исключительнымъ расположеніемъ; тѣмъ неменѣе, Екатерина Романовна, нимало не колеблясь, съ полнымъ увлеченіемъ приняла сторону великой княгини. Интересно было бы узнать, какимъ образомъ сблизились эти двѣ замѣчательныя женщины и какъ постепенно затягивался тотъ узелъ, который разрѣшился знаменитымъ переворотомъ 1762 года... Отношенія свои къ молодому двору и первые шаги на поприщѣ придворныхъ интригъ княгиня Дашкова, по обыкновенію, описываетъ живымъ, краснорѣчивымъ языкомъ, но несовсѣмъ искреннимъ и яснымъ. За неимѣніемъ другихъ источниковъ, извлекаемъ изъ ея записокъ, по возможности, полное извѣстіе объ этомъ предметѣ.

Начало знакомства относится къ концу 1758 года.

Великая княгиня давно уже слышала о меньшой дочери Романа Воронцова, какъ о девушке очень умной и начитанной, которая болье всего любить проводить свое время за книгами, и, въроятно, ожидала только удобнаго случая, чтобъ узнать поближе эту, оригинальную дъвушку. Разъ великій князь Петръ Оедоровичь, вмѣстѣ съ супругою, забхалъ въ домъ вице-канцлера и провелъ у него цёлый вечерь. Екатерина завязала очень живой, увлекательный разговоръ съ илемянницею хозяина о предметахъ, наиболъе ее интересовавшихъ, замътила мимоходомъ о томъ, какъ много наслышалась о ней хорошаго, и вообще ловко умела затронуть и безъ того щекотливое самолюбіе. "Въ то время", говорить Екатерина Романовна "можно утвердительно сказать, что въ целой имперіи не было двухъ женщинъ, которыя, подобно великой княгинъ и мнъ, серьёзно занимались бы чтеніемъ. Это была точка нашего соприкосновенія, п такъ какъ ея высочество обладала неотразимой прелестью въ обхожденін съ теми, кому хотела понравиться, то легко представить, до какой степени она должна была увлечь меня, существо пятнадцатилътнее и необыкновенно впечатлительное.

"Въ этотъ достопамятный вечеръ великая княгиня почти исключительно обращалась ко мнъ и очаровала меня своею бесъдою. Я увидала въ ней женщину необыкновенныхъ дарованій, далеко превосходившую всъхъ другихъ людей, словомъ—женщину совершенную. Вечеръ прошелъ быстро; но впечатльніе его было неизгладимо".

Воть какимъ восторженнымъ языкомъ описываетъ она первое свое знакомство съ будущею императрицею!

Издательница "Записокъ", мистриссъ Брадфордъ, прибавляетъ къ разсказу Дашковой еще одну подробность объ этомъ роковомъ вечеръ. Собпрансь домой, знаменитая гостья уронила свой въеръ, а Екатерина Романовна его подняла. Великая княгиня поцъловала дъвушку и попросила оставить у себя въеръ на память объ ихъ первой встръчъ, выразивъ, при этомъ случав, надежду, что первая встръчъ виъстъ и началомъ ихъ неизмѣнной дружбы.

Ташковы, какъ мы сказали, по возвращени изъ Москвы, поселились на дачъ близъ Ораніенбаума и сдълались членами того общества, которое составляло молодой дворъ. Въ обществъ этомъ заметно было тогла сильное раздвоеніе. Между темъ, какъ великій князь любилъ проводить время за стаканомъ пива или пуншу, посреди табачнаго дыма, окруженный, преимущественно, голштинскими офицерами, великая княгиня мало принимала участія въ забавахъ своего супруга: она старалась собирать около себя небольшой, избранный кружокъ, который умъла занимать своею умною бесъдою п другими изящными развлеченіями. Екатерина Романовна, конечно, не замедлила примкнуть къ ея кружку, а на вечерахъ у наследника появлялась довольно ръдко. Великій князь сначала показываль ей такую же благосклонность, какъ и всей фамилін Воронцовыхъ, и, при первомъ свиданіи съ молодою четою, изъявиль надежду видіть ее у себя каждый день. Но скоро онъ зам'втилъ, что Дашкова гораздо болве дорожить обществомь его супруги и оказываеть ей ръшительное предпочтение. Петръ не разъ выражалъ княгинъ свое неудовольствие на этотъ счеть, но, впрочемъ не переставалъ пптать къ ней добраго расположения. В воделя выполнять в политически в политиче

— Дити мое! сказалъ онъ однажды съ свойственною ему откровенностью: —вамъ бы очень не мѣшало вспомнить, что гораздо лучше имѣть дѣло съ честными простаками, каковы л и ваша сестра (Елизавета), чѣмъ съ великими умниками, которые выжмутъ сокъ изъ апельсина; а корку выбросять вонъ.

Но подобныя замічанія выслушивались, обыкновенно, съ большимъ нетерпініемъ, и ничто не могло разсілять обаянія привлекательной личности.

Императрица Елизавета проводила лъто въ Петергофъ. Великій князь Павелъ Петровичъ находился всегда подъ ея личнымъ надзоромъ и жилъ отдъльно отъ своихъ родителей. Матери позволено

было видёть его только разъ въ недёлю. Обыкновенно, послё такого визита, на возвратномъ пути изъ Петергофа въ Ораніенбаумъ, Екатерина заёзжала за Дашковой и увозила ее къ себё на цёлый вечеръ. Когда нездоровье, или другія обстоятельства мёшали имъ часто видёться, ея высочество писала княгинё нёжныя посланія; та усердно отвёчала, и, такимъ образомъ, между ними завязалась дружеская переписка. Къ изданію мемуаровъ Дашковой приложено двадцать нять писемъ Екатерины, которыя могутъ дать приблизительное понятіе о взаимныхъ отношеніяхъ двухъ друзей до іюньскихъ событій 1762 года.

Въ первое время главною точкою соприкосновенія служать литературные интересы. Друзья міняются книгами, замітками и собственными сочиненіями въ прозі и стихахь. Послідніе, то есть стихи, относятся, впрочемь, къ одной Екатерині Романовні, которая, какъ существо юное, восторженное, увлекается стремленіемь къ поэтическому творчеству и свои ніжныя чувства къ другу выражаеть иногда стихами на русскомъ, или французскомъ языкі. Такъ, напримітрь, одно изъ ея посланій было украшено слітующимь четверостишіемъ къ портрету великой княгини:

Природа, въ свътъ тебя стараясь произвесть, Дары свои на тя едину истощила, Чтобы на верхъ тебя величія возвесть, И, награждая всъхъ, она насъ наградила <sup>6</sup>).

Вотъ какъ отвъчала на эту любезность ел высочество:

"Какіе стихи, какая проза! и это въ семнадцать лѣтъ! Я прошу...
нѣтъ, я умоляю васъ не пренебрегать такимъ рѣдкимъ талантомъ.
Можетъ быть, въ этомъ случаѣ я покажусь нѣсколько пристрастною, потому что, милая княгиня, вы меня самоё сдѣлали предметомъ вашего прекраснаго произведенія. Обвиняйте меня въ тщеславіц, въ чемъ угодно; но я должна сознаться, что не знаю, приходилось ли мнѣ когда нибудь читать такое правильное, поэтическое четверостишіе. Не менѣе цѣню я его, какъ доказательство вашей любви; я благодарю васъ и сердцемъ, и душой. Только заклинаю продолжать любить меня; будьте увѣрены, что моя теплая дружба всегда будетъ соотвѣтствовать вашимъ чувствамъ. Я съ наслажде-

<sup>6)</sup> Стихи эти впоследстви помещены были въ первомъ томе "Собесединка Л. Р. С."

Е. Р. Дашкова.

ніемъ ожидаю тотъ день на будущей недёлё, который вы объщали провести вмъстъ со мною, и надёюсь, что это удовольствіе будетъ теперь повторяться чаще, такъ какъ дни становятся короче. Посылаю вамъ книгу, о которой говорила. Пожалуйста, никому не показывайте. Скажите князю, что я отвъчаю ему такимъ же дружескимъ поклономъ, какимъ онъ привътствовалъ меня сегодня, проходя мимо моихъ оконъ. Ваше общее расположеніе меня глубоко трогаетъ".

Далъе изъ писемъ великой княгини видно, какъ, рядомъ съ литературными интересами и сердечными изліяніями, возбуждаются мало-по-малу вопросы политическіе.

"Вы ни слова не сказали въ вашемъ последнемъ письме о моей рукописи" говоритъ Екатерина. "Я, кажется, понимаю ваше молчаніе; но вы ошибаетесь, если думаете, что я опасалась довфрить вамъ эту рукопись. Нътъ, милая княгиня, единственная причина замедленія была та, что я прежде хотёла окончить статью, подъ заглавіемъ "Споръ между духовенствомъ и парламентомъ". И хотя это сочиненіе собственно не стоило труда, но я желала привести въ порядокъ мысли, которыя мий пришли въ голову. Такимъ образомъ, со всёми ел недостатками, съ которыми и и сама не могу помириться, посылаю вамъ рукопись, вчернт, дурно написанную н еще хуже составленную. Пожалуйста, не показывайте е ея никому н возвратите мий какъ можно скорфе. Тоже самое объщаю сдълать съ вашею книгою и рукописью, сейчасъ полученными. Надъюсь, что вы посётите меня на будущей недёлё. Смёю лично увёрить васъ въ моемъ уважении и преданности и, какъ всегда, со всвиъ удовольствіемъ подписываюсь: вашъ в'трный другъ "Екатерина".

Въ слъдующемъ письмъ великая княгиня выражаетъ безпокойство о томъ, что Дашкова уже три дня продержала "Споръ между духовенствомъ и парламентомъ". Она грозитъ разсердитьси за такую неосторожность, которая можетъ навлечь на нее, то есть на великую княгиню, очень непріятныя послъдствія. Не надобно забывать, что супруга наслъдника окружена была тщательнымъ надзоромъ: за ен образомъ мыслей и поведеніемъ постоянно слъдили; самая переписка между друзьями сопровождались разными мърами предосторожности и шла черезъ третьи руки довъренной камерфрау Черековской.

Набъжавшее облачко, впрочемъ, скоро разсъялось, п, спустя

ивсколько дней, между друзьями опять существовало уже полное согласіе.

"Поздравляю васъ, милая княгиня, со днемъ вашего ангела и желаю вамъ всевозможнаго счастія" иншетъ Екатерина. "Въ прошлый вечеръ только вы однѣ развеселили меня, доказавъ забавной игрой "reveiller le chat", что въ вашихъ рукахъ всякая ничтожная вещь получаетъ интересъ. Возвращаю "Записки" съ благодарностью и должна сказать вамъ: "прости, мой неизмѣнный другъ".

Къ сожалѣнію, отвѣты Дашковой до насъ не дошли: изъ предосторожности, Екатерина уничтожала ихъ немедленно. Мы увѣрены, однако, что они были проникнуты самымъ искреннимъ энтузіазмомъ, между тѣмъ, какъ, читая письма великой княгини, нельзя не замѣтить въ ея выраженіяхъ дружбы какой-то искусственности, недостатка откровенности и присутствія заднихъ мыслей; здѣсь невольно бросается въ глаза легкая, пріятная игра фразами. Такъ пишутъ, конечно, къ женщинѣ, которой отличныя способности и гордую энергическую натуру очень хорошо понимаютъ и которую хотятъ приковать къ своимъ интересамъ.

Какъ ловко ведена была игра въ чувства, до какой степени молодая Дашкова связывала свою судьбу съ судьбою Екатерины и рѣшилась горячо дѣйствовать въ ея пользу, лучше всего показываетъ слѣдующій эпизодъ, разсказанный самою геропнею.

Въ половинъ декабря 1761 года доктора объявили, что императрицъ осталось жить нъсколько дней. Екатерина Романовна была нездорова и лежала въ постели, когда до нея дошелъ этотъ слухъ. Около полуночи она встаетъ, надъваетъ шубу и отправляется въ деревянный дворецъ на Мойкъ, гдъ тогда жила царская фамилія. Пройдя на заднее крыльцо и не зная этой части дома, она останавливается въ недоумъніи. Къ счастію, попадается навстрѣчу Черековская, которая уступаетъ настойчивымъ просьбамъ неожиданной гостьи и ведетъ ее въ спальню великой княгини. Екатерина дълаетъ нѣжные упреки другу за то, что она рискуетъ своимъ слабымъ здоровьемъ, потомъ укладываетъ ее рядомъ съ собою въ постель, завертываетъ ноги въ одъяло и тогда только позволяетъ высказать причину такого необыкновеннаго посѣщенія.

— Ваше высочество, начала Дашкова: при настоящихъ обстоятельствахъ, когда императрицѣ остается жить нѣсколько дней, можетъ быть, нѣсколько часовъ, я не могу болѣе выносить мысли о той неизвѣстности, въ которую повергаетъ васъ приближающееся

событіе. Неужели нѣтъ никакой возможности отвратить опасность и разсѣять тучу, которая повисла надъ вашей головою? Именемъ неба прошу васъ, довѣрьтесь мнѣ; я хочу доказать, что достойна полнаго довѣрія. Есть ли у васъ какой нибудь планъ, взяты ли мѣры предосторожности? Давайте мнѣ ваши приказанія и распоряжайтесь мною.

Екатерина заплакала и, взявъ руку Дашковой, прижала ее къ своему сердцу.

- Я невыразимо благодарна вамъ, милал княгиня, сказала она:—
  но вмѣстѣ съ тѣмъ откровенно признаюсь, что у меня нѣтъ никакого плана, и мнѣ не остается ничего другаго, какъ мужественно
  перенести все, что бы со мной ни случилось. Предаю себя въ руки
  Всемогущаго и надѣюсь только на его помощь.
- Въ такомъ случав, ваше высочество, друзья должны двиствовать за васъ. Что жь касается до меня, то я нивю довольно силы, чтобъ воодушевить ихъ всёхъ. И на какую жертву я была бы для васъ неспособна?
- Ради Бога, княгиня, не подвергайте себя опасности въ надеждѣ отвратить зло, противъ котораго нѣтъ никакихъ средсгвъ. Если вы за меня попадете въ несчастіе, я вѣчно буду упрекать себя.
- Во всякомъ случав, замътила Дашкова: —даю слово, что я не сдълаю ни одного шагу, который могъ бы вамъ повредить, и, какъ бы ни была велика опасность, пусть она обрушится только на меня одну. Еслибъ слъпая преданность вашему дълу привела меня даже къ эшафоту, то и тогда вамъ нечего будетъ бояться.

Затьмь друзья крыпко обнялись, и Екатерина Романовна посившила воротиться домой. Эта сцена объясняеть намъ отчасти, какимъ образомъ восьмнадцатильтняя княгиня получила такое важное значение въ последующихъ событияхъ. Очевидно, ей сначала не довъряють: она еще слишкомъ молода и неопытна для роли серезнаго заговорщика. Но ея рышительность, преданность дёлу и ловкость, которую она показала въ своихъ сношенияхъ съ другомъ—все это заставило вскоры посвятить ее въ тайны опаснаго замысла. Впрочемъ, полнаго довърия, какъ увидимъ, она никогда не могла добиться.

25 декабря, въ самый день Рождества, скончалась императрица Елизавета. Петербургъ немедленно присягнулъ ея племяннику, Петру Өедоровичу. Въ этотъ день мимо оконъ княгини Дашковой прошли во дворцу два гвардейскіе полка: Семеновскій и Измайловскій. Видъ солдать, какъ ей показалось, быль угрюмый и недовольный; по рядамъ пробъгаль глухой, сдавленный ропоть. Извъстно, что покойная императрица по своей щедрости и снисходительности пользовалась популярностью въ гвардіи, между тъмъ, какъ преемникъ ея Петръ III не могъ похвалиться преданностью русскихъ солдать.

Екатерина Романовна все еще не покидала своей комнаты. На третій день послё восшествія на престоль, новый императорь посътилъ ея больнаго дядю, канцлера, и просиль передать княгинъ. что желаеть ее видъть вечеромъ во дворцъ. Княгиня извинилась подъ предлогомъ нездоровья, но, спустя нѣсколько дней, уступпла убъжденіямъ сестры Елизаветы и отправилась во дворецъ. Имнераторъ пожуриль ее за невнимание къ сестръ и заговориль о томъ блестящемъ положенін, какое ожидаетъ Романовну, ясно давая понять, что Елизавета Воронцова законнымъ, оффиціальнымъ образомъ займетъ мъсто Екатерины. Княгиня притворилась, будто не поняла намековъ, и посижшила състь съ императоромъ за его любимую игру campis. Обыкновенные члены этихъ картежныхъ вечеровъ были: Измайловъ, двое Нарышкиныхъ съ женами, фаворитка, графиня Брюсъ, Мельгуновъ, Гудовичъ, Унтернъ, флигель-адъютантъ государя, и еще два-три близкихъ человъка. Проигравъ партію, Екатерина Романовна забастовала, потому что на каждый очокъ ставилось десять червонцевъ, а это было для нея слишкомъ чувствительно. Государь настаивалъ на продолжение игры; Дашкова упорно отказывалась; наконецъ, сказавъ нёсколько рёзкихъ словъ тономъ разсерженнаго ребенка, поспфшила уйдти.

— Это бѣсъ, а не женщина! восклицали ей вслѣдъ собесѣдники Иетра III.

Подобныя размольки, впрочемъ, не имѣли серьёзныхъ послѣдствій, потому что государь, дѣйствительно, считалъ ее не болѣе, какъ капризнымъ ребенкомъ.

Проходя рядомъ комнатъ, въ которыхъ толиились придворные, княгиня съ удивленіемъ замѣтила рѣзкую перемѣну въ костюмахъ. Петръ III успѣлъ уже, вмѣсто прежнихъ темнозеленыхъ мундировъ, одѣть гвардію въ новую форму, узкую и неудобную, но отличавшуюся щегольствомъ и нестротою; къ тому же, почти всѣ придворныи лица преобразились теперь въ военныхъ людей, и нѣкоторые изъ нихъ, вслѣдствіе того, представляли довольно забавныя фи-

гуры. Такъ, напримъръ, Дашкова не могла удержаться отъ улыбки, замътивъ между ними князя Никиту Юрьевича Трубецкаго, толстаго, низенькаго старика по крайней мъръ 70 лътъ. Князь въ царствованіе Елизаветы занималъ должность генералъ-прокурора и въ послъднее время былъ извъстенъ за дряхлаго, умирающаго подагрика съ опухшими ногами. Но едва Петръ былъ провозглашенъ императоромъ, онъ покинулъ постель, принялъ на себя воинственный видъ и, переименованный генералъ-фельдмаршаломъ, явился на гвардейскомъ парадъ впереди измайловцевъ, въ качествъ ихъ поднолковника. Въ настоящую минуту Трубецкой стоялъ передъ Дашковой въ блестящемъ мундиръ и въ ботфортахъ, вооруженный съ ногъдо головы, какъ будто приготовился вступить въ отчаянный бой 7).

Вскоръ затъмъ непріятный случай принудиль молодыхъ супруговъ къ новой разлукъ. Разъ утромъ, въ январъ 1762 года, происходилъ обычный разводъ гвардін. Очередный полкъ ношелъ ко дворцу. Вдругъ императоръ зам'втилъ, что рота князя Дашкова ошиблась въ маневръ; онъ тотчасъ подскакалъ къ молодому человъку и сдълаль ему жестокій выговорь. Князь спачала оправдываль свою ошибку въ почтительныхъ выраженіяхъ, потомъ не выдержаль и отвъчаль довольно ръзко. Екатерина Романовна, конечно, сильно перепугалась, когда узнала объ этомъ происшествии. Она не надъялась, чтобъ поступокъ ея мужа остался безнаказаннымъ, тъмъ болье, что онъ имълъ враговъ между людьми, окружавшими Петра III. Представлялось одно средство избѣжать дурныхъ послѣдствій—удалиться изъ Петербурга и ждать, пока какая нибудь политическая перемвна не дасть двлу другаго оборота, или пока оно не будеть предано забвенію. Друзья вм'єсть съ женою уговорили князя на добровольное изгнаніе—разумѣется, подъ благовиднымъ предлогомъ. Самый предлогь быль вскор'в найдень: еще не всв иностранные дворы получили оффиціальное увъдомленіе о восшествін на престолъ новаго императора, и канцлеръ Воронцовъ, по просъбъ племянницы, даль ел мужу назначение въ Константинополь. Дашковъ посившилъ отправиться изъ Петербурга, но вхалъ очень медленно, какъ будто выжидая какого-то событія; съ каждой почтой онъ писалъ письма къ женъ, а въ Москвъ довольно долго прогостилъ у матери.

<sup>7)</sup> То же самое превращение съ удивлениемъ замѣчено Болотовымъ. См. его "Петербургъ при Петрѣ III-мъ".

Конечно, не безъ тоски переносила княгиня разлуку съ своимъ мужемъ. Екатерина, по возможности, старалась утвшать своего печальнаго друга.

"Письма ваши такъ грустно настроены" говорить она въ одной запискъ "что я совътовала бы вамъ менъе сокрушаться объ отъъздъ нашего посланника и върить тому, что онъ возвратится къ намъ цълъ и невредимъ; по крайней мъръ, я желаю этого для нашего общаго утъшенія".

Подобное увъщание повторяетъ Екатерина и въ слъдующей запискъ, которая замъчательна, кромъ того, намекомъ на одну народную манифестацію въ ея пользу.

"Признаюсь" говорить она: "я была глубоко тронута открытымъ выраженіемъ привлзанности, которую показала мий большая толпа народа. Была минута, когда восклицанія толны возвышались до энтузіазма. Никогда самолюбіе мое не было такъ удовлетворено выраженіемъ общественнаго сочувствія, тімь болье лестнаго, что даже мысль о лести была туть невозможна. Ясно изъ вашихъ собственныхъ справокъ, какъ оно озадачило другихъ. Я часто провожала покойную императрицу въ подобныхъ случаяхъ, по никогда не видала такого выраженія народной любви. Во всемъ этомъ слышалось что то болже общее и ржшительное, чжит голось одной партін, что разум'ятся, будеть пріятно узнать всімь нашимь друзьямъ <sup>8</sup>). Поблагодарите вашего любезнаго мужа за намять обо мив и не забудьте уввдомить его объ этомъ происшествін. Я очень извиняю вашу чувствительность; но берегитесь, милая княгиня, чтобъ она не обратилась въ слабость. Вспомните, что говорить мадамъ Дезульеръ:

> Je suis charmé d'être né ni Grec ni Romain, Pour garder encore quelque chose d'humain.

"Эта чувствительность есть доказательство нѣжнаго сердца, и л увѣрена, что вашъ здравый разсудокъ удержить ее въ приличныхъ границахъ. Не могу допустить, чтобъ вы предавались меланхоліп, потому что это было бы недостойно вашей души".

Утъшеніе, кажется, подъйствовало довольно успъшно: жалобы по

<sup>8)</sup> Очевидное стараніе придать своему дёлу народний характеръ по поводу какойто незначительной манифестація, о которой ни Дашкова, ни другія современныя записки, извёстныя намъ, даже и не упоминають.

поводу отсутствующаго супруга вскорѣ замолкли, и княгиня Дашкова всѣмъ существомъ своимъ отдалась политическимъ интересамъ. Дѣла, между тѣмъ, принимали очень серьёзный характеръ, п Петербургъ находился въ тревожномъ ожиданіп близкаго переворота.

II.

## УЧАСТІЕ ВЪ ПОЛНТИЧЕСКОМЪ ПЕРЕВОРОТЪ.

Характеры главных действующих лиць. — Организація екатериниской партіи. — Рёшительность княгини Дашковой ускоряєть развязку. — Екатерина провозглашена императрицею. — Походъ въ Петергофъ. — Петръ III и Мипихъ въ день переворота. — Начало непріязни съ княземъ Орловымъ. — Обманутыя надежды. — Немилость императрицы.

Передъ нами 1762 годъ съ его переворотомъ, исполненнымъ великаго, драматическаго интереса, послъднимъ и самымъ знаменитымъ въ ряду переворотовъ XVIII въка, совершившихся въ пользу женскаго царствованія. Чтобы показать настоящее значеніе княгини Дашковой въ этой политической драмъ, мы должны предварительно, хотя въ немногихъ чертахъ, изобразить характеры и положеніе главныхъ дъйствующихъ лицъ, а потомъ уже перейдти къ очерку самаго событія 1).

Личность Петра III представляетъ странную смъсь доброты, живости и откровенности—съ дурными привычками, капризною, слабою волею и довърчивостію, которая переходила у него въ крайнюю безпечность. Впрочемъ, главная вина его недостатковъ падаетъ не столько на ограниченность природныхъ способностей, сколько на воспитателей принца и на ту среду, въ которой онъ выросъ. Рано

<sup>1)</sup> Разумъется, этотъ легкій очеркъ есть попытка передать событія въ томъ видѣ, въ какомъ допускаютъ его состояніе нашихъ источниковъ и другія, независящія отъ насъ, обстоятельства. Кромѣ мемуаровъ Дашковой, я пользовался сяѣдующими пособіями: Германа "Geschichte des Russischen Staats"; "Extraits des dépéches des ambassadeurs anglais et français"; "Histoire ou anecdotes, par Rulhière"; "Histoire du Pierre III"; "Histoire de Catherime II" J. C., Записки Болотова ("Петербургъ при Петрѣ III").

потерявъ своихъ родителей, онъ еще въ дътскомъ возрастъ быль привезенъ ко двору Елизаветы; а здѣсь никто не позаботился дать наслѣднику престола серьёзное образованіе и познакомить его съ характеромъ народа, или потребностими страны, въ которой онъ долженъ былъ современемъ царствовать. Вступивъ на престолъ. Иетръ горячо принялся за реформы, и въ нихъ-то яснъе всего обнаружилось, вийсти съ добрымъ сердцемъ и желаніемъ народнаго блага, совершенное отсутствіе политическаго такта. Толны ссыльныхъ, возвратившихся изъ Сибири, уничтожение ненавистнаго слово и дъло и отчасти права вольности, дарованныя русскому дворянству, громко говорили въ пользу его благодушія. Но за то прочіл міры произвели сильное неудовольствіе въ тіхъ сословіяхъ, къ которымъ онъ относились. Особенно оскорблялось духовенство, съ одной стороны, намфреніемъ государя отобрать въ казну монастырскія помѣстья, съ другой-его явнымъ предпочтеніемъ лютеранской религіи и малымъ уваженіемъ къ обрядамъ грекороссійской церкви. Послёднее обстоятельство не замедлило послужить обычнымъ орудіемъ въ рукахъ духовенства для того, чтобы волновать умы простаго народа. Русская гвардія съ такимъ же неудовольствіемъ смотръла на предпочтеніе, которое Петръ оказывалъ своимъ голштинскимъ солдатамъ; иритомъ, она была очень встревожена вновь заведенными въ ней порядками, какъ-то: ненавистными прусскими мундирами, строгою дисциплиною и утомительными экзерциціями. Государь, страстно любившій военную службу, ежедневно по нёскольку часовъ присутствоваль на разводахь, неутомимо обучая солдать новымь эволюціямь и ружейнымь пріемамь. Это подражаніе Пруссакамь, вибсті съ восторженнымъ удивленіемъ Петра къ ихъ королю, доведеннымъ до крайности, производили въ войскахъ сильный ропотъ 2). Союзъ съ Фридрихомъ II оказался очень непопулярнымъ въ Россіи, п отряды, остававшіеся въ Пруссіи, неохотно нерешли на сторону своихъ недавнихъ враговъ. Еще меньшею популярностію пользовалась предполагаемая война съ Даніею. Повелитель обширной имперіи вооружаль флоть, собираль многочисленную армію и лично хотвлъ ее вести на датскаго короля, чтобъ отнять клочокъ земли,

<sup>2)</sup> Преданность его интересамъ прусскаго короля простиралась до того, что, будучи всликимъ княземъ, онъ, посредствомъ статсъ-секретари Волкова, сообщалъ Фридриху тайныя распоряженія петербургскаго кабинета, посылаемыя въ дъйствующую а, мію, и, такимъ образомъ, уничтожаль ихъ силу.

принадлежавшій нікогда голштинскими герцогами. Нетры III таки сибшиль этими предпріятіеми, что не хотібль отложить его до своего коронованія и не побхаль въ Москву совершить священный обрядь, имівшій всегда большое значеніе въ глазахи Русскаго народа. Гвардія, которая должна была принять участіє въ походії, готовилась къ нему съ чрезвычайною неохотою.

Та же близорукость обнаружилась и въ выборѣ лицъ, окружавшихъ особу императора, или поставленныхъ во главѣ различныхъ отраслей управленія. Таковы были: дядя его, ограниченный принцъ Жоржъ, получившій достоинство генералъ-фельдмаршала россійскихъ войскъ; генералъ Мельгуновъ, имѣвшій вліяніе на внѣшнюю политику и подкупленный прусскимъ королемъ; продажный Волковъ, статсъ-секретарь государя, заправлявшій всѣми гражданскими дѣлами; потомъ Измайловъ, министръ двора; братья Нарышкины и прочіе приближенные люди.

Правда, въ свитв Петра III встръчаются и другія лица, бодье достойныя его довърія; но ихъ было немного, да и тѣ не пользовались почти никакимъ вліяніемъ на внутреннюю, или внѣшнюю политику. Сюда относятся: старый фельдмаршалъ Минихъ, только что воротившійся изъ Пельма; А. Н. Гудовичъ, върный генералъ адъютантъ государя; добродушный баронъ Корфъ, генералъ-полиціймейстеръ Петербурга, и преданный Петру канцлеръ М. И. Воронцовъ.

Странный, прихотливый вкусъ Петра III болже всего отразился на его сердечной привязанности. Фаворитка государя, Елизавета Воронцова, не имѣла ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя мы привыкли соединять съ мыслію о любимой женщинѣ. Физіономія ея, по свидѣтельству современниковъ, была болѣе, чѣмъ непривлекательна 3); полный станъ ея не отличался стройностію, а хорошія манеры и остроуміе были ей совершенно чужды. Впрочемъ, надобно отдать фавориткѣ ту справедливость, что она не имѣла злаго сердца и, повидимому, не старалась пріобрѣсти какого-нибудь вліянія на государственныя дѣла: она могла только служить орудіемъ въ рукахъ своихъ честолюбивыхъ родственниковъ.

Изъ иностранныхъ министровъ, разумъется, напоблышимъ авторитетомъ пользовались посланники англійскій и прусскій. Послъд-

См денешу французскаго посланика Бретёйля отъ 11 января и "Записки"
 Болотова.

нему государь оказывалъ чрезвычайныя почести. Представители Франціи и Австріи, напротивъ, не имѣли уже никакого вліянія; мало того: съ ними не всегда были и любезны.

Мы не входимъ въ подробности объ образѣ жизни Петра III, о его привычкахъ и обращении. Дашкова разсказываетъ на этотъ счетъ нѣсколько анекдотовъ, очень характеристическихъ. Не должно, однако, забывать, что княгиня была жаркимъ приверженцемъ противной партіи: она очевидно старается выставить Петра въ самомъ мрачномъ видѣ, а потому невольно преувеличиваетъ его недостатки 4).

Отъ императора перейдемъ къ его супругѣ. Между-тѣмъ, какъ первый, проводя время или на разводахъ, или въ кругу педостойныхъ любимцевъ и вѣтренныхъ женщинъ, все болѣе и болѣе становился непопулярнымъ, Екатерина вела себя съ замѣчательнымъ тактомъ. Ея хитрый, проницательный умъ, дипломатическая ловкость и умѣнье пользоваться обстоятельствами слишкомъ хорошо извѣстны для того, чтобъ о нихъ распространяться. Мы ограничиваемся простою передачею фактовъ.

Неизмъримое превосходство молодой императрицы надъ мужемъ въ искусствъ держать себя передъ публикою обнаружилось тотчасъ послъ смерти Елизаветы Петровны. Тъло покойной государыни, по обычаю, впродолжение шести недъль, было выставлено на парадномъ ложъ. Петръ ръдко заходилъ въ траурную залу, а если и показывался здъсь, то развъ для того только, чтобъ посмънться съ дежурными статсъ-дамами, передразнить церковнослужителей и сдълать выговоръ офицерамъ, или часовымъ за какое-либо несоблюдение формы, относищееся къ буклямъ, галстукамъ, пуговицамъ и т. п. За то супруга его каждый день въ глубокомъ трауръ съ торжественно-печальнымъ лицомъ навъщала прахъ Елизаветы; при всякомъ удобномъ случаъ, она показывала самое строгое уважение ко всъмъ подробностямъ грекороссійскаго обряда, не пропускала ни одного праздничнаго богослуженія и съ большою точностію соблюдала посты. Разумъется, такое поведеніе не замедлило привлечь къ ней сердца духо-

б) Точно также и подъ вліяніемъ того же нерасположенія описываеть его въсвоихъ денешахъ французскій посланникъ Вретейль; иначе отзывается о немъ англійскій пов'єренный въ ділахъ Кейтъ.

венства и простаго народа. Сдѣлавшись императоромъ, Петръ не старался болѣе скрывать своихъ отношеній къ супругѣ, обращался съ нею очень жостко и нерѣдко заставлялъ ее краснѣть въ присутствіи многочисленнаго общества <sup>5</sup>). Онъ конечно, и не подозрѣвалъ что подобное обращеніе еще болѣе возбуждало симпатію къ женщинѣ, которая имѣла видъ несправедливо угнетенной жертвы.

Трудно сказать, на сколько быль въренъ слухъ, распущенный въ народъ приверженцами Екатерины, о томъ, что ей угрожала судьба Евдокіи Өедоровны Лопухиной (то-есть монастырь), и что императоръ, дъйствительно, имълъ намъреніе вступить въ законный бракъ съ Елизаветою Воронцовой. Къ этому слуху присоединяли другой, болъе сомнительный, будто-бы Петръ хотълъ устранить и великаго князя Павла Петровича, а на его мъсто провозгласить наслъдникомъ престола извъстнаго своею несчастною судьбою Ивана Антоновича. Вслъдствіе подобныхъ слуховъ, дъло принимаетъ такой оборотъ, что партія Екатерины и великаго князя прежде всего должна была дъйствовать по чувству самосохраненія.

На образъ жизни и занятія своей супруги Петръ ІІІ не обращаль почти никакого вниманія; онъ считаль ее погруженною въ чтеніе ненавистныхъ ему французскихъ писателей и съ презрѣніемъ смотрѣлъ на кружокъ, собправшійся на скромные вечера императрицы, придавая имъ только литературное значеніе. Вирочемъ, не онъ одинъ заблуждался въ этомъ случав. Екатерина такъ ловко умвла привести въ дъйствіе тайныя пружины своего предпріятія и такъ незамътно сосредоточила ихъ у себя въ рукахъ, что даже многіе близкіе люди обманывались на ея счетъ. Они были увърены, что супруга Петра III держится почти въ сторонъ отъ подземныхъ работъ и только не мъщаетъ своимъ друзьямъ подводить мины. Отъ исходнаго пункта, то-есть изъ дворцовыхъ покоевъ Екатерины, работы эти производились въ двухъ направленіяхъ: одно пошло въ казармы гвардейскихъ солдать, другое-въ великолфиныя палаты придворной и военной аристократіи. Главными агентами были: въ первомъ случав артиллерійскій офицерь Орловь, во второмь-княгиня Дашкова.

Григорій Григорьевичъ Орловъ, въ послѣднее время елизаветинскаго царствованія, умѣлъ обратить на себя вниманіе генералъ-фельдцейхмейстера Петра Ивановича Шувалова, который и сдѣлалъ его

<sup>6)</sup> Напримъръ, сцена за объдомъ въ то время, когда праздиовали миръ съ прусскимъ королемъ. Зап. Дашк.

своимъ адъютантомъ. Высокій, статный молодой человакъ ималь всв внъшнія условія для того, чтобъ нравиться женщинамъ: у него была красивая, открытая физіономія, вмёстё съ порядочнымь запасомъ смёлости и ловкости. Какъ веселый собесёдникъ, всегда готовый покутить съ пріятелемъ, онъ легко пріобраталь себа расположеніе между товарищами, съ солдатами обращался запросто, не уступаль имь въ энергіи простонародной русской річи и потому сближался съ ними очень скоро. Шуваловъ, однако, недолго ему нокровительствоваль. Ловкій адъютанть не затруднился войти въ близкія отношенія съ возлюбленною своего начальника (прекрасною княгинею Куракиной), но быль открыть и, разумвется, навлекь на себя сильное гоненіе со стороны могущественнаго соперника. Онъ могъ бы навсегда погибнуть для исторіи, еслибы въ такихъ критическихъ обстоятельствахъ не спасло его покровительство великой княгини Екатерины. Вскорѣ послѣ вступленія на престолъ Петра III, Шувадовъ умеръ, и, благодаря тому же покровительству, новый генеральфельдцейхмейстеръ Вильбуа далъ Орлову мѣсто казначен въ артиллерійскомъ полку. Вполні преданный императриці, онъ вскорі сділался въ ея рукахъ отличнымъ орудіемъ для вербованія партін между низшими военными чинами. Прежде всёхъ посвящены были въ тайны заговора два его собственные брата, рядовые Преображенского полка. Алексей и Владимірь; потомъ однимь изъ первыхъ присталь къ нимъ и Григорій Потемкинъ, тогда еще простой вахмистръ Конногвардейскаго полка. При помощи ихъ, Орловъ повелъ дъло довольно удачно и въ скоромъ времени усиблъ навербовать нъсколько гвардейскихъ солдать. Онъ могъ дъйствовать тымъ свободное, что, продолжая вести обычную, разгульную жизнь и бывая въ казармахъ почти такъ же часто, какъ и прежде, не обращалъ на себя никакого вниманія со стороны высшихъ начальниковъ. Денегъ, конечно, въ этомъ случав не жалвли.

Въ то же время княгиня Дашкова, какъ она сама говоритъ, начала съ друзей и родственниковъ своего мужа и посвятила въ свои замыслы нѣсколько молодыхъ гвардейскихъ офицеровъ. Въ числѣ первыхъ были Пассекъ и Бредихинъ, одинъ поручикъ, другой капитанъ Преображенскаго полка; потомъ Ласунскій, майоръ Рославлевъ и братъ его капитанъ, офицеры Измайловскаго полка. Тѣ, въ свою очередь, набпрали себѣ новыхъ товарищей. Работы, начатыя въ двухъ направленіяхъ, вскорѣ встрѣтились и соединились въ одну партію, конечно, не безъ участія той же невидимой руки. Какъ

тонко и осторожно дѣйствовала эта рука, видно изътого, что Дашкова долго не узнавала въ Орловѣ ни человѣка, близкаго къ Екатеринѣ, ни своего соперника на политическомъ поприщѣ; она считала его только за одно изъорудій своего предпріятія. Девятнадцатилѣтняя княгиня приходила въ восторгъ отъ той мысли, что она создала цѣлую политическую партію и что отъ нея можетъ зависѣть судьба русскаго трона. Ея тщеславіе и честолюбіе возбуждены были въ высшей степени, ея рвеніе не имѣло предѣловъ. Юная заговорщица, впрочемъ, показала и немалую ловкость: она, повидимому, не измѣняла своего обыкновеннаго образа жизни, посѣщала изрѣдка родныхъ и знакомыхъ и казалась очень далекою отъ всякаго полятическаго предпріятія.

Между тъмъ, какъ умы офицеровъ и низшихъ гвардейскихъ чиновъ были уже значительно подготовлены къ близкой перемънъ, а двъ роты Измайловскаго полка окончательно подкуплены, главнымъ агентомъ екатериненской партіи удалось еще привлечь на свою сторону нісколько лиць, очень солидных и занимавших высокое положеніе въ обществъ. Здъсь на нервомъ планъ стояли двое вельможъ: Кириллъ Григорьевичъ Разумовскій и Никита Ивановичъ Панинъ. Первый изъ нихъ, гетманъ Малороссіи и начальникъ измайловской гвардін, при своемъ огромномъ богатствъ и щедрости, пользовался въ войскахъ некоторою популярностью. Осыпанный почестями п подарками во время Елизаветы, онъ умѣлъ пріобрѣсти расположеніе и ея преемника. Что касается до личности Разумовскаго, то это быль человёкъ хотя образованный и умный, но довольно апатичный и лѣнивый, погрузившійся въ наслажденія роскошью и нѣгой. Впрочемъ, когда обстоятельства того сильно требовали, онъ выходилъ изъ своей обычной апатіи и становился довольно дѣятеленъ. Въ то время всё придворныя лица, занимавшія военныя должности, по требованію новаго государя, ни подъ какимъ предлогомъ не могли уклоняться отъ исполненія своихъ обязанностей, и Нетръ съ особеннымъ удовольствіемъ заставляль нести тягости военной службы тъхъ вельможъ, которые были извъстны привизанностью къ покою и матеріальнымъ удобствамъ жизни. Разумовскій въ этомъ случат показалъ неожиданное усердіе. Онъ съ большими усиліями выучился различнымъ пріемамъ эспонтона и на разводахъ такъ удачно маневрироваль своимь полкомь, что заслужиль Высочайшее одобрение. Но всякій могь догадаться, что такая тревожная діятельность и вообще характеръ новаго царствованія очень не по нраву пришлись

изнъженному гетману 6). Лънивый и неръшительный характеръ Разумовскаго нѣсколько смущалъ княгиню Дашкову; однако, она не отказывалась отъ надежды завербовать его въ члены екатерининской партін и повела атаку довольно искусно. Посредствомъ братьевъ Рославлевыхъ и въ особенности Ласунскаго, который пользовался дов вренностію гетмана, княгиня намекнула ему на возможность близкой перемѣем п на ропоть его собственнаго полка. Потомъ, во время задушевныхъ разговоровъ, Разумовскому мало-по-малу сообщены были планы заговорщиковъ; наконецъ ему внушили, что знать подобныя намеренія значить въ нихъ участвовать, и что ужь поздно было бы выступать съ доносомъ. Впрочемъ, на последнее гетманъ едва-ли быль способень. Вообще онь поступиль въ этомъ случав совершенно сообразно съ своимъ характеромъ, то-есть не отказался отъ участія въ предпріятін, но, повидимому, не делаль ничего ръшительнаго въ его пользу и скоръе оставался въ роли наблюдателя, нежели двигателя событій.

р Никита Ивановичъ Панинъ въ царствованіе Елизаветы Петровны служиль по дипломатической части и въ 1750-хъ годахъ исполняль должность русскаго посланника въ Стокгольмѣ, откуда вывезъ исключительное пристрастіе къ шведскому государственному устройству. Съ 1670 года онъ былъ назначенъ оберъ-гофмейстеромъ при особѣ Павла Петровича; а такъ какъ партія Екатерины прикрывалась отчасти именемъ великаго князя, то заговорщики считали его воспитателя необходимымъ лицомъ для успѣха своего дѣла. Кромѣ того, самъ-по-себѣ Панинъ слылъ за человѣка весьма умнаго и отличнаго политика; слѣдовательно, содѣйствіе его могло быть очень полезно. Относительно сибаритскихъ наклонностей онъ не уступалъ Разумовскому, но безспорно превосходилъ гетмана талантами и твердостью характера. Мы приведемъ здѣсь одинъ анекдотъ изъ записокъ Дашковой, который живо характеризуетъ личность старшаго Панина.

Воспитатель Великаго князя не разъ высказываль желаніе, что-

<sup>7)</sup> Нося громкій титуль гетмана и генераль-фельдмаршала, графъ Разумовскій постоянно отказывался оть командованія войсками и откровенно сознавался въ своей неспособности. Разсказывають, что, находясь однажды въ Берлинь, опт присутствоваль на большихь манёврахь. Фридрихь II просиль его сказать свое мивніе о движені-яхь войскь. "Государь" отвічаль Разумовскій "извините меня: я гражданскій генераль, а не военный".—"У насъ такихъ генераловь пе бываеть" сухо замітнів ему король.

бы государь обратилъ вниманіе на усибхи его питомца. По просьбъ двухъ своихъ дядей, голштинскихъ принцевъ, императоръ наконецъ удовлетворилъ желанію Панина и вельль произвести экзамень въ своемъ присутствін. Когда окончилось испытаніе. Петръ сказалъ своимъ дядямъ: "Господа, говоря откровенно, я думаю, что илутишка знаеть всё эти предметы гораздо лучше насъ". Затемъ, въ знавъ своего одобренія, онъ пожаловаль маленькаго Павла капраломь гвардін; но Панинъ возражаль противъ такой награды на томъ основаніи, что она можеть вскружить голову юному принцу, который будеть считать себя наравит съ людьми взрослыми. Императоръ уважилъ его мивніе и взяль назадъ капральство; за то самого восиитателя онъ наградиль чиномъ генерала отъ инфантеріи. Представьте себъ блъдную, бользненную фигуру Панина, который искаль во всемь удобства, жиль постоянно при дворь, одъвался очень тщательно, носиль роскошный парикь и вообще живо напоминаль придворнаго вельможу временъ Людовика XIV, и вы тогда поймете, какое виечатлиніе произвело на него неожиданное производство, сопряженное въ то время съ действительной службой. Когда на следующий день Мельгуновъ объявилъ ему о новомъ чинъ, Панинъ отвъчалъ ръшительно, что онъ намфренъ бъжать въ Швецію, если нътъ другихъ средствъ избавиться отъ такой незаслуженной награды. Императоръ съ неудовольствіемъ узналь объ этомъ ответь. "Я всегда думаль, что Панинъ умный человъкъ", сказалъ онъ: "теперь вижу, что ошибся; не говорите мив болве о немъ. Впрочемъ, государь уступилъ и на этотъ разъ: онъ далъ Панину права на всв гражданскія отличія, соотвътствующія чину генерада отъ инфантеріи.

Нелегко было подчинить своимъ планамъ человѣка съ такимъ умомъ и характеромъ; его нельзя было ни убѣдить, ни запугать. Это трудное дѣло княгиня Дашкова взяла лично на себя. Она тѣмъ удобнѣе могла дѣйствовать, что Папинъ приходился ей дальнимъ родственникомъ. Какимъ образомъ молоденькой княгинѣ удалось уловить въ свои сѣти осторожнаго политика, въ точности неизвѣстно. Сама княгиня говоритъ объ отношеніяхъ къ нему довольно глухо; если же вѣрить иностраннымъ писателямъ, то она при этомъ случаѣ употребила обыкновенное оружіе женщинъ-кокетство, и вскружила голову почтенному дипломату. Рюльеръ даже прибавляетъ, будто бы Дашкова такъ далеко зашла въ своемъ усердіи, что не отступала уже ни отъ какихъ препятствій и для усиѣха партіи рѣшилась пожертвовать собою. Княгиня въ своихъ запискахъ энергически возстаетъ

противъ такой черной клеветы. Хотя въ современномъ обществѣ подобныя жертвы и были дѣломъ довольно обыкновеннымъ, но мы въ этомъ случаѣ охотно принимаемъ сторону княгини и не можемъ обвинить ея по одному только слуху, который не подтверждается никакими ясными доказательствами.

Разъ когда Екатерина Романовна серьёзно заговорила съ Панинымъ о намъреніяхъ произвести перевороть, онъ выслушалъ ее очень - внимательно и потомъ вошелъ въ длинное разсуждение о формахъ, въ которыхъ могъ бы совершиться этотъ переворотъ. По его мнѣнію, необходимо было пригласить сенать къ участію въдѣлѣ и опереться на авторитеть его, какъ главнаго государственнаго учрежденія. Далье онъ потребоваль, чтобы императрица получила только права регента за малолетствомъ своего сына, и выразилъ при этомъ надежду осуществить свою любимую мечту, т. е. швелскую конституцію въ Россіи. Княгиня отвінала уклончиво; она не отрицала надеждъ Панина, но говорила, что прежде всего надобно подумать о главной реформъ-объ устраненін Петра III, а второстепенные вопросы могуть быть рёмены послё. Впрочемь, она. кажется, не добилась отъ него никакихъ положительныхъ результатовъ. Незамътно, чтобъ оберъ гофмейстеръ, такъ же, какъ п гетманъ, явился горячимъ дъятелемъ приготовлявшихся событій: оба они вели себя осторожно и не сибщили рисковать своимъ настоящимъ положеніемъ, предоставляя это дёло людямъ молодымъ и незначительнымъ.

Третье лицо, занимавшее почетное мѣсто въ обществѣ, которое болѣе рѣшительнымъ образомъ приняло сторону Екатерины, былъ архіепископъ новгородскій Димитрій Сѣченовъ. Онъ славился своею ученостью и пользовался значительнымъ авторитетомъ въ духовномъ сословіи; а, при помощи духовенства, очень недовольнаго реформами Петра III, ему нетрудно было расположить массу въ пользу переворота. Не забудемъ, что Екатерина старалась придать своему дѣлу православно-народный характеръ, и впослѣдствіи она, при всякомъ удобномъ случаѣ, любила указывать на воцареніе свое, какъ на актъ народной воли, освященной религіозными интересами.

Потомъ, изъ значительныхъ людей той же партін наиболѣе извъстны: князь Барятинскій, родственникъ Дашковой, по мужу; князь Ръпнинъ, племянникъ Панина; генералъ-прокуроръ сената Глѣбовъ и генералъ И. И. Бецкій. Княгиня постаралась также привлечь на свою сторону адъюнкта академін наукъ, Г. Н. Теплова, который,

при удобномъ случав, могъ оказать большую пользу своимъ краснорвчивымъ слогомъ и умвньемъ объясняться на языкв простаго народа. Кромв того, онъ былъ важенъ и по вліянію на своего воспитанника гетмана Разумовскаго.

Мы должны упомянуть еще объ одномъ лицъ, которому иностранные писатели дають очень видное мъсто въ исторіи переворота. Это лицо быль Одарь, родомъ изъ Пьемонта, человъкъ весьма искусный во всякаго рода интригахъ, поклонявшійся притомъ одному только божеству-золоту. Канцлеръ Воронцовъ помъстиль его сначала адвокатомъ въ коммерческой коллегіи; потомъ онъ пріобраль довъріе княгини Дашковой и, по ея рекомендаціи, сдъланъ быль чемъ-то въ роде домашняго секретаря при Екатерине. Княгиня не соглашается съ извъстіями иностранцевъ и ръшительно не признаеть за нимъ роли совътника, или руководителя, а выставляеть его просто своимъ protegé 7). Говорятъ, что онъ придумалъ, между прочимъ, одну мъру предосторожности, оказавшуюся впоследстви очень благоразумною, а именно: за каждымъ изъ главныхъ заговорщиковъ долженъ былъ постоянно следить шиюнъ, который, въ случав какой нибудь нечаянности, напримеръ измены, или ареста, могъ бы тотчасъ предупредить остальныхъ объ опасности. Точно также удачнымъ оказалось следующее распоряжение княгини Дашковой: она поручила камердинеру Екатерины (Шкурину) держать ностоянно наготов дорожный экипажь и почтовыхь лошадей въ Петергофъ. Такимъ образомъ, императрица, въ случат нужды, могла обойтись безъ придворной кареты, которую надобно было бы просить у министра двора (Измайлова), человѣка, всего менѣе расположеннаго въ ея пользу.

Дворъ на лѣто 1762 года переѣхалъ въ Петергофъ; а княгиня Дашкова оставалась въ Петербургѣ и могла теперь дѣйствовать гораздо свободнѣе. Она часто, подъ предлогомъ нездоровья, уѣзжала отсюда на дачу, гдѣ всю энергію своего воображенія употребляла на изобрѣтеніе способа окончательно привести въ исполненіе свой замыселъ. Дача княгини лежала близъ Краснаго Кабачка, въ болотистой мѣстности, покрытой густымъ кустарникомъ. Петръ III велѣлъ раздѣлить эту землю на нѣсколько участковъ и роздалъ ихъ своимъ придворнымъ. Посредствомъ осушенія почвы и тща-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Однако, послѣ переворота, Одаръ удалился на родину, осыпанный благодівніями Екатерины II.

тельной обработки, безплодная земля была скоро превращена богатыми владельцами въ цветущую равнину. Одинъ участокъ, поларенный прежде какому-то голштинскому генералу и покинутый имъ по своей чрезм'врной влажности, предложили княгин'в Дашковой. Опасаясь большихъ издержевъ, она также хотъла отъ него отказаться; но отецъ ея взялси на собственный счетъ построить ломъ. и такимъ образомъ, дело уладилось. Около той поры случилось въ Петербургъ до сотни крестьянъ, принадлежавшихъ князю Дашкову. которымъ въ известное время года позволялось работать на самихъ себя. Изъ любви къ доброму помъщику, крестьяне вызвались поработать четыре дня сряду въ новомъ его владении и потомъ каждый праздникъ по очереди продолжать свой трудъ. Съ ихъ помощью были проръзаны небольшіе каналы и поднята почва для постройки дома со всеми принадлежностями. Екатерина Романовна начинала уже привязываться къ первому поземельному пріобретенію своему. но не давала ему еще никакого названія, рёшившись освятить именемъ того святаго, въ день котораго увънчается успъхомъ ея политическое предпріятіе. Однажды графъ Строгановъ, родственникъ княгини, провожаль ее верхомъ на дачу. Желая показать спутнику какія-то работы, она новела его кратчайшимъ путемъ по мъсту, которое походило издали на зеленый лугъ; но наружность оказалась обманчивою: княгиня по колвно погрузилась въ болото. Жестокая простуда была следствіемъ такой неосторожности. Императрица утъщила больную дружескимъ письмомъ: она шутила надъ ен приключеніемъ и обвиняла во всемъ неловкаго кавалера. Екатерина Романовна написала отвъть въ минуту сильнаго лихорадочнаго принадка; а потому посланіе ея представляло безсвязную смісь прозы и стиховъ на французскомъ и на русскомъ языкахъ. Тутъ были и пламенныя выраженія дружбы и темныя пророчества о булущемъ.

Между тѣмъ, число людей, принимавшихъ участіе въ заговорѣ, ностоянно возрастало. Умы въ столицѣ были сильно встревожены, и мѣсто глухаго броженія заступилъ уже явный ропотъ. Гвардейскіе солдаты и безъ того недовольные предстоявшимъ походомъ въ Данію, волновались слухами о печальной судьбѣ, которая ожидала императрицу и наслѣдника. Посреди такого волненія, ропота и почти явныхъ приготовленій къ перевороту, одинъ только человѣкъ оставался невозмутимо спокойнымъ и упорно отказывался вѣрить всѣмъ предостереженіямъ. Этотъ человѣкъ былъ Петръ ІІІ. Прусскій король, который имѣлъ причины, болѣе, нежели кто другой,

заботиться о сохранени престола своему великодушному сосёду, съ большимъ безнокойствомъ следилъ за положениемъ делъ въ Петербургъ. Онъ ръшился въ самыхъ деликатныхъ формахъ предупредить Петра и дружескимъ письмомъ напомнилъ ему о необходимыхъ мфрахъ предосторожности. Фридрихъ совфтовалъ императору отложить походъ въ Данію хотя до следующаго года и ни въ какомъ случав не оставлять предвловъ имперіи прежде своего коронованія: онъ приводилъ въ примъръ стрелеције мятежи, случившјеся въ отсутствіе Петра І, и вообще очень настойчиво уб'єждаль союзника позаботиться о своей личной безопасности. Письмо это не произвело никакого впечатленія. "Моя слава" — отвечаль Петрь — "требуеть, чтобъ я расквитался съ Датчанами за тв оскорбленія, которыя они нанесли лично мнт и моимъ предкамъ. Перемонія коронованія потребуетъ огромныхъ расходовъ; а эти деньги пусть лучше пойдутъ на войну съ Датчанами. Что же касается до моей личной безопасности, то прошу васъ о томъ не безпокоиться. Солдаты называють меня своимъ отцомъ; они сами говорять, что желають лучше повиноваться мужчинь, чемь женщинь. Я прогуливаюсь одинь пешкомъ по улицамъ Петербурга, и еслибълкто захотълъ причинить мнѣ зло, то давно нашелъ бы случай исполнить свое намъреніе; но я всёмъ дёлаю добро, вполнё полагаюсь на волю Божію и ничего не боюсь". (Какъ ярко обозначилась въ этихъ словахъ добрая, но до крайности самоувъренная и безпечная натура Петра III!). Подобный отвётъ, конечно, не успоконлъ короля: онъ продолжалъ свои предостереженія. Гольцъ и Шверинъ, его повъренные при Нетербургскомъ дворъ, должны были во время дружескихъ бесъдъ съ императоромъ, при всякомъ удобномъ случав наводить разговоръ на угрожавшую опасность. Усилія ихъ были напрасны. "Послушайте", сказалъ имъ наконецъ императоръ: "если вы хотите остаться мопми друзьями, не касайтесь болбе этого ненавистного мнв предмета". Прусскіе министры поневол'в должны были замолчать и оставить дёло на произволъ судьбы. Такимъ образомъ нётъ никакого сомнінія, что успіху екатерининской партін боліве всего содійствоваль самъ императоръ.

Почти всё приготовленія заговорщиковъ были уже окончены; оставалось только условиться во времени и въ способі развязки. На этотъ счеть безпрерывно составлялись разные проекты, но по большей части были отвергаемы, какъ неудобоисполнимые. Главное разногласіе встрічалось при обсужденіи вопроса: произвести ли ріб-

шительный ударъ до отплытія императора въ Данію, пли нослѣ? Дѣло, однако, окончилось скорѣе всякаго ожиданія.

Поручикъ Пассекъ болъе всъхъ другихъ заговорщиковъ отличался буйнымъ, отчаяннымъ характеромъ. Ему-то и суждено было ускорить развизку драмы. 27 іюня н'ясколько неосторожных словь его доведены были до свёдёнія ближайшаго начальника, майора Воейкова. Пассека немедленно арестовали, и курьеръ поскакалъ съ этимъ. извъстіемъ къ императору въ увеселительный замокъ Ораніенбаумъ. Шпіонь, следившій за поручикомь, тотчась даль знать объ его аресть кому слъдуеть. Въ полдень Григорій Орловъ явился съ тъмъ же извъстіемъ къ княгинъ Дашковой, у которой въ то время сидълъ Никита Ивановичъ Панинъ. Последній съ свойственною ему флегмою началь доказывать, что такое происшествіе очень-неважно и что Пассекъ, въронтно, провинился въ какихъ-нибудь пустякахъ. Княгиня, напротивъ, была сильно встревожена. Чтобы прекратить недоумъніе, Орловъ посившилъ въ казармы узнать, арестованъ ли Пассекъ за государственную изміну, или за нарушеніе военной дисциплины; въ первомъ случат онъ объщалъ тотчасъ увъдомить и княгиню и Панина. Екатерина Романовна, подъ предлогомъ утомленія, поспішила удалить отъ себя гостя; но лишь только онъ вышель, какъ она покрылась широкимъ мужскимъ плащомъ, надёла шляпу и пёшкомъ отправилась къ Рославлеву.

Дорогою ей повстръчался всадникъ, скакавшій во весь галопъ. Сердце Дашковой сильно забилось. Она громко произнесла имя Алексъя Орлова, котя до сихъ поръ не видала никого изъ братьевъ Григорія. Всадникъ сдержалъ коня и, узнавъ, кто говоритъ съ нимъ, сказалъ:

- Княгиня, я ѣхалъ увѣдомить васъ, что Пассекъ арестованъ какъ государственный преступникъ. Четверо часовыхъ стоятъ у его дверей и двое у каждаго окна. Братъ мой поѣхалъ извѣстить Панина, и я уже далъ знать объ этомъ Рославлеву.
  - Что Рославлевъ, очень встревоженъ?
- Да, отчасти. Но зачъмъ намъ стоять на улицъ: позвольте проводить васъ домой.
- Нѣтъ, мы здѣсь безопаснѣе, чѣмъ дома, гдѣ будемъ окружены прислугою. Однако, нèчего терять время. Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобъ они отправились въ измайловскій полкъ и каждый на своемъ посту ожидалъ прибытія императрицы. Потомъ вы, пли одинъ изъ вашихъ братьевъ летите, какъ

молнія, въ Петергофъ и умоляйте ся величество отъ моего имени тотчасъ състь въ экипажъ и скакать къ измайловскимъ казармамъ; тамъ будутъ ждать ее друзья, чтобы провозгласить государыней и проводить въ столицу. Время такъ дорого, прибавьте ей, что я даже не могла зайдти домой и написать нъсколько словъ; скажите, что я на улицъ заклинала васъ передать мою просьбу и ускорить ея прибытіе. Можетъ быть, я сама выъду къ вамъ навстръчу.

Орловъ ускакалъ, а Екатерина Романовна воротилась домой. Она была въ такомъ возбужденномъ состояніи, что рѣшительно не могла сколько нибудь спокойно дождаться новыхъ извѣстій. Въ тотъ вечеръ она должна была получить полный мужской костюмъ; но портной, какъ нарочно, замедлилъ, и это обстоятельство увеличило ея нетериѣніе. Чтобъ избѣжать подозрѣнія, или любопытства прислуги, княгиня легла въ постель; но не прошло и часу, какъ раздался спльный стукъ въ наружныя двери. Вскочивъ съ постели, она приказала принять каждаго, кто бы ни явился. Вошелъ незнакомый молодой человѣкъ, который назвалъ себя младшимъ Орловымъ (Владиміръ). Онъ пріѣхалъ спросить, не слишкомъ ли рано посылать за императрицею и нужно ли дѣйствительно тревожить ее посиѣшнымъ пріѣздомъ въ Петербургъ.

Этотъ вопросъ взбъсилъ княгиню. Она не стала удерживать своего негодованія, а, напротивъ, въ самыхъ энергическихъ выраженіяхъ начала упрекать братьевъ Орловыхъ за непсполненіе порученій, данныхъ Алексъю.

— Вы упустили самое драгодъпное время, прибавила она въ заключение. Вмъсто опасения потревожить государыню, вы должны были бы скоръе привезти ее сюда безъ чувствъ, нежели оставлять въ такой опасности. Знаете ли, что она рискуетъ попасть въ тюрьму, а можетъ быть потерять и самую жизнь на эшафотъ вмъстъ съ нами? Скажите вашему брату, чтобъ онъ сію же минуту скакалъ въ Пстергофъ и немедленно привезъ императрицу; а иначе все погибло.

Молодой человъкъ, казалось, былъ очень пораженъ; онъ объщалъ въ точности исполнить поручение и посиъшилъ къ брату.

Когда Орловъ ушелъ, княгинею овладъло самое тревожное настроение духа. Она хотъла бы скакать на петергофскую дорогу; но неакуратность портнаго удерживала ее дома. А, между тъмъ, воображение работало безъ устали: то представлялись ей торжество императрицы и толны ликующаго народа, то въ ея умъ рисовались

другіе, страшные образы, п ей чудилась блѣдная, обезображенная фигура Екатерины. Малѣйшій звукъ болѣзненно отдавался во всемъ ея организмѣ. "Никогда"—говоритъ она—"виродолженіе всей своей жизни я не страдала столько, сколько въ эту ночь". Наконецъ эта несносная ночь прошла, и наступило знаменитое утро 28 іюня.

Екатерина въ послѣднее время уединенно жила въ Петергофѣ и проводила очень безпокойные дни, ожидая развязки задуманнаго предпріятія. Впрочемъ, она регулярно получала извѣстія о положеній дѣлъ и въ лагерѣ союзниковъ и въ лагерѣ непріятелей. Подъ предлогомъ очистить всѣ комнаты дворца для императора, который собирался пріѣхать сюда со всею свитою, императрица поселилась въ отдаленномъ углу петергофскаго сада, въ павпльонѣ, носившемъ названіе Монплезиръ. Такимъ образомъ, избавляясь отъ надзора часовыхъ, она пріобрѣтала болѣе свободы въ образѣ жизни и легко могла направить свой путь, смотря по обстоятельствамъ: или въ Петербургъ, чтобъ тамъ сѣсть на престолъ, или пскать спасенія за границей.

Въ этомъ навильйонъ однажды, рано поутру, Екатерину будятъ следующія слова: "Ваше величество, вставайте: нельзя терять ни одной минуты". Она открываеть глаза и видить передъ собою гвардейца съ атлетическими формами. На вопросы ея Алексей Орловъ отвъчалъ только многозначительною фразою: "Пассекъ арестованъ", и вышель изъ комнаты. Нѣсколько минутъ спустя, онъ воротился: императрица уже успъла кое-какъ одъться. Она съла въ экипажъ, приготовленный по распоряжению княгини Дашковой: рядомъ съ нею помѣстилась вѣрная камерфрау Черековская; назади сталъ камердинеръ Шкуринъ (впоследстви тайный советникъ); Орловъ взялъ въ руки возжи и погналъ лошадей во весь галонъ. На половинъ дороги лошади падають отъ усталости, и путники очутились въ крайнемъ затрудненіп. Сначала ихъ выручаетъ изъ опасности профзжавшая мимо крестьянская телега; а потомъ они увидали карету, быстро приближавшуюся къ нимъ навстръчу. Въ ней сидълъ Григорій Орловъ съ княземъ Баритинскимъ. "Все готово!" кричитъ Орловъ. Баритинскій уступиль свое м'ясто Екатерин'я и въ седьмомъ часу утра она достигла гвардейскихъ казармъ, которыя составляли особый лагерь и служили предмёстьемъ столицё.

Несмотря на торжественное объявленіе, что все готово, только десятка два три рядовыхъ и одинъ барабанщикъ встрѣтили императрицу. Такое ничтожное число нѣсколько смутило ее. Но вотъ за-

били тревогу: пзмайловцы мало-по-малу собпраются и окружають Екатерину. Она обращается къ солдатамъ съ энергическою рачью, прося у нихъ защиты отъ своихъ непріятелей, которые покушаются на жизнь ея собственную п ея сына. Солдаты клянутся умереть за императрицу и бросаются цёловать ен ноги, руки, платье. Въ это время офицеры приводять остальных измайловцевь, является полковой священникъ съ крестомъ, и весь полкъ присягнулъ Екатеринъ Она садится опять въ коляску и вдетъ въ казармы Семеновскаго полка. Вслыть за своимъ премьеръ-майоромъ, графомъ Брюсомъ, семеновцы кричать: "ура!" и пристають къ Екатеринъ. Съ такимъ же энтузіазмомъ примыкають къ ней Преображенскій полкъ и Конная гвардія. Государыня посылаеть отрядь арестовать начальника конныхъ гвардейцевъ, принца Жоржа, и вивств съ твиъ предохранить его отъ оскорбленій. Тригорій Орловъ послів того сийшить къ артиллеристамъ, своимъ товарищамъ по службъ, и уговариваетъ ихъ последовать примеру гвардін; но солдаты хотять прежде узнать митніе своего начальника. Генералъ Вильбуа итсколько минуть колеблется, однако уступаеть торжественно-повелительному тону Екатерины, и артиллерія также переходить на ея сторону. Между тъмъ, на мъсто дъйствія прибывають: гетманъ Разумовскій, Панинъ, князь Волконскій. И. И. Шуваловъ, Строгановъ и другіе вельможи, которые присоединяются къ свитъ императрицы. Окруженная войскомъ и толпами стекавшагося отовсюду народа, она отправляется въ Казанскій Соборъ; здісь встрівчаеть ее архіепископъ новгородскій и высшее духовенство. Пропали благодарственный молебенъ н торжественно провозгласили Екатерину самодержавивишею императринею всея. Россіп, а великаго князя Павла Петровича—насл'я никомъ престола. Изъ собора государыня перешла въ новый Зимній дворець, достроенный Петромъ III, гдв уже собрались для принесенія присяги сенать и синодь. Немедленно приняты были и необходимыя мёры безопасности: подступы къ дворцу защищены артиллеріей, на многихъ пунктахъ разставлены спльные отряды часовыхъ, а сообщение съ Петергофомъ и Ораніенбаумомъ совершенно прекращено. Императрица поспѣшила разослать курьеровъ въ провинціи къ гражданскимъ и военнымъ начальникамъ, а также къ генераламъ войскъ, находившихся въ Пруссіп; дипломатическій корпусь получиль офиціальное увадомленіе о перемана царствующей особы.

Теперь посмотримъ, что въ это время дълала наша героиня. "Я приказала своей горничной подать парадное платье" разсказываетъ. Дашкова "п пофхала въ зимній дворецъ. Трудно описать, какимъ образомъ я пробралась въ него. Дворецъ былъ густо окруженъ солдатами, которые стекались со всёхъ сторонъ, такъ что я принуждена была выйдти изъ кареты и пѣшкомъ протѣсияться сквозь толиу. Но какъ скоро узнали меня нѣкоторые изъ офицеровъ и солдатъ, они тотчасъ подняли на руки и пронесли надъ толпою, которая осыпала меня привѣтствіями и благословеніями. Когда я очутилась въ передней, голова у меня сильно кружилась, волосы были въ безпорядкѣ, платье измято и изорвано; съ этими-то знаками своего тріумфальнаго шествія я поспѣшила къ императрицѣ, и мгновенно мы очутились въ объятіяхъ другъ у друга. "Слава Богу, слава Богу!" вотъ все, что мы могли произнести въ первую минуту.

"Потомъ она разсказала миѣ о своемъ побѣгѣ изъ Петергофа, о своихъ опасеніяхъ и надеждахъ во время пути. Я слушала ее съ сильнымъ біеніемъ сердца и, въ свою очередь, описала несносные часы, проведенные мною, а также мое сожалѣніе о томъ, что не могла быть подлѣ императрицы въ торжественную минуту, когда рѣшалась судьба ен вмѣстѣ съ судьбою цѣлой Россіи. Еще разъ мы обинлись отъ всего сердца, и въ это мгновеніе я испытала такое счастіе, какое едва-ли приходилось испытать кому-либо изъ смертныхъ. Замѣтивъ, что ен величество была украшена екатерининскою лентою и еще не имѣла андреевской, т. е. высшаго государственнаго отличія (хотя женщина и не могла его носить, но, какъ царствующая особа, она становилась гросмейстеромъ этого ордена), я подбѣжала къ Папину, сняла съ него голубую ленту и перевязала ее черезъ плечо императрицы, а красную екатерининскую, по ен желанію, спрятала къ себѣ въ карманъ.

"Послѣ легкаго завтрака, государыня объявила, что лично поведетъ полки въ Петергофъ и пригласила меня сопровождать ее въ этомъ походѣ. Чтобъ явиться передъ войскомъ въ гвардейской формѣ, она взяла мундиръ у капитана Талызина, а я достала себѣ такой же у поручика Пушкина—двухъ молодыхъ офицеровъ нашего роста. Мундиры эти были покроя петровскихъ временъ, и замѣчательно, что едва императрица вошла въ городъ, какъ гвардейцы, будто по командѣ, сбросили новый, иностранный костюмъ п всѣ до единаго явились въ своей старой формѣ. Когда императрица занялась приготовленіями къ пути, я посиѣшила домой переодѣться, а возвратившись, нашла ее засѣдающую посреди сенаторовъ, которые разсуждали о манифестѣ. Тепловъ исполнялъ при этомъ должность секретаря.

"Такъ какъ извъстіе о побъть изъ Петергофа и слъдующихъ затемъ событіяхъ могло уже достигнуть Ораніенбаума, то мнв пришель въ голову вопросъ: что будеть, если Петръ III захочеть быстро двинуться къ Петербургу и усмирить возстание войска? Подъ вліяніемъ этого опасенія, я рішилась немедленно сообщить свои мысли императриць. Часовые офицеры, въроятно, удивленные моею смітлостью, или полагавшіе, что я питью позволеніе (безъ котораго они не могли никого пропускать), отворили миж двери въ комнату совъта. Я подошла въ ея величеству и начала говорить ей на ухо, прося употребить всё возможныя мёры предосторожности со стороны Петра III. Теплову тотчасъ было велено написать указъ и копію съ него, вмъсть съ другими инструкціями, послать двумъ военнымъ отрядамъ, которые должны были занять подступы къ городу по ръкъ, остававшіеся до того времени незащищенными. Между темъ, почтенные сенаторы, не узнавъ женщины въ военномъ мундиръ, съ удивленіемъ смотрёли на вошедшаго незнакомца. Замётивъ это, госудадарыня назвала меня по имени и прибавила, что моей дружбъ и и усердію обязана она въ настоящую минуту указаніемъ на одинъ очень важный пункть, который совершенно упустила пзъ виду. Сенаторы поднялись съ своихъ мъстъ и единодушно мив поклонились. Этотъ знакъ уваженія заставиль меня покраснёть и застыдиться, потому что онъ такъ мало шелъ къ мальчику гвардейцу (такова была тогда моя наружность), который вломился въ святилище совъта и несовсъмъ почтительно шепталъ на ухо ея величеству."

около 9 часовъ вечера Екатерина, осмотрѣвъ полки, небольшую часть отдѣлила для охраненія столицы, а съ остальными выступила въ походъ. Наружность императрицы была именно такая. которая могла производить на массу очень выгодное впечатлѣніе. Представьте себѣ полную, краспвую женщину лѣтъ тридцати съ небольшимъ, въ темнозеленомъ преображенскомъ мундирѣ, съ голубою андреевскою лентою черезъ плечо. Дубовая вѣтка осѣняла ен шляпу, пзъ подъ которой спускались густые локоны каштановыхъ волосъ; она гордо и ловко держалась на своемъ свѣтлосѣромъ конѣ съ тигристою шерстью. Подлѣ нея ѣхали гетманъ Разумовскій, два фельдмаршала И. И. Шуваловъ и графъ Бутурлинъ, генерал-фельдцейхмейстеръ Вильбуа, князь Волконскій—новый начальникъ конной гвардіи, и другіе высшіе чины. Между ними рѣзко отличалась орнгинальная фигура мальчика-гвардейца, который старался не отставать отъ другихъ и также бодро сидѣть на конѣ.

Въ селъ Красный Кабачокъ Екатерина остановилась и дала роздыхъ утомленнымъ войскамъ, которыя впродолжение 12 часовъ были на ногахъ. Сама она также пивла нужду въ поков; еще болъе нуждалась въ немъ княгиня Дашкова, почти незнавшая сна въ последнія две недели. Императрица расположилась съ княгинею въ какомъ-то бъдномъ трактиръ и предложила своей спутниць, не раздываясь, лечь вмысты съ нею на одну кровать. Екатерина Романовна разослала шинель, которою ссудилъ ихъ полковникъ Каръ, и онъ улеглись. Но зоркій глазъ княгини тотчасъ замътплъ маленькую дверь позади изголовья. Она пошла осмотръть, ньть ли какой опасности, и, найдя, что дверь узкимъ, темнымъ коридоромъ сообщалась съ наружнымъ дворомъ, поставила около нея двухъ часовыхъ, приказавъ имъ не трогаться съ мъста безъ ея позволенія. Воротясь въ комнату, Дашкова застала императрицу за какими-то бумагами, и такъ какъ имъ не сналось, то онъ прочитали вмъстъ копію съ приготовленнаго манифеста, а потомъ предались весельмъ мечтамъ о будущемъ и позабыли всякую мысль объ опасности.

Да и напрасно было бы тревожиться подобною мыслію. Со стороны Петергофа и Ораніенбаума не оказалось никакого серьёзнаго противодъйствія.

Послѣднее время Петръ беззаботно проводилъ въ своей маленькой резиденціи. Ораніенбаумъ, расположенный на берегу Финскаго залива, противъ самаго Кронштадта, былъ очень красиво выстроенъ и имѣлъ всѣ принадлежности исиравно вооруженной крѣпости. Тутъ, между прочимъ, обращали на себя вниманіе: двойные валы, уставленные рядами пушекъ, каменныя казармы, театръ, домъ коменданта, цейхгаузъ и въ особенности дворецъ Петра III — зданіе очень изящной архитектуры. Но все это было въ такихъ малыхъ дазмѣрахъ, что городъ совсѣмъ не имѣлъ характера грозной крѣпости и въ сущности служилъ только увеселительнымъ замкомъ. Гарнизонъ его составляли голштинскій отрядъ тысячи въ полторы человѣкъ—потѣшное войско Петра III, и до тысячи русскихъ солдатъ.

Извъстіе объ арестъ Пассека, какъ и слъдовало ожидать, не произвело здъсь никакого внечатлънія. 28 іюня императоръ, сдълавъ обычный разводъ гарипзону, въ 10 часовъ утра отправился въ Петергофъ, гдъ на слъдующій день должно было происходить празднество по случаю его пменинъ. Въ одной каретъ съ Петромъ

сидъла Елизавета Воронцова; за ними слъдовалъ рядъ экипажей, наполненныхъ свитою. Въ числъ кавалеровъ находились: старый фельдмаршалъ Минихъ, канцлеръ Воронцовъ, съ братомъ Романомъ, Александръ Шуваловъ и прусскій посланникъ баронъ Гольцъ. Между дамами первыя мъста занимали: принцесса голштейнбекская Екатерина, супруга канцлера, княгиня Трубецкая, Нарышкина, супруга гетмана Разумовскаго и двъ хорошенькія графини Строганова и Брюсъ (тремъ послёднимъ дамамъ и въ голову не приходило, что мужья ихъ въ то время ужь присягали супругъ императора Петра III). Впереди поъзда скакалъ верхомъ генералъ адъютантъ императора, Гудовичъ.

На половинъ дороги поравнялся съ ними крестьянинъ въ тълегъ. Тщетно кричаль онъ кучеру и форейтору чтобъ они остановились; экппажи пронеслись мимо. Но, спустя нёсколько минуть, Гудовичь остановилъ поездъ и сказалъ что-то на ухо императору. Онъ встрътилъ одного изъ камергеровъ императрицы, который сообщилъ ему, что Екатерины нътъ въ Петергофъ, и никто не знаетъ, гдъ она находится; только одинъ часовой замётиль, что рано поутру, между 4 и 5 часами, изъ саду вышли двъ женщины. Императоръ, съ Гудовичемъ, кратчайшей дорогой посившиль въ Монилезиръ. Онъ тщательно осмотрёль комнату Екатерины; заглядываль подъ кровать, открываль шкафы, ящики и проч. "Не говориль ли явамъ, что эта женщина на все способна?" повторяль Иетръ, обращаясь къ дамамъ, которыя, между тъмъ, къ нему подосивли. Поиски въ саду и въ окрестностяхъ остались также безуспешны. Придворные начинали догадываться; но никто еще не решался высказать своихъ опасеній. Недоум'яніе, впрочемъ, скоро разъяснилось письмомъ, которое подаль Петру незнакомець, од тый въ крестьянское платье. Въ целомъ, большомъ городе нашелся только одинъ человекъ, решившійся извѣстить государя объ опасности. Это быль итальянець Брессанъ, прежній его камердинеръ, награжденный за свою службу одною почетною должностью. Онъ послаль въ Петергофъ самаго растороннаго человъка изъ своей прислуги, приказавъ ему переодъться крестьяниномъ; послъдній уситль выбраться изъ Петербурга въ томъ самый моменть, когда часовые готовились занять свои посты и прекратить сообщеніе съ окрестностями. "Гвардія въ полномъ возстаніи (писалъ Брессанъ). Императрица предводительствуетъ ею. Бьетъ девять часовъ; она отправляется въ церковь Казанской Богоматери. Весь народь, кажется, присталь къздвиженію, и невидно нигді вёрныхъ подданныхъ вашего величества."— "Видите, господа, вёдь я быль правъ!" воскликнуль Петръ, обращаясь къ своей свитъ. Вслёдъ затёмъ прискакалъ одинъ голштинскій офицеръ, спасшійся изъ Петербурга, и подтвердилъ извъстіе Брессана.

Петръ III и свита его были поражены изумленіемъ. Первый нашелся канцлеръ Воронцовъ: онъ попросилъ у императора позволеніе отправиться въ Петербургъ и объщалъ уговорить мятежниковъ. Вмѣстѣ съ нимъ поѣхали князь Трубецкой и А. И. Шуваловъ. Канцлеръ явился къ императрицѣ въ то самое время, когда она собиралась въ походъ, и началъ довольно краснорѣчиво излагать ей послѣдствія, которыя могли произойдти отъ ея слишкомъ смѣлаго предиріятія. "Не я причиною того, что случилось, а воля всего народа" отвѣчала Екатерина, показывая на войско и жителей столицы. Воронцовъ объявилъ себя илѣнникомъ и просилъ поставить караулъ къ дверямъ его дома, что и было исполнено. Трубецкой и Шуваловъ безъ особеннаго принужденія произнесли новую присягу.

Между-тьмъ, Петръ отправиль въ Ораніенбаумъ повельніе гарипзону какъ-можно-скорфе выступить къ нему на помощь и привезти съ собою пушки. Онъ принялся диктовать указы и разсылать курьеровъ во вст стороны, безпрерывно обращаясь за совътами къ своимъ приближеннымъ п не слъдуя изъ нихъ ни одному. Вообще, въ этотъ ръшительный день своей жизпи, Петръ дъйствовалъ какъ человък, совствъ потерявшій голову, тогда какъ положеніе его было далеко не безнадежно и средства для успѣшной борьбы находились подъ руками. Не говоря о войскахъ, расположенныхъ въ Пруссін, и о провинціяхъ государства, неуспѣвшихъ заявить себя въ нользу той или другой стороны, онъ имълъ еще въ своемъ распоряженій значительныя военныя силы. Притомъ, у него быль человъкъ, стопвшій цёлой армін, которому, какъ полководцу, не нашлось бы равнаго соперника въ непріятельскомъ лагерѣ. Мы говоримъ о Минихъ. Послъ двадцатилътняго заточенія, онъ воротился изъ Спбпри такимъ же бодрымъ и неутомимымъ, какъ прежде, и нп въ какую критическую минуту не терялъ ни своей энергіп, ни способности быстро создавать планъ дъйствія и находить средства для его исполненія. До настоящей поры старый фельдмаршаль держался въ сторонъ отъ мелочной, придворной дъятельности; но теперь онъ выступплъ впередъ, и его солдатское сердце сильно забилось при видь опасности. Кто знаеть, можеть быть, въ эту минуту въ честолюбивой душѣ снова мелькнула надежда на первую роль въ имперіи, если удастся спасти императора! Сначала, какъ говорятъ, Минихъ предложилъ императору немедленно стать во главѣ войскъ, расположенныхъ въ Ораніенбаумѣ и другихъ ближнихъ мѣстахъ, и идти въ Петербургъ; а тамъ, безъ сомнѣнія, пристали бы къ нему многіе солдаты, неучаствовавшіе въ заговорѣ и увлеченные только примѣромъ товарищей. Когда такой иланъ былъ найденъ слишкомъ смѣлымъ, фельдмаршалъ началъ доказывать, что, во всякомъ случаѣ, ни Петергофъ, ни его окрестности не могутъ служить твердымъ пунктомъ для обороны, что самое вѣрное спасеніе государя въ Кронштадтѣ, гдѣ находится спльный гарнизонъ и откуда нетрудно будетъ привести въ покорность мятежную столицу.

Этоть совъть вдохнуль мужество и бодрость въ сердца людей, окружавшихъ Петра III, которые уже повъсили голову и замътно пріуныли. Въ Кронштадть тотчась отправлень генераль Ливерсь, съ поручениемъ принять тамъ начальство; онъ вскоръ прислалъ въ Петергофъ адъютанта съ извъстіемъ, что гарнизонъ готовъ умереть за государи и ожидаетъ его съ нетеривніемъ. Между тімь, сюда прибыль голштинскій отрядь. Увидавь подлів себя любимое войско, Петръ воодущевидся, поставиль его въ боевой порядокъ и объявилъ, что постыдно было бы обратиться въ бътство, еще не встрътивъ непріятеля. Государь оставиль пока въ сторонь спасительный совыть Миниха и сталъ осматривать сосёдніе холмы; выбирая мёсто для позицін. Онъ снова началь диктовать указы, разсылать курьеровъ. выслушивать разныя мивнія и, такимъ образомъ, продолжаль терять драгопенное время. Вдругъ приходить известие, что Екатерина, съ 15,000 регулярнаго войска, выступила на петергофскую дорогу. Тогда только императоръ съ своею свитою посившилъ на морской берегъ, гдф ожидали его двф яхты; гребцы дружно принялись за весла, и яхты стали быстро приближаться къ Кронштадту. Но уже было поздно: тамъ произошла перемвна.

Посреди тревожныхъ хлопотъ и своихъ блестящихъ усивховъ въ столицѣ, предводители екатерининской партіп сначала не обратили должнаго вниманія на Кронштадтскую крѣпость и на флотъ. Не ранѣе полудня замѣтили они, какой важный пунктъ упустили изъ виду, и не одно сердце дрогнуло при мысли—что будетъ, если Петръ воспользуется этимъ пунктомъ! Вице-адмиралъ Талызънъ получилъ приказаніе отправиться туда и, если можно, принять тамъ начальство. Талызинъ сѣлъ въ шлюпку и, подъ страхомъ смертной казни,

запретиль гребцамь объявлять, въ какомъ мѣстѣ они отчалили. Комендантъ, безъ позволенія котораго никто не могъ войдти въ крѣпость, самъ встрѣтилъ вице-адмирала и началъ распрашивать его о новостяхъ. Тотъ отвѣчалъ, что ничего не знаетъ, что, находясь въ загородномъ домѣ, онъ услыхалъ о безпокойствахъ въ Петербургѣ и посиѣшилъ къ своему посту, то есть на флотъ. Лишь только комендантъ удалился, Талызинъ собралъ вокругъ себя толиу солдатъ и объявилъ имъ, что Петръ уже не царствуетъ, а потому они только немедленною покорностію императрицѣ могутъ заслужить ея благосклонность и богатыя награды. Солдаты противъ этого ничего не возражаютъ. Вице-адмиралъ идетъ съ ними въ крѣпость и арестуетъ высшихъ офицеровъ; потомъ онъ созываетъ весь гарнизонъ и безъ труда убѣждаетъ его присягнуть Екатеринѣ И. Крѣпость немедленно приняла грозный видъ и приготовилась къ бою.

Около десяти часовъ вечера два маленькія судна подошли къ пристани и бросили якорь.

- Кто пдеть? окликають часовые.
- Императоръ.
- Нѣтъ болѣе императора!

Какъ громомъ поразили всёхъ эти слова. Петръ встаетъ, сбрасываетъ съ себя плащъ.

— Это я, говорить онъ.—Развъ вы меня не узпаёте?

Онъ хочетъ сойдти на берегъ; но караульный офицеръ требуетъ чтобъ яхты тотчасъ илыли назадъ. Петръ въ уныніи опускается на скамью. Тщетно Минихъ и Гудовичъ убѣждаютъ его спрыгнуть вмѣстѣ съ ними на берегъ, увѣряя, что соддаты не посмѣютъ сдѣлать выстрѣлъ. Женщины, между тѣмъ, поднимаютъ плачъ и умоляютъ о пощадѣ; а Талызинъ грозитъ залиомъ, если суда промедлятъ еще хотъ одну минуту. Тогда по командѣ капитана, матросы обрубили якорный канатъ и начали поспѣшно грести отъ берега. Дружное "ура" въ честь Екатерины загремѣло вслѣдъ убѣгающимъ.

Когда яхты вышли за черту пушечнаго выстрѣла, гребцы, не получая никакихъ приказаній, не знали куда направить путь, и остановились въ недоумѣніи. Петръ съ Елизаветою Романовной и ея отцомъ сидѣлъ въ каютѣ, предавансь совершенному упынію. Ночь была тихая, ясная. На палубѣ стоялъ Манихъ и спокойно смотрѣлъ на звѣзды. Повидимому, опъ размышлялъ о непостоянствѣ человѣческой судьбы; а можетъ быть въ этой неугомонной головѣ уже роились новые планы. Его позвали въ каюту.

- Фельдмаршалъ! сказалъ Петръ: я очень жалѣю, что ранѣе не послѣдовалъ вашимъ совѣтамъ. Но вы такъ много испытали перемѣнъ въ своей жизни: скажите, что могу я теперь предпринять?
- Еще не все потеряно, ваше величество! отвъчалъ Минихъ.— Надобно немедля ни минуты, изо всъхъ силъ грести къ Ревелю, състь на военный корабль и плыть въ Пруссію, гдѣ находится русская армія. Тамъ императоръ станетъ во главѣ 80,000 человѣкъ, и я ручаюсь, что въ теченіе шести недѣль Петербургъ и вся Россія будутъ снова у вашихъ ногъ.

Дамы и большая часть кавалеровъ возражали противъ этого, что гребцы не въ силахъ будутъ довезти ихъ до Ревеля.

— Ничего! перебилъ Минихъ.—Когда они устанутъ, мы всъ виъстъ примемся за весла.

Но свита рѣшительно воспротивилась такому предложенію. Дамы въ особенности убѣждали государя воротиться назадъ и старались возбудить въ немъ надежду на примиреніе съ Екатериною. Петръ уступилъ.

Въ 4 часа утра 29 іюня онъ вышель на берегь въ Ораніенбаумъ. вельть свести караулы, принять пушки съ лафетовъ и солдатамъ сложить съ себя оружіе, чтобы безполезнымъ сопротивленіемъ не раздражать непріятелей. Нъсколько минуть спустя, Петръ схватился за мысль о бъгствъ и приказалъ съдлать лошадей, но опять уступиль слезамъ Воронцовой и отмениль приказание. Тогда онъ написалъ первое письмо къ Екатеринъ и отправилъ его съ княземъ Голицынымъ. Близъ Сергіевскаго Монастыря посоль встрѣтилъ императрицу, которан уже оставила свой ночлегь и снова выступила въ походь. Супругъ предлагалъ полное примпреніе. Екатерина отвъчала, что уже слишкомъ поздно, и продолжала путь. Императоръ послаль второе письмо съ Измайловымъ и требовалъ свободнаго пропуска въ Голштинію. Коварный министръ двора, воротясь назадъ, сталь уговаривать Петра, чтобъ онъ положился на великодушіе своей супруги. Безстрашный Минихъ далъ последній советь императору: побъдить, или насть сражаясь во главъ своихъ върныхъ голштинцевъ. Старикъ клядся, что только по его трупу враги достигнутъ до особы государя. Но тотъ оставался глухъ къ подобнымъ совътамъ и подписалъ присланный ему актъ отреченія.

Печальную исторію Петра III мы доскажемъ въ нѣсколькихъ словахъ. Измайловъ арестовалъ его именемъ императрицы, посадилъ въ карету, вмѣстѣ съ Гудовичемъ и Елизаветой Воронцовой, и отвезъ

въ Петергофъ, куда уже прибыла Екатерина. Здѣсь плѣнниковъ разлучили. Гудовичъ одинъ только до конца не измѣнялъ своей присягѣ и вообще велъ себя съ большимъ достоинствомъ. Петра въ тотъ же день отправили въ замокъ Роишу, подъ прикрытіемъ военнаго отряда, которымъ начальствовали Алексѣй Орловъ, Пассекъ, князь Өедоръ Барятинскій и Баскаковъ. Здѣсь, нѣсколько дней спустя, онъ скончался.

Говорять, когда Минихъ представился императрицѣ, "Фельдмаршалъ! затътила она ему: "вы хотъли поднять на меня оружіе."

— Могъ ли я поступить иначе и сдёлать менёе для государя, которому обязанъ своею свободою? отвёчалъ Минихъ.—Но съ этой минуты мой долгъ сражаться за ваше величество, и вы найдете во мнё ту же самую преданность.

Пока Екатерина отдыхала въ Петергофъ и ръшала разные государственные вопросы, княгиня Дашкова ни на минуту не оставалась спокойною. Умъ и чувства ен были въ самомъ возбужденномъ состоянии; она такъ увлеклась своею политическою ролью, что совсъмъ нозабыла объ усталости, во все вмъшивалась, суетилась то въ одномъ, то въ другомъ углу дворца, хлопотала около илънниковъ, раздавала приказания гвардейцамъ, содержавшимъ караулъ, и пр. Но тутъ же, въ Петергофскомъ дворцъ пришлось ей выдержать первые удары своему самолюбію и своимъ, безъ сомнѣнія, очень далеко простиравшимся надеждамъ.

До сихъ поръ какъ мы видѣли, Княгиня Дашкова имѣла полное право считать себя душою и главнымъ двигателемъ переворота, правою рукою императрицы; по крайней мѣрѣ, ее поддерживали въ этомъ убѣжденіи. Теперь, когда переворотъ совершился, не представлялось никакой надобности скрывать настоящія отношенія. Мало того: въроятно, поспѣшили умѣрить ея излишнюю пылкость и дали ей понять, чтобъ она не принимала на себя слишкомъ повелительнаго тона.

Погруженная въ свои хлопоты, Екатерина Романовна съ озабоченнымъ лицомъ шла отъ голштинской принцессы на половину императрицы; вдругъ, къ великому своему удивленію, она замѣтила Григорія Орлова, въ одной изъ внутреннихъ комнатъ дворца, на диванѣ,

въ самой покойной позъ. Орловъ извинился тъмъ, что ушибъ себъ ногу, и. оставаясь въ томъ же положеніи, продолжаль распечатывать какой то большой пакетъ. Княгиня часто видала подобные пакеты у своего дяди: въ нихъ обыкновенно заключались важныя государственныя бумаги.

- Что это вы дълаете? спросила она съ изумлениемъ.
- Да вотъ императрица приказала миѣ распечатать, отозвался Орловъ спокойнымъ тономъ.
- Не можеть быть. Такого пакета нельзя раскрывать безъ офиціальнаго порученія; а на подобное порученіе ни вы, ни я не пийемъ права.

Въ эту минуту разговоръ былъ прерванъ докладомъ, что солдаты, томимые жаждою, вломились въ погреба и киверами пьютъ венгерское, принимая его за медъ. Княгиня побъжала возстановлять порядокъ, и убъжденія ея такъ сильно подъйствовали, что гвардейцы, выливъ вино на землю, отправились утолять жажду къ ближнему ручью. Екатерина Романовна отдала имъ всъ деньги, бывшія при ней, и объщала, что въ столицъ откроютъ для нихъ всъ питейные дома. Это объщаніе солдаты приняли съ восторгомъ и весело разошлись по своимъ мъстамъ.

Между тѣмъ, къ дивану, на которомъ лежалъ Орловъ, придвинули столъ, накрытый на три прибора. Вошла императрица и пригласила княгиню занять мѣсто подлѣ себя. Та не могла скрыть своего волненія.

- \_ Что съ вами? спросила императрица.
- Ничего. Я сильно утомилась отъ безсонныхъ ночей, продолжавшихся цёлыя двъ недъли.

Желая завязать общій разговоръ и вызвать Дашкову на любезность, Екатерина сообщила ей, что Орловъ намѣренъ оставить службу.

- Не правда ли, прибавила она: въдь это могло бы показаться неблагодарностью съ моей стороны, если бы я позволила ему выйдти въ отставку?
- Ваше величество имъете столько средствъ награждать заслуги, отвъчала Дашкова,—что, по моему мнънію, нътъ никакой нужды препятствовать этому намъренію.

Туть только въ первый разъ княгиня убѣдилась въ справедливости своего подозрѣнія, которое съ нѣкоторыхъ поръ тяготило ея душу и возбуждало въ ней спльную ревность. Она съ ужа-

сомъ увидѣла, что имѣетъ соперника, далеко превосходившаго ее своею приближенностью и своимъ вліяніемъ. Съ той минуты быстро начали разлетаться завѣтныя мечты о неразрывной дружбѣ и безграничной довѣренности, уступая мѣсто другимъ, менѣе благороднымъ чувствамъ.

Послѣ обѣда императрица съ своею свитою отправилась назадъ въ Петербургъ. Дорогою она сошла съ коня и сѣла въ карету, пригласивъ съ собою Дашкову, графа Разумовскаго и князя Волконскаго. Здѣсь между прочимъ, произошелъ слѣдующій трогательный разговоръ:

- Чёмъ я могу отблагодарить васъ за ваши услуги? самымъ дружескимъ тономъ спросила императрица Екатерину Романовну.
- Чтобъ сдѣлать меня счастливѣйшей изъ смертныхъ, отвѣчала княгиня:—нужно немного: будьте матерью отечеству и позвольте мнѣ остаться вашимъ другомъ.
- Все это составляетъ мой долгъ; но мнѣ бы хотѣлось нѣсколько облегчить себя отъ бремени той признательности, которую я къ вамъ чувствую.
- Я думаю, что услуги, оказанныя другомъ, не могутъ никогда сдълаться бременемъ.
- Хорошо, хорошо! сказала императрица, улыбансь и обнимая княгиню. Вы можете ворчать на меня, сколько угодно; но я все таки не отстану и сію же минуту хочу знать, что могу сдёлать для вашего удовольствія.
- Въ такомъ случав, ваше величество, благоволите воскресить моего дядю, хотя онъ живъ и здоровъ.
  - Что значить эта загадка?

Екатерина Романовна смѣщалась и попросила обратиться къ князю Волконскому за объясненіемъ.

— Вёроятно, сказалъ Волконскій: —княгиня разумёсть дядю своего мужа, генерала Леонтьева, съ отличіемъ служившаго въ прусской войнъ. Онъ потерялъ значительную часть имёнія по интригамъ жены, которая по законамъ не имёсть на эту часть никакого права.

Императрица всиомнила, что офицеры, отличившіеся въ войн'є противъ Фридриха II, находились въ особенной немилости у ен супруга, и об'єщала поправить несправедливость.

— Его воскресеніе, замѣтила она:—должно быть предметомъ перваго указа, который и подпишу. — Я буду чрезвычайно благодарна вашему величеству, отвъчала Екатерина Романовна:—потому что генералъ Леонтьевъ единственный братъ и задушевный другъ княгини Дашковой, моей свекрови.

Вступленіе Екатерины II въ столицу совершилось съ необыкновеннымъ торжествомъ. Улицы и окна домовъ были наполнены народомъ. Громкіе клики толиы, военная музыка и звонъ колоколовъ—все это сливалось въ одинъ веселый гулъ; а въ глубинѣ ярко освъщенныхъ храмовъ виднѣлись групиы священнослужителей въ полномъ облаченіи, которые иѣли благодарственные молебны. Княгиня, красовавшаяся на конѣ подлѣ своей возлюбленной императрицы, готова была плакать отъ умиленія; считая себя главною виновницею торжества, она, по собственному признанію, восхищалась въ особенности тою мыслію, что переворотъ до сихъ поръ не былъ запятнанъ ни одною каплею крови.

У подъйзда Литняго дворца Дашкова разсталась на время съ пмператрицею и сившила увидеться съ родными. Прежде всего она навъстила дядю канцлера. Михаилъ Иларіоновичъ оставался, повидимому, совершенно спокоенъ насчетъ своей судьбы и даже прочелъ племянницѣ цѣлую лекцію о непостоянномъ счастіп людей. приближенныхъ къ царской особъ. Отъ него Екатерина Романовна повхала къ отцу и съ удивленіемъ нашла въ его домв карауль изъ цълой сотни солдать; туть же сидъла подъ арестомъ и ея сестра Елизавета. У всёхъ дверей стояли часовые. Обстоятельство это сильно раздосадовало княгиню. Она не выдержала и осыпала упреками на французскомъ языкъ начальника готряда. Каковинскаго, какъ будто офицеръ поступплъ въ этомъ случав по собственному усмотренію. Княгиня заметила ему, что онъ не поняжь приказаній государыни, которая отрядила его сюда затимъ, чтобъ быть полезнымъ графу Роману и охранять его отъ пьяныхъ гвардейскихъ солдать, а не содержать подъ стражею, какъ измѣнника. Потомъ она вельла немедленно отпустить половину караула во дворецъ и не преминула внушить часовымъ, что нхъ напрасно мучили всёхъ въ дом'в графа, тогда какъ здесь было бы очень достаточно десяти или двинадцати человикъ.

Отецъ, по словамъ княгини, принялъ ее безъ всякаго неудовольствія и жаловался только, съ одной стороны, на тѣсное заключеніе, а съ другой—на то, что Елизавета находится съ нимъ подъ одною кровлею. Дашкова старалась успокопть его сколько могла. По дру-

гому извѣстію \*), напротивъ, графъ Романъ былъ сильно вооруженъ противъ дочери за участіе въ переворотѣ и не хотѣлъ ея видѣть впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. Что жь касается сестры, то она встрѣтила княгиню горькими слезами и жалобами на свое бѣдственное положеніе. Та, по возможности, утѣшала илѣнницу и дала слово псиросить для нея полное прощеніе.

Отсюда Екатерина Романовна завхала домой, расцаловала свою крошку Анастасію и, не усивъв еще перемвнить военнаго костюма, опять посившила во дворецъ. Здвсь ожидала ее новая непріятность. Входя въ комнату императрицы, она встрвтила Григорія Орлова и Каковинскаго, выходившихъ изъ комнаты. Екатерина приняла ее съ нахмуреннымъ лицомъ и сдвлала строгое замвчаніе за то, что она говорила съ офицеромъ по французски въ присутствіи солдатъ и, вопреки правиламъ военной дисциплины, хотвла отослать часовыхъ.

Княгиня вспыхнула.

— Нѣсколько часовъ прошло съ той минуты, какъ ваше величество взошли на престолъ, отвѣчала она глубоко огорченнымъ тономъ:—и въ этотъ короткій промежутокъ времени солдаты показали мнѣ такое довѣріе, что я не могла оскорбить ихъ, на какомъ бы языкѣ ни говорила.

Она вынула изъ кармана екатерининскую ленту и подала ее императрицъ.

- Потише, не горячитесь! возразила Екатерина.—Во всякомъ случай, вы должны согласиться, что не имёли права снимать караула съ его поста.
- Правда; но неужели и должна была позволить Каковинскому дълать только то, что ему угодно, и оставлять безъ защиты дворець вашего величества?
- Хорошо, хорошо! Замѣчаніе мое относится къ вашей опрометчивости; а вотъ это за ваши услуги, добавила императрица, перебрасывая черезъ плечо княгини екатерининскую ленту.

Вийсто того, чтобъ принять на колиняхь высокій знакъ отличія, Дашкова продолжала печальнымъ голосомъ:

— Простите, ваше величество; но, миѣ кажетси, уже настало время, когда истина должна удалиться изъ вашего присутствія. Позвольте миѣ просить васъ, чтобъ вы взяли назадъ этотъ орденъ:

<sup>\*)</sup> Дидро: "Портретъ княгини Дашковой".

какъ украшеніе, въ моихъ глазахъ онъ не пмѣетъ большой цѣны; а какъ награда, онъ нейдетъ къ тѣмъ людямъ, которые считаютъ своп услуги непродажными.

— По крайней мёрё, дружба пмёсть свои права, и неужели вънастоящую минуту вы откажете мнё въ удовольстви ими воспользоваться? говорила императрица, нёжно обнимая княгиню.

Последняя, вмёсто отвёта, съ энтузіазмомъ поцаловала обнимавшую ее руку. Извёстна необыкновенная способность Екатерины II привлекать къ себё людей пріятностью обращенія. Ей стопло, напримёръ, сказать нёсколько ласковыхъ словъ, и оскорбленный другъ снова очутился у ея ногъ и снова въ восторге отъ своей государыни! Екатерина очень кстати объявила при этомъ случав, что отправленъ уже курьеръ за княземъ Дашковымъ и что ему, вмёстё съ супругою, будутъ приготовлены комнаты во дворце. Девятнадцать лётъ также берутъ свое: княгиню, напримёръ, довольно много занимала въ эти минуты ея собственная наружность: "Я стояла передъ ней (говоритъ она) въ военномъ мундире, съ красной лентой черезъ члечо и со шпорой на одномъ сапоге, имём видъ пятнадцатилётняго мальчика".

Спустя нѣсколько дней розданы были высочашія награды тѣмъ, которые способствовали возведенію на престоль Екатерины II. Панинь получиль графскій титуль съ пенсіономъ въ 5,000 рублей; князю Волконскому и графу Разумовскому назначенъ такой же пенсіонь; братья Орловы награждены графскимъ титуломъ, а Григорій Григорьевичъ, кромѣ того, произведенъ въ генералъ-лейтенанты и пожалованъ кавалеромъ ордена Александра Невскаго. Гвардейскіе офицеры и другія лица, принимавшія наиболѣе дѣятельное участіє въ переворотѣ, получили по 600 крестьянъ; желающимъ изъ нихъ, вмѣсто крестьянъ, выдавали 2,400 рублей. Остальнымъ, менѣе важнымъ участникамъ назначено въ подарокъ по 2,000 рублей.

Княгиня, по ея словамъ, очень удивилась, встрътивъ свое имя въ спискъ лицъ, награжденныхъ крестьянами, и сначала хотъла отказаться отъ всякаго подарка; но потомъ, чтобъ не подать повода къ силетнямъ и не оскорбить государыни, она составила счетъ всъмъ долгамъ своего мужа и, такъ какъ сумма ихъ почти равнялась 24,000 рублямъ, перевела на его кредиторовъ право получить эти деньги изъ собственной казны ся величества.

Отчего именно происходило ея удивленіе, Дашкова не объясняетъ. Выла ли она оскорблена матеріальнымъ вознагражденіемъ за услуги, которыя требовали одной только дружеской признательности, или вознагражденіе показалось ей слишкомъ незначительнымъ въ сравненіи съ услугами? Второе предиоложеніе гораздо въроятите перваго. Княгиня, кажется, оскорбилась, увидъвъ себя отнесенною къ разряду только второстепенныхъ заговорщиковъ, тогда какъ она мечтала объ исключительномъ положеніи, о какой-нибудь необыкновенной наградѣ, которая должна была удивить и современниковъ, и потомство. Есть извъстіе, и очень въроятное, что она желала нолучить чинъ полковника гвардіи и постоянное мъсто въ засѣданіяхъ высшаго государственнаго совъта. Но, каковы бы ни были ея желанія, очевидно, они не исполнились; надобно было разстаться съ мечтами и довольствоваться тѣмъ, что посылала судьба \*).

По поводу упомянутыхъ наградъ княгиня разсказываетъ одинъ довольно забавный анекдотъ, который бросаетъ тѣнь на И. И. Бецкаго, знаменитаго своими заслугами на поприщѣ воспитанія... прибавимъ: если только этотъ анекдотъ не представляетъ дѣла въ пскаженномъ видѣ.

"На четвертый день послѣ переворота, Бецкій попросиль у Екатерины аудієнцію. Я была одна подлѣ императрицы, когда онъ вошель въ комнату и, къ величайшему удивленію нашему, ставъ на колѣни, умоляль ее признаться, чьему вліянію приписываеть она свое восшествіе на престолъ.

- Всемогущему Богу и желанію моего народа, отвѣчала императрица.
- Въ такомъ случав, сказалъ онъ, съ видомъ отчаннія: я не смвю болве носить этотъ знакъ отличія—и хотвлъ снять съ себя

<sup>\*)</sup> Нѣкоторме иностранные источники цитують письмо Екатерины II (адресованное, какъ полагають, на имя Понятовскаго), въ которомь она, изображая вкратцѣ исторію переворота, не признаєть за кпягиней Дашковой викакой значвтельной роли въ этомъ событіи и выставляєть ее женщиной чрезвычайно экзальтированной и своенравной. Подлинность письма не доказана; но оно довольно правдоподобно и можеть до нѣкоторой степени дать понятіе объ истинныхъ чувствахъ императрицы къ бывшему ея другу. Екатерина, повидимому, досадуеть на то, что въ Европѣ заговорили о Дашковой, какъ о женщинѣ, которой она обязана престоломъ. Въ инсьмѣ вся честь переворота привисана братьямъ Орловымъ. Мнѣніе это ей отчасти удалось распространить. Такъ, напримѣръ, Фридрихъ II, разговаривая однажды съ графомъ Сегюромъ, между прочимъ, сказалъ: "Les Orlofi ont tout fait; la princesse d'Aschkoff n'a été la que la mouche vaniteuse du coche. Rulhière s'est trompé". Mém. par le c. de Ségur.

александровскую ленту. Но государыня удержала его и спросила, чего онъ желаетъ.—Я несчастнъйшее созданіе въ міръ, продолжаль Бецкій:—если ваше величество не признаете во мнъ единственнаго человъка, которому обязаны своею короною. Не и ли склонилъ гвардію? не и ли сыпалъ деньгами въ народъ?

Мы объ подумали, что онъ сошелъ съ ума, и начали уже безпоконться, какъ вдругъ императрица съ обыкновенной своей ловкостью дала этому приключенію комическій обороть и въ то же время удовлетворила тщеславію генерала.

— Я вполнъ признаю ваши огромныя заслуги, сказала она торжественнымъ тономъ: — и такъ какъ я обязана вамъ моею короною, то кому же другому могу поручить приготовление ея ко дню коронация? Возлагаю это дъло на васъ и отдаю вамъ подъ надзоръ всъхъ ювелировъ моего государства.

"Вецкій вскочиль въ восторгь, разсыпался въ благодарностяхъ и посившиль изъ комнаты, въроятно, сгарая нетеривніемъ объявить всти о наградь, соответственной его заслугамъ. Излишне прибавлять, что мы отъ души смъялись этому приключенію, которое въ одно время характеризуетъ и геніальную находчивость Екатерины, и крайнюю глупость Бецкаго".

Предоставляемъ судить читателямъ, до какой степени было трогательно свиданіе молодыхъ супруговъ. Императрица немедленно назначила князя Дашкова командиромъ лейбъ-гвардейскаго кирасирскаго полка, въ которомъ она сама числилась полковникомъ. До сихъ поръ этотъ полкъ имѣлъ почти исключительно нѣмецкихъ офицеровъ, и потому назначеніе русскаго командира произвело пріятное впечатлѣніе на солдатъ. Своею щедростью и обходительностью князь вскорѣ пріобрѣлъ любовь подчиненныхъ и поставилъ полкъ на такую ногу, что онъ считался самымъ отборнымъ и щеголеватымъ въ цѣлой армін.

Супруги не замедлили перебраться во дворець и зажили здѣсь очень весело, хотя и не всегда спокойно. Они каждый день обѣдали съ императрицею, а ужинали въ собственныхъ комнатахъ, приглашая обыкновенно на вечеръ человѣкъ десять, или двѣнадцать своихъ знакомыхъ. Если княгиня не могла въ то время похвалиться искреннею дружбою императрицы, то, по крайней мѣрѣ, по словамъ ея, бывали минуты, когда государыня, оставивъ въ сторонѣ всякій этикетъ, предавалась въ обществѣ молодыхъ супруговъ самой задушевной веселости; она нерѣдко шалила съ ними, какъ избалованное

дити. Напримъръ, княгиня, существо восторженное и нервное, очень любила музыку; Екатерина же, напротивъ, была къ ней совершенно равнодушна. Несмотря на то, она охотно слушала ивніе княгини, а иногда, тайкомъ подавъ знакъ князю Дашкову, пресерьёзно затягивала вмъстъ съ нимъ дуэтъ. Такимъ образомъ, вдвоемъ, не зная ни одной ноты, иъвцы сочиняли ужасный концертъ, который назывался у нихъ "небесною музыкою" и оканчивался обыкновенно самыми раздирательными воплями и уморительными гримасами.

Изъ числа придворныхъ ветерановъ болѣе всѣхъ обращали на себя вниманіе Дашковой: вопервыхъ, умный, но лукавый старикъ Бестужевъ-Рюминъ, возвращенный изъ ссылки Екатериною и осыпанный ея милостями; потомъ Лестокъ, нѣкогда лейбъ-медикъ Елизаветы Петровны, и въ особенности фельдмаршалъ Минихъ. Рыцарски утонченная вѣжливость и любезность фельдмаршала рѣзко отличали его отъ толны молодыхъ придворныхъ кавалеровъ, которые были подняты вверхъ послѣднимъ поворотомъ колеса большею частію съ довольно невысокихъ ступеней общества и далеко не могли похвалиться отличнымъ образованіемъ, пли изяществомъ своихъ манеръ. Княгиня часто пользовалась бесѣдою Миниха и любила слушать его разсказы о прошлыхъ временахъ.

Съ другой стороны, главными врагами Дашковой, которые отравляли ен существованіе, становясь между ею и императрицею, были братья Орловы. Въ обществъ Григорія княгиня еще сохраняла внѣшнія приличія; но Алексъя она не могла равнодушно видъть. И надобно отдать ему справедливость: несмотря на свою обычную смѣлость и безцеремонность въ обращеніи, онъ останавливался передъ этою энергическою женщиной и впродолженіе цѣлыхъ 20 лѣтъ не рѣшился сказать ей ни одного слова. Кліенты Орловыхъ, разумѣется, при всякомъ удобномъ случаѣ, давали княгинѣ чувствовать все превосходство надъ нею ея соперника.

Впрочемъ, не отъ однихъ враговъ приходилось Дашковымъ терпъть горе: и самые друзья, въ выборъ которыхъ князь былъ довольно неразборчивъ, причиняли имъ иногда большія непріятности. Княгиня разсказываетъ по этому поводу слъдующій случай:

"Между примърами неблагодарности, глубоко огорчившими насъ, замъчателенъ поступокъ одного молодаго офицера, именно Михапла Пушкина. Я разскажу его вполнъ, потому что онъ навлекъ на меня неудовольствие императрицы.

"Отецъ этого молодаго человѣка былъ какимъ-то чиновникомъ,

потерявшимъ мъсто за дурное поведеніе; самъ онъ служилъ поручикомъ въ одномъ полку съ княземъ Дашковымъ, который часто помогаль ему деньгами. Молодёжь любила Пушкина за его остроуміе и веселый характеръ. Князь, по товариществу, безъ дальнихъ разсужденій, допустиль его въ число своихъ друзей. Передъ самой нашей свадьбой, по просьбъ князя, я выручила Пушкина изъ непріятной и очень неловкой исторіи съ г. Тейбнеромъ, первымъ французскимъ банкиромъ въ Петербургъ: вмъсто того, чтобъ заплатить последнему долгь, молодой человекь велель его вытолкать изъ своего дома. Гейбнеръ, разумъется, подалъ жалобу на такое грубое оскорбленіе, и французскій посланникъ, маркизъ Лопиталь. горичо его поддерживаль. Такъ какъ мив часто случалось видъть маркиза въ домѣ моего дяди, то я убъдила его способствовать окончанію процеса и написать письмо къ князю Меньшикову, начальнику Пушкина, о томъ, что дело съ банкиромъ уладилось мирнымъ образомъ.

"Съ того времени карьера этого офицера сдѣлалась предметомъ нашихъ заботъ. Однажды, въ царствованіе Петра III, императрица разсуждала со мною о предложеніи Панина, который совѣтовалъ ей номѣстить подлѣ великаго князя въ качествѣ товарищей нѣсколько молодыхъ людей, особенно знающихъ иностранные языки и иностранную литературу. Я тотчасъ отрекомендовала ея величеству Михаила Пушкина, какъ юношу, вполнѣ удовлетворявшаго такому назначенію. Но, спустя иѣсколько недѣль, онъ попалъ въ другую, очень скандальную исторію, и, хотя я лично не была расположена къ молодому человѣку, однакожь, по просьбѣ мужа, возбудила къ нему участіе пмператрицы и тѣмъ спасла его отъ бѣды.

"Незадолго до восшествія на престолъ Екатерины, я была у нея разъ вечеромъ въ Петергофъ. Панинъ также пришелъ къ ней, и съ великимъ княземъ. Во время разговора онъ коснулся чрезвычайной застънчивости и даже дикости своего интомца, что приписывалъ отчужденію великаго князя отъ общества сверстниковъ. При этомъ случат онъ опять напоминалъ о своемъ предложеніи выбрать ему товарищей и въ числъ другихъ назвалъ Михаила Пушкина, о которомъ просилъ его князь Дашковъ передъ своимъ отътальномъ. Услыхавъ имя этого офицера, императрица тотчасъ обратила вниманіе на его репутацію. "Хотя обвиненіе противъ Пушкина въ послъднемъ его поступкъ, можетъ быть, и неосновательно" замѣтила она "но дѣло получило такую гласность, что уже по одному малъй-

шему подозрѣнію въ участіп онъ не можетъ быть допущенъ къ моему сыну." Соглашансь съ мнѣніемъ Екатерины, я напомнила, однако, что мы рекомендовали его прежде непріятнаго происшествія, и просила ее подумать о томъ, что жестоко было бы единственно по одному подозрѣнію отнять у молодаго человѣка возможность съ пользою употребить свои таланты.

"Таковы были наши одолженія Пушкину, и воть какимъ образомъ онъ отплатиль за нихъ:

"Когда Екатерина была уже на престолъ и мы жили во дворцъ, однажды вечеромъ пришелъ къ намъ Пушкинъ и казался очень печальнымъ. Я стала съ участіемъ его распрашивать. Онъ отвѣчаль, что дела его пдуть все хуже и хуже и что, несмотря на мое объщание, онъ потеряль всякую надежду получить мъсто при великомъ князъ. Я старалась разсъять его черныя думы, совътовала не впадать въ уныніе и опять объщала употребить съ своей стороны вст усилія, чтобъ смягчить императрицу. Но что жь пзъ этого вышло? Едва онъ меня оставиль, какъ встретиль Зиновьева. Съ твиъ же печальнымъ видомъ Пушкинъ разсказалъ ему о своемъ несчастін, которое будто-бы сейчась только отъ меня узналь, и горько жаловался на то, что его несправедливо замешали въ упомянутый скандалъ. Зиновьевъ вызвался отрекомендовать его Григорію Орлову, съ которымъ находился въ очень интимныхъ отношеніяхъ. Предложение было охотно принято, и Пушкинъ попалъ подъ покровительство фаворита. Орловъ замътилъ въ немъ человъка, способнаго перейдти совершенно на его сторону и клеветать на меня: поэтому взялся самъ доставить ему мфсто при великомъ князф, желая показать, какъ мало вниманія обращаеть императрица на мое ходатайство.

"Въ тотъ же вечеръ, къ великому нашему удивленію, князь Дашковъ получиль письмо отъ Пушкина. Молодой человѣкъ извѣщалъ о томъ, что Зиновьевъ представилъ его Орлову и что у послѣдняго происходилъ разговоръ, котораго онъ хорошо не помнитъ, но который можетъ имѣть вредныя для меня послѣдствія. Чувствуя себя виновнымъ и желая оправдаться, онъ объявлялъ, что готовъ письменно подтвердить свои объясненія на слѣдующее утро. Я презирала подобныя мелочи и совѣтовала не обращать на нихъ вниманія; но мужъ мой считалъ себя не вправѣ отнять у своего пріятеля средства къ оправданію.

"На другой день я, по обыкновенію, явилась къ императрицѣ. Разговоръ коснулся Пушкина. — Съ какою цёлью, спросила она:—хотёли вы разрушить довёріе ко мий моего подданнаго и распускать слухъ, будто бы и потеряла объ немъ доброе мийніе? И за что бы и сдёлала несчастнымъ этого молодаго человёка?

"Изумленная подобнымъ обвиненіемъ и возмущенная неблагодарностью Пушкина, я съ трудомъ удержала свое негодованіе и ограничилась только слідующимъ возраженіемъ: такъ какъ ен величеству очень хорошо было извістно мое стараніе помочь молодому человіку, то я предоставляю ей самой судить о его низости, и рішительно не понимаю, какимъ образомъ слово утішенія можетъ быть обращено въ дурную сторону. Я не только не старалась похитить у нея довірія подданнаго, но напротивъ, убіждала Пушкина надіяться, что если онъ не получитъ місто при великомъ князів, то, по милости царской, найдетъ себі другое, на которомъ будетъ въ состояніи въ честью употребить свои способности.

"Тёмъ разговоръ нашъ кончился. Думаю, что мое объяснение удовлетворило императрицу; однако, я глубоко была огорчена такимъ поспѣшнымъ и незаслуженнымъ выговоромъ.

"Послъ того, когда я увидъла своего мужа, онъ мнъ сказалъ:

- Твое митніе относительно этого бездільника Пушкина оказалось боліве основательно, чімь мое. Я посылаль къ нему камердинера; но онъ отказался написать обіщанное оправданіе, разумітется, избітая опасности расписаться въ собственной лжи.
- Намъ остается одно, отвѣчала я:—забыть этого коварнаго человѣка, который никогда не былъ достопнъ твоей дружбы.

"Дальнъйшее поведеніе Пушкина оправдало мон слова и обнаружило все неблагородство его характера. Опредъленный по милости Орлова начальникомъ мануфактуръ-коллегіи, онъ сталъ поддълывать банковые билеты, за что былъ сосланъ въ Сибирь, гдѣ и окончилъ свою жизнь".

Такимъ образомъ, лишь только цѣль заговорщиковъ была достигнута и общій интересъ, общая опасность уже не связывали ихъ въ тѣсный кружокъ, отношенія Дашковой къ Екатеринѣ все болѣе и болѣе теряли дружескій, интимный характеръ. Княгиня главнымъ виновникомъ охлажденія старается выставитъ Григорія Григорьевича Орлова. Но такое обвиненіе справедливо только отчасти: вмѣшательство третьяго лица въ этомъ случаѣ послужило скорѣе поводомъ; а причины лежали гораздо глубже: онѣ заключались въ самомъ характерѣ двухъ бывшихъ друзей. Мы говорили о томъ, что

полнаго сближенія не было и прежде; тѣмъ менѣе могло оно существовать теперь, когда не представлялось никакой нужды въ княгинѣ и когда свободно могли выступить наружу всѣ неровности обоихъ характеровъ. Натура Екатерины, гордан, тонко-расчетливан, стремившаяся къ безусловному подчиненію всего окружающаго, не могла долго териѣть подлѣ себя другой женщины, столь же энергической, не менѣе гордой и тщеславной, которая не умѣла, или не хотѣла отказаться отъ своихъ притязаній на пдеальную дружбу съ императрицей и безронотно потеряться въ лучахъ ен славы.

Окончательный ударъ дружескимъ отношеніямъ быль нанесень въ Москві, куда дворъ отправился осенью того года, чтобъ совершить обычный обрядъ коронованія.

Екатерина Романовна вхала въ одной каретъ съ императрицей; князь Дашковъ находился въ ея свитъ. Дворъ остановился за нъсколько верстъ отъ города, на дачъ графа Разумовскаго (въ селъ Петровскомъ). Княгиня горъла нетеривніемъ обнять своего малютку, котораго въ прошломъ году оставила на рукахъ у свекрови. Тщетно императрица, подъ разными предлогами, удерживала ее при себъ; наконецъ она принуждена была объявить родителямъ печальную въсть: ихъ маленькій Миша умеръ. Разумъется, мать была очень поражена этимъ извъстіемъ и нъсколько дней провела въ слезахъ. Добрая свекровь старалась ее утѣшить и своими нѣжными попеченіями много облегчила ея скорбь.

Княгиня Дашкова отказалась участвовать въ процессіи торжественнаго въйзда въ Москву и хотя посёщала императрицу каждый день, но убёгала всёхъ общественныхъ удовольствій. Впрочемъ, семейное горе не помішало ей продолжать свой антагонизмъ съ партіей Орловыхъ и слёдить за всёми ея маневрами.

Братья Орловы были главными распорядителями церемоніала во время коронаціи. Они примѣнили къ нему нѣмецкій этикетъ введенный Петромъ III, по которому военные чины пграли главную роль на всѣхъ придворныхъ торжествахъ. Екатеринѣ Романовнѣ, на этомъ основаніи, отвели мѣсто въ соборѣ не какъ особѣ, близкой къ императрицѣ, но какъ женѣ простаго полковника; а чинъ полковника, нужно замѣтить, былъ самый низшій изъ тѣхъ, которые допускались внутрь собора. Для заднихъ зрителей устроили вдоль стѣны высокія подмостки, и каждая особа, стоявшая на нихъ, была, конечно, на виду: такимъ образомъ, мѣсто, занимаемое княгинею Дашковой, непремѣнно бросалось въ глаза всѣмъ присутствующимъ. Если возь-

мемъ во вниманіе привычку толиы составлять понятіе объ общественномъ значеніи человѣка по мѣсту, которое онъ занимаетъ въ торжественныхъ церемоніяхъ, то мы поймемъ, сколько надобно было имѣть твердости духа и увѣренности въ своихъ внутреннихъ достопнствахъ, чтобъ пренебречь подобными мелочами. Друзья княгини совѣтовали ей совсѣмъ не являться въ соборѣ; но гордая женщина хотѣла показать, что она стоитъ выше общественныхъ предразсудковъ. 22 сентября она проводила императрицу въ Успенскій храмъ, потомъ заняла скромное мѣсто на подмосткахъ и храбро выдерживала двусмысленные взгляды своихъ враговъ. Чего, однако, стоили ей минуты, проведенныя въ соборѣ, и какая борьба происходила въ гордой душѣ, видно изъ того значенія, которое сама княгиня придаетъ такому маловажному обстоятельству: она смотритъ на свое поведеніе въ этомъ случаѣ, какъ на поступокъ по истинѣ геройскій.

Въ длинномъ спискъ лицъ, удостоенныхъ повышенія по случаю коронаціи, имена Дашковыхъ заняли непослѣднее мѣсто: князь былъ пожалованъ камергеромъ—что давало ему право состоять въ чинѣ бригадира—и оставленъ командиромъ кираспрскаго полка; а княгиня получила достоинство статсъ-дамы ем величества.

Зимою 1762—63 г., между тёмъ, какъ одни увеселенія смёнились другими и Москва представляла безпрерывный рядъ праздниковъ, Екатерина Романовиа заключилась въ тёсномъ семейномъ кругу и почти перестала являться при дворѣ. Причиною такого скромнаго образа жизни она выставляетъ смерть свояченицы и собственную беременность; но, очевидно, княгиня умалчиваетъ о главномъ: о перемѣнѣ отношеній къ императрицѣ.

Въ то время въ Москвъ разыгралась маленькая драма. Орловъ не хотълъ удовольствоваться ролью фаворита: онъ простеръ свои честолюбивые виды гораздо далъе, и, какъ говорятъ, не совсъмъ безосновательно. Старый интриганъ Бестужевъ взялся помогать ему и составилъ адресъ на имя императрицы, въ которомъ умолялъ ее довершить свои благодъннія русскому народу—избраніемъ себъ достойнаго супруга между подданными. Онъ уже собралъ подписи многихъ духовныхъ и свътскихъ сановниковъ и намъренъ былъ поднести адресъ отъ лица всего государства. Но противъ такого дъла горячо возстала партія людей, непріязненныхъ Орлову, представителями которой были: канцлеръ Воронцовъ, графъ Панинъ и гетманъ Разумовскій. Воронцовъ отправился во дворецъ и попросилъ аудіен-

цію. Онъ съ жаромъ предупреждалъ императрицу объ опасности, угрожавшей ей, еслибъ планъ Орлова и Бестужева былъ приведенъ въ исполненіе, и предсказывалъ сильное неудовольствіе народа, пменемъ котораго хотѣли дѣйствовать честолюбцы. Екатерина благосклонно приняла доводы Воронцова, и слухи объ адресѣ замолкли.

Дѣло это, однако, не осталось безъ послѣдствій. Между жителями Москвы произошло явное волненіе, а въ гвардіп составилась партія офицеровъ, съ негодованіемъ смотрѣвшихъ на чрезвычайно быстрое возвышеніе Орловыхъ и на ихъ честолюбивые замыслы. Душою недовольныхъ быль нѣкто Хитровъ, одинъ изъ самыхъ безкорыстныхъ участниковъ въ переворотѣ 1762 года. Онъ готовилъ энергическій протестъ въ отвѣтъ на адресъ Бестужева и успѣлъ скрѣпить его подписью многихъ именъ. Хитрова арестовали. На допросѣ онъ откровенно объявилъ свои побужденія. Его, между прочимъ, спросили, была ли съ нимъ въ заговорѣ княгиня Дашкова. Хитровъ отвѣчалъ, что дѣйствительно онъ три раза являлся къ ней въ домъ съ намѣреніемъ попросить совѣта, но княгиня никого не принимала.

По извъстной непріязни къ Орловымъ, Екатерина Романовна, конечно, не оставалась равнодушною къ проекту Бестужева; однако, нътъ никакихъ явныхъ доказательствъ того, чтобъ она принимала непосредственное участіе въ дѣлѣ Хитрова \*). За то въ разговорахъ съ посторонними людьми княгиня давала слишкомъ много воли своему языку, и смѣлыя рѣчи ел, разумѣется, дошли до слуха императрицы.

Былъ май мѣсяцъ. Екатерина Романовна, недавно разрѣшившаяся отъ бремени, лежала въ постели. Въ той же комнатѣ лежалъ и мужъ ея, занемогшій своею обыкновенною болѣзнію—воспаленіемъ въ горлѣ. Оба брата Панины сидѣли у Дашковыхъ. Вдругъ докладываютъ князю, что пришелъ Тепловъ, секретарь императрицы, и проситъ его выйдти на улицу, имѣя что-то ему сообщить. Князь потихоньку одѣлся, сошелъ внизъ и принялъ отъ Теплова записку императрицы слѣдующаго содержанія:

<sup>\*)</sup> Не смотря на то, императрица, какъ разсказывають, сильно ее подозрѣвала и, желая получить признаніе, будто бы написала ей ласковое письмо, въ которомъ убѣждала открыть все, что она знала о новомъ заговорѣ. "Ваше величество" былъ отвѣтъ княгини: "я инчего не слыхала; да если-бъ и слышала что-инбудь, то, конечно, не сказала бы. Что вамъ угодно отъ меня? Чтобъ я умерла на эшафотъ? Я готова". Денеша Беранже отъ 15 йоня 1763 г. Но Дашкова въ своихъ "Запискахъ" не говоритъ ни слова о подобномъ вопросѣ, или отвѣтѣ.

"Я искренно желала бы не предавать забвенію услугь княгини Дашковой, и мий очень прискорбно ея неосторожное поведеніе. Напомните ей объ этомъ, князь, такъ какъ она позволяеть себів нескромную свободу языка, доходящую до угрозъ".

Мужъ и братья Нанины хотели сначала скрыть эту непріятность отъ княгини; но, замътивъ ихъ безпокойство и тапиственныя совъщанія, Екатерина Романовна уб'єдила открыть ей содержаніе письма. Чрезвычайно взволнованная имъ, она, однако, удержалась отъ всякой ръзкой выходки и только поручила графу Панину спросить императрицу, когда ей угодно будетъ назначить крещение ребенка, которому объщала быть крестной матерью. Въ ту же ночь княгиня была внезапно разбужена отъ своего лихорадочнаго сна крпкомъ и буйными пъснями пьяной толиы, которая проходила подъ ея окнами. (Домъ Орловыхъ находился по сосёдству). Испуганная этимъ шумомъ, она тотчасъ почувствовала параличъ въ лѣвой рукѣ и ногѣ. Сидѣлка ея немедленно побъжала за полковымъ хирургомъ, который жилъ въ томъ же домъ. Хирургъ, взглянувъ на княгиню, счелъ ея положение до того опаснымъ, что потребовалъ на помощь доктора и князя Дашкова. Къ утру больной сдёлалось еще хуже. Она велёла принести дътей, призвала князя и умоляла его болъе всего заботиться объ ихъ восинтании. Потомъ она обияла мужа и простилась съ нимъ навсегда.

"Взоръ, выраженіе лица, съ которымъ онъ принялъ мой слабый поцалуй, до сихъ поръ живутъ у меня въ сердцъ" говоритъ княгиня въ своихъ воспоминаніяхъ "и эта предсмертная минута была для меня почти счастіємъ. Но Богу было угодно отвести ударъ, ожидаемый мною съ тихою покорностію, и продолжить мою жизнь, которая послъ смерти милаго мужа потеряла для меня всю свою цъну".

Императрица исполнила свое объщание, несмотря на перемъну отношений. Вмъстъ съ великимъ княземъ, она была восприемищею новорожденнаго сына, но ни прежде, ни послъ священнаго обряда не спросила о здоровьи его матери. Мало того: есть извъстие (Дидро), что только болъзненное состояние княгини спасло ее отъ ареста.

Вскорѣ затѣмъ дворъ воротился въ Петербургъ. Князь Дашковъ уѣхалъ къ своему полку; а Екатерина Романовна оставалась въ Москвѣ и по немногу оправлялась отъ болѣзни, принимая холодныя ванны. Пріятельница княгини, Каменская, съ своими сестрами, раздъляла ел уединеніе. Такъ прошло время почти до конца 1763 года. Въ декабрѣ молодая Дашкова, чувствуя себя совершенно здоровою,

отправилась къ мужу. На этотъ разъ они поселились уже не во дворцъ, а въ наемномъ домъ.

## III.

## путениествія по ввропъ.

Смерть князя Дашкова.—Первое путешествіе княгини по Германіи, Англіи и Франціи.—Знакомство съ Дидро и Вольтеромъ.—Плаваніе по Рейну.—Трогательная дружба съ леди Гамильтонъ.—Возвращеніе въ Россію.—Перемѣна въ придворныхъ отношеніяхъ.—Вторичний отъѣздъ за границу.—Пребиваніе въ Шотландіи и заботы о воспитаніи сына.—Новое путешествіе по Западной Европѣ.—Встрѣча съ княземъ Орловымъ.—Поѣздка въ Италію.—Обратный путь.

Внъшняя политика русскаго кабинета сосредоточила свое главное вниманіе на ділахъ Польши, гді смерть короля Августа III (1763 г.) открыла широкое поле дипломатическимъ интригамъ Европы. Избиратели, какъ извъстно, раздълились на двъ партіп: одна хотьла иностраннаго принца, и преимущественно изътой же Саксонской династін; другая желала видіть на престолів природнаго поляка изъ древней аристократической фамили. Русское правительство приняло сторону последней (партіи князей Чарторижскихъ) и объявило себя въ пользу Станислава Понятовскаго, бывшаго при Елизаветь польскимъ посломъ въ Петербургъ, человъка, очень хорощо извъстнаго Екатеринъ. Императрица двинула на западъ войско, чтобы силою оружія поддержать избраніе своего кліента. Въ числѣ генераловъ дъйствующей арміи находился и Михаилъ Ивановичъ Дашковъ. Княгиня, въ своихъ запискахъ, очевидно, преувеличиваетъ значеніе мужа въ польскихъ дёлахъ, то-есть его полномочіе и услуги, оказанныя сторонъ Понятовскаго. Онъ просто начальствоваль авангардомъ армін, которая была направлена къ Варшавъ.

Послѣ разлуки съ мужемъ, здоровье Екатерины Романовны опять разстроилось. Лѣто 1764 года она провела на дачѣ своего родственника, князя Куракина, въ той самой Гатчинѣ, которая потомъ была куплена императрицею и сдѣлалась резиденціей великаго князя. Княгиня жила здѣсь въ полномъ уединеніи съ двумя дѣтьми и дѣвицею Каменской, почти никого не принимала и выѣзжала изъ дому только для прогулокъ по окрестностямъ. Ея тихое уединеніе оживлялось,

впрочемъ, письмами мужа, приходившими съ каждою почтою, и сосъдствомъ Петра Ивановича Панпна; княгиня уступила ему большую часть дачи, а сама помъстилась въ одномъ углу обширнаго зданія.

Генералъ и сенаторъ Панинъ постоянно занимался государственными дёлами, и каждое утро принималъ цёлую толиу просителей. Въ числѣ послѣднихъ иногда можно было встрѣтить поручика Мировича, который въ то же лето пріобрель громкую известность своею безумною попыткою посадить на престоль Ивана Антоновича. бывшаго малютку-императора. Извѣстно, что его попытка окончилась убіеніемъ несчастнаго Ивана въ Шлиссельбургской Крѣности, и Мировичъ сложилъ на плахѣ свою буйную голову. Несмотря на то, что судъ производился съ большою торжественностію, діло это до сихъ поръ остается невполнъ яснымъ. Трудно сказать, самъ ли Мировичь рѣшился на такое отчаянное предпріятіе, или пмъ руководила другая, болье значительная особа, оставшаяся въ тъни. Какъ бы то ни было, шлиссельбургская катастрофа не прошла безъ последствій для княгини Дашковой, хотя, по ея словамь, она никогда и въ глаза не видала Мировича. Императрица находилась въ Ригь, въ то время, когда получила извъстіе о катастрофъ, съ прибавленіемъ, что поручикъ нѣсколько разъ приходилъ рано поутру въ домъ княгини Дашковой. Къ счастью для нея, генералъ Панинъ вскорт объясниль, къ кому относились эти таинственныя постщенія, и княгиню оставили въ покож. Но уже самая возможность подозржнія ставила Дашкову въ положение чрезвычайно непріятное и неминуемо влекла за собою большее и большее отдаление ел отъ императрины. Подозрѣніе это нисколько неудивительно: Екатерина знала княгиню какъ женщину съ безпокойнымъ, предпримчивымъ характеромъ, которая въ 19 лътъ пріобръла уже славу искуснаго заговорщика: она очень естественно могла предположить, что подобная женщина. считая себя обиженною, схватится за первый удобный случай отомстить неблагодарному другу и снова обратить на себя вниманіе цѣлой Европы. Дѣйствительно, иностранные писатели примѣшиваютъ имя Дашковой почти ко всёмъ политическимъ волненіямъ и заговорамъ, которые были довольно часты въ первые годы Екатеринина царствованія. Конечно, они въ этомъ случав полагались на разные слухи, имфвшіе видъ вфроятности. Княгиня съ своей стороны энергически протестуеть противь подобныхь обвиненій. Что она давада очень много воли своему языку-въ этомъ нътъ сомнънія: но, по недостатку ясныхъ доказательствъ, исторія не въ правѣ серьёзно приписывать ей новыя революціонныя попытки. Мы думаемъ, что для этого она слишкомъ хорошо понимала различіе между Петромъ III и Екатериною II.

Въ концѣ лѣта Екатерина Романовна перебралась съ дачи въ Петербургъ, и тутъ особенно сблизилась съ своею тёткою, женою генерала Панина. Эта кроткая, умная женщина, по слабости здоровья, должна была ограничить свое знакомство только тѣснымъ кружкомъ самыхъ близкихъ людей. Княгиня вспоминаетъ о ней съ большимъ уваженіемъ и очень сожалѣетъ о томъ, что лишилась ее слишкомъ рано.

Разъ утромъ, въ сентябрѣ того же 1764 года, тётка заѣхала къ Дашковой и предложила ей вмѣстѣ прогуляться. Лицо Паниной въ тотъ день было блѣднѣе обыкновеннаго: на немъ отражалось сильное внутреннее волненіе. Княгини съ участіемъ замѣтила эту печальную перемѣну въ наружности своей гостьи и охотно согласилась ей сопутствовать. Послѣ прогулки, карета привезла ихъ въ домъ тётки; здѣсь встрѣтили княгиню оба брата Панины съ грустными, озабоченными лицами. Казалось, ихъ тяготила какая то роковая тайна; но прошелъ обѣдъ, и никто не рѣшился первый заговорить о ней. Наконецъ, мало по малу, со всею деликатностію дружескаго участія, тайна была открыта. Княгиня лишилась чувствъ. Дѣло въ томъ, что наканунѣ прискакалъ курьеръ изъ Польши съ извѣстіемъ о восшествіи на престолъ Понятовскаго; но онъ же привезъ и другаго рода извѣстіе; князь Дашковъ палъ жертвою лихорадки во время усиленныхъ переходовъ своего отряда.

Нѣсколько часовъ княгиня оставалась въ совершенномъ безпа мятствѣ и потомъ, впродолженіе двухъ или трехъ дней, безпрестанно впадала въ оцѣпененіе. Добрая тётка уложила ее въ постель, велѣла привести дѣтей и, при всемъ своемъ нездоровьѣ, не отходила отъ нея, ни днемъ, ни ночью, до тѣхъ поръ, пока не миновала серьёзная опасность. Ея попеченія раздѣляли въ этомъ случаѣ Каменская и почтенный, пскусный докторъ Краузе. Общими усиліями друзей жизнь княгини была спасена. Но лишь только больная вышла изъ своего летаргическаго состоянія, какъ ее постигла новая скорбь: въ свою очередь, она стояла теперь у постели умирающей тётки, и съ грустію слѣдила, какъ съ каждымъ днемъ угасала эта добрая женщина.

Послъ похоронъ Паниной, Екатерина Романовна ревностно за-

нялась устройствомъ своихъ домашнихъ дълъ, и особенно экономическою частью, которая послѣ мужа осталась въ совершенномъ разстройствъ. Но время сказать нъсколько словъ о личности князя Дашкова. Мы не пивемъ основанія увлекаться похвалами, которыя расточаеть ему нѣжная супруга. Поведеніе князя, насколько оно извъстно, убъждаетъ насъ въ томъ, что это былъ человъкъ простой, откровенный, безъ особенныхъ претензій-вообще то, что въ дружескомъ разговорѣ мы называемъ "добрый малый". Чувствуя все умственное превосходство княгини, онъ невольно подчинялся ея вліянію; но при удобномъ случав, непрочь быль покутить съ товарищами, или завести интригу съ хорошенькою женщиною, забывая о чрезвычайно ревнивомъ характеръ своей супруги. "Я знаю только два предмета (говорила впоследствіи Дашкова), которые были способны воспламенить бурные инстинкты, нечуждые моей природа: неварность мужа и темныя пятна на свътлой коронъ Екатерины И". Князь не отличался акуратностію въ своихъ экономическихъ ділахъ, любилъ пожить весело и быль очень щедръ въ отношении къ своимъ сослуживцамъ и подчиненнымъ; поэтому расходы его далеко не соотвътствовали доходамъ, и онъ оставилъ послѣ себя значительные долги.

Самый искренній другъ княгини, братъ Александръ, быль въ то времи за границею: онъ занималъ мѣсто русскаго посланника въ Голландіи. Единственную опору и неизмѣнное покровительство нашла Екатерина Романовна у дядей своихъ, Паниныхъ, которые, по завѣщанію князя, сдѣлались опекунами его дѣтей. Оба брата охотно приняли на себя обязанности опекуновъ; но, отвлекаясь службою, вскорѣ предоставили княгинѣ всѣ заботы по воспитанію дѣтей п всѣ хлопоты по управленію ихъ имѣніемъ; лучшаго, конечно, они не могли ничего придумать. Никита Ивановичъ попросилъ было императрицу о позволеніи продать часть родоваго наслѣдства Дашковыхъ, для того, чтобъ расплатиться съ долгами, и получилъ ужь это позволеніе, но встрѣтилъ рѣшительную опозицію со стороны княгини. Она объявила, что скорѣе согласна цѣлую жизнь питаться только хлѣбомъ и водою, нежели продать хотя одинъ дюймъ изъ отцовской земли своихъ дѣтей. Панинъ не настаивалъ.

Первую зиму вдовства наша героиня оставалась въ столицѣ и неутомимо работала надъ устройствомъ семейныхъ дѣлъ. Она привела въ извѣстность всѣ долги князя, а тремъ главнымъ его кредиторамъ раздала всѣ свои брильянты и почти все серебро. Въ расходахъ своихъ она ввела строгую экономію и ограничила ихъ пятью стами рублями въ годъ. Екатерина Романовна, въ одно и то же время, занимала у себя въ домѣ мѣсто экономки, была гувернанткою сво-ихъ дѣтей и управляющимъ ихъ имѣніемъ. Такимъ образомъ, благодаря необыкновенной разсчетливости и бережливости, она въ теченіе ияти лѣтъ усиѣла расквитаться съ долгами мужа безъ всякаго пособія со стороны императрицы. И это, по собственному замѣчанію княгини, дѣлаетъ двадцатилѣтняя вдова, съ юности своей привыкшая къ роскоши!

Въ мартъ 1765 года Дашкова уъхала изъ Петербурга съ намъреніемъ поселиться въ одной изъ подмосковныхъ деревень своего мужа. Такъ какъ старые помъщичьи хоромы почти развалились, то она вельла построить изъ нихъ маленькій домикъ и перебралась сюла въ началѣ лѣта. "Записки" упоминаютъ при этомъ о неудовольствін, которое молодая вдова иснытала отъ своихъродственниковъ по мужу. Последніе завладели въ Москве темъ самымъ домомъ, въ которомъ Екатерина Романовна жила первое время замужества: свекровь отдала его внучкъ, дъвицъ Глъбовой. Чтобъ имъть пріють въ городъ на зиму, Екатерина Романовна купила мѣсто съ полуразвалившимся зданіемъ и выстроила на немъ новый деревянный домъ по собственному вкусу и плану. Замъчательна крайняя щекотливость, и даже мелочность, которую она обнаружила по этому поводу въ отношении къ свекрови. Не желая напоминать ей о несправедливомъ поступкъ, Екатерина Романовна объщала самой себъ никогда въ присутстви старой княгини не произносить слово "дойъ", и сдержала свое объщаніе.

Въ 1768 году Дашкова обратилась къ императрицѣ съ просьбою отпустить ее за границу. Но ея письма оставались безъ отвѣта. Не желая терять время въ пустомъ ожиданін, княгиня, лѣтомъ того же года, предприняла поѣздку въ Кіевъ и, по дорогѣ, заѣзжала осматривать всѣ сколько нибудь замѣчательныя мѣста; особенно ей понравились нѣмецкія колоніи, незадолго передъ тѣмъ поселенныя. Въ Кіевѣ она нашла радушный пріемъ у своего родственника, генерала Воейкова, человѣка очень образованнаго, который долго служилъ на дипломатическомъ поприщѣ и много путешествовалъ. Осмотрѣвъ кіевскія древности, княгиня отправилась назадъ. Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ она сдѣлала около 3,000 верстъ, и вообще осталась очень довольна своею поѣздкою.

Въ слѣдующемъ году Екатерина Романовна пріфхала въ Нетербургъ, чтобъ лично хлопотать объ отпускѣ за границу: какъ штатсъ-дама

ея величества, она немогла оставить Россію безъ собственноручнаго разрѣшенія императрицы. Въ день восшествія на престолъ Екатерины, молодая вдова явилась на балѣ въ петергофскомъ дворцѣ и замѣшалась въ толиу иностранныхъ пословъ; она знала, что государыня никогда не проходитъ мимо дипломатическаго корпуса, не обмѣнявшись съ нимъ взаимными комплиментами. Встрѣтивъ Дашкову, Екатерина не обнаружила никакого внутренняго движенія и равнодушнымъ голосомъ предложила ей нѣсколько вопросовъ. Не желая потерять удобной минуты, та повторила свою просьбу: отпустить ее года на два за границу, для того, чтобъ укрѣпить слабое здоровье дѣтей.

Очень жал'єю о причин'є, которая заставляеть васъ путешествовать, отвічала императрица:—впрочемъ, вы можете располагать собой, какъ вамъ угодно.

Хотя позволеніе и было дано въ такомъ холодномъ тонѣ, тѣмъ не менѣе княгиня поспѣшила имъ воспользоваться, и попросила графа Панина приготовить ей паспортъ. Передъ самымъ отъѣздомъ изъ Петербурга, къ Дашковой явился чиновникъ и, отъ имени императрицы, хотѣлъ вручить ей 4,000 рублей на путевыя издержки. Такой незначительный подарокъ удивилъ княгиню; впрочемъ она за лучшее сочла не оскорблять государыню своимъ отказомъ. Но гордая женщина не могла, однако, удержаться отъ всякаго выраженія внутренней досады. Она составила реестръ только нѣкоторыхъ необходимыхъ издержекъ; потомъ попросила чиновника подвести итогъ и оставить на столѣ сумму, равняющуюся итогу, а остальныя деньги положить себъ въ карманъ.

Екатерина Романовна сознается, что желала путешествовать по следующимъ причинамъ: вопервыхъ, она увозила детей отъ порчи, грозившей со стороны родственниковъ и русской дворовой прислуги, и хотела доставить имъ хорошихъ учителей, которые въ Россіи были чрезвычайно редки; вовторыхъ, она имъла въ виду довершить собственное образованіе и лично познакомиться съ Западною Европою. Инкогнито болье всего согласовалось съ ея скромными средствами и съ целью путешествія; поэтому княгиня скрыла свой громкій титулъ и за границею называла себя просто госпожею Михалковой—по имени одной изъ деревень мужа. Это инкогнито, впрочемъ, сильно отзывается подражаніемъ извъстному путешествію Петра I.

Въ декабръ 1769 года Дашкова выъхада изъ Петербурга съ двумя дътьми, дъвищею Каменской и однимъ изъ своихъ близкихъ родственниковъ, Воронцовымъ, который состоялъ при русскомъ посольствъ въ

Гагъ. Въ Кёнигсбергъ путещественники должны были покинуть русскія сани и продолжали путь на колесахъ по песчанымъ прусскимъ дорогамъ. Княгиня замътно оживилась, когда почувствовала себя на полной свободъ, когда на нее пахнуло воздухомъ европейской цивилизаціи. Въ ней съ новою силою пробудилась бодрость и энергія, подавленныя въ теченіе послъднихъ лътъ горемъ и мелочными заботами. Ея пылкая натура не замедлила проявить себя при первомъ удобномъ случаъ.

Въ Данцигъ путешественники остановились въ "русской гостинницъ". Лишь только они вошли въ столовую, какъ имъ бросились въ глаза двъ картины, изображавшія побъды пруссаковъ надъ русскими; побъжденные отчасти были распростерты по земль, отчасти стояли на колъняхъ и, какъ видно, умоляли побъдителей о пощадъ. Патріотическое чувство княгини было сильно затронуто такимъ позоромъ соотечественниковъ. Она сдълала серьёзный выговоръ нашему резиденту Ребиндеру за то, что онъ не препятствуетъ публично выставлять подобныя картины. "Это дъло не относится къ моему полномочію, " отвъчалъ Ребиндеръ, и прибавилъ что Алексъй Григорьевнчъ Орловъ, проъзжая черезъ Данцигъ, также съ неудовольствіемъ смотрълъ на картины. "И онъ не скупилъ ихъ, чтобъ бросить въ огонь! " воскликнула княгиня. "Имъй я только двадцатую долю его богатства, я бы это сдълала; но при настоящихъ моихъ финансахъ употреблю другой способъ, который можетъ быть не менъе удаченъ."

Она немедленно куппла масляныхъ красокъ и въ тотъ же вечеръ, послѣ ужина, заперевъ двери столовой, принялась за работу при помощи двухъ молодыхъ людей: своего спутника Воронцова и Штелина, служившаго при русскомъ посольствѣ въ Берлинѣ. Спустя нѣсколько часовъ, голубые и бѣлые мундиры побѣдителей превратились въ зеленые и красные нашихъ солдатъ, и наоборотъ; такимъ образомъ, русскіе въ одну ночь выиграли два потерянныя сраженія. На слѣдующій день княгиня дорожною поклажею загородила мѣсто подлѣ картинъ, и до самаго отъѣзда старалась держать постороннихъ людей вдали отъ поля битвы, предупредивъ о своей продѣлкѣ одного только Ребиндера. Уѣзжая изъ Данцига, она предавалась совершенно дѣтской веселости при мысли о томъ, какъ будетъ изумленъ почтенный хозяинъ гостинницы, замѣтивъ разительную перемѣну въ судьбѣ двухъ сраженій.

Въ Берлинъ Дашкова провела два мъсяца самымъ пріятнымъ образомъ, благодаря любезности посланника при прусскомъ дворѣ,

князи Долгорукаго. Узнавъ о ея прибытіи, королева и принцесы просили Долгорукаго представить имъ княгиню; она попыталась отговориться этикетомъ королевскаго двора, при которомъ никто не могъ являться подъ ложнымъ именемъ. Когда графъ Финкенштейнъ, министръ иностранныхъ дѣлъ, доложилъ королю объ этомъ извиненіи, Фридрихъ отвѣчалъ:

 Скажите ей, что этикеть—глупая вещь ,и что княгиня Дашкова будеть принята при моемъ дворѣ подъ какимъ именемъ ей угодно.

После такого ответа, княгиня ужь не отказывалась; она сдедала себе новое черное платье, была представлена королевской фамиліи и, пока жила въ Берлине, пользовалась довольно частыми приглашеніями ко двору. Королева и сестра ел (мать наследнаго принца) были съ нею въ особенности ласковы. Нужно заметить, что оне сильно заикались и съ иностранцами объяснялись всегда при пособіи камергера; но княгиня умела разговаривать съ ними безъ всякой посторонней помощи. Фридрихъ произвель на нее выгодное впечатленіе неутомимою заботливостію о благе своего народа, и она смело даетъ сму эпитеть "великаго".

Изъ Пруссіп Дашкова направила путь по Сѣверной Германіи. Проѣздъ чрезъ Ганноверъ не обошелся для нея безъ маленькаго приключенія. Княгиня отправилась, съ Каменской, въ оперу въ сопровожденіи русскаго слуги, который не понималь никакого пностраннаго языка и потому не могъ выдать инкогнито. Двѣ дамы, сидѣвшія въ ложѣ, куда отвели путешественницъ, учтиво уступили имъ лучшія мѣста. Въ театрѣ, на этотъ разъ, присутствоваль губернаторъ Ганновера, принцъ мекленбургскій Эрнестъ. Когда окончился первый актъ, княгиня замѣтила, что изъ ложи принца вышель молодой офицеръ и, чрезъ минуту, явился предъ нею.

- Если не ошибаюсь, вы иностранки? спросиль онъ довольнонебрежнымъ тономъ.
  - Точно такъ, милостивый государь, отвѣчала княгиня.
  - Его высочество желаетъ знать, съ къмъ я имъю честь говорить.
- Я думаю, что нѣтъ надобности этого знать ни вамъ, ни его высочеству, возразила Дашкова, затронутая заживое такимъ нецеремоннымъ обращеніемъ.—Какъ женщины, мы имѣемъ право умолчать наши имена и оставить безъ отвѣта вашъ вопросъ.

Сконфуженный адъютантъ удалился; а двѣ ганноверскія дамы съ удивленіемъ посмотрѣли на смѣлую иностранку. Княгиня вступила съ ними въ разговоръ и, будто-бы изъ уваженія къ ихъ вѣжливости, открыла дамамъ то, чего не хотѣла сказать дерзкому офицеру.

— Я театральная иввица, прибавила она:—а моя подруга танцовщица, и мы хотимъ перейдти на здвшнюю сцену, если намъ дадутъ хорошее жалованье.

Каменская вопросительно посмотрѣла на Дашкову; но послѣдняя подала ей знакъ молчанія. Нѣмки, до той минуты очень любезныя, вдругъ перемѣнили тонъ, и старались, по возможности, обернуться спиною къ своимъ сосѣдкамъ.

Поживъ немного въ Ахенъ, путешественницы перевхали на воды въ Спа. Съ этимъ городомъ соединялись самыя отрадныя восноминанія княгини. Здёсь она завязала нёсколько пріятных знакомствъ, и пріобрѣла отличныхъ друзей въ лицѣ двухъ англичановъ: мистриссъ Гамильтонъ, дочери туанскаго архіепископа Райдера, и мистриссъ Морганъ, отецъ которой, Тисдаль, былъ генералъ прокуроромъ въ Ирландін. Дружба Екатерины Романовны съ этими достойными, женщинами несмотря на разлуку и многія перемёны въ ихъ судьбё, оставалась неизмънною въ течение цълыхъ тридцати ияти лътъ. На водахъ жило нѣсколько знатныхъ французскихъ семействъ, которыя съ восторгомъ приняли въ свой кружокъ княгиню Дашкову; въ ихъ числъ быль и знаменитый Неккерь съ женою. Но, следуя своему сердечному влеченію, княгиня препмущественно сближалась съ англичанами. и въ ихъ обществъ любила проводить время. Она усердно занялась англійскимъ языкомъ и, при помощи своихъ пріятельницъ, сдёлала въ немъ большіе успѣхи.

Осенью Дашкова отправилась въ Англію съ семействомъ Тисдаль, объщавъ мистриссъ Гамильтонъ тою же зимою соединиться съ нею въ Провансъ, куда послъдняя хотъла сопровождать своего больнаго отца. Въ Лондонъ княгиня пріятно провела время, благодаря особенно обществу леди Морганъ и Пушкиной, жены русскаго посланника. Она осмотръла съ ними всъ достопримъчательности города, познакомилась съ герцогомъ и герцогинею Нортумберландъ и нъкоторыми другими знатными лицами. Какъ видно, у нашей княгини, не смотря на ея скромное инкогнито, выборъ знакомыхъ былъ строго аристократическій. Въ Лондонъ, между прочимъ, она пожелала видъть знаменитаго корсиканца Паоли, но осталась недовольна его личностію, и въ особенности тъмъ, что онъ получалъ содержаніе отъ двора.

— Бѣдность, есть лучшій ньедесталь подобному человѣку, замѣтила она потомъ одному англичанину, разговаривая съ нимъ о Паоли.

Изъ столицы Дашкова, одна, предпринимала повздку по другимъ городамъ королевства; осмотрвла Оксфордъ, Батъ, Бристоль и, не-

дёли черезъ двѣ, воротилась въ Лондонъ. Во время этой первой разлуки ея съ дѣтьми она каждую почту получала письма отъ своего семилѣтняго сына и съ умиленіемъ читала его лепетъ о визитахъ, скачкахъ и выставкахъ, на которыя брала его съ собою добрая Пушкина. Вообще княгиня осталась чрезвычайно довольна тѣмъ, что узнала и видѣла въ Англіи: она увезла отсюда рѣшительное предпочтеніе къ англійской націи и ея учрежденіямъ, сравнительно со всѣми другими народами Европы.

На обратномъ перевздъ черезъ проливъ корабль долженъ былъ выдерживать упорную борьбу съ волнами. Для нашей героини это былъ новый случай показать твердость характера. Сохраняя видъ неустрашимости и хладнокровія, она своими увѣщаніями умѣла успокоить испуганныхъ и плачущихъ дѣтей, такъ что они заснули глубокимъ сномъ подъ ревъ бури. А между тѣмъ, внутренно, по собственному признанію, Екатерина Романовна сильно трепетала при видъ серьёзной опасности.

По дорогѣ въ Южную Францію, княгиня заѣхала въ Парижъ и прожила здёсь около трехъ недёль. Этимъ временемъ путешественница очень искусно воспользовалась для того, чтобъ изучить городъ. Не смотря на печальную ноябрскую погоду, она каждое утро выбажала на прогулку въ девятомъ часу и возвращалась въ четвертомъ. Подобныя прогулки посвящались обозрѣнію разныхъ замѣчательныхъ предметовъ, какъ то: дворцовъ, церквей, монастырей, фабрикъ, картинныхъ галерей, статуй и проч. Вечеромъ княгиня отправлялась иногда въ театръ. Желая играть только роль наблюдательницы и не обращать на себя вниманія парижань, она надевала старое черное платье, шляпу съ низко опущенными полями и занимала скромное м'всто въ партерф. Большаго знакомства въ Парижф, на этотъ разъ, Екатерина Романовна не хотела заводить и ограничила его кружкомъ немногихъ знаменитостей. Обыкновенными посътителями ен были Малербъ и въ особенности Дидро; съ последнимъ она очень подружилась, и восторженный философъ сделался горячимъ панегиристомъ русской княгини. Послѣ своихъ утреннихъ прогулокъ, Дашкова часто завзжала за Дидро, увозила его къ себв обвдать, и бесъды ихъ продолжались обыкновенно далеко за полночь. Она умъла извлекать изъ нихъ большую пользу для себя, потому что философъ охотно объясняль ей тъ стороны народной жизни, которыя почти неуловимы для глазъ путешественника и требують много времени на основательное знакомство съ ними. Туть они разсуждали о законодательствъ, обычаяхъ, формъ правленія, о государственныхъ финансахъ, о политикъ, наукахъ, литературъ и пр. Бесъды эти, при глубокомъ уваженіи къ философу, конечно, не остались безъ вліянія на убъжденія княгини и ея дальнъйшее умственное развитіе. Многое о чемъ она читала и размышляла въ юности, для нея уяснилось и приняло опредъленныя формы.

Впрочемъ, невсегда молодая женщина соглашалась съ своимъ учителемъ, особенно, если дѣло касалось личнаго интереса: въ такомъ случаѣ она очень краснорѣчиво умѣла отстанвать свои принципы. Такъ зашелъ однажды разговоръ о крѣпостномъ состояніи въ Россіи. Разговоръ этотъ очень живо сохранился въ памяти Екатерины Романовны.

- Нѣкогда и думала о нашихъ крестьянахъ то же, что и вы, говорила княгиня:—и, вслѣдствіе этого, надѣялась распространить довольство между моими крѣпостными людьми, стараясь предоставить имъ болѣе свободы. Но все, что я могла сдѣлать хорошаго—это защитить ихъ отъ чиновниковъ, которые, подъ предлогомъ службы, притѣсняли бѣдныхъ крестьянъ. Благосостояніе нашихъ подданныхъ есть главное основаніе для нашего собственнаго благосостоянія; слѣдовательно, тотъ поступаетъ глупо, кто допускаетъ пстощать источникъ собственныхъ доходовъ. Дворянство служитъ посредникомъ между короною и крѣпостнымъ сословіемъ, и, конечно, оно дѣйствуетъ въ своихъ интересахъ, если отстапваетъ послѣднее противъ хищности провинціальныхъ чиновниковъ.
- Однако-жь, княгиня, возразиль Дидро:—согласитесь, что свобода много помогала бы распространенію образованности, которая, въ свою очередь, послужила бы еще большимъ источникомъ благосостоянія.
- Извините меня. Мий кажется, въ этомъ случай, вы смишваете причину съ последствіемъ: образованіе ведетъ за собою свободу, а не свобода рождаетъ образованіе: первая безъ последняго (то-есть, свобода безъ образованія) никогда не упустить случая произвести смуты и анархію. Еслибъ низшій классъ въ моемъ отечествѣ былъ образованъ, то онъ, действительно, заслуживалъ бы свободы, потому что умёлъ бы ею пользоваться и не употреблялъ бы ея, какъ орудіе противъ порядка и дисциплины, безъ которыхъ невозможно существованіе просвещеннаго общества.
- Вы говорите совершенно справедливо, княгиня, зам'ятилъ философъ:—а, несмотря на то, я все еще не убъжденъ.

-- Въ нашемъ законодательствъ, продолжала Дашкова:--можно найти отличныя статьи, направленныя противъ тиранніи поміщиковъ; но Петръ I некоторыя изъ нихъ отменилъ и, между прочимъ, самую главную, по которой крестьяне имёли право жаловаться на своихъ господъ. Въ настоящее время губернаторъ провинціи можетъ наказать пом'вщика за жестокое обращение съ крестьянами темъ, что отнимаетъ у него право распоряжаться населеннымъ имфиьемъ и отдаетъ последнее подъ опеку другому дворянину. Впрочемъ, признаюсь, я до сихъ поръ не могу уяснить себъ вопроса о кръпостномъ сословін, хотя это одинъ изъ техъ предметовъ, которые сильнъе всего меня занимають. Въ тъ минуты, когда я думаю объ этомъ, мит представляется человъкъ, слепой отъ рожденія и сидящій на скал'в прямо надъ страшною пропастью. Отсутствіе зрівнія не позволяеть ему заметить опасность, въ которой онь нахолится, но, въ то же время, не мъшаетъ пользоваться тъми удовольствіями. которыя ему доступны: онъ встъ, пьетъ, спитъ, слушаетъ пвніе птицъ и самъ распъваетъ, сохраняя спокойствіе и простоту своего невиннаго сердца. Вдругъ приходитъ врачъ, и, нисколько не заботясь о томъ, чтобъ вывести этого человека изъ прежняго положенія, совершаеть глазную операцію и даруеть ему зрівніе. Какія отъ того последствія? Потокъ света озаряеть его разсудокъ для того. чтобъ раскрыть передъ нимъ весь ужасъ его положенія; онъ болье не поетъ, не спитъ, не тстъ и не пьетъ, но весь погружается въ созерцаніе пропасти и грозныхъ скаль, которыя окружають его и изъ которыхъ ему нътъ выхода. Онъ совершенно теряетъ спокойствіе духа-и въ цвътъ лътъ дълается жертвою отчания.

При послѣднихъ словахъ, Дидро вскочилъ со стула; ярко набросанная картина произвела на него сильное виечатлѣніе. Онъ быстро началъ ходить по комнатѣ и вдругъ съ энтузіазмомъ воскликнулъ:

— Что за женщина! Вы въ одно мгновеніе перевернули въ моей голов'я понятія, выработанныя впродолженіе цёлыхъ двадцати л'єтъ.

Такъ легко разсуждали во время послѣобѣденной бесѣды двѣ знаменитости XVIII столѣтія о великомъ вопросѣ, разрѣшеніе котораго предоставлено второй половинѣ XIX вѣка. Удивительно, какимъ образомъ почтенный философъ поддался обаянію краснорѣчивыхъ фразъ и могъ согласиться съ эгоистическимъ взглядомъ русской помѣщицы, которая смотритъ на благосостояніе своихъ подданныхъ прежде всего, какъ на источникъ собственныхъ доходовъ. Но, вѣ-

роятно, съ его стороны это было минутное заблуждение, и, подумавъ хорошенько, онъ опять воротился къ своимъ гуманнымъ принципамъ.

До какой степени Дидро завладёль въ Париже обществомъ княгини и входиль въ ея интересы, показываетъ следующий случай:

Разъ, когда новые друзья вели свою обычную бесёду, слуга доложилъ о пріёздё двухъ дамъ: Неккеръ и Жофренъ \*). Дидро съ свойственною ему живостью, не дожидаясь отвёта хозяйки велёль отказать гостямъ.

- Но, возразила Дашкова:—съ госпожею Неккеръ я познакомилась въ Спа; а Жофренъ находится въ перепискъ съ русскою императрицею: поэтому я была бы очень рада познакомиться и съ нею.
- Развѣ вы не увѣряли меня, что пробудете въ Парижѣ еще не болѣе двухъ, или трехъ дней? Слѣдовательно, она можетъ увидѣть васъ только два или три раза и, конечно, не пойметъ вашего характера. Нѣтъ, я не могу допустить, чтобъ одинъ изъ моихъ идоловъ сдѣлался предметомъ злословія. Еслибъ вы остались здѣсь на два мѣсяца, я первый представилъ бы васъ мадамъ Жофренъ, потому что она превосходная женщина; но такъ какъ это одна изъ парижскихъ трещотокъ, то я не хочу, чтобъ она толковала о вашемъ характерѣ прежде, нежели узнаетъ его основательно.

Княгиня послушалась и велёла сказать, что она нездорова. Однакожь этимь дёло не кончилось. На слёдующее утро госпожа Неккерь прислала записку, въ которой приглашала княгиню къ себѣ на вечеръ и увёдомляла ее о страстномъ желаніи своего друга, Жофренъ, видѣть и узнать покороче особу, о которой она уже по однимъ слухамъ составила очень высокое понятіе. Дашкова опять отвѣчала, что, къ крайнему ея сожалѣнію, разстроенное здоровье не позволяетъ принять это лестное приглашеніе. Вслѣдствіе такой отговорки, она цѣлый день просидѣла дома и послала свою карету за Дидро́.

Въ другой разъ, опять въ присутствіи философа, доложили о Рюльерѣ, который нѣкогда состояль при французскомъ посольствѣ въ Петербургѣ и тамъ познакомплся съ Екатериною Романовной. Она велѣла его просить. Но Дидро́ вдругъ схватилъ ее за руку и сказалъ съ большимъ жаромъ:

— Одну минуту, княгиня. Позвольте узнать, хотите ли вы возвратиться въ Россію, когда окончится ваше путешествіе?

<sup>\*)</sup> Известная своимъ литературнымъ салономъ.

- Что за странный вопросъ? Развъ я въ правъ лишить монхъ дътей отечества?
- Въ такомъ случав не принимайте Рюльера. Почему? Я вамъ сейчасъ это объясню.

Княгиня невольно подчинилась выраженію искренности, которая звучала въ голосъ Дидро́, и отмънила свое приказаніе.

- Знаете ли вы, продолжалъ философъ:—что Рюльеръ написалъ мемуары о вашей революціи 1762 года?
- Нътъ отвъчала Дашкова; но если это правда, то вы только увеличиваете во миъ желаніе его видѣть.
- Чтобъ объяснить, въ чемъ дѣло, я вамъ разскажу содержаніе его записокъ. Вы украшены въ нихъ талантами и добродѣтелями обоихъ половъ. За то Екатерина II представлена совершенно въ другомъ свѣтѣ. Подробности о польскомъ королѣ доведены до крайности. Понятно, что, принимая Рюльера, вы сообщили бы авторитетъ его запискамъ, чрезвычайно непріятнымъ для императрицы и уже получившимъ большую извѣстность: пхъ читали въ домѣ Жофренъ, гдѣ собираются почти всѣ домашнія и пріѣзжія знаменитости. Впрочемъ, это обстоятельство не мѣшаетъ мадамъ Жофренъ быть другомъ Понятовскому, котораго она, во время его пребыванія въ Парижѣ, осыпала всевозможными ласками, а въ письмахъ называетъ обыкновенно своимъ милымъ сыномъ.
- Какъ же согласить подобное противоръчие съ здравымъ смысломъ? спросила княгиня.
- Мы французы, мало о томъ безпоконмся, замѣтилъ Дидро:— мы говоримъ и дѣйствуемъ безъ претензій на постоянство; шесть-десятъ и даже восемьдесятъ лѣтъ не исправляютъ нашего легкомыслія.

Рюльеръ, послѣ того, еще два раза постучался въ дверп княгини, но опять получиль отказъ.

Близкое знакомство съ Екатериною Романовной подало поводъ французскому философу нарисовать красноръчивую и довольно подробную характеристику нашей героини. Извлекаемъ изъ этой характеристики нъкоторыя, наиболъе яркія черты:

"Княгиня Дашкова (говорить Дидро) представляеть образець (intus et incute) русской женщины. Она исполнена удивленія къ императрицѣ и говорить о ней всегда съ глубокимъ уваженіемъ. Ея пристрастіе къ англичанамъ, этой анти-монархической націп, заставляеть меня опасаться, что она не отдаеть должной справед-

ливости моему народу. Не такова Каменская, другъ и товарищъ ея путешествія; она любитъ Францію и откровенно хвалитъ хорошія стороны нашей жизни, хотя ея убъжденія, въ этомъ отношеніи, противоръчатъ убъжденіямъ княгини. Меня очень удивляла снисходительность Дашковой къ дъвицъ Каменской, которой запальчивость и ръзкія возраженія нисколько ея не сердили.

"Заботы прежде времени состарили княгиню и разстроили ея здоровье. Въ декабръ 1770 года ей исполнилось только двадцать семь лътъ: но она казалась сорокалътнею женщиной. Дашкова далеко не врасавица. Она небольшаго роста, съ открытымъ, высокимъ челомъ; волосы и брови у нея чернаго цвъта; щеки полныя; глаза средняго размёра и нёсколько впалы; носъ немного шпрокъ; ротъ большой, толстыя губы, круглая шея, широкая грудь и короткая талія—вотъ всѣ главныя черты ея наружности. Движенія проворны, хотя и безъ грацін; манеры вообще симпатичны. Выраженіе физіономіп въ цѣломъ производитъ выгодное впечатлъніе. Характеръ княгини серьезный; по-французски она говорить свободно; впрочемь, не высказываетъ всего, что знаетъ и думаетъ; но то, что говоритъ, выходитъ у нея просто, сильно и убъдительно. Сердце ея разбито горемъ; тъмъ не менъе въ образъ мыслей замътна возвышенная твердость, смелость и гордость. Я убеждень, что въ ней живеть глубокое чувство справедливости и собственнаго достоинства.

"Княгиня любитъ искусства, знаетъ народъ и потребности своето отечества. Она коротко знакома съ настоящимъ его управленіемъ, откровенно говоритъ о хорошихъ качествахъ и недостаткахъ чиновниковъ, и метко судитъ о выгодахъ или невыгодахъ новыхъ учрежденій. Когда Екатерина работала надъ своимъ законодальствомъ, она спросила у княгини ея мнѣніе. "Вы никогда не увидите окончаніе своего труда" отвѣчала княгиня: "и въ другое время, я сказала бы вамъ причину; но, во всякомъ случаѣ, и попытка уже великое дѣло, и самый проектъ составитъ эпоху." Съ тѣмъ же тономъ убѣжденія говорила она о добродѣтеляхъ и порокахъ своихъ друзей, или враговъ. Она обладаетъ проницательностью, хладнокровіемъ и здравымъ умомъ, ясно смотритъ на лицевую сторону вещи и никогда не думаетъ выставлять себя предметомъ удивленія.

"Придворныя отношенія научили княгиню Дашкову, кажется, только одному: размышлять всегда о посл'єдствіяхъ, и тымъ ум'єрять нылъ, съ которымъ она хваталась за какое либо полезное предпріятіе. "Злонам'єренные люди (зам'єтила она), одобряя все хорошее,

стараются, однако, уронить предпрінтіе, хотя бы для того только, чтобъ отнять у другаго честь его начинанія. Я часто вредила монмъ друзьямъ пзлишнею ревностью, съ которою старалась имъ помогать, и нѣкоторые отличные планы не удались мнѣ единственно потому, что я слишкомъ горячо за нихъ принималась. Холодныя и мелкія души оскорблялись монмъ энтузіазмомъ, котораго онѣ не могли раздѣлять. Одни отступятся отъ васъ изъ трусости, другіе по лѣности или нерасположенію—и дѣло, такимъ образомъ, проиграно."

Портреть, какъ мы видимъ, набросанъ рукою друга и жаркаго почитателя; онъ отзывается сильнымъ увлеченіемъ со стороны автора и создался, очевидно, подъ вліяніемъ собственныхъ расказовъ княгини о своихъ нравственныхъ достопиствахъ.

Что касается личности самого Дидро, то восноминанія о немъ впосл'єдствін вызвали у Дашковой сл'єдующія задушевныя строки:

"Искренность и теплота его сердца, блескъ генія, вмѣстѣ съ вниманіемъ и уваженіемъ ко мнѣ, на всю жизнь привнзали меня къ этому человѣку, и въ настоящую минуту я все еще свято чту его память. Міръ не съумѣлъ оцѣнить достойно это необыкновенное существо. Простота и правда отличали всѣ его дѣйствія, и главная задача всей его жизни состояла въ томъ, чтобъ содѣйствовать благу своихъ ближнихъ. Если, по живости характера, онъ иногда и впадалъ въ заблужденіе, за то никогда не шелъ противъ своихъ принциповъ."

Передъ отъбадомъ изъ Парижа княгине захотелось тайкомъ посетить Версаль, резиденцію королевскаго семейства. Она обратилась съ просьбою о помощи къ Хотинскому, нашему поверенному въ делахъ. Хотинскій попробовалъ напугать ее строгостью полиціи, но долженъ былъ, наконецъ, уступить. Княгиня заняла своего французскаго слугу разными порученіями; потомъ, взявъ съ собою собственнаго лакея и русскаго майора, лечнвшагося въ Париже, сёла съ детьми въ карету и приказала кучеру везти себя на загородную прогулку. Добхавъ до условленнаго мъста, общество пересело въ экипажъ Хотинскаго, который и проводилъ княгиню до воротъ версальскаго сада.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ дней, когда король съ своимъ семействомъ объдалъ публично. Наши искатели приключеній замѣшались въ толиу простаго народа и были увлечены ею въ какую-то большую, грязную залу. Сюда вскорѣ явился Лудовикъ XV, дофинъ съ супругою и двѣ дочери короля, Аделапда и Викторія. Они сѣли за

столъ и немедленно доказали зрителямъ, что владъютъ отличнымъ аппетитомъ.

Лишь только Дашкова дѣлала какое нибудь замѣчаніе, какъ женщины, стоявшія по сосѣдству, заводили съ ней объясненія. Княгиня, напримѣръ, замѣтила, что принцесса Аделанда пила супъ изъ кружки; къ ней тотчасъ обратились съ вопросомъ:

- Развъ король и принцессы въ вашей землъ не то же самое дълаютъ?
  - Въ нашей земль ньтъ ни короля, ни принцессъ.
  - Вы, въроятно, голландка?
- Можетъ быть, отвѣчала княгиня, пробираясь къвыходу, чтобъ избѣжать дальнѣйшихъ разспросовъ.

Воротись въ столицу, Екатерина Романовна и ея спутники много забавлялись надъ тъмъ, что имъ удалось обмануть бдительность французской полиціи.

Герцогъ Шуазёль, въ то время первый министръ, извъстный недоброжелатель Екатерины II, узнавъ о посъщени Версаля княгиней Дашковой, очень въжливо пригласилъ нашу путешественницу па блистательный балъ, который давалъ нарочно для нея. Но княгиня пеменъе учтивымъ образомъ отклонила отъ себя это приглашеніе, извиняясь недостаткомъ времени.

Изъ Парижа Дашкова отправилась на югъ и поселилась въ городъ Э. въ прекрасномъ дом' маркиза Гидона, который былъ наиятъ п приготовленъ для нея родственникомъ, Воронцовымъ. Здёсь она соединплась съ своимъ другомъ, мистриссъ Гамильтонъ, которая жила въ обществъ своего отца-архіепископа, брата-декана и кузины дели Райдеръ. Тутъ же нашла она и другихъ знакомыхъ англичанъ, папримъръ, семейство мистриссъ Карлейль и ея дочери, лэди Оксфорлъ. Зиму вообще княгиня провела чрезвычайно пріятно. Она продолжала совершенствоваться въ англійскомъ языкѣ, изучала англійскую литературу и, вмъстъ съ Гамильтонъ, предпринимала веселыя поъздки въ Монпелье, Марсель, на Гіерскіе Острова и вдоль королевскаго канала, а между тъмъ не переставала мъняться мыслями и впечатлъніями съ своимъ любимцемъ, Дидро. Изъ писемъ философа отъ этого времени до насъ дошло одно очень любопытное посланіе, въ которомъ онъ тономъ юмориста описываеть борьбу версальскаго кабинета съ парижскимъ парламентомъ, и въ которомъ ясно проглядываеть предчувствие близкой револючии. Приводимъ изъ него нъкоторыя мѣста:

Париже. З Априля 1771 года.

"Княгиня, небо услышало упреки, которыми вы меня осыпаете. "Онъ нетолько объщалъ писать ко мнъ-говорите вы, но, казалось, горячо желаль занять непоследнее мёсто въ моихъ воспоминаніяхъ, и воть уже три м'всяца, какъ я не получаю отъ него ни одной строчки." Каменская, можеть быть, и замолвила бы слово въ мою пользу, если бы всв обстоятельства не были противъ меня; мало того, она, пожалуй, охладбеть къ нашей націи и пришишеть ей порокъ, который относится собственно къ моей личности. Въ самомъ дълъ, что же надобно думать о другихъ, скажетъ она, если профессоръ Дидро такъ легкомысленъ, непостояненъ, щедръ на объщанія и скупъ на ихъ исполненіе? Это обыкновенный софизмъ людей, обманутыхъ въ любви или въ дружбъ. Однакожъ, несмотря на мое молчаніе, я остаюсь все тотъ же Дидро, всегда исполненный уваженія и преданности къ вамъ, но, увы, ленивейшій изъ смертныхъ. Я поступилъ съ вами точно такъ, какъ поступаю съ своимъ отцомъ, матерью, братомъ, сестрою, которыхъ люблю отъ всей души, и которымъ не подаю никакого признака жизни, за исключеніемъ тёхъ случаевъ, когда могу быть имъ полезенъ. Укажите, княгиня, въ чемъ я могу услужить вамъ, и тогда вы увидите, къ какой удивительной точности способень Дидро.

"Еслибъ я зналъ, что мое настоящее письмо не попадетъ въ чужія руки и дойдеть прямо по назначенію, то многое сообщиль бы вамъ о нашихъ общественныхъ новостяхъ. Напримъръ, я могъ бы разсказать о томъ, какъ генерал-адвокатъ выгналъ језунтовъ изъ Бретани. Безпокойные и мстительные ісзуиты склонили на свою сторону губернатора провинціи, который изв'єстень горячимь, р'ьшительнымъ характеромъ и деспотическимъ обращеніемъ съ подчиненными. Этотъ великій человікть сажаеть генерал-адвоката въ тюрьму; провинціальный парламенть вступается за своего президента; двло переходить въ столичный парламенть; последній грозить мщеніемъ представителю двора, а дворъ съ равнымъ рвеніемъ поддерживаеть своего представителя. Посреди этой забавной суматохи, король береть себъ новую любовницу, первый министръ возвыщаеть одного чиновника администраціи въ канцлеры, а канцлеръ тотчасъ старается низвергнуть министра, что ему и удается. Оный канцлеръ принимаетъ сторону придворнаго представителя, и, не видя другаго средства спасти своего кліента отъ наказанія, какъ уничтожить самый столичный парламенть, предлагаеть ему эдикть, зная напередь, что последній потерпить неудачу. Действительно, эдикть отвергнуть, а парламенть распущень, и мёсто его заступило нёсколько маленькихь судебныхь палать.

"Это событіе надълало много шуму во всъхъ классахъ общества. Принцы протестуютъ, вся аристократія протестуетъ, другіе трибуналы протестуютъ—словомъ, нѣтъ уголка, гдѣ бы не протестовали. Умы волнуются, и волненіе распространяется; пдеп свободы и независимости, прежде доступныя только немногимъ мыслящимъ людямъ, теперь переходятъ въ массу и открыто проповѣдуются".

Въ началѣ весны княгиня Дашкова, вмѣстѣ съ лэди Гамильтонъ и ея родными, отправилась въ Швейцарію. Когда они прибыли въ Ліонъ, городъ готовилъ большое празднество въ честь пьемонтской принцессы, которая ѣхала въ Парижъ для бракосочетанія съ графомъ д'Артуа. По желанію Райдеръ, чрезвычайно живой и всѣмъ интересующейся старушки, путешественники остались въ городѣ до окончанія праздника. Княгиня воспользовалась тѣмъ временемъ, чтобъ осмотрѣть ліонскія фабрики, которыя вступили тогда въ жаркое состязаніе другъ съ другомъ, принося въ даръ пьемонтской принцессѣ лучшіе образцы своихъ произведеній. Вообще ся высочество встрѣтила здѣсь великолѣпный пріемъ; каждый приподнимался на носки, чтобъ удивляться особѣ, становившейся членомъ королевской фамиліи, и каждый спѣшилъ ей представиться. Монархическій принцпиъ, по замѣчанію Дашковой, былъ еще очень спленъ во французскомъ народѣ.

Пребываніе въ Ліонъ, также, какъ и въ Ганноверъ, ознаменовалось для Екатерины Романовны театральнымъ приключеніемъ. Капитанъ гвардіи, сопровождавшій принцессу, какой-то французскій герцогъ, былъ очень любезенъ съ русскою княгинею и предложилъ ей ложу на одно изъ первыхъ представленій, данныхъ въ честь дорогой гостьи. Княгиня отправилась вмъстъ съ своими спутницами; но ложа была уже занята тремя ліонскими дамами; послъднія продолжали сидъть неподвижно, подобно статуямъ, и не обратили ни мальйшаго вниманія на слова капельдинера, который говорилъ имъ, что ложа отдана знатнымъ иностранцамъ. Княгиня не захотъла настапвать, и между тъмъ, какъ Райдеръ съ Каменской помъстились позади неблаговоспитанныхъ дамъ, она съ лэди Гамильтонъ ръшилась воротиться домой. Но, при выходъ изъ театра, ихъ остановилъ отрядъ гвардейскихъ солдатъ. Стараясь удержать напоръ

толны, гвардейцы выставили впередъ штыки своихъ ружей и, въ припадкъ усердія, щедро раздавали толчки направо и налѣво. Одинъ изъ этихъ толчковъ пришелся на долю Дашковой, и, въроятно, онъ былъ бы не послъдній, еслибъ она не поспѣшила объявить свой титулъ. Солдаты тотчасъ перемѣнили тонъ и начали извиняться, увъряя княгиню, что они не имѣли никакого понятія о ея званіи. Дашкова замѣтила на это, что, вмѣсто уваженія къ титулу, они лучше обратили бы вниманіе на ея полъ. Одинъ изъ гвардейскихъ проводилъ дамъ сквозь толиу и испросилъ у нихъ извиненіе за себя и за своихъ товарищей.

Изъ поъздки по Швейцаріи Екатерина Романовна вспоминаєть очень немногое. Вообще она не любить распространяться о самомъ процессь путешествія, или описывать пароды, города, разнообразныя картины природы, и гораздо съ большею охотою останавливается на замѣчательныхъ личностяхъ. Такъ, напримъръ, оставляя описаніе прекрасной Швейцаріи досужимъ туристамъ, она прямо переходить къ разсказу о своемъ знакомствъ съ Вольтеромъ и Губеромъ. Читатель, конечно, ужь замѣтилъ, что русская княгиня во время путешествія по Западной Европъ, несмотря на скромное инкогнито, знакомилась только съ знаменитостями или съ людьми, принадлежавшими къ самой высшей аристократіи.

На другой же день по прибыти въ Женеву, Дашкова написала къ Вольтеру о своемъ горячемъ желании посътить его вмъстъ съ друзьями. Немедленно полученъ былъ отвътъ слъдующаго содержания:

Ферней. Четверы, 9-го мая 1771 года.

"Фернейскій старикъ, почти сленой и удрученный страданіями, посившиль бы непременно упасть къ ногамъ княгини Дашковой, когда бы его не удерживали болезни. Если княгиня завтра вечеромъ, около 7 часовъ, почтитъ насъ своимъ присутствіемъ, и придетъ вместе съ компаніею отужинать въ нашей хижинъ, то мадамъ Дени постарается ихъ угостить; а старый инвалидъ счелъ бы это посещение однимъ изъ светлыхъ дней своей жизни. Онъ проситъ позволенья остаться въ халатъ, потому что уже давно не въ состояньи одеваться пначе. Затемъ свидетельствуетъ княгинъ свое глубокое уваженіе".

Въ назначенное время Дашкова, вибстъ съ Гамильтонъ, Райдеръ и Каменской, отправилась въ Ферней; ихъ сопровождали два кава-

лера—родственникъ княгини, Воронцовъ, и англичанинъ Кэмпбель. Наканунѣ Вольтеръ пустилъ себѣ кровь; несмотря на свою слабость, онъ запретилъ говорить о томъ, чтобъ не помѣшать визиту. Гости нашли эту развалину полулежащею въ большихъ креслахъ съ видомъ чрезвычайно утомленнымъ. Княгиня, прежде всего, побранила старика за то, что онъ позволяетъ безпокопть себя въ такое время, и изъявила намѣреніе удалиться.

— Что я слышу? воскликнуль вдругь философъ, прерывая гостью и поднимая руку, какъ будто онъ декламироваль на сценъ.—Самый голосъ ен—голосъ ангела!

Екатерина Романовна замѣтила на это, что она пришла удивляться Вольтеру и не желаетъ слышать изъ его устъ такую преувеличенную лесть. Затѣмъ, обмѣнявшись взаимными комплиментами, они завязали длинный разговоръ о русской императрицѣ.

Окончивь бесёду, хозяинъ попросиль общество перейдти къ ужину наверхъ, въ комнаты его племянницы, мадамъ Дени, которая, къ удивленію княгини, оказалась самою обыкновенною женщиною. Камердинеръ отвелъ Вольтера въ столовую и помогъ ему стать на кольни въ большое кресло. Старикъ облокотился на спинку, и въ такомъ неловкомъ положеніи оставался все время ужина vis-à-vis съ княгинею. За столомъ общество увеличилось еще двумя богатыми откупщиками изъ Парижа, которыхъ портреты висёли въ нижней залъ и которымъ дядя съ племянницей оказывали большое вниманіе. Вообще первый визитъ произвелъ на Дашкову несовсёмъ пріятное впечатлёніе.

На прощаньй, Вольтеръ пригласилъ путешественницу почаще бывать у него, пока она въ Женевв. Испросивъ позволение привзжать къ нему утромъ, княгиня нъсколько разъ пользовалась бесъдами философа, наединъ, въ его кабинетъ, или въ саду. Во время этихъ бесъдъ остроумный хозяинъ совершенно уничтожилъ первое невыгодное впечатлъние, и гостья опять видъла въ немъ великаго человъка.

Еще болье сблизилась Екатерина Романовна съ Губеромъ, носившимъ прозванье "птицелова" за свою страсть къ соколиной охотъ. По ен словамъ, это былъ человъкъ чрезвычайно умный и обладавшій разнообразными талантами. Поэтъ, музыкантъ, живописецъ, онъ отличался, кромъ того, блестящимъ образованіемъ, необыкновенною добротою сердца и живымъ, веселымъ характеромъ. Вольтеръ побаивался его, потому что Губеръ очень хорошо изучилъ слабости старика и любиль переводить на полотно многія забавныя сцены изъ его жизни. Они часто состязались въ шахматы; Вольтеръ почти всегда проигрываль, при чемъ обыкновенно сердился и строиль уморительныя гримассы. У Губера была маленькая собачка, которую онъ пріучиль забавлять общество также на счеть фернейскаго философа: собачка дълала гримасы, поразительно на него похожія.

Вечерами общество часто каталось по Женевскому Озеру. Губеръ обыкновенно руководилъ этими прогулками и былъ такъ любезенъ, что поднималъ на мачтъ русскій флагъ. Княгиня, вмъстъ съ Каменскою, пъла русскія пъсни; Губеру нравился ихъ заунывный голось и онъ очень удачно его запоминалъ. Вообще наши путешественники съ чувствомъ непритворной грусти покидали Женеву.

Передъ отъйздомъ, Дашкова получила еще записку отъ Вольтера, въ которой онъ благодарилъ ее за одну изъпроповъдей архіепископа Платона. Посланіе до приторности наполнено лестью.

"Княгиня—писаль онъ—старикъ, котораго вы сдѣлали почти молодымъ, благодаритъ васъ столько же сколько и жалѣетъ о вашемъ отъвъдѣ. Я не пропущу случая похвалить ея величеству проповѣдь, достойную и самого греческаго Платона, которую сообщилъ мнѣ неменѣе достойный другъ Томирисы \*). Счастливы тѣ, которые сопровождаютъ васъ въ Спа; несчастливъ я, который остаюсь на берегахъ Женевскаго Озера. Наши горы долго еще будутъ гремѣть эхомъ вашего имени—имени, которое навсегда останется въ моемъ сердцѣ вмѣстѣ съ чувствомъ удивленія и уваженія къ вашей особѣ."

Путешественники наняли двѣ большіялодки и поплыли изъ Швейцаріи внизъ по Рейну, осматривая встрѣчавшіеся на пути города и замѣчательные предметы. Одна лодка была занята багажемъ и принадлежностями кухни; въ другой они помѣщались сами. Здѣсь были устроены маленькія каюты, въ которыхъ спали дамы, между тѣмъ, какъ мужчины каждый вечеръ отъпскивали себѣ ночлегъ на берегу. Дашкова и Каменская отправлялись часто на рынокъ въ самыхъ простыхъ черныхъ платьяхъ и соломенныхъ шляпкахъ, и закупали тамъ разные припасы. Нужно замѣтить, что княгиня одна только умѣла говорить по нѣмецки, а потому должна была, въ то время, играть роль переводчика для своихъ спутниковъ.

Иногда общество оставляло на нъсколько дней свои лодки и предпринимало поъздку куда нибудь въ сторону. Такъ въ Карлеруэ пу-

<sup>\*)</sup> Екатерина II названа здёсь именемъ извёстной скиоской царицы.

тешественники получили приглашеніе отъ маркграфини баденской, которая, узнавъ о прибытін въ городъ княгини Дашковой, хотѣла непремѣнно ее видѣть. Княгиня посѣтила загородный дворецъ маркграфини, и осталась въ восторгѣ отъ ея гостепріимства и умной бесѣды. Въ Дюссельдорфѣ Екатерина Романовна осматривала славную картинную галлерею. Во Франкфуртѣ-на-Майнѣ она познакомилась съ младшимъ изъ братьевъ Орловыхъ, который тогда оканчивалъ свое образованіе въ нѣмецкихъ университетахъ. Ее непріятно поразили увѣренность юноши въ своихъ огромныхъ познаніяхъ, заносчивый, педантическій тонъ и страсть обо всемъ спорить. Онъ быль одинъ изъ ревностныхъ почитателей Руссо и софизмы его принималъ за изрѣченія глубокой мудрости, между тѣмъ, какъ Дашкова, пропитанная аристократическими стремленіями, питала сильную антипатію къ демократическимъ идеямъ и къ самой личности швейцарскаго философа.

Въ Спа наша княгиня пріобрѣла еще два блестящія знакомства: съ принцемъ Эрнестомъ мекленбург-стрелицкимъ и Карломъ шведскимъ, извѣстнымъ впослѣдствіи подъ именемъ герцога Зюдерманландскаго. Но вторичное пребываніе въ этомъ городѣ не отличалось такимъ же веселымъ характеромъ, какъ первое. Общество нашихъ путешественницъ подернулось грустью, потому что проводило вмѣстѣ послѣдніе дни и должно было разъѣхаться въ разныя стороны. Спутники княгини собирались въ Англію; а ей наступала пора возвратиться въ Россію.

Дружба съ митриссъ Гамильтонъ, основанная на взаимномъ глубокомъ уваженіи и на сходствѣ понятій, приняла, между тѣмъ, сантиментальный, совершенно-романическій характеръ. Однажды вечеромъ, обѣ подруги бродили въ "Promenade de sept heures" и печально разговаривали о предстоящей разлукѣ. Невдалекѣ отъ мѣста ихъ прогулки, работники закладывали основаніе какому-то большому зданію. Вдругъ княгинн останавливается, вдохновленная новою, неожиданно блеснувшею мыслію. Она даетъ торжественное слово черезъ пять лѣтъ возвратиться въ Спа и занять квартиру въ томъ самомъ домѣ, основаніе котораго закладывали передъ ихъ глазами, если другъ обѣщаетъ ей пріѣхать на свиданіе. Трогательное предложеніе встрѣчено съ полнымъ сочувствіемъ, и, что еще трогательнѣе, оно впослѣдствіи было буквально исполнено.

Наконецъ, друзья со слезами разстались и потхали каждый своею дорогою. На обратномъ пути въ Россію, княгиня упоминаетъ мимо-

ходомъ только о Дрезденъ, гдъ она осмотръла картинную галлерею, и потомъ о Берлинъ, гдъ опять воспользовалась гостепримствомъ королевской фамиліи.

И такъ, счастливое время путешествія миновало. Въ отечествь. на первыхъ порахъ, Екатерину Романовну ожидали непріятныя впечатльнія. Въ Ригь она нашла извъстія отъ старшаго брата Александра и отъ своего управителя; но нисьма ихъ заключали въ себъ только печальныя подробности о чумъ, которая свиръпствовала тогла въ нашей древней столицъ. Братъ Александръ укрылся отъ чумы въ одной изъ своихъ деревень; а управитель писалъ о смерти сорока пяти крестьянъ и о томъ, что, по причинъ карантина, онъ не могъ исполнить предписание госпожи насчетъ присылки слугъ и разныхъ вещей. Кром'в того, нетербургскій домъ Дашковыхъ быль уже проданъ Никитою Ивановичемъ Панинымъ; хотя онъ сдёлалъ это по порученію самой княгини, для того, чтобъ покрыть часть ея издержекъ на путеществіе, но, подъ вліяніемъ своей фаворитки, Талызиной, отдалъ домъ одному изъ ея пріятелей за половинную цену. Эти извъстія такъ разстроили Екатерину Романовну, что она заболѣла и три недѣли пролежала въ Ригѣ.

По прівзді въ Петербургъ, Дашкова жила нівкоторое время у своей сестры, Полянской, пока не переселилась въ другой, наемный домъ. Сестра эта была та самая Елизавета Романовна, которая, десять літь назадъ, играла такую важную роль при дворів Петра III. Въ 1761 году она вышла замужъ за бригадира Полянскаго и наслаждалась теперь тихою, семейною жизнію. Тутъ же, въ Петербургъ, княгиня увидівлась опять съ своимъ отцомъ, и время, какъ видно, смягчило его гнівъ противъ дочери. Авторъ "Записокъ, намекаетъ, при этомъ случаї, на какую-то ядовитую клевету, которая будто бы была причиною неудовольствія. Въ чемъ состояла клевета и каковы были, вообще, ихъ взаимныя отношенія—она не говоритъ и почти проходитъ молчаніемъ этотъ щекотливый для себя вопросъ.

Не безъ особеннаго удовольствія замѣтила наша героиня, что грозная опала, угнетавшая ее цѣлыя десять лѣтъ, почти разсѣялась, и горизонтъ со стороны двора началъ проясняться. Отчасти долгая разлука охладила враждебное чувство въ сердцѣ Екатерины; отчасти благопріятствовало Дашковой то обстоятельство, что Григорій Григорьевичъ Орловъ уже не пользовался прежнимъ довѣріемъ, и партія его замѣтно теряла свое значеніе. Много помогло также и осторожное поведеніе княгини за границей, которое обнаружило въ ней

присутствіе довольно тонкихъ дипломатическихъ способностей. Она вездѣ громко заявляла свою глубокую и неизмѣнную преданность къ императрицѣ, сближалась преимущественно съ тѣми лицами, которыя пользовались благосклонностью Екатерины, и уклонялась отъ знакомства съ людьми ей непріятными. При помощи новыхъ друзей, особенно Вольтера и Дидро́, восторженныя похвалы Екатеринѣ были услышаны въ петербургскомъ зимнемъ дворцѣ и, конечно, не остались безъ вліянія на перемѣну придворныхъ отношеній.

Вотъ въ какихъ выраженіяхъ, напримъръ, старый фернейскій льстецъ описываеть Екатеринъ свое первое свиданіе съ киягинею \*):

Ферней, 15 мая 1771 г.

"Всемилостивъйшая государыня!

"Прежде всего я долженъ увѣдомить васъ, что имѣлъ честь принимать въ своемъ уединеніи княгиню Дашкову. Лишь только она вошла въ комнату, какъ тотчасъ узнала вашъ портретъ, вышитый по атласу и обведенный цвѣточною гирляндою. Такой же портретъ намѣренъ былъ доставить вашему императорскому величеству г. Ласаль. (Изъ всѣхъ ліонскихъ произведеній искусства это самое совершенное; оно скоро будетъ возможно въ Петербургѣ и въ Адріанополѣ, или въ Стамбулѣ, если дѣла пойдутъ все съ такимъ же усиѣхомъ.).

"Надобно полагать, что въ вашемъ изображени есть какая нибудь таинственная сила, потому что глаза княгини Дашковой, обращенные на эту шелковую матерію, въ однуминуту наполнились слезами. Она четыре часа сряду разсказывала о вашемъ императорскомъ величествѣ; а мнѣ показалось, что она говорила не болѣе четырехъминутъ.

"Я получилъ отъ нея проповъдь архіепископа Платона, произнесенную надъ гробницею Петра Великаго, на другой день, какъ ваше императорское величество получили извъстіе о совершенномъ истребленіи турецкаго флота" и т. д.

Немедленно, по возвращени Дашковой въ Петербургъ, императрица прислала ей 10,000 рублей. Оправившись отъ болезни, Екатерина Романовна явилась во дворце и была принята очень ласково.

<sup>\*)</sup> Переписка Екатерины II, съ. Вольтеромъ, 1763 - 1778 г.

Вслѣдъ затѣмъ она получила въ подарокъ еще 60,000 рублей на покупку имѣнія въ свою собственность. Деньги эти помогли княгинъ выручить изъ затруднительнаго положенія ея отца; она заплатила 23,000 руб. долгу, который уже требовали съ него судебнымъ порадкомъ. Остальная сумма была отложена на приданое дочери.

Весною 1773 года княгиня перевхала на ту самую дачу (Кирьяновку), которая упоминалась въ разсказъ о событияхъ 1762 г. Здѣсь сынъ ея такъ опасно заболѣлъ лихорадкою, что она нѣкоторое время отчаявалась въ его жизни. Судьба послала ему молодаго доктора Рожерсона, который только что прівхалъ изъ Шотландіи. Помощію этого искуснаго врача и неусыпными попеченіями матери, семнадцать дней неотходившей отъ кровати своего Павла, онъ былъ спасенъ. Съ тѣхъ поръ, Рожерсонъ, впослѣдствіи первый лейб-медикъ Екатерины II, сдѣлался однимъ изъ самыхъ искреннихъ друзей княгини.

Бользнь сына не помъщала матери лично поздравить императрицу съ побъдами Румянцова и мирными предложеніями турокъ, извъстіе о которыхъ привезъ генералъ Потемкинъ. Княгиня, по этому случаю, успъла искусно выразить свое сочувстіе къ современнымъ политическимъ событіямъ: она прислала императрицѣ картину съ изображеніемъ прекрасной гречанки, произведеніе знаменитой художницы Анжелики Кауфманъ, и приложила къ ней письмо, въ которомъ изъявляла свои надежды на близкое возрожденіе Греціи. Тѣмъ и другимъ Екатерина осталась очень довольна.

Осенью того же года, Дашкова съ семействомъ отправилась въ село Тронцкое, лежавшее на рѣкѣ Протвѣ, недалеко отъ Серпухова. Она жила здѣсь довольно уединенно, прододжая соблюдать строгую экономію въ расходахъ и посвящая себя, главнымъ образомъ, воснитанію дѣтей. Черезъ каждыя двѣ недѣли, Екатерина Романовна возила ихъ въ Москву на свиданье съ бабушкою, старою княгинею Дашковой. Во время одной изъ такихъ поѣздокъ, въ домѣ своего родственника, П. Д. Еропкина, она познакомилась съ генераломъ Потемкинымъ, которому суждено было вскорѣ занять мѣсто Г. Г. Орлова.

Отсутствіе изъ столицы не позволило княгинъ пожать руку своему другу и почитателю Дидро́, который, какъ извъстно, въ концъ 1773 и началъ 1774 года, былъ въ Россіи и пользовался личными бесъдами Екатерины II, своей щедрой покровительницы. До насъ дошли два посланія Дидро́ къ Дашковой, написанныя въ Петербургъ; но

они не заключають въ себъ ничего особенно интереснаго и наводнены цълымъ потокомъ утонченныхъ дюбезностей \*).

Когда, въ 1775 году, императрица прівзжала въ Москву праздновать миръ, окончившій первую Турецкую войну, Екатерина Романовна приняла участіе въ этихъ великольпныхъ празднествахъ. Но вскорѣ ей пришлось цѣлыя три недѣли провести у постели умирающей свекрови. Послѣднее время своей жизни старуха, повидимому, находилась въ полномъ согласіи съ невѣсткою, которая оказывала ей знаки глубокаго уваженія и вниманія. Несмотря на свою слабость, княгиня проводила прахъ свекрови за семнадцать верстъ отъ города и похоронила ее въ одномъ монастырѣ, гдѣ уже поконлись пѣкоторые члены фамиліи Дашковыхъ.

Незадолго до отъвзда императрицы изъ Москвы, княгиня обратилась къ ней съ просьбю во второй разъ отпустить ее за границу, для того, чтобъ дать своему сыну образованіе въ одномъ изъ иностранныхъ университетовъ. Екатерина не отказала въ своемъ позволеніи, но дала его съ такою же холодностію, какъ и прежде; если върить "Запискамъ", она осталась недовольна тъмъ, что высшее образованіе считали возможнымъ только за границей, а не въ Россіи.

Такъ какъ Дашкова разсчитывала на долгое отсутствіе изъ отечества, можеть быть, на девять или на десять лѣтъ, то сиѣшила устроить судьбу своей дочери, и воспользовалась первымъ удобнымъ случаемъ. За Анастасью посватался нѣкто бригадиръ Щербининъ. Хотя это была несовсѣмъ блестящая партія, однако предложеніе охотно приняли, и молодые супруги, съ согласія старика Щербинина отправились, вмѣстѣ съ княгинею, за границу. Такимъ образомъ, дочь ея, еще слишкомъ неопытная для самостоятельной жизни, и послѣ свадьбы продолжала оставаться подъ надзоромъ матери. Дашкова опять намекаетъ на какіе то пересуды и непріятности, которымъ она подверглась по поводу этого брака (вѣроятно, со стороны своихъ родственниковъ), но пренебрегаетъ ими и не хочетъ о нихъ разсказывать.

Путешественники, сопровождаемые целою свитою родственниковъ, выбхали изъ Москвы зимою и направили свой путь на Псковъ, чтобъ забхать въ гости къ старшему брату молодаго Щербинина. Дорогою, одинъ изъ слугъ упалъ съ козелъ, и по немъ пробхало двое саней.

<sup>\*)</sup> См. приложенія къ изданію "Мемуаровъ".

Отъ сильнаго ушиба онъ лишился чувствъ. Необходимо было пустить кровь; но какимъ образомъ? Дашкова вспомнила, что въ портфелѣ сына хранился ланцетъ, купленный ею въ Англіи, и предложила кому нибудь изъ спутниковъ принять на себя операцію; но никто не рѣшался. Тогда, побѣдивъ на минуту свое сильное отвращеніе къ человѣческой крови, она сама открываетъ у больнаго жилу и такимъ образомъ спасаетъ ему жизнь.

Изъ помъстья Щербининыхъ Екатерина Романовна продолжала путь черезъ Дитву. Поъздка по этому глухому, дикому краю показалась ей чрезвычайно утомительною. Дорога пролегала иногда по такой лъсистой мъстности, что надобно было нанимать десятка три мужиковъ съ топорами, которые шли впередъ и расчищали проъздъ для экипажей. Въ дополнение непріятностей, сынъ забольлъ корью. Только добравшись до Гродно, путешественники могли нъсколько отдохнуть. Здъсь одинъ докторъ, состоявшій при гродненскомъ корпусъ, вылечилъ князя; но отъ него успъла заразиться и молодая Щербинина. Княгиня, поэтому, цълыя пять недъль должна была прожить въ Гроднъ.

Въ Варшавъ Екатерина Романовна встрътила весьма-почетный пріемъ при дворъ Станислава Понятовскаго, что подало ей новодъ осыпать эту безцвътную личность похвалами, далеко-незаслуженными. Въ Берлинъ она нашла то же самое радушное гостепріимство, какъ и въ первое путешествіе.

Спустя ровно пять лѣть послѣ разлуки съ другомъ, Дашкова прибыла въ Спа, и дѣйствительно заняла тотъ самый домъ въ "Promenade de sept heures", при заложеніи котораго она дала свое торжественное обѣщаніе. Сюда пріѣхала вскорѣ мистриссъ Гамильтонъ, и оба друга доказали, что разлука нисколько не уменьшила ихъ романической привязанности.

Что касается до образованія сына, то выборь княгини паль на Эдимбургскій университеть. Она рішилась устроиться въ Эдимбургів на все время его учебнаго курса, и поэтому случаю обратилась за совітами къ ректору университета, знаменитому историку Робертсону, прося его принять молодаго Дашкова подъ свое покровительство. Робертсонь отвічаль ей очень-віжливымь письмомь и совітоваль подождать еще года два или три, чтобъ дать юному князю время основательнымь образомь приготовиться къ университету. Съ этою цілью онь указываль ей на одного изъ профессоровь, Робинзона, который иміль у себя домашній пансіонь и которому княгиня могла

бы смѣло ввѣрить молодаго человѣка. Но нетериѣливая мать рѣшительно отказалась разлучиться съ сыномъ, или отложить на два года его поступленіе въ университетъ.

Второе посланіе къ Робертсону очень любопытно въ томъ отношеніи, что раскрываетъ передъ нами взглядъ княгини вообще на систему научнаго образованія и нѣсколько на будущее назначеніе ен сына. Посланіе уже адресовано изъ Лондона, гдѣ Екатерина Романовна остановилась на короткое время по пути въ Шотландію. Мы приведемъ его въ извлеченіи:

"Милостивый государь, я имъла честь получить вашъ отвъть, и, принося за него благодарность, беру смълость пояснить вамъ нъкоторые пункты моего перваго письма, которые, кажется, остались для васъ несвовсъмъ-ясны.

"Я всегда желала, чтобы сынъ жилъ со мной подъ одною кровлею, подъ моимъ надзоромъ, и не отношу себя къ такимъ женщинамъ, которыя способны портить своихъ детей; думаю, напротивъ, что моя привязанность будеть самымъ дучшимъ руководителемъ ихъ нравственнаго и физическаго развития. Притомъ же мой образъ жизни нисколько не стъсняется ихъ присутствіемъ; слъдовательно, мы очень хорошо можемъ ужиться вийстй. Но еслибы я пожелала помистить сына внъ своего дома, то не иначе, какъ къ вамъ, потому-что только на васъ однихъ могу положиться въ этомъ случав. Что же касается до г. Робинзона, то я довольно знаю о немъ, чтобъ уважать его, какъ ученаго и инсателя, и вполив убъждена, что онъ быль бы чрезвычайно-полезень моему сыну въ дёлё образованія. Князь Дашковъ, конечно, будеть слушать его лекцін; но я решительно не желаю помъстить князя съ цълою толпою неизвъстныхъ мив молодыхъ людей, ибо всего болве дорожу его характеромъ и нравственностью.

"Впрочемъ, не лишаю себя надежды, что вы, если не захотите сами руководить образованіемъ моего сына, по-крайней мърѣ, не откажете его матери въ своихъ совѣтахъ по этому предмету. Вслѣдствіе такой надежды представляю на вашъ судъ составленный мною планъ ученія. Я бы очень желала прочесть ваше мнѣніе—плодъ глубокихъ знаній и опытности, чтобъ, сообразно съ нимъ, улучшить мою программу. Вѣрьте, что всякій откровенный совѣтъ я приму отъ васъ какъ лестное доказательство вашего ко мнѣ уваженія.

"Считаю необходимымъ упомянуть при этомъ случав, что военная служба въ моемъ отечествъ—вещь очень-почетная и во многомъ не-

похожа на службу въ другихъ земляхъ, гдъ милость государя и прилворныя йнтриги служать главнымь средствомь возвышенія. У насъ каждый желающій достичь высокаго положенія въ обществ'я долженъ начинать службу очень-рано. Поэтому, какъ вы видите, мой сынъ не можеть посвятить еще четыре года наукамъ, неимвющимъ непосредственной связи съ тою спеціальностью, для которой онъ себя готовить. Ему теперь 17 льть; если къ четыремъ годамъ ученія прибавить два года на путешествія, въ-такомъ-случай онъ не ранве двадцатаго года могъ бы приступить къдисполнению своихъдобязанностей. Видъть его возвышение тъмъ же путемъ и тъми же честными трудами, какими возвышались его предки, составляеть предметь моей гордости, моего искренняго желанія. Отвергая и презирая всякое низкое средство, я болже всего буду заботиться о томъ, чтобъ устранить обстоятельства, которыя могуть отклонить его отъ настоящаго пути. Кромъ обязанностей матери, на мнъ лежить еще обязанность онекуна; я должна согласить настоящее съ будущимъ, примирить европейскія идеи съ обычаями и особенностями моего отечества.

"Вотъ, милостивый государь, иланъ ученія, который я составила, съ указаніями того, что мой сынъ уже знаетъ, или чему онъ началь учиться.

"Языки. Латинскій. Начальныя трудности уже побъждены.

"Англійскій. Князь очень хорошо понимаеть прозу и отчасти стихи.

"Нъмеций. Онъ понимаеть все, что читаетъ.

"Французскій. Знаетъ, какъ свой собственный.

"Словесность. Онъ знакомъ съ лучшими классическими произведеніями, и его вкусъ развить болье, чъмъ это обыкновенно бываетъ въ подобномъ возрасть. Я боюсь, что онъ слишкомъ строгій критикъ, и это можетъ составить его отличительный недостатокъ.

"*Математика*. Весьма важная отрасль науки. Онъ уже сдѣлаль успѣхи въ ней и рѣшаетъ трудныя задачи; но я желаю, чтобъ шелъ дальше въ алгебрѣ.

"Гражданская и военная архитектура. Я бы хотёла, чтобъ онъ изучилъ ее подробно.

"Исторія и юсударственныя учрежденія. Онъ внаетъ всеобщую исторію и частную: Германіи, Франціи и Англіи; но ему надобно опять пройти ее и дома повторить съ учителемъ.

"Потомъ я желаю, чтобъ онъ узналъ: 1) логику и теорію мышленія; 2) опытную физику; 3) нъсколько химіи; 4) философію и естественную исторію; 5) естественное, международное, государственное

й частное право въ связи съ европейскими законодательствами; 6) этику; 7) политику.

"Эти науки онъ долженъ пройти въ два съ половиною года, или въ пять университетскихъ семестровъ." (Затъмъ слъдуетъ подробное распредъление предметовъ по семестрамъ).

Письмо и программа ученья достаточно показывають, что княгиня воспитывала своихъ дътей чрезвычайно тщательно и усердно-даже болъе усердно, нежели сколько нужно. Неговоря уже о томъ, что слова ея отзываются сильнымъ педантизмомъ, изъ нихъ ясно видимъ несовсемъ нормальное отношение къ детямъ. Известно, что излишняя строгость, энергія и симметричность въ дъль воспитанія могуть также повредить, какъ и отсутствіе надзора, или порядка. Подобная система заключаеть умственное развитие въ тъсныя рамки, задерживаеть его свободный ходъ и придаеть этому ходу характерь болве механическій, нежели живой и разумный. Княгиня Дашкова, очевидно, принадлежала къ темъ матерямъ семейства, которыя, господствуя въ своемъ дом'й деспотически, вносять деспотическій элементь и въ д'яло воспитанія; которыя непрем'єнно хотять видёть въ своихъ д'єтяхъ геніальныя способности и, не позволяя имъ сдёлать ни одного свободнаго шагу, начиняють юную память всевозможными познаніями п нравственными синтенціями, въ то время, когда голова еще не въ состояніи ихъ переварить. Подобныя матери кончають тімь, что заучивають своихъ дътей до отупънія; наука, не переходя органически въ ихъ плоть и кровь, становится тяжелымъ и скучнымъ бременемъ, и они покидаютъ ее при первой возможности. Очень ръдко, въ такихъ случаяхъ, заботы и неутомимые хлопоты матери вознаграждаются привязанностью, или искреннимъ довъріемъ со стороны дѣтей.

Въ своихъ взглядахъ на жизнь п на значеніе человѣка вообще, Дашкова, какъ видно, не поднималась надъ уровнемъ массы: такъ-называемая карьера у нея на первомъ планѣ при мысли о будущности сына.

По дорогѣ въ Шотландію, Екатерина Романовна провела нѣсколько дней въ домѣ лорда Суссекса и здѣсь познакомилась съ мистеромъ Вильмотъ, отцомъ той дѣвушки, которая впослѣдствіи играла значительную роль въ жизни нашей героини, и которой русская исторія обязана ея интересными "мемуарами". Общество путешественниковъ уменьшилось, между тѣмъ, молодымъ Щербининыммъ: отецъ вызвалъ его изъ Спа, и онъ уѣхалъ въ Россію, оставивъ свою жену на рукахъ у тещи.

По прівздів въ Эдимбургъ, княгиня наняла квартиру въ Голирудів, старинномъ дворців шотландскихъ королей. Окружающіе предметы напоминали ей Марію Стюартъ и часто заставляли задумываться надъ печальною судьбою королевы; къ ея спальнів примыкалъ даже кабинетъ Маріи и та достопамятная лівстница, съ которой былъ брощенъ итальянецъ Ричіо.

Изв'єстно, какимъ блескомъ озарилась Шотландія во второй половинъ XVIII въка, вслъдствіе быстрыхъ успъховъ своихъ на поприщъ наукъ и литературы; целый рядъ громкихъ именъ обратилъ на нее вниманіе всей образованной Европы. В вроятно, эта-то слава вм'єст'в съ лешевизною жизни, и ръшила выборъ княгини въ пользу эдимбургскаго университета. Разумбется, она не пропустила случая немедленно познакомиться со всёми литературными знаменитостями шотландской столицы. Изъ общества ученыхъ людей, собиравшихся въ ея домъ, княгиня съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминаеть: Робертсона, Адама Смита, Фергюсона и Блэра; а изъ женскихъ знакомствъ: герцогиню Бургей, лэди Френсисъ Скотъ, лэди Лотіанъ и Марію Ирвинъ. Годы, проведенные въ Эдимбургь, опа называетъ одними изъ самыхъ мирныхъ и спокойныхъ во всей жизни. Удовольствія этого тихаго существованія еще болье увеличились съ прівздомъ мистрисъ Гамильтонъ. На летнія вакансіи Екатерина Романовна отправилась, вмъстъ съ своимъ другомъ, въ горную Шотландію; но отсюда она воротилась съ ревматизмомъ, и потому следующіе каникулы провела на водахъ Буктона и купалась въ Скарбору. Гамильтонъ не оставляла ся своими попеченіями во все время болѣзни.

Между тымъ, ученье молодаго Дашкова шло своимъ порядкомъ и систематически подвигалось впередъ по упомянутой программъ. Княгиня старалась доставить ему самое многостороннее развитіе. Она немалое вниманіе обращала также на его свътскія манеры и физическую ловкость: съ этою цълью онъ бралъ уроки верховой взды и фетхованья. Кромъ того, мать каждую недълю аккуратно давала у себя танцовальные вечера, чтобъ доставить сыну пріятное разсѣяніе отъ умственныхъ занятій.

Въ маѣ 1779 года князь Дашковъ окончилъ свое университетское образованіе. По словамъ матери, онъ выдержалъ публичный экзаменъ съ такимъ блестящимъ успѣхомъ, что его отвѣты покрывались громъкими рукоплесканіями многочисленныхъ посѣтителей. Юноша получилъ

степень "магистра искусствъ", и материнскій восторгь княгини, при этомъ случав, не зналь предвловъ.

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Дашковы оставили Эдимбургъ, чтобъ еще разъ совершить путешествіе по Западной Европѣ. Прежде всего они отправились въ Ирландію. Семейства Гамильтонъ и Морганъ, жившія въ Дублинѣ, позаботились приготовить для путешественниковъ удобное и красивое помѣщеніе. Екатерина Романовна прогостила здѣсь около года; она говоритъ, что это время дли нея походило на какое то прекрасное сновидѣніе, потому что вниманіе и услужливость друзей предупреждали всѣ ен желанія.

Дублинское общество, повидимому, было очаровано умомъ и талантами русской княгини и носило ее на рукахъ. Въ числъ новыхъ знакомствъ, пріобрътенныхъ здъсь, она съ особеннымъ уваженіемъ вспоминаетъ лэди Арабеллу Дени, которан извѣстна какъ основательница нъсколькихъ благотворительныхъ заведеній. Дашкова, съ своими друзьями, часто ходила къ ней пить чай и наслаждаться ея умной, симиатичной бесёдой. Между учрежденіями Арабеллы, главнымъ предметомъ ея заботъ быль госпиталь Магдалены. Восхищаясь музыкальнымъ талантомъ княгини, старая лэди попросила ее положить на музыку одинъ церковный гимнъ, который любители собирались проивть въ магдаленинской капеллв, по случаю какого то торжества, разумбется, съ благотворительною цёлью. Екатерина Романовна посившила исполнить просьбу, и после двухнедельного приготовленія, концертъ состоялся при стеченіи многочисленной публики, которую привлекло любопытство послушать, до какой степени русская медвидица владветь композиторскимь искусствомь. Полный успехь увънчалъ усилія артистки, и лэди Арабелла благодарила ее отъ всей дущи.

Впрочемъ, во время пребыванія на Британскихъ островахь, это быль не единственный опыть композиціи, сопровождавшійся блестящимъ успѣхомъ. О томъ свидѣтельствуетъ письмо Давида Гаррика, изъ мѣстечка Мостлей, въ Эссексѣ, отъ 3 мая 1778 года:

"Княгиня, душевно благодарю васъ за честь, которой вы меня удостоили. Вчера лучшій музыканть и превосходный компонисть исполнили ваше произведеніе. Небольшое собраніе было въ восторгь; каждый чувствоваль гармонію, прелесть и патетическую простоту вашей пьесы; васъ привътствовали не какъ княгиню, а какъ великую артистку. Не было ни малъйшаго пристрастія къ титулу, и хотя музыкальные судьи разбирали васъ строго, однако, одобреніе

было единодушное. Однимъ-словомъ, я боюсь, чтобъ не сбылось пророчество одного изъ нашихъ поэтовъ:

"Russia shall teach the arts to Britain's isle".

(Россія будеть наставницей въ искусствъ Британскому Острову).

Не однимъ искусствамъ и отдыху носвящала княгиня свое время въ столицъ Ирландін: она слъдила за политикой и усердно слушала знаменитыхъ ораторовъвъ дублинскомъ парламентъ; самымъ блестящимъ изъ нихъ показался ей мистеръ Граттонъ. Далъе, посредствомъ дъятельной переписки она поддерживала свои знакомства, разсъянныя въ разныхъ углахъ королевства, и занималась литературными трудами; такъ мы знаемъ, что княгиня составила "записку" о состояніи Ирландін; но содержаніе "записки" намъ неизвъстно. До насъ дошло только отъ этой эпохи наставление сыну о томъ, какимъ образомъ надо путешествовать. Поучение матери представляетъ мало интереснаго: оно наполнено похвалами князю за его успъхп въ наукахъ и общими мъстами о наблюдательности, которою долженъ вооружиться путешественникъ, о скромности и т. и. Отсюда же, изъ Дублина, Дашкова, съ дътьми и двумя подругами, совершила поъздку въ югозападную часть острова, гдъ она посътила Киллернейское Озеро, Килькеней, Лимерикъ, Коркъ и другія интересныя м'вста.

Весною 1780 года Екатерина Романовна простилась съ своими ирландскими друзьями, и, черезъ Валлисъ, прибыла въ Лондонъ, гдѣ, на этотъ разъ имѣла удовольствіе представиться королевѣ. Посѣтивъ опять нѣкоторые города южной Англіи, она переправилась въ Остендэ, заглянула въ Брюссель и объѣхала главные города Голландіп. Въ Гагѣ путешественница познакомилась съ оранскою фамиліей, причемъ весьма понравилась принцессѣ, и на цѣлый вечеръ заняла принца, такъ-что онъ забылъ свою обычную сонливость; а въ Лейденѣ ей суждено было столкнуться съ прежнимъ своимъ непріятелемъ, княземъ Орловымъ. Это случилось такимъ образомъ:

Дашкова остановилась здёсь дня на два, чтобъ повидаться съ нёкоторыми изъ старыхъ знакомыхъ. Первый ен визитъ былъ къ доктору Гобикусъ. Слуга сказалъ, что господина нётъ дома.

— Не можетъ быть. Я очень хорошо знаю, что онъ не выходилъ сегодня изъ дому, и такъ-какъ онъ навърное будетъ недоволенъ, если меня не увидитъ, то скажите, что княгиня Дашкова пріъхала напомнить ему о себъ.

Докторъ, находившійся въ сосёдней комнатѣ, узналъ голосъ княгини и тотчасъ посиѣшилъ принять ее. Но онъ неплотно затворилъ за собою дверь, и это обстоятельство обнаружило присутствіе въ его домѣ князя и княгини Орловыхъ. Екатерина Романовна была очень удивлена такимъ явленіемъ: она еще не знала, что бывшій ея соперникъ получилъ уже позволеніе путешествовать по Европь.

Дашкова, повозможности, сократила свой визить доктору. Но вътотъ же день едва она съ семействомъ усиъла състь за объдъ, какъ вдругъ отворилась дверь, и вошелъ князь Орловъ. Хозяйка холодно поклонилась гостю и сдълала вопросительную мину.

— Я пришелъ къ вамъ—были первыя слова гостя—не въ качествѣ врага, а въ качествѣ вашего друга и союзника.

Общее молчаніе. Орловъ посмотрѣлъ внимательно на молодаго Дашкова.

— Я вижу, по мундиру, сказалъ онъ:—что вашъ сынъ записанъ въ кирасирскій полкъ. Такъ какъ я еще командую лейб-гвардейскимъ корпусомъ и путешествую единственно для здоровья жены, то, если вамъ угодно, я попрошу императрицу перевести вашего сына въ мой корпусъ, въ которомъ, какъ вы знаете, служба считается двумя чинами выше противъ арміи.

Княгиня пригласила Орлова поговорить съ нею объ этомъ предметъ въ особую комнату. Тамъ она въжливо поблагодарила за предложеніе, но отказалась отъ него, на томъ основаніи, что уже писала о назначеніи сына къ военному министру, князю Потемкину, и, слъдовательно, до полученія отвъта, не можетъ мѣнять своихъ намъреній: такое непостоянство могло бы не понравиться ея величеству и оскорбить военнаго министра.

При имени Потемкина, Григорій Григорьевичъ поморщился. Обмѣнявшись еще нѣсколькими незначительными фразами, онъ прибавилъ, что, во всякомъ случаѣ, на его услуги могутъ разсчитывать, и что трудно найдти молодаго человѣка красивѣе князя Дашкова.

Послёднее замёчаніе и намекъ, скрывавшійся въ немъ, смутили, въ свою очередь, княгиню...

Вторая встръча съ тъмъ же лицомъ произошла въ Брюсселъ. Здъсь, въ одно прекрасное утро, Орловы явились къ Дашковой въ сопровождении Мелиссинно съ женою, фрейлины Протасовой и дъвицы Каменской. Кромъ старика Мелиссино (въ то время куратора Московскаго университета), человъка образованнаго и въ обществъ очень пріятнаго, другіе гости пришлись хозяйкѣ несовсѣмъ посердцу; однако, она, повозможности, старалась быть любезною со всѣми.

Посреди общаго разговора, Орловъ, посмотрѣвъ опять внимательно на молодаго Дашкова, вдругъ обратился къ нему съ слѣдуюшими словами:

— Какъ жаль, князь, что меня, въроятно, не будетъ въ Петербургъ, когда вы туда пріъдете! Я увъренъ, что, при первомъ же появленіи своемъ, вы займете мъсто теперешняго любимца, и я охотно помогъ бы вамъ въ этомъ случаъ.

Княгиня вспыхнула. Она не дала времени своему сыну сказать что нибудь въ отвѣтъ и удалила его изъ комнаты, поручивъ написать записку къ доктору Бюртэну, чтобъ пригласить его на слѣдующій день для геологической прогулки по сосѣднимъ холмамъ. Затѣмъ Екатерина Романовна сдѣлала рѣзкій упрекъ князю Орлову за его слишкомъ-нескромную любезность. Гость не затруднился отвѣтить ей въ такомъ же тонѣ, и они разстались.

Въ Парижъ княгиня возобновила прежнее знакомство съ братомъ и сестрою Малербъ, аббатомъ Рейналь, семействомъ Неккеръ и другими. Нечего и говорить, что престарѣлый Дидро встрѣтилъ ее почти съ дѣтскою радостью, и, несмотря на свои ослабѣвающія силы, бывалъ у нея каждый день. Кромѣ того, путешественники очутились въ кругу русскихъ вельможъ, которыхъ тогда довольно много собралось въ столицѣ Франціи. Между прочими, тутъ были: графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ съ женою (впослѣдствіп главнокомандующій въ Москвѣ), Самойловъ, племянникъ князя Потемкина, и графъ Андрей Шуваловъ; съ послѣднимъ, однако, княгиня не сошлась и дѣлаетъ о немъ очень нелестный отзывъ.

Вообще, второе пребываніе Дашковой въ Парижѣ далеко не походило на первое. Теперь она не скрывалась подъ ложнымъ именемъ, не избѣгала новыхъ встрѣчъ, и вскорѣ коротко сошлась съ высшимъ парижскимъ обществомъ; за то, къ сожалѣнію ел, большал часть времени уходила на церемонные визиты.

Не лишено нѣкотораго интереса свиданье княгини съ Мари́ Антуанетъ, знаменитою супругою Людовика XVI. Дашкова, ни за что не хотѣла подвергать себя церемоніямъ парижскаго двора и, будучи статс-дамою русской императрицы, стоять позади французскихъ перессъ въ версальской пріемной. Она уклонилась отъ приглашенья короледы, подъ тѣмъ предлогомъ, что не знаетъ всѣхъ тонкостей

придворнаго этикета и чувствуеть себя очень-неловкою въ этой сферъ. Тогда королева, при посредничествъ мадамъ Сабранъ, назначила ей свиданье запросто въ домъ госпожи Полиньякъ. Княгиня явилась туда съ обоими дътьми и была совершенно-очарована любезностью Мари Антуанетъ. Между-прочимъ, послъдняя сказала нъсколько комплиментовъ молодому Дашкову и госпожъ Щербининой по поводу ихъ танцовальнаго искусства, о которомъ она много слышала.

- Что касается до меня, прибавила королева:—я очень сожалью, что скоро должна проститься съ этимъ удовольствіемъ.
- Почему же, ваше величество, спросила Дашкова:—вы считаете необходимымъ его оставить?
- Потому-что здёсь не принято танцовать женщин' иосл' 25 льтъ.
- Признаюсь, я не могу понять такого принужденія. Пока есть охота, и пока ноги не отказываются служить, зачёмъ лишать себя удовольствія, которое гораздо-естественнёе, нежели карты?

. Екатерина Романовна совсёмъ забыла, что королева очень любила игру. Последняя, впрочемъ, нисколько не переменила своего тона и вполне согласилась съ мнениемъ Дашковой.

Этотъ ничтожный разговоръ не остался, однако, безъ последствій. На другой день не было ни одного уголка въ высшемъ парижскомъ обществе, где бы не разсуждали о промахе княгини; онъ даже пріобрель ей некоторую популярность, потому что Мари Антуанеть тогда уже не пользовалась расположеніемъ парижанъ. Съ техъ поръ, где бы Дашкова ни встретилась съ мадамъ Сабранъ, или Польныкъ, оне всегда передавали ей приветствіе королевы. Кроме, того, ея покровительство доставило молодому князю случай осмотреть сенсирскую военную школу, обыкновенно недоступную для иностранцевъ.

Въ домѣ Неккеръ княгиня встрѣтилась съ Рюльеромъ, авторомъ "записокъ" о переворотѣ 1762 года. Она обощлась съ нимъ, на этотъ разъ, очень ласково и пригласила навѣщать ее, предупредивъ однако, что совсѣмъ не намѣрена читать его книгу. Многіе изъ ея лучшихъ знакомыхъ въ Парижѣ, напримѣръ: Малербъ, Неккеръ, Дидро и другіе, читавшіе эти "записки", увѣрили княгиню, что она тамъ изображена въ самомъ привлекательномъ видѣ, между тѣмъ, какъ императрица—въ противоположномъ. Чувство польщеннаго самолюбія, вѣроятно, и заставило путешественницу обойтись такъ лю-

безно съ Рюльеромъ. Каково же было удивленіе нашей героини, спустя двадцать лѣтъ, когда "записки", послѣ смерти автора, появились въ печати и она увидала въ нихъ себя наложницею графа Панина и предметомъ другихъ тяжкихъ обвиненій! Княгинѣ оставалось утѣшать себя только тѣмъ предположеніемъ, что книга вышла въ свѣтъ не въ первоначальномъ своемъ видѣ, будучи обезображена недобросовѣстнымъ издателемъ.

Туть же, въ Парижѣ, Екатеринѣ Романовнѣ удалось захватить на мъсть преступленія одну важную сплетню, которая могла имъть очень вредныя последствія, какъ для матери, такъ и для сына. Мы уже знаемъ, какую услугу желалъ оказать молодому человеку Григорій Григорьевичъ Орловъ. Но онъ не ограничился упомянутымъ разговоромъ въ Брюссель. Объдан гдъ-то съ графомъ Шуваловымъ, Орловъ изъявилъ готовность держать съ нимъ нари насчетъ того, что Павель Лашковъ вскоръ займеть мъсто князя Потемкина. Шуваловъ нисколько не отличался скромностью, и въсть о такомъ интересномъ пари распространилась чрезвычайно быстро, съ тъмъ еще прибавленіемъ, что мать сама готовить въ своемъ сынъ преемника Потемкину. Толки объ этомъ случайно дошли до княгини, и, разумъется, она очень-встревожилась опасеніемъ мести со стороны всесильнаго временщика: ей и безъ-того уже подозрительно было молчаніе военнаго министра, который не отвічаль на ея письмо о служебной карьеръ сына. Дашкова немедленно приняла свои мъры: она постаралась сблизиться съ Самойловымъ и такъ очаровала его своимъ вниманіемъ и разными услугами, что молодой человѣкъ, черезъ нъсколько дней отправлявшійся въ Петербуръ, даль ей слово объясниться съ дядею и открыть ему настоящій источникъ упомянутой силетни.

Въ мартѣ 1781 года Дашковы оставили Парижъ и направили путь въ Швейцарію. По дорогѣ они заѣзжали во многія укрѣпленныя мѣста, и тутъ молодой князь, имѣя разрѣшеніе отъ двора, изучалъ на практикѣ науку военной фортификаціи. Нужно замѣтитъ, что во все время путешествія юноша не прекращалъ своихъ учебныхъ занятій.

Изъ Швейцаріи путешественники пробхали въ Туринъ, гдѣ, при помощи англійскаго посланника, представились ко двору, осмотрѣли всѣ предметы и, съ дозволенія короля, посѣтили недоступную для иностранцевъ Александрійскую цитадель. Въ Туринѣ княгиня имѣла случай оказать важную услугу одному лифляндскому дворянину, который учился въ королевской военной академіи. За шалости его хо-

тьми исключить изъ заведенія и отослать домой; ходатайство знатной соотечественницы спасло его; но она сдылала молодому человьку строгій выговорь и взяла съ него слово вести себя лучше.

Посл'в Турина и Генуп, посътили Миланъ. Зд'всь очень-радушно приняль ихъ императорскій нам'встникъ, графъ Фирміанъ, и доставилъ всевозможныя удобства для по'вздки на озера Маджіоре и Лугано. Княгиня и ея спутники остались въ восторг'в отъ этихъ очаровательныхъ м'встностей.

Во Флоренціи Дашковых задержали на нѣсколько времени картинная галерея, соборы, библіотеки и великогерцогскій кабинеть естественной исторіи. Въ Пизѣ главный сановникъ города даль имъ обѣдъ и потомъ проводилъ на илощадь Розальтина, гдѣ путешественники были свидѣтелями оригинальной игры "il juoco del ponte", нарочно для нихъ устроенной въ тотъ день. Игра имѣла воинственный хараки состояла въ томъ, что двѣ партіи молодыхъ людей, одѣтыя въ шлемы и панцыри и вооруженныя тупыми мечами, вступали въ жаркій бой на одномъ большомъ мосту. Пизанцы до страсти любили эту игру, въ которой принимало участіе и высшее сословіе; но она служила источникомъ частыхъ ссоръ и дуэлей: иногда родственники и даже женщины раздѣлялись на два враждебные лагеря. Правительство, ноэтому, старалось ее ограничить и мало-по-малу вытѣснить изъ употребленія.

Екатерина Романовна поселилась съ дѣтьми въ купальняхъ, недалеко отъ Низы, и прожила здѣсь самый жаркій періодъ птальянскаго лѣта, когда свирѣиствуетъ тамъ нездоровое повѣтріе (malaria), которое особенно-опасно для иностранцевъ. Девять недѣль на пизанскихъ купальняхъ прошли не безъ пользы, благодаря разрѣшенію брать книги изъ герцогской и нѣкоторыхъ монастырскихъ библіотекъ. Занятія свои княгиня респредѣлила здѣсь слѣдующимъ образомъ: послѣ легкаго завтрака, около восьми часовъ утра, она садилась съ сыномъ и дочерью за чтеніе, и читали всѣ поперемѣнно; въ одиннадцать часовъ, когда наступалъ невыносимый жаръ, приказывали закрывать окна и читали при свѣчахъ; въ пять часовъ обѣдали и читали еще нѣсколько времени; а вечеромъ гуляли по берегамъ канала. Такъ-какъ испаренія отъ нечистотъ мѣшали наслаждаться свѣжимъ воздухомъ, то княгиня приказала на свой счетъ вычистить каналъ, посыпать дорожки пескомъ и разставить скамейки.

28 іюня Дашкова праздновала день восшествія на престолъ императрицы; она дала балъ въ общественныхъ залахъ и угощала на свой

счеть 460 особъ изъ самыхъ знатныхъ фамилій Пизы, Лукки и Ливорно.

Въ Ливорно, куда княгиня предпринимала повздку изъ своего дътняго убъжища, особенное вниманіе ея привлекъ на себя карантинный госпиталь, прекрасное зданіе, недавно построенное великимъ герцогомъ Леопольдомъ І. Планъ этого зданія она послала императрицъ съ однимъ русскимъ путешественникомъ, который возвращался въ Нетербургъ: такъ-какъ, послѣ новыхъ завоеваній на югѣ, русскіе пришли въ соприкосновеніе съ эпидемическими бользнями, то предстояла и у насъ потребность въ подобнаго рода заведеніяхъ. Княгиня искусно воспользовалась случаемъ попросить императрицу о дальнѣйшемъ производствѣ сына и выразить свое безпокойство о томъ, что военный министръ оставиль безъ отвѣта ея письмо.

Изъ Пизы Екатерина Романовна перетзжаетъ въ Римъ. Она знакомится съ кардиналомъ Берни, аббатомъ Гальяни, съ самимъ папою Піемъ VI и нѣкоторыми другими замѣчательными лицами; но главнымь образомь погружается здёсь въ изученіе памятниковъ искусства, античныхъ и эпохи возрожденія. Обыкновенно, въ восемъ часовъ утра, а иногда и ранте, Дашкова отправлялась осматривать ихъ въ самомъ городѣ, или по окрестностямъ, напримѣръ въ Тиволи, на виллу Адріана, Фарнезе и пр. Она прівзжала домой къ тремъ или четыремъ часамъ, объдала наскоро, и затъмъ принимала гостей, преимущественно художниковъ. Вооружившись карандашомъ или гравировальнымъ ръзцомъ, княгиня спокойно садплась за работу, и гостинная ея тотчасъ превращалась въ студію. Разговоръ, конечно, переходиль на нскусство, и хозяйка старалась узнать мивнія знатоковъ о художественыхъ произведеніяхъ, которыя она видёла по утру. А, между тімъ, сынъ ея, подъ руководствомъ лучшихъ наставниковъ, учился гравированію пли акварельной живописи: онъ, какъ извѣстно, быль осуждень матерью брать всевозможные уроки.

Оставивъ Римъ, Екатерина Романовна ѣдетъ далѣе на югъ; осматриваетъ въ Террачинѣ новую, очень удобную гавань и поручаетъ снять съ нея планъ для императрицы. Въ Неаполѣ она занимаетъ хорошенькій домпкъ на берегу залива, съ восхитительнымъ видомъ на Капри и на Везувій; продолжаетъ здѣсь бесѣдовать съ артистами и изучать памятники искусства. Посѣтивъ развалины Геркуланума и Помпеи, Дашкова даетъ королю слѣдующій совѣтъ: очистить оба города отъ пепла и лавы и разставить въ нихъ всѣ вещи въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ онѣ найдены: тогда передъ ними яви-

лась бы полная картина древняго быта; а деньги, собираемыя ва входъ съ посътителей, могли бы окупить издержки предпріятія. Король нашелъ такую мысль очень-умною, однако не позаботился объем исполненіи.

Восхожденіе княгини на вершину Везувія едва не стопло ей жизни. Она и безъ того несовсьмъ была здорова; а усилія, употребленныя при этомъ случав, заставили ее серьёзно слечь въ постель. Больную спасли отъ смерти строгая діета и помощь одного доктора англичанина, по имени Друмонда. Окончательно возвратилъ ей здоровье отвътъ, который она получила изъ Петербурга. Императрица благодарила за иланъ карантиннаго госпиталя, объщала позаботиться о карьерв сына, и вообще писала въ самомъ ласковомъ тонв. Письмо это имело ръшительное вліяніе на дальнъйшую судьбу путеществія: съ той минуты княгиня, очевидно, сившитъ воротиться въ Петербургъ.

Дождавшись въ Римъ прибытія великаго князя Павла Петровича, который вмъсть съ супругою, путешествоваль тогда по Европъ, Дашковы направились къ съверу. Въ Лоретто они осмотръли богатую ризницу Мадонны; въ Болоньъ посътили университетъ; въ Венеціи полюбовались мраморными дворцами и живописными каналами. Затъмъ княгиня оставила Италію, увозя оттуда большую коллекцію картинъ, эстамиовъ, ръзныхъ камней и другихъ антиковъ.

Послѣ утомительнаго переѣзда по Тирольскимъ горамъ, путешественники отдохнули нѣсколько времени въ столицѣ Австріп. Благодаря любезной предупредительности русскаго посланника, княза Голицына, они познакомились вскорѣ съ цвѣтомъ вѣнской аристократіи. Самъ первый министръ, гордый князь Кауницъ, оказалъ Дашковой всѣ знаки уваженія и утонченнаго вниманія. Разъ Екатерина Романовна обѣдала у знаменитаго министра, и тутъ, между прочимъ, зашла рѣчь о реформахъ Петра І. Кауницъ назвалъ его государемъ, который осыпалъ Россію величайшими благодѣяніями. Дашкова не хотѣла съ нимъ согласиться и горячо высказала при этомъ случаѣ свой оригинальный, меткій взглядъ па великаго преобразователя. Сущность ея взгляда заключалась въ томъ, что Петръ повернуль дѣло слишкомъ круто; что онъ могъ бы достигнуть болѣе прочныхъ результатовъ, еслибъ занялся правильными, постепенными реформами и особенное вниманіе обратилъ на промышленное развитіе народа.

Кауницъ указалъ на трогательный примъръ великаго монарха, который съ топоромъ въ рукъ работаетъ на верфи. Дашкова не согласилась и съ этимъ. — Вы конечно лучше другихъ знаете, сказала она:—что монарху нътъ времени заниматься дъломъ простаго работника. Петръ I имълъ средства напять, гдъ ему угодно, нетолько корабельщиковъ и илотниковъ, но и адмираловъ.

Увлекаясь пристрастіемъ, а, можетъ быть, п разсчетомъ, княгиня, однако, не остановилась на этомъ справедливомъ замѣчаніи. Слишкомъ строго осудивъ дѣятельность Петра, она отдавала явное предпочтеніе передъ нимъ Екатеринѣ II, для которой не насталъ еще въ то время судъ исторіи.

Упомянутый разговоръ быль передань императору. Іосифъ II страдаль тогда глазною бользнію и почти не покидаль своего кабинета; тымь неменье онь изъявиль желаніе видыть княгиню. Дашкова отказалась подождать, пока больной совершенно оправится; она отвычала, что, имыя въ виду пользу сына, хочеть непремыно посинть въ Берлинь на предстоящій военный смотрь. Наканунь отъвзда, Екатерина Романовна еще разь, и, кажется, не безь особенной цыли, посытила прекрасный музей естественной исторіи, помыщавшійся въ одной изъ дворцовыхъ галерей. Не успыла она еще хорошенько осмотрыться, какъ къ ней подошель самь императорь съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ. Онъ кроткимъ голосомъ выразиль сожальніе о томь, что не могъ раньше познакомиться съ княгинею, весьма почтительно говориль о Екатеринъ II, и предложилъ гостью, на память о себъ, нъсколько дублетовъ изъ музея. Это коротенькое свиданье произвело на нее очень отрадное впечатльніе.

Въ Пруссіи молодой Дашковъ былъ чрезвычайно ласково принятъ дворомъ. Отправляясь на смотръ изъ Потедама въ Берлинъ, король пригласилъ его въ свою свиту; княгиня также удостоилась приглашенія на смотръ—чести, которою женщины обыкновенно не пользовались у Фридриха II.

Однажды утромъ ея высочество, впосівдстій прусская королева, завхала за Дашковой и въ извъстномъ мъстъ попросила ее выдти изъ кареты.

— Здёсь, милая княгиня, сказала она:—король желаетъ съ вами говорить. Что жь касается до меня, то и не имёю никакой охоты видёть этого стараго ворчуна и поёду дальше.

Во время развода, въ присутствін 42,000 армін, король подскакалъ къ Екатеринъ Романовнъ, спрыгнулъ на землю и, снявъ шляпу, разговаривалъ съ нею впродолженіе нъсколькихъ минутъ. Войска были немало удивлены, потому что совсѣмъ не привыкли видѣть

такое любезное обращеніе Фридриха съ женскимъ поломъ. На другой день, за ужиномъ у королевы, принцесса Генріета замѣтила княгинѣ, что исторія непремѣнно будетъ говорить о ней, какъ о личности, въ пользу которой Фридрихъ сдѣлалъ исключеніе изъ своихъ правилъ.

Изъ Берлина путешественники, черезъ Кёнпгсбергъ, Мемель и Ригу, прибыли въ Россію. Второе возвращеніе въ отечество было далеко непохоже на первое. Теперь княгиня вхала назадъ съ гордою увъренностью, что главная цѣль путешествія была вполнѣ достигнута, тоесть сынъ ея получилъ блестящее и многостороннее воспитаніе; а впереди ей улыбались привѣтъ и милостивое вниманіе императрицы.

## VI.

## эпоха академической дъятельности.

Высочайшія милости,—Назначеніе Дашковой директоромь академіи наукь.—Админи стративныя міры и литературныя предпріятія.—Княгиня основатель и первый президенть Россійской академіи.—Изданіе словаря и непріятности по службі.—Семейныя діла.—Неожиданный бракь князя Дашкова и горесть матери.—Отвошенія къ императриці.—Неудовольствіе по поводу трагедіп Княжинна.

Въ іюлѣ 1782 года княгиня Дашкова прівхала въ столицу и поселилась на своей дачѣ. Ее немедленно навъстила сестра, Полянская, съ дочерью. Это были единственные родственники княгини, остававшіеся въ Петербургѣ; отецъ ея, графъ Романъ, отправлялъ въ то время должность губернатора во Владимірѣ.

На одной изъ сосъднихъ дачъ жила графиня Скавронская, илемянница князя Г. А. Потемкина, у которой дядя бывалъ почти каждый день. Дашкова не замедлила воспользоваться такимъ удобнымъ случаемъ: при посредничествъ генерала П. С. Потемкина (племянника свътлъйшаго) она изъявила князю желаніе представить своихъ дътей въ Царскомъ Селъ. Получивъ позволеніе, Дашковы въ одно изъ слъдующихъ воскресеній отправились. Ихъ приняли очень благосклонно. Екатерина Романовна была приглашена къ объду виъстъ съ дътьми, хотя военно-придворный этикетъ не допускалъ, чтобъ молодой человъкъ, состоявшій въ чинъ прапорщика, сидълъ за однимъ столомъ съ императрицею. На другой день княгиня прочла указъ, которымъ ея сынъ былъ произведенъ прямо въ гвардей-

скіе капитаны 2-го ранга. Читатели могутъ судить, до какой степени мать была обрадована этимъ производствомъ. Въ скоромъ времени послѣдовалъ новый знакъ вниманія и милости со стороны Екатерины. Князь Потемкинъ отъ имени императрицы предложилъ Дашковой выбрать себѣ любое помѣстье въ подарокъ. Послѣдняя поблагодарила за милость, но отказалась сама сдѣлать выборъ. Нѣсколько времени продолжались переговоры; наконецъ княгиня получила копію съ указа, по которому ей пожаловано было село Круглово съ 2500 крестьянъ и всѣми землями, къ нему приписаннными. Это село находилось въ той части Бѣлоруссіи, которая отошла къ намъ послѣ перваго раздѣла Польши; оно принадлежало прежде гетману Огинскому, а потомъ состояло въ числѣ земель, конфискованныхъ русскимъ правительствомъ.

Когда, на слѣдующій годъ, Екатерина Романовна посѣтила свое новое помѣстье, она нашла его въ положеніи весьма-печальномъ. Вопервыхъ, самая лучшая часть кругловской земли, лежавшая по другую сторону рѣки Друца (которая была пограничною по раздѣлу 1772 года) осталась въ польской территоріи, чего, кажется, императрица и не подозрѣвала. Вовторыхъ, лѣсу было такъ мало, что его недоставало на отопленіе, а крестьяне разорены до такой степени, что на десять человѣкъ приходилась одна корова и на пять крестьянъ одна лошадь. Кромѣ того, изъ 2500 душъ 167 на лицо не оказалось. Подобные безпорядки княгиня приписываетъ злоупотребленіямъ чиновниковъ. "Потому то" говоритъ она "государственные крестьяне въ Россіи находятся въ гораздо-худшемъ состояніи, нежели всѣ другіе". Конечно, она не могла оставить бѣлорусское помѣстье въ такомъ бѣдственномъ положеніи и немедленно принялась за его удучшеніе, употребя на то свои собственныя деньги.

Щедрость императрицы не ограничилась этимъ подаркомъ. Дашкова не имѣла тогда въ Петербургѣ собственнаго дома, и, ради сокращенія расходовъ на квартиру, прожила на дачѣ до глубокой осени. Замѣтивъ это, императрица попросила княгиню выбрать себѣ въ городѣ любое зданіе изъ тѣхъ, которыя продавались, и даже указала на дворецъ герцогини курляндской, стоившій 58,000. Не желая обременять государыню уплатою такой большой суммы, княгиня выбрала другой домъ въ 30,000 рублей (принадлежавшій придворному банкиру Фридрихсу), который и былъ немедленно купленъ. Впрочемъ (замѣтимъ ради исторической точности) она потомъ очень жалѣла, что невполнѣ воспользовалась щедростью императрицы,

когда ей пришлось мёблировать свой домъ и войти по этому случаю въ долги.

Между-тьмъ Екатерину Романовну очень трогало положение еа сестры, Полянской, надъ которою уже двадцать льтъ тяготьла царская опала. Особенно ей было жаль молоденькую племянницу: послъдняя теривла за гръхи матери и должна была играть несчастную роль въ высшемъ петербургскомъ обществъ, гдъ она могла бы занимать непослъднее мъсто по знатности своего рода. Княгиня начала усердно хлопотать, чтобъ дъвушку приняли въ придворный штатъ, и нъсколько разъ просила о томъ Потемкина; но просьбы ея оставались пока безъ ръшительнаго отвъта.

24 ноября того же 1782 года праздновали въ Петербургѣ высочайшія именины. Когда окончился придворный балъ, Екатерина Романовна, будучи статс-дамою императрицы, вопреки обыкновенію, не послѣдовала за ея свитою во внутренніе покои дворца и осталась въ большой залѣ. Она подозвала къ себѣ одного изъ адъютантовъ Потемкина и попросила его передать князю, что до тѣхъ поръ не выйдетъ изъ залы, пока ей не принесутъ копіи съ указа, которымъ дѣвица Полянская причисляется къ фрейлинамъ ея величества. Остававшіеся въ залѣ съ удивленіемъ смотрѣли на Дашкову, которая не пошла за императрицею и, повидимому, чего-то дожидалась. Нѣсколько минутъ спустя, адъютантъ воротился съ желанной копіей въ рукахъ. Княгиня поспѣшила къ сестрѣ, и та была внѣ себя отъ радости: дочь ея пріобрѣтала теперь почетное положеніе въ свѣтѣ.

Прошло нѣсколько дней. При дворѣ опять давали балъ. Разговаривая съ придворными дамами и иностранными послами, императрица, между-прочимъ, обратилась къ Дашковой и сказала: "Я имѣю сообщить вамъ, княгиня, нѣчто особенное". Окончивъ разговоръ съ послами, она отошла въ сторону, подала Дашковой знакъ приблизиться и вдругъ объявила, что назначаетъ ее директоромъ академін наукъ и художествъ. Княгиня была такъ удивлена, что въ первую минуту ничего не отвѣчала. Императрица въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ еще разъ возвѣстила ей о новомъ назначеніи.

— Простите меня, ваше величество, проговорила, наконець, княгиня:—но я не должна принимать на себя такой обязанности, которую не въ состояніи исполнить.

Императрица, съ свойственнымъ ей краснорфчіемъ и любезностью, старалась побъдить сомнънія княгини; но послъдняя продолжала отказываться.

— Назначьте меня директоромъ надъ прачками вашего величества, сказала она:—и вы увидите, съ какою ревностью я буду вамъ служить. Я не посвящена въ тайны этого ремесла; но ошибки, могущія про-изойти отсюда, ничего не значатъ въ сравненіи съ тѣми вредными послѣдствіями, которыя повлечетъ за собою каждый промахъ, сдѣланный директоромъ академіи наукъ.

Екатерина продолжа́ла настанвать. Вспоминая о лицахъ, занимавшихъ мѣсто директора, она замѣтила, что нѣкоторыя изъ нихъ были гораздо менѣе способны къ такой должности, нежели княгиня.

- —. Тѣмъ хуже для этихъ господъ, возразила послѣдняя: —они такъ мало уважали самихъ-себя, что взялись за дѣло, котораго не могли выполнить съ честью.
- —Хорошо, хорошо! заключила императрица.—Оставимъ теперь этотъ разговоръ. Впрочемъ, вашъ отказъ еще больше убъдилъ меня, что лучшаго выбора и не могла сдълать.

Между-тъмъ взоры всего двора были устремлены на императрицу и княгиню, которыя вели очень оживленную бесъду. Лицо Дашковой обнаруживало сильное волненіе. Многія особы, нерасположенныя къ ней, съ удовольствіемъ замѣтили это волненіе, предполагая какуюнибудь непріятность. Старая графиня Матюшкина, отличавшаяся тъмъ, что ръдко могла побъдить свое любопытство, посиѣшила къ Дашковой съ вопросомъ, о чемъ она такъ горячо разсуждала съ ея величествомъ.

— Вы видите, въ какомъ я волненіи отвѣчала княгиня:—но успокойтесь: оно происходить оттого, что ея величество очень-снисходительна ко мнѣ и имѣетъ слишкомъ-высокое мнѣніе о моихъ способностяхъ.

Едва дождавшись окончанія бала, Дашкова співшить домой и тотчасъ садится писать къ императриці. Надіясь на ея великодушіе, она въ своей запискі откровенно высказываеть слідующія мысли: частная жизнь коронованной особы можеть и не появляться на страницахъ исторіи; но такой неблагоразумный выборъ лица для государственной должности непремінно подвергнеть ее осужденію; сама природа, сотворивъ княгиню женщиной, въ то же время отказала ей въ возможности сділаться директоромъ академіи наукъ. Чувствуя свою неспособность, она сама не захочеть быть членомъ какого-либо ученаго общества, даже и въ Римі, гдіз можно пріобрівсти это достоинство за нісколько дукатовъ, и проч.

Уже наступпла полночь, когда записка была окончена. Разумфется,

безразсудно было ты тревожить императрицу въ столь позднее время. Но княгиня была слишкомъ нетеривлива, чтобъ провести еще цълую ночь въ такомъ, какъ ей казалось, несносномъ положени. Она отправляется къ князю Потемкину, за порогъ котораго никогда прежде не переступала, и проситъ сказать ему, что непремънно должна его видъть, даже и въ томъ случаъ, еслибъ онъ уже находился въ постели.

Князь дъйствительно быль въ постели, однако поспъшиль встать п любезно принялъ неожиданную гостью. Княгиня тотчасъ передала ему свой разговоръ съ императрицею.

- Я уже слышаль объ этомъ отъ ен величества, сказалъ Потемкинъ:—и знаю очень-хорошо ен намъренія. Она ръшила непремънно поставить академію наукъ подъ ваше руководство.
- Принять на себя такую должность, перебила княгиня:—значило бы съ моей стороны поступить противъ совъсти. Вотъ письмо къ ея величеству, заключающее въ себъ ръшительный отказъ. Прочтите, князь. Я хочу потомъ запечатать его и передать въ ваши руки съ тъмъ, чтобъ завтра поутру вы вручили его государынъ.

Пробъжавъ бумагу, Потемкинъ разорвалъ ее на мелкіе кусочки. Дашкова вспыхнула и съ гнъвомъ спросила его, какъ онъ осмълился разорвать письмо, адресованное на высочайшее имя.

— Успокойтесь, княгиня, и выслушайте меня. Никто не сомнавается въ вашей преданности къ императрицъ. Почему же вы хотите огорчить ее и заставить отказаться отъ илана, которымь она исключительно и съ любовью занимается въ послъднее время? Если вы непремънно хотите остаться при своемъ намъреніи, въ такомъ случать вотъ перо, бумага и чернила: напишите то же самое еще разъ. Но, повърьте мнъ, поступая противъ вашего желанія, я, однако, дъйствую какъ человъкъ, который заботится о вашихъ интересахъ. Скажу болъе: ея величество, предлагая эту должность, можетъ-быть, имъетъ въ виду удержать васъ въ Петербургъ и доставить поводъ къ болъе частымъ и непосредственнымъ сношеніямъ съ нею.

Самолюбіе княгини было искусно затронуто, и гиввъ ея быстро миновался. Она объщала написать болье-умъренное письмо и прислать его съ своимъ камердинеромъ къ князю, который далъ слово на слъдующее утро передать его императрицъ. Въ заключение она просила Иотемкина употребить все свое вліяніе, чтобъ отклонить ея величество отъ такого безпримърнаго назначенія.

Воротпвшись домой, Дашкова опять принялась писать свой отвётъ.

Она была такъ взволнована, что не спала всю ночь, оставаясь въ томъ же бальномъ костюмъ. Около семи часовъ утра письмо было отослано, и вскоръ получена отъ императрицы записка сдъдующаго содержанія:

"Понедъльникъ, 8 часовъ утра.

"Вы встаете ранбе меня, прекрасная княгиня, и сегодня къ зав-"траку прислали мив письмо. Отвъчая вамъ, пріятиве обыкновеннаго "начинаю свой день. Такъ какъ вы не отказываетесь безусловно "отъ моего предложенія, то я прощаю вамъ все, что вы разумвете "подъ словомъ неспособность, и оставлю до удобнаго случая при-"соединить къ тому мон собственныя замъчанія. А то, что вамъ "угодно называть моимъ правомъ, я замъняю болье приличнымъ "пменемъ: благодарность. Согласитесь, однако, что для меня замъ-"чательная новость побъдить такой твердый характеръ, какъ вашъ. "Будьте увърены, что во всякомъ случав, когда могу быть вамъ "полезна словомъ или дъломъ, я всегда буду готова къ тому съ "радостію.".

Вечеромъ того же дня княгиня получила увѣдомленіе отъ графа Безбородко и конію съ указа, уже отправленнаго въ сенатъ, о назначеніи ея директоромъ академіи. Тѣмъ же указомъ уничтожалось полномочіе коммиссіи, которая въ послѣднее время занималась дѣлами академіи. Эта коммиссія, составленная изъ профессоровъ и другихъ прикосновенныхъ лицъ, была учреждена вслѣдствіе безпорядковъ, произведенныхъ послѣднимъ директоромъ, Домашневымъ.

Крайне озабоченная и разстроенная, княгиня отдала приказаніе никого не принимать. Она долго бродила по комнатамъ и думала о разныхъ трудностяхъ, сопряженныхъ съ новою должностію. Особенно безпокопла ее вѣроятность будущихъ недоразумѣній между нею и императрицею.

Въ нисьмѣ графа Безбородко, между прочимъ, находилось слѣдующее мѣсто:

"Ея величество поручила миѣ передать, что вы во всякое время, "когда угодно, утромъ или вечеромъ, можете обращаться къ ней по "каждому дѣлу, касающемуся ввѣрениаго вамъ учрежденія, и что "она всегда готова будетъ устранять затрудненія, которыя могутъ "преиятствовать исполненію вашихъ обязанностей."

Первое распоряженіе, сділанное княгинею, было: послать въ академію копію съ указа и попросить, чтобы коммиссія еще впродолженіе двухъ дней оставалась при своихъ занятіяхъ. Вивств съ твиъ она попросила представить ей подробный отчетъ о состояніи различныхъ частей учрежденія, з также о составв академическаго штата и всвхъ подробностяхъ относительно правъ и обязанностей дпректора. Въ заключеніе она прибавила, что первою и самою важною своею обязанностью считаетъ оказывать каждому члену ученаго общества уваженіе и почтеніе, сообразное съ его заслугами. Двиствуя такимъ образомъ, княгиня льстила себя надеждою съ самаго начала удалить всв поводы къ проискамъ и неудовольствіямъ.

На слѣдующее утро Дашкова пріѣхала во дворець во время туалета императрицы и присоединилась къ толив секретарей и разныхъ начальниковъ, которые, по обыкновенію собрались для полученія приказаній. Она была очень удивлена, увидѣвъ между ними Домашнева; послѣдній же, нисколько не смутившись, подошелъ къ ней и предложилъ посвятить ее въ тайны новой должности. Княгиня изумилась такому безстыдству; однако она скрыла свое изумленіе и вѣжливо отвѣчала ему, что въ дѣлахъ академіи намѣрена твердо держаться слѣдующаго правила: поступать всегда безиристрастно; знаки отличія и другія награды раздавать только за дѣйствительныя заслуги. "А что касается до всего остальнаго (прибавила она), то въ случаяхъ для меня затруднительныхъ я могу прибѣгать къ указаніямъ ея величества и къ помощи, которую она мнѣ такъ снисходительно обѣщала".

Въ ту минуту, когда бывшій директоръ хотѣлъ отвѣчать, императрица отворила немного дверь; но, при видѣ Домашнева съ княгинею, тотчасъ опять затворила ее. Вслѣдъ затѣмъ она позвонила и приказала вошедшему камердинеру ввести Дашкову въ свой кабинетъ.

- Очень рада васъ видѣть, княгиня, начала императрица. Но скажите пожалуйста о чемъ могъ говорить съ вами этотъ негодный Домашневъ.
- Онъ предлагалъ сообщить мнѣ нѣкоторыя свѣденія относительно директорскихъ обязанностей. Я опасаюсь, что, при выполненіи ихъ, мои литературныя способности не такъ хорошо выдержатъ пспытаніе, какъ его; за то моя честность можетъ быть менѣе подвержена сомнѣнію. Не знаю, ваше величество, должна ли я благодарить васъ за это доказательство хорошаго обо мнѣ мнѣнія, или сожалѣть о такомъ необыкновенномъ, неслыханномъ назначеніи: женщину сдѣлать директоромъ академіц наукъ!

Императрица увъряла княгиню, что она не только вполнъ-довольна своимъ выборомъ, но даже гордится имъ.

 Это очень-лестно, ваше величестью; но вамъ, въроятно, скоро наскучитъ быть руководителемъ слъпаго.

— Перестаньте смотрёть на это дёло съ забавной точки зрёнія, и, прошу вась, не возобновляйте болёе подобный разговорь.

Когда княгиня вышла изъ кабинета, она встрътила гофмаршала. который объявиль ей, что наканунъ вечеромъ онъ получилъ приказаніе разъ навсегда пригласить ее къ частному столу императрицы, и что съ тъхъ поръ она постоянно будетъ желанною гостьею при дворъ. Впрочемъ, ея величество предоставляетъ княгинъ полную свободу слъдовать въ этомъ случаъ болъе собственному расположенію, нежели сообразоваться еъ ея желаніемъ.

Цълый потокъ комплиментовъ и поздравленій посыпался на Дашкову по поводу милости и уваженія, оказанныхъ ей императрицею; только нъкоторые, болье-дальновидные и скромные изъ ея знакомыхъ, воздержались отъ красноръчивыхъ фразъ, чтобъ не увеличивать ея смущенія.

Въ ближайшее затъмъ воскресенье пріемная княгини наполнилась толпою профессоровъ, инспекторовъ и другихъ чиновниковъ ея въдомства. Княгиня объявила имъ, что на слъдующій день намърена посътить академію, и разъ навсегда просила ихъ приходить къ ней безъ церемоніи, въ случат надобности, поговорить о дълъ.

Весь вечеръ того дня Дашкова была занята чтеніемъ разныхъ отчетовъ и вѣдомостей. Зная, что каждый шагъ ея будетъ предметомъ критики и что ни одинъ малѣйшій промахъ не останется безъ осужденія, она всѣми силами старалась отъискать путеводную нить для выхода изъ лабиринта, въ который ее запутали.

На следующее утро, отправляясь въ академію, княгиня предварительно заёхала къ знаменитому Эйлеру, который уже давно быль знакомъ съ нею и оказывалъ ей уваженіе. Возмущенный поведеніемъ Домашнева, онъ пересталъ постіщать академію и приходиль только въ тёхъ случанхъ, когда представлялась возможность противодействовать безчестнымъ поступкамъ дпректора, о которыхъ Эйлеръ довольно-часто говорилъ въ своихъ письмахъ къ императрицъ. Этотъ ученый по справедливости считался однимъ изъ первыхъ метаматиковъ своего времени; кромф того, онъ былъ сведущъ и въ другихъ наукахъ, и вообще отличался необыкновеннымъ трудолюбіемъ. Лишившись зрёнія, онъ нисколько не потерялъ своей энергіи и привычки къ

труду; въ это время, при помощи г. Фусса, женатаго на его внучкъ, Эйлеръ приготовилъ большой запась разныхъ сочиненій, которыя еще иного лътъ послъ его смерти наполняли изданія академіи.

Княгиня попросила математика сдёлать честь новому директору: сопутствовать ему при первомъ его появленіи въ главѣ ученаго общества. Старику такая просьба, повидимому, очень понравилась. Сынъ его, бывшій секретаремъ академическаго совѣта, посадилъ отца въ карету и, по приглашенію княгини, помѣстился противъ нея виѣстѣ съ г. Фуссомъ, который обыкновенно служилъ путеводителемъ почтенному слѣщу.

Засѣданіе совѣта Дашкова открыла небольшою рѣчью. Она съ со-жалѣніемъ упоминала о бѣдности своего научнаго образованія, но въ то же время старалась засвидѣтельствовать членамъ академіи о своемъ глубокомъ уваженіи къ наукѣ. Когда присутствующіе заняли мѣста, княгиня замѣтила, что профессоръ аллегоріи, Штелинъ, помѣстился возлѣ директорскаго кресла. Этотъ напыщенный господинъ былъ опредѣленъ въ академію при Петрѣ III (важное обстоятельство въ глазахъ Дашковой) и имѣлъ чинъ статскаго совѣтника, что, по его инѣнію, давало ему право на первенство между членами. Новый директоръ немедленно обратился къ Эйлеру съ слѣдующею фразою:

— Садитесь тамъ, гдѣ вамъ угодно, и мѣсто, которое вы изберете, конечно, будетъ первымъ между всѣми.

Такая дань уваженія къ таланту и заслугамъ тотчасъ вызвала улыбку удовольствія на лица всёхъ присутствовавшихъ (разум'єтся, за исключеніемъ профессора аллегоріи).

Изъ залы совъта Дашкова перешла въ канцелярію, гдѣ произвела ревизію экономической п финансовой части учрежденія. Тутъ она окончательно убѣдилась, что подъ управленіемъ послѣдняго дпректора не только всѣ доходы были истрачены, но даже академія вошла въ значительные долги. Княгиня предупредила кассировъ, что она рѣшплась соблюдать самую строгую экономію, и въ этомъ оношеніи не потерпить ни малѣйшаго злоупотребленія со стороны чиновниковъ.

Записки академіи, издававшіяся прежде въ двухъ томахъ, совершенно прекратились за недостаткомъ шрифта. Типографія находилась въ самомъ жалкомъ состояніи. Первою заботою новаго директора было привести ее въ надлежащій видъ и закупить необходимые шрифты. Спустя короткое время, изданіе академическихъ записокъ возобновилось; онѣ состояли по большей части изъ сочиненій, доставленныхъ Эйлеромъ.

Между тымь князь Вяземскій, генераль-прокуроръ сената, обратился къ императрицы съ вопросомъ: нужно ли княгиню Дашкову приводить къ присягы, которая требуется отъ всякаго вступающаго въ государственную службу?

— Безъ сомнёнія, отвёчала Екатерина.—Я не тайкомъ сдёлала княгиню Дашкову директоромъ академіи, и хотя не нуждаюсь ни въ какомъ ручательстве за ен вёрную службу, темъ не менёе считаю эту форму необходимою, потому что она освящаетъ мой выборъ и придаетъ ему торжественность.

Князь Вяземскій немедленно даль знать Дашковой, что на слідующій день онъ ожидаєть ее въ сенать для принятія присяги. Эта офиціальная торжественность нісколько смутила княгиню; однако въ назначенный чась она явилась. Ее провели черезъ комнату, въ которой происходили сенатскія засіданія. Сенаторы были въ сборіз занимали свой міста; между ними нашлось нісколько человінкь, хорошо знакомыхъ съ княгинею; послідніе встали и поспішили къ ней на встрічу съ своими привітствіями.

— Господа, сказала она имъ: — навърно вы столько же, сколько и я, удивляетесь моему появленію посреди васъ. Я пришла сюда пропзнести присягу въ върности императрицъ, которой уже съ давняго времени посвящено каждое біеніе моего сердца. Форма, въ подобномъ случать обязательная для встхъ, не дълаетъ для меня исключенія; это-то обстоятельство и послужило поводомъ къ такому странному событію: женщина является въ стънахъ вашего святилища.

Церемонія произвела вообще тяжелое впечатльніе на Дашкову. По окончаніи обряда, она воспользовалась случаемъ и попросила генераль-прокурора сообщить ей всь документы, заключавшіе въ себъ жалобы и иски на академію. Она хотъла на фактахъ провърить обвиненія, которымъ подвергался бывшій директоръ, и познакомиться съ системою его защиты, чтобъ еще болье уяснить себъ свое положеніе.

Самымъ большимъ затрудненіемъ для нея было распутать счеты по двумъ псточникамъ доходовъ: по экономическому фонду, нароставшему вслѣдствіе бережливости п собственныхъ пріобрѣтеній академіи, и по суммѣ, отпускавшейся изъ государственнаго казначейства. Денегъ, какъ извѣстно, въ наличности не оказалось, а счеты находились въ чрезвычайномъ безпорядкѣ; сверхъ того, академія была должна книгопродавцамъ въ Россіп, Франціи и Голландіи.

Не желая требовать отъ правительства ничего сверхъ положеннаго, Дашкова прибъгнула къ слъдующему средству: книги, выходившія изъ академической печати, она вельла продавать тридцатью
процентами ниже обыкновенной цѣны. Эта мѣра удалась какъ нельзя
лучше, и долги были уничтожены; а впослъдствій, когда доходы
умножились, отложена была значительная сумма, чтобъ уплатить
растраты изъ казеннаго фонда, который находился въ рукахъ государственнаго казначея, того же самаго князя Вяземскаго. Съ
тѣхъ поръ деньги, вырученныя за книги, обыкновенно поступали
въ экономическую сумму, состоявшую въ полномъ распоряженій
директора, и употреблялись на разные непредвидънные расходы,
какъ-то награды, покупку новыхъ изобрътеній и нъкоторые хозяйственные принасы.

Дашкова нашла, что только семнадцать студентовь и двадцать одинь художникъ воспитывались на счеть академіи. Число первыхъ было увеличено ею до пятидесяти, а вторыхъ—до сорока. Спустя годъ съ небольшимъ, она уже могла улучшить содержаніе профессоровь и открыть три новые курса: математики, геометріи и естественной исторіи, которые читались русскими профессорами на отечественномъ языкѣ, и притомъ публично, то есть для всѣхъ желающихъ. Княгиня сама часто посѣщала эти лекціи и съ удовольствіемъ замѣтила, что дѣти бѣдныхъ дворянъ и молодые гвардейскіе офицеры извлекаютъ изъ нихъ большую пользу. Въ концѣ курса каждый профессоръ получалъ по 200 рублей наградныхъ денегъ изъ экономической суммы.

Дѣятельность княгини по отношенію къ академіи наукъ не ограничилась только хозяйственною и учебною частью. Въ связи съ этимъ учрежденіемъ и на академическія деньги она предприняла изданіе литературнаго журнала "Собесѣдникъ Любителей Россійскаго Слова" (съ мая 1783 года) и многія страницы его наполняла собственными произведеніями. Изданіе это, какъ извѣстно, въ особенности прославилось участіемъ самой императрицы, которая помѣстила здѣсь цѣлый рядъ "Записокъ о Россійской Исторіи", потомъ мелкія сатирическія статейки подъ именемъ "Былей и Небылицъ", отвѣты на смѣлые вопросы фонъ-Визина и проч. Достаточно взглянуть на имена сотрудниковъ этого журнала, чтобъ убѣдиться въ его относительной важности. Редакція умѣла привлечь въ свой журналъ все, что было тогда лучшаго въ литературномъ мірѣ. Тутъ

мы встрѣчаемъ имена Державина \*), Козодавлева, Богдановича, Фонвизина, Княжнина, Каиниста, Кострова и другихъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ поэтовъ и прозаиковъ того времени. Нѣкоторые изъпридворныхъ вельможъ, увлеченные примѣромъ императрицы, также номѣщали здѣсь свои статьи. Но изданіе "Собесѣдника" протянулось только до октября 1784 года; на шестнадцатой книгѣ оно прекратилось отчасти потому, что плохо расходилось въ публикѣ, хотя его и читали многіе съ удовольствіемъ, а отчасти по другимъ причинамъ, относящимся собственно до редакціи. Въ 1786 году княгиня Дашкова предприняла другое академическое изданіе подъ именемъ "Новыя Ежемѣсячныя Сочиненія". Оно можетъ быть названо продолженіемъ "Собесѣдника"; но имѣло болѣе серьёзное, ученое направленіе \*\*).

Новый директоръ академіи на своемъ служебномъ поприщѣ пришелъ вскорѣ въ столкновеніе съ генералъ-прокуроромъ сената, княземъ Вяземскимъ. Князь Вяземскій, по замѣчанію Дашковой, былъ исправный дѣловой чиновникъ, наблюдавшій строгій порядокъ и точность въ своемъ вѣдомствѣ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ человѣкъ суровый и очень мстительный. Княгиня имѣла несчастье навлечь на себя его неудовольствіе по слѣдующимъ причинамъ: вопервыхъ, она не хотѣла ему ни въ чемъ подчиняться и принимала на службу въ академію нѣкоторыхъ чиновниковъ, удаленныхъ имъ изъ его вѣдомства, или бывшихъ у него въ немилости; а вовторыхъ, генералъ-прокуроръ положилъ за правило относить на свой счетъ пли на счетъ своей жены каждую сатирическую статейку въ "Со-

<sup>\*)</sup> Извъстна исторія его знаменитаго стихотворенія "Фелица", заключающаго въ себъ похвалу Екатеринъ II и сатиру на нъкоторыхъ важныхъ вельможъ. Списокъ съ этого стихотворенія, который тщательно скрывался отъ публики, попался въ руки Дашковой. Она и тутъ показала свою ръшительность: говорятъ, не сказавъ никому ни слова, ни даже автору, велъла отпечатать "Фелицу" на первомъ листъ "Собесъдника" и потомъ уже поднесла ея императрицъ.

<sup>\*\*)</sup> О собственныхъ литературныхъ трудахъ княгиня почти не упоминаетъ въ своихъ "Записвахъ". Мы также не будемъ останавливаться надъ этою стороною ея дъятельности, вопервыхъ, потому, что она отвлекла бы насъ слишкомъ далеко отъ главной цъли (чисто-біографической), вовторыхъ, потому что сочиненія Дашковой еще педостаточно приведены въ извъстность; притомъ же они имъютъ небольшое относительное значеніе и представляютъ интересъ собственно для историка нашей литературы.

беседнике Любит. Р. С.". Какъ бы то ни было, Вяземскій при всякомъ удобномъ случав сталъ делать непріятности. Онъ не обращаль вниманія на представленія Дашковой о производств'я чиновниковъ къ наградъ пли повышенію и потребоваль вскоръ отчета въ экономическихъ суммахъ академіп. Княгиня энергически протестовала противъ подобной отчетности, никогда не лежавшей на директоръ академін; она пожаловалась императриць и даже подала просьбу объ отставкъ на томъ основанія, что безкорыстіе ея подвергается сомнівнію. Екатерина возвратила ей просьбу, а Вяземскій получиль выговоръ. Мстительный генераль-прокуроръ, однако, не прекратилъ враждебныхъ дъйствій. Параллельно съ изданіемъ "Собесъдника", княгиня начала издавать при академін карты губерній, на которыя Россія незадолго передъ тэмъ была разделена; въ такихъ картахъ конечно ощущалась тогда сильная нужда. Дашкова, съ высочайшаго разрешенія, могла требовать отъ областных начальниковъ, чтобъ онп доставляли въ академію разнаго рода необходимыя свъдънія и описанія русскихъ провинцій. Всѣ подобные документы шли черезъ руки Вяземскаго; онъ же, вивсто двятельнаго пособія благому предпріятію, по возможности м'єшаль ему и задерживаль доставку св'єдівній.

Поставивъ женщину во главъ ученой корпораціи, Екатерина не остановилась на этомъ оригинальномъ фактъ; вслъдъ за тъмъ она предоставила княгинъ новую честь: быть основательницею и первымъ президентомъ другаго, подобнаго учрежденія. Мы говоримъ о россійской академіи.

Лѣто 1783 года Дашкова проводила на мызѣ Стрѣльнѣ и отсюда каждую недѣлю ѣздила въ Царское Село для свиданья съ пмиератрицею. Однажды, когда онѣ гуляли въ царско-сельскомъ саду, зашла рѣчь о красотѣ и богатствѣ русскаго языка. Княгиня выразила свое удивленіе по поводу того, что государыня, способная вполнѣ оцѣнить достоинство нашего слова, и, будучи сама писательницею, не подумала объ основаніи русской академіи.

- Нужны только грамматика и хорошій словарь, прибавила она:— чтобы поставить русскій языкь въ полную независимость отъ иностранныхъ словъ и выраженій, которыя въ силѣ и энергіи далеко уступають нашимъ собственнымъ.
- Удивляюсь, сказала императрица:—какъ эта мысль до сихъ поръ не приведена въ исполнение! Польза академи, способствующей усовершенствованию нашего языка, часто приходила мнѣ на умъ, и я даже отдала на этотъ счетъ нѣкоторыя приказания.

- А между тъмъ, ваше величество, возразила Дашкова: нътъ ничего легче, какъ осуществить эту мысль. Образцовъ для подобнаго учрежденія достаточно, и вы можете выбрать самый лучшій.
- Доставьте мив, пожалуйста, княгиня, очеркъ какого нибудь изъ нихъ.
- Гораздо лучше будеть, если ваше величество поручите одному изъ статсъ-секретарей представить вамъ иланы французской, берлинской и многихъ другихъ академій съ отмѣткою тѣхъ особенностей, которыя наиболѣе соотвѣтствуютъ духу и обычаямъ вашего народа...
- Повторяю свою просьбу, перебила императрица: примите на себя этотъ трудъ. Полагаясь на ваше усердіе и вашу дѣятельность, я съ полною увѣренпостью приступлю къ выполненію плана, который, къ сожальнію, такъ долго оставался неосуществленнымъ.
- Трудъ небольшой, и я постараюсь его окончить какъ можно скорѣе; но у меня нѣтъ подъ рукою необходимыхъ для того матеріаловъ, и смѣю еще разъ повторить вашему величеству, что одинъ изъ вашихъ секретарей лучше меня могъ бы исполнить это дѣло.

Но императрица осталась при своемъ мивній, и княгиня должна была уступить.

Возвратившись вечеромъ домой, Екатерина Романовна принилась тотчасъ обдумывать, какимъ образомъ выполнить возложенное на нея порученіе, и, прежде нежели легла спать, набросала общій очеркъ повой академіи. Этотъ наскоро набросанный очеркъ она передала императрицѣ, и, къ удивленію своему, спустя нѣсколько дней, получила его обратно уже въ видѣ офиціальнаго документа, скрѣпленнаго высочайшею подписью. Въ тоже время Дашковой присланъ указъ, который назначалъ ее президентомъ будущей академін, и копія съ указа была немедленно сообщена сенату.

"Дня два спустя (разсказываетъ княгиня), я побхала въ Царское Село съ тѣмъ, чтобъ склонить Екатерину къ выбору другаго президента; но замѣтивъ безполезность своихъ доводовъ, я покорилась ен желапію и объявила государынѣ, что моихъ академическихъ суммъ достаточно будетъ для поддержки новаго учрежденія, а ен расходы могуть ограничиться пока одною покупкою дома. Что же касается до упомянутыхъ суммъ, то онѣ накопились изъ тѣхъ инти тысячъ рублей, которыя ежегодно выдавались изъ собственныхъ денегъ императрицы на переводы классиковъ".

Екатерина выразила свое удивленіе при такомъ открытіп и прибавила, что она надъется на продолженіе переводовъ.

— Конечно, ваше величество, отвъчала я:—и въроятно они пойдутъ усиъщиће, чъмъ прежде съ помощію студентовъ академіи и подъ редакціей профессоровъ. До сихъ поръ переводы появлялись только для виду, и директоры, не отдавая никому отчета въ этихъ 5000 рубляхъ, спокойно клали ихъ себъ въ карманъ. Въ скоромъ времени я буду имъть честь представить вашему величеству смету тъхъ издержекъ, которыхъ потребуетъ новое учрежденіе. Тогда мы посмотримъ, сколько за исключеніемъ академической суммы нужно будетъ еще денегъ на разные мелкіе расходы, напримъръ: на медали и подарки, по моему мнѣнію, необходимые для поощренія отличнъйшихъ студентовъ.

"Я назначила содержаніе двумъ секретарямъ по 900 рублей и двумъ переводчикамъ по 450. Необходимо было имѣть кассира и четырехъ инвалидныхъ солдатъ для топки печей и ухода за домомъ. Всѣ издержки, по моему счету, составляли 3300 рублей; изъ нихъ 700 р. отдѣлялось на отопленіе, бумагу и покупку разныхъ книгъ; но сюда не вошли медали и другія награды.

"Императрица не привыкла къ такимъ умъреннымъ сметамъ, и, мнъ кажется, болъе удивилась, нежели осталась довольна. Впрочемъ, она изъявила желаніе прибавить денегъ на тъ издержки, которыя не были упомянуты въ моей сметъ, и я опредъпила ихъ въ 1250 рублей. Жалованье президенту и непредвидънные расходы, конечно, не были ею забыты, но я въ этомъ случаъ сама себъ не назначила ни копейки".

Къ приведеннымъ словамъ княгини и къ разсказу о назначени ен директоромъ академіи наукъ мы сдѣлаемъ слѣдующее примѣчаніе. И въ томъ и въ другомъ случаѣ Екатерина Романовна отказомъ встрѣчаетъ предложеніе императрицы. Трудно согласить подобный фактъ съ ен жаждою общественной дѣнтельности и очевиднымъ стремленіемъ идти во главѣ одного изъ важныхъ государственныхъ учрежденій, съ ен страстью все передѣлывать и устропвать по своему вкусу, тогда какъ представлялась возможность удовлетворить этой страсти. Вообще мы не вѣримъ въ искренность ен отказовъ. Гордан женщина хотѣла, просто, чтобъ ее хорошенько попросили, и, дѣлая видъ, что соглашается только вслѣдствіе настойчивыхъ убѣжденій, она ставила себя нѣсколько въ исключительное положеніе. Дѣйствительно, въ управленіи своимъ вѣдомствомъ Дашкова

потомъ не признавала надъ собою никакого контроля и обращалась за совътами или разръшеніемъ прямо къ императриць. Повидимому неохотно принимансь за новое дъло, она вскоръ увлекается собственною энергіею и работаетъ съ обычною своею ревностью. Академическая дъятельность какъ нельзя лучше пришлась княгинъ по сердцу: тутъ она могла на свободъ раскрыть свои административно-хозяйственныя способности, сдълать широкое примъненіе многостороннему образованію и дать, наконецъ, пищу своему красноръчію. Огромное тщеславіе ея также было отчасти удовлетворено: женщина занимала видный постъ въ ряду государственныхъ людей своего времени (дотолъ неслыханный примъръ, за псключеніемъ царственныхъ особъ) и занимала его съ большимъ блескомъ: княгиня Дашкова еще разъ заставила говорить о себъ всю образованную часть Европы.

Открытіе новаго учрежденія совершилось съ приличнымъ торжествомъ 21 октября 1783 года въ залѣ императорской академін наукъ. Въ 12 часовъ утра Гавріплъ, митрополитъ новгородскій и петербургскій, совершилъ здѣсь молебенъ съ водосвятіемъ. По окончаніи священнодѣйствія Екатерина Романовна, въ качествѣ презпдента, пригласила членовъ собранія занять свои мѣста и взошла на канедру. Какъ и всѣ нервныя, пылкія натуры, она испытывала сильное біеніе сердца, когда ей приходилось говорить въ присутствій многочисленной публики. Мало по малу, однако, княгиня одушевилась, вошла въ свою роль и не безъ эффекта произнесла слѣдующій потокъ витіеватыхъ фразъ:

## "Государи мои!

"Новый знакъ попечительнаго о нашемъ просвъщении промыславсеавгустъйшей нашей монархини—вина настоящаго нашего собранія. Свидътельница толикихъ нашихъ благъ даетъ нынъ новое отличіе покровительства и россійскому слову, толь многихъ языковъ повелителю. Вы, государи мои, знаете цѣну сего монаршаго къ отечеству и сему собранію дара. Вамъ извъстны обширность и богатство языка нашего. На немъ сильное красноръчіе цицероново, убъдительная сладость демосфенова, великольшая виргиліева важность, овидіево пріятное витійство и гремящая Пиндара лира не теряють своего достоинства; тончайшія философическія воображенія, многоразличныя естественныя свойства и перемѣны, бывающія въ семъ видимомъ строеніи міра, имѣютъ у насъ пристойныя п

вещь выражающія різчи; однако при всіхть сихть препмуществахть недоставало языку нашему предписанныхть правиль, постояннаго опредізденія різченіямть и непремізннаго словамть знаменованія. Отсюда происходили разнообразность въ сопряженій словть, несвойственныя, или, паче рещи, обезображивающія языкть нашть різченія, заимствуемыя отть языковть иностранныхть. Учрежденіемть сей императорской россійской академій предоставлено усовершить и возвеличить слово наше препрославленному вітку Екатерины Вторыя, ожидающія сего совершенія отть нашего собранія, щедротою ея ободряемаго и покровительствомть созидаемаго.

"Многоразличныя древности, разсыпанныя въ пространствахъ отечества нашего, обильныя лѣтописи, дражайшіе памятники дѣяній праотцевъ нашихъ, каковыми немногіе изъ существующихъ нынѣ европейскихъ народовъ по истинѣ хвалиться могутъ, представляютъ упражненіямъ нашимъ обширное поле, на коемъ въ самыя сокровенности, предводящу намъ лучезарному свѣту Всеавгустѣйшія нашея покровительницы, проникнуть возможемъ. Звучныя дѣла государей нашихъ, знаменитыя дѣянія предковъ нашихъ, а напиаче славный вѣкъ Екатерины Вторыя явитъ намъ предметы къ произведеніямъ, достойнымъ громкаго нашего вѣка. Сіе, равномѣрно какъ сочиненіе грамматики и словаря, да будетъ первымъ нашимъ упражненіемъ. Симъ да принесемъ великой монархинѣ, матери отечества и нашей покровительницѣ, первую и чистѣйшую жертву благодаренія.

"Нозвольте мив, государи мои, быть благонадежной, что вы не сомиваетесь о истинномь моемь признаніи къ той чести, кою я, по благоволенію монаршему, имбю съ вами въ семъ полезномь для отечества учрежденіи сотовариществовать. Будьте увврены, что я всегда горвть буду безпредвльнымъ усердіемъ, истекающимъ изъ любви моей къ любезному отечеству, ко всему тому, что сему нашему обществу полезно быть можетъ, и что неусыпною прилежностію буду стараться замвнять недостатки моихъ способностей. За нужное считаю прочесть при семъ первомъ нашемъ засвданіи первоначальныя начертанія, кои я имвла счастіе представить ея императорскому величеству съ твмъ, чтобъ вы, государи мои, могли сдвлать свои примвчанія и дополнили бы основаніе нашего установленія. Отъ вашей прозорливости конечно не скроется, что докладъ мой былъ весьма несовершенъ. Я въ извиненіе себѣ вамъ представляю: 1) что я привыкла съ толикою же довъренностью, какъ п

благоговѣніемъ безпримѣрной нашей монархини, коей душа столь отлична, столь и снисходительна, повергать хотя несовершенныя, но чистын намѣренія свои; 2) что я и не имѣла въ виду и, не надѣясь на себя, не льстилась такое полезное и славное учрежденіе быть въ состояніи основать. Въ помощи жъ вашей я надежду свою полагаю, и тѣмъ самымъ желаю искреннее свое къ вамъ почтеніе засвидѣтельствовать" \*).

Свою президентскую деятельность Дашкова очерчиваеть также коротко и несовсёмъ-ясно, какъ и деректорскую, также слегка касается ея внутренней, чисто-научной стороны.

"Вопервыхъ (разсказываетъ она), съ помощію 15,000 рублей, которые ассигнованы были на переводы, но три года не выдавались Домашневу, присоединивъ къ нимъ кое-что изъ экономическаго фонда, построила два зданія на двор'в дома, подареннаго пмператринею для академін. Вследствіе этого, академическіе доходы увеличились почти двумя тысячами рублей. Я мёблировала домъ, малопо-малу составила при академіи приличную библіотеку, предоставивъ, между-тъмъ, въ ен пользование свою собственную, и положила капиталь въ 49,000 рублей въ опекунскій советь. Я начала. продолжала и окончила академическій словарь. И все это было сдълано мною въ-теченіе 11 лътъ. Нпчего не говорю о новомъ зданій академін, которое возбуждало такъ много удивленія и которое строилось подъ монмъ руководствомъ; оно сдёлано на казенный счеть, поэтому я не считаю его въ числѣ моихъ трудовъ. (Впрочемъ, еслпбъ это было мое собственное дёло, то и тогда я не отнесла бы его къ своимъ трудамъ, потому-что, при страстной охоть къ архитектурнымъ занятіямъ, такая работа служила для меня источникомъ удовольствія).

"Туть и должна уноминуть, что при дворѣ носились самые невыгодные и оскорбительные слухи о моей дѣятельности, хоти просвѣщенная часть публики отдавала болѣе, нежели заслуженную дань справедливости моимъ трудамъ и усердію. Основаніе Россійской академіи и удивительная быстрота, съ которою быль оконченъ

<sup>\*) &</sup>quot;Московскія Въдомости" 1783 г., № 87. Относительно приведенной ръчи, мы должны заивтить, что она явилась въ свътъ не безъ предварительной редакціи со стороны Екатерины II. Послъдняя смягчила въ ней нъкоторыя выраженін, заключающія въ себъ слишкомъ неумъренную лесть; напримъръ, въ одномъ мъстъ императрица сравнивалась съ нъкимъ благодытельнымъ божествомъ. См. Письма Екатерины II въ приложеніи къ "Мемуарамъ".

первый словарь нашего роднаго языка, приписывали исключительно мнт одной.

"Последній трудъ сделался предметомъ громкихъ осужденій, особенно за его систему: порядокъ словъ принятъ былъ не алфавитный, а этимологическій. На это возражали, что лексиконъ вышелъ запутанъ и плохо приспособленъ къ народному употребленію. Такое замёчаніе, сделанное миё самою императрицею, было съ радостью подхвачено ея придворными. На вопросъ Екатерины, почему принята столь неудобная система, я отвёчала, что подобная система очень-естественна въ первомъ словарѣ всякаго языка, облегчан трудъ отъпскивать и узнавать корни словъ; но что послё него академія можетъ въ-теченіе трехъ лётъ сдёлать другое изданіе, расположенное въ алфавитномъ порядкѣ и более-полное во всёхъ отношеніяхъ.

"Не понимаю, какъ случилось, что императрица, для которой ясны были всѣ, даже самые глубокіе вопросы, не соглашалась со мною. Ея несогласіе послужило для меня источникомъ многихъ неудовольствій. Несмотря на все свое нежеланіе повторять въ академіи невыгодное мнѣніе императрицы о нашемъ лексиконѣ, я рѣшилась въ первое же засѣданіе поставить его вопросомъ, не упоминая о другихъ обвиненіяхъ, касавшихся только моей личности. Всѣ члены академіи, какъ и надобно было ожидать, выразили единодушное мнѣніе, что первое изданіе словаря иначе невозможно расположить, но что второе изданіе должно появиться въ алфавитномъ порядкѣ.

"При слѣдующемъ свиданьи съ императрицею я передала ей общій голосъ академиковъ; однако ен величество осталась при своемъ мнѣніи. Она именно въ то время очень хвалила книгу г. Палласа, которая была почтена названіемъ лексикона. Это родъ словаря почти для сотни языковъ; изъ нихъ нѣкоторые ничего не представляютъ, кромѣ набора такихъ словъ, какъ, напримѣръ: земля, 603-духъ, вода, отецъ, матъ и пр. Ученый составитель словаря, изъвъстный описаніемъ своего путешествія по Россіп и большими познаніями въ естественной исторіи, чтобы польстить самолюбію императрицы, предприняль изданіе своего такъ-называемаго лексикона и довелъ издержки на него до 20,000 рублей. Я не считаю еще тѣхъ расходовъ, которые надобно было дѣлать на посылку разныхъ гонцовъ въ Сибпрь, Камчатку и проч. для того только, чтобъ собрать нѣсколько случайно-попавшихся словъ изъ нарѣчій бѣдныхъ

и мало представляющихъ интереса. Какъ ни былъ поверхностенъ и слабъ этотъ трудъ, однако его выдали за отличный лексиконъ. Для меня же онъ тогда послужилъ поводомъ ко многимъ огорчениямъ и неприятностямъ.

"Чтобъ нѣсколько разсѣять свои печальныя мысли, я переѣхала за городъ въ только-что отстроенный мною каменный домъ, отказавшись на время отъ общества и отъ визитовъ. Управленіе двумя академіями совсѣмъ лишало меня досуга. Участіе мое въ занятіяхъ по лексикону состояло въ томъ, чтобъ собпрать всѣ слова, начинающіяся тремя первыми буквами нашего алфавита. Каждую суботу у насъ происходило общее собраніе, въ которомъ мы отъпскивали корни словъ, собранныхъ разными членами. Такимъ образомъ, все мое время было наполнено, включая сюда и еженедѣльныя поѣздки въ Царское Село".

Вотъ все, что сообщаетъ Дашкова о своей академической дѣятельности. Изъ ея словъ видно, что, несмотря на исключительное положение и административную распорядительность, она, при отправленіи своей должности, нерѣдко встрѣчала преиятствія со стороны непріязненныхъ ей лицъ и не всегда находила сочувствіе въ самой императрицѣ. Мы, впрочемъ, далеки отъ мысли считать ее жертвою безусловной несправедливости. Конечно, во всѣхъ непріятностяхъ, на которыя намекаетъ княгиня, значительную роль играли ея огромное самолюбіе и пылкій, неуступчивый характеръ.

Чтобъ дополнить упомянутыя извёстія объ академической дёятельности нашей героини и показать, какіе интересы служили въ это время для нея точкою соприкосновенія съ императрицею, приведемъ нёкоторыя изъ писемъ послёдней. Хотя они не обозначены по большой части никакими хронологическими указаніями, однако, по всёмъ признакамъ, ихъ безошибочно можно отнести къ восьмидесятымъ годамъ XVIII столётія \*).

"Между бумагами, которыя вы мий прислали (пишетъ Екатерина), одной недостаетъ; и тщетно ее искала; она оканчивается словами: le ris tenta le rat etc. Поищите ее, пожалуйста, и пришлите мий какъ можно скорфе. Что же касается до опыта моего друга "каноника", то и ничего не могу сдёлать безъ его совъта. А такъ какъ ему и въ голову не приходило оскорбить какое либо человъческое существо, то и думаю ему не легко будетъ отступить

<sup>\*)</sup> Приложенія къ изданію "Менуаровъ".

отъ правилъ, предписанныхъ вами. Очень жалъю о вашемъ нездоровъъ".

"Я думаю, madame, вы останетесь довольны статьями "каноника". Если такъ, то надъюсь вы не отвергнете приложенныя при этомъ бездълицы. *Bambinelli* \*) съ удовольствіемъ узнали бы, что пхъ произведенія помъщены въ восьмой книжкъ".

"Маdame, я получила ваше письмо и копію труда, ув'єнчаннаго академическою преміей, но не нашла въ пакет отчета, о которомъ вы говорите".

"Прошу княгиню Дашкову, если ей это будеть угодно, помѣстить въ ея новый журналь, встрѣченный такъ благосклонно, прилагаемое здѣсь предисловіе".

"Съ благодарностію возвращаю вамъ письмо Лаланда объ аэростатахъ. Но пока аэростаты не будутъ снабжены рулемъ, они предоставлены на волю вѣтровъ. Вѣрьте моему непремѣнному уваженію".

"Благодарю васъ за письмо и за переводъ Клопштоковой Мессіады, которую, признаюсь, и никогда не могла понять даже и въ оригиналъ; но, безъ сомивнія, она порадуетъ нашихъ мистиковъ и, въроятно, доставитъ академіи нѣкоторыя матеріальныя выгоды. Будьте увърены, что я сочувствую вашимъ страданіямъ тълеснымъ и душевнымъ. Adieu! Я прикажу переслать съ курьеромъ камен Байерса, знакомые мит по стекляннымъ поддѣлкамъ; и проч".

Изъ этихъ писемъ читатель видитъ, что общіе интересы были преимущественно литературные.

Въ 1783 г. княгиня сопровождала императрицу на южный берегь Финляндіи. Екатерина условилась тогда събхаться на свиданье съ шведскимъ королемъ въ Фридрихсгамѣ. Во время этой побздки, въ одной каретѣ съ императрицею, кромѣ Дашковой сидъли: А. Д. Ланской, графъ И. Чернышевъ, А. С. Строгановъ и Чертковъ. Кромѣ того, въ ея свитѣ находились: оберъ-шталмейстеръ Л. А. Нарышкинъ, первый секретарь Безбородко и дпректоръ собственнаго кабинета Стрекаловъ; два каммергера были

<sup>\*)</sup> Это намекъ на псевдонимы, подъ которыми принимали участіе въ "Собесъдникъ Л. Р. С." императрица и нъкоторые придворные кавалеры. "Канони-комъ" подписывался Нарышкинъ.

посланы впередъ на шведскую границу для встречи короля. Княгиня радовалась случаю познакомиться съ Финляндіей, и съ обычнымъ интересомъ осматривала мъста, по которымъ провзжала. Августьйшіе путешественники и ихъ свита проведи въ Фридрихстамъ время довольно весело; впрочемъ, Дашкова замътила, что не смотря на наружное согласіе между монархами, политическій горизонтъ начиналъ помрачаться. На третій день по прідзді, король сдълаль визить княгинъ; послъдняя не приняла его и спросила императрицу, какъ она думаетъ о подобномъ посъщении. Екатерина осталась не совсвиъ довольна такою предосторожностью. Дашкова извинялась темъ, что король, после своего путешествія въ Парижъ, офранцузился, и что ему не могла бы понравиться ея простота и откровенность. По совъту Екатерины, она на другой день приняла короля и старалась говорить съ нимъ какъ можно любезнъе. Не смотря на свое остроуміе и блестящую наружность. Густавъ ІІІ во время этого визпта произвель на Дашкову непріятное впечатлівніе: сквозь видший лоскъ и французскую утонченность манеръ она замфтила натуру, слишкомъ пропитанную лестью, слишкомъ самоувъренную и на все взиравшую съ высоты своего исключительнаго положенія. На память о себъ онъ оставиль княгинъ брильянтовый перстень съ своимъ портретомъ.

Между тѣмъ отношенія Екатерины Романовны къ молодому двору были довольно-холодны. Великій князь Павелъ Петровичъ и его супруга, воротясь изъ путешествія, поселились въ Гатчинѣ и часто принамали у себя высшее петербургское общество. Княгиня посѣщала Гатчину только въ торжественные дни, когда сюда собирались всѣ придворные чины; она извинялась обыкновенно далекимъ разстояніемъ отъ Стрѣльны и недостаткомъ свободнаго времени. Когда же его высочество пригласилъ ее бывать у него почаще, Дашкова откровенно высказала ему причину, по которой уклонялась отъ этихъ визитовъ: между старымъ и молодымъ дворомъ не существовало полнаго согласія; то, что дѣлалось и говорилось въ Гатчинѣ, услужливые люди переносили въ Царское Село, и на оборотъ. Она же не хотѣла давать поводъ къ вопросамъ, которые могли бы поставить ее въ затруднительное положеніе. Великій князь, однако, остался не совсѣмъ доволенъ подобною откровенностью.

Что жь касается до лицъ, игравшихъ по очереди самую важную роль при старомъ дворъ послъ Г. Г. Орлова, Дашкова, по ея словамъ, никогда не была и не хотъла быть съ ними въ друже-

скихъ отношеніяхъ. Впрочемъ, Потемкину она постоянно оказывала всв внешніе признаки уваженія и, очевидно, избегала враждебныхъ столкновеній съ этою могущественною особою. Въ то время онъ уже не былъ самымъ приближеннымъ человѣкомъ, однако долго еще и послѣ сохранялъ свое огромное вліяніе на госуларственныя дёла. Мёсто перваго адъютанта императрицы въ 1783 г. занималь А. Д. Ланской, бывшій офицерь кавалергариской роты. юноща гордый и всиыльчивый. Дашкова имела съ нимъ несколько непріятныхъ столкновеній, при чемъ, по ея словамъ, ръзко и откровенно высказала свое митніе о подобныхъ ему личностяхъ. Разумъется, противникъ старался не оставаться въ долгу и при всякомъ удобномъ случав давалъ чувствовать свою силу. Такъ однажды онп поссорились за бюсть императрицы, который Дашкова получила отъ нея въ подарокъ. Въ другой разъ Ланской изъявилъ сильное неудовольствіе на академическую газету за то, что, при описаніи высочайшаго путешествія въ Финляндію, она изъ спутниковъ императрицы упомянула только объ одной княгинъ. По этому поводу произошель довольно крупный разговорь въ присутствии цёлой толпы придворныхъ.

Летомъ 1784 года, Екатерина Романовна была безконечно обрадована свиданіемъ съ леди Гамильтонъ, которая изъ Ирландін прі-**Б**хала въ далекую Россію, чтобъ навѣстить своего вѣрнаго друга, и прогостила у нея цёлый годъ. Княгиня представила ее императрицѣ (хотя иностранцы обыкновенно не представлялись въ Царскомъ Сель), затымь взяла отпускь на три мысяца и увезла англичанку въ Москву. Показавъ ей всё достоприменательности старой столицы; она перевхала въ свое любимое село Тронцкое, и тутъ заставляла гостью, привыкшую къ прекраснымъ паркамъ и садамъ своей родины любоваться каждымъ деревцомъ, каждымъ кустомъ, посаженнымъ подъ собственнымъ наблюдениемъ хозяйки. Крестьяне Дашковой только что построили новую деревню близь Тропцкаго; по этому случаю она хотвла угостить своего друга русскимъ сельскимъ праздникомъ со всеми его принадлежностями: яркими нарядами, ивсиями, хороводами и пр. Прівхавъ на праздникъ, княгиня поздравила крестьянъ на новосельъ, по русскому обычаю, клѣбомъ-солью, показала имъ свою тостью и попросила выпить за ея здоровье; а новая деревня въ честь друга была названа "Гамильтоново". Послъ того добран леди принимала очень живое участіе въ крестьянахъ этой деревии и до самой своей смерти справлялась о ихъ житъф-бытьф.

Изъ Тропцкаго княгиня и ен гостья заъзжали въ литовское помъстье Круглово, а осенью воротились въ Петербургъ. Онъ подосиъли къ тому времени, когда въ академіи наукъ разбирались разныя ученыя сочиненія, представленныя на сопсканіе преміи. Въ день, назначенный для объявленія наградъ, академическая зала наполнилась многочисленной публикой, въ рядахъ которой находились и иностранные послы съ своими женами. Уступая желанію друга, Екатерина Романовна, въ качествъ директора, взошла на кафедру и произнесла торжественную ръчь къ посътителямъ. Волненіе ея, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, было такъ велико, что она, по собственному выраженію, принуждена была стаканомъ холодной воды тушить чувство ложнаго стыда. Съ тъхъ поръ княгиня не соглашалась снова подвергнуть себя тому же непріятному чувству и не появлялась болье передъ публикой на кафедръ.

Посмотримъ теперь, каковы были въ то время отношенія княгини къ ея семейству плп, собственно говоря, къ ея детямъ. Увы! онп были далеко неутъшительны, и неусыпныя попечения матери о воспитаніи дітей совершенно не принесли ожидаемых результатовъ. Начнемъ съ дочери. О госпожѣ Щербининой мы знаемъ очень мало: княгиня иногда упоминаеть о ней, но всегда вскользь и очень неопределенно. Однако мы едва ли ошибемся, если, на основания немногихъ данныхъ, скажемъ, что порядочной женщины изъ нея не вышло: это была пустан, тщеславная кокетка, наклонная притомъ къ роскоши и расточительности. Бракъ ен оказался весьманеудаченъ: съ мужемъ она давно уже находилась въ разводъ. Впрочемъ, главными виновниками последняго обстоятельства, кажется, были ихъ почтенные родители, то-есть княгини Дашкова п отецъ Шербинина, которые, по всемъ признакамъ, очень не понравились другь другу. Княгиня въ особенности разънграла въ этомъ случаъ роль несовсемъ-благородную; она продолжала удерживать дочь при себъ и никакъ не хотъла освободить ее отъ своего надвора. Когла Гамильтонъ гостила у Дашковой въ Петербургъ, пришло извъстіе о смерти старика Щербинина. Какой-то ложный другъ совътовалъ тогда Анастась Михайлови пскать соединения съ своимъ мужемъ и написать къ нему письмо. Мать чрезвычайно встревожилась, узнавъ, что дочь ускользнеть отъ ея вліянія и оставляеть ея домъ. Начались увъщанія, слезы, бользненные припадки-ничто не помогло: госпожа Щербинина убхала. Впрочемъ, съ мужемъ она всетаки не сошлась, и, какъ женщина безъ убъжденій, безъ характера, освободившись отъ ревниваго надзора матери, составила себѣ впослѣдствіи незавидную репутацію. Вообще княгиня умалчиваетъ о томъ, какія обстоятельства сопровождали ея разрывъ съ дочерью и въ чемъ состоялъ главный ударъ; но по всему можно догадываться, что дѣло не обошлось безъ огласки. Княгиня очень серьёзно заболѣла отъ огорченія, и только благодаря соединеннымъ попеченіямъ сестры, Полянской, и леди Гамильтонъ, жизнь ея была спасена.

Медленно оправлялась больная; какое-то тяжелое предчувствіе новаго горя увеличивало тоску ея. Въ такомъ нечальномъ настроеніи духа разъ она повхала съ сестрою и другомъ въ себв на дачу, гдв производились кое-какія постройки. Въ недальнемъ разстояніи отъ дачи дамы вышли изъ экинажа и продолжали путь пешкомъ. Дорогою случилось имъ проходить между двумя столбами съ перекладиной, которые стояли на границъ сосъднихъ владъній. Полянская и Гамильтонъ прошли впередъ; Дашкова следовала за ними. Вдругъ поперечная балка упала, и прямо ей на голову. Накрикъ ея спутницъ сбѣжались слуги. Княгиня, не потерявъ присутствія духа, сняла ночной чепчикъ и шляпу, которыя значительно ослабили силу удара, и проспла осмотръть, есть ли рана на томъ мъстъ, гдъ она чувствовала боль. Раны, однако, не было видно. Больная нарочно не съла въ карету, а прогулялась сначала пъшкомъ, чтобъ дать крови лучшее обращеніе и оттянуть ее къ ногамъ. Воротясь въ городъ, она послала за Рожерсономъ, который немедленно явплся къ ней на помощь. На тревожные вопросы его: чувствуеть ли она тошноту или нътъ, княгиня съ грустной улыбкой отвъчала:

"Я ее чувствовала; но не безпокойтесь, докторъ: есть какой-то геній, который хранить меня и заставляеть жить наперекоръ собственному моему желанію."

Дъйствительно, она скоро оправилась отъ ушиба.

Когда, въ 1785 году, безцѣнный другъ ел, леди Гамильтонъ, уѣхала въ Англію, Дашкова усиденною дѣятельностью старалась подавить нападавшую на нее тоску: она пли усердно работала по дѣламъ академіп, пли неутомимо надзирала за постройками на своей дачѣ и разводила разныя растенія; пногда она вмѣшивалась въ работы каменьщиковъ и собственными руками выводила стѣны.

Послѣ разрыва съ дочерью еще болѣе спльное огорченіе ожпдало

княгиню со стороны сына, котораго она воспитывала съ такимъ тщаніемъ и на котораго возлагала великія надежды. Поступивъ на дъйствительную службу въ гвардію, Павелъ Михайловичъ Дашковъ, посреди разнообразныхъ удовольствій столицы, скоро началъ забывать уроки философіи, этики, политики и т. п. Красивый, статный молодой человъкъ во многомъ напоминалъ своего отца, но замътно превосходилъ его наклонностью къ разгульному образу жизни: веселые товарищи, вино и женщины легкаго поведенія сдълались для него привлекательнъе всякаго умнаго, серьёзнаго общества. Напрасно княгиня боролась съ этою наклонностью, старансь сохранить правственное вліяніе на сына и пробудить въ немъ стремленія къ выстинъ почестямъ и къ славъ: его никогда нельзя было упрекнуть въ излишнемъ честолюбіи.

Въ началь 1783 г., отправляясь въ южную армію, Потемкинъ взяль съ собою князя Дашкова. Какъ ни тяжело было княгинъ въ первый разъ отпускать своего Павла такъ далеко отъ себя, однако она обрадовалась случаю удалить молодаго человъка отъ обольщеній столичной жизни. Впрочемъ, тъмъ же годомъ князь два раза прі- взжаль въ Петербургъ: въ первый разъ съ пзвъстіемъ о присоединеніи Крыма, а во второй для полученія отцовскаго наслъдства. Княгинъ, кажется, непріятно было передавать имъніе неопытному п расточительному наслъднику; по крайней мъръ она утъшала себя тъмъ, что сынъ, благодаря ея строгой экономіи, получалъ свое родовое имъніе значительно-увеличеннымъ въ объемъ и непмъвшимъ на себъ ни копъйки долга.

Зимой 1785 года молодой человъкъ прибылъ въ Петербургъ въ свитъ князи Таврическаго. Послъдній всфин силами старался оживить придворное общество и разсъять печаль императрицы (это было вскоръ послъ смерти А. Д. Ланскаго). Между прочимъ, онъ далъ великольпный праздникъ съ маскарадомъ въ своемъ Аничковскомъ дворцъ. Сюда собрался весь дворъ, и болъе двухъ тысячъ гостей толиплось въ разнообразныхъ костюмахъ. Во время бала общее вниманіе привлекли на себя двъ пары, танцовавшія кадриль, то были: князь Павелъ Михайловичъ Дашковъ и молоденькая княжна Барятинская, въ первый разъ появившаяся въ обществъ и удивлявшая всъхъ своею красотою и граціозностью; она была одъта очень просто: въ бълое платье, а кавалеръ ея сверхъ мундира имъль бълое домино. Вторую пару составляли графъ Г. Н. Чернышевъ

съ графинею Матюшкиной. "Объ пары танцовали такъ, что я въ жизни моей лучшихъ танцовщиковъ невидывалъ", говоритъ въ своихъ запискахъ одинъ изъ гостей, бывшихъ на праздникъ \*).

Тою же зимою начали ходить въ столинъ серьёзные слухи о томъ, что князь Дашковъ готовится занять мёсто перваго адъютанта императрицы. Полобно разсказанной выше заграничной силетив, слухи приписывали это дёло интригамъ матери. Такое же мненіе повторили потомъ и некоторые иностранные писатели. Но мы не хотимъ върпть, чтобъ честолюбіе такъ далеко завело княгиню: она, по собственному признанію, никогда не могла помириться съ существованіемъ офиціальныхъ адъютантовъ. Едва-ли Екатерина Романовна принадлежала къ числу родителей, которые нередко на красивой наружности сына основывали свои честолюбивыя надежды. Изъ записокъ княгини узнаёмъ, что виновникомъ слуховъ на этотъ разь быль самь Потемкинь, который действительно хотель изъ - Лашкова саблать своего кліента. Племянникъ его, Самойловъ, попытался даже отъ имени дяди завязать переговоры съ матерью; но та на отръзъ отказалась и объявила, что увдетъ немедленно за границу, если желаніе Потемкина исполнится. Вирочемъ тревога оказалась напрасною: по окончаніи отпуска князь Дашковъ воротился въ полкъ \*\*).

Княгиня говорить, "что вообще въ ту зиму она перенесла очень много семейныхъ невзгодъ, имѣвшихъ небольшое вліяніе на ея здоровье. Чтобъ разсѣяться нѣсколько, Екатерина Романовна взяла отпускъ и поѣхала въ Тропцкое, а потомъ посѣтила свое бѣлорусское помѣстье. Здѣсь она съ удовольствіемъ вспоминаетъ о томъ, что бытъ крестьянъ, принадлежавшихъ ей, замѣтно улучшался.

Спустя три года послѣ того, Россія находилась въ борьбѣ съ своими сосѣдями на югѣ и сѣверозападѣ. Братъ Густава III, герцогъ зюдерманландскій, появился съ шведскимъ флотомъ на русскихъ

<sup>\*) «</sup>Записки Л. Н. Энгельгардта» «Русскій Въстникъ» 1859 г. № 2.

<sup>\*\*)</sup> Записки Л. Н. Энгельгардта, относящінся къ эпохѣ второй Турецкой войны («Рус. Въсти.» 1859 г. № 4), выставляють князя безпечнымъ и нерадивымъ полковникомъ (623 и 636 стр.). Дашковъ командовалъ тогда Сибирскимъ армейскимъ полкомъ. Впрочемъ Энгельгардтъ, родственникъ и почитатель Потемкина, вообще не благоволитъ къ Дашковымъ.

водахъ. Это быль тотъ самый принцъ Карлъ, съ которымъ Дашкова когда-то познакомилась въ Спа. Въ Кронштадтъ, вслъдъ затъмъ, прибыло судно подъ переговорнымъ флагомъ съ письмомъ къ адмиралу Грейгу отъ принца. Послъдній просилъ адмирала передать княгинъ Дашковой записку и маленькій ящикъ, найденный на одномъ плънномъ корабль и адресованный на ен имя. Осторожный адмираль отправилъ письмо и посылку въ правительственный совътъ, гдъ въ то время постоянно засъдала сама императрица. Она приказала, не вскрывая посылки, передать ее по адресу. Княгиня немного встревожилась, услыхавъ, что ей принесли что-то такое изъ совъта; но дъло тотчасъ объяснилось. Письмо принца заключало въ себъ нъсколько любезностей и извъстіе о томъ, какимъ образомъ достался ему ящикъ; а въ ящикъ находился дипломъ отъ философскаго общества въ Филадельфіи, которое выбрало княгиню Дашкову своимъ членомъ.

Дашкова немедленно явплась во дворецъ, сообщила императрицѣ содержаніе полученныхъ ею бумагъ, и спрашпвала, какъ она прикажетъ поступить въ такомъ случаѣ. Екатерина посовѣтовала не отвѣчать принцу ни слова. Княгинѣ очень не хотѣлось оставлять безъ отвѣта любезность Карла; она замѣтила, что его высочество, можетъ быть, желаетъ косвеннымъ путемъ открыть переговоры съ русскимъ дворомъ, ради собственныхъ плановъ и независимо отъ интересовъ брата; по императрица осталась при своемъ мнѣніи, и княгиня повиновалась. Записки прибавляютъ, будто бы, нѣсколько мѣсяцевъ спуста, ея предположеніе о намѣреніяхъ принца дѣйствительно оправдалось.

Когда Дашкова хотъла откланяться послѣ этого разговора, императрица остановила ее и пригласила провести вечеръ въ эрмитажѣ. Такъ какъ до вечера оставалось довольно времени и общество еще не собиралось, то Екатерина Романовна, въ ожиданіи его, начала спокойно бродить по заламъ дворца. Къ ней подошелъ одинъ изъ ея добрыхъ пріятелей, Ребиндеръ, и вдругъ съ таннственнымъ видомъ началъ поздравлять княгиню, говоря, что ему очень хорошо извѣстна причина ея свиданія съ императрицею.

- Можетъ быть, сказала она:—но я бы желала знать какимъ образомъ вы о томъ услыхали?
- Я получилъ письмо изъ Кіева, отвъчалъ Ребиндеръ:—изъ котораго узпалъ, что свадьба вашего сына совершилась во время перехода его полка черезъ этотъ городъ.

Княгиня какъ громомъ поражена была этими словами; однако у ней еще достало силы спросить фамилію своей невѣстки.

— Она называлась прежде Алферова.

Такой плебейской фампліп княгиня не могла перенести!

 Ради Бога, стаканъ воды! возразила она, блёдная, какъ полотно.

Ребиндеръ сильно перепугался и бросился за водою, проклиная свои поздравленія, сдёланныя такъ некстати.

Дашкова, однако, настолько овладѣла собою, что осталась на вечеръ въ эрмптажѣ и обратила на себя общее вниманіе только своимъ разсѣяннымъ видомъ. Незнавшіе настоящей причины связывали ен исчаль съ упомянутымъ визитомъ къ императрицѣ, и люди, нерасположенные къ княгинѣ, не безъ тайной радости предполагали ее уже въ новой опалѣ.

Отказавшись отъ ужина, Екатерина Романовна посившила домой и здёсь дала волю своимъ слезамъ, за которыми послёдовала нервическая лихорадка.

Съ тѣхъ поръ прошли цѣлые два мѣсяца, пока мать получила письмо отъ сына. Князь Дашковъ просилъ у нея согласіе на бракъ, тогда какъ весь Петербургъ зналъ о свадьбѣ, и злые языки ужь вдоволь позабавились насчеть его слишкомъ неблестящей партіи. Ипсьмо князя сопровождалось запискою фельдмаршала Румянцова, который распространялся въ ней о суетѣ знатности и богатства и вообще старался примирить гордую княгиню съ выборомъ ея сына. Фельдмаршалу Дашкова отвѣчала очень холодно, намекнувъ ему, что онъ мѣшается не въ свое дѣло. А сыну она написала только слѣдующія строки:

"Когда твой отецъ намѣренъ былъ жениться на дочери графа Воронцова, онъ на почтовыхъ поскакалъ въ Москву, чтобъ испросить позволеніе у своей матери. Ты ужь обвѣнчанъ—я это знала прежде. Я знаю также и то, что моя свекровь не болѣе меня заслуживала имѣть друга въ своемъ сынѣ".

Слъдующее за тъмъ время было самымъ печальнымъ въ жизни княгини Дашковой. Ею овладъла невыразимая тоска по дътямъ вмъстъ съ тяжелымъ чувствомъ одиночества и униженія. Единственнымъ разсъяніемъ отъ мрачныхъ мыслей въ эту зиму служили для нея академическія занятія и особенно работа по лексикону; она приняла на себя новый трудъ: точное опредъленіе всъхъ словъ, относящихся къ политикъ, правленію и нравственности. Въ такъ на-

зываемомъ свѣтѣ Екатерина Романовна почти перестала показываться; впрочемъ, каждую недѣлю посѣщала эрмитажные вечера императрицы. Весною она переселилась на отцовскую дачу \*), которая была дальше отъ города, нежели ея собственная, и здѣсь предалась полному уединенію, отказывая даже тѣмъ немногимъ знакомымъ, которые рѣшались ее навѣстить. Мрачная настроенность духа, питаемая уединеніемъ и неутѣшительными вѣстями о дѣтяхъ, доходила до такой степени, что княгиня смотрѣла на смерть, какъ на величайшее благо. Она признается, что одна только религія спасала ее въ тяжкія минуты отъ самоубійства.

Но семейное горе, какъ ни было оно сильно, не сломило этой гордой натуры. Прошло года полтора, и мы видимъ княгиню, съ обычною энергіей предающуюся своимъ любимымъ занятіямъ, хотя сердечныя раны еще далеко не зажили. Много помогло ей оправиться отъ своего душевнаго разстройства вниманіе и участіе, которое она встрітила въ то время со стороны Екатерины.

"Однажды за объдомъ у императрицы (разсказываетъ Дашкова) заговорили о храбрости. Графъ Брюсъ, дежурный генерал-адъютантъ, съ удивленіемъ отзывался объ отватъ солдатъ, которые подъ градомъ картечи взлъзаютъ на непріятельскія стъны.

Тутъ нечему удивляться, замѣтила княгиня, и величайшій трусъ можетъ увлечься минутнымъ порывомъ храбрости во время штурма, зная, что онъ скоро кончится. Извините меня, графъ, я несогласна съ вами: настоящее мужество не то, которое высказывается въпылу сраженія. Истинное геройство состонтъ въ полномъ самообладаніи при видѣ тѣхъ бѣдствій и опасностей, которымъ надобно идти на встрѣчу, въ умѣньѣ твердо и долго выдерживать ихъ напоръ. Если станутъ пилить ваше тѣло тупымъ, деревяннымъ ножомъ, и вы будете териѣливо выносить страданія, я сочту васъ гораздо-болѣе мужественнымъ, нежели того воина, который впродолженіе одного часа выдержитъ на своемъ посту непріятельскій огонь".

Графъ несовство понять княгиню и, продолжая развивать свою мысль, указаль, между-прочимъ, на самоубійство, какъ на доказательство храбрости. Княгиня съ особеннымъ одушевленіемъ начала оспоривать это митніе и туть невольно обнаружила состояніе своего духа. Императрица со вниманіемъ слушала ея доводы и, кажется, поняла ту внутреннюю борьбу, пзъ которой княгиня вышла побъ-

<sup>\*)</sup> Графа Романа тогда уже не было въ живыхъ; онъ умеръ въ 1783 году.

дительницею. Въ заключение спора Дашкова замѣтила, что она остается при своемъ мнѣніи, и думаетъ, что твердость во время долгихъ страданій есть самое лучшее доказательство мужества, котя въ молодости и сама увлекалась извѣстнымъ софизмомъ Ж. Ж. Руссо.

- О какомъ софизмѣ Руссо вы говорите? спросила императрица.
- Въ "Новой Элонзъ" онъ утверждаетъ, будто смерти не должно бояться, потому-что, пока мы живы, смерть не существуетъ; а когда умерли, мы болъе не существуемъ.
- Онъ очень-опасный писатель, замѣтила Екатерина:—его языкъ сбиваетъ съ толку многихъ молодыхъ людей.
- Я никакъ не могла рѣшпться на свиданье съ этпмъ человѣкомъ, когда была въ Парижѣ, прибавила Дашкова. Стараніе притворяться инкогнито, между-тѣмъ, какъ его пожирали жажда славы и желаніе возбудить къ себѣ интересъ цѣлаго свѣта, служатъ доказательствомъ его несносной, ложной скромности. Произведенія Руссо дѣйствительно, какъ ваше величество замѣтили, опасны для молодыхъ, неопытныхъ людей, которые легко принимаютъ софизмы за силлогизмы.

Со дня этого разговора императрица не пропускала ни одного удобнаго случая, чтобъ сообщить мыслямъ княгини новое направленіе и отвлечь ихъ отъ мрачной настроенности. Однажды, разговаривая съ княгинею наединѣ, она попросила ее написать комедію на русскомъ языкѣ для придворнаго театра, и не иначе, какъ въ ияти актахъ. Послѣ легкихъ отказовъ, княгиня дала слово и ревностно принялась за работу. Героемъ своей комедіи ("Тойсёковъ") она вывела лицо безцвѣтное и безхарактерное, въ которомъ, по собственному ея признанію, осмѣпвался современный типъ высшаго петербургскаго общества. Пьеса была поставлена на сцену въ эрмитажѣ, и Екатерина осталась ею очень-довольна.

До 1794 года отношенія княгини Дашковой къ императрицѣ были вообще дружескія. Впрочемъ, дружбу эту далеко нельзя было назвать искреннею: она отзывалась холодностію и нѣсколько офиціальнымъ характеромъ. Хотя мечты молодыхъ лѣтъ о безграничномъ довѣріи, о непосредственномъ участіи въ государственныхъ дѣлахъ, вѣроятно, уже были оставлены, однако Екатерина Романовна едва-ли примирилась съ тою скромною ролью, которуя она должна была теперь играть при дворѣ. Совершенное отсутствіе вліянія на кабинетъ, несовсѣмъ полное признаніе заслугъ по академіи и цѣлая

толиа людей, нетріязненно смотрѣвшихъ на нее, начиная съ фаворитовъ и оканчивая мелкими чиновниками, сплетнями, придирками, и пр.—все это, при семейныхъ огорченіяхъ, доставляло самолюбію неистощимый источникъ страданій и замѣтно подтачивало ея силы какъ физическія, такъ и духовныя. Дашкова принадлежала къ тѣмъ талантливымъ натурамъ, для дѣятельности которыхъ болѣе всего нуженъ внѣшній блескъ при одобреніяхъ свыше или рукоплесканіяхъ толиы, и наоборотъ, опѣ скоро черствѣютъ и впадаютъ въ разочарованіе, когда предстоптъ необходимость бороться съ равнодушіемъ современниковъ, или неблагосклонностью судьбы.

Офиціально дружескій тонъ императрицы, относящійся ко второй половин'в академической дімтельности, замітніве всего для насъ отразился въ ея перепискі съ княгинею. Приведемъ два письма Екатерины, сохранившіяся отъ этой эпохи:

## Нарское Село, поля 21, 1789 г.

"Даже самый несведущій человекь, шадате, не можеть безъ удпвленія видеть необыкновенный трудь, изданный Россійскою академією, который потребоваль не боле шести леть. Искренно поздравляю вась. Такь какь у меня страсть къ предисловіямь, то я вполнё прочту его въ вашемь большомь лексиконё. Перелистывая его я, впрочемь, уже заметила мнёнія академін о многихь предметахь, выражаемыя то утвердительно, то отрицательно, и множество словь, которыя или мало, или совсёмь неизвёстны народу. Маленькій словарь, "Сравненіе всёхъ языковъ свёта", удостоенъ со стороны академін почетнаго отзыва, на который онъ едва могъ надеяться, доставивъ только дюжину словъ вашему безсмертному произведенію. Однако онъ въ правѣ гордиться и этой небольшой услугой своему многотомному младшему брату. Со всёмъ уваженіемъ котораго вы заслуживаете, остаюсь преданная вамъ.

"Жаль что въ предислови есть опечатки; между прочимъ, на стр. XI; также на стр. XV неопытные люди найдутъ обильную пищу для своихъ замътокъ. Но позвольте мнъ не мъшать своей нескромностью славъ академическаго лексикона."

## 6 іюня 1791 года.

"Сейчасъ получила вашъ отчетъ п, вмѣстѣ съ нимъ, прекрасный рѣзной камень, за который искренно благодарю. Съ удовольствіемъ принимаю его, какъ одно изъ многихъ доказательствъ вашего вни-

манія; но принимаю съ тѣмъ условіемъ, милая княгиня, что онъ совсѣмъ не тотъ знаменитый антикъ Микель Анджело Бонаротти, который, по словамъ Монфокона, принадлежалъ прежнимъ королямъ Франціи. Извѣстіе, полученное изъ Италіи, не заслуживаетъ, чтобъ вы его переводили собственною рукою. Не знаю, кстати ли мон замѣчанія, но я думаю, что они справедливы. Есть люди, которые—все равно, понимаютъ они въ чемъ дѣло или нѣтъ — ради собственныхъ интересовъ не хотятъ разочаровывать ни себя, ни другихъ. Будьте здоровы. Ваши чувства, я знаю, ко мнѣ пепзмѣнны. "

Посль смерти Потемкина, отношенія этихь двухь женщинь замътно съ каждымъ годомъ становится все болье и болье натинутыми. Зубовъ, замыкавшій собою рядъ любимцевъ, быль еще надменнъе своихъ предшественниковъ и стремился пріобрасти такое же вліяніе на дела, какимъ пользовался некогда Потемкинъ, на котораго походиль развѣ только одипиь честолюбіемь. Онъ не любиль Дашкову, держалъ себя съ нею очень гордо и былъ открытымъ врагомъ ея старшаго брата, Александра. Къ-тому же Екатерина, которая въ первую, безнокойную половину своего царствованія пользовалась славой либеральной государыни, въ последние годы-когда внутри Россін царствовала мертвенная тишина обратилась къ сильной реакцін, особенно послѣ бурныхъ событій на Западѣ, послѣ убіенія Густава III и казни Лудовика XVI. Дашкова, при своихъ аристократическихъ принципахъ, при своемъ уважени къ англійской конституцін, віроятно, недовольно усердно заявляла сочувствіе реакціоннымъ мфрамъ: поэтому она немпнуемо должна была очутпться въ неловкомъ, натянутомъ положении и ожидать только повода къ серьёзной размолвив. Дело началось съ ен брата.

Графъ Александръ Романовичъ Воронцовъ начальствовалъ таможеннымъ вѣдомствомъ. Въ числѣ чиновниковъ его вѣдомства находился извѣстный А. Н. Радищевъ, который пользовался особенною благосклонностью графа. Разъ Екатеринѣ Романовиѣ показали въ академіи одну брошюру въ доказательство того, какъ илохо наши инсатели владѣютъ отечественнымъ языкомъ. Брошюра принадлежала Радищеву; она заключала въ себѣ біографію и панегирикъ Ушакову, другу автора и товарищу его по образованію въ Лейицигскомъ университетѣ, очень-рано похищенному смертью \*). Килгиня, въ свою очередь, указала на это сочиненіе брату. Тотъ купилъ его и прочелъ. Между братомъ и сестрой завизался малень-

<sup>\*)</sup> Дъло идетъ о книгъ "Житіе Ушакова".

кій споръ. Екатерина Романовна не хотѣла видѣть въ произведеніи Радищева ничего достойнаго вниманія, кромѣ притязаній на авторство и двухъ-трехъ идей, которыя въ тѣ смутныя времена могли показаться кому-нибудь вредными. Графъ защищаль своего любимца и говорилъ, что весь недостатокъ его произведенія заключается въ томъ, что онъ прославляетъ человѣка, ничѣмъ особенно-неотличавшагося.

"Можетъ-быть, моя крптика немного строга (замѣтпла княгиня); но такъ-какъ ты принимаешь участіе въ личности автора, то признаюсь, меня особенно поразило въ его сочиненіи послѣднее обстоятельство. Если юноша жилъ только для того, чтобъ ѣсть, пить и спать, то онъ могъ найти себѣ панегириста только въ человѣкѣ, который готовъ писать обо всемъ безъ разбора; а такая авторская манія, пожалуй, побудитъ твоего любимца написать современемъ что-нибудь дѣйствительно-опасное".

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого разговора. Дашкова проводила лѣто въ Троицкомъ, и здѣсь получила письмо отъ брата. Графъ пзвѣщалъ сестру, что предсказаніе ел относительно Радищева сбылось и что послѣдиій написалъ такое сочиненіе, за которое его сослали въ Спбирь \*). Княгиня прибавляетъ, что она не радовалась исполненію своего предсказанія и пожалѣла о судьбѣ бѣднаго молодаго человѣка; къ-тому же она предвидѣла, что князь Зубовъ воспользуется удобнымъ случаемъ очернить въ глазахъ императрицы и того, кто оказывалъ покровительство вредному автору. Фаворитъ дѣйствительно сдѣлалъ попытку; и хотя она не удалась вполнѣ, тѣмъ не менѣе графъ Воронцовъ попалъ въ немплость и попросилъ сначала годовой отпускъ для поправленія здоровья, а потомъ и отставку. Это было въ 1794 году.

Въ слѣдующемъ году вдова извѣстнаго драматическаго писателя Княжнина обратилась къ Дашковой съ просьбою напечатать въ пользу спротъ, оставшихся послѣ покойнаго, послѣднюю его трагедію "Вадимъ Новогородскій", которую онъ не успѣлъ издать при жизни. Просьбу эту передалъ Козодавлевъ, служившій совѣтникомъ въ академической канцеляріи и принимавшій дѣятельное участіе въ литературныхъ изданіяхъ княгини. Та дала свое согласіе съ условіемъ, если Козодавлевъ просмотритъ трагедію и поручится, что въ ней нѣтъ ничего противнаго нашимъ законамъ или религіи. Совѣтникъ разсказалъ ей содержаніе пьесы, основанное на историче-

<sup>\*)</sup> Знаменитое "Путешествіе изъ Петербурга въ Москву".

скомъ преданіи о мятежѣ новгородцевъ противъ Рюрпка подъ начальствомъ Вадима, и увѣрялъ, что въ ней нѣтъ ничего предосудительнаго, такъ-какъ развязкою трагедіи служитъ торжество монарха надъ мятежниками. Положившись на отзывъ Козодавлева, княгиня велѣла отпечатать трагедію въ "Русскомъ Феатръ" и выдать вдовѣ Княжнина условленное количество оттисковъ. Этой ничтожной трагедіи суждено было произвести при дворѣ большую тревогу.

Графъ Н. Салтыковъ, котораго, по замѣчанію княгини, никто не могъ упрекнуть въ томъ, чтобъ онъ прочелъ хотя одну книгу въ теченіе своей жизни, вдругъ началъ утверждать, что послѣдняя трагедія Княжнина очень-опаснаго содержанія, и сообщилъ свою мысль князю Зубову. Затѣмъ въ одинъ прекрасный вечеръ княгиня получаетъ отъ императрицы слѣдующую записку:

"Недавно появилась русская трагедія "Вадимъ Новгородскій", которая, судя по заглавному листу, напечатана въ академической типографіи. Говорятъ, эта книга очень-ѣдко нападаетъ на авторитетъ верховной власти. Вы хорошо сдѣлаете, если остановите продажу, пока я ее просмотрю. Доброй ночи. А вы читали ее"?

Спустя немного времени послѣ того, къ Дашковой явился полиціймейстеръ. Онъ очень вѣжливо попросилъ у нея позволенія войдти въ академическій книжный магазинъ, чтобъ отобрать всѣ экземпляры трагедін, которую императрица признала очень вредною для публики. Княгиня предоставила ему свободу распоряжаться какъ угодно п даже вырывать пьесу изъ нумеровъ "Русскаго Өеатра" \*). Этимъ, однако, дѣло не ограничилось.

Въ тотъ же день Екатерину Романовну посътиль генерал-прокуроръ сената Самойловъ и отъ имени императрицы сдълалъ ей выговоръ за изданіе трагедіи, которая, по направленію своему, показалась ея величеству даже болье-опасною, нежели сочиненіе Радищева. Княгиня холодно замьтила Самойлову, что пьесу Княжнина гораздо-лучше было бы сравнить съ французскими драмами, которыя даютъ въ общественныхъ и частныхъ спектакляхъ и могутъ показаться еще опасиве. Она намекала на театральныя представленія въ Эрмптажъ.

<sup>\*)</sup> Одинъ иностранецъ въ своихъ запискахъ сообщаетъ, что, кромъ-того, произведены были розъиски въ частныхъ домахъ и отобраны раскупленные экземпляры. Княгиня объ этомъ не говоритъ.

Дашкова, искавшая, вѣроятно, личнаго объясненія съ императрицею, отправилась послѣ того въ первое эрмитажное собраніе. Государыня встрѣтила гостью съ лицомъ, выражавшимъ явное неудовольствіе. Послѣдния спросила ее о здоровьѣ.

- Хорошо, отвъчала Екатерина.—Но скажите мнъ, пожалуйста, что я вамъ сдълала? За что вы распространяете такія вредныя для меня пдеп?
- Не-уже-ли ваше величество можете подозрѣвать меня въ подобномъ намѣренія? отозвалась смущенная княгиня.
- . Эта трагедія достойна того, чтобъ ее сжечь рукою палача.

Изъ подобныхъ выраженій Дашкова поняла, что пмператрица говорить не по собственному убъжденію, а повторяєть слова ен враговъ. Эта мысль ее ободрила.

— Ваше величество, отвъчала она: —если трагедія будеть сожжена палачомъ, то, надъюсь, не мнѣ придется краснѣть въ такомъ случаѣ. Но, ради Бога, прежде чѣмъ вы рѣшитесь на что-нибудь несогласное съ вашимъ характеромъ, умоляю васъ прочесть эту несчастную пьесу: вы найдете тамъ такую развязку, какую, навѣрно, пожелали бы вы сами, я и всякій другой приверженецъ монархическаго правленія.

Продолжая объясненіе далье, Дашкова упомянула, что она поручала предварительную цензуру одному изъ своихъ чиновниковъ, виолив полагаясь на его опытность. Екатерина замвтила на это, что въ такія критическія времена нельзя ни на кого полагаться и надобно самой исполнять свои обязанности \*). На томъ разговоръ и прекратняся. Императрица свла за карточный стоят; княгиня посявдовала ем примъру.

На слъдующее утро Дашкова явилась во дворецъ по дъламъ службы, напередъ ръшпвшись просить отставку, если императрица приметъ ее неласково и не пригласитъ въ "брильянтовую комнату" (Въ этой комнатъ находились брильянтовая корона и другія драгоцънныя вещи. Сюда обывновенно Екатерина приглашала княгиню и разговаривала съ нею, пока продолжалось чесаніе волосъ). Въ пріемной она встрътила Самойлова, который только-что вышелъ изъ кабинета.

— Примите спокойный видъ, шепнулъ онъ, проходя мимо:-ея

<sup>\*)</sup> О послъднемъ замъчании говорить упомянутый иностранецъ въ своихъ запискахъ. Дашкова о немъ умалчиваетъ.

величество чрезъ нъсколько минутъ выйдетъ. Кажется, она нисколько на васъ не сердится.

Совътъ притвориться спокойною задътъ княгиню за живое. Она быстро отвътила Самойлову, съ намъреніемъ возвысивъ голосъ, такъ-что вст окружавшіе могли ее слышать:

— Милостивый государь, и не имѣю никакой причины безпоконться, и мнѣ не въ чемъ упрекнуть себя, а другихъ упрекать не желаю. Конечно, было бы очень-грустно, если ея величество питаетъ противъ меня какое-либо неудовольствие или подозрѣние; но я такъ привыкла къ несправедливости, что она не составитъ для меня никакой новости.

Нѣсколько минутъ спустя, вышла императрица. Давши поцаловать руку своимъ утреннимъ посѣтителямъ, она обратилась къ Дашковой и сказала ей съ обычною привѣтливостью:

 Очень-рада побесѣдовать съ вами, княгиня. Милости просимъ за мною.

Этихъ словъ достаточно было, чтобъ въ настроении нашей героини произошелъ быстрый переворотъ. Вошедши въ брильянтовую комнату, она съ жаромъ поцаловала руку Екатерины и просила ее забыть о случившемся.

- Но согласитесь, княгиня...
- Ваше величество, прервала Дашкова:—сфран кошка пробъжала между намп; не будемте призывать ее опить.

Императрица засмѣнлась и обратила разговоръ на другой предметъ. Екатерина Романовиа въ этотъ день осталась обѣдать съ государыней и вообще была въ востортѣ отъ ен веселости, и любезности.

٧.

## ССЫЛКА И ВОЗВРАЩЕНІЕ.

Последнее свидание съ Екатериною. —Павель I-й присылаеть отставку. —Ссылка въ отдаленную деревию. —Печальная обстановка. —Ходатайство императрицы возвращаеть княгине свободу. —Благосклонность новаго императора. —Отзывы современниковъ о личности Дашковой. —Разсуждение о ея характере и деятельности.

Примиреніе, какъ и надобно было ожидать, оказалось непрочнымъ, потому-что оно не было основано на глубокой, постоянной привязанности. Ласковое пли холодное обращеніе зависѣло отъ минутнаго

расположенія духа, отъ ничтожныхъ поводовъ болѣе, нежели отъ серьёзнаго чувства. Притворныя отношенія для нашей героини сдѣлались вскорѣ до того натянутыми, что она почувствовала необходимость, хотя на время, удалиться изъ Петербурга. Но прежде своего отъѣзда Дашкова хотѣла устроить дѣла дочери, которая путешествіемъ за границу совершенно разстроила свое состояніе и впала въ большіе долги.

Родственники Щербинина уже усивли забрать подъ свою опеку долю его жены и оградить себя всёми канцелярскими формальностями \*) Княгиня завела съ ними тяжбу и перенесла дъло въ сенатъ. Между темъ, она продала свой истербургскій домъ и, въ ожиданін сенатскаго рёшенін, жила въ опустевшихъ отцовскихъ палатахъ. Наконецъ ръшеніе сената состоялось и было подписано императрицею. Дашкова выпграла тяжбу и получила имфніе ІЦербининой въ свое распоряжение съ обязательствомъ уплатить ея долги. Теперь ничто болже не удерживало Екатерину Романовну въ столинь. Она немедленно обратилась къ императриць съ просьбою уволить ее совствь отъ академическихъ обязанностей и, какъ штатс-даму, отпустить на два года для поправленія здоровья и устройства домашнихъ дёлъ. Но императрица не хотёла и слышать о полной отставкъ и дала ей только двухгодовой отпускъ; а исправляющимъ должность директора академін назначила илемянника Лашковой, Бакунина.

Послѣднее въ этомъ мірѣ свиданье двухъ прежнихъ друзей далеко не было такъ трогательно, какъ можно было ожидать по той неохотѣ, съ которою Екатерина согласилась на разлуку.

Наканунт отътзда княгиня прітхала въ Таврическій дворецъ и провела вечеръ въ обществт императрицы. Екатерина была со встин очень ласкова и внимательна. Въ девятомъ часу она, по обыкновенію, удалилась изъ залы. Дашкова хоттла последовать за нею и проститься наединт; но въ дверяхъ ей встртились великій князь Александръ Павловичъ и его супруга, которые разговаривали съ Платономъ Зубовымъ. Княгиня тихо попросила пропустить ее, говоря, что она хочетъ передъ отътздомъ поцаловать руку ен величества.

- Богъ въсть, прибавила она печальныть тономъ; - можетъ быть

<sup>\*)</sup> По всёмъ признакамъ, Анастасія Михайловна въ это время была уже вдовою; но Дашкова ни слова не говорить о смерти своего зятя.

мий придется воспользоваться этимъ удовольствіемъ въ послідній разъ.

- Подождите немного, сказалъ Зубовъ и исчезъ. Екатерина Романовна думала, что онъ отправился передать ея желапіе, по прошло полчаса, и никто не выходилъ. Тогда она проситъ камердинера императрицы доложить ея величеству, что княгиня Дашкова ждетъ позволенія еще разъ поціловать у ней руку. Спустя четверть часа, камердинеръ воротился и пригласилъ ее войти въ кабинетъ. Тутъ Дашкова съ удивленіемъ замітила, что привітливое за пісколько минутъ лицо государыни иміло теперь суровое выраженіе п, вмісто ніжной сцены прощанья, она услышала только холодную фразу:
  - Желаю вамъ счастливаго пути.

Княгиня не могла понять такой внезапной перемёны и приписала ее какому нибудь печальному извёстію, которое сильно встревожило императрицу. На другой день заёхаль къ ней проститься Новосильцевъ, родственникъ камер-юнгферы Марып Савичны Перекусихиной. На вопросъ Дашковой, пе пріёзжаль ли наканунѣ курьеръ съ непріятными извёстіями, Новосильцевъ отвічаль, что онъ сейчасъ только изъ дворца и что тамъ не можетъ быть никакихъ непріятныхъ извёстій, когда онъ самъ видёлъ государыню въ отличномъ рас положеніи духа.

Нъсколько минутъ спустя, загадку разръшило письмо, присланное статс-секретаремъ Трощинскимъ. Къ письму былъ приложенъ долговой счетъ портнаго, подписанный госпожей Щербининой и ем мужемъ, вмъстъ съ трогательнымъ прошеніемъ кредитора на высочайшее имя. Статс-секретарь увъдомлялъ, что императрица удивляется, почему княгиня оставляетъ Петербургъ, не исполнивъ своего объщанія: заплатить долги дочери.

Дашкова была оскорблена этимъ письмомъ въ высшей степени. Она немедленно отвъчала Трощинскому, что присланный счетъ совсъмъ не относится къ ея дочери, которой не было никакой нужды заказывать вещи въ родъ мундировъ, ливрей и т. и.; что заказы эти сдъланы г. Щербилинымъ, который самъ пиълъ значительное состояніе, и илатить за него она ии въ какомъ случаъ не обязана. Просьба портного, какъ открылось впослъдствіи, была приготовлена Зубовымъ; онъ поднесъ ее пмператрицъ въ то самос время, когда Дашкова ожидала позволенья съ нею проститься.

Не описываемъ того горькаго чувства, съ которымъ Екатерина Е. Р. Дашкова. Романовна покидала столицу, считая уже вполнѣ оконченнымъ свое служебное поприще. Это было лѣтомъ 1795 года. Она отправилась погостить въ Андреевское, деревню своего старшаго брата (Владимірской Губерніи), и нашла у него самый дружескій привѣтъ. Графъ Александръ былъ человѣкъ умный, образованный, но очень серьёзный, сдержанный и, по наружности, холодный. Между нимъ и княгинею существовала всегда симпатія, скрѣпленная, особенно въ послѣдніе годы, одинаковою судьбою ихъ служебнаго поприща. Время, проведенное въ деревнѣ брата послѣ столичныхъ треволненій, было такъ мирно и спокойно, что княгиня не замѣтила, какъ оно миновалось. Отсюда они переѣхали на зиму въ Москву.

Лѣтомъ 1796 года Дашкова предприняла поѣздку въ Круглово, и тутъ получила изъ Петербурга довольно много писемъ: ее извѣщали обо всемъ, что дѣлается и говорится при дворѣ. По нѣкоторымъ изъ этихъ извѣстій, императрица не разъ объявляла свое намѣреніе вызвать Екатерину Романовиу въ Петербургъ для того, чтобъ она проводила въ Стокгольмъ великую княжну Александру Павловну, которую надѣялись выдать за Густава IV. Передавали и самыя слова императрицы: "я увѣрена, говорила она, княгиня Дашкова любитъ меня настолько, что не откажется исполнить мое желаніе: въ такомъ случаѣ я буду совершенно спокойна за молодую королеву".

Однако, когда Дашкова отправила просьбу о полной отставкъ и продолжени своего отпуска, въ отвътъ она получила только ласковое письмо и согласіе продолжить отпускъ еще на одинъ годъ; а о поъздкъ въ Стокгольмъ не было ни слова. Впрочемъ, предполагаемый бракъ съ шведскимъ королемъ, какъ извъстно, не состоялся.

Воротясь изъ Круглаго въ Троицкое, Екатерина Романовна виолнъ предалась своему любимому занятію: постройкъ домовъ п разведенію сада. Почти всъ деревья, кусты и цвътники въ ея паркъ были посажены или непосредственно ея руками, или подъ личнымъ ея надзоромъ, и княгиня имъла полное право гордиться изящной обстановкой своей резиденціи, какъ плодомъ собственныхъ трудовъ. Большое удовольствіе также доставляло ей замѣтновозраставшее благосостояніе крестьянъ. Она говоритъ, что впродолженіе ея сорокалѣтняго управленія число душъ мужескаго пола отъ 840 дошло до 1559-ти; въ той же пропорціи увеличилось и женское населеніе.

Осенью Екатерина Романовна обыкновенно страдала ревматиз-

момъ, который былъ пріобрѣтенъ ею во время путешествія по Шотландіи. Въ этотъ годъ она также не пзбавилась отъ болѣзненныхъ припадковъ; особенно страданія усплились къ концу сентября. Вмѣстѣ съ княгинею, въ Тронцкомъ тогда жили: госпожа Щербинина, надѣлавшая ей столько хлопотъ и огорченій своею расточительностью, потомъ двѣ двоюродныя племянницы, Исленьева и Кочетова, и еще одна молодая англичанка, миссъ Бетси, непзвѣстно какимъ образомъ очутпвшаяся въ домѣ Дашковой и очень къ ней привязанная.

Однажды вечеромъ въ первыхъ числахъ ноября въ Тропцкое прівхалъ серпуховской городничій, пріятель княгини, человікъ, судя по ея отзыву, очень-почтенный и честный. Онъ вошелъ съ такимъ встревоженнымъ и грустнымъ видомъ, что хозяйка невольно воскликнула:

- Скажите, ради Бога, что такое случилось?
- Развѣ вы не слыхали, княгиня, какое несчастье насъ постигло? Императрица скончалась.

Смертная блёдность покрыла лицо княгини. Казалось, она готова была упасть на полъ, и дочь бросилась къ ней на помощь.

— Нѣтъ, нѣтъ (заговорила мать), не бойся за мою жизнь: умереть въ эту тяжелую минуту было бы для меня слишкомъ большимъ счастьемъ. Судьба сохраняетъ меня для болѣе сильныхъ страданій...

Затвиъ послвдовали жестокія спазмы, и болье трехъ педіль Екатерина Романовна не могла покинуть постели. Ею овладіло самое мрачное настроеніе; печальныя предчувствія волновали ея душу. Да и трудно было сохранить спокойствіе духа, когда личное нерасположеніе новаго императора къ Дашковой было слишкомъ извістно, когда слухи объ арестахъ почти каждый день доходили до ушей ея.

Предчувствія княгини начали скоро сбываться. Не усивла еще больная встать съ постели, какъ полученъ быль указъ императора, которымъ она отрѣшалась отъ всѣхъ занимаемыхъ ею должностей. Первое нзвѣстіе объ отставкѣ пришло въ Троицкое съ письмомъ, подписаннымъ просто: Данауровъ. Не зная ни имени, ни титула этого господина, а, можетъ быть, и оскорбляемая его тономъ, Дашкова оставила письмо безъ отвѣта и попросила своего родственника, князя Куракина, извиниться за нее и сказать Данаурову, что она не отвѣчала ему по незнанію адреса. Представьте себѣ удивленіе княгини, когда, впослѣдствіп, братъ Александръ сообщилъ ей подробности о Данауровѣ: онъ былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ сынъ

двороваго человіка, принадлежавшаго покойному ихъ дяді, канцлеру, и первымъ шагомъ къ его возвышенію послужила женптьба на калмычкі, одной изъ горничныхъ и фаворитокъ графини Воронцовой, послії чего онъ былъ произведенъ въ званіе дворецкаго! \*).

Въ то же время княгиня написала графу Самойлову, все еще генералъ-прокурору сената, и просила принести отъ ея имени все-подданнъйшую благодарность его величеству за освобождение отъ бремени, которое превышало ея силы.

Но героиня наша была увёрена, что дёло не покончится одною отставкою, и тоскливо ожидала дальнёйшихъ извёстій.

4 декабря больная прівхала изъ Тропцкаго въ Москву, чтобъ пспытать, не помогуть ли ей піявки успоконть нісколько сильное волненіе крови. Графъ Александръ немедленно навістиль сестру; собрались и еще нікоторые изъ родныхъ, очень безпоконвшіеся о судьбі княгини. Въ тотъ же день, когда она, утомленная перейздомъ, лежала въ постели, явился къ ней московскій главнокомандующій Измайловъ. Присівть на нісколько минуть подлі больной, онъ тихимъ голосомъ объявиль ей приказъ пиператора выйхать изъ города и въ деревні вспоминать о событіяхъ 1762 года. Дашкова пятьявила готовность безусловно повиноваться высочайшей волі, но просила генерала обратить только вниманіе на ея крайне болізненное состояніе и не требовать выйзда прежде операціи, для которой она прійхала въ городъ. На третій день она покинула Москву и воротилась въ Тропцкое еще съ боліве разстроеннымъ здоровьемъ.

Въ этотъ печальный періодъ ел жизни родственники не оставляли страждущую своими письмами и по возможности старались утѣшать ее; особенно братъ Александръ ободрялъ Екатерину Романовну и совѣтовалъ ей не терять надежды на лучшія времена. "Подожди до коронаціи, писалъ онъ, и ты увидишь большую перемѣну въ обращеніи съ тобою". Но утѣшенія родныхъ и друзей не могли разсѣять мрачныхъ мыслей княгини. Болѣе всего ее мучила неизвѣстность; она мало надѣялась на пощаду. Но вопросъ состоялъ въ томъ: какъ велика будетъ мѣра ея испытанію и на чемъ остановится гоненіе? Неизвѣстность, впрочемъ продолжалась недолго.

Однажды киягиню посѣтилъ дальній родственникъ ел, полковникъ Лаитевъ, которому она покровительствовала во время своей силы и много способствовала его быстрому повышенію по службѣ. Наканунѣ

<sup>\*)</sup> Потомки Данаурова виолий отрицають вйрность этого разсказа.

своего отъйзда онъ засидълся съ тёткою до полуночи. Нужно замѣтить, что отпускъ Лаптева, полученный съ большимъ трудомъ, уже окончился, и нѣсколько дней онъ еще просрочилъ по случаю болѣзни своего отца. Въ три часа утра вдругъ гориичная будитъ княгиню и объявляетъ, что г. полковникъ желаетъ немедленно передать ей какое-то письмо, присланное съ нарочнымъ изъ Москвы. Сердце Дашковой сильно сжалось при этомъ извѣстіи; она посиѣшно встала. Письмо было отъ Измайлова, который сообщалъ княгинъ новый приказъ императора: оставивъ Троицкое, ѣхать въ одну изъ деревень ея сына, лежавшую въ сѣверной части Новгородской губерніи, и тамъ ожидать дальнѣйшихъ распоряженій.

Екатерина Романовна велёла позвать къ себъ дочь и продиктовала ей отвётъ Измайлову. Она опять изъявляла готовность исполнить волю монарха и просила только дать ей время на приготовленіе къ дальнему пути.

Между тыть по всему дому поднялась сильпая тревога. Щербинина заливалась слезами; ей вторила прислуга; на миссъ Бетси, дрожавшую, какъ осиновый листь, жалко было смотрыть. Дашкова старалась ободрить англичанку и предлагала ей оставаться хозяйкою въ тронцкомъ или московскомъ своемъ домѣ; дѣвушка съ твердостью отвѣчала, что она рѣшилась раздѣлить ссылку княгини. Но особенно утѣшилъ Екатерину Романовну великодушнымъ выраженіемъ своей привязанности въ такія тяжелыя минуты и вмѣстѣ встревожилъ ее—полковникъ Лаптевъ: онъ спокойнымъ голосомъ объявилъ, что намѣренъ проводить тётку до самаго мѣста ссылки. Княгиня горячо возстала противъ такого смѣлаго поступка и выставляла на видъ всѣ его печальныя послѣдствія. Ни убѣжденія ел, ни опасность быть разжалованнымъ въ солдаты не поколебали рѣшимости Лаптева.

— Над'юсь, что вы меня не прогоните, сказаль онъ:—если же не позволите мив с'єсть подл'є себя, я побду за кибиткой, и ничто не пом'єшаеть мив видіть м'єсто вашего заточенія.

Зная настойчивый характеръ молодаго человѣка, княгиня уступила, и они дѣятельно стали приготовляться къ отъѣзду.

26 декабря 1796 года Екатерина Романовна, полубольная, съла въ кибитку вмъстъ съ дочерью и миссъ Бетси, и выъхала изъ Троицкаго въ сопровождении своего великодушнаго рыцаря. Путеводителемъ служилъ одинъ изъ крестьянъ деревни Коротова (мъсто ссылки), которому тогда случилось быть въ Москвъ.

Медленное, скучное путешествіе зимой, въ жосткомъ, непривыч-

номъ для нашихъ дамъ экипажъ, противъ ожиданія, не имъло вредныхъ последствій для княгини; здоровье ея, напротивъ стало замётно улучшаться. Свёжій воздухъ и сильная тряска по дорогь, изрытой ухабами, укротили ревматическія боли и возбудили хорошій аппетить; а вмъстъ съ физическими сидами къ ней возвращалась и душевная бодрость. Впрочемъ, безъ непріятныхъ приключеній діло не обощлось. Напримъръ, около Твери, нашихъ путниковъ застигла сильная метель съ вътромъ. Они сбились съ дороги и семнадцать часовъ блуждали по спѣжному полю, не видя передъ собой никакихъ признаковъ человъческаго жилья. Наступила совершенная ночь; усталые кони едва передвигали ноги; а слуги и горничныя пришли въ совершенное уныніе: одни плакали, другіе молились. Княгиня приказала остановиться и подождать разсвёта. Часъ спустя, кучеру показался вдали огонекъ; посланный въ ту сторону воротился съ радостнымъ извёстіемъ, что онъ открылъ маленькую деревеньку. Это открытіе спасло странниковъ отъ опасности замерзнуть или подвергнуться нападенію волковъ.

Потомъ спокойствіе путешественниковъ очень непріятно нарушаль какой-то подозрительный человѣкъ, слѣдившій за всѣми движеніями Дашковой съ самаго дня ея отъѣзда. Онъ вступаль въ разговоръ со слугами и старался развѣдать отъ нихъ все, что дѣлаютъ или говорятъ княгиня и ея спутники. Разъ, остановившись въ одной крестьянской избѣ, они нашли на столѣ письмо, забытое шпіономъ. Оно было адресовано къ Архарову, петербургскому военному губернатору, и заключало въ себѣ подробности о путешествіи княгини. Архаровъ (по словамъ "Записокъ", въ то время нѣчто въ родѣ великаго инквизитора), какъ впослѣдствіи оказалось, подослаль шпіона единственно по собственному усердію, безъ всякаго побужденія свыше. Путешественники, конечно, съ того дня начали наблюдать величайшую осторожность въ разговорѣ на станціяхъ.

Но, съ другой стороны, встръчались по дорогъ и добрые люди. Такъ въ Твери княгиня нашла квартиру, приготовленную для нея губернаторомъ Поликарповымъ. Онъ навъстилъ изгнанницу, и когда та выразила опасеніе, чтобъ его доброта не повлекла за собою дурныхъ послъдствій, отвъчаль:

— Не знаю, княгиня, вашихъ частныхъ отношеній къ государю; но такъ какъ о вашей ссылкѣ не было издано оффиціальнаго указа. то позвольте миѣ исполнить долгъ человѣка, питающаго къ вамъ искрепнее уваженіе.

Въ Красномъ Холмѣ она встрѣтила такой же вѣжливый пріемъ со стороны городничаго Крузе.

Въ Весьегонскъ (за 30 верстъ отъ Коротова) Дашкову также посътилъ городничій; вслъдъ за нимъ явился и его предшественникъ. Послъдній былъ опредъленъ покойною императрицею, въ награду за военную службу и свои девять ранъ; а при новомъ правленіи его смънили, чтобъ очистить мъсто одному изъ родственниковъ Аракчеева. Старикъ горько жаловался на оказанную ему несправедливость и ни о чемъ другомъ не могъ говорить. Чтобъ прекратить обильный потокъ его жалобъ, княгиня попросила обоихъ городничихъ проводить свою дочь и миссъ Бетси на ярмарку, которая въ тъ времена была одною изъ самыхъ знаменитыхъ въ цълой Россіи. Едва они вышли, какъ въ комнату путешественницы вошелъ незнакомый офицеръ и подалъ ей письмо отъ сына. Шридманъ (имя незнакомца) имълъ, кромъ того, порученіе проъхать въ Коротово, и отъ имени князя Дашкова передать крестьянамъ, чтобъ они во всемъ повиновались его матери, какъ своей собственной госпожъ.

Княгиня болье испугалась, чьмъ обрадовалась. Ей извъстна была неумолимая строгость государя относительно военной дисциплины; она знала, что онъ сдълалъ жестокій выговоръ Суворову и Ръпнину за то только, что они прислали къ нему свои депеши съ офицерами. Слъдовательно, сынъ ея за посылку офицера съ письмомъ къ своей матери, находившейся притомъ подъ опалою, рисковалъ отправиться по лорогъ въ Сибирь. Дашкова усердно просила Шридмана наблюдать величайшую осторожность, никому не открываться и ъхать скоръе въ Коротово.

Было уже за полночь, когда путешественники достигли наконець, мъста своего назначенія. На слъдующее утро Екатерина Романовна узнала отъ одного изъ слугъ, что Шридманъ нисколько не старался скрывать своей коммиссіи; напротивъ, онъ разсказалъ о ней красно-холмскому городничему и отдалъ послъднему свой паспортъ. Разумъется, мать послъ того не могла успокоиться ни днемъ ни ночью: воображенію ея постоянно представлялся сынъ, скачущій по сибирской дорогъ. Безпокойство это окончилось только съ извъстіемъ, что князь Дашковъ опять назначенъ командиромъ полка. Императоръ Павелъ, узнавъ отъ городничаго о посылкъ Шридмана, противъ обыкновенія, не обнаружилъ никакого неудовольствія. Когда же представлены были ему донесенія архаровскихъ шпіоновъ о томъ, что многія лица навъщали Дашкову въ ссылкъ, онъ сказалъ: "Тутъ

нёть ничего удивительнаго; въ это-то время и должны доказать дружбу или благодарность княгинъ Дашковой люди къ ней близкіе". Также безъ дурныхъ послёдствій обошлась и смѣлость Лаптева. Услыхавъ о его поступкъ, императоръ замѣтилъ: "Онъ не изъ числа вашихъ молодчиковъ въ юбкъ; это человъкъ, который умѣетъ носить панталоны"—любимая поговорка Павла I, когда онъ хотълъ выразить свое сочувствіе сильному характеру. Мало того: такъ какъ стрѣлковый баталіонъ, которымъ командовалъ Лаптевъ, принадлежалъ къ отрядамъ арміи, недавно распущеннымъ, то императоръ далъ ему другой, и потомъ пожаловалъ его кавалеромъ мальтійскаго ордена.

За неимѣніемъ помѣщичьяго дома въ Коротовѣ, Екатерина Романовна помѣстилась въ крестьянской избѣ, вирочемъ довольно просторной и опрятной. Тутъ же спали три ея горничныя; но, благодаря предупредительности миссъ Бетси, зеленая занавѣска отдѣляла отъ нихъ спальню княгини. Сосѣдняя изба обращена была въ кухню; въ третьей, самой лучшей, какую только могли найти, устроилась госпожа Щербинина.

Княгиня съ особеннымъ удовольствіемъ всиоминаетъ о радушномъ гостепріимствъ коротовскихъ обитателей. Лишь только распространилась въсть о ен прибытіи, какъ явился священникъ съ толпою крестьянъ и отслужилъ въ ен хижинъ благодарственный молебенъ. Приложившись ко кресту, Дашкова, по обычаю, наклонилась и къ рукъ священника, но тотъ не допустилъ ее и попросилъ, чтобъ она ему самому позволила поцаловать свою руку. "Не званіе твое, матушка, я уважаю" сказалъ онъ, со слезами на глазахъ, "но славу твоихъ добродътелей, которая проникла даже и въ отдаленный край. Я говорю отъ имени всъхъ здъщнихъ крестьянъ. Сынъ твой добрый баринъ, ибо ты его хорошо воспитала, потому-то мы и счастливы. Несчастье привело тебя къ намъ; мы о томъ очень жалъемъ, но для насъ истинная благодать видъть въ тебъ нашего ангела-хранителя".

Такое наивное выражение преданности глубоко растрогало княгиню; она позабыла о своемъ утомлении послѣ долгаго пути и горячо обняла священника, называя его своимъ другомъ. Спутники ея, смотря на эту сцену, проливали слезы умиленія. Историческое безпристрастіе требуеть, однако, замѣтить, что упомянутый пріемъ, по всей вѣроятности, находится въ нѣкоторой связи съ посольствомъ Шридмана. Однообразно и печально потекли дни нашихъ изгнанницъ. Коекакія книги, захваченныя изъ Тропцкаго, составляли всю ихъ библіотеку, а ифсколько карандашей послужили имъ средствомъ рисовать окрестные виды на столѣ. Такъ какъ бумаги сначала не было, то они каждую недѣлю смывали нарисованное и начинали работу снова. Виды, впрочемъ, не представляли ничего живописнаго; то быль образецъ нашей сѣверной природы: со всѣхъ сторонъ глазъ встрѣчалъ только снѣжную даль и темныя полосы обнаженнаго лѣса.

Одна изъ родственницъ княгини, вдова принадлежавшая къ фамили Воронцовыхъ, завхала съ дочерью въ Коротово и прожила здвсь цвлую недвлю. Она была связана съ княгинею чувствомъ благодарности, потому что младшій сынъ ен воспитывался въ домъ последней до шестнадцатильтняго возраста, то есть до самаго поступленія въ военную службу, и изъ него вышелъ отличный молодой человъкъ, гордость и утъшеніе своей матери.

Между тъмъ Екатерина Романовна нисколько не думала примириться съ своимъ заточениемъ и не отказывалась отъ попытки смягчить немилость къ себъ императора.

Еще на дорогъ въ Коротово она написала изъ Твери родственнику своему, князю Репнину (побъдителю при Мачинь), прося его замолвить за нее слово при случав и передать свой отвётъ крестьянину, котораго она объщала нарочно прислать въ Петербургъ. Но обстоятельства помогли ей получить отвётъ гораздо скорбе. До сихъ поръ торжественная присяга на подданство требовалась отъ однихъ дворянъ. Павелъ I приказалъ принести ее всъмъ житедямъ имперіи, включая сюда и крестьянское сословіе. Это нововведение не обощлось для государства безъ внутреннихъ смутъ. Крипостные приняли его за освобождение отъ власти помищиковъ, и въ некоторыхъ провинціяхъ целыя деревии отказывались выходить на работы, или илатить оброкъ. Духъ непокорности особенно быль распространяемь отставными подъячими, которые увъряли бъдныхъ крестьянъ, будто они объявлены казенными, и, слъдовательно, помъщики не имъютъ уже на нихъ никакого права. Правительство должно было употребить военную силу, чтобъ возстановить спокойствіе, а въ имѣніяхъ Апраксина и княгини Голициной дъло доходило до пушечныхъ залповъ. Дашкова прибавляетъ, что незадолго до ея прівзда, двое изъ такихъ злонамвренныхъ людей обошли часть Архангельской губернии и съверную полосу Новогородской, распуская упомянутые слухи; они приходили также въ

Коротово и за пебольшую сумму денегъ объщали мужикамъ перевести ихъ въ казенное владвніе; но послъдніе будто бы отказались, потому что были очень довольны своимъ бариномъ.

Князь Репнинъ, командированный съ отрядомъ войска въ новогородскую и Архангельскую Губерніи, пробажаль неподалеку отъ Коротова. Изъ ближняго города онъ послаль письмо къ Дашковой съ однимъ церковнослужителемъ и велёлъ доставить его въ собственныя руки съ величайшею осторожностью. Посолъ въ точности исполнилъ порученіе. Князь очень сожалѣлъ, что не могъ оказать никакой помощи и совѣтовалъ обратиться къ императрицѣ съ просьбою о ходатайствѣ.

Дашкова долго не рѣшалась послѣдовать этому совѣту; она знала добрый карактеръ Марьи Өедоровны, но, кажется, имѣла нѣкоторыя причины не надѣяться на ея благосклонность къ своей фамиліи. Однако скука и тягостное чувство, которое испытывала княгиня при видѣ близкихъ людей, добровольно раздѣлявшихъ ея страданія, наконецъ превозмогли нерѣшительность. Сердце ея болѣзненно сжалось, слушая разсказы крестьянъ о томъ, что ближняя
рѣчка заливала весною окрестности версты на двѣ или на три въ
ширину, и что коротовцы жили въ это время на островѣ, не имѣя
почти никакихъ средствъ сообщенія съ сосѣдями; да и послѣ,
впродолженіе цѣлаго лѣта, уголокъ этотъ, мало доступный по обилію болотъ и лѣсовъ, оставался далеко въ сторонѣ отъ проѣзжихъ
дорогъ.

Екатерина Романовна собралась съ духомъ и посившила написать письмо, пока не наступило еще разлитіе рѣкъ. Она умоляла императрицу ходатайствовать у государя, чтобъ онъ дозволилъ ей воротиться въ Троицкое, и, снисходя къ болѣзненному состоянію, избавилъ ее отъ страшныхъ неудобствъ, которымъ она подверглась на мѣстѣ ссылки. Въ тотъ же пакетъ княгиня вложила другое письмо къ императору, котораго просила, если онъ считаетъ недостойною милости самоё княгиню, облегчить ея страданія ради невинныхъ товарищей заточенія. Письма были отправлены по почтѣ, и читатель легко можетъ вообразить, съ какимъ тревожнымъ нетерпѣніемъ въ Коротовѣ ожидали отвѣта.

Марья Өедоровна вполнѣ оправдала довѣріе изгнанницы, и тотчасъ передала ея письмо своему супругу. Но государь, услыхавъ, что опо отъ Дашковой, не захотѣлъ даже раскрыть и отправилъ немедленно курьера съ приказаніемъ: отобрать у княгини перья, бумагу, чернила и строго наблюдать за тёмъ, чтобъ она ни съ къмъ не имъла сношеній, за исключеніемъ лицъ, жившихъ вмъстъ съ нею.

Добрая императрица не отступилась, однако, отъ своей попытки послѣ первой неудачи. Она пригласила на помощь извѣстную фрейлину Нелидову. Послѣдняя, выбравъ благопріятную минуту, взяла на руки малютку Михаила Павловича, всунула ему между пальцами письмо Дашковой, и, вмѣстѣ съ императрицею, вошла въ кабинетъ государя. Онъ принялъ письмо изъ рукъ сына, прочиталъ его и обнялъ малютку.

— О, женщины! воскликнуль онъ:—знають чёмъ разжалобить! Дамы поспёшили выразить свою горячую благодарность; а государь схватиль перо и туть же написаль слёдующую записку:

"Княгиня Екатерина Романовна, вы желаете перевхать въ свое калужское имвные—перевзжайте.

"Доброжелательный вамъ

Павелъ".

Онъ далъ приказъ Архарову тотчасъ отправить въ Коротово другаго курьера, который долженъ былъ воротить съ дороги перваго. Неизвъстно, съ намъреніемъ, или по разсъянности, Архаровъ назначилъ вторымъ гонцомъ фельдъегеря, только-что воротившагося изъ Сибири. Трудно было предположить, чтобъ человъкъ, проскакавшій безъ отдыха около четырехъ тысячъ версть, могъ поспѣть во-время и остановить грозное извъстіе, которое готово было поразить бъдныхъ изгнанницъ. Однако, судьба на этотъ разъ сжалилась надъ ними, и второй гонецъ, сверхъ ожиданія, нагналъ перваго.

Когда курьеръ подъвхалъ къ хижинъ, онъ былъ тотчасъ окруженъ любопытными слугами. Екатерина Романовна сама встрътила его на крыльцъ съ миссъ Бетси. Послъдняя страшно поблъднъла и задрожала, при видъ пакета, который былъ врученъ Дашковой. Она схватила ее за руку и закричала: "Не будемте унывать, дорогал княгиня: и въ Сибири есть Богъ". Когда же та пробъжала письмо и объявила, что имъ позволено воротиться въ Троицкое, англичанъа отъ радости упала въ обморокъ.

Княгиня приказала угостить курьера; но онъ отказался отъ вина и пищи, попросивъ только уголокъ, гдѣ бы могъ спокойно соснуть, потому-что былъ крайне изнуренъ долговременною безсонницею. На

другой день, при отъёзді, онъ получиль въ подарокъ сумму, вдвое превышавшую его годовое жалованье. Можно представить себі, какан радость и какое ликованье произошло теперь въ маленькой колоніи! Она начала діятельно готовиться къ обратному пути; но лихорадка миссъ Бетси задержала ее еще на восемь дней въ Коротовъ. Одна только княгиня сохраняла обычный, серьёзный видъ, и принялась писать письма въ Россію и въ Англію, извіщам друзей о счастливой переміні въ своей судьбі.

Наконецъ колонія пустилась въ дорогу; ее напутствовали благословенія туземныхъ жителей, о радушін которыхъ княгиня вспоминала всегда съ самымъ пріятнымъ чувствомъ. Услужливые крестьине выслали на нѣсколько станцій перемѣнныхъ лошадей; а потому обратная поѣздка совершилась гораздо-скорѣе, нежели путешествіе въ Коротово. На девятый день показалось вдали завѣтное Троицкое. Слуги при этомъ зрѣлищѣ обнаружили сильный и очень-понятный восторгъ: каждаго изъ нихъ ожидали тамъ или родственники или друзья. Къ вечеру того же дня передъ глазами путниковъ развернулись берега родной Протвы. Кучеръ первый привѣтствовалъ ее радостнымъ крикомъ, и княгния подарила ему все, что оставалось въ ея дорожномъ кошелькѣ. Впрочемъ, до дому было еще довольно-далеко; растаявшіе снѣга совершенно испортили дороги; пришлось еще разъ переночевать въ чужой деревнѣ, и только на слѣдующій день путешественники достиги Тронцкаго.

Туть произошла довольно трогательная сцена. Дашкова, по обыкновенію, прежде всего хотьла помолиться въ храмв и приложиться къ иконамъ. Церковь была уже вся наполнена дворовыми людьми и крестьянами, которые собрадись изъ 16 окрестныхъ деревень, принадлежавшихъ княгинъ. Послъ благодарственнаго молебна, они наперерывъ спъшили поцаловать руку госпожи и выразить свою радость о ен возвращения. Но Екатерина Романовна, какъ ни восхищали ее подобные знаки привизанности, была такъ слаба, что не могла болбе держаться на ногахъ и просила отложить привътствія до другаго времени. Ее почти на рукахъ отнесли прямо въ постель. На другой день отправленъ былъ нарочный въ Москву съ письмами къ брату Александру и другимъ родственникамъ. Отвъты ихъ были довольно утвшительны: всв близкіе люди счастливо миновали эпоху арестовъ, и всв они не замедлили навъстить Дашкову. Очень непріятно было княгинъ узнать, что московскій ся домъ и дача обращены въ казармы, п военное начальство распоряжалось въ нихъ

какъ въ казенной собственности. Чтобъ прекратить дальнъйшие убытки, она ръшилась продать и домъ и дачу, хотя ей особенно не хотълось разстаться съ послъднею, потому-что при ней находился прекрасный садъ, за которымъ княгиня ухаживала цълыя тридцать лътъ.

Въ Тропцкомъ Дашкова возвратилась къ своимъ обычнымъ занятіямъ, то-есть вставала очень рано, потомъ гуляла, надзирала за постройками и другими работами; а въ ненастные дни, оставаясь въ комнатъ, рисовала планы для новыхъ построекъ и садовъ, или занимались чтеніемъ въ своей библіотекъ. Такъ прошло еще около года, пока княгиня не получила полной свободы жить, гдъ ей угодно. Это окончательное освобожденіе совершилось слъдующимъ образомъ:

Князь Дашковъ въ 1798 году пользовался особенною милостью Навла І. Государь часто бесёд овалъ съ нимъ наединѣ и даже сердился, когда тотъ не обёдалъ во дворцѣ. Князь, конечно, не забывалъ о своей матери и очень желалъ бы испросить ей позволеніе жить въ Москвѣ и свободно посѣщать другія помѣстья; но онъ не рѣшался лично обратиться къ государю, а прибѣгнулъ къ посредничеству великаго князя Александра, который и обѣщалъ свое содѣйствіе. Дѣло, однако, почему-то замедлилось.

Однажды Николап, новому директору академіп наукъ и главному секретарю Мары Федоровны, случилось быть въ ен кабинет въ то время, когда государыня разговаривала съ Нелидовой о блестящемъ положеніи князя Дашкова при двор и вліяніи, которое онъ пріобрать на императора. Она выразила удивленіе, почему сынъ не старается употребить своего вліянія для полнаго прощенія матери. Николап, бывшій въ числь прінтелей князя, замытиль тогда, что Дашковъ неоднократно умоляль его высочество о кодатайств Директоръ не ограничился этимь замычаніемь: онъ рышился намекнуть дамамь и на ихъ собственное великодушіе. Свой разговорь съ императрицею Николап, конечно, передаль Дашкову.

Ивсколько дней спустя, Павла Михайловича посвтиль родственникь его и любимець Павла I, князь А. Б. Куракинь, и объявиль, что государь назначиль ему въ подарокъ 5000 крестьянь. Дашковъ просиль увврить его величество въ своей глубокой признательности и передать ему, что онъ ничего не желалъ бы, кромв свободы своей матери.

На слѣдующее утро Куракинъ на гвардейскомъ парадѣ возвѣстилъ Дашкова, что желаніе его исполнилось. Вслѣдъ затѣмъ пріѣхалъ и Павелъ I. Дашковъ хотѣлъ упасть передъ нимъ на колѣни, но императоръ предупредилъ его и заключилъ въ свои объятія; тотъ и другой проливали слезы умиленія. Гвардія была безмолвною свидѣтельницею этой трогательной сцены.

Вскорѣ Екатерина Романовна получила отъ князя Куракина слѣдующее письмо:

"Дорогая тётушка! Считаю особеннымъ счастьемъ для себя увъдомпть васъ, по порученью государя, что вы совершенно свободно можете мънять мъстожительства, посъщать своп деревни, и даже бывать въ столицъ, но тогда только, когда въ ней не присутствуетъ царская фамилія; въ противномъ случаъ, вы можете жить за городомъ".

Впрочемъ, мплость и довъріе императора къ князю Дашкову продолжались только до тъхъ поръ, пока послъдній находился въ Петербургъ. Государь, дъятельно готовившійся къ борьбъ съ Франціей, хотълъ поручить ему корпусъ войскъ, стоявшій въ Кіевской губернін, и отправилъ его туда съ большимъ полномочіемъ, снабдивъ даже нъсколькими бланками. Но не прошло и года, какъ Дашковъ получилъ отставку. Въ кіевской кръпости содержался нъкто Альтести, родомъ изъ Рагузы, когда-то секретарь и довъренное лицо князя Зубова. Онъ былъ обвиненъ въ томъ, что употреблялъ солдать для обработки земель, подаренныхъ ему покойною императрицею. Дашковъ почему-то принялъ въ немъ участіе, и писалъ къ Лопухину, генералъ-прокурору сената, что Альтести невиненъ и, слъдовательно, арестованъ несправедливо. Лопухинъ сообщилъ мнѣніе Дашкова императору, но выбралъ для этого дурную минуту. Государь послалъ князю слъдующую записку:

"Такъ какъ вы мѣшаетесь въ дѣла, до васъ некасающіяся, поэтому увольняетесь отъ службы.

"Павелъ".

Дашковъ отправилъ въ Петербургъ всѣ офиціальные документы и бланковыя подписи, устроилъ на̀-скоро свои дѣла въ Кіевѣ и удалился въ тамбовскую деревню.

Конечно, грустью и безпокойствомъ отозвалось это событіе въ Тропцкомъ и въ Москвѣ, гдѣ жили родственники и друзья Дашковыхъ. Вирочемъ, съ тѣхъ поръ уже ничто не отвлекало княгиню отъ ея любимыхъ занятій. Первымъ ея дѣломъ, по полученіи полной свободы, было посѣтить свои помѣстья. Бѣлорусское имѣніе она нашла очень разстроеннымъ: полякъ, управлявшій имъ, надѣялся,

что Дашкову сошлють въ Сибпрь, и потому нисколько не щадиль крестьянь. Княгиня по возможности улучшила ихъ положеніе и ввѣрила управленіе одному изъ своихъ дворовыхъ людей. На возвратномъ пути она довольно долго гостила въ Андреевскомъ, у брата Александра, и, по обыкновенію, не утеривла, чтобъ не пересадить въ его садахъ деревья и кусты по своему вкусу. Любимымъ предметомъ ен разговоровъ съ братомъ были современныя политическія событія въ Западной Евроив и въ особенности печальное состояніе отечества; причемъ они всегда съ грустью вспоминали о блаженныхъ, по ихъ мивнію, временахъ Екатерины II. Посреди такихъ бесвдъ княгиня не разъ высказывала свою увѣренность, что въ 1801 году должна произойдти великая перемѣна. Откуда явилась эта увѣренность—она сама себв не могла дать яснаго отчета.

- Ну воть и твой обътованный годь наступиль, сказаль однажды графъ Воронцовъ.
- Онъ только начинается, замѣтила сестра: но вы увидите, что мое предсказание сбудется прежде его окончания.

Дъйствительно, 13 марта 1801 года на престолъ вступилъ Александръ I. Сбывшееся пророчество Дашковой, о которомъ графъ Воронцовъ сообщилъ многимъ лицамъ, возбудило въ Москвъ толки и разсиросы. Княгиня могла отвъчать на нихъ только то, что пророчество было безсознательное.

Александръ, будучи еще великимъ княземъ, оказывалъ уваженіе Екатеринѣ Романовиѣ; слѣдовательно, вмѣстѣ съ перемѣною въ правленіи должна была пзмѣниться къ лучшему судьба княгини и ея родственниковъ. Графъ Александръ Романовичъ вскорѣ получилъ приглашеніе воротиться въ Петербургъ и снова принять участіе въ государственной дѣятельности. Въ Тропцкое прискакалъ племянникъ княгини, Татищевъ, и привезъ ей также приглашеніе явиться ко двору. Братъ и сестра выразили молодому императору глубокую признательность, однако не сиѣшили своимъ отъѣздомъ \*). Не рапѣе мая слѣдующаго года прибыли они въ столицу. Но—увы какъ измѣнился дворъ въ эти шесть лѣтъ, которыя княгиня провела въ удаленіи отъ Петербурга! Несовсѣмъ пріятное впечатлѣніе произвели на Дашкову незнакомыя ей лица, окружавшія государя. То были большею частью молодые люди, которые рѣшительно не оказывали

<sup>\*)</sup> Въ это время и были составлени графомъ Воронцовымъ извъстныя "Примъчанія на ибкоторыя статьи, касающіяся Россіи, императору Александру I представленныя". Чт. Об. и Д. 1859 г., кн. I.

должнаго уваженія къ ветеранамъ екатерининскаго царствованія; новые любимцы, напротивъ, не пропускали удобнаго случая полтрунить надъ ихъ старомодными костюмами и еще болве устарввшими манерами. Кромф того, княгиня замфтила, что при нворф все еще сильно было вліяніе военнаго этикета, заведеннаго Павломъ I. За-то она приходила въ восторгъ отъ молодой императрицы. Дъйствительно, умъ, образование и чрезвычайная кротость Лупзы Баденской невольно внушали спмиатію всемь ее окружавшимь. Елизавета Алексвевна обошлась съ княгинею совершенно подружески, отлавала справедливость ея знакомству съ характерами и обычаями Русскаго народа, и нередко обращалась къ ней за советами. Въ инте Дашкова убхала изъ Петербурга, и передъ отъбздомъ-замътимъ мимоходомъ-не упустила случая испросить у государя званіе фрейлины для своей племянницы, девицы Кочетовой, и титуль камерьюнкера для князя Урусова, который женплся на другой ея племянниць, Татищевой.

Вследь затемь, по случаю коронаціи. Дашкова заняла въ банкъ 44,000 рублей на отдълку своего дома въ Москвъ, на прислугу, туалеть и экпиажи, потому что она хотвла съ достопнствомъ поддержать честь своей фамили во время священной церемоніи. Когда торжественная процесія потянулась въ Кремль, Екатерина Романовна занимала въ ней мъсто какъ саман старшан статсъ-дама, она сидъла рядомъ съ принцессой Амаліей, сестрою императрицы, въ экинажь, который следоваль прямо за каретою ихъ величества. Гордость княгини, судя по ея запискамъ, на этотъ разъ была вполнъ удовлетворена. Она каждый день являлась на придворные праздники и (по ен словамъ) охотно подвергала себя большой усталости для того только, чтобъ оказывать услуги молодой государынь, желавшей поближе ознакомпться съ населеніемъ п обычаями нашей древней столицы. Императоръ осыпалъ Дашкову многими знаками своего вниманія и, между прочимъ, приняль на себя весь ен долгъ въ заемномъ банкъ.

Наконецъ, праздники прекратились, дворъ увхалъ въ Петербургъ, и Екатерина Романовна могла на свободъ отдохнуть послъ нъсколькихъ мъсяцевъ весьма тревожной дъятельности. Въ началъ марта опа, по обыкновенію, перетхала въ Тропцкое и принялась опять за свои обычныя занятія. Только еще разъ послъ того княгиня побывала въ родномъ Петербургъ, когда пріъзжала туда для свиданія

съ младшимъ братомъ Семеномъ, возвратившимся наконецъ изъ Англіп. Онъ долго жилъ тамъ въ качествѣ русскаго посланника ири Екатеринѣ II и частнымъ человѣкомъ въ царствованіе Павла I.

Въ августъ 1803 года прівхада миссъ Мери Вильмотъ, двоюродная сестра леди Гамильтонъ. Эта милая дѣвушка такъ понравилась Дашковой и имѣла такое успокоптельное вліяніе, что "ен уединеніе съ тѣхъ поръ могло бы сдѣлаться раемъ, еслибъ \*)... впрочемъ, это не зависѣло отъ Мери".

Той же дѣвушкѣ суждено было оказать важную услугу русской исторической литературѣ: мемуары Дашковой написаны по ен просъбѣ, ей посвящены и ею же пзданы (въ 1840 г.). Кромѣ того, записки оканчиваются собственно 1802 годомъ; но разсказы Мери и ен сестры, приложенные къ пзданю мемуаровъ, даютъ намъ возможность познакомиться съ дальнѣйшею судьбою Екатерины Романовны, и препмущественно съ ен домашнимъ бытомъ въ послѣдніе годы жизни.

Прежде нежели перейдемъ къ изображенію этого быта, мы еще разъ остановимся на личности нашей геропни и попытаемся вывести нѣкоторые результаты изъ ея прошедшей дѣятельности.

Для оцёнки каждой исторической личности, какъ извёстно, чрезвычайно-важны различныя замётки о ней современниковъ. Отзывы о княгинё Дашковой распадаются главнымъ образомъ на два противоположныя миёнія. Друзья и почитатели, конечно, превозпосять ее до небесъ и выставляютъ въ идеальномъ свётё. Обращики такихъ похвалъ мы уже встрёчали не разъ въ теченіе нашего разсказа и увидимъ ихъ еще впослёдствіп. Другіе же современники говорятъ о Екатеринё Романовие безъ особеннаго уваженія; а нёкоторые просто бросають въ нее грязью.

Послушаемъ, напримѣръ, что разсказываетъ о ней одинъ иностранецъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Россіп \*\*).

"Не лишнимъ считаю главу, посвященную русскимъ женщинамъ, заключить нѣсколькими подробностями о княгинѣ Дашковой, которая послѣ Екатерины болѣе всѣхъ русскихъ дамъ возбудила о себѣ толки въ Европѣ. Не буду повторять здѣсь многихъ напечатанныхъ и ненапечатанныхъ анекдотовъ объ этой женщинѣ. Ея дружба съ Екатериною въ послѣдніе годы охладѣла, и размолвка двухъ друзей, которые, впрочемъ рѣдко были согласны между собою, произошла

<sup>\*)</sup> Княгиня, върсятно, подразумъваеть здъсь отношения въ сыну и невъствъ.

<sup>\*\*)</sup> G. Nachricht. uber Russland, C. M. (Масонъ).

Е. Р. Дашкова.

по слѣдующему поводу" (слѣдуетъ приведенный выше разсказъ о трагедіп Княжнина).

"Княгиня уже съ давнихъ поръ сдълалась несносна по своему дурному характеру и заслужила общую нелюбовь. Знаменитая героиня революнін 1762 года хвалилась тімь, что она подарила тронь Екатеринь, и въ то же время со всъхъ знакомыхъ офицеровъ и адъютантовъ собирала дань галунами, или аксельбантами. Любимымъ ея занятіемь было отділять отъ шелка золото, или серебро, которое она потомъ продавала \*). Такимъ образомъ, кто хотвлъ пріобръсти расположение княгини, долженъ быль прежде всего отослать ей всѣ свои старыя тряпки съ золотымъ п серебрянымъ шитьемъ. Зимой она не приказывала топить залы академін, п однако требовала, чтобъ члены акуратно посъщали засъданія. Многіе изъ нихъ, впрочемъ, охотнъе выслушивали ен жосткие выговоры, чъмъ соглашались сидъть въ такомъ страшномъ холодъ. Княгиня-президентъ (madame le president, какъ ее называли) каждый разъ являлась на засёданіяхъ, закутанная въ дорогую шубу. Очень оригинально было видъть эту женщину одну посреди бородатаго духовенства? п русскихъ профессоровъ, которые сидёли подлё нея съ выражениемъ глубокаго почтенія на лиць, хотя въ то же время сильно дрожали отъ холода. Ея обхождение съ членами академии было чрезвычайно гордо и даже грубо; съ учеными она обращалась, повидимому, какъ съ солдатами и рабами.

"Исторія Дашковой съ графомъ Разумовскимъ насмѣшила цѣлый городъ и возмутила всѣхъ умныхъ людей. Княгиня прислала ему дипломъ на званіе академика, между-тѣмъ, какъ онъ совсѣмъ того не желалъ. Нѣсколько времени спустя, велѣла она приготовить для него книу русскихъ книгъ цѣною на 600 рублей. Графъ не взялъ ихъ, извинившись тѣмъ, что въ его библіотекѣ есть оригиналы этихъ переводовъ \*\*). Когда же княгиня замѣтила ему, что онъ сдѣ-

<sup>\*)</sup> Дъло идетъ объ извъстномъ обычав (parfilage), который былъ въ модъ нъкотороев ремя между оранцузскою аристократіею, и отсюда перешелъ въ Россію; слъдовательно, тутъ еще нътъ ничего особенно-предосудительнаго для Дашковой.

<sup>\*\*)</sup> Здёсь авторъ дёлаетъ слёдующее замёчаніе: "Когда я началъ немного понимать по русски, то захотёль прочитать нёкоторыя оригинальныя сочиненія на русскомъ языкі. Но, къ великому моему удивленію, въ книгахъ, которыя мнё нарочно съ этою цёлью давали, я часто находиль только переводъ уже извёстныхъ мпё сочиненій; тогда какъ на заглавномъ листё не было сказано о томъ ни слова".

ланъ членомъ академін съ условіемъ куппть ен книги, то Разумовскій отослаль назадъ дипломъ. Дашкова хотѣла было выставить его глупымъ человѣкомъ, но каждый, напротивъ, находилъ, что въ упомянутомъ случаѣ она сама показала себя съ очень смѣшной стороны. Въ другой разъ она проиграла 30 рублей г. С... и послала ему на слѣдующій день въ уплату долга 30 академическихъ альманаховъ. Подобные поступки, конечно, позорили академію. (Я говорю здѣсь только о грязномъ скряжничествѣ и не хочу разсказывать о ен распутномъ поведеніи (?!).

"Окончательно смёшною сдёлаль княгиню процессь съ Александромъ Нарышкинымъ, который имёль помёстье по сосёдству съ ея землею. Однажды его свиньи поёли капусту на поляхъ Дашковой, та велёла ихъ перебить. Когда Нарышкинъ, послё того, встрётилъ княгиню при дворё, онъ громко сказалъ: "Посмотрите, какъ съ нея течетъ кровь моихъ свиней!".

"Такова была эта знаменитая женщина, которая въ Голландіп подралась съ своей хозяйкой, а въ Парижѣ хотѣла застрѣлить бѣднаго аббата Шапъ \*), которую Вольтеръ старался увѣрить въ томъ, что онъ ей удивляется, а нѣмецкіе писатели выставили какимъ-то божественнымъ геніемъ, и которая кончила тѣмъ, что сдѣлалась предметомъ насмѣшекъ для цѣлой Россіи."

Мы не знаемъ, имътъ ли авторъ какія либо личныя отношенія къ Екатеринъ Романовнъ, но сильное преувеличеніе и односторонность его характеристики слишкомъ ярко бросаются въ глаза и заставляютъ сомнъваться въ его близкомъ знакомствъ съ княгинею. Что она была очень скупа—въ этомъ согласны всъ извъстія; но обвинять ее въ распутствъ, повторять клевету Рюльера—это очевидная и жестокая несправедливость. Все убъждаетъ насъ, что авторъ писалъ о Дашковой только на основаніи слуховъ, распространяемыхъ ея врагами.

Гораздо важите для исторіи отзывы другаго современника, очень хорошо знакомаго съ Екатериной Романовной. Мы говоримъ о знаменитомъ поэтъ XVIII стольтія, который не разъ входилъ въ личныя отношенія съ княгинею на поприщъ своей литературной и служебной дъятельности. Заглянемъ въ его записки и посмотримъ, какимъ тономъ онъ отзывается о нашей геропнъ:

Въ 1789 году Державинъ былъ безъ мѣста и усердно хлопоталъ

<sup>\*)</sup> Аббата Шапъ издалъ "Voyage en Sibérie". Въ этой кивгѣ онъ изобразилъ русскій битъ и правленіе Екатерини II въ очень непривлекательномъвидѣ. Замѣчательно, что Дашкова ни слова не говоритъ о немъ въ своихъ "Запискахъ".

по этому случаю около сильных людей того времени. "Княгиня Дашкова, по старому знакомству чрезъ первую оду Фелицъ, напечатанную въ "Собесъдникъ", также автора, какъ и прежде, благосклонно принимала и говорила императрицъ много о немъ хорошаго, твердя безпрестанно съ похвалою о вновь сочиненной имъ одъ "Изображеніе Фелицы", чъмъ вперила ей мысли взять его къ себъ въ статс-секретари, или, лучше, для описанія ея славнаго царствованія. Сіе княгиня Державину и многимъ своимъ знакомымъ, по склонности ея къ велерьчію и тщеславію, что она много можетъ у императрицы, сама разсказывала. Такое хвастовство не могло не дойти до двора и было, можетъ, причиною, что Державинъ болъе двухъ годовъ еще послъ того не былъ принятъ въ службу, а особливо на рекомендованный постъ княгинею Дашковою".

Далже, въ 1791 году, происходилъ процессъ между венеціянскимъ посланникомъ, графомъ Мочениго, и государственнымъ банкиромъ, Сутерландомъ: первый отъпскивалъ на второмъ 120,000 и просилъ ея величество, чтобъ она приказала разсмотрѣть это дѣло дѣйствительному статскому совѣтнику Державину. "Сколько опослѣ извѣстно стало (прибавляетъ авторъ записокъ), то на сіе настроила его, графа Моценига, княгиня Дашкова изъ какихъ то собственныхъ своихъ разсчетовъ, безъ которыхъ она ничего и ни для кого не дплала".

Вотъ еще фактъ, сообщенный темъ же авторомъ. Княгиня Дашкова, бывшая прежде "большою пріятельницею" съ поэтомъ, вдругъ поссорилась съ нимъ п стала наговаривать на него императрицъ по следующему поводу: "По просьбе на высочаншее имя бывшаго при академін наукъ изв'єстнаго механика Кулибина, докладываль онь государынь, не спросясь съ нею, поелику она была той академін директоромъ, и того Кулибина за какую-то непсиолненную ей услугу не жаловала и даже гнала, и выпросиль ему къ получаемому имъ жалованью 300 рублевъ, въ сравнения съ профессорами, еще 1500 рублей и казенную квартиру, а также по ходатайству ея за нёкоторыхъ людей, не испросиль имъ за какія-то поднесенныя ими художественныя бездёлки подарковъ и награжденій; хотя это и не относилось прямо до его обязанности, но должно было испрашивать чрезъ любимца. Она такъ разсердилась, что прівхавшему ему въ праздипчини день съ визитомъ вийсти съ женою, наговорнла, по вспыльчивому ея, или лучше, сумашедшему праву, премножество грубостей, даже насчеть императрицы, что она подписываетъ такіе указы, которыхъ сама не знаетъ, и тому подобное, такъ что онъ не вытеривлъ, увхалъ и съ твхъ поръ былъ съ нею незнакомъ; а она, какъ боялась, чтобъ не довелъ до сввдвнія императрицы говореннаго ею на ем счетъ, то забъжавъ, сколько извъстно было, чрезъ Марью Савишну Перекусихину, приближеннъйшую къ государынъ даму, и брата фаворитова, Валерьяна Александровича, и наболтала какіе-то вздоры, которымъ хотя въ полной мѣрѣ и не новърили, но поселила въ сердиъ остуду, которая примъчена была Державинымъ по самую ем кончину".

Изъ собственныхъ словъ поэта читатель видитъ, что отзывъ его довольно-пристрастенъ: сначала Державинъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ княгиней; но, когда писалъ свои воспоминанія, онъ очевидно подчинялся непріятному впечатлѣнію. Въ 
его запискахъ—замѣтимъ вообще—нерѣдко слышится голосъ человѣка, проникнутаго сознаніемъ своихъ заслугъ, своей прямоты 
и раздраженнаго мелочною, часто неудачною борьбою съ недостойными, но высоко поставленными личностями. Его замѣтки о 
современникахъ въ особенности отличаются безпощадностью и жосткостью. Впрочемъ, кромѣ излишней рѣзкости, которая у него пногда 
естественно переходитъ въ преувеличеніе, мы ничего не можемъ 
отрицать въ упомянутомъ приговорѣ Державина: здѣсь факты говорятъ сами за себя. Надѣемся, что авторъ ихъ не выдумалъ \*).

Итакъ, люди, нерасположенные къ Екатеринъ Романовнъ, въ особенности указываютъ на слъдующія черты ен характера: чрезвычайную скупость, тщеславіе п самолюбіе, раздражительное до крайности; сюда же надобно присоединить и наклонность ен къ придворнымъ интригамъ (\*\*). Ихъ отзывы подтверждаются и тъми немногими преданіями, которыя намъ удавалось слышать; они вообще говорятъ не въ пользу нашей геропни; а почитатели княгини, съ своей стороны, превмущественно выставляютъ на видъ ен тонкій, изобрътательный умъ, блестящее образованіе, необыкновенную энергію и горячее, любящее сердце\*\*\*). Тъ и другіе могутъ быть

<sup>\*) &</sup>quot;Русская Бѣсѣда" 1859 г. № IV, стр. 299, 312, 338 и 339. Когда читаешь его характеристики, то невольно приходять на намять павѣстные отзывы Собакевича о главныхъ лицахъ губернскаго города. Тѣмъ не менѣе "Записки" Державина въ высшей степени интересны и составляютъ драгоцѣнное пріобрѣтеніе для русской исторіи, какъ науки.

<sup>\*\*)</sup> См. Записки Энгельгардта и записки Храповицкаго.

<sup>\*\*\*)</sup> Мы разумъется, мало придаемъ значенія тымъ напыщеннымъ похваламъ,

правы: дёло въ томъ, съ какой точки зрёнія взглянуть на личность, представлявшую одинь изъ самыхъ сложныхъ характеровъ. Но безиристрастный судъ потомства долженъ равно взвёсить объ стороны, чтобъ рёшить, какая изъ нихъ была преобладающею.

Еще при жизни Екатеринъ Романовнъ суждено было читать п слышать самыя разнообразныя мнёнія о своемъ характере и своей дъятельности. Нападки на слабыя стороны, очень естественно, вызвали у нея попытки защитить собственную репутацію и оправдать свой образъ дъйствія. Къ такимъ защитительнымъ поныткамъ принадлежить одно изъ ен писемъ, адресованное леди Гамильтонъ. Последняя просила княгиню, чтобъ она сама нарисовала свой нравственный портреть и сравнила бы его съ теми портретами, которые уже ходили по рукамъ. Княгиня исполнила желаніе друга п представила ей два параллельные столбца: въ одномъ она записала чужія мнвнія о себв, въ другомъ-собственныя замвчанія. Авторъ письма, очевидно, старается быть скромнымъ; но въ результатахъ выходить, что онъ снимаеть съ себя всё упреки въ тщеславіи, непостоянствъ, жестокости, скупости и тому подобныхъ порокахъ, приписанныхъ ей клеветниками. Замътимъ только вообще, что защита ея въ этомъ случат слаба и по большей части не выдерживаетъ строгаго анализа \*).

Другую, болье замычательную попытку защитить свою репутацію отъ разныхъ нареканій представляють собственные мемуары княгинн. "Относительно содержанія ихъ (говорить авторъ) я могу увърить, что безиристрастная истина водила моимъ перомъ. Опустивъ нъкоторън событія, оскорбительныя для другихъ, я, можетъ быть, не отдала тымъ должной справедливости самой себъ; но отъ этихъ пропусковъ читатель ничего не потеряетъ".

Екатерина Романовна хочетъ увърить читателя въ своемъ безпристрастіи; она предупреждаетъ, что, можетъ быть, не отдала надлежащей справедливости самой себъ—а между-тъмъ ел мемуары болъе всего страдаютъ отсутствіемъ безпристрастія и слишкомъ сильнымъ стараніемъ возвысить себя на счетъ другихъ. Мы въримъ тому, что факты, представленные ею, взяты изъ міра дъйствитель-

которыми осыпали внягиню въ стихахъ современные ей пінты. См. въ "Собесѣдникѣ Л. Р. С." стихотвореніе въ честь Дашковой Хераскова. Т. VI. Стансы на учрежденіе Рос. Академіи. ІХ. Надгробная надпись ея отпу. Х. На учрежденіе Рос. Академіи, Кляжнина. ХІ и пр.

<sup>\*)</sup> Приложение къ "Мемуарамъ".

ности, то-есть невымышлены; но для историка важень еще вопросъ: въ какомъ свътъ они представлены? А на истинный свътъ у княгини Дашковой невсегда можно положиться, въ чемъ убъждаеть сличеніе ея разсказовъ съ другими современными свидътельствами \*). Такъ же ярко бросаются въ глаза: гордое вознесение себя выше всего окружающаго, и рядомъ съ нимъ стараніе представиться какою-то жертвою несправедливости или неблагодарности ближнихъ, и это постоянное доведенное до крайности стремленіе оправдывать себя во всёхъ случаяхъ и обвинять другихъ. Кромё того, во многихъ мъстахъ замътно умолчание нъкоторыхъ важныхъ обстоятельствъ; встранаются и явныя противоранія. Напримарь, Екатерину II "Записки" при всякомъ удобномъ случат превозносять до небесъ п упорно повторяють мысль о превосходствъ ся надъ Петромъ I; а когда дёло доходить до фактовь, мы только и читаемь о томъ, какъ Екатерина была несправедлива къ Дашковой, какъ она подчинялась злымъ совътамъ ея враговъ и предпринимала пногда мъры довольно неблагоразумныя. Далфе, нельзя не пожальть отъ души, что авторъ всегда и вездъ имъетъ въ виду только свою личность: вниманіе его не останавливается серьёзно надъ событіями, которыхъ онъ былъ очевидцемъ или участникомъ; его мало занимаютъ вопросы, волновавшіе современное общество. Всего этого Екатерина Романовна касается слегка, и тамъ только, гдф дфло прямо относится къ ея личности. А между-твиъ, при своихъ обширныхъ средствахъ следить за современностью, сколько могла бы она оставить намъ еще богатыхъ матеріаловъ для пзученія эпохи!

Итакъ, самую слабую сторону "мемуаровъ", по нашему мнѣнію, составляютъ неискренность и слишкомъ-эгонстичное направленіе. Мы не дѣлаемъ автору серьёзнаго упрека за другіе, болѣе внѣшніе недостатки, каковы: небрежное и мѣстами неясное изложеніе, хронологическую запутанность и вообще отсутствіе тщательной обработки \*\*). Намятники подобнаго рода не могутъ быть подчинены всѣмъ строгимъ требованіямъ чисто-литературнаго произведенія.

<sup>\*)</sup> Тамъ гдф были у насъ подъруками средства провърить ея разсказы, мы старались, по возможности, возстановить событія въ пастоящемъ ихъ видѣ. Но въ большей части случаевъ, особенно для семейныхъ отношеній княгини, кромѣ ея "мемуаровъ", другихъ источниковъ мы не имѣли; а потому невольно должны были подчиняться взглядамъ автора, ограничиваясь выраженіемъ сомнѣній въ тѣхъ мѣстахъ, которыя казались намъ подозрительными.

<sup>\*\*)</sup> Поэтому, переводя нёкоторые отрывки изъ "мемуаровъ", мы не держались буквы подлинника, а старались только передать его смыслъ.

Съ другой стороны, отличительное свойство "Записокъ" составляютъ: илавность и легкость разсказа, увлекающая читателя; умѣнье схватить характеристическую черту предмета, и такая энергія въ его изображеніи, что читателю трудно сохранить безпристрастіе, трудно не подчиниться вліянію автора и не принять его точку зрѣнія. Наконецъ какъ ни мало сообщаетъ намъ Дашкова сравнительно съ съ тѣмъ что она могла бы сообщить, "Записки" ея все-таки заключаютъ въ себѣ богатые матеріалы для нашей исторіи во второй половинѣ XVIII вѣка и для характеристики современнаго ей общества.

Иопытаемся теперь сказать собственное, заключительное мивніе о характерв и двятельности нашей героини.

Всякое историческое лицо, какъ извъстно, надобно разсматривать и судить не въ отвлеченіи, а въ связи съ обществомъ и обстоятельствами, его окружавшими. Мы знаемъ, какое воспитаніе получила Екатерина Романовна въ дом' своего дяди; знаемъ, какія свойства обнаружила она въ юномъ возраств. Мы замвтили въ ней присутствіе воспріимчивой, энергической, вообще богато одаренной натуры и раннюю жажду общественной двятельности; но въ то же время нельзя было не замётить начатковъ сильнаго честолюбія и сосредоточеннаго эгонзма. Можно было заранье предвидьть, какой характеръ сложится изъ такихъ элементовъ. Поздивищия, болве благопріятныя обстоятельства и другія болье благотворныя вліянія еще могли бы поправить зло и дать благородное направление помысламъ нашей героини. Но въ томъ-то и дело, что на жизненномъ своемъ пути Екатерина Романовна не встрътила ни одной сильной, внушающей уваженіе личности, которая могла бы пмёть на нее благодетельное вліяніе и уничтожить вредное д'яйствіе окружавшей ее атмосферы. О муж в нечего и говорить. Не съ его умомъ и волею возможно было пріобръсти нравственное вліяніе на женщину, съ раннихъ л'єть привыкшую д'єйствовать самостоятельно, мечтать о славъ и считать себя существомъ необыкновеннымъ. Да къ тому же онъ слишкомъ скоро умеръ, и княгиня Дашкова пріобрила независимость въ своемъ образи дийствій. Единственное лицо, которое имѣло на нее серьёзное вліяніе, это-Екатерина. Но мы видёли, что дружба со стороны последней была основана на разсчетъ, и не только не оказала благотворнаго дъйствія, а, напротивъ, повела къ результатамъ довольно печальнымъ. Она сдълала Дашкову героинею громкаго переворота и возбудила въ ней огромныя надежды, которыя окончились горькимъ разочарованіемъ.

Потерявъ любимаго мужа, находясь подъ бременемъ высочайшей

немилости и въ довольно затруднительныхъ домашнихъ обстоятельствахъ. Екатерина Романовна не сдёлалась более кроткою, мене гордою и честолюбивою; она не смирилась духомъ, а только затанда поглубже свое чувство оскорбленнаго самолюбія. За границей Дашкова, повидимому, вся была погружена въ изучение цивилизации п восинтаніе своихъ дътей; на языкъ у нея постоянныя фразы о гуманномъ направленіп віка, о сусті земныхъ почестей а между тъмъ ядъ честолюбія не даеть ей покоя; онъ слинкомъ глубоко проникъ въ ея душу. Къ собственнымъ эгоистическимъ стремленіямъ прибавляется новая забота: о блестящей карьерт сына. Стремленія эти пересилили гордую натуру, любившую независимость: она научилась льстить и лицемфрить. Отчасти благодаря подобнымъ качествамъ, а отчасти своей вившне-европейской образованности, княгиня Дашкова заняла видное м'ясто между государственными людьми екатерининскаго въка. Мы не думаемъ отрицать ея академическихъ заслугъ: она во многихъ отношеніяхъ улучшила ввёренныя ей учрежденія, а своими періодпческими изданіями много способствовала оживленію русской литературы. Это, безспорно, самая утёшительная сторона ея деятельности. Жаль только, что она никогда не могла отдаться ей вполні, нераздільно и безкорыстно; не могла тоже ножертвовать своею страстью къ эффекту, своимъ тщеславіемъ и педантизмомъ. На первомъ планъ у нея всегда стояли придворныя отношенія. Она усердно хлоночеть о томъ, чтобъ сблизиться съ Екатериною и пріобръсти большое значеніе при дворь. Въ этомъ случав княгиня жертвуеть своею гордостью и прямотою, принимая участіе въ разныхъ мелочныхъ сплетняхъ и интригахъ (хотя о послёднемъ обстоятельстве "Записки" умалчивають; но современники изобличають передъ нами эту неблагородную черту). Она льстить Потемкину \*) и ухаживаетъ за довъренными женщинами императрицы (наприм'тръ, за Марьей Савичной Перекусихиной, о которой "Записки" также почти не упоминають). Конечно, не съ ея нравственнымъ организмомъ можно было устоять противъ извъстной атмосферы!

Новое, жестокое разочарованіе постигаеть княгиню: сынь, на котораго она возлагала большія надежды, оказался самымь дюжиннымь. Мало того, за всё неусыпныя попеченія матери онь заплатиль холодностью и недовёріемъ, и своєю женитьбою нанесъ сильный

<sup>\*)</sup> Дашкова не признается и въ этомъ; но мы зпаемъ, папримѣръ, что, по ея просъбъ, Державинъ написалъ оду къ "Ръшемыслу".

ударъ ея аристократическимъ претензіямъ. Слишкомъ натянутыя отношенія къ императрицѣ заставляютъ Дашкову покинуть дворъ. Затѣмъ слѣдуетъ грозная опала императора и ссылка въ отдаленную, глухую деревню. Для иного человѣка достаточно было бы такихъ ударовъ, чтобъ сокрушить и гордость его и тщеславіе; но Екатерина Романовна возвращается изъ ссылки такою же гордою, какъ и прежде; страданія не смягчили, а, напротивъ, закалили душу ея; она еще глубже прониклась сознаніемъ своего превосходства надъ другими и убѣжденіемъ въ несправедливости къ ней судьбы и ближнихъ.

Почитатели княгини Дашковой говорили, что она стоитъ выше современнаго общества, что она опередила свой въкъ (напр. письмо аббата Рэналь). Мы видимъ въ этомъ чистую лесть, следствіе личныхъ отношеній, и тімь болів непріятную лесть, что княгиня отъ души ей върила. Екатерпна Романовна дъйствительно стояла выше современныхъ ей общественныхъ предразсудковъ; но въ чемъ же?въ мелочахъ. Такъ она не хотъла подчиняться многимъ нелъпымъ требованіямъ моды, не позволяла себ'є класть на лицо б'єдила, од'євалась очень просто н т. п. Мы не говоримъ о ея любви къ литературъ и искусству. Для насъ важно вліяніе этой любви на убъжденія и характеръ д'ятельности. Въ одномъ м'ясть своихъ записокъ княгиня говорить: "Самымъ лучшимъ правленіемъ я всегда считала ограниченную монархію, гдё государь подчиняется законамъ и въ нъкоторомъ отношении отвъчаетъ передъ судомъ общественнаго мнънія". (Очевидно, она подразум'вваеть зд'ясь аристократическую Англію, къ которой постоянно питала особенную привязанность). Но что значать подобныя фразы рядомъ съ разсужденіемъ о крипостномъ сословін, когда Екатерина Романовна старалась доказать философу Дидро, что нашъ крестьянинъ недостопнъ гражданской свободы, потому что онъ не образованъ \*)? Мы смъло причисляемъ Екатерину Романовну къ темъ мнимымъ либераламъ, которые горячо требуютъ свободы-только для самихъ себя, и относительно гуманныхъ принциповъ никакъ не можемъ поставить ее рядомъ съ двумя современниками: Радищевымъ, о которомъ она отзывается такъ холодно, почти презрительно, и Новиковымъ, о которомъ "Записки" даже и не уноминаютъ. Не говоримъ о Сиверсъ и немногихъ другихъ государственныхъ людяхъ екатерининскаго царствованія, дъйствительно

<sup>\*)</sup> Въ этомъ случав она повторяла мивніе, которое господствовало въ пашемъ поміщичьемъ классів. Точно такую же мысль высказаль и Державинъ, будучиминистромъ юстиція въ 1803 году. См. его "Записки".

поднимавшихся надъ уровнемъ массы. Нѣтъ, героппя паша не привыкла задумываться надъ вопросами о народномъ благѣ; ее не волновали самые существенные интересы общества, хотя, какъ умпая женщина, она иногда мѣтко угадывала его недостатки и остро умѣла надъ ними подсмѣяться. Положимъ, княгиня была дѣятельнымъ пачальникомъ академіи, заботливою матерью, хорошею по тому времени номѣщицею (если судить по собственнымъ разсказамъ), но до высщихъ, благороднѣйшихъ стремленій она не поднималась. Какъ женщина, существо по преимуществу любящее и страдающее, она не можетъ возбудить въ насъ столько участія, сколько возбуждаетъ старшая ея современница и знаменитая страдалица Наталья Борисовна Долгорукая.

Недостатокъ твердыхъ, вполнѣ сознанныхъ и глубоко прочувствованныхъ убѣжденій, которыя были бы основаны на разумныхъ, гуманныхъ началахъ, неясность правственнаго идеала, къ которому Екатерина Романовна стремилась приблизиться, при сильныхъ, живыхъ способностяхъ души, положили свою обычную печать на характеръ всей ея дѣятельности. Это что-то порывистое, постоянно тревожное, непроизводящее ничего прочнаго; это жизнь, озаренная не спокойнымъ и яснымъ свѣтомъ возвышенной идеи, а какимъ-то неровнымъ, обманчивомъ блескомъ.

Конечно, было бы слишкомъ строго съ нашей стороны осуждать Екатерину Романовну Дашкову, за то, что она не соотвътствуетъ идеалу женщины, выработанному XIX столътіемъ. Мы хотъли только показать, что ея развитіе немногимъ чъмъ было выше того нравственнаго уровня, на которомъ стояла масса нашей столичной аристократіи во второй половинъ XVIII въка, между тъмъ, какъ была полная возможность дальнъйшаго движенія для людей, незараженныхъ сильнымъ эгоизмомъ; на эту возможность указываютъ приведенныя имена ея современниковъ.

Итакъ, мы болъе всего вооружаемся на Дашкову за излишнее самовосхваленіе, за страшный эгоизмъ, и вооружаемся тъмъ серьезнъе, что эта женщина дъйствительно владъла чудными способностями, и при другомъ направленіи, при другихъ убъжденіяхъ могла бы явиться благодътельницею своихъ ближнихъ.

Вотъ какими словами оканчиваетъ она "Записки":

"Въ заключение скажу, что и съ своей стороны, сдѣлала все доброе по силамъ и никому не сдѣлала зла; единственнымъ орудіемъ моей мести за всю несправедливость, интриги и клеветы, взведен-

ныя противъ меня, было забвеніе или презрѣніе. Я исполнила свой долгъ такъ, какъ въ состояніи была понять его; съ честнымъ сердцемъ и чистыми намѣреніями я вынесла много сокрушительныхъ ударовъ, и еслибъ неподдерживала меня безупречная совѣсть, я, конечно, пала бы подъ ними. Наконецъ скажу, что я смотрю на свою близкую смерть безъ страха и тревоги".

И ни одного слова раскаянья, ни даже малёйшаго сомнёнія въ своихъ нравственныхъ достоинствахъ!

Первые годы XIX стольтія—посльдніе годы ея жизни—Екатерина Романовна проводить пли въ деревнь, пли въ Москвъ. Пользуясь благосклонностью молодаго государя и рабольніемъ окружавшаго ее общества, она даетъ полную волю своимъ претензіямъ на почести и на уваженіе къ ея прошлымъ заслугамъ. Постоянное высокомъріе, разсчетливость, давно уже перешедшая въ скупость, обычный педантизмъ и деспотическое обращеніе съ людьми, коть сколько нибудь отъ нея зависъвшими—вотъ характеристическія черты, съ которыми представляется намъ образъ княгини Дашковой въ 60 льтъ.

Образъ, конечно, далеко неутъшительный, черты отталкивающія. А между тьмъ, въ старушкъ есть что то невольно привлекающее вниманіе, что то вызывающее даже на симпатію и пристрастіе. Это, вопервыхъ, обаяніе знаменитости, интересъ къ человъку, о которомъ много говорили и писали—всегда и вездъ повторяющееся явленіе, а вовторыхъ, въ самой личности сохранились еще нъкоторыя привлекательныя качества, именно живое, блестящее остроуміе, и теплое сосредоточенное чувство, всегда готовое вспыхнуть и пробиться сквозь ледяную кору тщеславія и эгоизма. Хорошо становилось людямъ, которые умѣли пріобръсти довъріе и дружбу старушки: она раскрывала передъ ними скрытыя для другихъ сокровнща своей богатоодаренной натуры и заставляла забывать существовавшее противъ нея предубъжденіе. Но этими качествами она не подкупитъ приговора исторіи.

## VI.

## послъдителгоды.

Прівздь младшей Вильмоть и дружба съ Екатериной Романовной.—Старшая сестра и ея первыя впечатльнія въ Россіи. — Домашній быть княгини. — Повздка въ Москву. — Верхній слой московскаго общества въ началь XIX-го стольтія. — Сплетни. — Смерть князя Дашкова. — Отъвздъ сестеръ Вильмоть въ Англію. — Заключеніе.

Въ Коркъ, на южномъ берегу Ирландіи, живетъ почтенное семейство Вильмотъ, находящееся въ близкомъ родствъ съ леди Гамильтонъ. Оно состоитъ изъ отца, сына и двухъ дочерей. Екатерина и Мери вполнъ заслуживаютъ названіе добрыхъ, умныхъ и прекрасно воспитанныхъ дѣвушекъ. Характеромъ, впрочемъ, онъ не похожи другъ на друга: старшая отличается веселымъ, откровеннымъ нравомъ, живостью своихъ манеръ и значительнымъ запасомъ юмора; а младшая болье сосредоточена въ самой себъ, нъсколько сантиментальна и задумчива.

Въ 1802 году семейство это было поражено сильнымъ горемъ \*). Молодой Вильмоть служиль во флотъ, и карьеву свою началь довольно счастливо: въ девятнадцать літь онъ сдёлался командиромъ военной шлюнки, которая столла въ Вестиндскомъ Архипелагъ. Отецъ уже мечталъ о дальнъйшихъ успъхахъ горячо любимаго сына, какъ вдругъ получилъ роковое извёстіе: его Чарльзъ погибъ отъ желтой лихорадки. Съ той поры уныніе и печаль заступили въ его домъ мъсто тихихъ семейныхъ радостей. Подль отца, изъ дътей оставалась только одна Мери, которая усердно старалась облегчить его грусть. Такъ прошло насколько масяцевъ. Давушка пожелала, наконецъ, сколько нибудь разсвять самоё себя и удалиться на нвкоторое время отъ мъста, въ которомъ всъ ее окружавшіе напоминали ей недавнюю потерю; она остановилась на мысли о путешествін. Увлекательныя письма старшей миссь Вильмоть, находившейся во Франціп, пробудили въ душѣ ея сестры спльное желаніе посътить незнакомыя страны. Леди Гамильтонъ напомнила тогда своей родственницѣ о княгинѣ Дашковой. Будучи еще дитятей,

<sup>\*)</sup> Дальнёйшій разсказь заниствовань изь письма Мери Вильмоть кь лорду Гленберви. Приложеніе кь "Мемуарамь".

Мери съ любопытствомъ прислушивалась къ воспоминаніямъ леди о русской княгинѣ и къ анекдотамъ, которые ходили о ней въ нѣкоторыхъ кружкахъ англійской аристократіи, и потому воображеніе дѣвушки уже давно привыкло представлять себѣ Дашкову какою то необыкновенною женщиною. Понятно отсюда, съ какимъ чувствомъ принято было предложеніе Гамильтонъ посѣтить ел друга и провести годъ или два въ его сельскомъ уединеніи. Мери отъ души благодарила добрую кузину и обнаружила только сомиѣніе на счетъ отцовскаго согласія. Дѣйствительно, цѣлый годъ почти прошель ьъ переговорахъ; старикъ сначала отказалъ на отрѣзъ; но ходатайствомъ мистрисъ Гамильтонъ дѣло было улажено; къ ен убѣжденіямъ присоединились и просьбы Екатерины Романовны, которая не разъ писала отцу о своемъ нетериѣніи обнять дочь его.

Весною 1803 года миссъ Вильмотъ съла на корабль. Сначала она завхала въ Дублинъ, гдв несколько недель провела въ домв Гамильтонъ, потомъ переправилась въ Лондонъ и познакомилась туть съ семействомъ графа Семена Романовича Воронцова, которое снабдило ее рекомендательными письмами въ Петербургъ. Наконецъ, послѣ трехнедѣльпаго благополучнаго плаванія, въ одинъ ясный іюльскій день молодая прландка очутилась на берегахъ Невы. Докторъ Рожерсонъ, старый другъ ел семейства, немедленно прибылъ на корабль и отвезъ ее въ домъ Полянской. Племянница Дашковой приняла гостью очень радушно и посижшила ввести ее въ кругъ своихъ родныхъ и близкихъ знакомыхъ. Но тутъ же, въ Петербургъ, путешественница должна была выдержать цёлый потокъ самыхъ неутвиптельныхъ предсказаній о томъ, что ожидало ее въ Троицкомъ. И русскіе и англичане изображали ей княгиню Дашкову особою съ необузданнымъ, жестокимъ и мстительнымъ характеромъ, способною только отравлять существование окружавшихъ ее людей, а не устроивать ихъ счастье. Говорили, что она живеть въ угрюмомъ замев посреди скучнаго уединенія, вдали отъ образованнаго общества, что, деспотически господствуя у себя въ домѣ, она непремѣнно будетъ распечатывать письма своей гостьи и уничтожать въ нихъ все невыгодное для собственной личности-словомъ, Екатерину Романовну старались представить чёмъ то въ родё фуріп. Такія предсказанія, разумфется, произвели на дъвушку очень непріятное внечатлѣніе. Она догадывалась, что въ подобныхъ разсказахъ много преувеличенія; но ее устрашала ужь и та мысль, что въ основѣ ихъ должна всегда лежать частица правды. Нёкоторое время она даже думала

воротиться въ Англію и только посл'є сильной внутренней борьбы р'єшилась продолжать свой путь.

Въ нечальномъ, безпокойномъ настроенін духа миссъ Мери прі**жхала въ Москву** и познакомилась здёсь съ княземъ Дашковымъ. Замътивъ грусть на лицъ дъвушки, князь очень откровенно началь говорить о своей матери; предупредиль, что она имъеть нъкоторыя странности, между прочимъ, резкую прямоту характера, надёлавшую ей много враговъ, и, въ заключеніе, предсказалъ, что княгиня непременно полюбить гостью, какъ свою родную дочь. Любезность Павла Михайловича нъсколько успокоила путещественницу и разсвяла отчасти ея опасенія. На другой пли на третій день не безъ душевнаго волненія подъбхала она къ врыльцу уедпненнаго помбщичьяго дома, на который все еще смотрела, какъ на свою будущую темницу. Окрестности показались ей довольно пустынны, п домъ по наружной обстановкъ дъйствительно напоминаль замокъ или монастырь. Ворота и двери были настежь отворены, и когда дввушка проходила длиннымъ рядомъ комнатъ, изъ всвхъ дверей выглядывали лица прислуги, съ любопытствомъ смотрѣвшія на прі**ѣзжую** иностранку.

Наконецъ показалась и сама владѣтельница замка въ образѣ небольшой старушки; оригинальная физіономія и странный костюмъ
ея произвели сильное впечатлѣніе на молодую англичанку. Дашкова
встрѣтила гостью въ длинномъ суконномъ сюртукѣ съ большой серебряной звѣздой на груди; голова ея была покрыта ночнымъ колнакомъ, а шея повязана цвѣтнымъ шелковымъ платкомъ, чрезвычайно
поношеннымъ. Двадцать лѣтъ назадъ, леди Гамильтонъ во время
прогулки надѣла этотъ платокъ на шею друга для защиты отъ сыраго вечерняго воздуха: съ тѣхъ поръ княгиня берегла его какъ
самую завѣтную вещь и въ деревнѣ почти постоянно носила на себѣ.
Но странность костюма скоро была забыта подъ вліяніемъ самаго
теплаго, родственнаго пріема. Сильная, отрывистая рѣчь княгини
на англійскомъ языкѣ и разспросы объ Англіп пришлись очень по
сердцу сантиментальной Мери; она на нѣсколько мпнутъ вообразила
себя на родинѣ, въ кругу своихъ домашнихъ и друзей.

Съ той поры общая симпатія къ англійскому народу, общіє взгляды на многія стороны жизни и умная, откровенная бесъда начали быстро развивать въ дъвушкъ глубокую привязанность и уваженіе къ Дашковой. Уже въ первый день по пріъздъ, ей совъстно было

вспомнить о своихъ недавнихъ опасеніяхъ, возбужденныхъ петер-бургскими толками. Между этими двумя женщинами, столь несходными по лётамъ и характеру, скоро завязалась самая тъсная дружба. Кроткая Мери съ каждымъ днемъ все сильнъе и сильнъе подчинялась вліянію старушки, которая полюбила ее такъ нъжно и такъ страстно, какъ могутъ любить только въ юношескіе годы. Княгиня старается доставить своему молодому другу всѣ удовольствія, находящіяся въ ся распоряженіи. Она сиъщить представить англичанку своимъ роднымъ и знакомымъ, чаще обыкновеннаго созываетъ гостей и сама предпринимаетъ различныя поъздки. Послушаемъ, въ какихъ словахъ миссъ Мери передаетъ впечатлъніе, произведенное на нее первымъ зимнимъ путешествіемъ изъ Троицкаго:

"Какъ только установился снѣжный путь, киягиня собралась въ Москву. Въ день отъѣзда съ ранняго утра начались дѣятельныя приготовленія, сопровождавшіяся шумомъ и суетою. Когда были поданы экипажи, Екатерина Романовна со всей своею дворнею и съ толпою крестьянъ вошла въ церковь, приложилась къ иконамъ и номолилась о благополучномъ путешествіи. Мы выѣхали въ такой сильный морозъ, что стѣнки и потолокъ возка покрывались ледяными каплями отъ нашего дыханія.

"Кибитки, въ которыхъ сидъла прислуга, очень походили на дътскія колыбели большихъ размѣровъ, снабженныя перинами, одъялами и прочими принадлежностями постели; онѣ были теплѣе и удобнѣе нашей кареты. Березы—это обычное украшеніе русскаго ландшафта—на вѣтвяхъ своихъ, покрытыхъ снѣгомъ и ледяными струйками, ярко отражали пгру солнечныхъ лучей и развлекали глазъ, утомленный однообразіемъ бѣлой пустыни. Темные лѣса, окаймлявшіе горизонтъ, и деревья, опушенныя снѣгомъ, походили на какихъ-то разодѣтыхъ фей и представляли для меня такой необыкновенный, величественный видъ, что я забывала о холодѣ. Самый возокъ, двигавшійся на полозьяхъ по снѣжному полю подобно кораблю, плывущему по морю, показался миѣ оригинальною новостью, которая значительно уменьшала дорожную скуку.

"Первую ночь мы провели въ Серпуховъ. Здѣсь у княгини былъ собственный домъ, и посланные напередъ слуги приготовили все необходимое для нашего удобства. Городскія власти немедленно явились съ поклономъ. Я какъ теперь вижу передъ собой княгиню, бодрую и неутомимую, которая ходитъ взадъ и впередъ по комнатъ

съ городничимъ, и, увлекаясь разговоромъ, забываетъ о томъ, что ужь подали ужинъ, и что ея молодыя спутницы, полусонныя и голодныя, ждутъ не дождутся, когда уйдутъ посѣтители \*).

"Къ вечеру слъдующаго дня мы прибыли въ Москву. На позолоченыхъ главахъ церквей догорали послъдніе солнечные лучи. Домъ княгини, выстроенный по собственному ея плану—прекрасное, но еще неоконченное зданіе. Помъщеніе, назначенное миъ, благодаря ея нѣжной предупредительности, изъ необитаемыхъ мрачныхъ комнатъ превратилось въ цѣлый рядъ изящно убранныхъ и теплыхъ покоевъ, снабженныхъ фортепьяно, цвѣтами, книгами, письменнымъ столикомъ и, въ добавокъ, портретомъ хозяйки—трогательный знакъ ея вниманія. Еще въ Тропцкомъ она взялась учить меня французскому языку, который въ русскомъ обществъ рѣшительно необходимъ. Съ этою цѣлью я каждое утро, въ видъ упражненія, писала ей письмо и получала его назадъ исправленнымъ. Такая корреспопденція продолжалась пѣсколько мѣсяцевъ, и я до сихъ поръ тщательно сохраняю листки съ поправками и замѣчаніями княгини на память о ея любви и нѣжныхъ попеченіяхъ.

"Едва наше прибытіе сділалось извістнымь, какъ домь Дашковой наполнился посітителями, которымь я была представлена въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ. Здісь для меня все казалось ново: манеры, изыкъ, костюмы, препровожденіе времени и пр.; притомъ же въ отношеніи ко мнів, всі были такъ добры, что я считала себя вполнів счастливой.

"Мы очень часто объдали въ гостяхъ, и почти каждый вечеръ проводили на балахъ, въ концертахъ или другихъ общественныхъ собраніяхъ. Когда же оставались дома, у княгини собирался кружовъ, состоявшій преимущественно изъ ветерановъ екатерининскаго царствованія. Блистая своими брильянтовыми звѣздами, они любили вспоминать о великольній прошлой эпохи, о своихъ похожденіяхъ, и какъ будто молодьли при этихъ воспоминаніяхъ. Я съ удовольствіемъ смотрьла на княгиню, окруженную ея современниками. Она казалась тогда существомъ совершенно другаго разряда. Между тѣмъ, какъ старики были размалеваны въ бѣлый и красный цвѣтъ, покрыты брильянтами и кружевами, она отличалась свѣжестью своего лица, никогда незнавшаго бѣлилъ, и оригинальною просто-

<sup>\*)</sup> Кром'є Вильмоть, у Дашковой жила въ то время одна изъ ея племянницъ— Ислепьева.

Е. Р. Дашкова.

тою костюма, который такъ гармонпровалъ съ выраженіемъ ем физіономіи.

"Кромф упомянутыхъ развлеченій, мы предпринимали пногла прогулки въ саняхъ и катались съ горъ. Вообще эта зима была для меня безпрерывнымъ рядомъ удовольствій и пролетьла очень быстро; къ веснъ же мы воротились опять въ Тропцкое. Впоследствии я узнала, что киягиня уже итсколько льть по вечерамь никуда не вывзжала, и что единственно для меня она пожертвовала своими привычками. Объ этомъ сообщиль мнь князь Дашковъ, который жиль въ Москвъ, въ своемъ собственномъ домъ, совершенно отдъльно отъ матери \*). Онъ неръдко бываль у нея п оказываль ей то глубокое уваженіе, которое составляеть достойную замічанія черту у русскихь въ отношения дътей къ родителямъ. Князь, бывшій прежде идоломъ своей матери, женплся очень рано и притомъ безъ ен позволенія, почему она и не хотела признать жену его своею дочерью. Супружество впоследствін оказалось несчастливо: княгиня Анна удалилась въ одно изъ мужниныхъ помъстій, и они уже нъсколько лъть не жили вийстй, впрочемъ, находились въ постоянной переписки другъ съ другомъ".

Далье мы приведемъ изъ разсказовъ Мери то мъсто, которое касается нъкоторыхъ привычекъ и убъжденій княгини Дашковой:

"Она обыкновенно берегла каждую бездёлицу, дорогую ей по воспоминаніямъ, и, какъ бы послёдняя ни была ничтожна хранела ее вмёстё съ драгоцёнными вещами въ разныхъ шкатулкахъ, стоявшихъ у нея въ спальнё. Когда случалось намъ открывать какую-нибудь изъ нихъ, глазамъ представлялась самая пестрая коллекція: медали, дорогіе камни, пузырьки съ духами, аптики, камеи, табакерки, англійскіе наперстки и шестипенсовая монета, миньятюры и разнаго рода сувениры подавали поводъ ко многимъ интереснымъ воспоминаніямъ. Княгиня подарила мив иёсколько вещицъ, замёчательныхъ какъ по способу, который она употребляла, чтобъ предложить ихъ въ подарокъ, такъ и по разсказаннымъ при этомъ случав эпизодамъ.

"Однажды это быль драгоцынный опаль, принадлежавшій ныкогда шведской королевы Христинь, вы другой разы наперстокы или упо-

<sup>\*)</sup> Князь Дашковъ въ то время служиль московскимъ губерискимъ предводителемъ дворянства. О немъ упоминаетъ "Дневникъ студента" съ 1805 по 1807 г. Изъ "Дневника" видно, что Дашковъ сдълался весьма тученъ, но, по прежнему, на балахъ билъ изъ первихъ тандоровъ.

мянутая шестипенсовая монета, миньятюра или бирмингэмскій альманахь, имъвшій форму медали съ бюстомъ Шекспира наоборотной сторнь; иной разъвъ моп руки переходили часы Петра-Великаго или табакерка ея крестной матери, Елизаветы Петровны.

"Однимъ изъ послѣднихъ подарковъ былъ старый вѣеръ (тотъ самый, который Екатерина оставила ей на намять о первомъ свиданіи). Эту маленькую вещицу княгиня цѣнила выше всѣхъ другихъ, гораздо-болѣе дорогихъ подарковъ императрицы, и даже котѣла положить ее съ собою въ гробъ. Разсказавъ мнѣ исторію вѣера, она съ нѣжностью прибавила:

— "Тенерь вы поймете, какъ велика моя любовь: я дарю вамъ такую вещь, которая должна была пойдти со мной въ могилу".

"Я пийла обыкновеніе на бумаги пзлагать небольшіе эппзоды и черты изъ жизни княгини, которые она вспоминала во время нашихъ бесйдь. Эти бесйды пикогда не были для меня такъ интересны, какъ въ ті минуты когда заходила річь о религіи. Сама княгиня и все ея семейство строго соблюдали правила господствующей церкви. Въ интимныхъ разговорахъ она нерідко выказывала просві щенный взглядъ на многочисленные обряды греческой вітры и на большинство русскаго духовенства; во время же богослуженія я часто видала ее проливающею обильныя слезы. Даже нікоторая примісь суевіть придавала ея религіозному настроенію какой-то поэтическій оттінокъ. Но поступками ея руководило другое, высшее начало: она вітрила въ будущую жизнь, безропотно подчинялась пспытаніямъ, которыя посылало ей Провидініе, и прямо, не сгибаясь шла по пути своихъ обязанностей.

"Однажды поразили меня следующія слова киягини:

— "Я видёла много людей, одушевленныхъ великою вёрою, и знала много ревностно-исполнявшихъ обряды, но не встрёчала никогда человёка, котораго мысли о величін и благости Творца равнялись бы тому, что я чувствую. Не хочу низводить это чувство до обыкновенныхъ понятій толиы, которая ставитъ божество на одиу ступень съ собою. Не думаю, чтобъ Творецъ руководилъ каждымъ моимъ поступкомъ. Я вёрю, напротивъ, что Всемогущій, сотворивъ насъ и одаривъ сознаніемъ дорба и зла, далъ намъ полную свободу дъйствія; иначе, гдё же была бы справедливость? Вполнё вёруя, что награда или наказаніе въ будущей жизни зависитъ отъ различнаго употребленія нашей свободы въ настоящей, я рапо привыкла размышлять о своемъ назначеніи и своихъ обязанностяхъ, усердно

старалась исполнить ихъ, и если не достигла цѣли, то виновато заблужденіе разсудка. Я неизмѣнно слѣдовала своимъ понятіямъ о правдѣ тамъ, гдѣ ей противорѣчили мірскія выгоды, и надежда быть оправданной въ день великаго суда поддерживаетъ меня въ часы страданія и изнеможенія".

"Въ другой разъ она замѣтила:

— "Разговаривая съ новъйшими философами и атенстами, я не могла удержаться, чтобъ не сказать имъ: "Къ-чему жь все это приведеть?" Я недовольно-красноръчива, чтобъ доказать вамъ истинну, но во мнъ живетъ сознаніе, которое подкрыпляетъ меня. Моя въра тверда, и ваши умствованія не поколеблють ея. Да и что я выиграю, еслибъ было иначе? Я рискнула бы всёмъ для того, чтобъ ничего не получить. Если ваши убъжденія хороши и справедливы, то ученіе Новаго Завъта еще превосходнье: какую награду, какое благородное побужденіе представляетъ оно для добродътели, сколько утьшенія для несчастныхъ!

Добрая мисъ Мери! она передаетъ все это такимъ тономъ, какъбудто хочетъ выставить передъ нами княгиню Дашкову образдомъ христіанской добродѣтели, а разсужденія ея—образомъ хритстіанской логики. Пользуясь горячею любовью княгини, осыпанная знаками нѣжнаго вниманія, она принимаетъ за чистое золото блёстки ея игриваго ума и ея краснорѣчивыя фразы. А между-тѣмъ вдали отъ Тропцкаго, въ какой-то деревенской глуши, живетъ бѣдная невѣстка, покинутая мужемъ, но продолжавшая его любить попрежнему. Миссъ Вильмотъ не останавливается надъ судьбою этой женщины, которую княгиня не только не соглашалась признать своею дочерью, но даже не хотѣла и слышать о ней, а все потому, что она была незнатнаго рода! Гдѣ жь тутъ христіанская философія? Хороша также и вѣра на всякій случай!

Осенью 1804 года наша героиня приступила къ изложенію своихъ "Мемуаровъ". Екатерина Романовна, какъ мы знаемъ, любила вспоминать о прошломъ времени, о событіяхъ, въ которыхъ была дѣйствующимъ лицомъ, и нерѣдко увлекала молодую англичанку своими интересными разсказами. Миссъ Вильмотъ не разъ выражала удивленіе, почему княгиня до сихъ поръ не записала для потомства поучительную исторію своей жизни. Та съ улыбкой отвѣчала, что и другіе уже просили ее объ этомъ, но что подобная работа ей не по-сердцу. Послѣ поѣздки въ Круглово, совершенной лѣтомъ того же года, Мери убѣдительно просила Дашкову приняться за мемуары

и усердно доказывала, что это занятіе будеть для нея новымь благороднымь источникомь развлеченія. Екатерина Романовна наконець согласилась и объявила, что мемуары свои посвящаеть самой Мери, которая впоследствіи можеть педать ихъ въ светь \*).

Съ обычною поспъшностью начала княгиня выполнять свое ръшеніе, п въ тоть же день быль готовь первый листь ся записокь. Она излагала на-скоро факты, удержанные памятью, и никогда не поправляла написаннаго; иногда обстоятельства, упущенныя изъ виду, она прибавляла въ концъ главы съ обозначениемъ страницы, къ которой ихъ надобно отнести. Этимъ отсутствіемъ внимательной обработки объясняется нѣкоторая неточность въхронологіи и отрывочный характеръ разсказа. По мъръ того, какъ накоплялись черновые листы, миссъ Вильмотъ переписывала ихъ на бѣло. Работа, вирочемъ, подвигалась впередъ довольно медленно и продолжалась почти до конца следующаго года. Нужно заметить, что Дашкова не назначала для нея особеннаго времени, п, не покидая своихъ обычныхъ занятій, писала между прочимъ. "Простота и откровенность доходили у княгини до такой степени, что я не сомнъвалась ни въ одномъ ея словъ", замъчаетъ Мери. "Ничто не могло заставить ее прикрасить разсказъ или умолчать правду. Она была очень далека отъ мысли сдёлать мемуары орудісмъ своего собственнаго оправданія, и я увфрена, что еслибъ кто-нибудь заподозрилъ ее въ этомъ намѣреніи, она съ гордымъ презрѣніемъ положила бы перо". Мы ужъ высказали наше мнѣніе о мемуарахъ княгини, и повторяемъ только, что никакъ не можемъ согласиться съ отзывомъ англичанки, слишкомъ сильно подчинившейся моральному вліянію автора, чтобъ судить о немъ безпристрастно. Отсутствие напередъ обдуманнаго плана и наружная небрежность, съ которою писались мемуары, еще не могуть служить доказательствомъ ихъ внутренней правды. Княгиня до такой степени уже была пропитана гордымъ сознаніемъ своихъ достоинствъ и привычкою оправдывать себя во всемъ, что ей ненужно было предварительно обдумывать планъ своего оправданія, или сочинять описанія фактовъ; стоило только записывать такъ, какъ она о нихъ говорила и думала.

<sup>\*)</sup> Завыщаніе это исполнено было спусти тридцать льть послы смерти княгипи. Мери, въ то время уже мистрись Брадфордь, издала записки подъ слыдующимъ заглавіемъ: "Memoirs of the princess Daschkow, lady of honour to Catherine II. Written by herself, comprising letters of the empress and other correspondence". In two volumes. London. 1840.

Лѣтомъ 1805 года общество княгини Дашковой увеличилось еще одной, очень интересной особой. Эта была Екатерина Вильмотъ, старшая сестра Мери. Послѣ дѣятельной переписки съ ихъ отцомъ, княгинѣ удалось убѣдить старпка, чтобъ онъ отпустилъ къ ней погостить и другую дочь, только что воротившуюся изъ Франціи. Нѣкоторыя изъ писемъ этой дѣвушки къ своимъ друзьямъ въ Англію дошли до насъ, и замѣтки, разсѣянныя здѣсь о княгинѣ и вообще о Россіи, по нашему мнѣнію, еще болѣе интересны, чѣмъ разсказы ен сестры: въ нихъ такъ много заключено остроумія, наблюдательности и граціи. Постараемся возможно полнѣе познакомить читателей съ ихъ содержаніемъ и передать эскизы какъ цѣлаго русскаго общества, такъ и отдѣльныхъ личностей, написанныя съ точки зрѣнія умной, развитой англичанки начала ХІХ столѣтія \*).

"4 августа 1805 года.

На коравлю "Доброе Намфреніе" передъ Кронштадтомъ.

"Прошло три недели съ техъ поръ, какъ мы покипули Англію, и сегодни въ шесть часовъ утра бросили якорь. Теперь, моя милая А..., я могу писать къ тебъ, потому что сижу на кораблъ плъннипей и съ палубы знакомлюсь съ русскимъ берегомъ при помощи телескопа. Пока имбю сообщить только, что возвышающіеся передо мною форты и батарен красиво построены, и украпленія повидимому неприступны; тутъ же стоить много прекрасныхъ военныхъ кораблей; кром'т того, гавань наполнена купеческими судами. Заливъ устянъ маленькими шлюнками, которыя возвращаются изъ Петергофа, гдъ вчера вечеромъ происходилъ балъ съ маскарадомъ по случаю дня рожденія вдовствующей императрицы. Противъ насъ, на южномъ берегу залива, лежитъ загородный дворецъ Ораніенбаумъ. Вотъ все, что я пока видела въ Россіи; впрочемъ, сюда надобно прибавить еще двухъ таможенныхъ чиновниковъ; которые предстали въ ту самую минуту, когда мы становились на якорь; они запечатали наши чемоданы и поставили на налубъ часовыхъ для предосторожности отъ контрабанды. Нашъ добрый капитанъ отправился на берегъ посмотръть, что тамъ дълается; но такъ какъ сегодня воскресенье, то, я думаю, ему не придется долго ждать. Къ удивле-

<sup>\*)</sup> Приложенія къ "Мемуарамъ".

нію, первое, на что я могу пожаловаться—это жаръ, да, не шутя, п притомъ невыносимый жаръ!

"26 іюля, корабль миноваль Гельзпигерь, который и представляла себт несчастнымъ городкомъ, обпрающимъ всякаго путешественника въ пользу короля. Но положение его превосходно, и еслибъ мы простояли въ немъ подольше, то побывали бы на шведскомъ берегу въ Гельзингоорга; въ этомъ города, который мы исно могли вилать съ террасы Гамлетова сада, находится теперь королевская резиденпія. Но мы поплыли далье, высадивъ только двухъ нассажировъ: одинъ былъ какое-то пугало изъ Вестъ-Индіп, другой-русскій офицеръ баронъ фон-Вай, необыкновенный оригиналъ. Хотя ему только 27 лътъ, но нътъ на свътъ пичего такого, чего бы онъ не зналъ. Первые два двя онъ безвыходно оставался на налубъ, шагая взадъ и внередъ и разговаривая съ самимъ собою то весело, то съ нахмуреннымъ видомъ. Наружность его вообще очень странная, и и затруднялась, за кого надобно принимать эту оригинальную фигуру: за помфианнаго, или за лунатика. Въ первый день я не присутствовала за общимъ столомъ, и потому не могла судить о манерахъ пли разговоръ фонъ-Бая. На слъдующій день я была удивлена его бестдою съ монмъ нокровителемъ, англійскимъ кунцомъ Вайтлокомъ, и противнымъ вестьиндійцемъ. Другіе также вступали съ нимъ въ разговоръ, п онъ каждому отвъчаль на его родномъ языкъ, такъ что за объдомъ я слышала его говорящимъ на языкахъ русскомъ, нъмецкомъ, французскомъ, шведскомъ, птальянскомъ и англійскомъ. Фонъ-Вай служилъ подъ командою Суворова, котораго повидимому боготворить, и такъ какъ вмёстё съ нимъ совершиль итальянскій походъ, то передавалъ намъ подробности всъхъ сраженій, а героевъ битвы описываль съ необыкновенною отчетливостью. Онъ постарался дать себ' классическое образованіели не только знакомъ съ литературою п политикой целой Европы, но въ состояни поддерживать разговоръ о какомъ угодно произведении всёхъ замёчательныхъ поэтовъ. Отвращение къ французамъ доходитъ у него до комизма; когда онъ начинаетъ говорить о нихъ, все тило его приходитъ въ лихорадочное состояніе; французская революція возбуждаеть у него цёлый потокъ сарказмовъ, а европейскую цивилизацію называетъ онъ корнемъ всякаго зла. Красноръчиво и съ видомъ ученаго защищаль фон-Бай систему варварства, отвергая всё настоящіе законы и обычаи современнаго общества, цитуя при этомъ древнихъ писателей съ такою же легкостью... (sic) басии Эзопа. Увлекаясь

своимъ энтузіазмомъ, онъ дѣлалъ такія быстрыя и разнообразныя движенія, что Элеонора \*), я думаю, приняла его за обезьяну, пока не открыла признаковъ настоящаго джентльмена: руки его были "бѣлы какъ лилін".

"Когда мы покинули Гельзчигеръ, общество наше позабыло всѣ высшіе интересы и сдѣлалось чрезвычайно алчнымъ; оно такъ пило и ѣло, какъ будто насъ откариливали на праздникъ обитателямъ Новой Земли. Сначала движеніе корабля едва было замѣтно; но къ вечеру мы спустились по Зунду и быстро пролетѣли мимо Копентагена, который съ своими укрѣпленіями и пловучими батареями показался намъ картипою изъ волшебнаго фонаря.

"Девять дней плыли мы по опасному Балтійскому морю и Финскому заливу. Я ръшительно не знала, какъ распорядиться временемъ: то развлекала себя чтеніемъ "Madame de la Vallière" или книгами изъ библіотеки нашего капитана, читала "les Mères rivales", то пыталась псиравлять шалуна — каютнаго юнгу, который такъ и смотритъ прямо на галеры; пногда я слушала разсказы моряковъ. Такимъ-образомъ, читая, работая и засыная подобно кроту, я пріъхала въ Кронштадтъ.

"Въ воскресенье вечеромъ капитанъ обрадовалъ меня письмомъ отъ Мери, которое было отправлено изъ Троицкаго уже два мѣсяца назадъ и передано ему англійскимъ консуломъ въ Кронштадтъ. На немъ была печать княгини съ надписью: "Welcome" (добро пожаловать); а въ письмъ встръчались слъдующія слова: "мон чувства вы узнаете изъ надписи на печати". Добрая княгиня писала, кромъ того, въ Кропштадтъ генералу Коровкъ и адмиралу Геникову, прося нхъ оказать мей гостепримство; но я не хочу вхъ стиснять и намфрена сидъть на кораблъ какъ крыса, до самаго прівзда въ Петербургъ. М. сообщаетъ, что княгиня также написала обо мнв очень лестное письмо къ своей илемянниць, Полянской, въ домъ которой я остановлюсь, и потомъ рекомендательныя инсьма къ разнымъ особамъ, напримъръ, вдовъ адмирала Чичагова и другой своей племянниць фрейлинь Кочетовой. Но довольно. Письмо мое и безъ того такъ тяжело, какъ будто я посылаю съ нимъ статую Петра Великаго. Пойду гулять на палубу и любоваться крыпостью".

"Среда. Петербургъ, въ домъ мпстера Рекса.

"Вчера вечеромъ прівхала я въ этотъ великоленный по наруж-

<sup>\*)</sup> Горпичная миссъ Екатерины.

ности городъ. Въ понедъльникъ утромъ Букеръ (англійскій консулъ) прислаль на пристань карету, а мистеръ Вайтлокъ проводиль меня и Элеонору въ Кронштадтъ. Консулъ приняль насъ очень ласково и въ той же каретъ отправиль осматривать адмиралтейство. Къ объду мы воротились и пробыли въ домъ Букера до отъъзда въ Петербургъ. Я никогда въ Италіи не страдала такъ отъ жара, какъ въ Россіи; притомъ же комары кусаютъ очень больно.

"Вчера по утру мистеръ Рексъ посадилъ насъ въ шлюпку и отправиль съ надежнымъ проводникомъ въ Ораніембаумъ; здёсь ожидала карета съ письмомъ отъ жены Рекса, которая просила меня считать ея домъ за свой собственный на все время моего пребыванія въ Нетербургъ. Я осмотръла Ораніенбаумъ. Дворецъ наполненъ множествомъ замѣчательныхъ предметовъ, о которыхъ мнѣ теперь пътъ времени распространяться, потому что почтамтъ уже запертъ, п это письмо будеть послано только по милости мистера Рекса. Иотомъ мы пофхали въ Петербургъ, лежащій въ 30 верстахъ отъ Ораніенбаума, п мнѣ никогда не случалось видѣть лучшаго нереъзда: онъ напоминаетъ дорогу отъ Версаля до Парижа, но только еще въ болъе привлекательномъ видъ. Великолъпныя и очень краспвыя дачи возвышаются по объимъ сторонамъ дороги; онъ окружены рощами в украшены садами въ удивительно изящномъ стилъ. Двъ пли три изъ нихъ принадлежатъ императорской фамиліи: По широкой, превосходной дорогъ двигалась иблая вереница разныхъ экинажей; ифкоторые изъ нихъ были запряжены шестернею коней такого же молочнаго цвъта, какъ у насъ королевско-ганноверская порода, съ хвостами до самой земли.

"Золотой мѣсяцъ поднялся надъ темпыми облаками и свѣтиль намъ до Петербурга, куда мы пріѣхали около 11 часовъ. Я была въ восхищеніи отъ всего, что видѣла. Семейство Рексъ сидѣло на балконѣ, и увидя меня, посиѣшило на встрѣчу. Я взошла на балконъ, осыпаемая всевозможными привѣтствіями, и отсюда любовалась прекрасною рѣкою, которая отдѣляла насъ отъ противоноложныхъ домовъ.

"Я забыла сказать, что получила второе письмо отъ М. Княгиня спльно хлопочетъ о моемъ представлени ко двору; она желаетъ, чтобъ, впродолжени двухъ недѣль, которыя пробуду здѣсь, я жила у Полянской. Между тѣмъ, дорожная карета, слуги и все прочее будетъ для меня приготовлено. Путь мой буквально усыпапъ цвѣтами: благодаря попеченіямъ княгини и ея вліянію, миѣ все до-

стается легко, и здёсь всё къ монмъ услугамъ. Одно для меня затруднительно: выражать свою благодарность. Я писала княгинъ и просила ее не тадить въ Москву (ко мит на встртчу) въ дурную поголу. М. говорить, что она способна на всякую жертву гостепріниства. Далье сестра сообщаеть, что мнь уже приготовлены чудесная лисья шуба и кусокъ атласа на платье, и, кромъ того, тафта для моей горинчной Элеоноры. Я, вфроятно, проживу этотъ годъ, какъ отрывокъ изъ волшебной сказки. Но-увы! клоны и комары жестоко насъ наказывають. Последнія две ночи я спала на стульяхъ подъ самымъ легкимъ одбиломъ. Между тъмъ, какъ н иниу, взоръ мой услаждается видомъ академій, дворцовъ и снующихъ по этой величественной ракъ кораблей; а внизу играстъ хоръ музыкантовъ. Наружность мужской прислуги меня очень забавляеть: они смотрять, какъ будто отецъ ихъ былъ турокъ, а мать квакеръ; лучшаго сравненія не придумаю. Звуки русскаго языка ніжны п пріятны".

> "Иетербури, 26 августа, "въ домѣ г-жи Полянской.

"Не думайте, чтобъ я стала описывать всй подробности моей нетербургской жизни, и не требуйте этого, потому что передъ вами лежать письма М., и всякое описаніе лиць или мъстностей было бы теперь повтореніемъ. Я остановилась въ томъ же домѣ и въ той же комнать, переплыла море на томъ же кораблѣ, и слуга, который долженъ проводить меня въ Москву, тотъ же. Княгиня прислала мнѣ еще своего любимаго управляющаго, Еркова. Опа непремѣнно желала, чтобъ я была представлена ко двору, и ея племянница хлонотала объ этомъ. Такъ какъ дворъ быль въ Петергофѣ, а мнѣ хотѣлось скорѣе ѣхать въ Москву, поэтому я не прочь была отклонить отъ себя такую честь. Но ихъ величествамъ случилось въ это время пріѣхать въ Петербургъ, и и еще дожидалась восемь дней, нока могла представнться.

"Третьяго дня и въ простомъ костюмъ вздила къ графинъ Протасовой, которан взяда мени подъ свое покровительство. А вчера можете себъ вообразить!— шестерка дошадей во весь галопъ привозитъ мени въ Таврическій дворецъ. Я вступила въ огромную переднюю, украшенную статуями и колоннами, потомъ прошла великольпую залу, наполненную офицерами въ блестящихъ мундирахъ съ разпыми орденами на груди, затъмъ другую залу совершенно пустую, и наконець очутилась въ пріемной комнать. (Вы удивитесь, что я шла одна; но таковъ здѣсь этикетъ). Ко мнѣ подошли два камергера и очень вѣжливо заговорили со мною по-французски. Здѣсь была еще одна дама, пріѣхавшая прежде меня. Вскорѣ явился генералъ Кутузовъ, дядя Полянской, назначенный главнокомандующимъ въ войиѣ противъ французовъ. Это старый, очень почтенный господинъ, и его присутствіе придало мнѣ бодрости. Потомъ пришла дама, которая поклонилась по мужски, на старинный русскій манеръ; на плечѣ у нея былъ брильянтовый шифръ; за нею слѣдовала молоденькая, хорошенькая дѣвушка съ видомъ чрезвычайно скромнымъ, очень походившая на жертвеннаго агнца. Мы всѣ разговаривали между собою, ходили по комнатѣ и смотрѣли на прекрасный садъ, посреди котораго расположенъ дворець.

"Послъ трехъ четвертей ожиданія противоположная дверь отворилась, и передъ-нами явилась императрица Елизавета; за нею шла толстая графиня Протасова. Императрица очень милое созданіе. Въ ея наружности есть что то живо напомнившее мнѣ фигуры Анжелики Кауфманъ и Корделію, дочь короля Лира. При появленіи ея дамы встали, а мужчины почтительно удалились. Она была одёта въ бълое вышитое платье; нити крупнаго жемчуга украшали ел густые, черные волосы. Въ выраженіи лица п въ манерахъ этой очаровательной женщины скромность соединялась съ нъжною кротостью. Когда мы представились и поцаловали у нея руку, ей повидимому сдълалось неловко; она нагнулась и поцаловала насъ въ щеку. Императрица со всеми разговаривала по-французски, за исключениемъ одной дамы, къ которой обращалась по-русски. Голосъ у нея очень тихій и пріятный, но річь весьма быстрая. Содержаніе разговора, конечно, было незначительное: она спросила, какъ мий понравился Петербургъ, замътила, что, въроятно, городъ произвелъ на меня пріятное впечатявніе и т. п. Поговоривъ съ четверть часа, она откланялась и удалилась въ сопровождени своей свиты".

"27 августа.

"Очень досадую, что осуждена на новое ожиданіе. Этикетъ требуетъ, чтобъ, посяв молодой императрицы, я была представлена и вдовствующей; по этому случаю Полянская познакомила меня съ княгинею Прозоровскою, которая объщала доложить императрицв и увъдомить меня о времени, въ которое я могу представиться.

"Въ числъ моихъ русскихъ знакомыхъ есть графиня Воронцова;

я проведа у ней на дачѣ очень пріятный день. По фамиліп вы можете догадаться, что она близкая родственница княгини. Сестра ея, хороменькая княжна Голицина, какъ говорять, выходить замужъ за нашего посланника (дорда Горроуби), который, мимоходомъ замѣтить, былъ въ отношеніи ко мнѣ очень любезенъ.

"Что касается (петербургскихъ) англичанъ, то, вступая въ ихъ кружокъ, чувствуешь себя совсёмъ въ другой сферѣ: они живутъ совершенно для себя п по своему. Въ семействѣ Рексъ я бывала какъ дома; доброта пхъ необыкновенная; особенно удивляетъ меня братъ самого Рекса, мистеръ Каванна, замѣчательно умный и образованный молодой человѣкъ.

"Низшіе классы народа поражають меня своею странною наружностью, особенно патріархальная борода мужчинь; трудно пов'ярить, что они родились не прежде потопа. При восход'є и закат'є солнца они усердпо крестятся, и этоть обрядь продолжается бол'єе четверти часа. Старухи становятся при этомь на кол'єни и цалують землю, впрочемъ, нм'єм предосторожность класть между нею и губами свою руку".

"29 августа.

"Право, мит нечего писать, да и времени очень мало. Представьте, единственная книга, которую я здысь купила—придворный альманахъ! Но я совершенно терялась въ именахъ и потому книга была необходима. Въ ближайшій понедыльникъ, то есть, 1 сентября я выбажаю".

"31 августа.

"Странная судьба тяготьеть надь этимь несчастнымь инсьмомъ. Воть уже вечерь воскресенья, а оно еще не отправлено. Впрочемъ, это замедленіе даеть мив возможность упомянуть о другой великой церемоніи, которая происходила сегодия—о представленіи вдовствующей императриць. Она очень-видная, красивая женщина, хорошо сложена, и хоти ей между 40 и 50, однако кажется еще молодою. Теперь я свободно могу покинуть Петербургъ. Дорожная карета отличная, а съ двумя проводниками, Фридрихомъ и Ерковымъ, мив нечего бояться. Доброй ночи! Погода становится холодна, за то свътлая луна будеть моею спутницею."

Ридомъ съ разсказами старшей миссъ Вильмотъ о ея пребываніц въ Петербургѣ считаемъ нелишнимъ познакомить читателей съ письмомъ гориичной, Элеоноры. Опо адресовано одной пріятельницѣ въ Англію и заключаєть въ себѣ нѣсколько оригинальныхъ замѣчаній касательно Петербурга и домашняго быта нашихъ столичныхъ аристократовъ, не забудьте—"замѣчаній" съ точки зрѣнія англійской горничной.

## Петербури. 20 августа 1805 года.

"...Какъ удивила меня карета мистера Букера, присланная за нами, въ Кронштадтъ, гдъ мы пристали къ русскому берегу! И что за кучеръ правиль ею! Широкій кушакъ, черная борода; а длинный кафтанъ его—чтобъ мнъ съ мъста не сойти—походилъ на юбку. Благодаря Бога, мы встрътили здъсь англійскую прислугу, которая была очень-въжлива, и въ домъ, куда насъ привезли, нашли кучу дътей.

"Ухъ, миссъ Генріета! какъ странно видъть русскихъ женщинъ! Что-бъ имъ не одъваться почеловъчески? Вовсе-невесело смотръть на ихъ голубые, желтые и зеленые сарафаны, общитые золотыми позументами, съ болтающимися шишками на серёжкахъ и съ рукавами какъ у мужчинъ. Стыдно подумать, какими обезьянами онъ ведутъ себя въ обществъ. Лучше бы имъ умывать свое лицо, чъмъ позволять прыгать по себъ такому содому блохъ.

"На третій день мы оставили Букера и перейхали на другой берсть залива, въ Ораніенбаумъ, гдѣ посѣтили великолѣпный дворецъ, котораго имени не знаю. Здѣсь приняла насъ другая карета и двое слугъ съ страшными бородами—одинъ изъ нихъ красный какъ роза—провожали насъ до Петербурга. Какъ, вы думаете, мы ѣхали? Четырехъ длиннохвостыхъ коней заложили намъ въ корень и двухъ впереди; гривы у лошадей здѣсь рѣдко стригутъ, и длинныя пряди волосъ спускаются почти до земли. Затѣмъ раздался свистъ и крикъ кучеровъ; а какъ они скачутъ! быстрѣе вѣтра. Тогда-то я подумала, что мы дѣйствительно далеко отъ Ирландіи.

"Въ Гленморъ и не видъла ничего подобнаго этому ряду дворцовъ и густыхъ дъсовъ, которые возвышаются по объимъ сторонамъ дороги къ Петербургу. На крышахъ виднълись какія-то фигуры съ крыльями, подобно итицамъ. Я устала смотръть на нихъ. Хороши также загородныя дачи съ зелеными садиками, съ клумбами розъ и гераній, выставленныхъ на балконъ. Мы вхали вечеромъ, потому-что днемъ невыносимо-знойно, и солнце здъсь больше и жарче, чъмъ въ Италіи.

"Никогда не забуду, какъ хорошъ показался мий Петербургъ въ первый день. Коркъ не годится ему въ подметки, и ръка здъсь въ нять разъ шире, чёмъ Ли; не думаю, чтобъ она звалась тёмъ же пменемъ. Первую ночь мы спали въ просторной домовой церкви мистера Рекса. Завтракъ нашъ состояль взъ чая и превосходныхъ сливокъ. Служанка миссъ Рексъ дала мий славный кружевной ченчикъ; а миссъ Вильмотъ—бёлый вуаль, и въ такомъ видѣ я пошла, вмёстѣ съ слугами, посмотрѣть дворецъ. Ужасный шумъ раздавался вокругъ меня; когда я повернула голову назадъ, то увидѣла настоящую скалу съ гигантомъ-всадниникомъ на вершинѣ. "Остановите его" сказала я... увѣряю тебя, Генріета, я приняла его за живаго человѣка. И что же оказалось? Это бронзовый императоръ, называемый Петромъ, или Петромъ-Великимъ, пли чѣмъ-то въ этомъ родѣ.

"На другой день, Полянская, черноглазая, пріятная молодая женщина, прислала за нами карету. Ночью мы перевхали въ ея домъ, и я испугалась, проходя длиннымъ рядомъ комнатъ: насъ провожаль черный негръ въ желтой курткъ съ тюрбаномъ на головъ и со свъчами въ рукахъ. Много бы платьевъ нашила себъ нянька Конель изъ этого краснаго дамаска, которымъ обиты стъны дома. Но за-то какъ цѣлую ночь насъ кусали мухи! И какое зрѣлище представилось мнъ поутру! Кругомъ собрались настоящіе тузы съ золотыми аксельбантами, звъздами на груди и коронами на головъ. Одинъ портретъ въ золотой рамъ уставилъ глаза прямо на меня, и куда бы я не повернулась, онъ меня всюду преслъдовалъ. Это русская императрица и точно живая.

"Едва сказала я своей миссъ, завтракаютъ ли здёсь, какъ стукъстукъ-п въ дверяхъ явился гренадеръ съ серебрянымъ подносомъ, кофейникомъ, двумя чашками, молочникомъ и ворохомъ разныхъ бисквить. Вследь за нимъ юркнула къ намъ девочка съ вопросомъ къ миссъ Вильмотъ, не угодно ли ей дыни. "Послушай-ка" сказала я ей: "еслибъ мы были въ Коркъ, намъ теперь подали бы свъжихъ япцъ". Но она, озадаченная монмъ замъчаніемъ, попурнвъ голову, вышла изъ комнаты, и япцъ намъ не подали. На следующій день я отправилась въ домъ Рекса, гдф было забыто нами ночное платье. Въ корридоръ меня оставили одну. Молодая англичанка и ея братъ пошли за шлинами, а ко миж явился русскій съ черной бородой, подобной лошадиному хвосту, сталь къ стънъ совершеннымъ столбнякомъ и ничего не говорилъ. Я отъ глубины души скорбъла при взглядь на него: онъ стояль такъ важно, какъ нищій, получившій два пенса. "Стыдно, сказала и ему, что вы не обръжете этотъ конскій хвость, который висить на вашемь подбородкь; въдь вы нугаете имъ добрыхъ людей". Затёмъ я взглянула на него горькой рёдькой.

"Но какія здісь великолівныя спальни! У нась три компаты, убранныя зеркалами, золотомь, більми мраморными столами, арфами и клавесинами, печами до потолка, вызолоченными статуэтками, часами съ музыкой и паркетами изъ краснаго дерева, пли чего-то въ этомъ родів.

"У насъ здъсь много музыки: восемь лакеевъ пграютъ на флейтахъ и скрпикахъ. Этихъ людей называютъ рабами, котя и вовсе не вижу на нихъ цъпей. Лакеи здъсь какъ столбы стоятъ до тъхъ поръ, пока вы громко не позовете ихъ: "поди сюда", скажешь имъ, и опи скачутъ и мечутся какъ угорълые. Но ъдятъ здъсь корошо и вдоволь".

Въ августъ миссъ Кети прівзжаеть въ Тропцкое и, разумъется, находить самый дружескій пріемъ. Письма ея съ тъхъ поръ пріобрътають для насъ еще болье занимательности \*).

"Троицкое. 24 сентября.

"... Ипшу къ тебѣ въ холодный осений день, немного разсерженная на старую господствующую здѣсь привычку: не топить печей до извѣстнаго времени; а княгиня повидимому и не замѣчаетъ, что теперь ужъ не лѣто. Есть еще на что пожаловаться—именно, на распредѣленіе времени. Въ девять часовъ утра мы собираемся ипть кофе; потомъ разговоръ, прогулка и музыка незамѣтно берутъ два часа. Затѣмъ въ половинѣ втораго или въ два часа раздается колокольчикъ, и мы садимся за длинный обѣдъ, виродолженіе котораго заставляютъ ѣсть каждое блюдо. Княгиня любитъ похвалиться произведеніями своей фермы, теплицъ и пр. Такимъ образомъ обѣдъ раздѣляетъ день на двѣ части, и послѣ стола уже трудно возвратиться къ утреннимъ занятіямъ. Чай собираетъ опять общество въ шесть часовъ, а въ половинѣ десятаго или въ десять горячій ужинъ.

"Перейдемъ теперь къ моему прівзду въ Москву. О Фридрихѣ и Ерковѣ я уже писала. Итакъ, лучи заходящаго солнца ярко пграли на ихъ позументахъ. За нѣсколько верстъ отъ города я попросила

<sup>\*)</sup> Мы должны предупреднть читателей, что въ дальнайшихъ извлеченихъ изъ писемъ сестеръ не держимся хронологическаго порядка, а группируемъ вмъстъ разные отрывки, относящеся къ одному предмету.

Фридриха достать мнё молока, потому что ослабёла отъ голода и жажды. Но лишь только остановилась около одной хижины и начала инть, какъ вдругъ подошелъ богато одётый слуга и на золотомъ подносё подалъ мнё графинъ съ отличнымъ виномъ и стаканъ. Указавъ на хорошенькій замокъ, виднёвшійся вдали, онъ объявилъ, что княгиня Сибирская (Siberski) узнала во мнё ту англійскую даму, для которой княгиня Дашкова пріёхала въ городъ; и что она очень рада первая привётствовать мени у воротъ Москвы. Я поручила слугѣ передать свою благодарность; нёсколько минутъ спустя, онъ воротился съ приглашеніемъ переночевать въ замкѣ. Когда я по- траба далѣе, дама, стоявшая на балконѣ, кланялась и платкомъ дёлала мнѣ знаки привѣтствія. Развѣ это не прекрасный обращикъ московскаго гостепріимства? Я здёсь не разсказываю подробностей первой встрѣчи къ княгинею и ен дружескаго пріема: все это уже описано, а повтореній не люблю" \*).

Далье беремь ть страницы изъ писемъ Кети, въ которыхъ она описываеть село Троицкое, мъстную природу и мъстный быть при зимией обстановкь:

"1 октября. Холодъ болье меня не безпоконль: нечки натоплены, и наша комната очень комфортобельна. О чемъ еще разсказать тебь? Кажется, и еще не уноминала о самомъ Троицкомъ, въ которомъ мы теперь находимся. Это прекрасное село устроено собственными трудами княгини; оно окружено шестнадцатью деревнями, которыя также принадлежать Дашковой. Три тысячи крестьянъея подданных, какъ она ихъ называетъ-живутъ очень счастиво подъ ен неограниченнымъ правленіемъ, и едва ли кто другой, облеченный такою властью, пользовался бы ею съ большею добротою. Число всёхъ дворовыхъ людей простирается до 200. Лошадей у нея до сотни, двъсти коровъ, и все остальное по хозяйственной части вь такихь же размърахъ. Есть своя церковь, позади дома. Лъсъ, принадлежащій къ питнью, простпрается на девять миль въ длину и на четыре въ ширину; онъ съ одной стороны примыкаетъ къ дому. Въ этомъ то лъсу-въ которомъ можно пногда встрътить волковъ-гулня вчера съ княгинею, я едва не заблудилась. Много земли занято подъ огороды и садики въ англійскомъ вкусь, посреди которыхъ протекаетъ прекрасная ръчка. Впрочемъ, по положенію сво-

<sup>\*)</sup> Описаніе, на которое она ссыдается, къ сожальнію, до насъ не дошло (если, впрочемъ, миссъ Кети не разумьеть при этомъ разсказовъ своей сестры).

ему, Троицкое представляеть однообразную равнину и красотой своей обязано только искусственной обработкѣ. Домь очень большой, а по обѣимъ сторонамъ флигеля, которые, посредствомъ балконовъ съ желѣзною рѣшеткою, связаны со вторымъ этажемъ главнаго зданія.

"Природа походить здёсь на легкій контуръ, проведенный перомъ но листу бълой бумаги: такъ тощи и безжизненны предметы на этомъ безконечномъ бъломъ фонъ. Каждое послъ объда насъ ждетъ у крыльца кибитка или сани. Первый экипажъ, похожій своею формою на дътскую колыбель, снабженъ медвъжьей полостью и кожаннымъ верхомъ. Когда я съ М. и Анной Петровной (Исленьевой) погружаемся въ эту колыбель, закутанныя въ шали, теплыя мантильи и салопы, то едва ли ты приняла бы насъ за человъческія существа. Прошу обратить внимание также на костюмъ нашихъ слугъ: Гаврилы. Петруши, Өедора и Ивана: на нихъ мъховые кафтаны, подпоясанные пестрымъ кушакомъ, а на головахъ надеты черныя гренадерскія шанки. Эти чудовищныя шанки хотя и назначены для зашиты отъ страшнаго холода, но безпрестанно снимаются, по долгу покорности, и бъдные люди во время сильной мятели съ обнаженною головою выслушивають каждое слово, адресованное къ нимъ господами. Случается нередко, что макушка ихъ, между темъ, покрывается густымъ слоемъ снега-они хладнокровно стряхнутъ его и опять наденуть шапку.

"Я, кажется писала тебѣ, что Тронцкое походить на лилію въ долинѣ съ его бѣлымъ оштукатуреннымъ домомъ посреди темнаго лѣса. Мы всякій день отправляемся въ этотъ лѣсъ на тройкѣ добрыхъ коней, и нашъ экипажъ мчится по снѣгу, какъ лодка по волнамъ. Окрайна лѣса похожа на кладбище природы: всѣ деревья кажутся бѣлыми скелетами и грозно смотрятъ на насъ, пока мы не достигнемъ елей, которыя въ своемъ снѣжномъ уборѣ безконечною колоннадою тянутся въ перспективѣ; а между тѣмъ вѣтви низкаго кустарника качаются подъ хлопьями снѣга, какъ будто осыпанныя лебяжымъ пухомъ. Не менѣе сильное впечатлѣніе производитъ заходящее солнце, когда горизонтальные лучи его отражаютъ на снѣжной поверхности всѣ сокровища Голконды, разсыпая по полю сапфиры, изумруды, аметисты, опалы и алмазы.

"Въ лѣсу постоянно царствуетъ глубокая тишина. Развѣ попадутся иногда дровосѣки, похожіе болѣе на сатировъ, чѣмъ на людей, съ безконечными бородами, которыя трясутся при каждомъ ударѣ топора. Появленіе дамъ изъ господскаго дома прерываетъ ихъ работу; тогда эти лѣсные сатиры, одѣтые въ бараньи шкуры, съ косматыми шапками въ когмахъ, почтительно становятся по сторонамъ дороги и время отъ времени наклоняютъ къ землѣ свои медепъжъи головы, пока сани не скроются изъ виду.

"А хочень ли знать, что это за дымъ, вьющійся надъ снѣжными сугробами? Это крестьянскія бани, которыя топятся каждую субботу. Баня у русскихъ такъ же, какъ у турокъ, есть нѣчто священное и обязательное: никто изъ нихъ не пойдетъ въ церковь, если наканунѣ не вымоется. Въ нашей банѣ три комнаты; въ одной изъ нихъ устроенъ полокъ для тѣхъ, которые любятъ париться; есть также большая ванна, гдѣ можно купаться и тереться мыломъ. Я уже нѣсколько разъ подвергала себя различнымъ операціямъ русской бани. Княгиня выходя изъ нея, ложится въ постель, а я отправляюсь гулять и чувствую себя еще крѣпче.

"Когда мы подъйзжаемъ къ задней сторонѣ дома, то передъ нами открывается широкій полукругъ зданій, въ серединѣ котораго стоитъ церковь. Всѣ эти строенія принадлежатъ къ дому, такъ что все вмѣстѣ можно принять за маленькій городокъ. Тутъ есть театръ, манежъ, больница, конюшни, квартира управителя, отдѣленія для гостей, для дворни, и пр. и пр. \*).

"И, богъ знаетъ, какой здёсь нётъ прислуги! Стёпушка, смотрящій какимъ то треугольникомъ, снимаетъ съ тебя салопъ, между твиъ какъ Аванасій стаскиваетъ мѣховые сапоги, а Вѣнцеславъ, Кузьма, Василій, Касьянъ, Прошка, Антонъ, Тимовей и полсотни другихъ разнаго вида и цвъта бъгутъ отворить тебъ двери въ столовую, а потомъ въ гостинную. Тамъ, на первомъ планъ, надъ софою, висить портреть покойнаго супруга княгини, одного изъ красивъйшихъ мужчинъ своего времени, скончавшагося на двадцать шестомъ году отъ роду. Далъе женщина съ повелительнымъ взглядомъ и съ орлами, вышитыми на ея горностаевой мантіи-это Екатерина ІІ-я (портреты ея въ разныхъ видахъ развъшены почти по всёмъ комнатамъ), а напротивъ внукъ ея, императоръ Александръ. Въ переднемъ углу комнаты, за маленькимъ столикомъ съ шахматною доскою, сидить въ кресле хозяйка дома; на ней надеты шелковый пурпуровый капоть и былый батистовый колпакь, а у ногь, на подушкѣ, дремлетъ неизмѣнная Фидель. Княгиня поджидаеть нашего возвращенія, потому что об'єщала въ этотъ вечеръ прочесть

<sup>\*)</sup> А объ сельской школь пътъ и помину.

намъ письма Екатерины II. Подобные предметы, напоминающіе невозвратно минувшее время, какъ-то печально оживляють физіономію старушки.

"Воскресенье, 7-го декабря. Недавно быль день св. Екатерины и, слёдовательно, именяны хозяйки; а такъ какъ я ношу то же имя, то рёшено было вдвойнё праздновать этотъ день. Наканунё вечеромъ въ большой столовой залё священники и пёвчіе служили молебенъ. Иконы, стоявшія въ нишё, были ярко освёщены, а серебряная риза святой вся горёла въ огняхъ. Когда окончилась церемонія, присутствующіе начали тёсниться около княгини съ подарками и поздравленіями. Залу наполнили крестьяне, и каждый изъ нихъ держалъ хлёбъ съ щепотью соли наверху, что служитъ у нихъ знакомъ привётствія; нёкоторые прибавляли сюда еще маленькія чаши съ яблоками. Я съ княгиней обмёнялась подарками и, кромётого, получила ихъ отъ М. и Анны Петровны. Почта изъ Москвы принесла письма и поздравленія отъ всёхъ родственниковъ.

"На следующій день мы отправились въ церковь и слушали об'єдню. Общество наше увеличилось прівздомъ князя Дашкова съ целою толною родственниковъ и соседей. Теперь представь себъ церемонію большаго об'єда, за которымъ княгиня занимала президентское м'єсто, а и сидела у нея по правую сторону. Насъ осыпали желаніями счастья на русскомъ, французскомъ и англійскомъ изыкахъ; каждый вставаль съ бокаломъ шампанскаго въ рукт и выпивалъ его за наше здоровье-Музыка и карты наполнили вечеръ".

Посмотримъ теперь, какими чертами характеризуетъ миссъ Кети личность самой княгини. Этой живой, пркой характеристикъ мы должны отдать ръшительное предпочтеніе передъ всёми почитателями знаменитой женщины, которые старались нарисовать ея портретъ. Одно только обстоятельство сильно бросается въ глаза: миссъ Кети, свътлая голова въ другихъ случаяхъ, заговоривъ о Дашковой, увлекается ея личностью и, сама не замъчая того, впадаетъ въ панегирикъ—впрочемъ, не въ такой степени, какъ ея младшая сестра. Увлеченіе это можетъ объясняться отчасти короткимъ временемъ знакомства и современной обстановкой, когда все кругомъ, съ видомъ глубокаго уваженія, склонялось передъ Дашковой.

"Желала бы я (пишетъ Кети), чтобъ вы взглянули на княгиню, когда она идетъ гулять, или, еще лучше, когда отправляется смотръть за работами своихъ подданныхъ. Костюмъ ен состоитъ изъ темнаго широкаго сюртука; на шеъ повязанъ шелковый платокъ

обратившійся въ тряпку. Въ наружности, разговор'я и манерахъ есть какая-то особенная оригинальность, отличающая ее отъ всъхъ другихъ людей. Она помогаетъ каменьщикамъ выводить стѣны, сама проводить дороги и кормить коровь, сочиняеть музыкальныя пьесы, пишетъ статьи для печати и громко поправляетъ священника въ перкви, если онъ отступаетъ отъ правилъ; а въ театръ прерываетъ актеровъ и учитъ ихъ, какъ надобно выполнять роли. Княгиня, вийстй, докторъ, антекаръ, фельдшеръ, купецъ, илотникъ, судья, администраторь; она постоянно ведеть переписку съ братомъ, занимающимъ одно изъ первыхъ мъстъ въ государствъ, съ сыномъ и со всеми родственниками, кромѣ того, съ литераторами, учеными, съ жидами, и за всёмъ этимъ, у нея остается еще свободное время. Она продолжаеть казаться мий какою-то сказочной героинею, и, безъ шутокъ, это висчативніе не покидаеть меня до сихъ поръ. Странная смёсь господствуетъ въ ея разговорѣ: сама того не замѣчая, она разомъ говорить по-русски, поанглійски и пофранцузски; знаеть также нъмецкій и итальянскій языки, но говорить на нихъ не такъ ясно.

"Дашковой, кажется, никогда не приходило въ голову притворяться въ своихъ чувствахъ; поэтому ты можешь вообразить себъ, въ какомъ привидегированномъ положени она находится. Княгиня ръжетъ правду, не обращая вниманія на то, нравится ли это другимъ, или нътъ; къ счастію, природа дала ей доброе, нъжное сердце, иначе она была бы общественнымъ бичомъ. Въ обществъ вездъ она занимаетъ первое мъсто по своему званію, уму и образованію, и на все, что она делаеть, даже на вещи необыкновенныя, смотрять все съ уваженіемъ. Я уже говорила тебъ, какъ однажды Дашкова гостинную графа \*\*\* обратила въ мою спальню. Намъ (т. е. двумъ сестрамъ Вильмотъ) она оказываетъ чрезвычайное вниманіе, между тъмъ, какъ отъ всъхъ другихъ требуетъ чего-то въ родъ покорности. Такъ напримъръ, ни одинъ мужчина, какого бы онъ ни былъ званія, не смветь свсть въ ен присутстви безъ приглашения, а последнее не всегда бываеть; и однажды видъла съ полдюжины князей, простоявшихъ передъ нею во время визита. Въ другой разъ она, просто на просто, попросила гостей уйти, сказавъ, что очень устала, и тъ, поцаловавъ у нея руку, почтительно удалились.

"Мит часто приходила въ голову мысль, какъ трудно было бы очертить характеръ княгини Дашковой, если-бъ кто принялся за него; я даже думаю, что это невозможно. Особенности ея характера и отдёльныя стороны до того разнообразны, что описаніе ихъ

показалось бы смёшеніемъ противоположныхъ человёческихъ крайностей. Въ нея натурё можно найдти элементы всёхъ темпераментовъ, всёхъ возрастовъ и состояній. Мнё кажется, она была бы на своемъ мёстё и управляя государствомъ и командуя арміей. Она рождена для поприща въ широкихъ размёрахъ и доказала это тёмъ, что восьмнадцати лётъ отъ роду стояла во главё революціи; а потомъ впродолженіе двёнадцати лётъ управляла двумя академіями".

Приведенная характеристика подтверждаеть намъ только ту истину, что Дашкова была женщина чрезвычайно умная и энергичная, стремившаяся къ самой разнообразной дѣятельности, но что подобныя качества не смягчались у нея деликатностью и скромностью. Замѣтенъ явный недостатокъ женственности и гуманныхъ, нравственныхъ началъ; эгоизмъ вездѣ на первомъ планѣ; она дѣлаетъ только то, что ей вздумается, и обращается съ другими небрежно, именно въ той степени, въ какой они позволяютъ. Современное ей общество не привыкло держать ирямо голову въ присутствіи лицъ высшаго званія и легко склонялось передъ сильнымъ, смѣлымъ характеромъ. Княгиня хорошо понимала, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и деспотически пользовалась своимъ авторитетомъ. Мы не видимъ, однако, чтобъ она старалась употреблять этотъ авторитетъ на общественную пользу.

Въ половинъ декабря Екатерина Романовна съ гостями переъхала въ Москву, и тутъ-то передъ миссъ Вильмотъ ярко выступили наружу тъ исключительныя привилегіи, которыя княгиня Дашкова пріобръла себъ въ высшемъ кругу нашей древней столицы.

Москва, во второй половинѣ прошлаго столѣтія и въ началѣ настоящаго, играла замѣчательную роль въ отношеніи къ русской аристократіи. Сюда обыкновенно съѣзжались доживать свой долгій вѣкъ люди, занимавшіе нѣкогда первыя мѣста въ имперіи и уступившіе напору новыхъ любимцевъ. Въ особенности начало каждаго царствованія сопровождалось переселеніемъ старыхъ вельможъ изъ петербургскихъ дворцовъ въ московскія палаты. Въ первые годы XIX-го столѣтія здѣсь можно было встрѣтить царедворцевъ Павла Петровича; но главное мѣсто, по количеству и извѣстности, разумѣется, занимали обломки громкаго екатерининскаго царствованія. Тутъ они прозябали, погруженные въ азіатскую лѣнь и роскошь, въ смѣсь старинныхъ боярскихъ привычекъ съ европейскими претензіями. Сохраняя свой давно вышедшій изъ моды костюмъ, съ напудренными кудрями и украшенные разноцвѣтными регаліями, эти ветераны подлѣ молодаго поколѣнія казались существами инаго міра, иныхъ обычаєвъ. Они, можно сказать, только и жили восноминаніями минувшей эпохи своего минувшаго величія.

"Толною дряхлыхъ куртизановъ (замѣчаетъ миссъ Кети) управляетъ прежняя суетность, прежняя надутая гордость и чванство, которыя теперь еще, смотря по обстоятельствамъ, могутъ сдѣлать ихъ то блаженными, то несчастными, какъ будто имъ не страшна могила, готовая раскрыться подъ ихъ дрожащими стонами.

"Эти московские магнаты, разумбется, окружены своими женами и внучками. Великолъпно разодътыя; спдять онъ въ раззолоченныхъ будуарахъ; передъ ними курятся благовонія и плящутъ рабы, а гостямъ разносятъ конфекты. Здёсь господствуетъ преимущественно французская внашность: французскій языкъ-языкъ общественный; то же самое надобно сказать и о модахъ. Молодые люди воспитаны выходцами изъ Франціи обопхъ половъ, и, конечно, воспитаны дурно, въ рабскомъ подражании иностраннымъ обычаямъ, которое доходить у нихь до нелёпыхь размёровь. Но пріятныхь манеръ, свойственныхъ французамъ, вы здъсь не встрътите. Московская барыня осмотрить вась сь ногь до головы, поцалуеть разъ иять или шесть, расхвалить вась безъ церемоніи и увфрить въ своей въчной дружбъ; далье, спросить о цынь каждой части вашего туалета и засынлеть извёстіями о своихъ сосёдяхъ, а затёмъ, отъ нея ужь больше ничего не ждите. Едва-ли она имъетъ какое нибудь понятіе о другихъ предметахъ, и развъ только способна еще бранить русскихъ ювелировъ, превознося французскихъ.

"Вообще французамъ оказываютъ здѣсь явное предпочтеніе, сравнительно съ англичанами, котя осмѣиваютъ Наполеона и сожалѣютъ о Нельсонѣ. Англичане пользуются нѣкоторымъ уваженіемъ; но москвичамъ неизвѣстны ихъ языкъ и обычаи, а костюмы кажутся странными. Нѣкоторые англійскіе путешественники пріобрѣтаютъ здѣсь расположеніе за такія качества, которыя въ Англіи считаются ничтожными, напримѣръ: за ловкій вальсъ, умѣнье говорить по нѣмецки и по русски, или называть всѣхъ "ваше сіятельство", "ваша свѣтлость" и отпускать комплименты всему туземному. Но молодость сильно увлекается всякою новизною. Одна княжна, напримѣръ, убѣжала съ итальянскимъ живописцемъ; а племянникъ Дашковой женился на дочери французскаго учителя. Образованіе, особенно между женщинами, здѣсь такъ еще поверхностно, что

парою какихъ нибудь плохихъ софизмовъ ихъ можно сбить съ толку. Одинъ господинъ, лѣтъ шестидесяти, вскружилъ голову девятнадцатилѣтней княгинѣ Д\*, прикинувшись атеистомъ и послѣдователемъ берклеевой системы ясновидѣнія. Его приняли за человѣка, вдохновеннаго свыше, и передъ нимъ растворились двери аристократическихъ домовъ".

Понятень эффекть, который должна была производить въ этомъ обществъ, исполненномъ грубыхъ, устарълыхъ предразсудковъ, княгиня Дашкова съ сознаніемъ своего умственнаго превосходства, съ своимъ безпощаднымъ языкомъ и ръзкими манерами, опирающаяся, притомъ, на екатерининскія восноминанія и на благосклонность петербургскаго двора. Извъстно, какую роль всегда могутъ играть сильные характеры въ толит людей, хотя съ виду напыщенныхъ и гордыхъ, но въ душт робкихъ и слабыхъ.

Изъ числа екатерининскихъ ветерановъ въ Москвъ на первомъ планъ стояли тогда слъдующія личности:

Во первыхъ, князь и оберъ-камергеръ А. М. Голицынъ, обвѣшенный орденами, лентами и склоняющійся къ землѣ подъ бременемъ своихъ 83 лѣтъ. Эта развалина все еще носитъ брильянтовый ключъ, шитый золотомъ кафтанъ и продолжаетъ принимать по прежнему знаки почтенія отъ своихъ товарищей—тѣней, которыя раздѣляли съ нимъ когда-то власть и почести.

Рядомъ съ нимъ встрѣчается другое явленіе съ того свѣта—
графъ И. А. Остерманъ, нѣкогда государственный канцлеръ. Ордена
св. Георгія, Александра Невскаго, Владиміра и пр., вмѣстѣ съ 80
годами висятъ у него на красной, голубой и другихъ разноцвѣтныхъ лентахъ. Этотъ дрожащій скелетъ все еще ѣздитъ въ каретѣ,
запряженной цугомъ въ восемь лошадей, обѣдаетъ съ гайдуками за
стуломъ, и наблюдаетъ такой же торжественный этикетъ, которымъ
онъ былъ окруженъ во время своей силы.

Потомъ следуетъ Корсаковъ, когда-то первый адъютантъ императрицы, котораго, по словамъ миссъ Впльмотъ, можно было назвать привидениемъ изъ брильянтовъ. Несмотря на глубокія морщины, онъ все еще утёшается воспоминаніями о прошломъ счастіп.

Но самое видное мѣсто между подобными памятниками XVIII вѣка принадлежить, конечно, знаменитому графу Чесменскому, самому богатѣйшему изъ московскихъ вельможъ. Атлетическія формы и отпечатокъ суровой энергіи на лицѣ семидесятилѣтняго старика попрежнему отличаютъ его отъ толиы современниковъ; а на его рукѣ,

осыпанной брильянтами, можно всегда видёть портреть Екатерины II. Алексёй Григорьевичъ Орловъ жилъ недалеко отъ Донскаго монастыря, въ налатахъ, окруженныхъ садами, жилъ чрезвычайно роскошно и особенно любилъ доставлять увеселенія простому народу. Московская чернь долго потомъ вспоминала о бѣгахъ и скачкахъ, которые производились, по воскресеньямъ, передъ домомъ графа. Болѣе сорока лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ между нимъ и княгинею Дашковой вспыхнула жестокая вражда, и съ давнихъ поръ они уже не встрѣчались другъ съ другомъ. Но зимой 1804 года старые враги неожиданно примирились, и вотъ какимъ образомъ это случилось \*).

Графъ Орловъ имѣлъ единственное дитя, дочь Анну, которую любилъ и лелѣялъ болѣе всего на свѣтѣ. Дѣвушка начала выѣзжать въ общество и обратила на себя всеобщее вниманіе своею красотою, кротостью и разнообразными талантами. Отецъ со всѣхъ сторонъ слышалъ восторженныя похвалы, расточаемыя его дочери; ему недостаточно было этихъ раболѣпныхъ похвалъ: онъ захотѣлъ узнать мнѣніе княгини Дашковой, мнѣніе, которымъ особенно дорожилъ. Екатеринъ Романовнъ передали его желаніе; не вдругъ дала она свое согласіе, и только послѣ нѣкоторой борьбы изъявила готовность принять визитъ. Надменный вельможа не заставилъ себя долго ждать и привезъ къ Дашковой свою любимицу.

— Много утекло времени, графъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣлись, говорила княгиня, давая поцаловать ему свою руку:—міръ, въ которомъ мы нѣкогда жили, такъ перемѣнился, что настоящее наше свиданіе, мнѣ кажется, болѣе всего походитъ на встрѣчу за гробомъ. И этотъ кроткій ангелъ, прибавила она, обнимая молодую графиню:—соединяющій насъ въ такую минуту, прекрасно дополняетъ картину загробной встрѣчи.

Съ тѣхъ поръ Орловъ пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобъ дочь его находилась въ обществъ Дашковой. Разъ, въ присутствии графа, княгиня рекомендовала миссъ Мери его балы, какъ превосходный образецъ, по которому иностранцы могутъ составить себъ понятіе объ увеселеніяхъ въ русскомъ вкусъ. Графъ тотчасъ попросилъ назначить день и далъ великольпный праздникъ.

Все видѣнное на этомъ праздникѣ показалось молодой англичанкѣ чрезвычайно оригинальнымъ: представительная фигура самого хозина съ алмазнымъ портретомъ Екатерины на груди, п два гай-

<sup>\*)</sup> Изъ разсказа миссъ Мери.

дука съ кардикомъ, которые постоянно находились за спиною графа, шуть, забавлявшій общество своими дурачествами, но по временамъ отпускавшій и злыя остроты на счеть самаго общества, и цвлая стая рабовъ различныхъ націй, которые расхаживали по длинному ряду комнать въ пестрыхъ національныхъ костюмахъ, разнося гостямъ разнаго рода лакомства и прохладительные напитки. Настоящею героинею праздника, конечно, была молодая графиня. Она принимала деятельное участіе въ танцахъ, и всё присутствовавшіе невольно любовались легкостью, граціозностью ен движеній, въ которыхъ ясно отражалась вся наивность и прелесть невинной души. По желанію графа, она, для удовольствія гостей, пляшеть танець съ шалью, съ тамбуриномъ, казачка, цыганку, русскую и пр. При этомъ двъ служанки выполняютъ вмъсто нея фигуры, считавшіяся недовольно приличными для молодой графини; а гости составляютъ около нея благоговъйный кругъ. Послъ каждаго танца графиня подбъгаетъ къ восхищенному отцу, чтобъ поцаловать у него руку, а потомъ цалуетъ руку княгини; старикъ съ нѣжною заботливостью кладеть ей на плечи шаль \*). За танцами слёдуеть ужинь съ страшнымъ количествомъ блюдъ. Когда, при громъ трубъ и литавръ, провозглашенъ былъ тостъ въ честь княгини Дашковой, все собраніе встало и низко ей поклонилось. Между тімь корь пісенниковь тянуль русскія ифени; а когда онь умолкаль, раздавались звуки роговаго оркестра (конечно, составленнаго изъ крепостныхъ). Но воть окончился и ужинъ. Хозяннъ поднимается первый и благодарить княгиню за честь, которую она оказала его "обдной хижнив". Онъ торжественно ведеть ее въ польскій, за нимъ попарно следують всё гости.

До какой степени Екатерина Романовна внушала иногда страхъ неумолимою правдою, очень живо характеризуетъ следующій анекдотъ:

Страсть московскихъ барынь къ нарядамъ была въ то время такъ велика, что вошло въ обычай, за неимѣніемъ собственныхъ дорогихъ вещей, безъ всякаго стыда надѣвать чужія платья и украшенія; нѣкоторые блистательные уборы, принадлежавшіе богатымъ дамамъ, появлянсь поочереди то на той, то на другой особѣ, пріобрѣли себѣ даже всеобщую извѣстность. Тѣмъ не менѣе (такова сила предраз-

<sup>\*)</sup> Графин Авна Алексвевна Орлова, какъ извъстио, отказалась отъ замужества и впослъдствін впала въ пістизмъ. Значительная часть орловскихъ богатствъ перешла, черезъ ел руки, на украшеніе новгородскаго Юрьевскаго Монастыря.

сулка), гости, богаче другихъ одътые, котя бы и всъ знали, что на нихъ чужіе костюмы, пользовались вездів знаками особеннаго вниманія и предпочтенія. Княгиня Дашкова, разумбется, была открытымъ врагомъ подобнаго обычая и преследовала его желчными сарказмами; сама она, какъ извъстно, одъвалась чрезвычайно просто. Госножа Н\*, одна изъ ен илемянницъ, явилась однажды на балъ, вся, отъ головы до пояса, блистая крупными брильянтами, которыми снабдила ее княгиня Голицына. Она вошла въ залу съ лицомъ, сіявшимъ отъ удовольствія; но вдругь замѣтила княгиню-и щеки ея покрылись яркимъ румянцемъ смущенія. Въ добавокъ Н\*, занявшись усердно своимъ туалетомъ, поздно прівхала на вечеръ, чего княгиня также очень не любила. Все время бала молодая женщина съ комическимъ страхомъ хлопочеть о томъ, чтобъ укрыться отъ взоровъ милой тётушки и умоляетъ миссъ Мери защитить ее, въ случав неизбъжной атаки. Когда надобно было садиться за ужинъ, страхъ овладель ею до невероятной степени. Она старается выбрать такое мъсто, на которомъ княгиня не могла бы ее замътить, и тревожно следить за всеми движеніями Дашковой. Но-о ужась! княгиня садится на концѣ стола, такъ что ей видно все общество; въ добавокъ, она ищетъ глазами Мери, сосъдку госпожи Н\*. Бъдная женщина сидитъ ни жива ни мертва, тщательно закутываетъ шалью свой бюсть и потихоньку крестится; ее болве всего стращить злодвискій головной уборъ, котораго укрыть нать никакой возможности. По счастью, длинная вереница блюдъ, разносимыхъ слугами, загораживаютъ ее отъ грозныхъ взоровъ старушки. Наконецъ ужинъ прекратился, и цёлая гора свалилась съ плечъ госпожи Н\*. Немедля ни минуты, она бросилась въ карету и только у себя въ комнатъ могла спокойно налюбоваться своимъ уборомъ вмёстё съ мужемъ, который, по нездоровью, оставался дома.

Мы упомянули, что княгиня не любала поздно прівзжавшихь гостей. Сама она въ этомъ отношеніи держалась другой крайности, потому что прівзжала всегда на балы ранве, нежели зажигали свічи. А такъ какъ Дашкова въ Москві считалась первою особою, то ея появленіе, разумівется, производило страшное замішательство: въ домі все начинало суетиться, чтобъ поскоріве окончить приготовленія къ балу; а хозяинъ, едва возставшій отъ своего послівобіденнаго сна, опрометью бросался на встрічу гостьі. Баронесса Гоггерь разсказываеть, какъ однажды дівнца Полянская собралась іхать съ тёткою на придворный баль. Дашкова веліла ей быть готовой

къ извъстному часу, но парикмахеръ ее задержалъ; по этому случаю тётка выходила изъ себя отъ нетеривнія, а племянница суетилась и чуть не плакала. Наконецъ, надъвъ кое-какъ платье, она съла въ карету съ княгиней, которая приказала кучеру гнать лошадей во всю прыть къ лътнему дворцу. Прівхали. У подъвзда еще нътъ ни одного экипажа. Онъ прошли по комнатамъ; слуги сметали пыль со столовъ и стульевъ. Княгиня, разгоръвавшаяся отъ сильнаго нетеривнія, идетъ въ садъ, чтобъ освъжиться. Полянская, какъ обреченная на жертву, слъдуетъ за тёткой; а между тъмъ локоны дъвушки развивались, пудра опадала, и сама она совсъмъ не съ праздничнымъ настроеніемъ духа явилась на балъ, который открылся цълый часъ спустя послѣ ихъ прівзда. Точно также княгиня ранъе всъхъ увзжала съ бала.

Сестры Вильмотъ описываютъ еще цѣлый рядъ видѣнныхъ ими пировъ и праздниковъ, которые давали московскіе тузы того времени. Такъ онѣ веселились у графа Остермана, генерала Кнорринга, Дурасова—богатаго золотопромышленника, генерала Тутолмина и другихъ. Пиры эти перемѣшивали дальними прогулками въ саняхъ, катаньями съ ледяныхъ горъ и другими удовольствіями, которыя для англичанокъ, по своей новости и оригинальности, показались сначала весьма-привлекательными.

Бойкая, всёмъ интересующаяся миссъ Кети, впрочемъ, скоро присмотрелась къ увеселеніямъ высшаго московскаго общества, увеселеніямъ, болье или менье церемоннымъ и однообразнымъ. Она изъявила княгинъ желаніе познакомиться съ образомъ жизни и обычаями чисто-русскими, безъ примъси европейскихъ. Дашкова объщала удовлетворить ея любопытству, и однажды со встмъ своимъ обществомъсостоявшимъ изъ шестнадцати человъкъ, отправилась объдать въ самый знаменитый изъ московскихъ трактировъ. Имъ подали до сотни русскихъ блюдъ. На верхнемъ концв стола сидъла сама хозяйка, набъленная и разрумяненная какъ кукла, въ сарафанъ, шитомъ золотомъ, съ жемчужной повязкой на головъ и брильянтами на грязныхъ пальцахъ. Прислугу составляли человъкъ восемьдесять бородатыхъ половыхъ, въ красныхъ и пестрыхъ рубашкахъ, съ засученными рукавами. Какой-то мальчикъ услаждаль слухъ пировававшихъ звуками органа. За позволеніе играть опъ платиль хозянну по нѣскольку соть рублей въ годъ-доказательство, какъ многочисленны были посътители гостиницы и какъ они любили слушать музыку. Послъ объда явился хоръ цыганъ и цыганокъ, съ дорогими шалями черезъ плечо и серьгами изъ золотыхъ монетъ. Ихъ манерандико вскрикивать во время ивнія производила непріятно-сильное раздраженіе въ ушахъ благовоспитанныхъ англичанокъ; а, смотря на ихъ бъщенную пляску, старшая миссъ Вильмотъ невольно приномнила себъ танцующія группы на античныхъ картинахъ въ Геркуланумъ.

Въ другой разъ княгиня съ своей свитой объдала у татарскаго князя; въ третій они были у купца раскольника (Ильи Алексъевича), который радушно ихъ угощалъ, самъ прислуживалъ имъ, объяснялъ разные обычан своей секты, показывалъ раскольничьи молельни и больницы, построенныя около его дома, но объдать вивстъ отказался. Онъ былъ прежде кръпостнымъ человъкомъ Долгорукихъ, потомъ откупился и нажилъ себъ огромное состояніе Извъстный Платовъ, по просьбъ княгини, устроилъ для англичанокъ примърное сраженіе между казаками своего полка, и пока заль имъ, какимъ образомъ казаки ведутъ войну, или берутъ въ илънъ непріятелей.

Посмотримъ теперь, какія заключенія выводить старшая Впльмоть о московскомъ обществ'є и вообще о русской цивилизаціи въ начал'є XIX столітія:

"Подчиненность развита здёсь до крайней степени. Туть нѣть того, что у насъ называють словомъ "джентльменъ"; достоинства каждаго оцвияются мерою высщей милости. Въ понятияхъ массы слова хорошій н плохой суть синонимы благоволенія н неблаговоленія; уваженіе къ личному характеру заміняется уваженіемь къ чину. Вліяніе такого порядка вещей на нравы невольно бросается въ глаза. Старики, выжившіе изъ ума, имівоть наибольшее значеніе въ обществъ, конечно, потому, что они могутъ навъшать на себя гораздо болве лентъ и орденовъ, чвиъ другіе. Вполив образованныхъ молодыхъ людей въ Москве немного; большая часть молодёжи обыкновенно составляеть себъ карьеру или въ Петербургъ нли въ армін. Здісь же пренмущественно встрінаются еще нелозрълые юноши, напомаженные и разодътые по послъдней модъ, и всегда въ сопровождения французскихъ гувернёровъ, которые тщательно сладять за успахами своихъ питомцевъ на первыхъ порахъ ихъ свътской жизни.

"Я желала бы ввести тебя въ залу, въ которой дюжина крѣпостныхъ ожидаютъ княгиню съ хлѣбомъ и солью. Едва показывается госпожа, какъ они падають ницъ и цалуютъ полъссъ видомъ самой пассивной покорности. Всякій помѣщикъ здѣсь полновластный господинъ своихъ крестьянъ; смотря по расположеню, онъ можетъ быть для нихъ или ангеломъ или чортомъ, и перевъсъ, конечно, на сторонъ послъдняго. Да и трудно быть ангеломъ тому, кто пользуется правомъ безконтрольнаго владычества. Что касается знатныхъ особъ, видънныхъ мною въ Москвъ, то, находясь въ ихъ обществъ, невольно замъчаешь, что и эти владътельныя лица, въ свою очередь, также подначальные люди.

"Россія относительно образованія, по моему мнѣнію, находится еще въ XIV или XV стольтіи. А что касается роскоши Москвы, или цивилизаціи Петербурга, то эти два города, въ отношеніи къ цѣлой странѣ, можно уподобить модной парижской шляпкѣ на головѣ грубой деревенской дѣвочки".

Миссъ Кети не ограничивается характеристикою московскаго общества; она останавливаетъ свое вниманіе и на внѣшности города, поднимается на колокольню Ивана-Великаго, любуется оттуда живописными видами окрестностей, уличною дѣятельностью жителей и находить, что общая физіономія города азіатская.

Далье у нея встръчаются замътки о нъкоторыхъ обычаяхъ, върованіяхъ, погребальныхъ и свадебныхъ обрядахъ нашего простонародья. Мы не распространяемся объ этой сторонъ писемъ, потому
что предметъ долженъ быть хорошо извъстенъ каждому русскому
читателю; однако не отказываемъ себъ въ удовольствін и отсюда
сдълать небольшое извлеченіе.

"Разумвется, я не могла провести въ Россіи весну (пишеть Ке. ти изъ Тронцкаго), не познакомившись съ тъмъ фантастическимъ міромъ, который существуеть здась вы народныхь варованіяхь н примфшиваетъ сильный языческій элементь къ религіознымъ понятіямъ массы. Напримірь, говоря по поклоненін великому Перуну (который, по представленію древнихъ славянъ, обиталъ въ священныхъ лѣсахъ, потрясалъ землю бурями, говорилъ громомъ и требоваль человъческихъ жертвъ), можно ли считать такое поклоненіе давнопрошедшимъ? Смело отвечаю: нетъ. Этотъ грозный духъ еще продолжаеть являться народному воображению и въ вътръ, волнующемъ колосья на поль, и въ журчаніи ручья, и въ шумь дубравы Чтобъ укротить его гиввъ, сельскіе жители, приносять ему нищу и вънки, которые кладутъ на могилу умершаго. Я видъла также какъ они берутъ горсть земли съ могилы и въшаютъ ее на грудь вдовы или сироть, чтобь отклонить оть нихъ ярость злыхъ геніевъ, стремящихся овладьть душою покойника.

"Не такъ страшенъ женскій духъ, населяющій рѣки, съ своимъ очаровательнымъ голосомъ и длинными, ярко-зелеными кудрями. Эта богиня, существующая въ воображеніи поселянъ, называется Русалка. Она расчесываетъ свои длинные зеленые локоны, плететъ вѣнки изъ прекраснѣйшихъ весеннихъ цвѣтовъ, бросаетъ ихъ внизъ по стремленію потока и громко вздыхаетъ, почуя шаги приближающагося человѣка. Нимфы ея блуждаютъ по рощамъ и по источникамъ, разсыпая повсюду свои чары, которыя могутъ околдовать неопытнаго путника, и открываютъ будущее тому, кто умѣетъ ихъ заговаривать.

"Однажды и замѣтила на берегу рѣки группу крестьянскихъ дѣвушекъ, занятыхъ чѣмъ то очень прилежно. Подошедши ближе, и увидала, что онѣ бросали въ воду вѣнки изъ васильковъ и по ихъ движеніямъ гадали о своей судьбѣ.

"Каждое новорожденное дитя здёсь окружено чарами злыхь, завистливыхь духовь, старающихся мёшать всему, что можеть способствовать его счастью. Прогуливаясь какь то въ саду, я останоа вилась, чтобъ полюбоваться хорошенькимъ розовымъ малюткой, который, по здёшнему обыкновенію, лежаль въ корзинѣ за спиной матери. Я истощила весь свой запасъ русскихъ словъ, называя его миленькимъ, добренькимъ и проч., какъ вдругъ, къ изумленію моему, мать съ видомъ, чрезвычайно встревоженнымъ, раскрыла младенца и начала облизывать его съ головы до ногъ. Я подумала, что она приняла меня за чорта, и скорѣе скрылась въ кусты. Бѣдная женщина—такъ объяснила мнѣ потомъ княгиня—была вполнѣ убѣждена, что я сглазила ея ребенка; это значитъ: злые духи постараются наказать его въ той самой мѣрѣ, въ какой я хвалила, а потому она хотѣла снять съ него мон похвалы и предохранить отъ мести злыхъ духовъ."

Старые годы княгини Дашковой, какъ мы видимъ, были согрѣты теплымъ участіемъ и дружбою двухъ умныхъ симпатичныхъ дѣвушекъ, каковы были сестры Вильмотъ. Время, проведенное вмѣстѣ съ ними, надобно считать одною изъ самыхъ ясныхъ эпохъ ея тревожной жизни.

Въ мартъ Екатерина Романовна воротилась изъ Москвы въ Троиц-кое, которое она всегда привътствовала съ восторгомъ, и изъ котораго, по ея словамъ, она никогда бы не выъзжала, еслибъ, не дълала этого для другихъ.

- Now i pray you dear sister Kaitia admire with me my beauti-

ful Troitskoe", говорила разъ утромъ княгиня, протирая замерзшія стекла и мѣшая, по своему обыкновенію, англійскія фразы съ французскими.—"Look, have you seen or in Italy or in France (mais c'est un vilain pays) même en Anglettere a ting, so perfect as cette superbe prairie à l'autre cotê de la rivière? Tell me out true, is not un vrais paradis? \*).

- По совъсти, княгиня, я инчего не вижу, кромъ сиъга, отвъчаетъ откровенная Кети. —Прошлой осенью лугъ былъ зеленъ и дъйствительно красивъ; но теперь я ровно инчего не понимаю изъ того, что вы говорите.
- Серенdant, та chère amie, avec votre esprit вы могли бы вобразить себѣ другое время года. Маіз passons la dessus, деревья вскорѣ покроются листьями, и вы поймете, что jamais, jamais какая нибудь другая мѣстность не можеть соперничать съ Троицкимъ относительно прелести. Еt pourquoi, mon enfant? Потому что я все это дѣлала сама: я собственными руками трудилась съ каменьщиками надъ стѣнами, сажала молодыя деревья, чертила планы, и цѣлан тысяча крестьянъ работала лопатами подъ монмъ надзоромъ. Я тогда была не такъ богата, какъ теперь, и потому соблюдала во всемъ экономію.

Весна 1806 года прошла въ Троицкомъ очень весело и была оживлена разными сельскими удовольствіями. Въ домѣ Дашковой никогда не переводились гости; съ разныхъ сторонъ съѣзжались сюда ен многочисленные родные и знакомые. Между гостями случился тогда какой то любимый илемянникъ княгини съ женой и маленькой дочерью. Сестры Вильмотъ очень подружились съ этою четою и вмѣстѣ съ ними устроили пріятный сюрпризъ для хозяйки.

Одна изъ деревень, окружавшихъ Троицкое, по имени Ершова, отличалась своимъ живописнымъ, романтическимъ мѣстоположеніемъ. Княгиня не была въ немъ уже цѣлыя восемь лѣтъ. Молодые люди задумали устроить здѣсь сельскій праздникъ съ помощью избранныхъ слугъ и самихъ крестьянъ Ершова. Нѣсколько дней производились тайныя приготовленія; на маленькой рѣкѣ устроили нѣчто въ родѣ водопада, низвергающагося со скалы; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сложили каменные гроты, расчистили зеленыя лужайки и разставили

<sup>\*) &</sup>quot;Пожалуйста, милая сестра Кети, порадуйтесь со мной на мое прекрасное Тронцкое. Посмотрите, видали-ль вы въ Италіи или во Франціи (впрочемь, это не корошая страна), и даже въ Англіп что нибудь такъ же великольпное, какъ прекрасный лугь по ту сторону рѣки? Скажите по совѣсти, не похоже ли это на истинный рай"?

скамьи. Когда все было приготовлено, княгиню съ гостями, подъ благовиднымъ предлогомъ, пригласили въ Ершово, и здѣсь, къ общему удивленію, начали угощать ихъ разными плодами, сливками и т. и.; а между тѣтъ, крестьяне, въ праздничныхъ нарядахъ, съ цвѣтами въ рукахъ, затянули пѣсни и завели хороводы. Послѣ праздника молодые люди начали упрашивать княгиню, чтобъ она соединила живописное Ершово съ своимъ домомъ аллеями, скамейками, и вообще занялась бы устройствомъ этого хорошенькаго уголка. Екатерина Романовна отвѣчала, что она уже слишкомъ стара для новыхъ предпріятій, и что ея Троицкое—эта однообразная равнина—и безъ Ершова походитъ на земной рай.

Дашкова, съ своей стороны, не ограничивалась одною дружбою и ласками въ отношени къ сестрамъ Впльмотъ: она часто дѣлала имъ значительные подарки, особенно своей любимицѣ, Мери, и всегда умѣла облекать самый актъ въ какую нибудь благовидную или забавную форму. Напримѣръ, Мери какъ-то простудилась, заболѣла горломъ и слегла въ постель. Княгиня почти отъ нея не отходила. Разъ утромъ, когда больная уже стала оправляться, хозяйка входитъ въ комнату Кети съ апельсинной коркой въ рукѣ и проситъ ее передать сестрѣ пплюли, которыя, будто-бы, аптекарь прислалъ ей отъ горла: внутри корки лежало четыре нити отличнаго жемчуга. Послѣ того княгиня отъ души смѣлась надъ тѣми докторами, которые прописываютъ своимъ паціентамъ жемчугъ вмѣсто пилюль.

Этого мало. Дашкова позаботилась о будущности своей любимицы и постаралась обезпечить ее значительною суммою денегь. Въ іюнъ 1806 года она писала вдовствующей императрицъ Маріи Өеодоровнъ и, на случай своей смерти, просила ее оказать покровительство миссъ Вильмоть, пока последняя будеть оставаться въ Россіп. Кром'в того, княгиня просила опекунскій совъть принять на себя обязанность ея душеприкащика, и хотъла положить въ него 5000 фунтовъ стерлинговъ съ твиъ, чтобъ послв ея смерти совъть передальэтп деньги младшей миссъ Вильмоть. Въ августъ императрица прислала княгина благосклонный ответь, и, какъ начальница благотворительнаго учрежденія, изъявила полную готовность наблюсти за точнымъ псполнениемъ завъщания. Означенная сумма въ 5000 фунтовъ стерлинговъ, впрочемъ, не была внесена въ совътъ, а впоследствін выслана прямо въ Англію. Нельзя сказать, чтобъ такой подарокъ былъ очень щедръ, если взять въ разсчетъ состояніе Дашковой и прекращение прямаго потомства.

Лътомъ того же 1806 года Екатерина Романовна совершила съ своими дорогими гостями путешествіе въ Ростовъ ко гробу св. Димитрія, котораго фамилія Воронцовыхъ считала своимъ патрономъ. Дорогою они завзжали въ Тропцкую Лавру, и осмотрвли ен достопримичательности; болье всего обратиль на себя внимание англичанскъ знаменитый старецъ, митрополитъ Платонъ. Далъе онъ любовались видомъ Переяславскаго Озера и, конечно, вспомнили по этому случаю о потвиной флотилін Петра І. При въвздв въ Ростовъ, княгиню встрътили городскія власти въ полномъ мундиръ (та же самая церемонія происходила и въ другихъ провинціальныхъ городахъ, лежавшихъ на пути); въ сопровождени властей, она проъхала прямо въ соборъ, приложилась къ серебряной ракъ святаго и заказала объдню на слъдующій день. По замъчанію Впльмотъ, Дашкова во все время путешествія обнаруживала самое строгое внъшнее благочестие, съ большою точностью выполняла всъ обряды и усердно служила вездѣ молебиы.

"Когда окончилась объдня (разсказываетъ Кетп), архимандритъ приблизился къ княгинъ и попросилъ удостоить его своимъ посъщеніемъ. Этотъ почтенный мужъ съ волосами, разсыпанными по плечамъ и съ съдою бородою, въ длиной, волнами инспадающей одеждъ, провелъ насъ въ свое жилище. Оно состояло изъ цълаго ряда богато-убранныхъ комнатъ съ расписными потолками, съ птальнискими фресками и портретами царской фамиліи на стънахъ. Княгиня заняла мъсто подъ малиновымъ балдахиномъ подлъ стола, который былъ уставленъ разными вкусными блюдами. По приглашеню хозяина, мы начали закусывать, а между тъмъ служки, въ своихъ длиннополыхъ кафтанахъ, разносили намъ чай, кофе, шоколадъ и пирожное".

Тѣсная дружба Екатерины Романовны съ младшею Вильмотъ, какъ и надобно было ожидать, не избавилась отъ нападковъ со стороны злыхъ языковъ. Между родственницами княгини нашлась одна особа, которая начала распускать очень неблагопріятные слухи насчетъ миссъ Мери. Она обвинила дѣвушку въ эгопстическихъ видахъ на князя Дашкова. Сынъ со времени своей женитьбы находился въ довольно-странныхъ отношеніяхъ къ матери. Онъ былъ въ ностоянной перепискѣ съ нею, даже видѣлся изрѣдка и соблюдаль всѣ внѣшнія, условныя приличія; но полнаго примиренія между ними не существовало; о женѣ князя никогда не было и помину. Госножа \*\*\* по секрету передала своимъ знакомымъ, будто-бы Даш-

кова хлопочетъ о разводъ сына съ намъреніемъ женпть его на младшей Вильмотъ, и дъйствуетъ такъ, конечно, подъ вліяніемъ этой хитрой англичанки, которая напрасно притворяется наивностью. Клевета, ловко пущенная въ ходъ, не замедлила распространиться по Москвъ и возбудила сильное негодование противъ бъдной Мери. Разростаясь и проходя различныя фазы, сплетня сдёлалась давно извістною въ домі Дашковой; одні только сестры Вильмоть все еще не подозрѣвали ея существованія, благодаря незнанію русскаго языка и запрещенію княгини передавать имъ подобные слухи. Но, рано пли поздно, истина должна была обнаружиться. На обратномъ пути изъ Ростова путешественницы остановились на нѣсколько дней въ Москвъ, и здъсь одна англійская леди разсказала объимъ сестрамъ слухи, которые ходили насчетъ Мери. Последняя, разумется, была очень возмущена такою черною клеветою. Врагь успёль, кромф того, набросить на нее и другую тёнь. Между русскимъ и англійскимъ кабинетомъ начались тогда враждебныя отношенія. Княгиня была всёмь извёстна своимь пристрастіемь къ Англіи и ненавистью къ Франціп; поэтому не трудпо было двухъ англичанокъ, гостившихъ у нея, выставить правительству людьми опасными, за которыми надобно пить надзоръ.

Первымъ дѣломъ Мерп было объясниться, при удобномъ случаѣ, съ княгинею; она сообщила ей свое намѣреніе немедленно уѣхать въ отечество. Дашкова старалась успокопть дѣвушку: говорила, что самое дѣйствительное оружіе противъ клеветы есть презрѣніе, п ни за что не хотѣла разлучиться съ своею любимицею. Мери соглашалась остаться только съ условіемъ, чтобъ княгиня примирилась съ сыномъ и невѣсткою; на такое предложеніе Екатерина Романовна отвѣчала рѣшительнымъ отказомъ. Между друзьями долго тянулись переговоры и завязалась дѣятельная переписка; наконецъ, княгиня объявила, что, если Мери непремѣнно хочетъ ѣхать, то она сама проводить ее въ Англію. Зная настойчивый характеръ своего стараго друга и не желая подвергнуть его трудностямъ такого дальняго пути, дѣвушка уступила и на время отложила свой отъѣздъ.

Когда княгиня на слѣдующую зиму, по обыкновенію, переѣхала въ Москву, упомянутые толки все еще продолжались; образовались даже двѣ партін: одна поддерживала госпожу \*\*\*, другая вступилась за обвиненную. Борьба этихъ партій прекратилась только вслѣдствіе неожиданнаго удара, постигшаго фамилію князей Дашковыхъ.

Въ январѣ 1807 года Екатерина Романовна узнала, что сынъ ея опасно занемогъ. Не успѣла она еще сдѣлать какое-либо распоряженіе, какъ ее извѣстили, что князь Дашковъ скончался. Ему было только 43 года, и смерть застигла его совершенно неожиданно. Миссъ Мери отказывается описывать тяжелыя сцены, которыя послѣдовали за кончиною князя, и страданія своего друга. Читатель и безъ того легко можетъ представить себѣ грустные похороны, комнату наполненную толпою родственниковъ въ глубокомъ траурѣ съ печальными физіономіями, и мрачное выраженіе на лицѣ старой княгини, у которой судьба отняла теперь всякую падежду на продолженіе мужскаго потомства: родъ князей Дашковыхъ пресѣкся.

Между твих, двв родственницы Екатерины Романовны, графиня Ворондова и госножа Норова отправились въ отдаленную деревню съ письмомъ къ жент покойнаго сына, и съ поручениемъ привезти ее въ Москву. Княгиня Анна, составившая себъ, около двадцати льть назадь, такую блистательную партію, жила теперь въ совершенномъ уединенін и почти была забыта роднею своего мужа. Причины ея разлуки съ княземъ остались для насъ неизвъстны: сестры Вильмотъ не хотъли ничего сказать объ этомъ; только младшая намекаеть на какую-то сплетню въ родѣ упомянутой клеветы госпожн \*\*\*. Мы, впрочемъ, едва-ли будемъ далеки отъ пстины, если главную вину принишемъ вътренности книзи, который, по всей въроятности, очень скоро охладъль къ своей бъдной супругъ. Передъ смертію онъ, однако, вспомииль о ней и постарался обезпечить ея состояніе; но княгиня Анна, какъ говорять, пораженная скорбью о его кончинь, разорвала акть, но которому мужь передавалъ ей часть своего имънія. Свиданіе двухъ вдовъ, старой и молодой княгини Дашковой, было очень трогательно; объ плакали п въ первыя минуты почти ничего не могли говорить. Следовательно, нужень быль такой страшный ударь, какь смерть сына, чтобъ смягчить сердце Екатерины Романовны и подвинуть его на примиреніе съ невъсткою! Старушку очевидно мучило раскаянье.

Тихан, кроткая княгиня Аниа вскорт возбудила общее участіє къ себт въ окружавшихъ ее людяхъ; но замѣтная слабость характера и неумтвие держать себя съ тактомъ—втроятно вслѣдствіе угиетенія и долгаго одиночества—мѣшали ей пріобрѣсти должное уваженіе. Такъ, напримѣръ, она встми силами старалась угождать свекрови, а въ результатт выходило, что свекровь скучала ея излишнею внимательностію. За то съ младшей Вильмотъ она сошлась какъ

нельзя лучше и подарпла ее полнымъ довѣріемъ. Мы думаемъ, что и самое примиреніе съ нею старой княгини едва ли могло совершиться безъ посредничества доброй англичанки.

Весна нѣсколько оживила семью, облеченную въ трауръ. Мало по малу начались прогулки, впзиты, развлеченія. Хлопоты по наслѣдству княгини Анны задержали Дашкову въ Москвѣ долѣе обыкновеннаго. Екатерина Романовна купила невѣсткѣ хорошенькій домикъ, отдѣлала его, и вообще озаботилась устройствомъ ея будущности.

Старшая Вильмотъ, уже давно соскучившаяся по родинъ, ръшилась тою же весною оставить Россію и собралась въ дорогу. Мери располагала сначала вхать вмёсть съ сестрою, но смерть Дашкова измѣнила ея намѣреніе. Покинуть своего стараго друга въ такихъ обстоятельствахъ-у нея недостало духу, и она опять отложила свой отъбздъ. Началось медленное и торжественное прощанье съ миссъ Кети. Ей старались доставлять всё возможныя удовольствія. Каждый день домашнее общество княгини уважало гулять и пить чай куда нибудь за городъ: въ Нескучное, Останкино, Царицино и пр. Такъ прошло время до іюля. 4 числа гостья покинула Москву. Княгиня со всей компаніей отправилась проводить ее до рижскаго пли петербургскаго порта. Путешественницы переночевали въ Воскресенскомъ Монастырѣ, гдѣ ихъ очень радушно угощалъ архимандритъ Мельхиседекъ. На слѣдующій день онѣ прибыли къ вечеру въ городокъ Клинъ. Тутъ Кетп, видя, что дальнъйшее путешествіе можеть обойтись слишкомъ дорого для разстроеннаго здоровья княгини, уговорила ее воротиться назадъ — и онъ разстались.

Въ Петербургѣ старшая Вильмотъ встрѣтила препятствія, задержавшія ее на цѣлый мѣсяцъ. Дѣло въ томъ, что она не запаслась наспортомъ и не соблюла предварительно всѣхъ формальностей, которыя требовались отъ иностранцевъ, уѣзжавшихъ изъ Россіи, и особенно отъ англичанъ: въ столицѣ около того времени праздновали Тильзитскій миръ; отношенія же къ Англіи принимали очень неблагопріятный оборотъ. Наконецъ, при помощи знакомства и инсемъ княгини, препятствія были уничтожены, и дѣвушка сѣла на корабль. Ей случилось пройти мимо британскаго флота наканунѣ самаго бомбардированія Копенгагена.

Между тъмъ въ нечальномъ настроени духа воротилась въ Москву княгиня Дашкова съ Мерп. Здъсь еще нъсколько недъль прошло въ хлонотахъ но дёламъ невёстки и особенно въ непріятномъ спорѣ о наслѣдствѣ съ ея родственниками по мужу. Только воротясь въ Тропцкое, Екатерина Романовна вздохнула свободнѣе, и здоровье ея стало опять поправляться.

Вообще около этого времени Дашкова замётно начинаетъ устроивать свои дёла такъ, какъ будто готовилась къ близсой кончинѣ. Она привела въ порядокъ естественный кабинетъ, собранный большею частью во время путешествія по Европѣ, и подарила его Московскому университету. Многимъ лицамъ княгиня разослала, на намять о себѣ, разныя вещи, отправила нѣсколько рѣдкостей императору и двумъ императрицамъ, и получила отъ нихъ дружескія письма. Но болѣе всего заботилась она о томъ, чтобъ сохранитъ въ потомствѣ имя князей Дашковыхъ. Главнымъ наслѣдникомъ ихъ родоваго имущества, согласно съ желаніемъ покойнаго сына, Екатерина Романовна назначила внучатнаго илемянника своего, Ивана Иларіоновича Воронцова, и попросила государя о дозволеніе носить ему двойную фамилію: Воронцовъ-Дашковъ, на что и послѣдовало вскорѣ высочайшее разрѣшеніе.

Очень грустно было Мери смотръть на эти предсмертныя распоряженія. Она чувствовала, что оставалась единственною опорою, единственнымъ утъшеніемъ старушки, что ея присутствіе теперь болье пеобходимо, чьмъ когда нибудь; тьмъ не менье миссъ Вильмоть ръшилась въ томъ же году покинуть своего друга.

Между Англією и Россією объявлена была война. Англичане сившили брать наспорты и оставляли Россію. Обстоятельство это сильно встревожило обитателей Тронцкаго замка. Письма старшей Вильмоть выражали безпокойство за участь сестры и наввали на нихъ еще большее уныніе. Нісколько времени Мери колебалась; но узнавъ, что дружески знакомые съ нею полковникъ Поленъ и его жена отправляются въ Англію она рішилась іхать съ ними въ одномъ кораблів и объявила княгинів о своемъ рішеніи. Екатерина Романовна до сихъ поръ, кажется, надівляєь умереть на рукахъ своего юнаго друга. Понятно, какая глубокая тоска должна была овладіть ею, когда, вслідствіе настойчивыхъ уб'єжденій Мери, она согласилась, что разлука для нихъ необходима. Затімъ послідовали грустные, прощальные дни. Впрочемъ, дівушка утішала княгиню обінцаніемъ непремінно воротпться, какъ только миръ будетъ заключенъ.

Не желая подвергать больнаго друга тяжелымъ сценамъ разста-

ванья, Мери однажды рано поутру тихонько вышла изъ своей комнаты п. въ сопровождени девины Исленьевой, направилась къ дорожной каретъ, которая нарочно не подъъзжала близко къ дому, чтобъ своимъ стукомъ не разбудить сиящей старушки. Она взяла съ Исленьевой слово часто и подробно уведомлять ее о здоровье Дашковой, и объщала, во чтобъ ни стало, пріжхать назадъ, если она не поправится. Признаемся, мы не совстыть ясно понимаемъ причины страха, овладевшаго англичанкою при известіп о войне и ея посившнаго отъвзда въ то время, когда княгиня, и безъ того близкая къ гробу, болъе всего нуждалась въ помощи. Развъ она не могла надъяться на защиту двухъ императрицъ, молодой и вдовствующей, которыя очень благосклонно объщали ей свое покровительство? Да и чего было ей опасаться, при общемъ уважении и сильныхъ связяхъ княгини, при милости къ Дашковой самого государя? Правда, въ Англіп ее ожидали родные; незамътно, однако, чтобъ присутствіе дівушки было для нихъ необходимо. Мы подозрѣваемъ, что Мери въ этомъ случаѣ разсказываетъ о себѣ неоткровенно и что привязанность ен къ старому другу была слаба въ сравненіи съ тімъ горячимь чувствомь, которое питала къ ней Екатерина Романовна.

Въ Петербургъ миссъ Впльмотъ нашла гостепримство въ домъ графини Воронцовой; но она опоздала: семейство Поленъ уже съло на корабль и вышло въ море. Соотечественники и друзья сестеръ Впльмоть, именно купець Кавана и докторъ Рожерсонь, предложили ей отправиться вийсти съ шведскимъ посланникомъ, барономъ Стедингъ, который намфренъ быль убхать следующею весною, а до того времени совътовали похлонотать о наспортъ. Но тутъ-то и встрѣтились самыя сильныя затрудненія. Мери явилась прямо къ министру иностранныхъ дълъ, графу Румянцову, которому о ней писала княгиня Дашкова. Графъ Николай Петровичъ принялъ ее чрезвычайно ласково, разсыпался въ любезностяхъ и быль решительно на все согласенъ. Онъ, между прочимъ, объщалъ доставить Мери случай проститься съ Царскою фамиліею и просиль ее обращаться къ нему во всвхъ затруднительныхъ случаяхъ, какъ къ своему родственнику. Въ заключение, графъ самъ, со шляпою въ рукв, проводиль посттительницу длиннымь рядомь комнать, сквозь безконечную вереницу слугъ, до кареты и оставилъ ее въ полномъ очарованін отъ своего мягкаго языка и пріятныхъ манеръ. Но,

спустя нѣсколько дней, дѣвушка съ удивленіемъ узнала, что ни одно изъ его великолѣиныхъ обѣщаній не было исполнено \*).

Дъло о наспортъ затянулось. Мери почти каждый день получала письма отъ княгини, между темъ, какъ Исленьева, на которую она болье всего разсчитывала, хранила упорное молчание. Екатерина Романовна сообщала свои надежды на скорый мпръ и просила дъвушку воротиться на зиму въ Тронцкое, объщая сама проводить ее въ Англію будущею весною. Мери воротилась и была встръчена съ необыкновеннымъ восторгомъ. Желая ознаменовать это радостное свиданіе добрымъ діломъ, Дашкова заплатила долги пяти человікь, содержавшихся въ московской тюрьий, и поларила имъ свободу; кромф того, она раздала дорогіе подарки всемъ своимъ домашнимъ, а прислугу одёлила деньгами. Слёдующее обстоятельство должно было въ особенности тронуть сантиментальную англичанку: Екатерина Романовна съ тапиственнымъ видомъ повела гостью къ себъ въ сцальню, открыла комодъ и показала ей пару старыхъ перчатокъ. Мери, въ минуту своего отъвзиа, забыла эти перчатки на туалетномъ столикъ, и княгиня тщательно берегла ихъ на память.

Затёмъ въ Тропцкомъ снова водворился обычный порядокъ. Вскоръ получено было извъстіе, что корабль, на которомъ Вильмотъ предполагала отправиться, потеривлъ крушеніе, и въ числё потонувшихъ былъ полковникъ Поленъ; слёдовательно, неожиданная задержка спасла Мери почти отъ върной смерти. Спокойствіе, однако, не надолго воротилось къ обитателямъ Тропцкаго. Письма изъ Англіи почти прекратились; опять возобновились слухи о войнъ и англичанкою снова овладёла тоска по родинъ. Тщетно княгиня старалась разсёять печальную гостью и предпринимала съ нею нъкоторыя поёздки. Въ августъ 1808 года Мери получила письмо отъ одного изъ петербургскихъ друзей: онъ совътовалъ ей воспользоваться послёднимъ кораблемъ, отходившимъ въ Англію, на которомъ уёзжало одно знакомое ей англійское семейство. Миссъ Вильмотъ показала письмо Дашковой, и послёдняя, со слезами на гла-

<sup>\*)</sup> Румянцевъ извъстенъ своею преданностью Франціи и нелюбовью въ англичанамъ. Всё оффиціальные приказы онъ писалъ на французскомъ языкѣ, а секретари переводили ихъ уже на русскій. По этому случаю Мери разсказываетъ слѣдующій анекдотъ. Министръ приказалъ наложить амбарго на англійскіе корабли на "четыре дня", а переводчикъ написалъ "въ четыре дня". Когда слухъ о такомъ распоряженіи дошелъ до англичанъ, между ними произошла страшная тревога; купцы спѣшили рубить канаты и выходить скорфе въ море; многіе уѣхали пазадъ безъ груза.

захъ, въ другой разъ согласилась на разлуку. Повторились грустные сцены прошлаго года съ тою только разницею, что теперь менѣе утѣшали себя надеждою на скорое свиданье. Дѣвушка точно такъ же, какъ и въ первый разъ вышла пзъ дома потихоньку. Она прокралась въ комнату спящей княгини, долго смотрѣла на нее, залилась слезами—и уѣхала навсегда.

Въ Петербургъ произошла почти такая же исторія, какъ и прежде. Семейство, вмісті съ которымъ Мери хотіла воротиться въ Англію, почему-то осталось въ Россіи. Рожерсонъ и Кавана представили ей одного почтеннаго англичанина, Голидэ, который отправлялся въ отечество на одномъ американскомъ кораблъ, запоздавшемъ въ гавани, и охотно бралъ дѣвушку подъ свое покровительство. Послѣ многихъ хлопотъ, ен друзьямъ удалось провести паспортъ сквозь всѣ канцелярскія формальности. 19 октября Мери должна была перевхать изъ Петербурга въ Кронштадтъ; но препятстви еще не кончились: наканунъ посътиль ее мистеръ Кавана. Онъ быль разстроень и сообщиль Мери нечальную новость, которую узналь оть одного изъ своихъ пріятелей между русскими чиновниками: полиція провідала, что миссъ Вильмотъ вывозить съ собой изъ Россіи очень важныя бумаги, и потому заранве командированы были три офицера: одинъ въ Кронштадтъ, другой въ Нарву, третій въ Ригу съ приказаніемъ остановить молодую англичанку въ той гавани, изъ которой она будетъ вывзжать, и подвергнуть ея багажъ строжайшему осмотру. Мери действительно имела при себе мемуары Дашковой, написанные собственною рукою княгини; потомъ копію съ писемъ къ ней Екатерины II, письма разныхъ лицъ изъ Россін въ Англію, свои классныя тетрадки, ноты и пр. Она поспъшно отобрала важнъйшія бумаги. Кавана завернуль ихъ въ одномъ пакетъ и передалъ на корабль, гдъ онъ были спрятаны въ сундукт какого то матроса. Остальныя бумаги остались въ чемодань; между ними особенно много было упражненій во французскомъ языкъ съ поправками княгини.

Едва англичанка перебралась въ Кронштадтъ, какъ начался рядъ самыхъ непріятныхъ придпрокъ, которыя продолжались цѣлые иять дней. Нѣсколько разъ у нея отбирали бумаги и опять возвращали; ихъ читали, перечитывали, старались отъискать въ нихъ аллегорическій способъ выраженія и къ великой досадѣ, ничего не находили. Музыкальныя ноты обратили на себя особенное вниманіе Кайсарова: онъ непремѣнно хотѣлъ видѣть въ нихъ рукопись, на-

ппсанную условными знаками. Но верхъ торжества для него составило открытіе какой-то бумаги, которую по его словамъ, надлежал о представить на высочайшее разсмотрѣніе. Когда бумагу показали Мери, она не могла удержаться отъ смѣха: это было одно изъ упражненій во французскомъ языкѣ. Разъ какъ-то дѣвушка, за неимѣніемъ болѣе серьезнаго сюжета, написала для княгини разсказъ о мышкѣ, забравшейся въ рукавъ ея илатья, которую она поймала за хвостъ и бросила; княгиня, исправивъ языкъ, прибавила въ концѣ свое замѣчаніе о томъ, что мышкѣ ненадобно было давать пощаду, ибо эта порода животныхъ слишкомъ быстро разводится и современемъ причинитъ много вреда. Съ большимъ трудомъ миссъ Мери могла убѣлить Кайсарова, чтобъ онъ не сообщалъ никому о своемъ важномъ открытіи и не дѣлалъ себя предметомъ насмѣшки.

Чптатель, конечно, догадался, что главною причиною тревоги были "мемуары". Какой-то ложный другъ княгини Дашковой употребиль во зло ея довёріе. Онъ чпталь записки, зналь, кому онъ посвящены, и увёдомиль полицію, что этоть очень опасный для Россіи документь можно будеть перехватить въ чемоданахъ Впльмоть. Для избёжанія всякой неблагопріятной случайности, Мери рёшилась сжечь подлинную рукопись, спрятанную у матроса. Для нея собственно дорога была рука княгини; копію съ подлинника, написанную самою Мери, старшая сестра ея увезла съ собою въ Англію.

Наконецъ къ вечеру 26 октября корабль "Марія" распустиль паруса. Оставалось пройти еще одну задержку—сторожевое судно; но путешественники миновали его очень скоро, благодаря какому-то старому подагрику, Донавану, англійскому купцу, который плылъ за ними на своемъ бригѣ. Офицеры сторожеваго корабля куппли у него бочку вина и остались должны 50 фунтовъ стерлинговъ. Не желая подвергнуть себя долговому взысканію, шалуны, при осмотрѣ проходившихъ судовъ, употребили слѣдующую тактику: между тѣмъ, какъ одинъ пзъ нихъ очень любезно бесѣдовалъ съ купцомъ и душилъ его въ своихъ объятіяхъ, другіе поспѣшили быстро покончить всѣ формальности осмотра; затѣмъ собесѣдникъ Донавана крѣпко прижалъ старика къ своему сердцу, наступилъ ему на ногу и бросился съ своими товарнщами обратно въ шлюнку. Донаванъ нѣсколько минутъ не могъ опомниться отъ боли и только охалъ. Такимъ образомъ корабли прошли мимо, а долгъ остался незаплаченнымъ.

Интересно то, что офицеры смотрѣли на свой поступокъ какъ на очень ловкую штуку—не болѣе!

Мери сѣла на палубѣ и задумчиво стала смотрѣть на удалявшійся берегъ, озаренный послѣднимъ отблескомъ заката. Она вспомнила о своей "русской матери", какъ пногда называла себя княгиня—и ею овладѣла тихая грусть. Но вдругъ одинъ изъ матросовъ запѣлъ—и сердце дѣвушки весело встрепенулось при звукахъ англійской пѣсни, которыхъ она не слыхала уже цѣлыя пять лѣтъ. На нее повѣяло воздухомъ родины, воображенію представились знакомыя лица—и русская мать, русскіе друзья были на время забыты.

Нашей Мери, однако, не суждено было на этотъ разъ благополучное плаваніе.

Тою же ночью бригъ набъжалъ на корабль "Марія" и сильнымъ толчкомъ быль отброшенъ въ сторону; вследъ затемъ, ударившись о скалу, корабль остановился съ отбитымъ носомъ и кормой. Поутру насажиры и экинажъ въ шлюпкахъ переправились на одинъ изъ маленькихъ гранитныхъ острововъ, которыми усвяна свверная полоса Финскаго Залива. Островокъ назывался Стаміо (верстахъ въ 20 отъ Фридрихсгама) и былъ населенъ нёсколькими десятками бёдныхъ финскихъ рыбаковъ. Эти добрые люди оказали несчастнымъ путешественникамъ радушное гостепримство. Корабль между тъмъ пошель ко дну; оставался только бригь. Спустя восемь дней, экипажъ сълъ на бригъ и вышелъ въ море; но волны прибили его къ другому острову, по имени Аспо. Тутъ жители были не такъ добродушны, какъ на Стаміо: они съ удовольствіемъ смотрѣли на крушеніе мимоплававшихъ кораблей и собирали потомъ въ свою пользу разсвянные но морю остатки потонувшаго груза. Пробывъ цёлыя три недёли на Аспо, англичане при первомъ благопріятномъ вътръ продолжали свой путь и 26 декабря вышли на берегъ Англіи въ Гарвичь.

Намъ остается въ нѣсколькихъ словахъ досказать исторію нашей героини.

Послѣ отъѣзда Мерп, Екатерина Романовна жила только шестнадцать мѣсяцевъ: ясно, что разлука съ существомъ, котораго она любила всѣми послѣдними силами своей души, оказала неблагопріятное дѣйствіе на крѣнкую, гордую натуру Дашковой и ускорила приближеніе роковой минуты. Эти мѣсяцы были для нея одною непре-

рывною, одною неумолкаемою жалобою. Единственною отрадою старушки сдёлалась переписка съ отсутствовавшимъ другомъ, которому она время отъ времени посылала свой дневникъ.

"Что мнѣ сказать, милое мое дитя, чтобъ не огорчить васъ? (иншеть княгиня отъ 25 октября 1809 года). Я тоскую, очень тоскую; слезы текуть ручьемъ, и время никакъ не можетъ помирить меня съ мыслью о вашемъ отсутствии. Я старалась разсѣять себя, построила мостъ, насажала нѣсколько сотъ деревьевъ и кустовъ въ своемъ саду; говорять вышло удачно; но все это только на минуту развлекаетъ мои мысли, и я снова принимаюсь грустить.

"И какъ все перемѣнилось въ Тропцкомъ! (говоритъ опа спусти четыре дня). Театръ закрытъ, и послѣ васъ не было ни одного представленія; фортепьяно молчитъ, и даже сѣнныя дѣвушки перестали пѣть пѣсни. Все жалѣетъ о васъ и сочувствуетъ моему упынію. Но къ чему я говорю объ этомъ? Вы окружены родными, которыхъ любите и которые васъ обожаютъ; ваши дни псполнены радостей. Пусть миѣ одной суждено страдать. Зная, что вы счастливы, я не хочу жаловаться".

Послёднее, дошедшее до насъ, письмо было написано за два м'єсяца до смерти. Оно оканчивалось словами. "Adieu, my beloved child! God bless you" (Прощай, мое милое дитя! да будетъ надъ вами благословеніе Господне!)

Чптая эти строки, начертанныя дрожащею рукою п проникнутыя безвыходною грустью, невозможно отказать ихъ автору въ тепломъ, искренненъ участін съ нашей стороны. Какъ жаль, что такая богато-одаренная личность не развилась подъ болѣе-благотворнымъ вліяніемъ и въ болѣе свѣтлой атмосферѣ!

Въ половинъ декабря Дашкова переъхала въ Москву; она была тогда уже очень слаба. Въ самый день Рождества у нея открылась сильная лихорадка. 4 января 1810 года Екатерина Романовна скончалась.

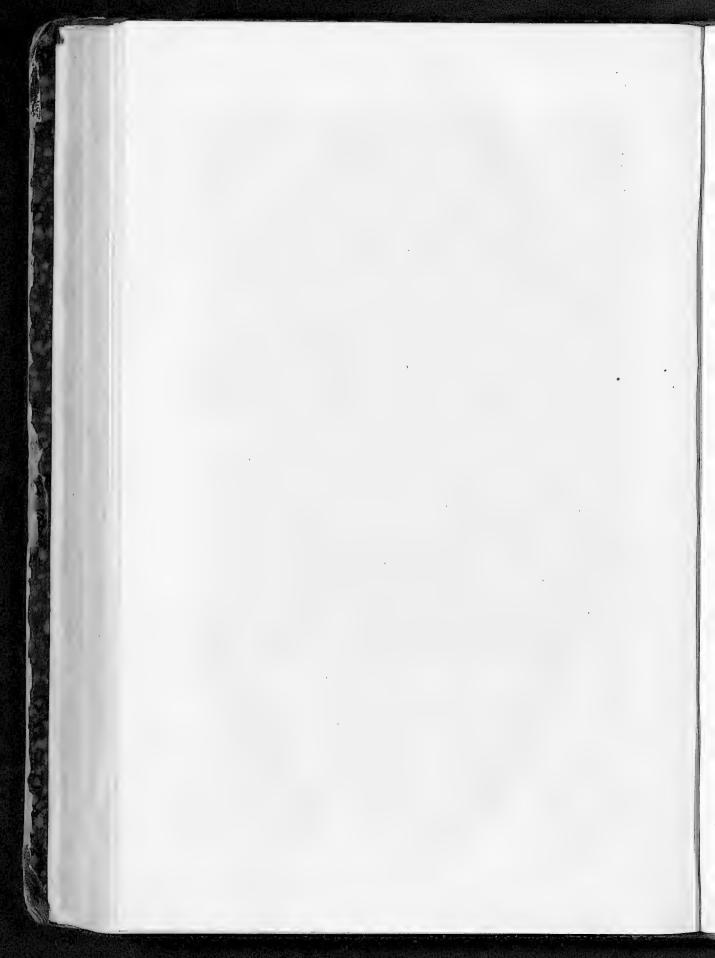

## ГРАФЪ ЯКОВЪ СИВЕРСЪ \*).

Лицо, о которомъ мы будемъ говорить, принадлежало къ числу наиболѣе передовыхъ дѣятелей знаменитой Екатерининской эпохи. Дѣятельность его была весьма разнообразиа и касалась многихъ важныхъ сторонъ нашего государственнаго быта. Однако до сихъ поръ лицо это мало встрѣчалось въ русской исторической литературѣ; что, впрочемъ, совершенно естественно, такъ какъ данная эпоха почти еще не подвергалась самостоятельной разработкѣ со стороны русской науки, и наши свѣдѣнія о ней пока почернались главнымъ образомъ изъ иностранныхъ сочиненій и мемуаровъ. Предлагаемый очеркъ также вызванъ иностраннымъ трудомъ.

Нѣмецкій ученый Блумъ (живущій въ Гейдельбергѣ) въ 1857—58 годахъ издалъ о Яковѣ Сиверсѣ обширную монографію въ четырехъ томахъ, подъ слѣдующимъ довольно неточнымъ заглавіемъ: Русскій государственный человъкъ. Графа Якова Іоанпа Сиверса записки къ Исторіи Россіи \*\*). Этотъ трудъ представляетъ богатое собраніе матеріаловъ, связанныхъ между собою объясненіями, разсужденіями и характеристиками автора. Онъ имѣлъ подъ руками множество бумагъ офиціальнаго и частнаго характера, между прочимъ обильную корресионденцію Сиверса съ императрицею Екатериной, съ членами его семейства и другими лицами. Бумаги эти были тщательно собираемы и хранимы младшею дочерью Якова Сиверса, баронессою

<sup>\*)</sup> Изъ Русск. Въстника 1865 г. Январь, Февраль и Мартъ.

<sup>\*\*)</sup> Ein russischer Staatsmann. Des Grafen Jacob Johann Sievers Dencwürdigkeiten zur Geschichte Russlands. Von Karl Ludwig Blum. Leipzig und Heidelberg.

Иксиюль, которая съ большимъ благоговѣніемъ чтила память своего отца \*). Сколько мы слышали, самое происхожденіе Блумова труда не чуждо участія баронессы; она доставила ему всѣ потребныя средства. Въ теченій двадцати лѣтъ онъ работалъ надъ своими матеріалами, и для того обыкновенно пріѣзжалъ лѣтомъ изъ Дерита въ имѣніе баронессы. Кромѣ рукописныхъ источниковъ и устныхъ разсказовъ, Блумъ воспользовался и печатными собраніями матеріаловъ, относящихся къ той эпохѣ, преимущественно нѣмецкими, каковы: Büsching's Magazin, Raumer's Beiträge, Hupel's Miscellanea и пр. Есть у него ссылки и на русскіе указы.

Въ предисловіи къ своему труду авторъ указываеть на первостепенную роль, которую пграль нѣмецкій элементь въ Русской исторіи съ Петра Великаго. Тутъ, по его словамъ, "мы не можемъ сдѣлать ни одного шагу, безъ того чтобы не встрѣтить Нѣмцевъ"; они
наши учители и руководители во всѣхъ сферахъ общественной жизни.
Біографіей Спверса онъ надѣется лучше всего доказать великое значеніе пѣмецкаго элемента въ нашей исторіи. Девизомъ своего труда
Блумъ ставитъ изрѣченіе Фридриха Великаго: "Истина есть перван
потребность исторіи". Мы должны отдать полную справедливость
его нѣмецкой добросовѣстности въ отношеніи къ своему матеріалу.
Однако онъ не остался чуждъ явному, хотя и довольно естественному, стремленію возвысить своего героя и придать его дѣятельности
большее значеніе, нежели какое она имѣла въ дѣйствительности.

Монографія Блума, по собственнымъ его словамъ, возбудила чрезвычайный интересъ и живъйшее одобреніе со стороны знатоковъ въ Германіп п Остзейскомъ крат (den entschiedensten Beifall der Kenner diesseits und jenseits der Grenzen Russlands). Друзья приступили къ нему съ просьбою издать ее еще разъ, но въ меньшемъ объемѣ, чтобы сдълать болѣе доступною большинству нѣмецкой публики. Блумъ исполнилъ и эту задачу. Лѣтомъ 1864 года вышло новое изданіе въ одномъ большомъ томѣ, подъ заглавіемъ: Графъ Яковъ Іоаннъ Сиверсъ и Россія въ его время. Авторъ не внесъ сюда ничего новаго; онъ только сократилъ изложеніе, а содержаніе осталось то же самое.

Памяти Сиверса посвящена еще небольшая внига деритскаго профессора Рамбаха, Jacob Johann Graf Sivers (Von Gr. Rambach.

<sup>\*)</sup> Часть этихъ бумагъ въ настоящее время хранится въ Лифляндіи на мызъ Остроминской. Въ септябръ 1864 года я имътъ случай просмотръть ихъ отчасти, благодаря гостепріимству владътеля мызы, графа Сиверса Остроминскаго.

1809 г.). Это ничто иное какъ рѣчь, произпесенная имъ при раздачѣ университетскихъ наградъ въ день рожденія императора. Предметомъ своей рѣчи Рамбахъ выбралъ біографическій взглядъ на дѣятельность графа Спверса (незадолго передъ тѣмъ скончавшагося), какъ своего знаменитаго соотечественника и одного изъ благотворителей Деритскаго университета. Біографія эта заключаетъ бѣглый обзоръ его заслугъ, и имѣетъ, конечно, характеръ горячаго панегирика.

Что касается до моего очерка, то я главною задачей поставиль себь познакомить русскую публику съ сущностью матерьяла, заключеннаго въ книгъ Блума, стараясь по возможности провърять, а иногда и дополнять факты изъ другихъ источниковъ. Права Сиверса на видное мъсто въ нашей исторіи основаны собственно на двухъ сторонахъ его дъятельности: вопервыхъ, его семпадцатилътнее управленіе Новгородскою губерніей и участіе въ областныхъ учрежденіяхъ Екатерины ІІ; вовторыхъ, его посольство въ Польшу и важная роль, которую онъ пгралъ при второмъ польскомъ раздълъ. На этихъ-то двухъ сторонахъ авторъ очерка старался преимущественно сосредоточить свой трудъ. Для послъдней изъ нихъ онъ имълъ возможность работать въ Московскомъ архивъ министерства иностранныхъ дълъ, и могъ такимъ образомъ сообщить ей болъе самостонтельный характеръ. Вообще тъ источники, которые нашлись помимо книги Влума, будутъ указаны при самомъ изложеніи.

### I.

## ЮНЫЕ ГОДЫ И ПЕРВАЯ СЛУЖБА.

Статсъ-секретарь Екатерины II Храновицкій подъ 3-мъ числомъ марта 1788 года записаль: "При разсматриваніи Кабинетских выдомостей, изволила изъясняться о разности придворных во время императрицы Елизаветы Петровны и нынѣшнее": "Тогда Разумовскій быль изъ иѣвчихъ, Сиверсъ изъ лакеевъ".

Итакъ, происхождение нашего героя было не знатное. Слова Екатерины, впрочемъ, относятся не къ самому Якову Спверсу, а къ его дядѣ Карду; но этотъ дядя явился главнымъ виновникомъ возвышенія фамиліп.

Спверсы ведуть свой родь изъ Голштиніи. Одинь изъ младшихь членовь этого рода, Христіань, перешель изъ датской арміи въ шведскую, во время Густава Адольфа. Внукь его, Іоахимь Іоаннъ фонъ-Сиверсь, женился на дочери корнета Эккермана, получиль за нею въ приданое маленькое помъстье Сацо въ Эстляндіи, на берегу Финскаго залива, и поселился здъсь незадолго до начала Великой Съверной войны. Этотъ Іоахимъ быль дъдомъ Якова Спверса. Послъдній, уже будучи въ преклонныхъ льтахъ, любилъ вспоминать трагическіе разсказы дъда о томъ, какъ Русскіе въ 1702 году не оставили въ его помъстьт ни одной хижины въ цълости, и какъ онъ вмъсть съ старымъ отцомъ своимъ долженъ былъ на рыбачьей лодкъ спасаться на противоположный финляндскій берегъ. Тамъ онъ продолжалъ служить подъ шведскимъ знаменемъ въ одномъ финскомъ полку. Послъ Ништадскаго мира полкъ былъ распущенъ и канитанъ Іоахимъ Снверсъ воротился въ Эстляндію.

Въ Везенбергскомъ увздв жилъ въ то время ландратъ баронъ фонъ-Тизенгаузенъ, который имълъ тамъ до восьми помъстій и походиль на маленькаго владътельнаго князи. У него-то начали свое служебное поприще два сына капитана Спверса. Старшій, носившій съ отцомъ одно ими (Іоахимъ Іоаннъ) занималъ мъсто управляющаго, а младшій Карлъ, сдълался камердинеромъ ландрата. Одинъ современникъ и почитатель Спверсовъ, упоминая въ своихъ запискахъ объ этомъ періодѣ ихъ жизни, замѣчаетъ что оба брата были въ большой милости у ландрата, и что Карлъ пользовался многими преимуществами передъ другими слугами, напримъръ: "онъ не но-

силъ ливреи и одёвался въ нёмецкое платье по собственному вкусу". Но это расположение къ младшему брату тотчасъ миновалось, какъ скоро онъ попросилъ отставку; надобно замётить, что почтенный баронъ очень не любилъ, если кто самъ оставлялъ его службу и устраивалъ свою судьбу помимо его баронской протекции.

Карлъ Сиверсъ, ловкій и статный юноша, отправился искать счастія въ Петербургъ, который служиль обѣтованнымъ городомъ для молодыхъ Нъмцевъ, ищущихъ случая составить себъ карьеру. Здёсь онъ нашелъ пріютъ въ какомъ-то домъ, куда приходила иногда повеселиться прислуга принцессы Едизаветы. Сиверсъ владълъ кое-какъ скринкой, и охотно игралъ танцы для своихъ новыхъ знакомцевъ. Его услужливость и наружность возбудили живое участіе въ горничныхъ Елизаветы; своими похвалами онъ успъли заинтересовать въ его пользу и самую принцессу. Елизавета взяла его въ свою службу, сначала въ качествъ форрейтора, а потомъ буфетчика. Убъдившись въ его скромности и расторопности, она возложила на него важное порученіе: събздить въ Эстляндію и тайкомъ занять для нея денегъ у богатыхъ помѣщиковъ. Неизвѣстно, съ какимъ усиѣхомъ молодой человъкъ выполнилъ это поручение. Между прочимъ, онъ отнесся п къ барону Тизенгаузену; но последній изъ робости уклонился отъ сношеній съ принцессою. Вскорф потомъ въ Петербургф произошель перевороть: 25 ноября 1741 г. Браунгшвейская фамилія была арестована, и Елизавета вступила на престолъ. Разумбется, между лицами получившими награды, Карлъ Сиверсъ занималъ не послъднее мѣсто. Такимъ образомъ будущность его фамиліи была обезпечена \*).

Между тімъ старшій братъ Карла Спверса продолжаль нікоторое время служить у Тизенгаузена. Въ Везенбергі 19 августа 1731 года родился у него сынъ, Яковъ Іоаннъ, будущій сотрудникъ Екатерины И. Спустя два года, Іоахимъ перейхалъ съ семействомъ въ Лифляндію, потомъ онъ взяль въ аренду земли графа Румянцева, и

<sup>\*)</sup> Эти свъденія о Карль Сиверсь заимствованы изъ Statistische, politische und galante Anekdoten von Schweden, Lief-und Russland. Fr. Chr. Ietze. Liegnitz. 1788. Блумъ почти проходитъ молчаніемъ щекотливыя отношенія Сиверса въ Тизенгаузену; а разказы о первоначальной службъ Карла у Елизавети называеть вообще французскими силетиями. Но Этце самъ нъкоторое время служиль при баронскомъ "дворъ" Тизенгаузена, и съ сожальніемъ замычаетъ что баропъ, отказавь въ помощи Елизаветь, упустиль великольный случай возвеличить свою фамилію. "Рискии онъ нъсколькими тысячами, — что для него не было чувствительно, — какъ бы возвысился его родъ; а онъ быль отцомъ семерыхъ сыповей и четырехъ дочерей".

поселнися на берегахъ Буртеневскаго озера. Это былъ человъвъ практичный и дъятельный, который сумъль нажить себъ небольшое состояніе и пріобръсти независимое положеніе. Его жесткій характеръ и строгая религіозность сложились въ суровую эпоху великой Съверной войны. "Ла будеть во всемь воля Божія", или "Поступай справедливо и не бойся ни чорта!" Подобными изреченіями наполняль онъ прописи сына при его первоначальномъ обучении. Любимымъ удовольствіемъ его была охота, сопряженная съ опасностью, напримъръ на медвъдя. Жена его, Анна, дочь одного шведскаго ветерана, была прекрасною хозяйкой и вмёстё съ тёмъ отличалась замечательнымъ побродущіемъ и нажнымъ сердцемъ. Эти качества имали очевидное вліяніе на характеръ ся старшаго сына. Въ последствіи Яковъ Сиверсъ всегда съ необыкновенною любовью вспоминалъ о своей матери. Анна подарила своему мужу 13 детей; однажды оспа вдругъ отняла у нихъ четырехъ сыновей; дъвятильтній Яковъ едва быль спасень оть той же участи.

Въ домашнемъ быту Сиверсовъ, какъ и следовало ожидать, господствовали благочестие и строгій вившній порядокъ. Отець любилъ
наблюдать во всемъ изв'ястные часы. Наприм'яръ, онъ рано отправлядся въ постель, предварительно отославъ спать и всёхъ д'ятей.
Но, какъ обыкновенно бываетъ въ семействахъ, гд'я отцы вс'я свои
привычки пріурочиваютъ къ установленнымъ навсегда часамъ, и у
Сиверсовъ не обходилось безъ маленькихъ проказъ. Иногда зимою,
въ ясную лунную ночь, безпокойная молодежь, выждавъ въ постели
время пока отецъ заснетъ, потихоньку вставала, садилась въ сани,
и весело отправлялась кататься. Разум'я ется, подобныя проказы происходили подъ покровительствомъ доброй матери, которая, на сколько
могла, смягчала излишнюю строгость отповскихъ порядковъ.

Вийстй съ придворнымъ возвышеніемъ Карла Сиверса, Іоахимъ задумалъ утвердиться въ Лифляндіи уже въ качествй поземельнаго собственника и расширить свое хозяйство. Онъ купилъ часть имйній графа Румянцева, между прочимъ буртенекскую мызу Бауэнхофъ; при чемъ дѣло не обошлось безъ денежной помощи со стороны петербургскаго брата. Въ то же время Карлъ взялъ на свое попеченіе дальнъйшее воспитаніе племянника и устройство его карьеры.

Начальное образованіе, которое Яковъ Сиверсъ получиль въ отповскомъ домѣ, ограничивалось умѣньемъ читать, писать и заучиваніемъ молитвъ. Объ иностранныхъ языкахъ еще не было и помину. Отъ того времени у Якова остался прекрасный почеркъ; въ послъдстви онъ убъждаль собственныхъ внуковъ обратить на этотъ предметь особенное вниманіе, говоря, что самъ "частью своего благосостоянія обязанъ красивому почерку, который съ удовольствіемъ читали три, русскія пиператрицы" (Елизавета, Екатерина II и Марія Өеодоровна).

До воцаренія Елизаветы, то-есть до возвышенія своего брата, Іоахимь очевидно затруднялся вопросомь, какое поприще избрать для своего старшаго сына. Однажды онь рішился отправить его вы Швецію къ одному родственнику, который хотіль взять къ себі Якова вмісто сына и воспитать его для шведской морской службы. Въ домі Сиверсовь жила двоюродная бабушка Эккермань, вдова шведскаго полковника, отдичившанся во время Сіверной войны очень рішительнымь характеромь; Яковь быль ен крестникь и любимець. Отець воспользовался ен отсутствіемь изъ дома, чтобы отвезти сына въ Ревель. Онъ уже быль на кораблі, когда девяностолітняя старушка явилась туда, и насильно увезла внучка домой. Такимь образомь, благодаря только случаю, Яковь не пональ въ шведскую службу. Судьба готовила ему блистательное поприще въ Россів.

Карлъ Сиверсъ назначенъ былъ камеръ-юнкеромъ къ наследнику престола, Петру Осодоровичу. Въ 1742 г. онъ Вздилъ въ Берлинскому двору, для передачи Фридриху. П андреевской звъзды; вмъстъ съ твиъ ему поручено было узнать покороче Ангальтъ-Цербтскую принцессу (будущую Екатерину II) и привезти ея портреть. Въ следующемъ году онъ отправленъ быль, въ Эстляндію и Лифляндію для торжественнаго объявленія Абовскаго мира. Во время этой поъздин Карлъ посътиль Бауэнхофъ, и отсюда взялъ съ собою двънадцатильтняго Якова. Будучи еще самъ молодъ, не женатъ п озабоченъ придворными отношеніями, камеръ-юнкеръ отдалъ своего племянника на попеченіе пажескому гофмейстеру Носке. Такимъ образомът Яковът прямо отъ простаго сельскаго быта перешелъ къ блестящей придворной обстановки, а вскори и къ усидчивымъ служебнымъ занятіямъ. Въ 1744 году дядя помъстиль его юнкеромъ (писцомъ), въ коллегію вностранныхъ дёлъ. Служба его оказалась нелегкая; ежедневно съ семи часовъ утра онъ долженъ быль являться въ коллегію и притомъ въ придворномъ костюмь, который стоплъ ему значительной части утренняго сна. Въ тъ времена въ дипломатін господствовала система шифрованныхъ денешъ; занятія съ

этими пифрами нервако продолжались у Якова до глубокой ночи. Но следствемъ такого образа жизни было то, что молодой человъкъ привыкъ къ точности и настойчивости въ трудъ. Вообще коллегія иностранныхъ дѣлъ служила тогда школою для той молодежи, которан назначала себя на государственное и преимущественно на дпиломатическое поприще. Здѣсь Спверсу пришлось работать за одинмъ столомъ съ одинадцатью молодыми людьми изъ знатныхъ фамилій \*). Изъ этихъ молодыхъ людей Яковъ сблизился особенно съ графомъ Строгановымъ. Рядомъ съ служебными занятіями онъ продолжалъ брать уроки въ наукахъ у Носке и у одного русскаго учителя. Но чему именно онъ у нихъ научился, непзвъстно.

Въ 1845 году Карлъ Сиверсъ женидси. Голштинка Елизавета Франценъ, воспитательница Елизаветы Петровны и ей довъренное лицо, вызвала изъ Голштиніи въ Петербургъ свою сестру, вдову Крузе, съ двуми дътьми, сыномъ и дочерью, которыхъ и воспитала при себъ. Сынъ потомъ быль лейбъ-медикомъ и тайнымъ совътникомъ; а дочь, умная красивая дъвушка, сдълалась женою Карла Спверса. Бракъ этотъ праздновали при дворъ въ теченіе трехъ дней объдами, балами и французскимъ спектаклемъ. Наслъдникъ престола и его супруга занимали на свадьбъ мъста посаженыхъ отца и матери. Въ томъ же году фамилія Спверсовъ получила новый блескъ: курфирстъ саксонскій, бывшій тогда викаріемъ Германской Имперіи, пожаловалъ Карла Спверса баронскимъ титуломъ, а великій князь Петръ Осодоровичь даль его брату Іоахиму чинъ голштинско-герцогскаго канилей-совътника.

Когда дядя Якова обзавелся семейнымъ бытомъ, племянникъ поселился въ его домѣ, и вскорѣ за свой скромный, пріятный характеръ сдѣлался любимцемъ молодой баронессы; она уже тогда обѣщала свою новорожденную дочь Лупзу воспитать ему въ жены. Между тѣмъ въ молодомъ человѣкѣ пробудилось чувство честолюбія и стремленіе къ болѣе широкой дѣятельности, чѣмъ механическое письмоводство въ коллегіи. Спустя годъ послѣ свадьбы Карла, Яковъ проливалъ слезы о томъ, что его не отправили при посольствѣ въ Константинополь. Но прошелъ еще годъ, и желаніе юноши исполнилось: онъ причисленъ къ русскому посольству въ Копенгагенѣ. Письма дяди и тетки, относящіяся къ этой эпохѣ, проникнуты са-

<sup>\*)</sup> Рамбахъ и Блумъ предполагають, что между ними было большое соревнованіе, потому что только двое изъ нихъ умерли дъйствительными статскими совътпиками, а остальные скопчались или тайними или генералъ-аншефами.

мою нежною заботливостью о племяннике и наполнены самыми благими совътами. "Если", ппшеть петербургскій камерь-юнкерь, "ты забудешь утромъ пли вечеромъ поручить себя Богу, а Осипъ (старый слуга, сопровождавшій Якова) напомнить теб'в о томъ, то не сердись на него, потому что я ему такъ приказалъ. Всю свою жизнь имъй Вога въ сердиъ и передъ глазами, и берегись впасть въ какой нибудь, грёхъ, парущить заповёдь Божію. Едё можешь, помогай нуждающимся. Мплостыня спасаеть отъ греховъ, отъ смерти и отъ нужды". Въ другомъ письмъ дядя разсказываетъ, что недавно у нихъ подавались любимыя кушанья племянника, и какъ при этомъ о немъ вспоминали; а маленькая Лизанька все еще не можеть его забыть, и кричить когда услышить его пил. Онъ сравниваеть Якова то съ Телемакомъ, то съ молодымъ Товіемъ, и желаетъ ему найдти такого же руководителя, какимъ былъ архангелъ Рафаплъ. Въ одномъ изъ слъдующихъ писемъ дядя замъчаетъ: "Если бы я могъ описать все что жена поручаетъ тебъ сказать или посовътовать, то для этого было бы мало цёлаго листа; опа любить тебя больше родной матери".

Въ Копенгагенъ молодой Сиверсъ нашелъ довольно выгодныя условія для своего развитія. Русскимъ посломъ назначенъ былъ сюда баронъ Корфъртпереведенный пизът Стокгольма падмёсто Никиты Панина. Корфъ происходилъ изъ Курляндіп, и переселидся въ Петербургъ при вступлени на престолъ Анны Іоанновны Онъ былъ человькъ научно образованный, почему и сдылань презпдентомъ Академін наукъ. Общество такого посланника, конечно, не осталось безъ хорошаго вліянія на нашего молодаго дипломата. Однако дядя въ своихъ письмахъ изъявлялъ неудовольствіе на то, что баронъ слишкомъ разчетливъ: не предоставилъ его племяннику дароваго стола п квартиры. Племянникъ старается по возможности оправдать барона, который приглашаетъ его къ своему объду; но такъ какъ посланникъ не ужинаетъ, то Сиверсъ долженъ ужинать въ трактиръа ввартиры въ посольскомъ домв Корфъ не даетъ никому изъ сво: ихъ секретарей. Первымъ датскимъ министромъ былъ тогда знаменитый Бернсторфъ; для Сиверса особенно поучительны были его умныя финансовыя операцін. Въ последствін онъ сознавался, что необходимыя сведенія по этой части пріобрель въ Даніп. Въ Копенгагень, кромь того, онь часть своих досуговь посвящаль ньменкой поэзін, п вследь за Немцами приходиль вы восторив отъ Мессіады Клопштока: эта поэма, нын забытая, тогда только что

явилась на псвыты и имыла большой усивхы между современииками.

Но пребываніе въ Даніи продолжалось не болбе десяти місяцевъ. Въ конції 1748 года мы находимъ Якова Сиверса уже при русскомъ посольствій въ Англій, подъ начальствомъ графа Петра Григорьевича Чернышева. Семейное преданіе сообщаетъ, что Чернышевъ, находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ барономъ Сиверсомъ, самъ хлопоталь о переводі его племянника.

После Петербурга и Копентагена, Лондонъ произвелъ на юношу сильное впечатление своими свободными парламентскими формами и шумною борьбою партій. Борьба эта въ то времи была особенно оживлена: война съ Франціей за Австрійское наследство окончилась; но народъ не былъ доволенъ ел результатами, и напрасно министры старались задобрить толиу фейерверками и разными увеселеніями по случаю Ахенскаго мира. Сиверсъ на самомъ себе испыталъ неудовольствіе англійской черни: онъ не могъ являться на улица въ плать французскаго покроя, и принуждень былъ сшить себе фракъ, показавшійся ему весьма дорогимъ. Вообще въ Лондонъ молодой человъкъ долженъ былъ, на сколько возможно, сокращать свои расходы: отецъ и дядя, при всей нежности своихъ писемъ, посылали ему очень скромную прибавку къ казенному жалованью, и постоянно твердили о расчетливости и бережливости.

Яковъ Сиверсъ пробыдъ въ Англін около семи лѣтъ, п здѣсь за кончилъ свое воспитаніе; годы эти прошли для него въ усердныхъ занятінхъ службою, науками и литературою. Мы не будемъ входить вольсѣ мелочи его лондонской жизни, которыя тщательно собраны въ монографіи Блума. Бросимъ только общій взглядъ.

Первою заботою молодаго человѣка, по прибытіи въ Лондонъ, было изученіе англійскаго изыка, и онъ употребляль для того большія усилія: браль уроки, ходиль въ театръ, а по воскресеньямъ англійскую церковь посѣщаль предпочтительно передъ нѣмецкою, чтобы пріучить свое ухо къ англійской рѣчи. Между членами посольской свиты находились два брата Лидерсы: одинъ изъ нихъ былъ секретаремъ посольства, а другой живописцемъ. Яковъ завизаль съ ними питимныя отношенія, которыя сохраниль и въ послѣдствіи; особенно онъ былъ друженъ съ живописцемъ, очень образованнымъ п развитымъ юношей; нерѣдко вмѣстѣ съ нимъ онъ читалъ наиболѣе знаменитыхъ авторовъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ, между прочимъ, Волластона, Боллингброка и Вольтера. Но Сиверсъ

быль уже на столько благоразумень, что не увлекался ихъ идеями, и искаль противондія въ историческихъ произведеніяхь, каковы: Миддельтона Жизнь Цицерона, Исторія Роллена, творенія Фенелона; очень понравились ему и Записки Фридриха ІІ о Бранденбуріском домь, которыя онъ считаль классическою книгой для воспитанія молотыхъ государей.

Свое обычное препровождение времени Сиверсъ распредалилъ самымъ экономнымъ и аккуратнымъ образомъ. Распредъление это мы находимъ въ одномъ изъ его писемъ къ отцу, а именно: понедъльникъ-поутру учитель англійскаго языка, послъ объда фехтованье; вторникъ-почта, и потому весь день при графъ; середа и четвергъучитель англійскаго языка и фехтованье. Каждый день онъ заходить на полчаса въ кафе, и старается тамъ потолковать съ къмъ-нибудь о политическихъ новостяхъ; два или три раза въ недёлю онъ посъщаетъ паркъ, то-есть просторную площадь подлъ дворца, пересвченную каналомъ, на берегахъ котораго устроены дорожки; гуляющіе собираются зд'ясь въ большомъ числь, и самъ король приходить сюда подышать свёжимь воздухомь. Кроме того театрь; но онъ стоить "ужасно" много: три шиллинга мъсто въ партеръ и пять въ ложѣ; это удовольствіе доступно только разъ въ недѣлю. Фехтмейстеръ, хотя самый дешевый, первый мъсяцъ стоитъ двъ гинеи, а въ следующие по одной. Вообще, Яковъ жалуется на дороговизну англійской жизни; въ Копенгагенъ онъ еще игралъ немного въ карты, а въ Лондонъ совсъмъ пересталъ.

Въ тъ времена было въ обычав, чтобы посланникъ держалъ открытый столь для своихъ чиновниковъ и даже для ихъ служителей.
Дядя Якова, какъ мы видѣли, былъ недоволенъ тъмъ что въ Копенгагенъ племянникъ ужиналъ на свой счетъ. Каково же было его
огорченіе, когда лѣтомъ 1749 года вѣрный Осипъ, воротясь въ
Москву, объявилъ, что до сихъ поръ молодой Сиверсъ обѣдалъ у
посланника въ Лондонъ только два раза, а самъ онъ, Осипъ, ни
одного! Неудовольствіе барона дошло до Чернышева; тотъ обратился съ разспросами къ Якову. Эти непріятныя объясненія, впрочемъ, не имѣли серіозныхъ послѣдствій; во съ того времени графъ,
повидимому, сталъ чаще приглашать молодаго человѣка къ своему
столу. Когда же Сиверсъ объдалъ на свой счетъ, то, по ограниченности средствъ, часто долженъ былъ довольствоваться парою ппрожковъ. Онъ жилъ надъ пирожникомъ, п обыкновенно заказывалъ ему
пирожки посредствомъ своей маленькой собачки, Помпея, которая

относила въ зубахъ монету, соотвътствующую извъстному количеству пирожковъ. Надобно замътить, что графъ Чернышевъ былъ отцомъ многочисленнаго семейства; одна изъ его дочерей, Марія, отличалась большою живостью характера и наклонностію позабавиться на чужой счетъ. Скромный, разчетливый Сиверсъ неръдко давалъ пищу ея шуткамъ. Между прочимъ, иногда она похищала у него изъ кармана расходную книжку и читала ее вслухъ; отмъченное тамъ большое количество пирожковъ возбуждало всегда общій смѣхъ.

Въ перепискъ Сиверса съ отцомъ и дядей экономическій вопросъ въ эту эпоху запималь самое видное мъсто. Однажды дядя потребоваль чтобы племянникъ подробно описаль ему свои расходы, объщая сдълать прибавку къ своей ежегодной помощи. Племяпникъ отвъчаль пространнымъ изложеніемъ своихъ потребностей и лондонскихъ цънъ \*).

Первые годы дядя подозрительно смотрёль на расходы племянника, но мало-по-малу убъдился въ справедливости его требованій. Кромѣ того онъ постоянно напоминаль ему о необходимости изучить языки французскій и италіянскій, не забыть русскій и усовершенствоваться въ англійскомъ; не скупился также на увъщанія вести себя какъ можно лучше. Въ послѣдствін Карлъ Сиверсъ пишетъ молодому человѣку, что съ удовольствіемъ узнаетъ ото всѣхъ видѣвшихъ его за границей о его благородномъ поведеніи. Онъ извѣщаетъ также, что французскія письма племянника даетъ читать Ивану Ивановичу Шувалову (бывшему товарищу Якова по пажескому институту, а въ то время первому любимцу и камергеру), что тотъ не можетъ нми нахвалиться и самъ хочетъ писать Якову. "Но ты, ко-

<sup>\*)</sup> Вотъ некоторыя подробности заимствованныя изъ этого изложенія и характеризующія быть и время:

Когда приходится объдать гдё нибудь въ гостяхъ, то слугамъ надобно давать на водку более нежели сколько стоилъ объдъ, именно, до 2 и до 3 пинлинговъ; при уходъ гостя слуги обыкновенно становятся въ рядъ, и безъ церемоніи протягивають руки. На этотъ предметъ Яковъ Сиверсъ полагаеть 4 фунта стерлинговъ въ годъ. На праздникъ Рождества графскимъ слугамъ и въ другихъ хорошо знакомыхъ домахъ приходилось раздать подарковъ тоже фунта на 4: На ужины въ таверив или у себя дома, въ годъ, 5 фунтовъ. Зимой опъ имъетъ квартиру у друга своего, живописца Лидерса; но лътомъ вмъстъ съ посланникомъ, вслъдъ за англійскимъ дворомъ; перебажаетъ на дачу въ Кенсингтонъ, гдѣ платитъ за шесть лътнихъ месяцевъ болье 7 фунтовъ; а на чай, сахаръ и завтракъ истрачиваетъ здъсь до 5 ф. Башмаковъ въ годъ отъ 8 до 9 паръ; чулокъ въ годъ двѣ пары бѣлыхъ мелковыхъ, двѣ пары черныхъ, двѣ бумажныхъ и нъсколько паръ нижнихъ, всего

нечно, предупредишь его, прибавляеть ловкій придворный, п хорошо сділаешь.

Отець также въ письмахъ своихъ, съ теченіемъ времени, становится болье изжнымь и предупредительнымь. Совыты его изсколько отличаются, отъ совътовъ придворнаго дяди. Какъ строгій лютеранинъ онъ прежде всего заботится о чистотъ религін. Изъ газетъ Іоахимъ вычиталъ, что въ Англіи поселились многіе гернгутеры, и вотъ въ письмѣ къ сыну онъ удивляется, какъ Англія, такая практичная страна, терпить этихъ порочныхъ людей, которые были изгнаны изъ столькихъ земель и между прочимъ изъ Лифляндін. "Я тебъ отечески совътую", прибавляеть онь, берегись ложныхъ и развратных ученій". Въ другомъ письмі отецъ совітуєть сыну посътить Въну, Парижъ и Дрезденъ, но не оставаться долже шести недъль во Франціи, гдъ нація "исполнена лжи и коварства", а болье всего брать себь въ примъръ добродьтели Англичанъ. Впрочемъ, и помимо этихъ совътовъ Яковъ Сиверсъ уже въ значительной степени сдёлался англоманомъ, и Парижъ не произвелъ на него большаго внечатлинія. Лито 1752 года онъ провель въ Ганновери, куда русское посольство отправилось вследь за дворомъ Георга II. Отсюда Сиверсъ предпринялъ путешествіе во Францію вмаста съ другомъ своимъ Лидерсомъ и княземъ Александромъ Бълосельскимъ. Въ старости Яковъ любилъ вспоминать о томъ, какъ онъ съ Лидерсомъ по нъскольку версть проходилъ пъшкомъ, любунсь берегами Рейна, и какъ они силою тащили изъ экппажа толстаго, лённваго Бѣлосельскаго.

Извистія изъ Россіп доходили до Якова чрезвычайно туго. Дядя, на 31/2 ф. Полдюживы верхнихъ рубашекъ съ кружевными манжетами на 10 ф., и прибавьте соотвітствующую сумму для прачки; не забудьте, что англичане обращають большое вниманіе на білье и по немъ судять о человікі. Каждий годь два Гтоске платье съ небольшими отворотами и фалдами, изъ топкаго сукна, которое носять въ Англіи всй порядочные люди; пара стоить до 14 ф. Ко дню рожденія короля надобно ежегодпо ділать новый кафтань съ галунами à la Bourgogne, что составляеть отъ 25 до 26 ф.; на шляпу одну гинею въ годъ; на завивку съ пудрой по крайней мірів 3 гиней, хотя онъ самъ причесываеть себя и приглашаеть нарикмахера только въ необходимихъ случаяхъ. Даліве слідують расходы на экинажъ, театръ, балы, концерты, —всё эти предметы нигді такъ не дороги какъ въ Лондонів. Потомъ плата за слушаніе нъкоторыхъ чтеній, по шиллингу каждый разъ, и за пользованіе книгами одна гинея въ годъ. На этотъ разъ Яковъ еще умолчаль о своей страсти покупать книги и ландкарты, которая боліве всего заставляла его испытывать безденежье во время пребыванія въ Англіи.

несмотря на всю привизанность и довъріе къ нему, въ своихъ письмахъ никогда не сообщалъ о томъ что происходило въ стодинахъ. и чему онъ самъ бывалъ свидътелемъ. Напримъръ, въ ноябръ 1752 года сильный ветерь съ моря подняль Неву; она наводнила столицу и произвела большія опустошенія. Около того же времени страшные пожары, и очевилно вследствіе поджоговь, опустошили Казань, Архангельскъ и особенно Москву. Императрица поспъшила съ дворомъ въ старую столицу, чтобы своими мплостями облегчить бъдствія пострадавшихъ. Въ Петербургъ сгорълъ деревянный зимній дворецъ. Елизавета приказала возобновить его немедленно, и онъ былъ готовъ черезъ шесть недъль. Обо всемъ этомъ ни слова не упоминаетъ въ своихъ письмахъ баронъ Сиверсъ по той простой причинъ, что частная переписка находилась тогда подъ строгимъ контролемъ, внутри и вив Россіи. Напримірь, послі извістнаго неудовольствія, возбужденнаго Осипомъ, чиновники русскаго посольства въ Лондонъ получили приказаніе не входить въ переписку ни съ къмъ въ Россіи кром'в своихъ родственниковъ, да и эта переписка должна касаться только личныхы отношеній и проходить черезы коллегію иностранныхъ дълъ. По замъчанию Влума, Яковъ Сиверсъ сохранилъ природную прямоту своего характера, только благодаря долгому пребыванію въ Англіи этой классической странь гласности.

Между твиъ фамилія Сиверсовъ продолжала постепенно возвышаться. Въ 1751 году Карлъ получилъ достоинство камергера. Секретарь барона извъщаеть его илемянника такимъ образомъ: "Это было въ Петергофъ. Два изъ самыхъ знатныхъ придворныхъ послъ объда вошли въ его комнату и объявили ему о повышении. Вслъдъ затвиъ явилась тетушка его Елизавета фонъ-Франценъ, и передала ему ключь, знакь его новаго достоинства". Вътсивдующемь году лифляндское дворянство, наконецъ, записало въ свои члены фамилію Сиверсовъ, что однако не пом'єтпало ихъ завистникамъ неблагопріятно отзываться объ ихъ происхожденіи. Это обстоятельство осталось навсегда щекотливымъ предметомъ и для Якова; доказательствомь тому служать его слова въ письмв къ дочери, написанные болье 30 льть спустя. "Еслибы наши предки, говорить онь, не потерили своихъ документовъ, то намъ не кололи бы глаза происхожденіемъ. Наши фамильныя преданія представляють очень слабыя доказательства для свътскаго злословія ( \*)

<sup>\*)</sup> Въ последстви (въ 1792 г.) Яковъ Сиверсъ продиктовалъ своей дочери цёлый трактатъ подъ заглавіемъ Precis sur la famille des Sievers de Bauenhoff et

Служба Якова въ посольской канцеляріи, очевидно, не удовлетворяла желаніямь его честолюбиваго дяди: онь совътуеть племяннику перейлти въ армію. Последнее известное намъ письмо дяди относится къ октябрю 1754 года. Тутъ онъ извъщаеть, что брать Якова Іоахимъ теперь каптенармусомъ въ Измайловскомъ полку и живеть у дяди вмасть съ его датьми, какъ прежде Яковъ; но что выйлеть изъ его другаго брата, Карла, этого онъ не знаеть, потому что отецъ сильно балуетъ его. "Милый Яша", прибавляетъ онъ, "ты мой любимець; будь благочестивь и такъ же твердъ духомъ, какъ древніе Римляне. Надвися на Бога и двлай то, что ты должень пелать". Письмо оканчивается радостнымъ извъстіемъ, что великая княгиня благополучно разрѣшилась отъ бремени сыномъ (Павломъ Петровичемъ). Карлъ Сиверсъ былъ отправленъ въ Въну, чтобы пригласить императора и императрицу быть воспреемниками новорожденнаго; петербургскій н вінскій дворы находились тогда въ самыхь дружественныхь отношеніяхь. Сиверсу, кромѣ того, поручено было завести переговоры о тесномъ союзе съ разными европейскими дворами противъ Фридриха П. Послъ Въны Карлъ носътилъ Неаполь. Римъ, Парижъ, Голландію, Ганноверъ, и въ августь 1755 года воротился въ Петербургъ. Въ сентябръ этого же года им встръчаемъ Якова уже въ Бауэнхофъ, подъ родительскимъ кровомъ. Сиверсъ убхалъ изъ Лондона вывств съ семействомъ Чернышева, который тогда оставиль свою посольскую должность. "И посль семплетняго пребыванія въ Англіп", писаль Яковь спустя долгое время, "у меня все еще не было никакой охоты ее покинуть".

Въ Бауэнхофъ нашъ герой занялся, между прочимъ, сельскимъ хозяйствомъ, подъ руководствомъ своего отца, какъ отличнаго практика въ этомъ отношеніи. Но вообще первыя впечатлѣнія по возвращеній въ отечество не могли быть пріятны для молодаго патріота. (Дядя часто изъявляль удовольствіе, что племянникъ въ письмахъ своихъ съ большою теплотою говоритъ объ отечествѣ). Особенно эти впечатлѣнія не могли быть пріятны послѣ Англіи, которую онъ оставиль въ самое интересное время, когда политическая жизнь находилась тамъ въ сильномъ движеніи: во главѣ министерства сталъ знаменитый Питтъ, и весь народъ поднялся какъ одинъ человѣкъ при извѣстіи о началѣ военныхъ дѣйствій, хотя войны собственно желали немногіе. Виѣсто всего этого, въ отечествѣ сво-

des Comptes de ce nom, гда даеть отчеть о разватвленияхь и о судьой отдальных и членовь этой многочисленной фамили. (Приложение къ книга Рамбаха).

емъ Сиверсъ нашелъ необозримую массу кръпостныхъ во всъхъ видахъ. То была эпоха высшаго развитія кръпостнаго состоянія въ Россіи. Въ остзейскихъ провинціяхъ послъ Съверной войны безправіе и угнетеніе низшаго класса достигли также чрезвычайныхъ размъровъ.

Въ началѣ 1756 года Яковъ вступилъ въ военную службу, съ чиномъ премьеръ-майора; благодаря придворнымъ связямъ Карла Сиверса, начальникъ артиллеріи Петръ Ивановичъ Шуваловъ назначилъ его племянника дивизіоннымъ квартирмейстеромъ. Дядя продолжаль возвышаться: около этого времени онъ былъ пожалованъ большими помѣстьями и достоинствомъ гофмаршала, и кромѣ того, возведенъ въ графы Римской имперіи.

1 января 1757 года Елизавета формально приступила къ союзу Австріи съ Франціей противъ Фридриха ІІ. Военныя приготовленія начались еще прежде: по всей Имперіи полки находились въ большомъ движенін; а Лифляндія и Курляндія были уже наводнены войсками; Якову представилось здёсь много клопоть съ устройствомъ лагерей. Весною наша армія, подъ начальствомъ Апраксина, двинулась, въ Восточную Пруссію. Но походъ совершался очень медленно: причиной тому были отчасти дурныя дороги затрудненія въ провіанть, а отчасти продолжавшаяся борьба партій при дворь, гдѣ прусско-англійское золото значительно парализовало рвеніе австрійско-французскихъ сторонниковъ. Только послѣ пораженія Фридриха при Коллинъ Русскіе перешли за Нъманъ. Вскоръ послъдовало сражение при Гросъ-Эгернсдорфъ, Нашъ Сиверсъ принималъ въ немъ участіе, въ качествѣ подполковника Невскаго полка, которымъ командоваль его пріятель, англичанинь Фюллертонь. Пуля ударила Сиверсу въ грудь; но офицерскій значокъ защитиль его, и онъ только на пъсколько минутъ лишился чувствъ. Извъстно, что послъ побъды Апраксинъ, къ общему судивлению, отступилъ. Фамильное преданіе Сиверсовъ разказываеть, будто Яковъ быль послань фельдмаршаломъ въ Петербургъ, чтобы на словахъ объяснить императрицѣ таинственныя причины своего отступленія, и будто, войдя въ ея кабинеть, онъ положиль на столь свой значокъ, согнутый пулею и спасшій ему жизнь.

Въ слъдующемъ году арміей командовалъ, графъ Ферморъ. Онъ перешелъ Вислу, и двинулся къ Одеру. Наши войска, сопровождаемыя отрядами казаковъ и башкиръ, обозначали свой путь опустошеніемъ. Фридрихъ поспъшилъ къ нимъ навстръчу, чтобы остановить

ихъ разрушительное шествіе и пом'єщать соединенію Русскихъ съ Австрійцами. Тогда онъ далъ знаменитую битву при Цорндорф'в. Яковъ вышель изъ этой продолжительной бойни невредимымъ, хотя Невскій полкъ находился въ самомъ жаркомъ ділів; полковникъ его Фюллертонъ и другой дада, бригадиръ Сиверсъ, понались въ илівнъ. Ферморъ принужденъ отойдти на съверъ. Тутъ онъ отрядилъ бригаду генерала Пальмбаха для осады Кольберга, который былъ намъ нуженъ для того чтобы свободно получать моремъ провіантъ и военные снаряды.

Яковъ Сиверсъ, имѣвийй теперь чинъ подковника, быдъ прикомандированъ къ этой осадъ въ качествъ генералъ-квартирмейстерълейтенанта. Онъ, очевидно, пользуется уже высшимъ вниманіемъ и довъріемъ. Иванъ Ивановичъ Шуваловъ пишетъ къ нему, что при Цорндорфъ между нашими генералами произошли разныя педоразумънія; поэтому проситъ его сообщить обстоятельное описаніе сраженія и въ особенности образъ дъйствій Фермора. Такого рода сообщенія показались Сиверсу крайне щекотливыми, и опъ пытался уклониться отъ нихъ. Но Шуваловъ продолжалъ настапвать, и убъдилъ его на будущее время представлить свои наблюденія въ видъ мемуаровъ. Слъдствіемъ этого порученія былъ "Дневникъ осаднаго корпуса при Кольбергъ", составленный такъ отчетливо, что безъ всякихъ личныхъ сужденій давалъ ясное понятіе о характерѣ восиныхъ дъйствій.

Осада Кольберга была неудачна; вообще нъмецкие и русские генералы нашей арміи показали тогда довольно незначительное военное искусство. Въ концъ 1758 года Спверсъ былъ вызванъ въ Петербургъ для словесныхъ объясненій, насчеть похода и взаимныхъ отношеній генераловъ. Въ марть следующаго года онъ воротился въ армію, а лътомъ главное начальство было вручено графу Салтыкову. Но Сиверсу не удалось принять участіе въ славномъ походъ этого льта и пожать лавры при Кунперсдорфв. Онъ сдъланъ быль членомъ прусско-русской коммиссіи для разміна плінныхъ, учрежденной въ померанскомъ городкъ Бютовъ. Хотя уполномоченнымъ съ русской стороны назначенъ быль генераль Яковлевъ, но дълопроизводство главнымъ образомъ нало на Сиверса. Кромъ того, онъ продолжаль доставлять Шувалову сведенія о ходе военныхъ действій на отчеты канцлеру Воронцову. Переговоры коммиссім подвигались впередъ медленно, и только въ октябръ уполномоченнымъ удалось заключить конвенцю. Пленные разделены по рангамь, и каждый рангь опенень въ известную сумму; по крайнимъ ступенямъ этой лестницы, простой солдать опенень въ 5 гульденовъ, а генералъ-фельдмаршалъ—въ 15,000. Затемъ начался разменъ плененыхъ, и коммиссія была завалена делами, такъ что Сиверсъ целыя ночи проводилъ за письменнымъ столомъ. Здоровье его, ослабленное еще въ началъ войны, теперь разстроилось совершенно. Наконець онъ получилъ годовой отпускъ въ чужіе края, для излёченія, и летомъ 1761 года предпринялъ путешествіе въ сопровожденіи младшаго брата, Карла. Онъ проёхалъ Моравію, Австрію, Швейцарію, а на зиму отправился въ Италію. Посётивъ замечательные города Северной и Средней Италіи, онъ въ конце октября поселился въ Неаполе.

Снабженный рекомендательными письмами, нашъ Сиверсъ скоро завязаль знакомство въ высшемъ кругу неаполитанскаго общества: онъ былъ представленъ королю, министрамъ и посланникамъ, п принять въ самыхъ знатныхъ домахъ. Здёсь онъ занялся образованіемъ своего брата, Карла, которому и нанялъ учителей, то-есть учителей языковъ, танцованія и фехтованія предметовъ, составлявшихъ тогда главную сущность воснитанія для массы европейскаго дворянства. Въ Неаполъ, какъ и въ Лондонъ, Сиверсъ жалуется на дороговизну жизни; особенно его раззоряли расходы на платье: атласъ, бархатъ, кружева, золотое и серебряное шитье, какъ извъстно, въ ту пору были необходимою принадлежностью мужскаго туалета. Въ письмахъ своихъ Яковъ умоляетъ отца не замедлять высыдкою денегь, чтобы не поставить его въ самое затруднительное положеніе. На б'єду его одинъ русскій господинъ, года четыре тому назадъ, задолжалъ въ Неаполъ 3.000 рублей разнымъ дицамъ за столь и платье, и потомъ пропаль. "Послъ этого", прибавляеть Сиверсъ, "кредитъ Русскихъ такъ упалъ, что я по прівздв своемъ не могь получить въ долгъ и стакана воды".

Видъ спокойнаго Везувія почему-то возбуждалъ у нашего героя тоску по родинв. Но тутъ, кажется, причина лежала въ маленькой сердечной рапв.

Еще до повздки въ Лондонъ Яковъ Сиверсъ питалъ нѣжное чувство къ дочери "тайнаго совътника" Боэргаве, Нидерландца по пронсхожденію. Эрмина была умная дѣвушка, сильно любившая танцы п верховую ѣзду. Почти однихъ лѣтъ съ Яковомъ, она отвѣчала взаимностію на его привязанность. Но долгое отсутствіе друга и настоянія отца побудили её отдать свою руку лейбъ-медику Крузе, родному брату баронессы Сиверсъ. Послѣ возвращенія Якова вза-

имная привязанность ожила съ новою силой; впрочемъ, благовоспитанные молодые люди удержали ее въ должныхъ границахъ, и сообщили ей характеръ священной дружбы, которая и сопровождала ихъ до самой могилы. Въ семействъ Спверсовъ до сихъ поръ сохраняется картина, изображающая миловидную женщину съ чрезвычайно живыми глазами; въ правой рукъ она держитъ гіацинтъ. Еще не задолго до смерти Яковъ Спверсъ съ чувствомъ разказывалъ своей внучкъ случай, послужившій сюжетомъ для картины. Однажды онъ приходитъ въ домъ Крузе, и встръчаетъ хозяйку, возвращающуюся изъ сада съ букетомъ нарванныхъ цвътовъ; она взяла изъ нихъ гіацинтъ и подала Якову. Съ этимъ-то другомъ молодости Спверсъ очень усердно переписывался изъ Неаполя. О степени ихъ дружбы можно судить по числу писемъ: въ теченіе трехъ мѣсяцевъ онъ получилъ 40, и послалъ столько же отвътовъ; корреспондентъ еще при этомъ горько жалуется на неисправность почты.

Превосходный климать, правильный образъ жизни, ежедневныя прогудки, діэта, козье молоко, великольпная опера и пріятныя знакомства возстановили силы нашего больнаго. Чувствуя себя лучше, онъ началъ учащать свои визиты въ аристократические кружки неаполитанскаго общества. Здёсь судьба послала ему романтическую исторію. Въ то время король Карлъ былъ еще очень молодъ; во главъ правленія стояль маркизь Тануччи, который старался всёми силами привлечь въ столицу богатую аристократію, и не жалблъ ничего, чтобы придать неаполитанскому двору веселый характеръ п роскошную обстановку. Вмёстё съ темъ распущенность придворныхъ нравовъ достигла замъчательныхъ размъровъ, и брачные узы были узами только по имени. Нъкто, маркиза Салуцо, хорошенькая женщина, впрочемъ уже не первой молодости, узнавъ il colonelo moscovito, какъ называли Сиверса въ Неаполь, запылала къ нему самою волканическою страстію. Эта всепожирающая страсть дышеть въ каждой строкъ ея многочисленныхъ писемъ, сохранившихся у Якова. Она едва упоминаетъ о ревнивомъ мужъ и своихъ сыновьихъ; она ничего не хочетъ знать и видъть кромъ своего возлюбленнаго. Отношенія къ маркизъ не мъшають однако нашему герою продолжать правпльную переписку съ Эрминой, говорить ей о своемъ сплинъ, разсказывать о неаполитанскихъ балахъ и маскарадахъ. Между прочимъ онъ описываетъ, съ какою горестію узналъ у австрійскаго посланника о смерти императрицы. Елизаветы. Эта смерть повела за собою значительное измёнение въ положении Сиверсовъ. Со вступленіемъ на престоль Петра III, дядя Якова вдругъ лишился своего прежняго значенія при дворѣ; а послѣднее обстолтельство тотчасъ отозвалось для племянника прекращеніемъ денежныхъ вспоможеній.

Истеченіе срока, а главное недостатокъ денегъ заставили Якова въ іюнѣ 1762 года покинуть Неаполь. Маркиза съ большимъ трудомъ согласилась на разлуку, и только подъ непремѣннымъ условіемъ скораго возвращенія. Во время обратнаго путешествія Сиверса по Италіи, она чуть не ежедневно мѣнялась съ нимъ письмами и сувепирами въ видѣ локонъ, колецъ и т. и. Въ Римѣ Яковъ былъ глубоко опечаленъ извѣстіемъ о смерти своей доброй матери. Между тѣмъ въ Петербургѣ перемѣны быстро слѣдовали одна за другою. Еще въ Римѣ Спверсъ узналъ о восшествіи на престолъ Екатерины П. Петербургскія событія произвели за границей довольно сильное впечатлѣніе. Маркиза Салуцо въ своихъ письмахъ выражаетъ безпокойство, и заклинаетъ Якова пзвѣстить ее изъ Петербурга о томъ, какое вліяніе эти событія будуть имѣть на его судьбу. Но благоразумный полковникъ уже въ Вѣнѣ счелъ за лучшее прекратить нѣжную переписку.

По возвращении въ Россію, Сиверсъ снова почувствовалъ себя дурно; нъсколько мъсяцевъ спустя, онъ взялъ отставку съ чиномъ генералъ-маюра и 300 рублей пенсіи, и поселился у отца. Сельская жизнь мало-по-малу возстановила его здоровье. Между тъмъ дядя его, при коронаціи Екатерины II, получиль званіе оберъ-гофмаршала.

#### II:

# НАЧАЛО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ.—АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ,

Состояніе, въ какомъ находилась Россія при вступленіи на престолъ Екатерины II, болье или менье извъстно. Правительственный механизмъ, преобразованный Петромъ I, но далеко необработанный въ своихъ главныхъ частихъ, по смерти энергическаго мастера часто переходилъ въ руки людей, имъвшихъ весьма малое понятіе о потребностяхъ государства и преслъдовавшихъ свои личные интересы.

Управленіе того времени довольно мѣтко характеризуетъ Минихъ въ одной изъ своихъ записокъ Екатеринъ II-й (отъ 15-го августа 1762 г.). "Огромнай Русскай Имперія—по его замѣчанію—управ-

ляется не губернаторами и президентами присутственныхъ мъстъ, какъ это кажется, а оберъ-секретарями и секретарями".

Коллегін и другія м'єста снабжаются президентами, вице-презпдентами и совътниками или членами, большею частію изъ отставныхъ офицеровъ и другихъ особъ, которые пало или ничего не знають объ основныхъ законахъ государства и объ указахъ прежняго времени. Отсюда нередко происходить следующее: представляется на решеніе какое-нибудь важное пли новое дело; по прочтеній протокола, президенть, вице-президенть и члены начинають толковать и спращивать одинь другаго, что каждый думаеть. После долгихъ разговоровъ, наконецъ, соглашаются во мненін и составляють решеніе. Остается только перевести его на бумату. Оберьсекретары пли секретары при обсуждении дела не иметъ никакого голоса; онъ сидить въ той же комнать за другимъ столомъ и ипшеть; но въ то же время внимательно слушаеть и замвчаеть всв разговоры тосполъ членовъ. Когла доходитъ дело по решенія онъ встаеть, подходить къ нимъ и говорить: "Имъю честь напомнить о такомъ-то указъ (Петра Великаго или кого изъ его преемниковъ, смотря потому какой указъ ему нужень). Коллегія измъняеть свое ръшение п все время, проведенное въ обсуждении дъла, потеряно; мнъніе оберъ-секретаря береть верхъ. А такъ какъ онъ заправляеть письменнымъ изложениемъ дела, то и даеть ему обороть согласный съ собственными соображеніями. Потому нътъ сомнънія, что оберъ-секретари и секретари руководять важивищими государственными делами по своему усмотрению; все они въ короткое время обогащаются и притомъ пользуются чрезвычайнымъ почитаніемъ со стороны народа. То же самое происходить и въ канцеляріяхъ, гдъ губернаторъ, вине-губернаторъ и ихъ помощники обыкновенно полагаются на юридическія св'ядынія секретарей". (Büschings Mag. XVI, 425).

Екатерина, которая внимательно наблюдала положение Россіи, еще будучи великою княгиней, теперь, достигши трона, принялась приводить въ порядокъ государственный механизмъ. При этомъ она, конечно, обратила большое вниманіе на выборъ людей и особенно на выборъ губернаторовъ. Новгородъ былъ тогда одною изъ самыхъ общирныхъ и значительныхъ губерній. Семейное преданіе Сиверсовъ разсказываетъ, что когда императрица хотвла назначить туда губернатора, то составленъ былъ списокъ кандидатовъ, числомъ до 30. Ея выборъ палъ на Якова Сиверса. Это назначеніе относится къ

апрълю 1764 г., именно къ тому времени, когда Екатерина предпринимала свою поъздку въ Лифляндію.

Въ выраженіяхъ глубокой върноподданической преданности Сиверсъ благодарилъ за высочайшее довъріе и просилъ только три мъсяца отсрочки для укръпленія своего здоровья. По истеченіи этого срока, онъ явился въ Петербургъ и провелъ здъсь цълый мъсяцъ, приготовлясь къ своему посту подъ руководствомъ самой императрицы. Онъ получилъ, по крайней мъръ, двадцать аудіенцій, каждую въ нъсколько часовъ; тутъ ему сообщались объясненія отдъльныхъ статей генеральной и тайной инструкціи, разнаго рода замътки и извлеченія, касавшіяся губерніи и особенно водяныхъ сообщеній, съ картами, планами и проектами. Ему приказано писать обо всемъ прямо императрицъ, а въ важныхъ случаяхъ лично являться къ ней въ Петербургъ.

Съ такимъ-то запасомъ писаныхъ и устныхъ наставленій отправился Яковъ Сиверсъ къ своему посту. Спустя лѣтъ сорокъ, при Александрѣ I, онъ составилъ записку о своей служебной дѣятельности, и подалъ ее министру внутреннихъ дѣлъ (Кочубею). Здѣсь онъ въ слѣдующихъ чертахъ изобразилъ состояніе, въ которомъ нашелъ Новгородскую губернію при своемъ вступленіи въ губернаторскую должность.

Губернія эта была одною изъ самыхь огромныхъ. Она касалась почти объихъ столицъ, граничила съ Польшею, Литвою, Эстляндіей, Финляндіей, Русскою Лапландіей, Швеціей и Бълымъ моремъ. Недоимокъ было болве двухъ съ половиною милліоновъ. Изъ 200 или 300 просьбъ, подаваемыхъ ежегодно губернатору, только двв или тон получали решеніе. Никакой полиціи не было на всемъ протяженіи области. Мъсто ея заступали сотскіе, отъ двухъ до четырехъ въ каждомъ приходъ. Имъ сообщались губернаторские и воеводские приказы; но сотскіе не ум'ёли ни читать, ни писать и потому прибъгали въ помощи дьячка или пономаря. Никакой почты не было, за исключениемъ стараго тракта между двумя столицами и еще вновь учрежденнаго на Великія Луки и на Исковъ. Почтовая корреспонденція шла чрезъ руки письмоводителя, который ежегодно доставляль въ ямскую новгородскую канцелярію только 20 рублей дохода. Съ тъхъ поръ какъ отмънена обязательная служба дворянъ, губернаторъ не могъ уже попрежнему возлагать на нихъразныя порученія, если только эти порученія не им'йли доходнаго свойства. Въ тюрьмахъ сидвло 1.200 арестантовъ, закованныхъ въ кандалы; между

арестантами находилось болье 20 дворянь, которые, впрочемь, сндвли не въ острогъ, а гдъ-то при канцелярін; болье 1.000 подсудимыхъ было отпущено на поруки. Отъ 30 до 50 несчастныхъ было назначено къ пыткъ въ каждой изъ пяти провинцій. О взяткахъ и всевозможныхъ злоупотребленіяхъ нечего и говорить \*).

О всемъ этомъ Сиверсъ не замедлилъ донести императрицъ. А мѣсяца два спустя, онъ уже былъ въ Петербургъ и объяснялся съ нею лично. Около этого времени, по ея порученю, молодой губернаторъ составилъ пространную записку, въ которой изложилъ свои мысли о предстоявшихъ улучшенияхъ.

Вотъ вкратит содержание этой записки:

"Въ продолжение моего короткаго пребывания въ Новгородъ", пишетъ онъ, "дня не проходило чтобы не поступило нъсколько жалобъ на обиды, насилия и даже смертоубійства, вслъдствие споровъ между сосъдями за границы". Отсюда вытекаетъ необходимость новаго размежевания на болье раціональных основанияхъ, чъмъ прежде. Хорошо было бы начать съ одной или двухъ провинцій, чтобы малопо-малу образовать искусныхъ землемъровъ и испытать ихъ честность. Издержки размежевания должны падать на дворянъ, "потому что они будутъ пользоваться его плодами".

Далве, вследствие огромнаго потребления лесу въ столице на постройки и топливо, губернаторъ опасается будущей его дороговизны и отсюда вреднаго влиния на фабричную деятельность. "Въ некоторыхъ провинцияхъ", говорить онъ, "существовали лесничие, подчиненные ведомству адмиралтейской коллегии, которые только и делали, что продавали позволение рубить деревья и такимъ образомъ обогощались". Онъ советуетъ учредить особую лесную коллегию, которая определяла бы ежегодную пропорцию сруба, и предлагаетъ вообще принять за образецъ лесныя учреждения Пруссии, Ганновера и Голштинии. Кроме того при помощи экономическихъ и земледельнескихъ обществъ, хорошо было бы распространить добывание и употребление торфа и въ особенности каменнаго угля. Последний можно найти на берегахъ Ильменя; по крайней мере, профессоръ Леманъ, которому поручено было изследовать солиные источники Старой Русы, предполагаетъ, что если копать глубже, то можно доко-

<sup>\*)</sup> По поводу последняго пункта напомнимь известный указь Екатерины о ликоимцахь, отъ 18 го іюля 1762 года. Тамъ разсказывается, что регистраторь новгородской губернской канцелярін, приводя бёдныхъ людей къ присягь императриць, съ кандаго за то брадъ деньги.

паться до каменнаго угля. (При этомъ авторъ записки мечтаетъ не только сберечь суммы, уходившія изъ государства на покупку ньюкастельскаго угля, но и открыть "новую отрасль заграничной торговли").

Чтобъ улучшить сельское хозяйство, надобно основать земледѣльческое общество и, кромѣ того, очень полезно дѣйствовать посредствомъ примѣра. А именно: отдать пару казенныхъ имѣній, отъ четырехъ до пяти сотъ душъ крестьянъ въ аренду офицерамъ или помѣщикамъ, хорошо знакомымъ съ лифляндскимъ сельскимъ хозяйствомъ, и "приказать" имъ, чтобы вводили, по лифляндскому образцу, раздѣлъ и обработку полей и луговъ, молотьбу, приготовленіе солода, масла, сыру, воспитанія скота и проч. Имѣнія, состоящія въ вѣдомствѣ коллегіи экономіи (то-есть монастырскія) очень многочисленны въ Новгородской провинціи; но управленіе ихъ въ большомъ безпорадѣ и доходъ слишкомъ незначителенъ. Единственный чиновникъ съ двумя помощниками и однимъ писцомъ ведетъ надзоръ за 20.000 душъ. "Крестьяне управляются сами собою какъ вольная община; это самоуправленіе вообще довольно бурно и плохо согласуется съ благосостояніемъ отдѣльныхъ лицъ".

Для улучшенія собственно Новгорода, надобно ссудить магистрату 10.000 рублей на 10 лёть безъ процентовъ и раздёлить эту сумму между гражданами на поддержку торговли; кром'я того, дать денежное вспоможеніе съ разными привилегіями тымь купцамъ, которые пожелають завести фабрики, кожевенную, полотняныя и другія. Новые каменные дома освободить отъ постойной повинности на 20 лёть. Проектированный царскій дворець въ Новгород'я надобно окружить садомъ; губернаторскій домъ построить кирпичный на берегу ріки и также съ садомъ. Выстроить еще новую канцелярію, новый острогь; завести гимназію для дворянскихъ и м'ящанскихъ д'ятей, а по другимъ городамъ низшія школы и преобразовать семинарію.

Авторъ записки умоляетъ императрицу ускорить составление новаго свода законовъ, и въ примъръ приводить кодексъ Фридриха И. Ни одна провинція не нуждается такъ въ этомъ сводъ какъ Новгородская. Приказные крючки до того запутываютъ тяжбы, что нътъ почти возможности доводить ихъ до ръшенія. Хорошо было бы назначить штрафъ съ тъхъ тяжущихся, которые при аппеляція прочгрываютъ дъло. Со времени учрежденія комендантовъ, полиція городская не знаетъ, укого она подъ начальствомъ. Полицейскіе чиновники не получаютъ содержанія, и потому жители терпятъ большія вымогательства.

Потомъ говорится: о слишкомъ малой оценке отданныхъ на откупъ оброчныхъ статей (то-есть рыболовныхъ мъстъ, мельницъ, луговъ и проч.); о небрежности въ сборъ податей и въ счетахъ казны съ кабаками; о ямщикахъ, которые, нокинувъ свои слободы, живутъ въ городъ, не платятъ подушной подати и занимаются промыслами. во вредъ настоящимъ гражданамъ. Раскольники, собиравшіеся для самосожиганія, разошлись посл'є ув'єщаній отъ своихъ единов'єрцевъ, посланныхъ къ нимъ губернаторомъ, и согласились записаться въ двойной окладъ. Такъ какъ срокъ для ихъ ревизіи прошель, то надобно назначить имъ другой. Необходимо увеличить число чиновниковъ въ канцедиріяхъ. Особенное вниманіе налобно обратить на нути сообщенія; противъ неисправнаго содержанія дорогь употреблять не один твлесныя наказанія, но и денежные штрафы, потому что номъщики мало безнокоятся на счеть личности своихъ крестьянь. Для улучшенія водяной коммуникацій, отъ которой зависить продовольствіе столицы, надобно изследовать плохое состояніе Вышневолоцкихъ шлюзовъ, разчистить Волховскіе пороги, разыскать и наказать зачинщиковъ безпорядковъ на Боровицкихъ порогахъ. Кромъ предполагаемаго соединенія озера Селигера съ рікою Полою, хорошо было бы соединить Гжать съ Угрою, а Десну съ Окою, чтобы произведенія Украйны достигали водою до самаго Петербурга. \*)

Екатерина И значительно расширила кругъ власти и дъятельности губернаторовъ. Въ прежнее время коменданты гарипзоновъ, магистраты, пограничные смотрители, чиновники, завъдывавшіе ямщиками, подушнымъ сборомъ, соляною регаліей, во многомъ дъйствовали независимо отъ губернаторовъ и губернскихъ канцелярій; а послъдніе въ свою очередь получали приказанія отъ разныхъ коллегій и конторъ. Теперь же почти все въ губерній было подчинено губернатору, и онъ получаль приказанія только отъ сената. Въ этомъ смыслѣ издано было "Наставленіе Губернаторамъ" въ апрълѣ 1764 года. Здѣсь губернаторъ является какъ "глава и хозянь» всей

<sup>\*)</sup> Объ упомянутых раскольникахъ-самосожигателяхъ, именно Медевдицкой водости въ деревнѣ Любачахъ, см. въ П. С. З. № 12.172. Мысль послать къ нимъ
ихъ единовѣрцевъ принадлежала самой императрицѣ. Однако въ декабрѣ того же
1764 года Обонежской пятины въ деревнѣ Щебенцѣ сожглось 18 человѣкъ раскольниковъ (П. С. З. № 12,326). Что касается до безпорядковъ на Боровицкихъ порогахъ, то здѣсь дѣло идетъ объ отказѣ лоцмановъ чистить пороги и производить
другія работы, кромѣ спуска судовъ и о взяткахъ съ проходящихъ барокъ. (П. С. З.
№ 12,423). Зачинщикъ былъ наказанъ плетьми; остальные повинились.

ввъренной ему губернія; власть его простирается почти на всѣ вѣдомства. (П. С. З. № 12,137). Императрица не ограничилась этимъ
общимъ наставленіемъ: при назначеніи губернаторовъ она снабжала
ихъ еще особыми, секретными инструкціями, которыя были примѣниемы къ обстоятельствамъ каждой губерніп. Когда Сиверсъ осенью
1764 года представлялъ въ Петербургѣ свои первые проекты, ему
пока дано было прочесть инструкцію, составленную для графа Фермора, новаго смоленскаго губернатора. \*)

Свою секретную инструкцію Сиверсь получиль въ февраль 1765 года. Она разділена на 24 главы, и составлена на подобіе извістнаго мемуара, который во время Людовика XIV быль сочинень герцогомь Бургундскимъ для руководства областнымъ интендантамъ.

Прежде всего губернатору предписывается имъть подробнъйшую карту-губерній, гдъ были бы означены не только города и ръки, но и всь болота, дороги, фабрики, и, кромъ того, приготовить спеціальныя карты в планы съ точными описаніями; для этого онъ должень всегда имъть при себъ двухъ или трехъ опытныхъ землемъровъ и одного чертежника.

Замѣчателенъ слѣдующій пункть инструкціи: Глава епархіи обявань имѣть попеченіе за исполненіемъ свищенныхъ уставовь въ цѣлой области; но гдѣ одной духовной власти недостаточно для усиленія добрыхъ учрежденій въ простомъ народѣ и внушенія ему страха Божія, тамъ, послѣ обоюднаго соглашенія, должна вступать въ дѣйствіе и власть свѣтская.

Кром'в ревизскихъ книгъ предписывается при каждой церкви им'вть двъ шнуровыя книги для сословій податнаго и неподатнаго и отменать въ нихъ число рожденій и погребеній. Сюда надобно относить рожденныхъ внѣ брака и подкидышей, умершихъ насильственною смертью или отъ пьянства, "чтобы такимъ образомъ можно было слѣдить за народною нравственностью и принимать мѣры къ ея

<sup>\*) &</sup>quot;Адамъ Васильевичъ", пишетъ Екатерина въ своему статсъ-секретарю Олсуфьеву, "секретная губернаторская инструкція, какова дана графу Фермору, дайте прочесть новгородскому губернатору Сиверсу; а онъ въ понедъльникъ пойдетъ въ свою резиденцію, а мыткъ нему пошлемъ его инструкція.

Екатерина.

Какъ опъ сегодня въ машкарадъ, я чаю, будетъ, то привезите оную съ собою во дворецъ.

<sup>23</sup> сентября 1764 года.

улучшенію на будущее время". Предписывается имѣть подробныя статистическія свѣдѣнія о податяхъ и о доходахъ съ казенныхъ и частныхъ имуществъ, также свѣдѣнія о дворянахъ, ихъ хозяйственной дѣятельности, поведеніи и ихъ домашней жизни; при этомъ благонравныхъ поощрять, а неблагонравныхъ дружески наставлять на путь истинный. Точно также слѣдить за купцами и цеховыми ремесленниками, преслѣдовать пьяницъ и лѣнтяевъ, а хорошихъ людей оберегать отъ притѣсненій.

"Предметь высшей важности есть земледѣліе, первый источникъ народнаго богатства." Поэтому, надобно обратить вниманіе на различіе почвы и обработки въ разныхъ мѣстностяхъ и на земледѣльческія орудія; крестьянъ и помѣщиковъ убѣждать къ производству того, что наиболѣе подходить къ свойству почвы; собирать ежегодныя свѣдѣнія о посѣвѣ и жатвѣ, "никого, впрочемъ, не безпокоя строгимъ требованіемъ подобныхъ свѣдѣній." Совѣтами и указаніями должно способствовать тому, чтобы новгородскій ленъ не отвозился въ сыромъ видѣ въ Голландію, а выдѣлывать изъ него полотна на русскихъ фабрикахъ. Завести запасные хлѣбные магазины, на случай неурожайныхъ лѣтъ; а гдѣ и какъ это сдѣлать наиболѣе удобнымъ образомъ, о томъ представить свои соображенія сенату.

Другой не мен'те важный предметь — л'те козяйство также требуеть большаго вниманія. Надобно рубить л'те не иначе, какъ въ опреділенномъ количестві, а гді они уже вырублены, тамъ разводить новые; въ містахъ малолісныхъ не допускать заведенія фабрикъ. Иміть наблюденіе за исполненіемъ прежде изданныхъ указовъ о томъ чтобы доски ділались не топоромъ, а пилой; для этого поощрять желізныхъ заводчиковъ къ выділкі пиль; хорошо иміть въ губерній искуснаго иностраннаго машиниста и механика, который научаль бы русскихъ строить мельницы и плотины болье прочнымъ образомъ, чтобъ онів не подвергались ежегодному разрушенію.

Губернская карта должна съ точностію обозначать судоходныя рѣки. Полезно также собрать свѣдѣнія, какою породою рыбъ изобилуетъ та или другая рѣка. Новгородскій край наполнень болотистыми мѣстностями, которыя по безпечности начальства и по лѣности жителей до сихъ поръ оставались въ первобытномъ видѣ: надобно изыскать средства къ ихъ постепенной осушкѣ.

Далъе слъдують заботы о путяхъ сообщения. Дороги находятся

въ самомъ плачевномъ состояніи, особенно весной и осенью. Со стороны чиновниковъ стращное воровство и притъсненія. Въ нъ-которыхъ мъстахъ правительство выдаетъ деньги на постройку мостовъ; но въ дъйствительности они все-таки строятся на счетъ жителей, а чиновники остаются безнаказанны. Неръдко въ мъстахъ безлъсныхъ возводятся мосты въ цълую версту длиной и весьма высокіе; все это воздвигаютъ надъ какими-нибудь ничтожными лощинами безъ всякой нужды, и единственно съ тою пълю, чтобы потомъ, подъ видомъ починокъ, обирать казну и вымогать взятки съ обывателей, требуя ихъ на работы въ самое дорогое для нихъ время. Противъ такого могущественнаго зла, какъ недобросовъстность чиновниковъ, секретная инструкція рекомендуетъ упомянутаго иностраннаго машиниста, который подъ наблюденіемъ губернатора составляль бы планы значительныхъ мостовъ и руководилъ бы ихъ сооруженіемъ.

Указъ Петра Великаго о постройкъ крестьянскихъ дворовъ въ извъстномъ разстояній другъ отъ друга, по безпечности губернаторовъ и воеводъ, не приводился въ исполненіе, и потому деревни горъли безпрепятственно. Екатерина приказываетъ слъдить за исполненіемъ этого указа; а гдъ мъстность не позволяетъ исполнить его въ точности, тамъ по возможности оставлять широкія улицы и переулки, или между домами разводить сады и огороды. Послъдніе не огораживать плетнями или заборами, которые истребляють много тъсу, а окружать ихъ канавами и обсаживать колючимъ кустарникомъ.

Затьмъ пдуть полицейскія предписанія относительно внышняго порядка, чистоты и безопасности въ городахъ. Устроить вездь пожарныя предосторожности, по иностранному образцу, соединять рабочіе классы въ цехи, заботиться о заведеніи училищь и постройкь общественныхъ зданій изъ камня; имьть въ губерніи двъ антеки и двухъ лькарей, одного въ Новгородь, другаго въ Псковь, а въ прочихъ городахъ потребное чесло подлъкарей и ихъ учениковъ; также имьть по крайней мърь одного ветеринара, которому отдавать въ руководство русскихъ учениковъ.

Особенное вниманіе обратить на подкупы судей и разныхъ временныхъ коммиссій, на притъсненія во время рекрутскихъ наборовъ, ревизін и при доставкъ подводъ. О злоупотребленіяхъ лицъ, не подлежащихъ въдънію губернатора, доносить императрицъ "секретно". Со Швеціей и Польшей хранить добрыя сосъдскія отношенія, препятствовать переб'єжчикамъ и по возможности возвращать ихъ назадъ. Въ заключеніе императрица поручаетъ Спверсу вообще заботиться о благосостояніи ввёреннаго края, помочь весьма б'єдственному положенію Новгорода, оживить его торговлею и промышленностію. Инструкцію свою онъ долженъ держать въ секретъ и показывать ее кому-либо только въ необходимыхъ случаяхъ.

Разсматривая эту инструкцію, составленную, конечно, подъ непосредственнымъ руководствомъ самой императрины, нельзя не отдать справедливости ея стараніямъ вникнуть въ состояніе провинцій, положить преграды чиновничьимъ злоупотребленіямъ, —и вообще ея дъятельной заботливости объ удучшения дълъ. Во всъхъ ея планахъ ясно господствуеть система административной централизаціп. Да иначенне могло и быть. Эта система въ то время находилась въ полномъ развити на континентъ Европы. Послъ Людовика XIV, блестящимъ ей представителемъ явился Фридрихъ И, который сдъдался; образцомъ для администраторовъ второй половины XVIII въка; вліяніе его системы, конечно, отразилось и на русскихъ государственныхъ лъятеляхъ. Если взять въ разсчетъ европейскіе образны. складъ нашей исторіи въ XVIII стольтін и умьнье Екатерины согласно съ своими видами направлять дъятельность своихъ сотрудниковъ, то намъ будетъ весьма понятно, почему въ планахъ и проектахъ Сиверса мы, напримъръ, почти не встръчаемъ вліянія англійскихъ учрежденій. Несмотря на его долгое пребываніе въ Англіп и самое живое предпочтение къ этой странь, ему и въ голову не приходило примънять къ русской администраціп начала англійскаго самоуправленія. Незамітно, чтобъ оць когда-нибудь задумывался налъ этими началами. Главною причиной тому быль общій ходъ континентально-европейской дивилизаціи: сочувствіе немногихъ мыслящихъ людей къ учрежденіямъ Англіи еще не проникло въ общественное сознаніе. То была эпоха реформъ; но реформы эти были направлены преимущественно на остатки устаръвшихъ феодальныхъ отношеній; онв стремились къ развитію стройнаго государственнаго механизма. къ симметрін его частей. Средствами къ тому служили: система регламентовъ, предписаній, отчетовъ, донесеній, дъятельный полицейскій надзорь, опиравшійся на регулярную армію, подвижная бюрократическая лістница и господство канцелярской тайны.

По поводу вышеупомянутой записки Сиверса, Блумъ находить въ немъ уже "не новичка неопытнаго, а человѣка въ полной силъ характера и многостороннихъ свѣдѣній"; программу же, начертан-

ную имъ для себя, называетъ широкимъ кругозоромъ государственнаго діятеля, который далеко видить за преділы своей губернін п въ то же время не презираеть инкакою мелочью пля достижения ближайшей цёли. Но мы имъемъ полное право нъсколько пначе смотреть на эту административную опытность и знакомство съ краемъ, пріобретенное въ теченіе двухъ или трехъ месяцевъ. Очевидно, молодой губернаторъ явился на свой постъ уже съ готовымъ запасомъ правительственныхъ теорій, для которыхъ главными источниками послужили: наблюденія, сдёланныя мимоходомъ во время пребыванія за границей, родные лифляндскіе образцы и наставленія императрицы. Онъ точно также разделяеть въру въ бюрократическія начала управленія и въ покровительственную систему народнаго хозяйства. Но вмъстъ съ тъмъ Сиверсъ принесъ на свое государственное поприще большую долю здраваго смысла, образованія, благонамфренности, честности и болбе мягкія гуманныя формы, нежели какія въ тѣ времена господствовали въ нашей администрацін. На этихъ-то качествахъ главнымъ образомъ и основалась потомъ его блестящая репутація. Вообще Екатерина и лучшіе дѣятели ен царствованія впервые внесли въ нашу оффиціальную жизнь элементь цивилизованныхъ формъ, смягчившихъ прежнія до крайности жесткія отношенія управлявшихъ къ управляемымъ. Начало ея дарствованія было для Россін началомь такъ-называемаго просвівщеннаго абсолютизма."

Мыствидимът даже, счто отношения власти къ самымът низшимъ слоямът обществат принимаютът иногда нъсколько сантиментальный характеръ. Вотъ тому примъръ:

Гдё-то въ Новгородской губерній два брата рубили въ лёсу дрова; подошель посторонній крестьянинь, и о чемъ-то затвяль споръ. Отъ спора дёло дошло до драки, и посторонній крестьянинь быль убить топоромъ. Когда оба брата поставлены были передъ судомъ, старшій назваль себя убійцей; но и младшій сдёлаль то же самое. "Не вёрьте ему, сказаль старшій: брать принимаєть вину на себя, потому что у меня есть жена и дёти, а онь холость и одинокъ. Младшій, однако, продолжаль настаивать на своемъ. Сиверсъ немедленно донесъ Екатеринь о двухъ братьяхъ, состязавшихся въ великодушін, и на основаніи ея письма, поспышиль объявить преступникамъ прощеніе отъ имени императрицы. Онъ въ восторгѣ отъ этого прощенія, и между прочимъ пишетъ Екатеринъ: "несчастные думали выслушать приговоръ о наказаніи. Ихъ слезы

(когда имъ объявили прощеніе) были самымъ краснорвчивымъ доказательствомъ благодарности за жизнь, которую ваще величество имъ подарили: Всемилостивъйшая государыня, это была лучшая минута, испытанная мною въ Новгородъ. Это глава изъ книги, которая носить заглавіе: "Искусство дёлать счастливымь. "Екатерина въ своемъ отвъть (въ мартъ 1765 г.) отдаетъ должную справедливость благороднымъ чувствамъ Сиверса и прибавляетъ: "Если вамъ нуженъ отъ меня формальный указъ (о прощенія), то пришлите нмена подсудимыхъ. Весь этотъ случай заслуживаетъ мъста въ газетахъ для: чести человъческаго сердца; туть видна чистая натура, и нътъ ничего пскусственнаго нли натянутаго. "Интересно, что сенать или, втрите, начальникъ его генераль-прокуроръ князь Вяземскій, нисколько не умилился этимъ фактомъ; а напротивъ сдёлаль непріятность Сиверсу за то, что тоть объявиль именной указъ помимо сената. Въ одномъ письмъ къ императрицъ губернаторъ сознается, что онъ пограшиль противъ формы, и просить освободить его отъ придирки Вяземскаго.

Улучшеніе земледѣлія и тѣсно связанное съ нимъ улучшеніе крестьянскаго быта, какъ и слѣдовало ожидать, сдѣлалось одною изъ главныхъ заботъ Сиверса, по вступленіи его въ губернаторскую должность. Между прочимъ ему принадлежала честь ввести въ своей губерніи производство картофеля, который, по его представленію, былъ выписанъ изъ Ирландіи и Англіи (1765 г.). "Желаю вамъ", пишетъ ему Екатерина, "успѣха въ картофелѣ и поменьше воровъ." (Сиверсъ жаловался на большое воровство въ своей губерніи).

Главныя средства, которыми губернаторъ думалъ поднять земледъльческую промышленность въ Россіи, были указаны имъ еще въ первой запискъ императрицъ, а именно: основаніе общества сельскаго хозяйства и учрежденіе образцовыхъ имъній по лифляндскимъ правиламъ. Посмотримъ теперь, на сколько эти средства оказались состоятельными.

Въ своихъ письмахъ къ императрицъ Спверсъ не разъ обращался къ вопросу объ обществъ, предсказывая ему весьма важные и благодътельные результаты для цълой Россіи. Онъ изображаетъ при этомъ и самую картину новаго учрежденія. "Въ началъ", пишетъ онъ, "общество могло бы составиться изъ трехъ или четырехъ членовъ. Не смъю ихъ назвать. Первымъ ихъ дъломъ было бы познакомиться со всъмъ, что написано по предмету сельскаго хозяйства въ Англіи, Германіи, Швейцаріи и Швеціи. При этомъ

члены отмечали бы те главы, которыя покажутся име наиболее соотвётствующими различнымъ климатамъ русскаго государства. Отмъченныя страницы они читали бы въ своихъ собраніяхъ и по общему соглашенію давали бы ихъ переводить искуснымъ перыямъ, въ которыхъ, при хорошемъ вознаграждени, недостатка, конечно, не булеть. Переволы булуть издаваться періодически и современемь составять полный курсь сельскаго хозяйства. Безь сомнёнія, найдутся любители, которые примкнуть къ обществу, и по мъръ того какъ распространится сознаніе его пользы, въ провинціяхъ явятся корреспонденты, которые будуть сообщать свои опыты и наблюденія. Наше стольтіе есть выкъз торговли, пскусствы и земледылія. Веру смёлость привести въ примеръ, какъ во время моего пребыванія въ Англіп возникло тамъ знаменитое общество поощренія искусствъ, наукъ и земледълія. Сначала оно раздавало преміи въ одинъ талеръ за какой-нибудь проекть, вышиванье или какую другую ученическую мелочь. Весь его капиталь не превышаль 50 гиней. Я видель людей, которые смъялись надъ этимъ предпріятіемъ. Въ настоящее время оно раздаеть многія тысячи фунтовь стерлинговь и снаряжаеть корабли для отправки свиянь и разныхъ продуктовъ изъ Европы въ Америку. Каждый зажиточный англичанинъ старается записаться членомъ, и съ удовольствиемъ видитъ свое имя наиечатаннымь въ числъ любителей и поощрителей искусствъ, наукъ и земледелія. Туть молодой губернаторь, очевидно, увлекся блистательнымъ иноземнымъ примвромъ, и не взяль въ разчетъ различія цивилизацій. Действительность не замедлила резко показать это различіе.

Новое общество, названное Вольнымъ Экономическимъ, было утверждено (въ октябръ 1765 года), принято подъвысочайшее покровительство и одарено значительною суммою денегъ. Во главъ его поставлено нъсколько знатныхъ вельможъ, и между прочими Григорій Орловъ. Общество сначала собиралось еженедъльно, и засъдало въ аристократическихъ дворцахъ. Но скоро число собиравшихся начало замътно таять; наконецъ оставались только немногіе члены, еще не потерявшіе присутствія духа. Уже напечатано было нъсколько отвътовъ на задачи общества; но продажа книгъ шла очень туго. Прекрасный, дорогой домъ, построенный для него и еще не вполнъ оконченный, успълъ вовлечь общество въ большіе долги, такъ что на покрытіе ихъ былъ запроданъ въ частныя руки. Императрица заплатила долги, и возвратила домъ обществу. Всю вину такого ре-

зультата Сиверсь въ послъдствіи относиль къ той стать устава, которая допускала въ члены только человъка, представившаго какойнибудь письменный трудъ по экономической части; между тъмъ какъ въ Англіи одинъ опредъленный взносъ давалъ право быть членомъ. Графъ Остерманъ и Ангальтъ, въ качествъ президентовъ и съ помощію нъкоторыхъ другихъ вельможъ, потомъ оживили нъсколько дъятельность общества денежными пожертвованіями и щедрою раздачей золотыхъ медалей на преміи. Такимъ образомъ это аристократическое общество не было допущено до окончательнаго паденія. Не видно однако, чтобы оно имъло дъйствительное вліяніе на русское земледъліе. Замъчательно, что изъ всъхъ премій, розданныхъ до конца XVIII стольтія, едва иять процентовъ пришлись на долю русскихъ; остальные достались иностранцамъ и большею частію нъмпамъ.

Изъ числа первыхъ задачъ на премін наиболье интересна слыдующая: "Что полезние для общества: чтобъ крестьянинъ имиль въ собственности вемлю или токмо движимое имъніе?" Эта задача (предложенная самою императрицею) была прислана въ общество, въ 1766 г., со вложеніемъ 1000 червонныхъ для премін. Число сділанныхъ на нее отвътовъ простиралось до 164. Изъ нихъ преміи удостоилось разсужденіе ахепскаго уроженца Беарде Делабей, въ 1768 г. Делабей рашиль вопрось въ пользу крестьянской собственности. Когда же надобно было составить приговоръ о переводъ и напечатаніи этого сочиненія на русскомъ языкъ, въ обществъ, говорять, не обошлось безъ волненія со стороны крупныхъ землевладильцевъ; а князь Вяземскій, въ качествъ генералъ-прокурора, будто протестовалъ противъ такого ръшенія на томъ основанін, что русскій народъ все напечатанное принимаеть за указы. Однако, по желанію императрицы, разсужденіе было напечатано. Но приложение его къ делу нашли невозможными. Такимъ образомъ тщетно осталось все краснорфчіе Делабея, до очевидности доказавшаго необходимость крестьянской собственности п личной свободы. \*)

А между тымь сама Екатерина обнаруживала живое участіе къ этому вопросу.

Во время упомянутаго путешествія въ Лифляндію до нея дошло много жалобъ на жестокое обращеніе пом'ящиковъ съ своими крестьянами. Надобно зам'ятить, что шведское правительство въ XVII вък'я

<sup>\*)</sup> См. Труды Вольнаго Экоп. Общества VIII ч. нли Чтенія Об. Ист. и Древ. 1862. Кн. 2;

приняло ужет некоторыя тмёры тря, смягченія препостнаго права и постепеннаго освобожденія крестьянь въ Остзейскомь крав. Но со времени русскаго завоеванія, ливонское дворянство снова и всею тяжестью своею налеглодна несчастныхъ Латышей и Эстовъ. Екатерина, поручила лифляндскому генераль-губернатору. Броуну обратить вниманіе: дворянь дна удучшеніе, пкрестьянскаго: быта і п Броунь новидимому не отличился сособымь усердіемь въ этомъ діль. Въ средь остзейскаго рыцарства нашелся тогда только одинь благодытельный пом'вщикъ, баронъ Фридрихъ Шульцъ фонъ Ашераде: онъ составиль для своихы крестьянь инвентарь, отказался оты права отчуждать ихъ отъ земли и возвышать повинности сверхъ мъры, установленной шведскимъ правительствомъ, и т. п. Но, когда на ландтагѣ 1765 г. гонъ предложилъ ввести вездѣ такія же правила; то противъ него поднялась цълая буря. Единственное, на что согласилось дворянство, было признание за крестьянами движимой собственности. Спуста два года, подобное явление повторилось и въ знаменитой коммиссіи законодательства, собранной въ Москвъ. Иниціатива въ крестьянскомъ вопросъ, шедшая отъ самой Екатерины, отступила передъ оппозицією землевладъльцевъ. Эта иниціатива отступила темъ скорве, что чувствовала подъ собою еще не совсемъ твердую почву. Что касается по Сиверса, то онъ, очевидно, былъ одинъ изъ, немногихъ государственныхъ людей въ Россін, скоторые с сочувствовали первымъ эманципаціоннымъ попыткамъ Екатерины; впрочемъ сочувствие выражалось въ довольно скромныхъ формахъ.

Другой проекть нашего губернатора—образцовыя арендныя имфнія, устроенныя по-лифлиндски — быль приведень въ исполненіе
только отчасти. Сиверсь взялся самь за это діло; въ товарищи
себі онъ рекомендоваль своего земляка и друга Энгельгардта, какъ
отличнаго хозяпна, и уже зараніве любовался зрівлищемъ цвітущихъ
полей и откормленныхъ барановъ. Для опытовъ своихъ онъ выбраль нзъ экономическихъ имфіній Коростинскую волость, на югозападномъ берегу Ильменя. Императрица назначила ему ежегодно
1000 руб. изъ коростинскихъ доходовъ. Но спустя два года, онъ
нашелъ, что не имфеть достаточно времени заниматься сельскимъ
хозяйствомъ, и передалъ управленіе Коростинскою волостью капитану Фолькерзаму. Однакожь, не довольствуясь опытами въ малыхъ
размірахъ, Сиверсъ неоднократно предлагалъ императриці очень
шпрокую міру: раздать массу казенныхъ и бывшихъ церковныхъ
имуществъ въ аренду заслуженнымъ офицерамъ и закономъ опре-

дёлить ихъ экономическія отношенія къ имѣнію, по примъру Лифляндій, гдѣ, благодаря этому учрежденію, множество семействъ доставляетъ государству новыхъ офицеровъ". Императрица передала этотъ проектъ въ коллегію экономіи, и тамъ онъ, кажется, остался безъ движенія. Въ послѣдствіи Спверсъ съ горестью упоминаетъ о такомъ результатѣ своего проекта, говоря о положеніи экономическихъ крестьянъ, которое время отъ времени становилось все хуже. Если взять въ разсчетъ дъйствительную судьбу экономическихъ крестьянъ, которые большею частію все-таки перешли въ частныя руки и притомъ безъ всякихъ условныхъ отношеній, а просто пожалованы въ крѣпостную собственность, то мѣра, предлагаемая Сиверсомъ, сравнительно была бы для крестьянъ благодѣяніемъ.

Взглядъ молодаго губернатора на средства улучшить положение земледельческого состоянія выразился еще по следующему поводу. По случаю возвышенія ціны на хлібь въ 1765 г., сепать поручиль всёмь губернаторамь развёдать, отъ чего произошло это возвышеніе, и какими, мірами можно, его устранить. Възготвіть своемъ Сиверсь, кром'в естественной причины, то-есть неурожая, указываетъ еще на два главные источника дороговизны. Во-первыхъ. самовольное наложение помъщиками неумъреннаго денежнаго оброка на своихъ крестьянъ; всякій хочетъ имъть въ доходахъ преимущество передъ сосъдомъ или сравняться съ темъ, у кого угодья дучше и мъстоположение болъе способно къ промысламъ. Во-вторыхъ, многие помѣшики и также казенныя вѣдомства уничтожили господскую запашку, а земли отдали крестьянамъ, и наложили на нихъ за то неумфренный оброкъ. Многіе крестьяне, отъ умноженія оброковъ, покинули свое поле и ушли на разныя работы и промыслы; а оставшіеся на пашн'я старались хлібот свой продать какт можно дороже, чтобъ удовлетворить властей "и темъ себя отъ истязанія избавить". Притомъ около милліона душъ (отобранныхъ у духовенства) разомъ и всв безъ разбора переведены на денежный (полуторарублевый) оброкъ, тогда какъ прежде они большею частію платили оброкъ хлъбный. Вообще всякій владелець и всякое въдомство стараются не объ улучшения хлебопашества, а только о томъ, какъ бы увеличить денежный оброкъ. "Сверхъ всего этого мив кажется", замвчаеть губернаторь, "что прежнія правительства о столь важной части государственнаго домостройства надлежащее попечение не имбли, и какъ помбщика такъ и крестьянъ къ земленашеству не довольно побуждали."

Меры противъ упомянутыхъ золъ онъ предлагаетъ следующія:

Чтобы крупные пом'вщики непрем'вню им'вли господскую запашку, часть оброка брали бы хлёбомъ и не налагали бы на крестьянъ оброкъ сверхъ силъ; а для этого надобно, по примъру Эстлянлии и Лифляндін, определить оброки, смотря по качеству и положенію земель; однако, крестьянинъ попрежнему долженъ всевозможную работу на господской паший исправлять". Въ хлибородных провинціяхъ вивсто подушной подати тоже собирать хлібоный оброкъ. въ другихъ, гдв удобно, брать отчасти хлабомъ, отчасти деньгами. Хлъбъ этотъ пусть идеть на продовольствие ближайщихъ войскъ. какъ то динится въ Эстляндій и Лифляндій. Съ казенныхъ и экономическихъ крестьянъ также собирать часть оброка хлабомъ, который побращать на зармію п запасные магазины. При низкой рыночной цень хлеба отпускать его въ чужія госуларства безпошлинно, по прим'вру Англін; это привлечеть къ намъ иностранныхъ покупателей и вивств большія суммы денегь: а требованіе на хлъбъ поощрить земледъльца къ разнымъ улучшеніямъ. Наконецъ, на случай неурожаевъ, узаконить, чтобы всякій помъщикъ и управляющій казенными имініями иміль всегда запась хліба, достаточный на прокормление крестьянъ въ течении одного года \*).

Нѣкоторую часть проэктовъ и предложеній Сиверса мы видимъ въ послѣдствіи осуществленною; но вообще замѣтно, что императрица относилась къ нимъ критически, и во многомъ изъ нихъ видѣла увлеченіе. Напримѣръ, въ томъ же письмѣ, гдѣ она говоритъ о двухъ великодушныхъ братьяхъ, встрѣчается и слѣдующее замѣчаніе: "По донесеніямъ сената, въ провинціи Великолуцкой нѣтъ болѣе такого недостатка въ хлѣбѣ, какъ прежде. Въ случаѣ несовсѣмъ надежныхъ свѣдѣній, берегитесь, чтобы господа дворяне не употребили во зло доброту вашего сердца, когда имъ вздумается вымогать вспоможеніе изъ казенныхъ магазиновъ. Есть русская пословица: Казенному лѣсу всякій родня".

Еще болъе критически относился къ этимъ проэктамъ сенатъ, съ которымъ чаще всего приходилось имъть дъло нашему губернатору. Напримъръ, въ 1766 г. новгородская губернская канцелярія получила отъ сената подтвержденіе надзирать за исполненіемъ прежнихъ указовъ, запрещавшихъ запахивать землю и скашивать съно на 30 саженъ по объимъ сторонамъ большой дороги: полиція принесла сенату жалобу на то, что законъ этотъ не исполняется. Сиверсъ

<sup>\*)</sup> Архивъ Мин. Ип. Д.

тотчасъ вступается за интересы земледелія. Хотя отъ такой меры пишеть онъ, и есть некоторыя выгоды, для корма прогоняемаго скота, для безопасности проважающихъ и прокормленія ихъ лошадей, но невыгоды превосходять эти удобства. Оставляемыя земли остаются безъ всякой "культуры"; крестьяне жалуются на стёсненіе своихъ полей, и, вопреки указу, все-таки запахивають; "бідные крестьяне", прибавляеть онь, съ которыми я, по моей склонпости къ земледелію и къ домашней экономіи, охотно разговариваю. со слезами изъясняють, что нужда приводить ихъ въ тому" (тоесть къ неисполнению, указа). Наконецъ и за границей онъ нигдъ не видаль, чтобы правительство запрещало подобную запашку. Поэтому губернаторъ "осмѣливается правительствующему сенату представить, не соблаговолить ли онь ходатайствовать объ отмёне указа". На случай же возвышенія ціны свіжему мясу въ столинахъ. можно узаконить, чтобъ обыватели не брали за простой скоть свыше прежнихъ цвнъ. На все это сенатъ отвъчалъ полнымъ отказомъ. и дозволиль запахивать придорожныя земли только до 1770 года \*).

Далье, заботливость Сиверса, о крестьянинь ясно высказалась и въ его мысляхъ о рекрутской провинности. Чтобы возможно болве облегчить вемледельческое сословіе онь предлагаеть следующіе источники для рекрутскаго набора, которые въ тоже время послужать средствомь для очищенія страны оть вредныхь элементовь. Вопервыхъ, бродяги, которыми переполнены всъ тюрьмы. Еслибъ ихъ отдавать въ рекруты, это подъйствовало бы и на помъщиковъ, и на крѣпостныхъ: первые будутъ обращаться мягче, а вторые работать прилеживе. Потомъ: непомнящие родства, неосвалые цыгане, занимающіеся разными недобрыми промыслами, сверхштатные церковнослужители и особенно излишние дворовые люди, которые безполезно вдять клебь и только поддерживають азіатскіе нравы своихъ господъ. Въ числѣ такихъ источниковъ встрѣчаемъ мы одно довольно странное средство, не совсвив согласное съ гуманными принципами Сиверса, которое можно объяснить развъ вліяніемъ современнаго общественнаго строя. За польскую границу уходило въ тѣ времена много народу, особенно раскольниковъ. Въ началѣ Екатерининскаго царствованія, правительство при помощи мягкихъ мъръ усивло нъсколько задержать этотъ отливъ населенія. Чтобы прекратить его окончательно, Сиверсъ предложилъ за поимку бъглыхъ платить пограничной стражъ или пограничнымъ жителямъ

<sup>\*)</sup> Ibidem. u II. C. 3. 12.624.

опредъленную премію, и по крайней мъръ 20 талеровъ польскому помъщику, который выдасть бъглеца коммиссарамъ или начальнику пикета, а деньги взыскивать съ владъльцевъ. Подобная премія, конечно, придется по вкусу Полякамъ, и они съ своей стороны сами устроятъ кордонъ; наши пограничные жители и пикеты также будутъ ревностиви заботиться о своей обязанности. "Корысть часто сильнъйшій двигатель нежели честь". И кого же въ примъръ приводить губернагоръ? Калмыковъ и Мещеряковъ. Когда эти дикари содержали кордонъ, то побъги почти прекратились: понавшагося бъглеца усердная стража раздъвала почти до нага, и потомъ уже отводила къ офицеру пикета, что производило сильное впечатлъніе на тъхъ, кому приходила охота перейдти границу.

Сиверсъ обратиль также вниманіе на облегченіе земства отъ постойной повинности. Въ его губерни квартировало одиналиять полковъ: изъ нихъ два въ Новгородъ и два въ Псковъ. Тяжесть постоя особенно была чувствительна для этихъ двухъ городовъ и окрестныхъ деревень: роты должны были стояты не далве 30 версть отъ города. Сиверсы предложиль построить казармы, такъ какъ помъщики и купцы вызвались сложиться и дать денегь на ихъ постройку. Императрица передала его проекть въ военную коллегію. Президентомъчноследней быль графъ Захаръ Григорьевичь Чернышевъ, опытный администраторы и человъкъ вліятельный. Онъ отклониль проекть на томъ основании что казармы служать удобною почвою для революцій, от ссылансь напириміры изъ псторіи и напилисобственные опыты \*). Однако сдълано было облегнение възтомъ отношени, что самое дальнее разстояние роть отъ городовъ перенесено съ 30 версты на 60 л (70). Впрочемъ, спустя два годал началасы Турецкая война; сзато нею последовали другія: войны, пи новгородскія казармы оставались бы большею частію пустыми. Въ последствій Сиверсь самъ согласился съ мнъніемъ Нернышева, и постоянно сохранялъ съ нимъ дружескія отношенія.

Въл сентябрѣ (17.65 гг. Сиверсъп представилъ императрицѣ ппервый годовой отчетъ опчислъ рожденій, умершихъ и преступленій, и съ удовольствіемъ указываетъ на то, что количество рожденій вдвое превосходитъ число умершихъ, Приг этомъ онъ, считаетъ благою мѣ-

<sup>\*)</sup> Въ докладъ воинской коммиссій, напечатанной въ П. С. З. (№ 12.372), объ этомъ основаній не упоминается; тамъ приведены другія неудобства казармъ, и между прочимъ отношенія постояльцевъ къ хозяевамъ-обывателямъ изображены въ довольно плилическомъ свътъ.

рой облегчить въ податяхъ дюдей семейныхъ и обложить ими холостыхъп и даже незамужнихъ; въ примъръ приводить законы римскаго императора Августа. Но спустя два года число рожденій уменьшилось противъ прежняго на 3 процента, а число умершихъ увеличилось на 12. Причину того Сиверсъ подагаеть въ неурожаяхъ и дороговизиъ.

Изъ проектовъ Сиверса, получившихъ практическое примъненіе. кромъ учрежденія коммиссіи размежеванія и нікоторыхъ изміненій въ способъ рекрутскаго набора, замъчательно улучшение почтовой части. Прежде застная корреспонденція шла черезь руки ямскаго письмоводителя, который ежегодно доставляль 20 рублей тоходу въ новгородскую ямскую канцелярію. Сиверсъ представиль объ учрежденій почтмейстера. Коллегія иностранныхъ дёль отвёчала. что это было бы только лишнею тратой 400 руб. въ годъ. Екатерина однако утвердила губернаторское представленіе, и въ Новгородь быль водворень первый почтмейстерь, который вскорь началь доставлять ежемъсячно почтоваго дохода до 50 рублей. Затъмъ открыты были почтовыя конторы и въ провинціальныхъ городахъ. Въ то же время размножалось и число почтовыхъ трактовъ. Такъ въ октябръ 1765 года поручено было губернаторамъ архангельскому и новгородскому сообща устроить станціи и завести почту, которая два раза въ недълю привозила бы изъ Архангельска для двора свѣжую рыбную провизію и при этомъ принимала бы частныя посылки. А въ іюль следующаго года заведена постоянная почта изъ Новгорода въ Смоленскъ и Торопецъ. Что касается до проведенія и исправленія дорогь, въ этомъ отношеній однимъ изъ важныхъ препятствій служила поразительная б'ядность государства въ ученыхъ техникахъ. Сиверсъ, напримъръ, обращается къ генералу Муравьеву, "директору канцеляріи строенія государственныхъ дорогъ", съ требованіемъ двухъ инженеровъ для исправленія двухъ почтовыхъ трактовъ, новгородско-псковскаго и петербурго-архангельскаго. Генералъ отвъчаеть, что у него ихъ нътъ. Сиверсъ доносить о томъ императриць, и описываетъ жалкое состояние путей сообщения. Императрица совътуетъ ему найдти двухъ или трехъ опытныхъ отставныхъ офицеровъ; онъ нашелъ только одного, который и долженъ былъ служить ему вм'ясто инженера. Подобный же недостатокъ губернія терпъла и въ медикахъ.

Опуская остальные планы и проекты Спверса, которыми такъ изобильны первые годы его губерпаторства, укажемъ еще на одинъ,

принадлежащій къ числу самыхъ раннихъ, но заслуживающій особеннаго вниманія. Въ то время, когда решался вопрось о церковныхъ имуществахъ, Сиверсъ (лютеранинъ по религи) старался обратить внимание императрицы на бъдственное состояние сельскаго духовенства, и напомниль ей о намфреніи надълить его поземельными участками, "въ ожиданіи которыхъ оно умираеть съ голоду". ... Налобно было бы пока назначить ему небольшое жалованье, чтобы зажать роть злословію". Екатерина отвічаеть на это предложеніе не совсемъ милостивымъ тономъ. "Не знаю, кто вамъ сказалъ, что сельскимы (священникамы хотыли назначить участки: они остаются при томъ же, при чемъ были и прежде. Везъ сомивнія, этоть слухь распространили лукавые ханжи и святоши. Если точные справитесь, то увидите, что ихъ прежнее положение остается неприкосновеннымъ: приходы въ 500 душъ могли бы очень хорошо содержать своихъ священниковъ и не подавать имъ повода въ жалобамъ. Излишнее раздробление приходовъ и вытекающее отсюда малое число прихожань, конечно, составляють неудобство, которое надъюсь, вашь архіерей не будеть впередъ увеличивать еще болве". Искренно или нътъ, но Сиверсъ потомъ извинялся передъ императриней въ томъ. что онъ неточно выразился, потому что подразумъвалъ болъе монаховъ и монахинь, нежели сельскихъ священниковъ.

#### III.

### ОБОЗРЪНІЕ ГУБЕРНІИ.

Однимъ изъ первыхъ проектовъ новгородскаго губернатора было новое областное подраздъление его губернии, такъ какъ старое заключало въ себъ нъсколько явныхъ несообразностей. \*) Сиверса пора-

<sup>\*)</sup> Извѣстно, что Петръ I вмѣсто московской областной системы раздѣлилъ Россію на восемь "губерній", въ 1708 г. Потомъ это дѣденіе нѣсколько разъ измѣнняюсь. Въ 1719 году Петръ передѣлилъ государство на одиннадцать губерній, и подраздѣлилъ ихъ на "провинцій", а провинцій на уѣзды. Преемники Петра не разъ производили новыя измѣненія въ ихъ составѣ, такъ что въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, число губерній возрасло до двадцати. Новгородская губернія имѣла въ длину 1.150 верстъ, а въ ширяну 600. Населеніе ся однако не превишало 850.000 душъ. Опа дѣлилась на пять провинцій: Новгородскую, Тверскую, Псковскую, Бѣлозерскую и Великолуцкую, которыя заключали въ себѣ до 34-хъ городовъ и пригородковъ. Распредѣленіе населенія по уѣздамъ было чрезвы-

жало ненормальное отношеніе губернскаго города въ своимъ провинціямъ и увздамъ: этоть административный и судебный центръ нерѣдко отстоялъ отъ нихъ гораздо дальше чѣмъ главные города другихъ губерній. Отсюда проистекали понятныя неудобства для жителей отдаленныхъ краевъ: дѣла поневолѣ терпѣли застой, мѣстный произволъ не стѣснядся высшимъ надзоромъ, а судейскія злоупотребленія давали полную возможность обижать людей смирныхъ. Губернаторъ провель нѣсколько ночей надъ сочиненіемъ новаго областнаго дѣленія. Новгородскій уѣздъ онъ предполагалъ раздробить на нѣсколько уѣздовъ; между прочимъ, совѣтовалъ образовать новые уѣздные города изъ двухъ значительныхъ сель, Валдая и Вышняго-Волочка, обративъ крестьянъ и ямщиковъ въ горожанъ и прибавивъ къ нимъ нѣсколько иностранныхъ колонистовъ для развитія ремеслъ и фабрикъ.

Сиверсъ, и послъ того, довольно долго и усердно работалъ надъ своимъ планомъ областнаго дёленія, сообщая императрицё время отъ времени его измѣненія и дополненія. Наконецъ, онъ дошелъ до того, что началь отнимать всякое значение у своего губернскаго города. Онъ напалъ на Новгородъ, по поводу своихъ размышленій о сообщени между Москвою и Петербургомъ. Вотъ его мысли. Очень далекое разстояние столиць другь отъ друга есть большое неудобство для государства. Надобно провести между ними дорогу по прямой линіи Выгоды отъ этого будуть такъ велики что передъ ними ничего не значить вредът причиненный одному, городу, "который даже и имени города болье не заслуживаеть. "Обращенный изъ губерискаго въздровинціальный, вдали отъ большой дороги, Новгородъ останется при своемъ уксуст и лукт и, кончено, потеряетъ всякое значеніе; но о возстановленіи его не стоптъ и хлопотать. Легче построить два новыхъ города тамъ, гдф дорога пересфчетъ Волховъ и Мсту, нежели поднять Новгородъ. Провинціи тогда будуть ближе къ надвору верховной власти, и все пойдетъ лучше; жители будутъ больше заниматься дёломъ инменье заводить тяжбъ; сообщение съ

чайно неравномерно. Вероятно не безъ связи съ представленіями Сиверса появился указъ 11 октября 1764 года, который произвель некоторыя сокращенія въ числе штатныхъ уездныхъ городовъ; въ Новгородской губерніи кроме пяти провинціальныхъ, такихъ городовъ положено было 15. Интересно, что въ Новгородской провинціи все еще встречается старинное деленіе на пятины, а въ Псковской провинціи, уезды подразделяются на губы (Топографач. изенстія о Россіи. Бакмейстера. 1771 г.).

столичными обитателями смягчить ихъ правы; а теперь они изъ своихъ угловъ смотрять на Петербургъ какъ на конецъ свъта, и т. п.

Вът связи съ планами областнаго передъла (которые большею частью потомъ осуществились) мы встръчаемъ и первыя попытки новгородскаго губернатора къ болъе близкому знакомству съ своими провинціями, особенно съ ихъ путями сообщенія.

Уже съ первыхъ мѣсяцевъ своего губернаторства онъ жаловался императрицѣ, что еще не знаетъ ввѣреннаго ему края. Наконецъ, лѣтомъ 1766 года, ему удалось совершить большое путешествіе, для обозрѣнія сѣверо-восточной полосы Новгородской губерній. Путешествіе это Сиверсъ предпринилъ изъ столицы, гдѣ онъ получилъ отъ Екатерины личныя наставленія. 24 іюня онъ откланялся ей въ Петергофѣ, а на слѣдующій день выѣхаль по петербургско-архангельской большой дорогѣ. Отчетъ о своей поѣздкѣ онъ посылалъ императрицѣ въ видѣ дневника; постараемся дать понятіе о его содержаніи, насколько это позволяють отрывочныя выдержки, приведенныя въ книгѣ Блума.

Въ Новой-Ладогъ Сиверсъ осмотрълъ работы по каналу, который имълъ такое важное значение для государства. Иностранная торговля Россіи и самое существованіе Петербурга, по его замъчанію, зависять отъ извъстнаго уровня въ Ладогъ, безъ котораго ни одна барка не дойдеть до Петербурга. Тамъ же, въ Новой-Ладогъ, онъ полюбовался прекрасною полковою дерковью и двумя школами, заведенными при Суздальскомъ полку его знаменитымъ командиромъ Суворовымъ Одна школа назначена была для дворянскихъ дътей, другая для солдатскихъ; ученики дворянской школы дали въ честь губернатора представленіе какой то комедіи. Подобными упражненіями Суворовъ старался развить въ нихъ ловкость и хорошія манеры. Путешественникъ осмотрълъ также полковую конюшню и садъ; Суворовъ сумълъ развести его на песчаной, безплодной почвъ.

29-го числа Сиверсъ переправился черезъ Волховъ и повхалъ вдоль новаго Сисскаго канала, который долженъ былъ соединить Сись съ Волховомъ, чтобъ облегчить доставку строительныхъ матеріаловъ въ Петербургъ. Дневникъ нашего путешественника добросовъстно исчисляетъ ръчки, переправы и свойства почвы, но, къ сожальнію, скупъ на замътки о населеніи. Достигнувъ береговъ Свири, губернаторъ заъхалъ въ Александро-Свирскій монастырь и посътилъ тамъ епископа олонецкаго и каргопольскаго. "Монастырь лежитъ на красивомъ озеръ съ очень извилистыми берегами. Пре-

красно насаженная березовая роща и сосновый боръ, гдѣ святой поконтся въ маленькой обители, по моему мнѣнію, составляють одно изъ чудесъ его наслѣдниковъ. Здѣсь живеть на покаяніи графъ Бестужевъ, сынъ недавно умершаго канцлера; думаютъ, что на него уже начала дѣйствовать сила святыни, потому что онъ стыдится показываться людямъ" \*),

Изъ монастыря губернаторъ съвздиль въ Олонецъ; потомъ вийств съ флотскимъ капитаномъ, начальникомъ Лодейнопольской верфи, онъ въ додкв поднялся по Свири до Лодейнаго Поля, и съ удовольствиемъ увидалъ здёсь въ бухтв 12 судовъ, пришедщихъ сверху.

Отсюда дорога шла параллельно съ рѣкою Свирью, по песчаной, ходинстой и лѣсистой мѣстности, оживляемой свѣтлыми озерами. Иногда открывались превосходные виды, и нашъ путещественникъ не разъ припоминалъ Швейцарію и Италію. Но сторона эта довольно пустынна; лишь изрѣдка встрѣчались деревеньки и обработанныя поля. Около южнаго прибрежья Онежскаго озера деревеньки сдѣлались чаще и почва болѣе обработана. На рѣкѣ Оштѣ губернаторъ останавливался у одного олонецкаго мѣщанина, который, жоти былъ раскольникъ, выстроилъ себѣ, однако, красивый новомолный домикъ".

6-го іюля Сиверсь достигь станціи Вытегры, лежащей на рівев того же имени: "Туть живуть многіє міщане, занимающієся земледіліємь. Послі обіда я сіль вы лодку и проплыль нять версть внизь до Вянгинской пристани, гді находится также верфь и строятся гальоты; здісь ведется довольно живая торговля, потому что грузять многіє товары для Петербурга, особенно хлібь. Я даже нашель тамь полотняную фабрику въ 32 ткацкіе станка, которая заведена назадь тому три года. Кромі того, есть два свічные завода. Пристань находится вы пятнадцати верстахь отъ Онежскаго озера; южные берега его, также какъ и Ладожскаго, низменны, болотисты и часто подвергаются наводненіямь.

"Такъ какъ въ Вытегръ, по мосму предложению, должна быть учреждена канцелярія, чтобъ облегчить судопроизводство для жите-

<sup>\*)</sup> Въ Маназии Бюнинга, въ статъв Жизнъ прежилно канилера графа Алексия Бестужева-Рюмина, упоминается о томъ, что канилеръ незадолго передъ смертию заключиль своего смна въ монастырь за его неразумное поведение и хотъвъ лишить его наслъдства (II. 432).

лей этого отдаленнаго края, то я думаю, что лучшимъ мѣстопребываніемъ для судьи была бы пристань. Въ такомъ случаѣ надобно перевести сюда и станцію архангельской дороги; это мѣсто лежитъ почти на половинѣ пути между Ладогой и Каргополемъ, слѣдовательно здѣсь можно было бы учредить и почтамтъ \*). Какъ жаль, что Вытегра имѣетъ такое быстрое теченіе. Петръ Великій думалъ провести чрезъ нее сообщеніе между государствомъ и столицей; но онъ нашелъ, что теченіе Вытегры слишкомъ сильно и мелководно. "7-го іюля въ Вытегрѣ я былъ задержанъ до обѣда многими жалобами".

Слова эти очень естественно затрогивають любопытство читателя; онъ ожидаеть узнать какія-либо подробности о жалобахъ, въ которыхъ, конечно, отражались интересы и нужды мѣстнаго населенія. Но подобное обстоятельство, очевидно, было для путешественника не на первомъ планѣ. Главное внимаціе его обращено на водяныя сообщенія и особенно на тѣ сообщенія, которыя имѣлъ въ виду еще Петръ Великій. Тутъ образъ Петра постоянно носится передъ глазами нашего губернатора, и его слова проникнуты благоговѣніемъ къ памяти преобразователя. Онъ съ умиленіемъ разсказываетъ, что въ Вытегрѣ обѣдалъ въ томъ самомъ домѣ, въ которомъ Петръ бывалъ до семи разъ, между прочимъ и тогда, когда ѣздилъ съ Екатериною на Олонецкія желѣзныя воды.

Достигнувъ Бадожской пристани, на ръкъ Ковжъ, Сиверсъ остановился здъсь на нъкоторое время для осмотра мъстности, интересной по отношенію къ водянымъ сообщеніямъ. Изъ разсказовъ жителей онъ узналъ, что прежде за четыре версты выше на ръкъ была другая пристань, по что теперь она оставлена, вслъдствіе притъсненій одного майора гвардіи, предъявившаго притязанія на сосъдству, ровнал, низменная и болотистая, что страна, лежащая по сосъдству, ровнал, низменная и болотистая, что ръчки имъютъ здъсь чрезвычайно тихое теченіе, и слъдовательно мъстность эта очень удобна для проведенія каналовъ, которые должны соединить Бълое озеро съ Онежскимъ \*\*). Объ этомъ думалъ еще и Петръ Великій; самые пожилые изъ окрестныхъ обитателей признались Сиверсу, что сельскіе старшины въ тъ времена отклонили офицеровъ, посланныхъ для изслъдованій, частію ложными показаніями, а частію денежными при-

<sup>\*)</sup> Спустя пъсколько пътъ, именно Вянгинская пристань и была обращена въ городъ Вытегру.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ проходить теперь Маріинская система каналовъ.

ношеніями: (крестьяне боялись, учто ихъ будуть) употреблять на работы безплатно":

Посѣтивъ окрестности озера Ковжи, въ сопровожденіи одного помѣщика, майора Алексѣева, губернаторъ отправился далѣе. Такъ какъ предстояла самая дурная, каменистая часть дороги, то онъ послалъ свой экипажъ въ объѣздъ; а самъ пустился верхомъ на лошади, которою снабдилъ его Алексѣевъ. Сиверсъ проѣхалъ до слѣдующей станціи около 20 верстъ, одинъ, по непрерывному бору, служившему въ старыя времена весьма удобнымъ притономъ для разбойниковъ. "Около полуночи, пишетъ онъ, я былъ пріятно пробужденъ изъ своихъ размышленій, въ тишинѣ мрачнаго лѣса, журчаніемъ воды въ порогахъ рѣки Кемы. Почва здѣсь удивительно камениста, однако хорошо обработана; на поляхъ лежатъ цѣлые холмы камней, кромѣ тѣхъ, которыми обложены полевыя межи. Эта мѣстность заселена маленькими деревнями и извѣстна подъ именемъ Слободской с.

Вечеромъ 9-го іюля онъ достигь Каргополя. Еще на последней станціи губернаторы быль встрічень воеводой и почетнійшими гражданами, за на полъ передъ городомъ его ожидали всъ жители. Но городъ представлялъ печальное зрълище мусора и запустънія, вслъдствіе недавняго ножара. (По ходатайству губернатора императрица назначила 10.000 руб. для вспоможенія городу. П. С. 3. 12.565). Сиверсъ остановился въ домъ бургомистра. На следующій день онъ созваль погоръвшихь жителей, и показавъ имъ высочайше утвержденный планъ новой постройки города съ нумерованными домами, предоставиль выбирать нумера и записываться на постройку, пока онъ съвздить въ Онежскую гавань. Граждане единодушно отвичали, что пони не въ состояни выводить каменные подвалы со сводами, а также платить деньги за наемъ каменныхъ лавокъ, потому что торговля ихъ для этого слишкомъ ничтожна. Губернаторъ нашелъ ихъ представленія основательными, и разрѣщиль ограничиваться однимы фундаментомъ изъ бълыхъ плить, на аршинъ отъ земли; отложиль также и вопрось о каменныхь давкахь. Екатерина и Сиверсь, возобновляя города, потеривнийе отъ пожаровъ, старались при этомъ какъ можно болве распространять каменныя постройки. Но исполнение ихъ плана находило большия препятствия въ бъдности городовъзна, по всей въроятности, еще не меньшія възсамыхъ привычкахъ жителей.

Въ Каргополъ Сиверсъ оставиль почтовую дорогу, и поплылъ по ръкъ Онегъ къ ея устьют Онъ хотълъ взглянуть на вновь открытую

тамъ гавань и на заведенія англичанина Гома, придворнаго петербургскаго банкира, получившаго привилегію на лісную торговлю.

Плаваніе по: Онегѣ было безпокойно, по причинѣ мельничныхъ плотинъ и множества пороговъ Изъ послѣднихъ самыми опасными считаются Бирючевскіе пороги. Теченіе рѣки между ними весьма извилистое и стремительное; дно ея усѣяно камнями, а берега высокіе; обрывистые и заросшіе лѣсомъ Въ два часа Сиверсъ проплылъ 28 перстъ кыпоспранной.

"Отъо Бирючева ръка еще на 25 верстъ очень быстран потомъ она идеть безъ особенной быстрины до мъста, называемаго Порожки. На половина этой дороги и провхаль мимо погоста Турчесова: глъ прежде быль городокъ оты котораго осталась деревянная башня. если только разсказъ о ней жителей справедливъ: почти невъроятно. чтобъ она могла сохраниться со времени литовскаго разоренія, тоесть в събенохи самозванцевъз Я веходиль на колокольно, и смело MOLY CRASATE TO OKPECTHOCTH OVERLORDSCHELL BECHOO PERSONAL BRIXOдить изъ своихъ высокихъ береговъ и оплодотворяеть луга; а отъ ихъ качества зависить и плодородіе полей, потому что безъ скотоводства и большаго удобренія поля, начиная отъ Каргополя, ничего бы не производили Между твит, я должент сознаться, что нигдв почти не видаль такихъ хорошихъ хлабовъ какъ вдоль Онеги: берега дея, задисключеніемъ части занятой. Бирючевскими порогами й Порожками, почти всв обработаны, и деревни по самой наружности своей показывають достаточное состояніе жителей. У многихь крестьянъдя нашель бумажныя обои. Порожки не такъ опасны какъ Бирючевскіе пороги, однако суда много страдають при пеискусныхъ лоцианахъ. Это я испыталъ на себъ, когда лоцианъ посадилъ насъ на камень, отчего сделалась течь; лодка съ остальными моими людьми налетьла на нашу, и опрокинулась, такъ что люди были спасены съ трудомъ.

"Не довзжая версть десять до Устьянскаго, последнее поселеніе на Онегв, за пять версть отъ ен устья, я почувствоваль отливъ Белаго моря. Такъ какъ было уже темно, а вода низка, то и быль принуждень дожидаться дня и вмёсте прилива; а 15-го числа поплыль далее и счастливо достигь Онежской гавани. Я съ большимъ удовольствиемъ увидаль три большіе трехъ-мачтовые корабля, толькочто оснащенные; они выстроены здёсь вмёсте съ другими тремя, стоявшими уже на рейде и нагружавшимися. На лёвой рукъ устроены станели, а на правой лежить село Устьянское, обитатели кото-

раго, конечно по собственной винь, живуть бѣдно. В Подлѣ него находятся зданія Гомовой конторы; они представляють рядь хорошихь деревянныхь домовь. Къ нимь примыкаеть устроенный Гомомь заводь для приготовленія корабельныхь снастей, состоящихь подь управленіемь отличнаго англійскаго мастера. Этоть заводь можеть изготовлять до 30,000 пудь въ годь. Половина матеріала получается изъ Вологды. На другомь берегу, позади станелей, стоять двѣ Гомовы лѣсопильныя мельницы, каждая въ восемь рамь; еще мельница въ четыре рамы находится выше на томъ-же притокъ. Доски выпиливаются не очень большія; сравнительно онѣ довольно дороги, и повидимому сдѣлаются еще дороже. Крестный островь, гдѣ собственно находится гавань или рейдъ, и гдѣ грузятся корабли, лежить въ 10 верстахь отъ Онежскаго устья и слѣдовательно въ 15 отъ будущаго города Онеги".

Коммиссіонеръ Гома, Вокъ, проживавшій дѣтомъ на островѣ, при извѣстіи о прибытіи губернатора, немедленно явился къ нему, п они вмѣстѣ поплыли на рейдъ. Сиверсъ пріятно пораженъ быль видомъ флота болѣе чѣмъ изъ 30 трехъ-мачтовыхъ кораблей. Самый островъ оказался живописною скалой, на которой расположенъ небольшой монастырь, окруженный еловою рощей; \*\*) подлѣ него виднѣлось нѣсколько домовъ и магазиновъ Гома. На одной сторонѣ острова находилась бухта, представлявшая хорошую якорную стоянку, защищенную съ моря цѣнью маленькихъ острововъ; она наполнялась водой только во время прилива, и была вообще дорогимъ подаркомъ для сосѣдняго края, потому что безъ неи невозможно было бы грузить корабли и сплавлять лѣсъ.

Тубернаторъ ужиналь въ обществъ тридцати корабельныхъ капитановъ; они были по большей части Англичане, и съ удовольствіемъ видѣли въ немъ своего полуземляка (по привязанности къ Англіп и знанію англійскаго языка). На слѣдующее утро онъ всходиль на бортъ трехъ кораблей; потомъ воротился на островъ, и отсюда предприняль обратное плаваніе въ устье Онеги. Прибытіе и отъѣздъ губернатора корабли салютовали дюжиной пушечныхъ залювъ.

<sup>\*)</sup> По какой именно винь, губернаторь не говорить. По всей въроятности, онь подразумываеть здысь пресловутую русскую безпечность. Изъ этого села Устьянскаго образовался потомь городъ Онега.

<sup>\*\*)</sup> Этотъ Крестний монастирь основанъ патріархомъ Никономъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ нѣкогда поставиль кресть послѣ своего спасенія отъ бурв, застигшей его во время плаванін изъ Анзерскаго скита.

На другой день (17-го йоля), Спверсь еще разъ объехаль верхомь окрестности, чтобы изследовать мёстность будущаго города. Съ наступленіемь прилива онь поднялся на семь версть вверхь по реке до вновь строющейся лесопильной мельницы, въ сопровожденіи всей англійской колоніи. Туть онь пообедаль, простился съ Англичанами, и поёхаль верхомь до лодки, ожидавшей его за Порожками. "Я должень быль проскакать 18 версть по дороге, по которой не проходило колесо. Времн отъ времени долетавшій до меня рокоть быстрины производиль пріятное внечатлёніе". Очевидно губернаторь возвращался изъ своего далекаго путешествія въ хорошемь настроеній, которое нав'яли на него дикія красоты нашихь северныхъ пустынь и цв'єтущій видь англійской колоніи Гома.

"19-го вечеромъ. Бирючево. Между тъмъ какъ работники (тинувшіе лодку) отдыхали, я наслаждался зрълищемъ богатой природы; тутъ росли черная и красная смородина, малина, дикія розы, отличная трава, красивыя березы и лиственница. Изъ послъдняго дерева я выръзаль себъ трость; его запрещено рубить, потому что оно сохраняется адмиралтействомъ для кораблестроенія. Стволъ его очень высокъ, прямъ и толстъ, какъ ель, и имѣетъ такія же шишки, которыя зимой опадаютъ; оно цѣнится почти какъ дубъ. За 110 верстъ отъ Каргополя эта порода прекращается. Она растетъ на влажной, жирной почвъ, пускаетъ глубокіе корни и посредствомъ сѣянія могла бы хорошо размножиться въ нашихъ странахъ". Остальную часть обратной дороги до Каргополя Сиверсъ проѣхалъ также отчасти въ лодкъ, а отчасти верхомъ или на саняхъ; колеса въ томъ краю не употребляются, по причинъ гористой почвы.

Въ Каргополѣ, какъ и въ первый пріѣздъ, онъ занятъ былъ преимущественно планомъ города. Въ письмѣ своемъ къ императрицѣ 
Сиверсъ замѣчаетъ, что знакомство съ мѣстностію, жителями и ихъ 
средствами подало ему поводъ произвести нѣкоторыя перемѣны въ 
одобренномъ ею планѣ, и онъ надѣется на подтвержденіе этихъ 
перемѣнъ, предпринятыхъ ради общественнаго блага. Онъ увѣренъ, 
что, благодаря щедрости императрицы, черезъ три года въ Каргополѣ не останется и слѣдовъ пожара, и сожалѣетъ только о томъ, 
что здѣсь, посреди лѣта, приходится потирать руки отъ холода и 
топить камины.

Изъ Каргополя путешественникъ пробхалъ по озерамъ Лаче и Воже, посътилъ Бълозерскъ, Устюжну, и находился въ Боровичахъ въ то время, когда услыхалъ о пожаръ въ Торжкъ. Онъ тотчасъ

посившиль на мѣсто бѣдствія, и нашель обгорѣлою всю середину города, то-есть лучшія улицы, съ ратушей и гостинными дворами. Усердіе жителей, иншеть онь, слѣдовать желаніямъ Вашего Величества въ планѣ новыхъ построекъ усугубило мою горесть, возбужденную видомъ дымящихся развалинъ Какъ скоро планъ будеть готовъ, и представлю его на утвержденіе сената, и нисколько не сомнѣваюсь въ щедромъ вспоможеніи отъ моей монархини. Этотъ городъ тѣмъ болѣе достоинъ такой милости, что я нашелъ въ немъ предпочтительно передъ другими духъ порядка, согласія и промышленности. Въ хорошіе годы онъ посылаеть до 200 барокъ въ Петербургъ".

Замвиательно здвсь, по нашему мивнію, то обстоятельство, что послю больших пожаровь одинь изъ лучших государственных людей своего времени хлопочеть только о планв новых построекъ и о вспоможеніи для нихь изъ казны. Мы не видимь, чтобъ его занимали вопросы о причинахъ столь частыхъ пожаровъ, то-есть были ли они постоянно слъдствіемъ неосторожности и несчастныхъ случайностей, или двло не обходилось безъ поджоговъ; а въ такомъ случав, кто были поджигатели и какія побужденія руководили ими? Второе обстоятельство, бросающееся въ глаза, это преобладающая забота о столиць и опасеніе, чтобы, воздвигнутая въ отдаленномъ пустинномъ крав, она не очутилась въ затруднительномъ положеніи. Провинціи оцвниваются прежде всего по отношенію къ Петербургу, то-есть по скольку онв доставляють ему хліба и другихъ необходимыхъ матеріаловъ. Этой заботь, какъ извістно, мы обязаны нашею системой каналовъ.

Провзжая Валдай; Сиверсь полюбовался красивымь положеніемь будущаго города; а Вышній Волочокь, конечно, заняль его какь узель водянаго сообщенія Балгійскаго моря съ Каспійскимь.

Въ концѣ августа того же года мы находимъ губернатора въ Твери. Онъ восхищается новыми зданіями, которыя возникли послѣ большаго пожара, бывшаго предъ тѣмъ года за три. Сиверсъ пишетъ императрицѣ, что къ нимъ остается прибавить еще зданія школъ и академій, такъ какъ нѣжныя попеченія о воспитаніи составляють наибольшую славу ен царствованія. Подъ ен благословеннымъ правленіемъ будутъ образовываться и совершенствоваться въ Россіи ученые и государственные мужи, полководцы и художники; только гражданинъ остается еще безъ образованія и безъ надежды его достигнуть. Какъ было бы хорошо, еслибы Тверь,

сдълавшанся уже образцовымъ городомъ по своей постройкѣ, получила бы и зданіе гражданскаго училища, первое въ этомъ необъятномъ государствѣ! Такой памятникъ говорилъ бы отдаленнѣйшему потомству громче нарядныхъ монументовъ! А въ Каргополѣ можно воздвигнутъ каменную колонну, которан, подобно Троянской колоннѣ, "спустя 2.000 лѣтъ будетъ возвѣщать потомкамъ, что Екатерина II царствовала человѣколюбиво и славно отъ Балтійскаго моря до предѣловъ Китан, и что городъ этотъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые она подняла изъ пепла. Скромность моей государыни да проститъ мнѣ это отступленіе". Сиверсъ нерѣдко увлекается подобными отступленіями, но къ чести его надобно прибавить, что онъ прибѣгаетъ къ девирамбамъ особенно тогда, когда ищетъ покровительства императрицы для достиженія какой-либо общеполезной цѣли.

Изъ Твери Сиверсъ отправляется опять въ Торжокъ и Вышній Волочокъ. "Оттуда, пишеть онв, и поплыву внизъ по Мств, и утомленный продолжительнымъ путешествіемъ по столь многимъ и разнообразнымъ краямъ, постараюсь достигнуть вашихъ петербургскихъ галлерей, чтобы представить вамъ отчетъ".

Въ Петербургъ онъ останся большую часть зимы, и конечно, волею-неволею, принималь участіе въ удовольствіяхь столицы, гдв въ то время праздники събдовали за праздниками. Роскошью и разнообразіемъ ихъ Екатерина старалась возвысить блескъ своего двора. Праздники, впрочемъ, не мешали обычному теченію дель и составлению преобразовательныхъ плановъ, которыми такъ богата первая половина Екатерининскаго парствованія. Въ эту зиму императрица по преимуществу была занята задуманнымъ ею созваніемъ законодательной коммиссіи. На аудіенціяхь, данныхъ новгородскому губернатору, предметь этоть, по всей вероятности, служиль главною темой для бесёды. Влумъ усиливается доказать, что и самая мысль о законодательной коммиссім явилась не безъ участія Сиверса; она была въ связи съ его стремленіями облегчить участь земледёльческаго класса и ослабить гнеть криностнаго права и бюрократи, главнымъп представителемъп которыхъп онътсчиталът сенатът Къппоследнему губернаторы питаль очевидное нерасположение, такъ какъ вътсвоихъпадминистративныхъпначинаніяхъполбольшей части встрьчалъ непреоборимую преграду възмедленности сенатскихъ ръшеній. Насколько Сиверсы участвоваль вы самомы планё законодательной коммиссии, пли недостатку, данныхъ, приштъ трудно. По крайней мъръ мы видимъ, что онъ относится къ этому предпріятію съ большимъ сочувствіемъ.

Въ февраль 1767 г. Екатерина предприняла путешествие въз Москву. Новгородскій губернаторь посившиль вы Тверь, по встрытиль здась императрицу при ея провзда. Выборы тверскихъ депутатовъ въ коммиссію, по донесенію Сиверса, были встрвчены общею радостію. "Нашлось только одно благородное или скорже неблагородноеп/существо, которое дало отвёть, что въ силупименнаго указа (Петран III) поно исвободной отър всякой ислужбы. Надъенимъчмного см'ялись". Изъ Твери Сиверст перевхаль въ Торжовъ, гдв ожидали его дворяне, собравшіеся для той же ціли. Затімь послідовали выборы въ самомъ Новгородъ \*). Здъсь новая мъра была встръчена дворянствомъ съ такимъ энтузіазмомъ что рішено постронть тріумфальную арку въ честь Екатерины законодательницы. Сиверсь передаль императрица просьбу дворянь о позволени поставить этоть монументь; он пужет сочиниль вътобщихь чертахь его плань онь долженъ возвышаться въ Новгородскомъ Кремль противъ большаго Волховскаго мостадочтобы быть на видуну всёхъя продажающихъ сухимъ путемъ или водою Сиверсъ болбе всего заботится од прочностигомонументания сохранении имени Екатерины; поэтому предлагаетъ поставить массивную каменную аркуп не обременяя ее излишними украшеніями; за авът примъръзне забываеть привести римскіе памятники, изъ которыхъ наиболъе украшенные наименъе сохранились до нашего времени.

При провздв черезъ Тверь императрица, конечно не безъ участія губернатора, оказала городу милость: позволила жителямъ строить каменные дома въз меньшихъ размврахъ противъ утвержденнаго плана; такъ какъ при твхъ размврахъ, которые были назначены въ этомъ планв, улицы обстраивались очень медленно. Весною, когда Екатерина опять посвтила Тверь, предпринимая свое извъстное путешествіе въ Казань, она разрвшила выдать заимообразно 50.000 рублей на вспоможеніе погорівшему Торжку. Тогда до сорока торжковскихъ гражданъ изъявили желаніе начать постройку каменныхъ домовъ, и 17-го мая Сиверсъ съ торжественнымъ молебствіемъ заложиль здівсь первый камень того дома, который долженъ быль послужить образцомъ для другихъ: Тубернаторъ наблюдаль при

<sup>\*)</sup> По его представлению императрица разришила въ Новгородской губернии производить выборы депутатовъ не съ убздовъ, а съ пятинъ (П. С. 3. 12.819).

этомъ, по чтобы провыя улицы были шире прежнихъ и вытягивались "по шнурку".

Лѣтомъ 1767 года Сиверсъ предпринялъ второе большое путешествіе въ юго-западную половину своей губерніи.

Предварительно онъ сдёлаль повздку въ Эстляндію, и тамъ проведь нёсколько дней въ помёсть дяди, подлё своей кузины и невёсты, Елизаветы Сиверсъ. (Старий оберь-гофмаршаль въ началё этого года оставиль службу и удалился отъ двора). Отсюда Яковъ отправился въ Ригу для заказа водки, въ которой открылся недостатокъ по его туберніи, потомъ проёхаль въ родной Бауенхофъ чтобы повидаться съ отцомъ, и затёмъ уже продолжаль обозрёніе своей губерніи.

Первый городокъ, встрътившійся при перевздв изъ Лифляндін въ Псковскую провинцію, быль Печеры, извістный только по монастырю и тремъ приаркамъ. Спверсъ называетъ его "жалкимъ". "Монастырь разрушается; часть галлерей, ископанныхътвъ песчаныхътходмахъ, уже обвалилась; но остается еще довольно мъста, чтобы выманивать деньги у простодущія и суевврія для погребенія въ такъ-называемыхъ Свитыхъ мъстахъ". Далъе онъ миновалъ Изборскія развалины. Ствны и башни древняго замка мвстами обвалились. Во внішней стінь быль еще видень рядь печей, вы которыхь во времена непріятельскаго нашествія цекли хлібь жители, собправшіеся сюда изъ окрестныхъ селеній. Въ замкъ жили еще пять священнослужителей, очень бъдныхъ, потому что число ихъ прихожанъ состояло едва изъ 20 крестьянскихъ семей. Отъ Изборска дорога инеть холмами до одного возвышеннаго пункта, съ котораго за 30 слишкомъ верстъ открывается все зданіе Псковскаго собора. Отсюда до Искова путешественникъ вхалъ посреди плодоносныхъ полей.

Около этого времени Сиверсъ былъ обрадованъ следующимъ письмомъ императрицы:

# "Господинъ Новгородскій губернаторъ!

"Я получила ваши оба письма. Въ одномъ вы увѣдомляете, что граждане Торжка хотя и не очень спѣшатъ постройками, однако уже взяли 40 нумеровъ. Читая это извѣстіе, я сказала про себя: вотъ уже почти половина Нарвы (въ которой было до 100 каменныхъ домовъ); остальное придетъ современемъ. Второе ваше письмо сообщаетъ, что жатва будетъ обильная: это меня очень радуетъ. Со времени моего отъѣзда изъ Ярославля въ Москву сухимъ путемъ,

я нигдъ не находила недостатка въ хлѣбѣ; есть деревни, въ которыхъ собраны запасы на два и на три года, и настоящій урожай вездѣ хорошъ. Желаю вамъ во время вашего долгаго путешествія найдти много отрадныхъ вещей и изобиліе водки, за которою вы ѣдете въ Лифляндію; желаю также найти легко исполнимымъ извѣстный вамъ Кутузовскій проектъ (водяныхъ) сообщеній, но прежде всего здоровья и спокойствія. Смотрите не забудьте жениться. Москва 1 іюля 1767.

## "Екатерина".

Въс отвътъ псвоемъ губернаторъ говорить, пито плака письма и ленивому дають крылья", и продолжаеть описывать свои путевыя впечативнія. Онъ осмотрвив Псковь: полюбовался пре кремля красивымь видомь на городъ и окрестности; взглянуль на гробницу и мечь князя Всеволода-Гавріила, хранящіеся въ Троицкомъ соборѣ, и посътиль семинарію, имъвшую до 120 воспитанниковъ. Онъ упоминаетъ еще о прекрасномъ зданін въ восемь комнать, которое коменданты генераль-майоры фонь-Хиршгеймы, построилы для школы, гдъ завелъ хорошіе порядки: Къ сожальнію, никакихъ подробностей объ этихъ порядкахъпмы не находимъ. Вообще Сиверсъ хвалитъ мъстоположение Пскова посреди большой равнины, на берегу прекрасной ръки въ 10 верстахъ отъ озера. Но внутреннее состояніе этого славнаго въ дренности города, увы, подобно Новгороду, представляло только упадокъ и разрушение. Число гражданъ уменьшалось съ каждою новою ревизіей, и по посл'ядней простиралось только до 450. А между тыв край славился своимь отличнымь льномъ, который могь бы сделаться неисчерпаемымь источникомь выгодной промышленности. "Очевидно, замъчаетъ дневникъ, существуютъ физическія, политическія и моральныя причины такого супадка". Но въ изыскание этихъ причинъ онъ не вдается.

1 августа, путещественникъ оставилъ Исковъ и направился къ югу параллельно съ ръкою Великой. Дорогой онъ останавливался у майора Назимова и осматривалъ его сельско-хозяйственныя заведения, устроенныя отчасти на лифляндскій образець. Майоръ имълъ до десяти ткацкихъ станковъ, которые работали прекрасную холстину; ленъ его слылъ за лучшій въ цёломъ крав и отличался своею вышиной (аршинъ шесть вершковъ).

На следующій день путешественникь прибыль въ Островъ. Около этого города видивлись остатки валовь, которые тянулись на многія версты; они служили прежде защитою противъ литовскихъ набёговъ.

32

Следы старыхъ литовскихъ разореній губернаторъ находить почти во всёхъ городахъ Исковской провинціи, и простодушно считаетъ ихъ одною изъ главныхъ причинъ настоящей бъдности! Островъ онъ изображаетъ очень несчастнымъ городомъ: его старый замокъ тенерь только груда мусора; соборь похожь на часовню, а канцелярія: и домъ воеводы представляють какія-то полуразваливніяся хижины. Въ городъ 120 гражданъ и столько же разночинцевъ, всего 150 домовъ. Однако есть значительные купцы, которые ведутъ торговию льномъ и пенькой, доставляють ихъ въ Нарвскую гавань и пользуются тамъ кредитомъ. Въ канцелярія не нашлось ни одного гражданскаго процесса, пикакихъ недонмокъ, и очень мало ленегъ. потому что по получени онъ немедленно отправляются въ Псковъ. Арестантовъ, ожидавшихъ ръшенія при канцеляріи, оказалось трое. Увздный воевода не задолго умерь. Магистрать помвщался поль соломенною кровлей. Въ городъ не было ни рынка, ни давокъ. Сиверсъ назначиль для нихъ мёсто, и велёль открыть воскресные базары. У жителей и втъчни полей, ни луговъ. Многіе изъчних нанимають сосфанія пом'єщичьи или экономическія земли.

Губернаторъ дорожилъ временемъ, и спѣшилъ все осмотрѣть въ Островъ въ тотъ же вечеръ, чтобы на другой день ѣхать далѣе; но простудился, и долженъ былъ остаться здѣсь (цѣлые восемь дней. Часть этого времени онъ прогостилъ у генерала Валуева, котораго помѣстье лежало въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ города.

10 числа Сиверсъ распростился съ Валуевымъ и повхалъ далве на югъ, вдоль рвки Великой. Въ семи верстахъ отъ Острова онъ завернулъ къ богатому помъщику. Тимащеву, извъстному ростовщику, который нажился, ссужая островскихъ обитателей по 12 и 15 продентовъ; при этомъ онъ отличался большою набожностью; и выстроилъ на свой счетъ прекрасную церковь.

Опочку Сиверсъ нашелъ лучше Острова; но замъчаетъ, что напрасно старались сдълать изъ нея кръпость, чему мъстоположеніе совсъмъ не благопріятствуетъ, ибо надъ нею господствуютъ сосъдніе холмы. Здъсь кончались тогда русскія владънія. Изъ Опочки Сиверсъ направидся къ юго-востоку вдоль польской границы, и доъхалъ до Великихъ Лукъ, которыя, въ качествъ пограничнаго города, также имъли кръпость. "Благодаря этой кръпости и хорошо выбъленнымъ церквамъ, Великія Луки выглядываютъ очень недурно". Отсюда онъ хотълъ продолжать путь на Торопецъ, но потомъ передумалъ, и отправился внизъ по теченію Ловати.

Водяныя сообщенія и доставка по нимъ областныхъ продуктовъ въ Петербургъ, какъ мы знаемъ, болье всего занимали губернатора во время его путешествія. Вмьсть съ дорожными впечатльніями онъ не упускаетъ случая время отъ времени сказать императриць ньсколько словъ и о московской законодательной коммиссіи. "Извъстіе о ел открытіи, пишетъ онъ, было праздникомъ для нашихъ върныхъ подданныхъ здъшней провинціи, которые не всъ сутяги, однако, большая часть. Долженъ ди я признаться моей монархинь? Съ тъхъ поръ, какъ ожидаю новыхъ законовъ, болье мягкихъ, болье соотвътствующихъ гуманности и просвъщенному въку вашего величества, рука моя дрожитъ теперь при подписаніи приговоровъ сильнье чъмъ прежде".

Сиверсъ проплылъ по Ловати до Холма и добросовъстно изслъдоваль ея теченіе. По ней каждую весну отправлялось въ Петербургъ до 200 барокъ, полубарокъ и полуводовиковъ съ кожами, овсомъ и свномъ; а еслибъ очистить русло, то навврно отправлялось бы болве. Ближе къ Холму берега ръки становятся одень высоки и обрывисты. Сиверсъ всходиль на возвышенность, на которой быль ностроень старый замокъ; но отъ него оставался только валь, образующій четырехъ-угольникъ. Въ мъстечкъ Холмъ, лежащемъ при впаденіи Куньи въ Ловать, считалось до 700 обывателей, но на лицо оказалось пораздо меньше; в изъд нихъд нашелся полько одинътумъвшій писать Они занимались земледаліемь, разсаянные по интнадцати окрестнымы деревнямы, или отправлялись зарабатывать клабы на баркахъ и другихъ подобныхъ промыслахъ: Тутъ не было ни ремесленниковъ; пи пчиновниковъ. А между тъмъпноложение превосходное и очень выгодное для торговли, такъ какъ отсюда шло прямое водяное сообщение съ Старою Русой, Новгородомъ и Петербургомъ. Причины упадка и печальнаго состоянія жителей Сиверсь, польсвоему обыкновению, не пищеть на болвен близкой къ нему исторіи, ад объясняеть ихъ отчасти старинными литовскими опустошеніями и междуусобными войнами, отчасти же собственною безпечностью жителей; сюда можеть быть присоединяется и недостатокъ" поощренія. Онъ предлагаеть обратить обывателей въ горожанъ, отділивъ отъ нихъ коренныхъ земледъльцевъ. Школа, прядильная фабрика и нѣсколько привиллегій могли бы, по его миѣнію, значительно юживить будущій городь. Любопытна заметка путешественника о томъ, что онъ нашелъ здись целые магазины наворованной соли.

Изъ Холма губернаторъ направился сухимъ путемъ на югъ, въ Торопецъ. Почва этой мъстности, образующая водораздълъ между Ловатью и Западною Двиной, мало обработана и очень холмиста; дорога весьма плоха, а помъщики нисколько не заботятся о ен поддержкѣ, что "ясно указываеть на ихъ малую общительность". За четырнадцать верстъ отъ Торопца губернаторъ ночеваль въ имъни майора Лопухина, гдѣ встрѣтили его воевода съ магистратомъ и значительными гражданами.

Торопець, по словамъ путешественника, од безърсомнения, богатъйшій городъ Новгородской губернін". Онъ запимаеть прекрасное положение на берегу озера, черезъ которое протекаетъ ръка Торопа, внадающая възданадную Двину, Городъ построенъ очень хорошо, имфетъ много красивыхъ каменныхъ домовъ, и въ этомъ отношеніи уступаеть только Твери, благодаря попеченіямь о ней императрицы. Отъ Торопца: идетъ прямое водяное сообщение съ Ригой, и его заграничная торговля довольно значительна, впрочемъ съ примъсью контрабанды. Отсюда Сиверсъ провхаль на Старую Русу, въ которой соляное дъло подвигалось очень медленно впередъ, не смотря на его старанія". Онъ завернуль не надолго въ свою резиденцію; Новгородъ, и быль пріятно поражень появленіемь въ немъ двухъ новыхъ каменныхъ домовъ. Изъ Новгорода губернаторъ снова отправился на погъ, и на этотъ гразъ спеціально для изследованія предполагаемаго соединенія озера Ильменя съ верховьями Волги. Съдиланомъ Кутузова въ рукахъ, онъ поднялся вверхъ по ръкъ Поль, провхаль озеро Селигерь, и поплыль внизь по Волгв. Онь нашель, что существование Кутузовскаго плана возможно, но требуетъ слишкомъ много денегъ на шлюзы. Въ эту повздку путешественникъ посътиль село Осташково, которое очень понравилось ему превосходнымъ мъстоположениемъ и промышленнымъ духомъ жителей. "Одинъ почеркъ высочайщаго пера сделаетъ изъ него значительный городъ".

28 сентября Сиверсъ достигъ Зубцова, у котораго Волга дѣлаетъ поворотъ съ востока на сѣверъ, принявъ рѣку Вазузу; послѣдняяя съ своимъ притокомъ Гжатью, доставляетъ сюда произведенія Украйны. Городъ вообще расположенъ очень выгодно для торговли; но мало ею пользуется. Вѣдность его объясняется все тѣми же причинами, то-есть собственною апатіей и старыми литовскими опустошеніями, до которыхъ, по преданію, онъ нмѣлъ 72 церкви. Если немного помочь жителямъ деньгами и дать имъ клочокъ земли, которую у нихъ отняли казенные крестьяне, то нагрузка судовъ съѣстными припасами (для Петербурга) пойдетъ живѣе, и городъ легко достигнетъ прежняго своего благосостоянія.

29 Сиверсь повхаль вдоль береговь Вазузы, чтобь осмотрыть ел теченіе. Опъ нашель его довольно быстрымь, однако, безъ значительныхь пороговь. Берега холмисты, но хорошо обработаны, и часто встрычались помыщины домики; губернаторь обыдаль у майора Кудрявцева, а ночеваль у помыщика Чашникова. На слыдующій день онь достигь устья рыки Гжати. Здысь была граница Зубцовскаго уызда, слыдовательно кончалась губернія Сиверса. Но интересь къ водянымь сообщеніямь увлекь его далые, именно въ Вяземскій уыздь (Смоленской губ.). Онь оставиль Вазузу, и пустился параллельно съ берегомь Гжати; туть мыстность была ровные, открытые, тучше обработана и гуще населена чымь предыдущая. Съ вершины ныкоторыхь холмовь путешественникь съ удовольствіемь насчитываль на горизонты до двадцати деревень.

1 октября Сиверсъ миновалъ село Пречистое, расположенное въ пятнадцати верстахъ отъ Гжатской пристани. Отсюда до самой пристани тянулись по берегу длинные ряды амбаровъ и сараевъ; въ нихъ складывались разныя туземныя произведенія, которыя купцы привозили сухимъ путемъ изъ сосѣднихъ краевъ для пагрузки на барки, а именно: пенька, тульское жельзо, украинскій медъ и проч. Вообще путешественникъ съ похвалою отзывается о промышленномъ духъ и смѣтливости мѣстныхъ купцовъ. Гжатская пристань расположена по обоимъ берегамъ рѣки и имѣетъ до 300 домовъ; изъ нихъ нѣсколько каменныхъ; но селеніе лежитъ чуть не на болотѣ, "потому что никто не понуждаетъ жителей провести хотя маленькую канавку для стока воды".

Любопытство Сиверса все еще не было вполив удовлетворено. Онвировхаль далже Гжатской пристани, и не успокоился до твхъ поръ, пока не увидвлъ источниковъ Гжати и холмовъ, которые служать для нея водораздвломъ отъ рвки Угры. Въ донесеніи императрицв онъ просить извиненія, что завхаль въ чужой увздъ; при чемъ не упускаетъ случая немного помечтать о томъ, какъ современемъ, когда устранятся ивкоторыя препятствія, по этому пути потянутся на съверъ съ юга, изъ Украйны и сосъднихъ земель, шелкъ и вино на многіе милліоны!

Отсюда Сиверсъ воротился назадъ, и тъмъ закончилъ обзоръ своей губернія, сдѣлавъ 9,000 верстъ въ сѣверной ея половинѣ и около 7,000 въ южной.

Последняя часть его путешествія совершалась подъ благопріятными впечатленіями: изъ Москвы приходили известія о торжествен-

ныхъ засъданіяхь законодательной коммиссій, и Сиверсъ заранъе восхищался ея результатами. Извъстный Наказъ Екатерины, конечно, вызваль восторженныя похвалы у новгородского губернатора. "Отъ господина Кузьмина, пишетъ онъ, я получилъ эту книгу, которую будущіе въка назовуть золотою буллой Россіи. Пусть тъ счастливые смертные, которымъ Ваше Величество поручили это доброе дъло и сообщили Ваши воззрѣнія на благо человѣчества, пусть они покажуть себя достойными такого прекраснаго подвига". Не одна Россія, но целая Европа съ любопытствомъ следила тогда за намъреніемъ Екатерины создать новое законодательство, съ помощію всвхъ сословій и всвхъ племенъ, населявшихъ Россію. Краснорвинвый Наказыбыль переведень на имногіе языки. Сиверсы вь последстви такъ нисаль объезтомъ предпріятіи: "Собраніе работало съ жаромъти очевиднымъ туспъхомъ; тиотвът плохомъ помъщений и безъ надлежащаго поощренія. Императрица уступила разнымъ домогательствамъ и (интригамъ) старыхъ и знатныхъ чиновниковъ. Последніе говорили о членахъ коммиссія: пожалуй, эти господа пошлють нась въ школу". Князю Вяземскому, и безъ того обремененному занятіями въз качествъ генераль-прокурора и министра финансовъ, поручено было соглашение коммиссионныхъ работъ и составленіе новаго законодательнаго свода. Онъ, съ своей стороны, поручиль это дело песколькимы опытнымы секретарямы, которые отлично знали на память старые законы, пно непливли никакого понятія ни о Римскомъ правѣ; ни о правѣ; современныхъ цивилизованныхъ народовъ; а во главъ ихъ поставленъ былъ нъмецъ, искатель приключеній, который совсёмь не зналь русскаго языка"..

Въ пачалъ зимы мы застаемъ Якова Ефимовича, уже женатаго, въ Москвъ, куда онъ отправился, конечно, по желанію императрицы, чтобы лично отдать ей отчеть въ своемъ путешествіи. Здѣсь онъ принялся клопотать о совершенномъ уничтоженія пытокъ, которыя въ первой инстанціи были уже отмѣнены Екатериной. Большое количество арестантовъ, ожидавшихъ пристрастныхъ допросовъ, лежало тяжелымъ бременемъ на сердцѣ благодушнаго тубернатора. Сиверсъ зналъ какія препятствій полагались для этой реформы со стороны закоренѣлаго чиновничества, и потому пользовался всякимъ случаемъ расположить императрицу къ окончательной отмѣнѣ пытки. Въ числѣ процессовъ, подлежавшихъ пристрастнымъ допросамъ; у него нашлось нѣчто похожее на одно старое дѣло, рѣшенное прв отцѣ Григорія Орлова. (Отецъ его занималъ мѣсто новгородскаго

губернатора во времена Елизаветы). Въ протоколъ записано было. что судьи и прокуроръ опредълили произвести пытку, но губернаторы отвергнуль ее. Сиверсы разсказаль этоты случай императринъ и Григорію Орлову. Оба они были тронуты: Орловъ даже обняль Сиверса со слезами на глазахъ, и съ тъхъ поръ постоянно находился съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Но все чего последній могъ добиться, была тайная инструкція губернаторамь: въ уголовныхъ ивлахъ, пребующихъ по законамъ пытки, сообразоваться съ IX главой Наказа, которая признавала пытку безполезною. Екатерина написала эту, инструкцію въприсутствін Якова Ефимовича, и онъ на коленахъ приняль бумагу еще съ незасохщими чернилами. Узнавъ о томъ, нъкоторые сенаторы и придворные, если върить Сиверсу, замѣтили, что теперь никто, ложась спать, не можеть до утра ручаться за свою жизнь. Несмотря на свой секретный характеръ. инструкція скоро саблалась почти всёмъ извёстною, и вызвала общую радость:

### IV.

## ПЕРЕМЪНЫ ВЪ ПОЛИТИКЪ.—ИЗВЪСТІЯ ИЗЪ СТОЛИЦЫ.— КАРАНТИНЫ.

Въ январъ 1768 года Екатерина оставила Москву, не совсъмъ довольная результатами своей повздки и въ особенности духомъ оппозиціи, который она встрітила въ московскихъ жителяхъ. Немного времени спустя, мы видимъ уже явную перемъну въ настроенін нашего губернатора: отъ своихъ многочисленныхъ плановъ н свътлыхъ надеждъ онъ довольно быстро переходить къпразочарованію и жалобамъ на вившнія, неодолимыя преграды для его дъятельности: Главное мъсто между этими преградами запималь сенать, который представляль собою центрь тяжести въ государственномъ механизмъ: къ нему со всъхъ сторонъ стекались просьбы, донесенія и проекты, административные, судебные и хозяйственные; но здёсь нерёдко и прекращалось ихъ дальнейшее движение. Въ марть, Спверсъ доносить, императриць о своемъ затруднительномъ положеніи: ему нужень еще одинь члень для его канцеляріи, особый секретарь и ивсколько писцовь, и онъ безпоконть этимъ двломъ прямо императрицу, потому что "безполезно было бы обращаться опять къ сенату, куда онъ уже много разъ о томъ писалъ".

Между тёмъ дёла едва подвигаются впередъ, или рѣшаются наскоро безъ надлежащаго разсмотрёнія. "Уже идетъ четвертый годъ моего управленія, говоритъ онъ, а я еще никогда не имѣль удовольствія при концѣ своего рабочаго дня сказать самому себф: "смотри, вотъ твои работы совершенно окончены"; напротивъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе растутъ передо мною бумаги":

Другимъ предметомъ жалобы въ томът же письмът являются собственныя финансовыя обстоятельства Спверса: Тубернаторское жадованье составляло 2.500 руб.: кромъ того, ему пассигнована была 1000 руб. изъ коростинскихъ доходовъ. Но путешествія по губерніи запутали губернатора въздолги. Интересно его откровенное сознаніе въ томъ, что онъ могъ бы легко обогатиться, если бы захотълъ. "Одно вино могло бы доставить мив на покупку 20 гаковъ вемли. Я отвергъ это средство, и кредить мой теперь истощается". Далъе встрачаемъ признаніе, бросающее не совсамъ романтическій свать на его педавнюю женитьбу. "Не имен особых корыстных целей, я однако надъялся найдти въ женитьбъ новые источники существованія. Но совершенное разстройство дёль моего тестя слишкомъ поздно вывело меня изъ заблужденія. Мнъ не остается иного прибъжища, какъ упасты къ стопамъ Вашего Величества, открывъ мое настоящее положение. Соблаговолите, Ваше Величество, назначить другую тысячу изъ коростинскихъ доходовъ". Не извёстно, что отвъчала на это императрица.

При дворѣ, очевидно, уже подулъ другой вѣтеръ. Польскія дѣла начинаютъ увлекать Екатерину во внѣшнюю политику; вниманіе къ начатымъ внутренпимъ вопросамъ замѣтно слабѣетъ. Императрица еще занимается планомъ полицейскихъ, губернскихъ и судебныхъ учрежденій; иногда много работаетъ падъ ними виѣстѣ съ Спверсомъ, но уже не съ такимъ одушевленіемъ какъ въ первые годы, а главное, не приходитъ ни къ какимъ рѣшеніямъ. Напрасно Спверсъ опять возстаетъ протпвъ сената, который отвѣчаетъ молчаніемъ на его представленія о новомъ раздѣленіи губерніи, объ открытіи новыхъ городовъ, о необходимыхъ мѣрахъ для путей сообщенія. Такъ, его предложеніе объ успленіи воды въ Тверцѣ и Мстѣ осталось безъ вниманія, и вслѣдствіе того, слѣдующею осенью до двухъ сотъ барокъ застряло въ порогахъ. Та же участь постигла его предложенія о городскихъ школахъ, о губернскомъ банкъ и пр.

Конецъ 1768 года былъ ознаменованъ важнымъ правительственнымъ актомъ—учреждениемъ ассигнаціоннаго банка. Сиверсъ, по

его собственнымъ словамъ, былъ главнымъ виновникомъ этого учрежденія. На мысль о банк' навело его огромное количество м'дной монеты; подати, оброки, регаліи уплачивались преимущественно мъдью, и эти груды мъди въ извъстные сроки доставлялись въ Новгородъ цёлыми транспортами, иногда за 800 или 900 версть; такая доставка стоила много времени, большихъ издержекъ и всякаго рода неудобствъ, при нашихъ первобытныхъ путяхъ сообщенія. Спверсъ вспомниль о датскихъ и англійскихъ вексельныхъ банкахъ, съ которыми познакомился во время своей дипломатической службы за границей. Онъ предложилъ императрицъ основать подобное учрежденіе въ Россіп, оградивъ его необходимыми мірами предосторожности. Мысль ей понравилась; но князь Вяземсіки, графъ Панинъ, князь Голицынъ и другіе министры нашли затрудненія, п потому прошель годь въ обсуждении спорахъ. Наконецъ, Екатерина рвшилась. Но оказался недостатокъ въ хорошей бумагъ для билетовъ; во дворцв собрани старыя скатерти и салфетки и отдали для выдълки бумаги на Красносельскую фабрику графа Карла, то-есть дади нашего губернатора. Последній сочиниль штемиель, и для возбужденія большаго довърія, предложиль, чтобы на билетахъ подписались четыре сенатора. Нока дело было окончено, прошеть еще годъ. 29 декабря 1768 года паданъ манифесть о двухъ вексельныхъ банкахъ, Московскомъ и Петербургскомъ. По смыслу манифеста банки выпустили на 1:000:000 рублей безпроцентныхъ векселей, пріемъ которыхъ не быль обязателень; постоянный псправный размёнь, ихъ обезпечивался императорскимъ словомъ. Сиверсъ взялся начать обращение обилетовъ съ своей губернии, поусийхъ, превзошель ожиданія \*).

"Немного лѣть спустя, разсказываеть онь, въ банкахъ было сложено на 24 милліона мѣди; на такую же сумму находилось въ обращеніи билетовь, и они стояли пари съ серебромъ до 1781 года, когда я оставиль службу. Но скоро возникли несогласія между начальникомъ банка, графомъ Шуваловымъ, и княземъ Вяземскимъ. Убѣдили императрицу учредить банкъ на 20 лѣтъ и заразъ выпустить билетовъ на 34 милліона безъ всякаго фонда, а только съ обѣщаніемъ брать ихъ для казенныхъ платежей. Наставшія войны

<sup>\*)</sup> Интересно сабдить по последующимъ указамъ, какъ количество этихъ билетовъ постепенно растетъ, и какъ они мало-по-малу принимаютъ характеръ бумажныхъ денегъ. II.~C.~3.~Ne M~13.227,~13.314,~13.385,~13.563,~и проч.

скоро принудили взять милліоны; служившіе первоначальнымъ фондомъ".

Между темъ главныя заботы Екатерины обратились на отношения польскія и на войну съ Турціей. Въ пностранной исторической литератур'ь очень праспространено мнине п (которое отразплось п. въ внигь Блума), что война была нужна Екатеринь по ея личнымъ обстоятельствамь, и учто диссидентскій вопрось въ Польшів послужиль ей только благовиднымы предлогомь. Около этого времени расшевелились многія страсти, что доказывають многочисленные заговоры въ первые годы Екатерининскаго царствованія; реформаціонныя попытки еще болье усилили волненія умовъ. Все это, утверждають Немцы, побуждало Екатерину броситься во внешнюю политику, чтобы побъдами и завоеваніями занять общественное вниманіе. Такое мивніе, очевидно, преувеличено, хотя и подкрвиляется внешнимы сочетаниемы фактовы. Если и допустить вы данномъ случат вліяніе личныхъ побужденій, то необходимо прибавить, что обстоятельства гармонировали, съ ними какъ нельзя плучше. Польскія п турецкія отношенія были діломъ наслідственной политики. Россія не могла успоконться, пока не возвратила западнорусскія области и берега Чернаго моря; они были необходимы для нашего ладынтишаго развития, государственнаго и національнаго.

Въ октябрѣ 1768 года новгородскій губернаторъ въ письмахъ къ императрицѣ горько сѣтуетъ на приближающуюся войну, которая отодвигаетъ на задній планъ дѣло законодательной коммиссіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ старается предупредить слишкомъ тяжелый рекрутскій наборъ, совѣтуетъ брать не болѣе одного съ 300 и послѣдовать примѣру императрицы Анны, которая приказывала отдавать въ рекруты излишнихъ церковнослужителей. Послѣдняя мѣра дѣйствительно принята. Екатериною; но наборъ произведенъ всетаки не съ 300, а со 150 \*). Сиверсъ расказывалъ въ послѣдствіи, что первая Турецкая кампанія, продолжавшанся около шести лѣтъ, съ одной его губерніп взяла до 50.000 рекрутъ; изъ нихъ 20.000 онъ принялъ лично. "Рекрутскій наборъ, прибавляетъ Сиверсъ, производитъ всегда родъ лихорадки въ умахъ крестьянъ и горожанъ. Всѣ хотятъ или избѣжать его, пли за деньги откупиться отъ вѣч-

<sup>\*)</sup> Въ октябрѣ объявленъ наборъ по одному съ 300, а въ ноябрѣ въ въ съ тѣмъ же наборомъ приказано произвести новый, такой же; съвдовательно въ грезультатѣ пришлось по одному со 150, H.C. 3. № 13/195.

ной разлуки съ мѣстомъ, гдѣ они впервые увидѣли диевной свѣтъ; даже тѣ; которые нанялись за другихъ, проживаютъ свои деньги и бѣгутъ при первомъ удобномъ случаѣ. Лучшій способъ набора когда производятъ его по мірскому приговору; тогда бываетъ менѣе угиетенія, обмана и насилія. Но какихъ слезъ, какихъ стоновъ не приходилось мнѣ видѣтъ и слышать при словѣ: "лобъ!" Какая радость если кричали: "затылокъ!" \*).

Въ системѣ наборовъ, подобно тому какъ и въ другихъ частяхъ администраціи, Сиверсъ предлагаетъ нѣкоторыя частныя улучшенія. Мнѣнія свои онъ изложиль отчасти въ особой запискѣ, лично поданной императрицѣ лѣтомъ 1769 года. Тутъ онъ говоритъ, что удобнѣе всего выдавать указъ о наборѣ въ сентябрѣ, чтобы не помѣшать уборкѣ хлѣба. Но, спустя два года, онъ убѣдительно проситъ императрицу, въ случаѣ новаго набора, не производить его ранѣе ноября, потому что сентябрскіе опыты имѣли печальные результаты, и помѣщики охотнѣе дали бы одного рекрута со ста душъ въ ноябрѣ, нежели со 150 въ сентябрѣ. Губернаторъ, по его мнѣнію, долженъ лично присутствовать при пріемѣ; если мало офицеровъ п солдатъ для караула рекрутъ, то пріемъ надобно производить въ немногихъ пунктахъ; за просрочку, вмѣсто тѣлеснаго наказанія, назначить пять рублей штрафу въ мѣсяцъ.

Однимъ изъ важныхъ затрудненій во время пріема служили разсчеты за тёхъ рекруть, вмѣсто которыхъ вносились деньги, такъ какъ квитанціи должны были выправляться въ три дня. Сиверсъ, благодаря своей неутомимой дѣятельности и личному надзору за всѣми подробностями, усиѣвалъ преодолѣвать подобныя затрудненія; онъ съ гордостію вспоминаеть объ этомъ въ послѣдствіи, прибавляя, что въ одинъ день онъ принялъ до 800 человѣкъ, и что изъ рекрутъ его губерніи никто не былъ возвращенъ назадъ. Между злоупотребленіями, сопровождавшими наборъ, онъ особенно указываеть на стачку пріемщиковъ съ винными откупщиками. Вслѣдствіе этой стачки офицеры, провожавшіе большія партіп рекруть, съ намѣреніемъ медлили въ городахъ для оживленія питейной торговли. Въ то время, по замѣчанію Сиверса, офицеръ растерявшій на дорогѣ половину своей партіи, оставался безнаказаннымъ, а доставлявшій

<sup>\*)</sup> Рекрутамъ брили лбы и не нозволяли отращивать волоси, нока не прибудутъ въ свои нолки, съ тою цёлью чтобы затруднить укрывательства въ случав нобёга. (См. Генеральное учреждение о рекрутскомъ наборъ, 1766 г. 29 сентября).

ихъ всъхъ въ исправности—не награждаемымъ. Зло еще болъе увеличивалось: тъмъ, что въ сборныхъ пунктахъ накоплялось иногда чрезвычайно большое количество рекрутъ, и они долго ожидали конвойныхъ отрядовъ, которые разводили ихъ по полкамъ.

Далѣе, Сиверсъ жалуется императрицѣ на вопіющій произволь помѣщиковъ. Они могли ссылать своихъ крѣпостныхъ на поселеніе, не даван никакого отчета судебнымъ властямъ, и за каждаго ссыльнаго получали рекрутскую квитанцію. Поэтому передъ наборомъ они пользовались своею привилегіей, и безпрерывно ссылали людей негодныхъ въ рекруты. "Признаюсь, пишетъ онъ, дни не проходитъ, чтобы сердце мое не возмущалось противъ такой привилегіи. Какая потеря для военной службы и земледѣлія! А Сибирь выпрываетъ оттого сравнительно немного, если взять въ разсчеть огромное разстояніе и убыль во время дороги". Онъ предлагаетъ, оставивъ дворянамъ право ссылки, отмѣнить ихъ привилегію на рекрутскія квитанній.

Рекрутскій наборь и другія діла собрали значительное число увздныхъ дворянъ въ Новгородъ, въ декабръ 1769 года. Сиверсъ воспользовался случаемъ и предложилъ имъ следующія меры. Вопервыхъ, выбрать наъ своей среды для Новгородского убада особаго коммиссара, положивъ ему жалованье, съ темъ, чтобъ онъ наблюдаль за порядкомърска исполнениемъ указовъти тоги. Дворяне охотно согласились и назначили на жалованье сборь по конфикъ съ души. Въ этомъ коммиссаръ мы узнаемъ будущаго земскаго исправника, а въ совъщани дворянъ о мъстныхъ нуждахъ-будущее оргат нчзованное дворянское собраніе. Второй пункть, также охотно принятый, касался большихъ дорогъ изъ Новгорода въ Псковъ и Смоленскъ. Губернаторъ предложилъ выбрать для нихъ особаго смотрителя и назначить на исправление ихъ постоянный сборъ въ нъсколько копъекъ; между тъмъ, прежде дороги обходились отъ 20 до 30 коп. на душу, и все-таки были дурны. Третье предложение относилось къ размежеванію, отсутствіе котораго стоило владельцамъ столькихъ ссоръ, процессовъ и убытковъ. Губернаторъ совътовалъ не дожидаться казеннаго размежеванія, которое должно исполниться въ теченіе многихъ л'єтъ, а предпринять его на собственный счетъ. И это предложение встръчено было общимъ одобрениемъ.

Въ началѣ 1770 года Яковъ Ефимовичъ получилъ эстафету о близкой кончинѣ своего отца. Онъ тотчасъ поскакалъ на родину, пославъ императрицѣ просъбу простить ему поспѣшность, кото-

рая не дозволяла ожидать высочайшаго разрешенія на временную отлучку. Вънапрёлё: этого года мы встрёчаемъ Сиверса въ Петербургѣ; но по первому извъстію о наводненія, угрожавшемъ Новгородум онъ спѣшить въпсвою губернію. Вслѣдъ затѣмъ онъ уже опять въ Петербургъ, и по обыкновеню, представляетъ императриць множество дъль на разръщение. Туть снова встръчаются вопросы объ учрежденін городовъ въ Вышнемъ Волочкъ, Боровичахъ и Осташковъ, созаведения городскихъ училищъ, по метроящемся въ Новгород'в дворц'в, который уже превысиль см'вту на 4.000 руб. п требуетъ прибавить къ нимъ еще 12.000. \*) Въ то же время Спверсь предлагаеть обратить въ каналь такъ-называемый Оедоровъ ручей, протекающій черезъ Новгородь, и хлопочеть о назначенін новыхъ суммъ на улучшение солянаго дёла въ Старой Русь. Новыя издержки по этому поводу навърно устрашили бы сенать, и потому губернаторъ обращается прямо къ императриць. Между прочимъ, онъ не забываетъ вычислить свои долги и вообще пожаловаться на разстроенныя діла. Хотя възначалі этого года Спверсъ быль награжденъ чиномъ генералъ-поручика, однако доходы его не умножились; отъ отца онъ наслёдоваль значительное помёстье, о но не свободное отъ долговъ; самъ онъ готовился вскоръ быть отцомъ, и следовательно расходы его должны были увеличиться. Вследствіе всвхъ этихъ соображеній губернаторъ пишетъ императрицв: , Мой тесть владветь по залогу нивніемь Остроминскимь; залогь по счету, утвержденному сенатомъ, обощелся въ 8.000 талеровъ; имвніе стоитъ вдвое. Соблаговолите, Ваше Величество подарить его мив; тесть откажется отъ своехъ правъ, или я обязываюсь его удовлетворить. Остроминское лежить подлв моего имвнія (Бауенхофа). Это было бы большою помощью для моихъ домашнихъ дёлъ, которымъ я не могу посвящать ни минуты времени. Кромъ того Сиверсъ проситъ императрицу отделить отъ его губернін два увзда, Олонецкій п Каргопольскій; первый присоедпнить къ Петербургской, акивторой къ Архангельской губернін: съ такимъ раздёленіемъ согласны сенать назаконодательная коммиссія; жители будуть болье довольны, а нов-

<sup>\*)</sup> Сначала предположено воздвигнуть въ Новгородъ царскій дворець и губернаторскій домь. Послъ многихъ плановъ и соображеній наконець дёло уладилось тёмъ, что императрица разрёшила вмёсто двухъ отдёльныхъ зданій, постронть каменный губернаторскій домъ, въ которомъ были бы особыя комнаты для пріёзда членовъ царской фамиліи.

городскій губернаторъ получиль бы значительное облегченіе. Екатерина, повидимому, уклонилась пока отъ псполненія этихъ просьбъ. Ея вниманіе было поглощено извъстіями съ театра войны.

Дворъ и столица въ то время предавались празднествамъ, по случаю блистательныхъ побъдъ надъ Турками, каковы: Ларгская, Кагульская, Чесменская и взятіе Бендеръ. (При этомъ замѣтимъ мимоходомъ, что пиностранные писатели, и въ томъ числъ Блумъ, главную честь нашихъ побъдъ принисываютъ талантливымъ иностраннымъ офицерамъ, которыхъ Екатерина умѣла завербовать въ свою службу).

Между тымы губернаторы находился вы безпрерывныхы разынадахъ: даже довольно трудно понять, какимъ образомъ свои частыя побадки, особенно въ Истербургъ, онъ умель согласовать съ управленіемъ такой обширной губерній какъ Новгородская. Осенью 1770 года мы опять находимь его въ столиць, въ семейномъ кругу: жена его только что разрешилась отъ бремени! Внезапный высочайщий указъ прерываетъ его отдыхъ: въпограничныхъ польскихъ областихъ показалась: (моровани изва; пробернаторум предписывается псобрать о ней сточныя свёдёнія сиспемедленно принять мёры спредосторожности, то-есты учредить карантины. Въссамое дурное время года, въ разгаръ придворных празднествъ, Сиверсъ покидаетъ новорожденную дочь и еще не совствы оправившуюся жену. Последняя шлеть ему изъ Петербурга длинный рядь посланій; которыя наполнены трогательными жалобами на разлуку по самыми нѣжными опасеніями за (здоровье) супруга по временамь зея письма Эсообщають любопытныя извастія о высшемъ столичномъ общества.

"Такъ ужъ устроенъ свътъ, пишетъ она мужу на другой день его отъвзда, пикогда не бываютъ всъ довольны: одинъ смъется, другой плачетъ, третій свирвиствуетъ. Но меня мало печалить все остальное; была бы и только подлѣ моего дорогаго родственника, который называется Яковъ. Но этотъ родственникъ измѣняетъ сво-имъ клятвамъ. Да, это такъ, мой другъ. Сколько разъ ты объщалъ мнѣ и клялся никогда меня не покидать! Ужасный годъ съ этими разъвздами; я горячо желаю, чтобъ онъ наконецъ прошелъ". И подобныя письма отправлялись къ нашему губернатору чуть ли не каждый день. "Я думаю, говорится въ одномъ изъ нихъ, ты теперь уже не далеко отъ Новгорода, этого милаго города, въ котомъ господствуетъ нечистота въ высшей степени, вмъсть съ разными кознями и буйствами. Однако, какъ ни отвратителенъ этотъ такъ-называемый го-

родъ, останься въ немъ, не тади дальше, заклинаю тебя, вспомни иногда о мопхъ слезахъ".

"Велика была радость, читаемъ въ другомъ посланін, которую, мой дорогой другъ, возбудилъ во мив видъ твоего письма; но она тотчась исчезла, какъ только я дошла до того мъста, гдъ ты пишешь о необходимости вхать въ несчастныя Великія Луки. Такимъто образомъ, мой любезный тубернаторъ, вы поступаете со мной? Таковы-то ваши объщанія сохранить себя единственно для другой половины вашего существованія, которая, какъ вы говорите, вамъ такъ дорога? Эта новость сильно опечалила монхъ родныхъ; они сказали, что вы не должны были бы жениться. Я говорю то же самое, и повторяю: придеть время; когда совёсть ваша будеть вась упрекать за меня; да помочь будеть ужь поздно. Ваше усердіе просто смѣшно; почему не могли бы выпослать генералъ-майора Штирхейта и поручить ему принятіе мірь?... Я могу ожидать извізстія, что вы пожалуй сами подаете лікарство больнымь. Вы на все способны, только не на то чтобы сохранять себя для тёхъ, которые должны быть вамъ дороже другихъ и которые въ васъ потеряють все". Тъ же жалобы и упреки повторяются въ следующихъ письмахъ. "Я думаю, замъчаетъ г-жа Сиверсъ, это послъдняя разлука, которую я терилю; случись еще подобная, перестану быть твоею женой. Со времени нашей свадьбы, большую часть этихъ трехъ летъ мы жили врознь". Въ другомъ месте она спрашиваетъ себя, зачёмь такъ тоскуеть о мужё, и отвечаеть: "Да, ты заслуживаешь этого, мой милый Емин; устебя такая прекрасная душа, что она разтрогаетъ каждаго, кто ее узнаетъ".

Какъ ни красноръчивы эти письма, въ данномъ случат мы не можемъ принять сторону нъжной супруги. Если Сиверсъ считалъ своимъ долгомъ ставить безопасность ввъреннаго края выше своей личной безопасности, то конечно туть обнаруживается одна изъ наиболъе достойныхъ сторонъ его служебной дъягельности.

Около того времени при Истербургскомъ дворѣ появился прусскій принцъ Генрихъ, братъ Фридриха П. Подъ предлогомъ путешествія въ Стокгольмъ къ сестрѣ своей, шведской королевѣ, онъ, будто мимоходомъ, посѣтилъ и русскую столицу. Но мы знаемъ теперь, что эта поѣздка имѣла очень важныя политическія цѣли. Фридрихъ съ безпокойствомъ слѣдилъ за усиѣхами Россіи въ Турціи и Польшѣ, и спѣшилъ воспользоваться случаемъ округлить собственныя владѣнія насчетъ своихъ сосѣдей. Во время роскошныхъ празд-

нествъ, которыми Екатерина почтила своего гостя, былъ условленъ первый раздёлъ Польши.

"Вчера, сообщаеть Елизавета Карловна, отецъ мой прівхаль въ городъ, быль при дворъ, и отгуда отправился объдать свъ графу Алексью Разумовскому". Тамъл онъ в узнадъ от штурмът Бендеръ, ч быль сильно встревожень пеизвъстностію, живъ ли его сынь, находившійся въ првиствующей пармій По порученію потца, губернаторша тотчасъ написала къ полковнику Броуну, который прискакалъ въ Петербургъ пкурьеромъ. Вечеромъ Вроунъ посвтилъ ее, и объявиль, что брать нея совершенно здоровь и Отець, продолжаеть губернаторша, переночеваль у меня, и сегодня рано представлялся принцу (Генриху), нивя на груди портреть короля; потомъ повхаль во дворець, гдв его оставили объдать; оба курьера также объдали тамъз Наша добрая государыня, кажется, очень весела издовольна послвиними извъстіями, и весь свъть прадуется, пособенно добрый мой папа; и была такъ счастлива видъть его со мной и веселымъ, что печаль, вы которой я находилась со времени ствоего отъвзда, нѣсколько облегчилась":

Оправись отъ родовъ, т-жа Сиверсъ начала показываться при дворѣ. Блестящія празднества мало по малу увлекають молодую женщину, и жалобы на отсутствіе мужа слышатся рѣже чѣмъ въ началѣ.

"11 октября 1770 г. Въл пятницу я писала тебъ, что послъ стола буду благодарить императрицу (которая была крестною матерью новорожденной): что мыни саблали всё вмёстё, то-есть я и родители мон. Императрица сказала мив любезность: будто совсвиъ и не замътно что я недавно покинула постель. Я послъдовала за нею въ театръ и номъстилась въ ложъ твоей кузины: Принцъ Генрихъ былъ въ ложе государыни, и я видела его профиль; онъ одеть въ черное по случаю смерти принца Брауншвейтскаго, поторый умерь вы нашей армін. Сколько и могла зам'єтить, пвъо продолженіе всего спектакля онъ говориль очень мало вы субботу З. Чернышевь даль роскошный ужинь; отець быль тамь, а меня не пригласили; думали, что я еще не выхожу изъткомнаты. Отъ отца слышала за отвеликолвиін ужинам Десерть представляль крвпости; взятыя во время последняго похода, между прочимь Вендеры. Туть быль изображенъ и графъ Панинъ (завоеватель Бендеръ) съ полковникомъ Броуномъ, который присутствоваль за ужиномъ. Онъ пользуется тецерь большимъ вниманіемъ; государыня говорить ему много любезностей.

Вчера, въ воскресенье, по случаю куртага, и не могла благодарить великаго князя (повидимому бывшаго крестнымъ отцемъ). А сегодня послъ объда мы были тамъ, и ждали его, онъ прислать намъ чаю, потомъ вышелъ самъ, и принялъ насъ очень ласково.

18-го октября 1770 г. Твое описаніе города Заволочья живописно. Конечно, пріятно пробзжать по такимъ хорошо обстроеннымъ и населеннымъ городамъ, какъ въ твоей губерніи. Я никогда не забуду Старой Русы, которая оставила во мнь глубокое впечатльніе, хотя улицы ея имьють чуть не полтора аршина ширины.

"Вчера я во второй разъ вздила на куртагъ; собраніе было многочисленное. Я продолжаю носить трауръ (по свекрѣ), и потому съ
головы до ногъ одѣта была въ черное, съ брилліантами. Я видѣла
принца вблизи. Признаюсь, онъ некрасивъ собою, даже очень дуренъ:
ужасно раскосъ, очень малъ и худъ, каблуки страшно высоки, такъ
же какъ и напудренное тупе; но, говорятъ, онъ очень уменъ, и это
дѣлаетъ его красивымъ въ глазахъ тѣхъ, которые не смущаются
наружностію. Онъ получилъ въ подарокъ дорогую соболью шубу,
кромѣ того великолѣпную андреевскую ленту, звѣзду всю въ брилліантахъ и такіе же эполеты,—всего болѣе чѣмъ на 30.000 руб.
Третьяго дня принцъ посѣтилъ монастырь (Смольный) п, говорятъ,
въ восхищеніи отъ этого прекраснаго пиститута; вообще онъ, должно
быть, всѣмъ очень доволенъ. Замѣтили, что въ началѣ онъ едва
отвѣчалъ на поклоны, а теперь сдѣлался любезнѣе и кланяется ниже.

"Я болъе не желаю, милый другъ, пріобръсти на мои деньги помъстье, а предпочла бы домъ; въ такомъ случат не нужно будеть одолжаться квартирою, когда случится прітхать въ Петербургъ".

Въ слѣдующихъ письмахъ г-жа Сиверсъ продолжаетъ извѣщать о принцѣ Генрихѣ, о его поѣздкѣ въ Кронштадтъ, несмотря на дурную погоду; о томъ, что его манеры сдѣлались утонченнѣе и пріятнѣе; о маскарадѣ, иллюминаціи и фейерверкѣ въ Царскомъ Селѣ, о затѣйливомъ освѣщеніи дороги при проѣздѣ туда императрицы. Сообщаетъ, что сама она обѣдаетъ всегда у родителей, а дома приказываетъ готовить только для людей. Описываетъ спектакль въ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ Бецкій устроплъ изъ кадетъ представленіе морской побѣды графа Орлова; за спектаклемъ слѣдовалъ маскарадъ и т. п.

Нашъ губернаторъ между тёмъ осмотрёлъ юго-западныя границы своей губерніи, и устроилъ мёры предосторожности. Но въ своемъ донесеніи императрицё онъ не ручается за послёдствія, потому что

съ 400-мя инвалидовъ и 200 драгунъ невозможно запереть границу въ 612 верстъ, не считая ен пзгибовъ. Къ солдатамъ онъ присоединилъ караулы изъ крестьянъ, и поручилъ начальство отставнымъ офицерамъ. Хотя переговоры съ принцемъ Генрихомъ о Польшъ производились въ глубокой тайнъ, однако слухи очевидно предупреждали событие. По крайней мъръ Сиверсъ въ донесени своемъ выражается такимъ образомъ: "сосъди наши (Полики) время отъ времени совершаютъ на границъ большія буйства; надъюсь, что при слъдующемъ трактатъ этимъ провинціямъ Вашего Величества будутъ даны другія, болье естественныя границы".

Губернаторъ сдълалъ 2.000 верстъ и благополучно воротился въ Новгородъ. Жена его обрадована этимъ возвращениемъ но въ то же время опечалена извъстиемъ мужа о предстоявшей ему поъздъъ въ Олонецъ.

Дело въ томъ, что между крестьянами, приписанными къ железнымъ Петровскимъ заводамъ, произошли безпорядки по сенатъ еще до повздки Сиверса на границу предписалъ ему лично возстановить спокойствіе въ Олонецкомъ увздв. По просьбамъ жены или по собственному нерасположению къ этому дёлу, только губернаторъ дёйствительно донесь императриць, что онъ очень ослабель отъ дороги и не можетъ предпринять новое путеществе въ такое позднее время года. Однако, несколько дней спустя, онъ уже опять въ Петербургъ, апотсюда посившно скачеть въз Новгородъ създядею своимъ Крузе, чтобы встрътить тамъ принца Генриха при провздв его въ Москву. Но поспешность оказалась излишнею: длинный рядъ торжественныхъ объдовъдно ужиновъдразстроплъджелудовъдпринца; онъдзабольль, и только въ концъ декабря пустился въ дорогу. Вообще расточительность, придворныхъ праздниковъ, сюрпризовъ и подарковъ достигла въ то время чрезвычайныхъ размѣровъ Ей подражало, конечно, и высшее общество. Въ этотъ водоворотъ увлеклась и супруга новгородскаго губернатора. Факты скорогобнаруживають, что экономія далеко не составляла принадлежности ся характера; тоска о разлукъ съ мужемъ смѣняется уже мечтами о путешестви за границу. "У меня только и възголовъ, иншетъ она, что наши несчастные долги, путешествіе въ Италію и на воды. Я постоянно расчитываю что бы могла продать. Но итогъ всегда выходить ничтожный сравнительно съ нашими долгами. Иногда я решаюсь продать всё мои брилліанты, но потомъ думаю, что это намъ не поможеть; къ тому сже я съ дътства къ нимъ привыкла, и мит было бы тяжело отъ нихъ отказаться".

Послѣ проѣзда принца Генриха; мы опать встрѣчаемъ Спверса въ Петербургѣ, а нѣсколько недѣль спустя въ Новгородѣ; откуда опъ предпринимаетъ поѣздку въ Старую Русу. Императрица передала управленіе соляными заводами тенералу Боуру, и вѣроятно не безъ особыхъ представденій со стороны губернатора, который находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ генераломъ. Въ отчетѣ о своей поѣздкѣ въ Старую Русу онъ говоритъ, что Боуръ такой же знатокъ въ соляномъ дѣлѣ, какъ и въ военномъ искусствѣ. Вскорѣ потомъ (въ мартѣ 1771 года) Спверсъ принималъ въ Новгородѣ турецкаго сераскира, который отправлялся въ Петербургъ для переговоровъ о мирѣ. Вслѣдъ затѣмъ черезъ Новгородъ проскакалъ чесменскій герой, Алексъй Орловъ, чтобы лично пожать въ столицѣ лавры за свои подвиги. Съ его прибытіемъ возобновились роскошныя празднества.

При внішних войнахв. Россія пспытывала въ эту эпоху и другія физическія бідствія: чума уже проникла внутры государства, а въ нівкоторыхь містахь обнаружился педостатокь хліба.

Вътомъ же мартъ мъсянъ Сиверсъ лично поносить императриць опдороговизнь выпровинціяхь, пограничныхь съ Польшей. Но посреди разсужденій объ этомъ вопрось онъ внезапно получаеть приказаніе скакать въ свою губернію и учредить карантины въ Боровичахъ, Старой Русь и Тихвинь, чтобы предохранить Петербургъ отъ чумы. Едва губернаторъ занялся своимъ порученіемъ, какъ не замедлило новое бъдствіе. Сплыный весенній разливъ произвель наводненіе; отъ него пострадали особенно городъ Тверь и гжатскія барки съ хлабома; многіе мосты на больших дорогаха снесены водой. Волховскій фиссты въ Новгороді удержался только тяжестью старыхъ пушекъ и большихъ камней. Сиверсъ вездв хлопочетъ, всюду старается помочь горю. Между прочимъ во Исковъ, Великихъ Лукахъ и Опочкъ онъ велълъ раздать казеннымъ экономическимъ крестьянамъ остатокъ хлъба изъзапасныхъ магазиновъ, всего 1.300 четвертей. "Это небольшая поддержка, доносить онь, но для жителей утвшительно видъть, какъ правительство отдаетъ имъвсе что имветь,..

Ко всёмъ упомянутымъ бёдствінмъ присоединились еще внутренніе мятежи. На востокъ бунтовали казаки, и приближалась Пугачевщина, въ Москвъ готовился вспыхнуть бунтъ черни. Во многихъ мъстахъ замъчались крестьянскія движенія. Къ числу такихъ движеній принадлежали и упомянутые безпорядки на казенныхъ заво-

дахъ Олонецкой провинців. \*) Они причинили много непріятностей новгородскому губернатору. Мы видѣли, что вмѣсто. Олонца онъ, по высочайшему повелѣнію, поѣхалъ на польскую границу. Въ то же время Сиверсъ представилъ сенату свое мнѣніе о мѣрахъ, которыми можно успоконть умы заводскихъ крестьянъ. Но сенатъ не обратилъ особаго вниманія на эти мѣры, и отвѣчалъ губернатору только короткимъ извѣщеніемъ, что на мѣсто дѣйствія посылается генералъ Лыкошинъ. Каково же было его огорченіе, когда онъ вскорѣ узналъ, что генералъ Лыкошинъ успоконваетъ умы крестьянъ огнемъ и мечемъ; а сенатъ, то-есть генералъ прокуроръ Вяземскій, обвиняетъ губернатора передъ верховною властію въ томъ, что онъ уклонился отъ личнаго исполненія своего долга. Сиверсъ горько жалуется императрицѣ на интриги своихъ враговъ, и старается раскрыть ей дѣло заводскихъ крестьянъ въ настоящемъ свѣтѣ.

"Главный предметь волненія этихь несчастныхь, пишеть онъ была работа, которую мраморная коммиссія налагала на нихъ произвольно. Едва эта последняя образумилась, какъ другая коммиссія. литейная, обременила ихъ еще болье произвольнымъ образомъ, и бъдствіе крестьянъ достигло высшей степени. Вначаль нельзя было обвинить ихъ въ неповиновени: въ короткое время они выполнили очень большую работу. Но тяжести, вивсто того чтобъ облегчаться. возрастали. Когда, между прочимь, отъ крестьянь потребовали 1.000 кучь угля, хотя они знали, что только треть этого количества можеть быть потреблена въ будущемъ году, когда ихъ начали принуждать въ постройвъ еще четырехъ заводовъ, хотя на этотъ годъ для нихъ не имълось никакой руды, тогда: рвеніе смънилось отчанніемъ. Къ великому ихъ несчастію, туть еще случился одинъ пройдоха, по имени Иванъ Елагинъ, извъстный Вашему Величеству негодяй и банкруть. Онъ увериль крестьянь, что если они подадуть просьбу и соберуть по три рубля съ души, то будуть уволены отъ работы. Мое мниніе, основанное на здравой государственной политикъ (по которой не слъдуетъ обременять подданнаго свыше его силъ и сверхъ потребностей государства), было слёдующее: налагать работы только полезныя и необходимыя, а за оставшіяся неисполненными взыскивать деньги. Сенать не приняль этого мнёнія подъ твиъ предлогомъ, что я не былъ самъ на мъстъ. Крайности, употребленныя генераломъ Лыкошинымъ, доказываютъ, что предложенное мною средство было самое лучшее. Въ заключение Си-

<sup>\*)</sup> Въ П С. З. см. о томъ №№ 13.589 и 13.712.

версъ пользуется случаемъ снова заявить императрицѣ, что Олонецкій уѣздъ надобно причислить къ Петербургской губерніи, потому что жители тянутъ къ Петербургу своими промыслами и торговлей.

Весну и лѣто 1771 года Спверсъ провель опять въ безпрерывныхъ разъвздахъ по своей губернів, и особенно въ попеченіяхъ о благополучномъ проходѣ барокъ, нагруженныхъ хлѣбомъ. Въ Твери и Торжкв онъ былъ пріятно удивленъ новыми красивыми зданіями, о которыхъ весьма обстоятельно извѣщаетъ императрицу, вполнѣ раздѣляя съ нею пристрастіе къ постройкамъ всякаго рода. Съ особымъ удовольствіемъ онъ доноситъ о томъ, что хутынскій архимандритъ Лаврентій освятилъ только-что оконченный новгородскій дворець в благословилъ всѣ его углы.

Лѣто этого года прошло въ немалыхъ хлопотахъ и со стороны юго-западной границы: отъ начальниковъ пограничныхъ командъ присылаются частыя донесенія о движеніяхъ польскихъ конфедератовъ въ сосёднихъ воеводствахъ. Губернаторъ дѣлаетъ соотвѣтственныя тому распоряженія, направляетъ подкрѣпленія на пункты, напболѣе въ нихъ нуждающіеся, и ведетъ о пограничныхъ отношеніяхъ дѣятельную переписку съ коллегіей иностранныхъ дѣлъ \*). Во время своего пребыванія въ Торжкѣ Сиверсъ вдругъ получаетъ извѣстіе о появленіи вооруженной банды на нашей границѣ, недалеко отъ Великихъ Лукъ. Онъ спѣшитъ въ Новгородъ, и готовится, въ случаѣ серіозной опасности, лично предпринять походъ на конфедератовъ; причемъ заранѣе подсмѣивается (въ донесеніи императрицѣ) надѣ своимъ превращеніемъ изъмирнаго губернатора въ воинственнаго.

Изъ Москвы приходили все болье и болье грозныя извъстія: чума свиръпствовала тамъ съ полною силой. Въ половинъ сентября этотъ городъ, покинутый своими главными начальниками, сдълался жертвою буйной черни. Убитъ архіепископъ Амвросій. Только энергическія мъры генерала Еропкина остановили дальнъйшее развитіе митежа. Тогда Екатерина отправлиетъ графа Григорія Орлова въ

<sup>\*)</sup> Архивъ М. Ин. Д. "Сношенія коллегіи съ Новгородскою губериіей". Между прочимъ, см. тамъ рапортъ подполковника пограничнаго батальона, Раздеришина, о бывшемъ ночномъ собраніи шляхти у пана Куницкаго; 14-го іюля, верстахъ въ трехъ отъ границы. Собравшіеся заперлись въ особую комнату и завязали конфедерацію; причемъ каждый разрѣзалъ у себя палецъ и подписалъ своею кровью. Ксендъъ-пробощъ далъ пенамъ много денегъ; они раздѣзили ихъ между собою; потомъ отправили жида и подводы закупать оружіе, порохъ и свинецъ въ Ригъ и Митавъ.

зачумленную столицу, для водворенія спокойствія и принятія гигіеническихы міры. Възпомощники емупназначены сепаторы Волковы и докторы Тоде, которому выпособенности поручено было заботиться о драгоцінной жизни графа.

Орловъ прибылъ съ своею свитою въ Новгородъ ночью. Въ домъ губернатора, по случающия коронаціи происходило большое празднество на которое было приглашено все лучшее общество горойа. Графънзакусилът и немедленно побхалъ далбе. Вскоръ затбиъ прибыло крымское посольство теж Калгой-султаномъ: пубернаторъ задержаль его, пилиодвергь всей строгости карантинных правиль. Вър это время понът получилъ-высочайщеет повелжніе, спжтить въ Тверь, чтобы принять тамъ всё возможныя мёры противъ чумы. такъ какъ этотъ городъ очены важенъ: сюда отряжены изъ Москвы экспедиціп дотъпразныхъ правительственныхъ мѣстъ; множество частныхъ лицъ также искало здесь убежния отъ чумы, которан уже проникла въ Клинскій п Дмитровскій увзды. Однако Сиверсъ не тотчасъ могъ отправиться въздорогу: сенатскій курьеръ привезъ множество указовъ относптельно принятыхъ н вновь предпринимаемыхъ мфръ. Котя проносить губернаторъ отъ 3 ноября, я заперъ всвхъ канцелярскихъ писцовъ, числомъ 80, по только сегодня поздно окончать они бумаги; послё того в проведу пёлую ночь въ ихъ подписица и завтра вывду съ разсвитомъ". Спустя три дня, онъ уже доносить императриць изъ Твери, что тамъ пока и втъ никакихъ признаковъдзаразы; темъ гне п мене онъ старается запереть всвадороги изъ Московской тубернінавъ Петербургскую, по учредильнуже столько карантиновъ, что не въ состояній запомнить ихъ число:

Губернаторша извѣщаетъ мужа изъ Новгорода объ отъѣздѣ Калгисултана въ Петербургъ и опето любезности: по поводу ел нездоровьи, Калга прислалъ къ ней троихъ Татаръ съ изъявленіемъ
своего сожадѣнія о томъ, что онъ уѣзжаетъ не видавъ ел. Калгусултана сопровождалъ князъ Путятинъ, который игралъ потомъ
важную роль въ жизни Елизаветы Сиверсъ. Интересны, между прочимъ, ел извѣстія о губерискомъ обществѣ, о его неизбѣжныхъ
интригахъ и мелочныхъ ссорахъ. Особенное сожалѣніе возбуждаетъ
въ ней жена прокурора, которая страдаетъ ревностію, и не безъ
основанія, а мужъ обращается съ нею очень дурно. Потомъ занимаютъ ее два совѣтника, весьма враждебные другъ другу: одинъ
изъ иихъ обладаетъ несноснымъ самолюбіемъ, и постоянно не до-

воленъ, что ему не оказываютъ достаточнаго уваженія; а другой не можеть укрощать своего злаго языка; отсюда у нихъ въчная распря. "Весь городъ до послъдняго крестьянина желаетъ твоего возвращенія", пишетъ губернаторша. "Со всъхъ сторонъ кричатъ: дай Боже, чтобы прівхалъ нашъ губернаторъ! Это настоящая комедія смотръть на обоихъ совътниковъ при пріемъ рекруть; скажеть одинъ, что рекруть хорошъ, другой тотчасъ встаетъ и восклицаетъ: "стойте! я не принимаю". Тогда всъ говорять: "быль-бы тутъ губернаторъ, онъ бы принялъ". Однимъ словомъ, все находится въ разладъ".

22 ноября графъ Орловъ проскакалъ черезъ Тверь обратно въ Петербургъ. Побздка его, какъ извъстно, пибла полью принять энергическія міры противъ мятежа н чумы, п слідовательно строго наблюдать за исполнениемъ этихъ маръ. Это обстоятельство не помѣшало ему, впрочемъ, провзжал Тверь, не обратить никакого вниманія на карантинную заставу. Лонося императринь о пробадь графа въ благополучномъ здоровьв. Сиверсъ слегка замечаетъ, что путещественникъ сделалъ маленькую брешь въ карантинахъ; что относительно графа онъ увъренъ, но безнокоптся за его свиту. Въ столица ожидали Орлова великоланныя награды; между прочимъ, въ честь его воздвигнута тріумфальная арка, п выбита медаль съ изображеніемъ римскаго всадника Курціуса, который бросился въ пропасть для спасенія родного города. Действительно, Григорій Орловъ показалъ въ Москвъ много ръшимости и мужества. Блумъ не оспариваеть у него главной чести подвига (какъ это дълаеть съ братомъ его Алексвемъ отпосительно Чесменской победы); по весьна досадуеть на несправедливость, оказанную его помощнику, нвмиу Тоде, который будто бы остался ненагражденнымъ.

Изъ Твери Сиверсъ отправился осматривать карантины и по другимъ частямъ своей губерни. Но производившися въ то время рекрутский наборъ (по одному со ста душъ) помешалъ ему продолжать путешествіе, и заставилъ посиешить въ Новгородъ.

Отдаван за истекшій годъ отчеть о подушномъ сборь въ своей губернін, Спверсь старается обратить вниманіе императрицы на постоянное уменьшеніе доходовь съ экономическихъ крестьянь. Управленіе ими такъ дурно, и отличается такими притьспеніями, что оно должно быть совершенно преобразовано; хотя чиновниковъ завъдывающихъ сборами съ этихъ крестьянъ, и отставляють иногда отъ должности, но плоды ихъ грабительства остаются при нихъ.

Губернаторъ не упускаетъ случая снова напомнить о своемъ предложении раздать экономическия имущества въ аренду дворянству, по примъру Лифляндии. Для наступающаго (1772) года Сиверсъ болье всего желаетъ императрицъ заключить миръ; тогда "онъ снова оживетъ, и опять начнетъ хлопотать о новыхъ городахъ, о размежеванін, экономін, каналахъ, большихъ дорогахъ, каменныхъ зданіяхъ" и т. и. Въ этихъ словахъ ясно выразилось хозяйственное и строительное направленіе его губернаторской дъятельности.

Какъ неутомимо трудился Сиверсъ, показывають отчасти упреки его жены, утхавшей съ дочерью въ Петербургъ для безопасности отъ чумы, "Говорятъ, пишетъ она, что ты работаешь отчаянно, безъ отдыха, что ты до четырехъ, до пяти часовъ остаешься въ правленіи. Можно ди такъ ділать? Еслибъ я была тамъ, то не допустила бы до этого. Вчера мнъ сказали, что императрица тобой довольна и даже тронута усердіемъ, которое ты всюду показываешь. Еслибъ она пожелала, то пора бы тебя наградить. Прівзжай сюда и куй жельзо пока горячо". Мужъ спрашиваетъ Елизавету Карловну, вступаетъ ли съ ней въ разговоръ государыня, на придворныхъ балахъ? Нътъ, отвъчаетъ жена: императрица, какъ извъстно, мало разговариваетъ съ дамами; а можетъ быть она не совсемъ довольна пребываніемъ въ Петербургѣ г-жи Сиверсъ, которая тянеть сюда и мужа. На третій день святокъ при дворѣ быль баль. "Я танцовала, пишетъ Елизавета, и всъ съ удовольствіемъ смотръли на губернаторшу; государыня бросила на меня благосклонный взглядъ; даже татары (Калга-султанъ со свитой), кажется, замътили, что я танцую нъсколько лучше другихъ Вскоръ она присылаеть мужу радостное извъстіе: миръ уже близовъ, потому что на конгрессъ, въ Молдавію, отправляется главнымъ посломъ графъ Григорій Орловъ. Его сопровождають Образковъ и Боуръ, первый получиль въ подарокъ 60,000 руб., а Левашовъ 30,000. "Что ты скажещь? прибавляеть пубернаторша. Въдь это очень пріятныя суммы?"

Въ январъ 1772 года былъ совершенъ благодарственный молебенъ о прекращении бъдствія въ старой столиць. Однако мъры противъ чумы все еще продолжали соблюдаться, котя и въ менъе строгой формъ. Сиверсъ снова предпринялъ поъздку по городамъ для осмотра карантиновъ. Наступившая оттепель не помъщала ему доъхать до Каргополя. Здъсь ожидали его пріятныя впечатльнія: вмъсто обгорълыхъ развадинъ, оставшихся посль 1766 года, онъ нашелъ

правильно выстроенный городъ и красивыя, по шнурку вытянутыя, улицы; лучшая изъ нихъ, Екатерининская, пересёкала весь городъ. Жители стеклись къ нему на встрёчу, и вмёсто слезъ горести, видённыхъ имъ въ первое посёщение, они проливали теперь слезы благодарности, которыя (такъ же какъ и прежий) раздёлилъ съ ними благодушный губернаторъ. "Въ эту минуту, доноситъ онъ, я забылъ свои собственныя обстоятельства, свое нездоровье и своихъ завистниковъ".

Губернаторъ воротился въ Новгородъ совсемъ больной. Но тутъ его порадовали извъстія о началѣ мирныхъ переговоровъ съ Турціей и давно желанный высочайшій указъ объ учрежденіи четырехъ новыхъ городовъ въ его губерніи. Указъ этотъ имѣлъ для Сиверса видъ награды за его неутомимые труды, и конечно вызвалъ съ его стороны горячую благодарность. Жена посившила изъ Петербурга на помощь къ больному мужу, и вмѣстѣ съ тѣмъ для встрѣчи ихъ покровителя Григорія Орлова, на его пути въ Молдавію. Это посольство приписываютъ интригамъ графа Панина, который пользовался случаемъ удалить своего соперника отъ двора. Орловъ отправился съ большою и блестящею свитой. 26 апрѣля онъ достигъ Новгорода, переночевалъ у Сиверса, и на другой день послѣ завтрака поѣхалъ далѣе.

Оказывая знаки преданности сильному любимцу, нашъ осторожный губернаторъ, кажется, не упускалъ изъ виду непрочности его счастія, и умёлъ въ то же время пріобрёсти расположеніе противной партіи. Елизавета Карловна послё проёзда Орлова воротилась въ столицу. Между прочими мелочами, которыя обыкновенно такъ плавно текутъ подъ женскимъ перомъ, въ ея письмахъ мы читаемъ разсказы о дружескихъ отношеніяхъ къ Панину. Чаще другихъ она встрёчаетъ его у Талызиной, одного или съ сестрой, старою княгиней Куракиной, и съ племянницею, княгиней Репинной. Чтобы доставить удовольствіе Панину, губернаторша играетъ для него на фортепьяно, а онъ при случав показываетъ ей драгоцённые подаръки, получаемые отъ императрицы.

## НОВЫЕ: ГОРОДА:::ВОДЯНЫЯ СООБЩЕНІЯ.: ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ.

Въ іюнь 1772 года Спверсъ отправился приводить въ исполнение указъ 2-го апръдя обътоткрытів четырехъ новыхъ городовъ своей губерніи, пменно: Валдая, Боровичей, Вышняго Волочка и Осташкова.

Изъ Петербурга опять сыплются горькія жалобы супруги на его безконечные труды, безсонныя ночи плостоянныя заботы. Она живо воображаетъ себъ, какъ ея мужъ осажденъ толною крестьянъ. отнынь называющихся пражданами", какъ онъ все устранваеть н встхъ оставляетъ доводеными. Въ одномъ инсьмъ она разсказываеть о томь, что чнтала своимь родителямь вы Петербуріских Выдомостяхи описаніе открытія города въ Валдав, и какъ они при этомъ были тронуты. Рядомъ съ жалобами, въ ея письмахъ, по обыкновенію, сообщались мужу и разныя придворныя повости, напримірь: о Калгі-султані, получившемь вы подарокы перстень вы 10.000 рублей и коробочку съ брилліантами; потомъто повздкв императрицы на финскіе водопады; о куртагь, на которомъ губернаторша слушала дивную птальянскою повину Габріели. "Въ тотъ же вечеръ, пищетъ она, я ужинала съ госпожею Талызиной у великаго князя. Сирашивали про тебя. Господинъ Напинъ говорилъ о тебь въ такихъ выраженіяхъ, которыхъ ты заслуживаещь. Черезъ день, потомъ быль, маскарадъ. Я ръшилась было не танцовать. Но великій киязь какъ только увидёль меня, поспешно подошель и взяль на танець. Потомъ онъ еще разъ вызваль меня изъ угла на польскій. Иллюминація по причинь дождя не состоялась. Также не было никакихъ производствъ, никакихъ подарковъ и знаковъ милости".

Вообще г-жа Сиверсь весьма охотно распространяется о придворных удовольствіях. Особенно ей понравился праздникь, данный Львомъ Нарышкинымъ. "Послѣ ужина сожженъ великолѣпный фейерверкъ. Государыня переодѣвалась три раза. Было болѣе двухъ тысячъ масокъ. Я такъ устала, что сегодня едва могу двигаться. Танцовали мало; я прошлась только минуэтъ. Императрица сѣла на ту же софу, на которой я отдыхала. Я хотѣла встать; но она приказала мнѣ остаться; спрашивала много объ отцѣ, и говорила разныя незначительныя вещино праздникь, о паркы и т. п. Я оставалась доз двухы часовы".

Между твиъ какъ жизнь въ столицв текла посреди увеселеній, губернаторъ нашъ въ потъ лица трудился надъ устройствомъ новыхъ городовъ \*). Онъ началъ съ Валдая, и работалъ здёсь десять дней. О своемъ процессъ посвященія крестьянъ въ граждане онъ доносиль следующее: Вопервыхъ, все обыватели единогласно, изъявили желаніе записаться въ число граждань. Начальникъ губерніц раздёлиль ихъ на три гильдіп. Въ воскресенье, послё об'ёдни, которую служиль пверскій архимандрить, быль торжественно прочтень указъ. Потомъ святили воду, ходили съ образами вокругъ городской черты, воротились въ соборъ и процели благодарственный молебенъ. Далье, подъ руководствомъ губернатора, происходило баллотированіе выборныхы властей: городскаго головы, бургомистра, двухъ ратмановъ, словеснаго судъи и городскаго старосты. Наконецъ, онъ открыль присутствіе въ двухъ главныхъ органахъ убздной администрацін, то-есть въ воеводской канцелярін о городскомъ магистрать. Вы то же время губернаторы вивсть съ тверскимы архитекторомъ. Никитинымъ, и двумя чиновниками путей сообщения работалъ надът планомъ, въ которомъ положение города потребовало нъкоторыхъ перемънъ. Главной улицъ во всъхъ новыхъ городахъ давалось названіе "Екатерининской", "Всь, кажется, довольны, пишеть Сиверсъ, тотъ 20-го іюня, пл. я не менье другихъ. Сегодня пже пвечеромъ увзжаю въ Боровичи".

Въ Боровичахъ тотъ же самый процессъ; но радости и торжества повидимому, было еще болъе. Влагодарственный молебенъ пъли при громъ маленькихъ мортиръ и безчисленныхъ ура. Самый значительный гражданинъ далъ объдъ на 105 приборовъ для дворянъ, собравшихся изъ уъзда, а вечеромъ того же дня новый городъ былъ иллюминованъ. Тубернаторъ увъдомляетъ, что при отъъздъ онъ видълъ какъ дминогіе проливали слезы благодарности и безпрерывно раздавалось имя матери отечества". Такое же умиленіе и въ Вышнемъ Волочкъ Здъсь ямская канцелярія успъла было распространить въ народъ какіе-то неблагопріятные слухи о новыхъ повинностяхъ, но торжественное чтеніе указа тотчасъ вхъ разсъяло.

Во время пребыванія губернатора въ Боровичахъ случился дець восшествія на престоль (28 іюня). Спверсъ не нашель пичъмъ дучшимъ заявить свою преданность императрицѣ въ этотъ день, какъ

<sup>\*)</sup> См. Петербуріскія Выдомости 1772 года, Ne. Ne. 52, 156, 157 m 65.

състь на барку съ "главнымъ командиромъ Боровицкихъ пороговъ", генераломъ Муравьевымъ, и осмотръть его работы по водянымъ сообщеніямъ. Губернаторъ остался ими очень доволенъ. Но вслъдъ затъмъ одинъ изъ шлюзовъ надълалъ ему много хлопотъ. Вода испортила часть фундамента, и требовалось нъсколько недъль на починку, прежде нежели барки могли проходить свободно. Вышневолоцкій каналъ служилъ тогда единственнымъ сообщеніемъ Волги съ Петербургомъ, и одинъ испорченный шлюзъ не на шутку испугалъ Сиверса: его воображенію представлялась уже вся русская торговля въ застов и столица умирающею съ голоду. Пользуясь случаемъ, онъ напоминаетъ императрицъ свои прежніе планы о проведеніи двухъ боковыхъ путей: одного на Вытегру и Бълое озеро, а другаго на Селигеръ и ръку Полу.

Изъ вышняго Волочка Спверсъ спустился по Тверцѣ до самой Тверп, и полюбовался постройками въ своемъ любимомъ городѣ. "Тверь, замѣчаетъ онъ, хорошѣетъ съ каждымъ днемъ". Точно также порадовала его строительная дѣятельность въ промышленномъ Торжкѣ. Здѣсь воздвигались: соляной магазинъ, новыя каменныя лавки и двѣ каменныя больницы. Довольный начальникъ мечтаетъ уже о двухъ небольшихъ водопроводахъ, которымъ положеніе города очень благопріятствуетъ. Первый бассейнъ, по его разчету, можетъ быть устроенъ въ одномъ углу рынка, и будетъ стоить не дороже 300 рублей. "Въ Царскомъ Селѣ, замѣчаетъ Сиверсъ, онъ стоилъ бы три тысячи. Понравится жителямъ это полезное сооруженіе и вмѣстѣ украшеніе для города, тогда я построю имъ и второй бассейнъ съ такими же небольшими издержками."

Последнимъ изъ вновь открытыхъ городовъ былъ Осташковъ. Населеніемъ своимъ онъ превосходилъ три другіе; число гражданъ въ немъ простиралось до 2.600. Положеніе Осташкова решительно пленяло нашего губернатора; особенно нравилось ему озеро съ чрезвычайно-извилистыми берегами и многочисленными островками, заросшими кустарникомъ. "Я долженъ сознаться, прибавляетъ онъ, что во всехъ моихъ путешествіяхъ не видалъ боле красиваго места. Еслибы удалось посредствомъ реки Полы соединить Селигеръ съ Ильменемъ, то Осташковъ по своему положенію сделался бы второю Венеціей".

Блумъ съ гордостью указываетъ на города, основанные Сиверсомъ; онъ отдаетъ имъ предпочтение передъ остальными изъ двухъ сотъ городовъ, отврытыхъ въ царствование Екатерины II. Его сравнение

особенно не лестно для Потемкина, какъ новороссійскаго генеральгубернатора, "истратившаго милліоны на возведеніе каменныхъ громадъ, которыя большею частію лежатъ теперь въ развалинахъ".

Воротясь въ Новгородъ, Сиверсъ нашелъ здъсь архитектора, присланнаго адмиралтействомъ розыскать мъсто, гдъ можно было бы завести парусную фабрику. Губернаторъ очень радъ, и нишетъ императриць, что эта фабрика будеть благодъяніемь для мъстной промышленности. Вообще, по его словамъ, такъ называемый Великій Новгородъ только великодущіемъ Екатерины вывеленъ изъ совершеннаго упадка, н. на будущее время существование его главнымъ образомъ обезпечено большою Царскосельскою или Московско-Петербурискою дорогой, обълучитени которой онъ прилагаль всевозможныя старанія. Мы уже знаемъ, какъ новгородскій губернаторъ любиль разсыпать въ своихъ донесеніяхъ цвъты краснортчія. "Еслибы мнъ было позволено, ппшетъ онъсто за бы эту дорогу, которая не будеть имъть равной себъ въ Европъ, назваль бы Екатериненскою. Все мое честолюбіе состоить въ томъ, чтобы уваковачить священное имя посредствомъ прочныхъ монументовъ, которые говорили бы потомству по счастін вашихъ народовъ".

Спустя нісколько дней губернаторь по этой самой дорогів співшиль въ Петербургъ, чтобы, попобыкновению, лично отдать императриць отчеть въ своей последней повздке по губернін. Но два мѣсяца; проведенные въ столицѣ; повидимому, прошли для него не совсвиъ пріятно. Время случилось довольно тревожное; при дворв было не до Сиверса и его новыхъ городовъ. Наступило совершеннольтіе великаго князя Павла Петровича. Панинъ, какъ его восинтатель, пріобраль еще болве въсу, и ускориль паденіе своего недруга, Григорія Орлова Последній безпечно проводиль время за мпрными переговорами въ Фокшанахъ, какъ вдругъ пришло извъстіе, что его мёсто при дворё уже занято Васильчиковымь. Орловь бросиль переговоры, и немедленно поскакаль въ Петербургъ, не отдыдыхан ин днемъ, ни ночью. Но недалеко отъ столицы его остановили, и показали высочайшій приказь бхать въ свое гатчинское имънье. Поведение его при этомъ случат произвело не малое безпокойство. Ръшительность Орловыхъ была еще въ свъжей памяти. Но безпокойство оказалось излишнимь: Григорій утёшился большими денежными подарками, а Алексъй не переставалъ выражать самую пеограниченную преданность своей благод втельниць. Назам втно. чтобы Сиверсъ принималъ какое-нибудь двятельное участіе въ этихъ

придворныхъ интересахъ. Мы видимъ только, что онъ умѣлъ сохранить пріязнь обоихъ противниковъ, павшаго Орлова и торжествующаго Папина. Въ концѣ октября онъ покинулъ столицу: вновь объявленный наборъ призывалъ его въ Новгородъ. Губернаторша попрежнему осталась въ Петербургѣ.

"Какъ ин мала моя комната, пишетъ она мужу, но она кажется мив большою пустиней. Въ ней уже ивтъ бумагъ, которыя ее наполняли, или лучше свазать, я бы желала, чтобы въ ней опять быль губернаторъ, не смотря на всв его планы и бумаги".

Затемь опять следуеть рядь писемь съ известими въ томъ же родь: о балахъ, объ аріяхъ Габріели и пируэтахъ Сантини, которая "танцуетъ какъ ангелъ", о дорогихъ подаркахъ, которыми императрица осынаеть завзжихы артистовь и поэтовь; о томь, что девицы Озерова и Бёмъ произведены во фрейлины, что графъ Иванъ Чернышевъ каждый понедъльникъ даетъ концертъ и ужинъ на 30 особъ; о томъ, какъ она, Елизавета Сиверсъ, объдала у графини Брюсъ, проводила вечеръ у Марын Ст. (Строгоновой?). На последнемъ вечерв общество танцовало подъчигру губернаторши на фортепьяно; при этомъ она подсмъпвается надъ своею тяжелою фигурой. Между прочимь одинь вечерь общество собралось у нея; туть быль п ненабъжный Калга-султанъ съ своимъ приставомъ, княземъ Путятинымъ. Софья Ст. плинила всихъ своею грацей, п Татаринъ смотральшна неешнылающими взорами; състею танцоваль ея двоюродный брать; Путятинь, который умёль развеселиты все общество. "Нашъ добрый киязь Путятинь увзжаетъ, пишетъ она 20-го ноябряр И стакъ : цёлый стодъ онъ ежедневно, проводиль время въ нашемъ обществъ. Напа и мама жалъють его какъ собственнаго сына; но уже назначенъ день для отъезда Калги. Онъ собираетъ здёсь всёхъ пленныхъ Татаръ, которыхъ ему позволено взять съ собой. Не спеши очень съ пошадьин; ему было бы лучше вхать по зимнему пути". Спусти двадцать дней, мы узнаемъ изъ ен писемъ, что Калга все еще въ Петербургъ, частію вслъдствіе оттепели, а частію вслъдствіе полговь, которые онь здёсь надёлаль, несмотря она проскошные подарки императрицы. Замедленію его не мало способствовало, повидимому, и нежеланіе молодаго Путятина разстаться съ семействомъ Спверсъ, гдъ онъ такъ прищелся по вкусу. Губернаторъ между темь выходиль изъ себя отъ этого замедленія. Онь жалуется Панину, и наконець обращается къ самой императриць; поздравляя ее, съ заключениемъ выгоднаго Крымскаго трактата онъ проситъ ускорить отъвздъ султана; съ 30-йо ноября его ожидало на станціяхъ 2,500 лошадей, а содержаніе каждой лошади стопло бъднымы крествянамъ 25—30 коп! Спустя еще нъсколько дней Калга и Путятинъ вывхали изъ Петербурга.

Посль ихъ отъезда главный интересъ въ письмахъ губернатории сосредоточивается на извъстихъ о павшемъ любимив, Григорів Орловь.

Когда Орловъ принужденъ былъ удалиться въ Гатчину, съ нимъ завязали переговоры чрезъ посредство графа Захара Чернышева, одного изъ его явныхъ непріятелей. Следствіемъ этихъ переговоровъ было то, что Орловъ взялъ годовой отпускъ отъ своихъ должностей "по разстроенному здоровью"; за нимъ утверждено полученное отъ Австрійскаго двора достоинство имперскаго князя съ титуломъ свътлости; назначены, конечно, и соотвътственныя суммы на его содержаніе. Для жительства себъ онъ выбралъ Царское Село, и поселился здъсъ своею свитой, состоявшею большею частію изъ Нѣмцевъ, каковы: Пальманъ, фонъ-Лёве и фонъ-Тизенгаузенъ. Скоро однако Царское Село ему наскучило, и остзейскіе пріятели убъдили его переселиться въ Ревель.

"Князь Григорій четыре дня какъ въ городь, пишетъ г-жа Спверсъ 28-го декабря. Каждый день онъ бываетъ при дворъ п всёмъ дълаетъ визиты. Третьяго для онъ былъ у меня; ивсколько разъ горячо обнималъ меня; сказалъ, что чувствуетъ ко мнъ большую дружбу и уваженіе, и по обыкновенію, говорилъ много пустяковъ. Князь разыгрываетъ веселаго человъка; только соотвътствуетъ ли тому сердечное его расположеніе? Онъ похудълъ, что къ нему очень идетъ. Вчера при дворъ былъ балъ; я не поъхала. Отецъ сказывалъ мнъ, что князь затмилъ собой всёхъ кавалеровъ".

"Вчера (читаемъ нѣсколько дней спустя) при дворѣ быль концертъ, на которомъ Габріели пропѣла нѣсколько арій. Князь явился осыпанный съ ногъ до головы брилліантами. Съ нимъ ласково разговаривали, потомъ сѣли за карты. Богъ въсть, куда все это дожно повести; но вѣрно то, что дѣла пдутъ очень странно".

Наконець Орловъ убхаль въ Ревель. Извъстія о немъ однако не прекращаются. Младшій братъ Спверса, находившійся въ Ревель, описываетъ губернатору нъсколько маскарадовъ, которые были устроены сначала городомъ въ честь Орлова, а потомъ Орловымъ въ честь мъстнаго дворянства и почетнъйшихъ бюргеровъ. На одномъ изъ нихъ остзейская изобрътательность приготовила для киязя слъ-

дующій сюрпризъ: 17 дворянских паръ въ костюмь эстонскихъ поселянъ, съ старостой и волынщикомъ впереди, явились въ маскарадь подъ именемъ крестьянъ замка Лоде, принадлежавшаго Орлову. Женщины поднесли ему цвъты и другіе сельскіе подарки. У каждаго крестьянина на спинъ оказалось по одной крупной буквъ, за ужиномъ они съли отдъльно отъ другихъ, въ такомъ порядкъ, что составилась фраза: Es lebe Prinz Orlow! Дня три спустя Орловъ даль особый пиръ для этихъ мнимыхъ крестьянъ. Послъ стола для крестьянокъ была устроена лотерея: каждому билету соотвътствовали разные подарки, цъною отъ 60 до 80 руб. Между прочими благодъяніями, которыя князь расточалъ мъстнымъ обитателемъ, братъ Сиверса упоминаетъ о томъ что ландратъ Тизенгаузенъ получилъ анненскій орденъ. Старикъ отъ радости и неожиданности чуть не упалъ въ обморокъ.

Въ Новгородъ зима также не обошлась безъ баловъ и маскарадовъ, которые явились здъсь въ подражание столичнымъ увеселениямъ. Сиверсъ собственнымъ примъромъ усердно поощрялъ свътскія удовольствія съ участіемъ дамскаго общества: они способствовали развитію общежитія и смягченію правовъ. "Браво, господинъ губернаторъ, пишетъ жена. Вы танцуете, и даже много. Я удивляюсь издали вашимъ баламъ. Самое дучшее при этомъ, что они доставляютъ тебъ развлеченіе. Но не могу похвалить тебя за то, что ты не садишься за объдъ ранъе четырехъ или ияти часовъ".

Въ январъ 1773 года она опять подарила губернатору маленькую дочку. Обрадованный супругъ посладъ эстафету въ Петербургъ съ извъстіемъ, что онъ самъ вскоръ прібдетъ.

Лѣтніе мѣсяцы этого года Спверсь провель въ обычныхъ разъвздахъ по губернін. Онъ посѣтиль, между прочимъ, городъ Порховъ, обстранвавшійся послѣ пожаровъ, которые въ то лѣто съ большою силою свирѣпствовали по цѣлому враю. Многіе уѣздные дворяне изъявили желаніе поселиться въ Порховѣ и построить тамъ дома, чѣмъ губернаторъ очень доволенъ. "Смѣшеніе сословій, доносить онъ, способствуетъ лучшему обращенію денегъ, оживляєтъ торговлю п ремесла; нравы также выигрываютъ". Въ августѣ онъ объѣхаль города, открытые въ прошломъ году; нашелъ тамъ, судя по его донесенію, хорошій порядокъ и благодарность пиператрицѣ за ен благодѣянія. Онъ тщательно вычисляєтъ сколько въ Вышнемъ Волочкѣ и Боровичахъ строится каменныхъ домовъ или по крайней мѣрѣ на каменномъ фундаментѣ; но валдайскіе обыватели по своимъ средствамъ отстали отъ другихъ, и довольствуются только деревянными постройками. Въ ту же поъздку губернаторъ открылъ воеводскую канцелярію въ Тихвинскомъ посадѣ, и переименовалъ его въ городъ \*); а каргопольскаго воеводу отставилъ отъ службы, за казнокрадство.

Осмотръ водяныхъ сообщеній возбудиль новыя жалобы губернатора на медленность сената въ принятіи необходимыхъ мѣръ: пороги и неисправные шлюзы причинили много вреда торговлѣ. "Какая польза ихъ осматривать и разспрашивать пострадавшихъ! восклицаетъ Сиверсъ. Сенатъ все таки будетъ думать, что онъ издалека лучше видитъ чѣмъ я своими собственными глазами". Особенное негодованіе возбудили въ немъ злоупотребленія надвориаго совѣтника Писарева, который своею небрежностью въ работахъ совсѣмъ разорилъ Сердюковыхъ \*\*). Губернаторъ самъ распорядился очисткой двухъ порожистыхъ мѣстъ въ рѣкѣ Тверцѣ; изъ устъя ея онъ приказалъ вынуть огромный камень, и затопилъ двѣ барки, чтобы съузить ея фарватеръ при впаденіи въ Волгу.

Въ октябрѣ Спверсъ лично отдаетъ императрицѣ отчетъ въ своихъ поѣздкахъ. Въ столицѣ тогда только—что окончились празднества по случаю бракосочетанія великаго киязя съ гессенскою принцессой Вильгельминою. Губернаторъ восиользовался наступившимъ при дворѣ затишьемъ, чтобы возобновить свои представленія объ администраціи водяныхъ сообщеній, объ уничтоженіи дворянской привилегіи представлять вмѣсто рекрутъ квитанціи за ссыльныхъ въ Сибирь, объ отчисленіи Олонецкаго уѣзда къ Петербургской губерніи и пр. Изъ этихъ представленій только одно увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Указомъ 22-го ноября 1773 года водяныя сообщенія Новгородской губерніи наконецъ были изъяты изъ непосредственнаго вѣдомства сената и поручены "въ главную дпрекцію"

<sup>\*)</sup> Указъ 21-го марта 1773 года. Открытіе повыхъ городовъ способствовало дробленію Новгородскаго утзда, на несоразмірную величину котораго постоянно жаловался Сиверсь.

<sup>\*\*)</sup> Пстръ 1 поручилъ производство работъ и содержание Вышневолоцкихъ шлюзовъ одному купцу калмыцкаго происхождения, Сердюкову, на его собственныя
средства, и за это даль ему привилегию на 50 лѣтъ съ правомъ взимать въ свою
пользу извѣстную плату съ приходящихъ барокъ. Елизавета возвела его въ дворянское достоинство. По смерти Сердюкова каналъ перешелъ къ его наслѣдникамъ;
сенатъ назначиль при нихъ особаго чиновника для завѣдывания каналомъ (Писарева).

новгородскому губернатору (кромѣ Ладожскаго канала) \*). Спверсъ приняль указъ съ живѣйшею благодарностью; онъ теперь могъ вполнѣ предаться этому любимому занятію. Его заботы совершенно соотвѣтствовали важности предмета: въ Новгородской губерніи паходился главный узелъ водяныхъ сообщеній между столицей и областями государства; черезъ эту губернію направлялась почти вся наша внутренняя торговля.

Первымъ деломъ Спверса после того была просьба къ императриць о присылкь ему на помощь Гергарда. Этоть превосходный пнженеръ долго находился въ австрійской службъ. Но Марія Терезін, какъ извъстно, не отличалась большою въротериимостью; Гергардъ, какъ протестантъ, подвергся религознымъ преследованіямъ, и даже нопаль въ тюрьму. Отсюда ему удалось біжать. Спверсъ узналъ его во время своего заграничнаго путешествія, п пийль случай удивляться его работамь, особенно прекрасному мосту въ Тріесть. По указанію того же Спверса, Екатерина пригласила Гергарда въ свою службу. Губернаторъ просить теперь прислать его для совътовъ и указаній относительно испорченныхъ Вышневолоцыихъ шлюзовъ и двухъ другихъ проектированныхъ путей, то есть на Селигеръ и Бълое озеро. Особенно много ожидаетъ онъ отъ последняго пути: съ открытіемъ его усилится судоходное движеніе по Онежско-Ладожской водной системь, и адмиралтейство можеть быть найдеть выгоднымь въ мирное время отпускать сюда морскіе чины для заработокъ и упражненій въ судоходствь. При этомъ Спверсь просить императрицу сказать генераль-прокурору два слова о томъ, чтобы сенатъ поскорве передалъ ему бумаги и планы, относящіеся къ Вышневолоцкой системъ.

Прошло нѣсколько недѣль въ ожиданіи отвѣта. Наконецъ Гергардъ явился и вручилъ губернатору короткую заинску императрицы: она требовала не задерживать долго ея инженера. Губернаторъ
былъ нѣсколько смущенъ сухостью заински. Но вслѣдъ затѣмъ
почта принесла ему другое письмо, которое своимъ игривымъ тономъ
и содержаніемъ совершенно разсѣяло недоумѣнія губернатора. Екатерина замедлила отвѣтомъ, потому что прежде надобно было справиться въ адмиралтействѣ и у генерала Боура, можно ли въ настоящую минуту обойдтись безъ Гергарда. "Однако, писала она,

<sup>\*)</sup> П. С. З. 14.070. Въ следующемъ 1774 году указомъ 1-го декабря Вышневодоцкіе шлюзы отобраны у наслёдниковъ Сердюкова и отданы въ казенное содержаніе.

между прочимъ, не льстите себя надеждой похитить его у насъ навесегда. Онъ можетъ осмотрѣть ваши шлюзы, можетъ составить вамъ планы, пріфзжать и уѣзжать. Но мы не отдадимъ вамъ его совершенно, потому что всѣ требуютъ Гергарда, и я первая, для моего бѣднаго Царскаго Села, гдѣ ему надобно время отъ времени бросить взглядъ на безчисленныя плотины, которыя тамъ строятся". Относительно новыхъ водяныхъ путей, замышляемыхъ Спверсомъ и требующихъ большихъ издержекъ, Екатерина замѣчаетъ, что теперь для нихъ время совсѣмъ неблагопріятное. (То была эпоха Пугачевщины).

Письмо было собственноручное и написано по французски какъ большая часть писемъ Екатерины къ Спверсу; изръдка писала она сму по-нѣмецки и еще рѣже по-русски. Обрадованный губериаторъ отвѣчаетъ въ томъ же тонѣ. "Мои шлюзы и илотины совершенно гармонируютъ съ тѣми, посреди которыхъ отдыхаетъ благодѣтельная фен Царскаго Села. Я ласкаю себя надеждою, что послѣ Вашихъ необъятныхъ трудовъ журчаніе фонтановъ и водопадовъ покажется еще привлекательнѣе Вашему Величеству, если во время прогулки Вы вспомните, что пороги сдѣлались менѣе шумны, и что хорошее распредѣленіе водъ приводитъ въ цвѣтущее состояніе торговлю Вашего неизмѣримаго государства".

Сиверсъ и Гергардъ дъятельно принялись за работу. Они скачуть въ Вышній Волочекъ, осматривають тамъ разрушившійся Инпискій шлюзь; сочиняють планы какъ поправить его до начала навигаціп; на обратномъ пути осматриваютъ Боровицкіе пороги. Гергардъ спѣшпть въ Петербургъ, но въ мартѣ опять возвращается въ Новгородъ. Губернаторъ изследуеть съ нимъ устья Мсты, изъ которой задумаль провести каналь въ Волховъ, чтобъ обойдти озеро Ильмень. Онъ очень доволенъ своимъ изследованиемъ и доносить, что каналь, по причинъ ровной мъстности, не потребуеть никакой обшивки, а просто составить рукавъ реки; большая дорога между Боровичами и Новгородомъ пойдеть по илотинъ канала, чъмъ будетъ выпграно до 14 верстъ. Но прошло еще много лътъ прежде нежели осуществился планъ этого новаго канала (Сиверсова). Въ началъ апръля Гергардъ энергически принялся за Вышневолоцкіе шлюзы, потому что наступило уже время навигаціи. Онъ трудился день и ночь съ 200 работниковъ; но весенняя пора много замедляла работу; вода не разъ прорывала плотины.

Губернаторъ по Тверцъ спустился до Тверп на встръчу баркамъ,

которыя уже собрались тамъ въ числѣ 1000; онѣ начали проходить вверхъ, пользуясь полою водой. Къ несчастью, вскоръ наступили сильные жары, и вода стала быстро падать. Въ добавокъ, въ Старорусскомъ увздв открылось моровое поввтріе; надобно было запереть сообщенія съ сосёдними м'ястностями. Болье 800 барокъ рисковало подвергнуться той же участи, если не успѣють пройдти вовремя Боровицкіе пороги. Губернаторъ лично распоряжается ихъ движеніемъ, и наблюдаеть за ихъ проходомъ въ каждомъ опасномъ мѣстѣ. Благодаря своей усердной дёятельности, онъ благополучно провель и другіе подосивншіе караваны; затёмь побываль въ Старой Русь, гдъ мимоходомъ осмотрълъ-заводы Боура, которые начали вываривать соли отъ 50 и до 60.000 пудъ въ лѣто. Потомъ онъ опять вернулся къ каналу; здѣсь работы Гергарда, при всей его неутомимости медленно подвигались впередъ и былп окончены только въ іюнъ. За то Цнинскій шлюзь, занимавшій главное мѣсто въ системѣ Вышневолоцкаго канала, получилъ теперь улучшенное русло и двойную каменную общивку, такъ что многіе годы могъ оставаться безъ поправокъ.

Въ началъ весны 1774 года, когда Спверсъ поспъщилъ на водяныя сообщенія, жена его снова покинула Новгородъ и отправилась въ Петербургъ. Отсюда она по прежнему сообщаетъ мужу придворныя новости, которыя не могли не интересовать его, такъ какъ положеніе государственнаго человіка прежде всего обусловливалось придворными отношеніями. Именно въ это время въ столицъ совершалась важная перемёна: Потемкинъ былъ пожалованъ генералъадъютантомъ и мало по малу начиналъ забирать въ свои руки преобладающее вліяніе. Не надобно думать, чтобъ это вліяніе досталось ему безъ большихъ усилій; напротивъ, вначал'в встр'втились разные авторитеты, которые одольть было не легко. На переднемъ планъ стоялъ Панинъ; опъ сильно противился вмъщательству генералъ-адъютантовъ въ государственныя дела, и старался сделать ихъ простымъ орудіемъ въ своихъ рукахъ. Потемкинъ, судя по письмамъ г-жи Сиверсъ, на первыхъ порахъ оказывалъ полное уважение Нанину, какъ своему прежнему покровителю, и вообще быль со всёми любезенъ и привътливъ. "Иногда, пишетъ Елизавета, я вижу любимца провзжающаго по улиць въ шесть лошадей крупною рысью; онъ что-то высматриваетъ".

Время отъ времени губернаторша продолжаетъ сътовать на разлуку съ мужемъ и на его въчныя работы, или рисуетъ ему семей-

ныя сцены. Напримѣръ: "завтра мы отправляемся къ причастію съ добрымъ папа; я только что оставила его послѣ того какъ мы вмѣстѣ молились Богу. Катишь, которая была съ нами, сказала, что я должна ее также выучить молиться. Когда папа читалъ, она сидѣла совершенно спокойно на колѣняхъ у бабушки. Папа произносилъ ту самую молитву, которую онъ прочелъ въ минуту кончины твоего отца: воспоминаніе о немъ растрогало его до слезъ". Тесть Сиверса самъ замѣтно слабѣетъ и приближается къ гробу. Къ своему племяннику и зятю онъ продолжалъ питать вполнѣ отеческія чувства, и часто поручалъ дочери передавать ему благословеніе и совѣты беречь свое здоровье.

Безпрерывные труды нашего губернатора, особенно по водянымъ сообщеніямъ, возбуждали не малое безпокойство въ его женѣ, которая пишеть къ нему, что не можеть равнодушно слышать слово "барка". "Въчные пороги, болота, шлюзы, въчныя работы! восклицаетъ она. Никогда покоя, никогда денегъ!" Вмъстъ съ тъмъ губернаторша сообщаетъ мужу и разныя извѣстія о Пугачевѣ, о пораженін его княземъ Голицинымъ, о смерти генерала Бибикова, посл'в котораго остались жена и дети въ жалкомъ положении, съ долгами на рукахъ, и т., и. Тяжелая эпоха для Россіи продолжалась; по въ столицѣ пиры и увеселенія не прерывались. Тутъ дѣйствовалъ искусный политическій разчеть: роскошь питала столичную промышленность, а непрерывныя награды, наружная безпечность и увеселенія ноддерживали спокойствие въ умахъ. Но Екатерина очевидно переживала весьма тревожныя минуты, особенно безпокоила ее мысль, что скажеть Европа? Въ этомъ отношении интересно то собственноручное письмо ез къ Сиверсу (отъ 10 декабря 1773 года), о которомъ мы уноминали, по поводу присылки Гергарда. "Назадъ тому два года, нишетъ императрица, у меня была чума въ самомъ сердцв имперіи. Въ настоящую минуту на границахъ Казанскаго царства у меня чума политическая; она задаеть намъ трудную задачу (qui nous donne du fil à retordre). Вашъ любезный и достойный собрать, Рейнсдорпъ (оренбургскій губернаторь), уже два місяца осаждень шайкою разбойниковъ, производящею страшныя жестокости и опустошенія. Генераль Бибиковъ отправляется туда съ войсками черезъ вашу губернію, чтобы усмирить этоть ужась XVIII стольтія, который не принесеть Россіи ни чести, ни славы, ни пользы. Но, наконецъ, съ Божьею помощью, надёюсь взять надъ нимъ верхъ, потому что на сторонъ его сволочи (ses canailles) нътъ ни ума, ни порядка, ни

искусства; это сбродъ нищихъ, а во главѣ ихъ стоитъ самозванецъ, равно дерзкій и невѣжественный. По всей вѣроятности дѣло кончится висѣлицами; но какая перспектива, господинъ губернаторъ, для меня, которая ненавидитъ висѣлицы! Мнѣніе Европы отнесетъ насъ ко временамъ царя Ивана Васильевича: вотъ какая честь ожидаетъ Имперію отъ этого несчастнаго событія! Я приказала не дѣлать болѣе тайны изъ этой исторіи: пусть люди высказывають о ней свои мнѣнія и свои чувства".

Спверсъ възсвоемъ отвътъ выражаетъ полную увъренность въ способностяхъ действующихъ генераловъ. "Я подалъ Вибикову мысль, допосить онь, оть Бронниць отправить первый гренадерскій батальйонь на саняхъ. По его требованію я велъль выдать 2.200 руб. прогонныхъ денегъ, и послалъ впередъ чиновника, чтобы приготовить 200 подставныхъ лошадей. Они будутъ дълать по 80 верстъ въ день. Второй батальйонъ съ военными снарядами отправился вчера на 150 лошадяхь. Гусары уже далеко ушли впередь. Рота Вятскаго полка, выступпвшая отсюда перваго декабря, должна быть около Казани; въ два дня она сдълала 250 верстъ. Жду кпраспровъ, которые не могутъ пдти такъ скоро. Съ восхищениемъ читалъ я превосходныя слова манифеста. Какія пстины насчеть междоусобной войны! Смію ли я говорить о томъ? но уже время объявить манифестъ. Народъ жаждеть извъстій: за недостаткомь настоящихь онь ихь выдумываеть. Миж приходится оспаривать многія забавныя новости. Въ сущности опасаюсь не столько за Оренбургъ, потому что знаю Рейнсдорна, сколько за Астрахань, которая нъкогда служила убъжищемъ Стенькъ Разину и мятежнымъ стръльцамъ."

Очевидно, пока продолжалась Турецкая война, и провинціи, гдѣ дѣйствовали мятежники, имѣли слишкомъ мало войскъ, трудно было справиться съ этимъ бѣдствіемъ восточной Россіи. Наконецъ, давно желанный миръ съ Турціей заключенъ въ Кучукъ-Кайнарджи. Но почти въ самый день его заключенія Пугачевъ сжегъ Казань, и крестьянское волненіе достигало уже до самаго центра Россіи. Спверсъ совѣтуетъ императрицѣ немедленно праздновать миръ, и съ возможно бо́льшимъ великолѣпіемъ, чтобы произвести успоконтельное впечатлѣніе на умы. Это празднованіе Екатерина отложила до возвращенія Румянцева съ частью его арміи, а главное, до окончанія Пугачевскаго мятежа; на первое время ограничились пока благодарственнымъ молебномъ въ Казанскомъ соборѣ. Такой же молебенъ, въ присутствіи Спверса, отслужилъ въ Твери архіенископъ

Илатонъ (потомъ извъстный митрополить московскій). Между тъмъ черезъ Новгородскую губернію скакали на почтовыхъ полки, вновь отправляемые противъ Пугачева. Дёло это требовало самыхъ энергическихъ мъръ. Несмотря на пораженіе, понесенное имъ отъ Михельсона на берегахъ Казанки, паника между помъщиками усиливалась. Многіе дворяне изъ Москвы бъжали въ Тверь, и произвели было здёсь тревогу. Пріёздъ губернатора, вооружившагося самымъ безпечнымъ впдомъ, способствовалъ нѣсколько сохраненію спокойствія въ этомъ городь. "Ложные слухи о самозванць продолжаются на-ряду съ настоящими, доносить губернаторъ. Народъ толкуетъ, а дворянство смущено. Я стараюсь принудить къ молчанию однихъ и усновонть другихъ. Я желалъ бы, если нътъ препятствій, чтобы Вятскій полкъ остался въ Новгородів, коти бы только для вида. Единственный батальйонъ и двё гарнизонныя роты на такую губернію, какъ моя, и однако доброе населеніе остается спокойно! "Далъе Спверсъ умоляетъ императрицу отсрочить рекрутскій наборъ, пока волненіе, уже ослабленное славнымъ миромъ, окончательно успокоптся съ прекращениемъ политической язвы. Въ одномъ изъ следующихъ донессній губернаторъ говоритъ, что посылка князя Решнина въ Турцію породила тревожный слухъ, будто султанъ отказывается подписать Кайнарджійскій миръ; извістія съ береговъ Волги также поддерживають безнокойство, и многія тодны бурлаковъ провожавшихъ барки до Петербурга или до Новгорода, отказались подрядиться на новую работу подъ тёмъ предлогомъ, что имъ надобно побывать домой; а они большею частію изъ Московской провинціп."

Екатерина отвѣчала губернатору собственноручно и самымъ успоконтельнымъ образомъ. Рѣпнинъ отправленъ въ Константинополь
посломъ; на случай болѣзии Румянцева, онъ уполномоченъ принять
начальство надъ арміей; но Румянцевъ уже оправился, а относительно
мира, Порта изъявляетъ полную готовность подтвердить его. "Маркизъ
Пугачевъ, продолжаетъ она, 25-го августа, во ста верстахъ за Царицинымъ, разбитъ на-голову нашимъ героемъ Михельсономъ. Донскіе казаки преслъдуютъ злодъя по пятамъ, и майоръ, привезшій
это извѣстіе, не сомнѣвается въ его скорой поимкѣ. Впрочемъ, не
надобно продавать шкуру медвѣдя, пока онъ не пойманъ. Но вѣрно
то, что его пушки, добыча, люди, скотъ, все въ рукахъ Михельсона. Злодѣй во весь опоръ поскакалъ съ шайкой изъ нятидесяти
япцкихъ казаковъ къ Астрахани по этой, сторонѣ Волги; тамъ на

низу онъ не замутить воды. 1.500 донскихъ казаковъ преслѣдуютъ его на свѣжихъ коняхъ, и подаютъ надежду видѣть его у насъ въ илѣну".

Надежда эта, какъ извѣстно, исполнилась. Измѣна собственныхъ товарищей отдала бѣглеца въ руки правительства.

Тревожное время и усиленныя работы по водянымъ сообщеніямъ не мѣшали однако Спверсу заботиться и о другихъ предметахъ государственнаго быта. Чрезвычайная скудость образованія въ дворянскомъ сословін поражала его и наводила постоянно на мысль о школахъ. Въ февралѣ 1774 года, онъ представилъ проектъ о заведеніи дворянскихъ школъ въ каждой губерніи. Проектъ его пока не былъ осуществленъ, но губернаторъ и въ послѣдствіи не упускалъ случая возвращаться къ тому же предмету. На Тверскую семинарію, по его ходатайству, императрица приказала отпускать еще до 1,000 руб. въ годъ. Онъ вмѣстѣ съ архіенископомъ Платономъ составилъ планъ новаго семинарскаго зданія; но расходы военнаго времени заставили отложить исполненіе этого, плана, и семинарія пока помѣстилась въ нижнемъ этажѣ архіерейскаго дома.

Губернаторъ между прочимъ, обращаетъ вниманіе императрицы на исправление купола въ новгородскомъ Софійскомъ соборъ, для чего онъ потребовалъ 500 руб. изъ коллегіи экономіи. Съ изображеніемъ Спасителя, находящимся внутри купола, издавна соединена была следующая легенда: "когда благословляющая рука образа раскроется, тогда произойдеть разрушение Новгорода водами озера Ильменя". "Сквозь чудотворную руку, доносить губернаторь, показалась трещина, которая способствуеть тому, что нальцы удлинияются. Архитекторъ сообщилъ мнѣ это открытіе съ чрезвычайно смущеннымъ видомъ. Однако я не буду нисколько имъ смущаться, и только прикажу исправить стенки купола. Осматривая колокольню собора, которая стоить отдельно оть него и будить меня каждое утро, я чуть не сломиль себъ шею. На поправку ея я потребоваль изъ коллегіи экономін 400 руб. Если Ваше Величество будете читать мое донесение въ свободную минуту, то соблаговолите сказать слово коллегіи, чтобъ она за одинъ разъ выдала всю сумму (900 р.) пли полную тысячу. "

Далье, по новоду колебанія хльбныхь цьнь Яковь Ефимовичь указываеть императриць вообще на ть затрудненія, которыя терпить наша хльбная торговля. "Какія злоупотребленія, какую пебрежность открываю я каждый день! " восклицаеть онь. Между прочимь, состояніе Ладожскаго канала такъ дурно, что одинъ проходъ барокъ по этому каналу увеличиваетъ цѣну куля съ мукой на 25—30 к. Куцпы пногда предпочитаютъ продать хлѣбъ дорогой или перезимовать, чѣмъ пускаться лѣтомъ или осенью въ Ладожскій каналъ. Для устраненія вреднаго колебанія цѣнъ, у нашего губернатора готовъ уже и новый проектъ: объ учрежденіи въ Петербургѣ запасныхъ полицейскихъ магазиновъ. Сущность проекта заключалась въ томъ, чтобы правительство покупало для этихъ магазиновъ хлѣбъ, когда онъ очень дешевъ, и отпускало бы его во время дороговизны.

## VI.

## УЧАСТІЕ ВЪ ОБЛАСТНОЙ РЕФОРМЪ.

Въ концъ лъта 1774 года, еще прежде поимки Пугачева, до Спверса дошель слухь о близкомъ путешествіп императрицы въ Москву. Екатерина въ то время опять занялась планомъ новыхъ областныхъ учрежденій, и губернаторъ поспішпль высказаться противъ задуманнаго ею путеществія. Около шести съ половиной лѣтъ тому назадъ, возвращансь изъ Москвы после открытія законодательной коммиссіи, Екатерина не скрыла своего неудовольствія на нашу старую столицу. Объ этомъ-то неудовольствіп напомпнаеть теперь губернаторъ. "Я, пишетъ онъ, никогда не забуду того, что Ваше Величество изволили мит сказать, когда я, питлъ честь принимать васъ на своей границь, при возвращении Вашемъ изъ последняго путешествія. Чума не истребила всего политическаго яда, коренящагося въ этомъ городъ. Ваше Величество, въроятно, намърены трудиться тамъ надъ книгою законовъ, которую съ увъренностью въ вашей мудрости ожидаеть все государство: этотъ великій трудъ, требующій душевнаго спокойствія, подвергнется тамъ неблагопріятнымъ вліяніямъ и задержкамъ, и можетъ утратить свою силу отъ однихъ слуховъ, которые любятъ распространять злые, безпокойные умы, и которые нигдъ не имъютъ такого усиъха какъ въ Москвъ". Въ заключение Сиверсъ превозноситъ Царское Село, какъ тихое, прекрасное убъжище, гдъ государыня могла бы съ успъхомъ завершить свое монументальное законодательство.

Но Екатерина не обратила вниманія на предостереженія Сиверса. Она лучше его понимала національное значеніе Москвы, и не теряла надежды появленіемъ въ торжественные моменты своего царствованія и блескомъ празднествъ изгладить послідніе сліды оппозиція старой столицы.

Изъ нисемъ Елизаветы Карловны губернаторъ вскорѣ убѣдился, что государыня нисколько не думаетъ отказаться отъ своей поѣздки. Неудачный совѣтъ, повидимому, возбудилъ въ немъ нѣкоторое безпокойство относительно высочайшаго расположенія. "Ты утверждаешь, иншетъ жена отъ 1 сентября,—что знаешь, хорошо ли о тебѣ думаютъ при дворѣ; повторяю то что слышу отъ другихъ: о тебѣ постоянно имѣютъ отличное мнѣпіе; даже сенатъ отзывается съ хорошей стороны, за исключеніемъ господина Деденева. \*) Всѣ купцы превозносятъ тебя до небесъ, и много говорятъ о тебѣ на биржѣ. Все это илоды твоихъ трудовъ, все это очень утѣшительно, но не даетъ никакихъ существенныхъ выгодъ для жизни; впрочемъ, не падобно терять надежды. Въ слѣдующемъ письмѣ жена увѣдомляетъ, что отъѣздъ государыни назпаченъ на 15 декабря. Въ то же время Сиверсъ получилъ сенатскій указъ—приготовить въ своей губерніи все нужное для высочайшаго путешествія.

Екатерина выйхала изъ Петербурга не ранве 10 января 1775 года—день, въ который совершилась въ Москвв казнь Пугачева; очевидно, она ожидала окончательной развязки этого двла, чтобъ явиться съ полнымъ торжествомъ, за одинъ разъ отпраздновать всв свои побъды и изгладить впечатленія только-что минувшей эпохи бъдствій. Новгородскую губернію она пробхала въ сопровожденіи губернатора и, по всей въроятности, много бесъдовала съ нимъ о предстоявшей реформъ губернскихъ учрежденій.

Путешествіе императрицы, окруженное большимъ блескомъ, отличалось весьма набожнымъ характеромъ. Государыня не пропускала ни одной церкви, ни одной часовни, не одаривъ ее иконой или другою церковною утварью. За нею слѣдовалъ особый экппажъ съ большимъ образомъ, украшеннымъ дорогою ризой, жемчугомъ и брилліантами; образъ назначался для Успенскаго собора. Въѣздъ въ Москву совершился чрезъ тріумфальную арку, при огромномъ стеченіи народа, который велъ себя, впрочемъ, довольно сдержанно и съ особою радостью встрѣтилъ только великаго князя.

Что Екатерина во время своего путешествія осталась довольна

<sup>\*</sup> Изъ указа 10 марта 1764 года (П. С. З. № 12.081) видно, что Деденевъ изкоторое время занимался изследованіемъ водянихъ сообщеній Новгородской губериів. Не произошло ли у него отсюда какихъ непріятныхъ столкновеній съ Сиверсомъ?

новгородскимъ губернаторомъ, это доказывается готовностію, съ которою она, по прибытіп въ Москву, псполнила разныя его просьбы. Такъ, онъ просиль денегъ на отдѣлку архіерейскаго дома въ Твери,—и ему велѣно отпустить 6.000 рублей; просилъ перенести почтовую повинность съ нѣкоторыхъ отдаленныхъ отъ дороги деревень на экономическія, которыя были поближе,—и данъ согласный указъ сенату; просилъ сложить нѣкоторыя недопмки,—и сложили; ходатайствовалъ о вспоможеніи семейству одного капитана, повѣменнаго Пугачевымъ,—и велѣно выдать 500 рублей, и пр.

Въ январѣ 1775 года послѣдовала кончина графа Карла фонъ-Сиверса. Иолное уваженіе и довѣріе къ племяннику онъ высказалъ тѣмъ, что завѣщаніе свое составилъ неиначе какъ съ одобренія Якова, и сдѣлалъ его главнымъ распорядителемъ. Собственные три сына, отличавшіеся расточительностью, причиняли много огорченій старику; чтобы предупредить раззореніе своей фамиліп, онъ съ помощью илемянника устроилъ для нихъ три майората. Раздѣлъ наслѣдства доставилъ немало хлопотъ нашему губернатору; однако ему удалось привести дѣла въ такой порядокъ, что теща осталась совершенно довольна и обѣщала постоянно слушаться его совѣтовъ.

Во второй половин'в марта, Сиверсъ убхалъ изъ Петербурга, а въ слъдъ затъмъ онъ уже былъ вызванъ императрицею въ Москву.

"Сегодня, пишеть жена вскорт по отътядт мужа изъ столицы,—

я сдълала съ мама маленькую прогулку въ Приморское. Погода была
довольно хороша. Я не могла видъть этого мъста, безъ того чтобы
не возобновилась сильная тоска о потеръ дорогаго нана; въ кабинетъ я нъсколько минутъ разсматривала его портретъ. Наконецъ,
въ глазахъ у меня потемиъло отъ слезъ, и я вышла, или лучше
сказать меня увели. Приморское кажется миъ совсъмъ измънившимся: все потеряло свой видъ съ тъхъ поръ какъ его нътъ; но не
буду болъе говорить объ этомъ предметъ; и знаю, что онъ для тебя
такъ же чувствителенъ какъ и для меня..."

"Воображаю себъ, читаемъ въ другомъ письмъ, —какъ ты теперь скитаешься по улицамъ Москвы. Курляндская принцесса сказала мнъ, будто она слышала завърное, что Тверь сдълаютъ губерніей, а тебя генералъ-губернаторомъ, и для того-то призвали тебя въ Москву. Я отвъчала, что ничего объ этомъ не знала и не думала..."

"Вчера была и въ Смольномъ монастырѣ, иншеть она 27 апръля.—Господинъ Бецкій пригласилъ меня отъ имени дѣвицъ къ нимъ на балъ. Я была тамъ въ бѣломъ илатъѣ, и одѣта почти такъ же какъ и онъ; танцовала минуэтъ; всъ глаза были устремлены на меня, что доставило бы удовольствіе губернатору, еслибъ онъ быль тамъ. Воспитанницы усердно ласкали меня, и послъ неотступныхъ просьбъ, взяли объщаніе посъщать ихъ какъ можно чаще. Господинъ Бецкій чрезвычайно любезенъ; онъ такъ часто кричалъ мнѣ "браво", и такъ много обращалъ вниманія на мои танцы, что мнѣ сдѣлалось просто совъстно. Надобно признаться, эти дѣвушки очень милы и очень хорошо воспитаны. Я лѣтомъ буду приглашать ихъ въ Приморское."

Губернаторъ былъ, повидимому, не совсѣмъ доволенъ своимъ положеніемъ въ Москвѣ. По крайней мѣрѣ въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ жена замѣчаетъ: "Что дѣлать мой дорогой другъ? Возьми на с́ебя терпѣніе. Ты ей нуженъ, п она навѣрно сдѣлаетъ что-нибудь для тебя."

Весною 1775 года въ нашей старой столицъ изготовлялась важнъпшая изъ реформъ Екатерининскаго царствованія - новыя губернскія учрежденія, которыя явились главнымъ результатомъ законодательной коммиссін. Образцомъ для этихъ учрежденій послужило устройство Остзейскихъ провинцій. Разум'ьется, подобный образецъ имъль большую поддержку въ Остзейцахъ, занимавшихъ многія значительныя мъста при дворъ и въ администраціи. Между ними первая роль въ этомъ дёлё, безъ всякаго сомнёнія, принадлежить новгородскому губернатору, который, съ самаго начала своей деятельности, при всякомъ удобномъ случав, указывалъ императрицв на примъры роднаго края. Занявшись въ Москвъ окончательною обработкой проекта, Екатерина вызвала къ себъ на помощь Сиверса и одного изъ эстляндскихъ ландратовъ; первому она поручила составить записку о лифляндскомъ устройствъ, а второму объ эстляндскомъ. Сиверсъ въ последствии разсказывалъ, что советникомъ пиператрицы въ настоящемъ случат собственно быль онъ одинъ, и никто изъ министровъ тутъ не участвовалъ, даже и князь Вяземскій. Екатерина хотела сначала ввести новыя учрежденія только въ Твери, въ видѣ опыта. "Но, говоритъ Сиверсъ, совѣтъ, состоявшій изъ придворныхъ льстецовъ, бросился къ ея ногамъ, и со слезами умоляль немедленно обратить въ законъ такое великое благодѣяніе. Ея Величество уступила, и проекть сделался закономъ. Я быль возвышенъ въ званіе генераль-губернатора тверскаго и новогородскаго. Генералъ Глъбовъ получилъ то же звание въ Смоленскъ. Всеобщая радость, мало-по-малу распространившаяся по всему государству, а

особенно въ новыхъ намъстничествахъ, показала благодъяніе и пользу (реформы) для всъхъ классовъ во всъхъ отношеніяхъ."

Мы видъли неудачную понытку Спверса отклонить императрицу отъ путешествія въ Москву. Онъ неудовольствовался этою попыткой, и тенерь пользуется всякимъ поволомъ, чтобъ убълить Екатерину къ скоръйшему возвращению въ Петербургъ. Отъ генералъ-прокурора полученъ запросъ, могуть ли въ настоящемъ голу барки безостановочно пройти шлюзы Вышневолоцкаго канала; слухи добавили, что императрица намфрена возвратиться въ Петербургъ водою, Губернаторъ съ жаромъ схватился за мысль объ этой повздкв, отъ которой онъ ожидалъ весьма обильныхъ результатовъ для водяныхъ сообщеній. Онъ поскакаль въ свою губернію, и немедленно занялся приготовленіями къ высочайшему путешествію по каналамъ. Донося о своихъ приготовленіяхъ изъ Вышняго-Волочка (отъ 6 мая), Яковъ Ефимовичь входить въ разсуждение о томъ, когда лучше предпринять путешествіе: въ августь, то-есть посль празднованія мира, или ранве? Если государыня повдеть въ августв, то она увидить всв подробности водянаго пути и всв его недостатки; весною же, пока продолжается разлитіе ръкъ, она получить о немъ неполное понятіе и не заметить обычной скудости воды въ каналахъ и порогахъ. Но если взять въ разчетъ политическую сторону вопроса, то лучше ъхать весною. Петербургъ соскучился безъ ея величества, и ее ожидаютъ тихія аллен Царскаго Села; а въ Москвѣ только немногіе ценять ем пребывание, о чемъ можно, напримеръ, судить потому впечатльнію, которое произвель указь объ экипажахь и ливреяхь. \*) Сиверсъ снова выражаетъ опасеніе какихъ-то московскихъ силетенъ и ихъ вреднаго вліянія на дело реформы. Онъ прислалъ императряць подробное описаніе самаго процесса плаванія барокъ по Вышневолоцкой системь, обозначиль число судовь, потребныхь для императрицы, ея свиты, конвоя, кухни и пр.; причемъ увлекся до того, что совстмъ исключилъ изъ своего списка политику и дипломатическій корпусь: "Ваше Величество, прибавляеть онь, можетьбыть, очень довольны не видъть ихъ недъли четыре."

<sup>\*)</sup> Конечно, тутъ разумъется манифестъ 3 апръля 1775 г. (П. С. З.№ 14.290). Главнымъ мотивомъ для распредъленія экипажей и ливрей соотвътсвенно разнымъ рангамъ выставлено желаніе уменьшать "день-ото-дня умножающуюся роскошь." Сакенъ, саксонскій посоль, доноситъ своему двору, будто этотъ указъ произвелъ въ Москвъ большее пеудовольствіе нежели бъдствія чумы и Пугачевщины, а не служащая часть дворянства, униженная новыми правилами, будто пачала немедленно покидать столицу. Geschichte des Russischen Staats. von Hermann. V. 713.

Вообще, со времени своего участія въ московскихъ работахъ пмператрицы, увъренный въ ея расположении, Сиверсъ сдълался еще смёлье и откровенные вы своихы всеподданныйшихы представленіяхъ. Это видно, напримъръ, изъ того топа, съ которымъ онъ отнесся къ милостивому манифесту 17-го марта. Съ особенною энергіей онъ возсталъ противъ 46 пункта. \*) По его мнѣнію, подушная подать весьма унижаетъ достопиство гражданъ, а недобросовъстнымъ богачамъ и чиновникамъ манифестъ облегчаетъ способы притъснять мелкихъ торговцевъ. Подобныя возраженія нашъ губернаторъ, конечно, сопровождаетъ увъреніями, что любовь къ славъ ся величества не позволяеть ему молчать объ указъ, вредномъ для этой славы. Вивсто прощенія податныхъ п рекрутскихъ недоплокъ п казнокрадства, онъ совътуеть объявить искоторыя другія милости, между прочимъ, облегчить для бъдныхъ людей гербовую пошлину п увеличить содержание церковнослужителей, о которыхъ "совсвиъ забыто въ манифестъ 17-го марта". Хорошо было бы, указываетъ онъ, постановить, чтобы дёти церковнослужителей не возвращались въ крипостное состояние, а нивли бы право приписываться къ мищанству. Кромъ того, Спверсъ возобновляетъ свое предложение объ открытін двухъ банковъ, въ Твери и Новгородъ; половина процентовъ съ заложенныхъ въ нихъ имуществъ могла бы идти на содержаніе дворянскихъ школъ. Въ городахъ вообще необходимо открыть школы, которыя содержались бы самими гражданами, по примъру Лифляндіп. При этомъ тубернаторъ пользуется случаемъ сказать нъсколько словъ о возобновлении Деритскаго университета и о возвращении ему имуществъ, отобранныхъ во время русскаго завоевания.

Въ іюль 1775 года происходило въ Москвъ празднованіе мира съ Турками; оно сопровождалось большимъ великольніемъ и роскошными наградами генераламъ. Сиверсъ получилъ орденъ Александра Невскаго и 20,000 рублей. Этотъ подарокъ, довольно скромный въ сравненіи съ другими первостепенными вельможами, долженъ былъ ивсколько вознаградить губернатора за его обманутую надежду проводить императрицу въ Петербургъ по ръкамъ и каналамъ Новго-

<sup>\*)</sup> Манифестъ: "О высочайше дарованныхъ разпымъ сословіямъ милостяхъ по случаю завлюченнаго мира съ Портою Оттоманскою." (П. С. З. № 14.275). 47-мъ пунктомъ предписывалось гражданамъ, не имѣющимъ капитала свыше 500 рублей, называться не купцами, а мъщанами, и платить по-прежнему подушное; купцы же всѣхъ трехъ гильдій освобождались отъ подушнаго и обязывались платить по одному проценту съ "объявляемаго ими по соеѣств" капитала.

родской губерніп. Приготовленія къ высочайшему путешествію были почти окончены; назначенная для него флотилія доведена до 40 барокъ и множества лодокъ; офицеры уже упражнялись въ управленіи рулемъ. Но вдругъ толки о поёздкі водою замолкли. Наконецъ, Екатерина совсёмъ отложила ее, подъ предлогомъ беременности великой княгини. Спверсъ утёшалъ себя тёмъ, что уже одинъ слухъ о высочайшемъ путешествіи принесъ водянымъ сообщеніямъ огромную пользу. Милліоны камней, выпутые со дна рікъ, безъ этого слуха остались бы на прежнемъ мість.

Во время своихъ обычныхъ разъйздовъ, въ это люто Спверсъ особенно занимался изследованиемъ предполагаемой Бълозерской или Шексниской системы. По Шексню онъ спускался до ел устья, въ Московской губерни, и отъ его зоркаго взгляда не укрылось торговое значение села Рыбно. "Оно очень заслуживаетъ сделаться городомъ", замътилъ губернаторъ. Во второй половинъ августа онъ находился въ Вышнемъ-Волочкъ, когда получилъ отъ одного изъ секретарей императрицы, Кузмина, приглашение прибыть какъ можно скоръе въ Москву: государыня ожидаетъ его, потому что еще пе все готово; она оканчиваетъ 24-ю главу \*).

Окончивъ празднованіе Кайнарджійскаго мира, Екатерина энергически принялась опять за областныя учрежденія. Сиверсъ нашель ее въ самомъ разгарѣ работы. Доказательствомъ того, какое непосредственное участіе принималь нашъ губернаторъ въ этомъ дѣлѣ, служатъ нѣкоторыя сохранившіяся свидѣтельства изъ ихъ современной переписки. Они отчасти вводятъ насъ и въ самый процессъ творенія. "Я хотѣла васъ спросить, пишетъ императрица на оторванномъ клочкѣ бумаги,—вопервыхъ, сколько уѣздовъ полагаете вы на провинцію? Вовторыхъ, почему вы не желаете никакой провинціальной финансовой палаты, между тѣмъ какъ я хочу поручить ей лѣса и управленіе государственными имуществами?"

Вначалѣ Екатерина оставляла безъ перемѣны систему Петровскаго дѣленія губерній на провинціп, а провинцій на уѣзды. Но Сиверсъ рѣшительно отрицалъ провинціп, какъ излишнюю ступень, и настапвалъ, чтобы губерніп, по крайней мѣрѣ небольшія по объему, дѣлились прямо на уѣзды. Мнѣніе его было принято и приведено въ исполненіе.

Вотъ сущность его соображеній; причемъ дѣло пдетъ препмущественно о предполагаемой Тверской губерніп:

<sup>\*) 24-</sup>я глава У*чрежоденій Губернских* трактуеть "О судь, "называемомь Верх няя Расправа".

Нижній земскій судъ и убзаный судь—эти визшія инстанціи нътъ никакой нужды подчинять провинціальнымъ учрежденіямъ; лучше полчинить ихъ прямо губернскимъ, тѣмъ болѣе что трудно найдти лостаточное количество судей при условіи трехлітних выборовъ. Верхній земскій судь пусть будеть только одинь, въ губерискомъ городь; онъ послужить второю инстанціей, а третью будуть составлять губернскія судебныя налаты. Следовательно въ судебномъ отношеніп ділепіе на провинціп излишне. Точно также п въ финансовомъ отношении. До сихъ поръ сборы государственныхъ доходовъ распредвлялись по провинціямь: но съ новымъ двленіемъ число провинцій въ государств'в должно увеличиться втрое или вчетверо; вмъстъ съ тъмъ усложнится и распредъление сборовъ. Если же увздные казначен будуть присылать доходы прямо въ губернскую казенную палату, то государственному казначейству придется имъть льло съ гораздо меньшимъ числомъ областныхъ пунктовъ; сохранятся многіе расходы на жалованье лишнимъ чиновникамъ, на счетныя книги и денежные транспорты. Остается управление лъсами и государственными имуществами. Но казенные лѣса, состоящіе въ вѣдѣнін адмиралтейства, могуть быть поручены надзору земскаго исправника: а частные будуть на попечении самихь владельцевь, для которыхъ надобно только посившить размежеваніемъ. Государственные крестьяне пусть остаются въ въдъніи директора экономіи, который присутствуеть въ казенной палать; но надобно назначить еще совътника въ эту палату и сохранить настоящаго касспра экономін съ титуломъ увзднаго эконома. Тутъ губернаторъ сводитъ ръчь на любимую свою мысль о дворянскихъ арендахъ по примъру Лифляндін, гді одинь генераль-директорь съ секретаремь и писцомь управляетъ 1.000 гаками, на которыхъ живетъ 25-30.000 душъ; вирочемъ, тамъ дъло облегчается уже существующимъ размежеваніемъ. Въ заключеніе онъ просить императрицу бросить взглядъ на карту; тамъ она увидитъ небольшое протяжение новой губернии, а слъповательно и излишество дъленія на провинціи. Въ другихъ губерніяхъ иногда еще можно допустить два верхнихъ земскихъ суда и следовательно две провинціп, напримерь: Новгородская самою природой распадается на двъ области, Новгородскую и Олонецкую, которыхъ управление должно быть совершенно раздалено.

Въ такомъ видѣ происходилъ тогда обмѣнъ мыслей между законодательницею и ея главнымъ совѣтникомъ въ предстоявшей реформѣ. Теряясь въ массѣ вновь воздвигаемыхъ опекъ и расправъ, верхнихъ, нижнихъ, увздныхъ, совъстныхъ и сиротскихъ судовъ, и проч., Екатерина принуждена была сильно напрягать свой умъ, чтобы привести все это въ стройную гармонію. Иногда она запросто обращается къ Сиверсу съ просьбой о помощи. Примъромъ ея откровеннаго, дружескаго тона съ нашимъ губернаторомъ въ то время служитъ слъдующая собственноручная записка, носящая заглавіе Искренняя исповновь (Confession sincere):

"Вотъ статья самая глупая изъ всёхъ; у меня отъ нея болитъ голова. Это безконечное пережевываніе очень сухо и скучно. Право, я уже у конца моей латыни, а не знаю что дёлать и какъ уладить нижній судъ, приказъ общественнаго призрѣнія и совѣстный судъ. Одно слово отъ вашего превосходительства о названныхъ предметахъ было бы лучемъ свѣта, и изъ глубины хаоса каждая вещь стала бы на свое мѣсто, какъ при сотвореніи міра".

Устройство областнаго управленія давало прекрасный случай правительству заняться положениемъ громаднаго крестьянскаго сословія. Буря Пугачевщины, едва только затихшая, не должна была пройдти безсийднымъ урокомъ. Отъ умнаго взгияда Сиверса не укрылось ел дъйствительное значение. Надобно отдать ему справелливость: во время работъ надъ новымъ областнымъ устройствомъ. онъ не упустиль случая обратить внимание императрицы на то, что крепостное право было главнымъ источникомъ огромнаго мятежа. Впрочемъ, его эманципаціонные планы немного разнились отъ того положенія, въ которомъ находились Латыши и Эсты на его родинь. "Я знаю, говорить онь, что мижніемь своимь затрогиваю почтенное сословіе, которое, на основаніи государственных законовъ, утверждаетъ, что крипостные должны быть у него въ полномъ повиновении. Не оспариваю этого права; но нъть права безъ границъ, какъ скоро оно касается того сколько, человакъ долженъ работать и платить оброку. Если предоставить это обстоятельство на волю каждаго пом'вщика, какъ и было до сихъ поръ, то отсюда вытекаютъ безпорядки, упадокъ сельскаго хозяйства и даже убійство тёхъ господъ, которые въ своихъ требованіяхъ переступаютъ предёлы. Въ Лифляндіи и нѣкоторыхъ частяхъ Германіи существуетъ крѣпостное право; но законы полагають границы помещичьей власти относительно работы, управленія и наказанія".

Постановленія, которыя предлагаль Сиверсь для ограниченія пом'ящичьяго произвола, были сл'ядующія: запретить продажу мужчинь безъ земли, дозволить свободу крестьянскихъ браковъ и на-

значить сумму, за которую всякій крестьянинъ имѣлъ бы право откупиться на волю. Предложенія эти, послё нѣкоторыхъ преній въ совѣтѣ императрицы, были отвергнуты. Въ послѣднемъ пунктѣ Сиверса поддерживалъ ярославскій генералъ-губернаторъ, Мельгуновъ, который на основаніи одного постановленія стараго Холоньяго приказа хотѣлъ доказать, что право откупаться крестьяне уже имѣютъ. Противники его возражали, что то была только простая полицейская мѣра для города Москвы.

Не достигнувъ улучшенія крестьянскаго быта путемъ законодательнымъ, Спверсъ, по крайней мфрф при удобномъ случаф. пользовался собственною властію, чтобы внушать пом'єщикамъ своей туберній болье гуманныя начала въ обращеній съ крыпостными, и твиъ, по его словамъ, предупредилъ многіе несчастные случан. Спустя лътъ 30, по поводу возобновившагося вопроса о кръпостномъ правъ, вотъ что Сиверсъ писалъ правительству Александра I: "Съ какими жестокими отношеніями не приходилось мий бороться въ первые годы моей губернаторской службы въ неизмфримой Новгородской губернін! Я уже не кочу говорить о томъ сколько ном'вщиковъ было убито, сколько преступниковъ наказано, и сколько сослано въ Сибирь по простому прошенію владівльца! Въ слідующіе 14 літь быль только одинь пом'вщикь, который заплатиль жизнію за свои жестокости" \*). Въ той же позднейшей записке онъ говорить, что земская полиція, устроенная на основаніи учрежденія о губерніяхъ. нисколько не ограничивала произволь помещиковъ въ поборахъ и паказаніяхъ.

Блумъ съ особенною любовію указываетъ на эманципаціонныя стремленія Спверса, но неудачу ихъ находить совершенно естественною: крѣпостныя отношенія въ Россіи вытекали, по его мнѣнію, съ одной стороны, изъ несчастныхъ историческихъ обстоятельствъ, каково въ особенности Монгольское иго; а съ другой — изъ самаго характера русской семьи, которая, по его словамъ, представляетъ собою нѣчто грубое, неразвитое, неразчлененное, гдѣ личность остается затертою, что неизбѣжно задерживаетъ и все національное развитіе. Эти отношенія до того внѣдрились въ русскую жизнь, что

<sup>\*)</sup> Кажется, послёднее не совсёма върно. По крайней мърк намъ извъстны два дъла 70-хъ-годовъ прошлаго стольтія, въ Новгородской губ.: одно объ убійствъ помъщика Вараксина въ Осташковскомъ убздъ, другое объ удушеніи помъщицы Сысоевой въ Зубцовскомъ (Москов. Архивъ М. Юстиціи. Дила генералъ-прокурорскія).

прошло съ даннаго времени 70, 80 лѣтъ, а крѣпостное состояніе еще процвѣтало на Руси, несмотря на новыя либеральныя попытки (при Александрѣ I); слѣдовательно, Екатерина, отказывалсь отъ своихъ первоначальныхъ плановъ въ пользу эманципаціи, поступала согласно съ духомъ русской исторіи. Противъ такихъ выводовъ мы замѣтимъ только слѣдующее: во-первыхъ, въ остальной континентальной Евроиѣ крѣпостное право процвѣтало гораздо болѣе времени тѣмъ на Руси; а во-вторыхъ, когда будетъ разработана наша внутренняя исторія со времени Петра I, тогда мы увидимъ, что протесты низшихъ слоевъ противъ рабства почти никогда не прерывались.

Оставивъ неизмѣннымъ положеніе крестьянства, Екатерина обратила вниманіе на городское сословіе. Вотъ мѣры, которыя Сиверсъ предложилъ императрицѣ, чтобы поднять это сословіе:

Во-первыхъ, онъ сильно возсталъ противъ подушнаго оклада, который вийстй съ тилесными наказаніями ставиль горожань на одну ногу съ сельскимъ населеніемъ. Чиновипки смотрятъ на нихъ какъ на криностныхъ казны, и обходятся съ ними почти такъ же какъ помъщики съ своими крестьянами. Названіе "подушный окладъ" очень вредно действуеть на духъ горожанъ, и законъ, который употребить слово "свобода" произведеть благод втельную перем вну въ ихъ воспитаніи и нравахъ. Далье, по мивнію губернатора, каждый городъ, местечко и посадъ должны образовать собою общину, на которую вивсто личной подушной подати налагалась бы общая, круглая сумма. Умъющихъ читать и писать надобно освободить отъ тълеснаго наказанія, за исключеніемъ уголовныхъ преступленій, а изучавшихъ какое-нибудь ремесло увольнять отъ рекрутства, съ одобренія общины. Возобновить законы, запрещавшіе торговлю крестьянамъ и вообще крипостнымъ людямъ, такъ какъ горожане много теряють оть крестьянской конкурренціи.

Всѣ эти мѣры, и другія подобныя имъ, были слишкомъ незначительны, чтобы дѣйствительно вызвать къ политической жизни среднее сословіе. Онѣ ясно опредѣлиютъ уровень государственныхъ понятій у нашихъ передовыхъ дѣятелей того времени.

Относительно духовенства, мы видѣли уже участіе Сиверса къ положенію церковнослужителей; онъ нѣсколько разъ указываль на необходимость поднять образованіе духовнаго сословія и улучшить его судьбу. Но при обсужденіп областной реформы встрѣчаемъ только его предложеніе о нѣкоторыхъ перемѣнахъ въ духовной администраціи, наприміръ, чтобы границы епархіи совпадали съ границами губерніи, что и было принято императрицею.

Преобладающее значеніе въ новомъ устройствѣ по-прежнему оставалось за дворянскимъ сословіемъ. Въ послѣдствіи Спверсъ говориль, что съ освобожденіемъ отъ обязательной службы множество мелкихъ дворянъ лишились и тѣхъ скудныхъ средствъ воспитанія, которыя до того времени давала имъ военная служба. Кромѣ военной службы у дворянъ не было никакихъ пунктовъ соединенія; поэтому, въ ихъ средѣ неизбѣжно должны были усилиться праздность, распущенность и усыпленіе энергіи. Одна Новгородская губернія имѣла болѣе 5.000 дворянскихъ семействъ, и изъ нихъ 1.500 помѣщичьихъ, а между тѣмъ не было никакихъ училищъ, никакихъ способовъ воспитанія.

Губернаторъ предложилъ слъдующія міры для этого сословія:

Вопервых, ни одна великая монархія не можетъ существовать безъ титулованной аристократіи, чему примъръ вся цивилизованная Европа. Равенство дворянъ вредно, какъ это показываетъ Польша. Отчего бы и намъ не имъть герцоговъ, князей, графовъ, а еще болье маркизовъ, виконтовъ, бароновъ и даже баронетовъ, тъмъ болье что эти титулы потребуютъ отъ государства расходу только на пергаментъ для дипломовъ? "Какая, напримъръ, честь для Испанца титулъ кастильскаго гранда, для французской герцогини—табуретъ подлъ королевы, для Англичанина, вопреки его притязаніямъ на философію, —мъсто въ верхней палатъ и даже прландскій титулъ, чтобы супруга его называлась ми-леди! О Нъмцахъ я уже молчу: это пхъ болъзнь. А Италіянцы? Карлъ V сказалъ о дворянахъ Вероны и Виченцы: они всъ графы. Тъ поймали его на словъ, а въ настоящее время это самые нищіе графы въ міръ".

Далѣе, дворянство, по его мнѣнію, надобно какъ можно болѣе заохочивать къ военной службѣ и вмѣстѣ къ сельскому хозяйству, а также привлекать и въ гражданское вѣдомство. Военную службу надобно обставить разными привилегіями, особенно попеченіями о бѣдныхъ заслуженныхъ офицерахъ, которымъ предпочтительно передъ другими давать аренды изъ государственныхъ пмуществъ. Во всякой губерніи пусть каждые три года дворяне собпраются для выборовъ изъ своей среды въ должности административныя, полицейскія и судебныя; извѣстные ранги, связанные съ этими должностями, введутъ выборныя лица въ общій классъ чиновниковъ, и привлекуть тѣхъ, которымъ не по вкусу пришлась бы безмездная служба.

Но, чтобы сдёлать дворянь способными къ службѣ, прежде всего должно позаботиться объ ихъ воспитаніп.

Далье, Сиверсь развиваеть свои мысли о самомъ областномъ дѣленіи государства. Мысли эти уже намъ большею частію извѣстны.
Вотъ ихъ сущность: возможно большее раздробленіе государственной территоріи на губерній, приблизительно равныя по объему, и
соединеніе нѣсколькихъ губерній подъ властію одного генералъгубернатора; недостатокъ административныхъ центровъ при болѣе дробныхъ уѣздахъ восполнить открытіемъ новыхъ городовъ.

7 ноября 1775 года Екатерина подписала свои Учрежденія о намѣстничествахъ (или о губерніяхъ); 12 ноября этотъ указъ вышель изъ сенатской типографіи въ Москвѣ. Учрежденія, за небольшими перемѣнами, живутъ до сихъ поръ, или лучше сказать, мы до сихъ поръ еще живемъ посреди этихъ учрежденій. Они не представляли существенной реформы въ нашемъ государственномъ бытѣ. Это ничто иное какъ дальнѣйшая обработка той областной системы, которую началъ вводить Петръ I.

Во многихъ чертахъ своихъ новыя учрежденія, какъ мы сказали, были построены по остзейскимъ образцамъ, конечно, съ примѣненіемъ къ территоріальнымъ и сословнымъ отношеніямъ Русской имперіи. Такъ, дворянскія собранія организованы на подобіе остзейскихъ ландтаговъ, земскіе и уѣздные суды явились подражаніемъ остзейскихъ ландгерихтовъ и орднунгсгерихтовъ, \*) и т. п. Впро-

<sup>\*)</sup> Вотъ что писала Екатерина около этого времени одному изъ сановниковъ (Волконскому): "За проектъ вашъ премного благодарствую. Онъ во многомъ сходствуеть съ тамъ положениемъ, которое уже самымъ даломъ готовится и состоитъ въ сладующемъ. Окрома три государственныя коллегіи, прочія исчезнутъ. Сенатъ останется. При немъ будеть палата, дабы сенать имълъ гдъ отослать тъхъ людей и дёла, кои разбора требують. Въ палату и намфрена обратить коммиссію уложенія, а ел частныя коммиссін по матеріямъ служить будутъ для разбора ненужныхъ. Оставимън переименуемъ прочихъ по-русски. Губерніи будутъ меньше, и сверхъ губернатора къ двумъ или тремъ приставимъ генералъ-губернатора. Губернское правленіе будеть состоять изъ четырехъ департаментовъ. Вивсто коллегіи для аппелляцін въ пятую членами въ каждой провинціи будеть вице-губернаторъ и верхній земскій судъ выбранный дворянствомъ. Въ каждомъ увздв будеть увздный судъ да нижній земскій судъ; члены вев по выбору дворянства. Часть сего уже готова, а прочее пишется, и съ успѣхомъ. Буде Богъ поможетъ, сей годъ ознаменится полезнымъ для государства учрежденіемъ. Сверхъ того сей порядокъ сходствуеть съ порядкомъ нашихъ остзейскихъ провинцій, кон, имівъ онаго четыреста ибть почитають себя весьма счастивы. Позабыла сказать, что убяды не болбе какъ отъ 25 до 30 тысячъ душъ. (Зримель 1863 г. № 20).

чемъ, это подражаніе начато было Петромъ I, который въ числѣ другихъ иностранныхъ образцовъ пользовался для своихъ реформъ и остзейскими учрежденіями.

Руководящимъ началомъ въ новомъ территоріальномъ дѣленіп была симметрія: губерній должны заключать 300-400 тысячь мужскаго населенія, а увзды 30-40 тысячь, и вездв единообразная бюрократическая лестница. Мы видели, какая это была головоломная работа для императрицы, и какихъ усилій стоило ей привести въ гармоническое соотношение между собою всю переспективу административныхъ и судебныхъ инстанцій. Но надобно отдать честь ел архитектурному искусству: трудности побъждены, и работа окончена съ усибхомъ. Даже и тв мелкіе пункты, которые преимущественно причиняли головную боль, каковы: нижній земскій судь, приказъ общественнаго призрѣнія и совъстный судъ, - въ окончательной обработкъ получили стройную форму и благодътельное назначение. Для примёра возьметь сов'єстный судь. Туть кром'є суды находятся по два засъдателя отъ дворянъ, горожанъ и крестьянъ; они выбираются черезъ каждые три года, и такимъ образомъ представляютъ совъсть цълой губерніи. "Совъстный судь установляется быть преградою частной или личной безопасности; " самъ онъ не мъщается въ дъла, а беретъ ихъ на себя по поручению правительства, по сообщенію отъ другаго суда или по жалобъ и просьбъ частныхъ липъ. Кто обращается къ нему за полюбовною сдёлкой, того онъ поддерживаеть самымъ настойчивымъ образомъ; кто изъ тюрьмы подастъ жалобу, что онъ спдить болье трехъ дней безъ указанія на причину ареста или безъ допроса, тому совъстный судъ немедленно лолженъ оказать деятельную помощь.

Всв эти благія по своей цвли учрежденія, заключающія въ себв довольно значительный выборный элементь, скоро были переработаны народною жизнію и господствующимь политическимь строемь по своему, и получили далеко не тоть характерь, который имёло въ виду законодательство. Многое въ нихь осталось мертвою буквой. Тёмъ не менёе въ учрежденіяхъ губернскихъ есть и другай сторона. Они все-таки были большимъ шагомъ впередъ въ сравненіи съ тою смёсью иноземныхъ и старомосковскихъ порядковъ, которая осталась послё Петровской реформы. А главное, они сообщили огромную силу централизаціи или государственному механизму,—ту силу, которой Франція достигла только вслёдствіе революціи, съ паденіемъ древняго областнаго дёленія и съ устройствомъ департаментовъ.

Говоря о реформѣ областнаго управленія п объ участіп въ ней Сиверса, мы необходимо должны упомянуть, что два знаменитые указа Екатерины, Жалованная грамота дворянству и Городовое положеніе, были ничто иное какъ послѣдняя глава изъ той же реформы. Они также явились на свѣтъ не безъ участія Сиверса, хотя во время ихъ изданія, то-есть 9 лѣтъ сиустя, его уже не было на службѣ. Въ бумагахъ Якова Евимовича сохранились и указанія на то, что въ 1776 году онъ доставилъ императрицѣ матеріалы для сочиненія жалованной грамоты дворянству.

Въ тотъ самый день, когда подписанъ указъ о губерніяхъ, нашъ Спверсъ быль утвержденъ намъстникомъ Тверскимъ и Новгородскимъ, и ему поручено открыть намъстничество въ Тверп. \*)

Екатерина пробыла въ Москвѣ около года; въ половинѣ декабря она отправилась обратно въ Петербургъ, который замѣтно тяготился долгимъ отсутствиемъ двора.

"Угадай, съ къмъ и вчера объдала? пишетъ Елизавета Спверсъ въ концъ августа съ своей петербургской дачи. — Съ г. Деденевымъ у Пастухова. Тамъ былъ также Чичеринъ (петербургскій гепералъполицеймейстеръ) съ своею дражайшею половиной, которая представляетъ настоящую мумію. Деденевъ за столомъ часто чокался стаканами, и мнѣ кажется, дѣлалъ бы это еще чаще, если бы меня тутъ не было. Я видѣла его въ первый разъ; время отъ времени онъ бросалъ на меня взглядъ съ боку. Чичеринъ спросилъ о тебъ; я описала ему почти все твое послѣднее путешествіе по губерніп. А тотъ господинъ внимательно слушалъ, не говоря ни слова, и дѣлалъ только илутовскую мину. Дѣйствительно, онъ плутъ, и я чувствую къ нему антипатію. Если бы и могла сдѣлать ему добро, и тогда бы не сдѣлала. Ты навѣрное скажешь: а я бы сдѣлалъ. Но ужь такая моя натура не платить добромъ тому, кто меня ненавидитъ; однако зла и бы ему не сдѣлала".

17 октября: "Купцы говорять: если дворъ еще годъ пробудеть въ отсутствіп, то петербургская торговля совсѣмъ упадеть; ужь п теперь это замѣтно".

15 ноября: "Мий очень досадно, что тебя все еще кормять только прекрасными фразами. Безъ сомийнія, у тебя есть большіе враги.

<sup>\*)</sup> П. С. З. № 14.400. Оно учреждалось изъ прежней Тверской провинціи, съ присоединеніемъ къ ней Вышневолоцкаго утяда отъ Новгородской провинціи и Кашинскаго съ Бъжецкимъ отъ Московской губерніи. Спустя нъсколько дней предписано открыть второе "примърное" намъстничество, въ Смоленскъ.

Да и возможно ли, чтобы илуты были друзьями честнаго и усерднаго человѣка? Териѣніе, мой другъ, а между тѣмъ и совѣтую тебѣ всегда откровенно говорить съ тою, отъ которой все зависитъ. Скажи ей, что за теби никто не будетъ говорить, потому что твое усердіе и поведеніе слишкомъ отлично отъ другихъ".

Но вотъ Яковъ Ефимовичъ назначенъ намѣстникомъ; а слухи еще преувеличили его возвышеніе.

19 ноября: "Поздравляю тебя съ новымъ званіемъ. Ты пишешь мит о немъ очень лаконически; а весь городъ говоритъ, что ты пожалованъ генералъ-губернаторомъ, генералъ-аншефомъ и сенаторомъ. Однако я знаю, что этого итъ; иначе ты бы мит написалъ. Изъ твоего письма видно только, что ты получилъ должность пмператорскаго намъстника".

Въ началѣ декабря Елизавета Карловна, не смотря на свою новую беременность, отправилась въ Новгородъ, чтобы встрѣтить тамъ царскую фамилію, возвращавшуюся изъ Москвы въ Петербургъ. Губернаторша, какъ видно, исполняетъ при этомъ и нѣкоторыя служебныя порученія своего мужа.

15 декабря: "Вчера я получила твое предписаніе, выучила его наизусть, и сообщила коменданту, прокурору и еще кому слёдуеть. Все будеть устроено по вашимь приказаніямь, господинь генераль. Хорошо, если бы ты хоть за два часа прівхаль прежде государыни. Завтра рано утромь я перебпраюсь на верхь, и если упаду съ твоей прекрасной люстницы, то ужь твоя вина. Это самая неудобная люстница, которую я когда-либо видала. Лошади пришли вчера вечеромь".

16 декабря: "Guten Morgen, господинъ генералъ! Доношу тебѣ о прибытіи кухни его высочества. Великій князь будетъ здѣсь кушать вечеромъ, а обѣдать въ Бронницахъ".

17 декабря: "Ихъ императорскія высочества пріёхали около шести часовъ; сегодня котять остаться, а ёхать завтра рано поутру. Все идеть хорошо, и они, кажется, довольны. Великая княгиня смотрять весело. Дай ей Богъ здоровья. Ее очень забавляло найдти меня въ такомъ же состояніи, въ какомъ она сама".

19 декабря: "Ихъ высочества уѣхали вчера поутру въ отличномъ здоровьѣ. Они оба довольны и поручили мнѣ передать тебѣ поклонъ. Они очень рады воротиться въ Петербургъ. Великая княгиня думаетъ, что здѣсь лѣтомъ такъ же дурно какъ въ Москвѣ; я отвѣчала, что оба города похожи другъ на друга. Теперь поскорѣй бы

прівхала пиператрица! Ты легко можешь себв представить какъ л скучаю".

Провздъ императрицы, повидимому, обощелся очень благополучно. Вследъ затемъ наместникъ поспешилъ съ женою въ Петербургъ.

## VII.

## введеніе новыхъ учрежденій.

Въ январъ 1776 года должно было совершиться открытіе Тверской губерніп, которой предоставлена честь быть первою преобразованною по новому положенію и служить образцемъ для другихъ. Сиверсу не мало пришлось работать надъ картами и планами новаго раздъленія на убзды. Такъ какъ убздныхъ городовъ недоставало, то ръшено открыть три новыхъ города: Колязинъ, Весьегонскъ и Красный Холмъ. Эти пункты, конечно, были выбраны намѣстникомъ и притомъ препмущественно по ихъ важности въ отношеніи къ торговлѣ и путямъ сообщенія: Колязинъ имѣлъ пристань на Волгѣ, Весьегонскъ на Мологѣ, а Красный Холмъ былъ замѣчателенъ своимъ положеніемъ въ хорошо обработанной мѣстности, "изобилующей дворянами".

Разумѣется, Яковъ Ефимовичъ въ это время былъ весьма чувствителенъ ко всякому отзыву о новомъ Положеніи, на которое онъ смотрѣлъ отчасти какъ на собственное произведеніе. Въ пересудахъ же недостатка не было; главнымъ образомъ они выходили изъ Москвы, которая оставалась вѣрна принятому ею оппозиціонному характеру. Въ своихъ письмахъ императрицѣ Сиверсъ горячо жалуется на этихъ московскихъ крптиковъ; онъ также возстаетъ противъ назначенія въ намѣстники людей, которые способны только уропить дѣло; таковъ именно новый смоленскій губернаторъ, Глѣбовъ, находившійся подъ уголовнымъ судомъ за утайку полмилліона рублей. Глѣбовъ однако остался пока на своемъ мѣстѣ \*).

Между тымь въ Тверь съвзжались члены губернскаго дворянства: тамъ происходили дъятельныя приготовленія къ торжественному открытію новой губерніп и къ выборамъ въ новыя должности. Постараемся теперь изложить самый процессъ этого открытія, устроен-

<sup>\*)</sup> Этотъ Глібовъ быль извістный генераль-прокурорь сената при Петріз III; онь принадлежаль въ числу лиць, помогавшихъ Екатеринів въдостиженіи престола.

ный такъ чтобы произвести надлежащее впечатлѣніе на провинціальную публику \*).

10 января памёстникъ прибыль въ Тверь, п остановился въ архіерейскомъ домё, гдё его встрётилъ правитель намёстничества (губернаторъ), Кречетниковъ, съ губернскими п городовыми властями. На слёдующій день его привётствоваль тверской архіепископъ Арсеній съ духовными чинами и нёкоторыми дворянами. Въ тотъ же день намёстникъ осматривалъ дома, приготовляемые для присутственныхъ мёстъ, а послё обёда отдалъ визитъ преосвященному въ его загородномъ Тресвятскомъ домё.

12 числа събхались предводители дворянства, и представили намъстнику съ каждаго уъзда по одному изъ молодыхъ дворянъ, назначенныхъ для его почетной свиты. Въ слъдующіе два дня предводители занимались изготовленіемъ дворянскихъ списковъ.

15 числа, по распоряженію Спверса, предводители всё вмёстё отправились со списками въ квартиру намѣстника. Военный караулъ отдаль имъ честь оружіемъ; адъютанты проводили пхъ въ присутственную комнату, гдё находплся намёстникъ съ губернаторомъ п губернскимъ прокуроромъ. Кресла намъстника стояли въ нъкоторомъ отдаленіп отъ портрета государыни, имѣя направо кресла губернатора, а налвво столь, покрытый бархатомь, п подле него прокурора; далье, но объимъ сторонамъ были разставлены стулья для предводителей. Сиверсъ принялъ корпорацію стоя. Тверской предводитель отъ лица всёхъ товарищей изъявилъ признательность къ благодъніямъ ея пмиераторскаго величества, п намъстникъ на это высказалъ "свое удовольствіе, что онъ при первомъ случат впдитъ ихъ толь ревностно соединенными". Принявъ дворянскіе списки каждаго увзда, онъ селъ въ кресла и рукою указалъ присутствующимъ на ихъ мъста. Тутъ онъ произнесъ слово, которымъ пригласиль гг. предводителей объяснить своимъ собратіямъ всю важность новыхъ учрежденій и все величіе милостей самодержицы. Предводители единогласно выразили свою готовность усердно исполнить это поручение. Потомъ намъстникъ разсмотрълъ списки собравшихся дворянь, которыхь оказалось 482 человъка. Онъ спросиль, не встрътилось ли какихъ затрудненій при составленіи списковъ. Два, три члена замѣтили о нѣкоторыхъ владѣльцахъ, которыхъ они не считають дворянами. Спверсь напомниль, что всякій поміщикь п всякій служащій, достигшій офицерскаго ранга, по закону есть дворя-

<sup>\*)</sup> Донесенія Сиверса (въ книг Блума) и Петербуріскія Видомости за 1776 годъ.

нинъ; это напоминаніе устранило всѣ затрудненія. Затѣмъ, сдѣлавъ наставленія о церемоніп слѣдующаго дня, намѣстникъ отпустилъ предводителей. Ихъ проводили съ тѣми же почестями, съ какими приняли.

17 числа все наличное дворянство собралось сначала въ домъ губернскаго магистрата. Отсюда оно отправилось въ квартиру намѣстника пѣшкомъ, по два въ рядъ, имѣя во главѣ губернатора. Разставленная по большой улицъ гарнизонная команда отдавала честь оружіемъ и барабаннымъ боемъ. Губернаторъ представилъ дворянъ наместнику; последній отвечаль краткою речью, въ которой говорилъ о своемъ восхищени при видъ "толикаго и знатнаго собранія, чувствительнаго къ благод тельнымъ ея императорскаго величества о нихъ попеченіямъ". Отсюда собраніе отправилось тъмъ же церемоніальнымъ порядкомъ въ соборъ, уже подъ предводительствомъ самого намъстника. Богослужение было совершено преосвященнымъ Арсеніемъ, который по окончаніп объяни и по прочтеніп манифеста, сказалъ приличную случаю проповёдь. Затёмъ послёдовали: благодарственный молебенъ съ водосвятиемъ и колфнопреклоненіемъ, восклиданія многольтія при нушечной пальбъ и присяга дворянъ на предстоящіе выборы. Манифесть прочтень на всёхъ площадяхъ города съ барабаннымъ боемъ. По окончанін церемонін, намъстникъ пригласилъ къ своему объду архіенископа съ духовенствомъ, губернатора, предводителей и дворянъ штабъ-офицерскаго ранга, всего 180 особъ. Вечеромъ городъ былъ пллюминованъ.

18-го дворяне подписывали прислжные листы, а намѣстникъ былъ занятъ приготовленіемъ своей залы для церемоніи слѣдующаго дня, въ который назначено было торжественное чтеніе Учрежденія о губерніяхъ. Надъ портретомъ императрицы Сиверсъ устроилъ балдахинъ изъ малиноваго бархата, съ золотымъ позументомъ и бахрамою; подъ портретомъ, на двухъ-ступенномъ возвышеніи, поставлены кресла, изображавшія тронъ; насупротивъ устроено возвышеніе въ одну ступень съ креслами для намѣстника; подлѣ него на столѣ положена книга новыхъ учрежденій, въ малиновомъ бархатномъ переплетѣ. По бокамъ приготовлены мѣста для губернатора, предсѣдателей и членовъ разныхъ присутственныхъ мѣстъ, далѣе стулья для предводителей и скамьи, покрытыя зеленымъ сукномъ, для дворянства.

Уирежденія поручено читать прокурору поперемённо съ двумя губернскими стряпчими. Когда дошла очередь до 26 главы (о со-

въстномъ судъ), намъстникъ взялъ книгу, и самъ прочелъ всю эту главу, съ большимъ чувствомъ. Чтеніе Учрежденій продолжалось болье четырехъ часовъ. По окончаніи его высшіе губернскіе чины и значительнъйшіе дворяне приглашены къ столу намъстника.

Въ следующие дни происходили выборы. Они производились баллотированіемъ, посредствомъ шаровъ, по увздамъ, въ архіерейскомъ дом' и въ зданіи губернскаго магистрата, подъ руководствомъ намъстника, губернатора и другихъ высшихъ чиновъ. Сначала выбирали убздныхъ предводителей. Намбстникъ исключилъ изъ участія въ баллотированіи только тёхъ дворянъ, которые имёли за собой менъе десяти душъ. Хотя въ новомъ учреждении ничего не было сказано о дворянахъ мелкопомфстныхъ и безпомфстныхъ, но онъ руководствовался въ этомъ случав положеніемъ о двухъ білорусскихъ губерніяхъ. Число наличныхъ дворянъ между тѣмъ достигло 562. Затёмъ последовали выборы исправниковъ, судей и засёдателей. Когда дошла очередь до выборовъ въ верхній земскій судъ, совъстный судъ и приказъ общественнаго призрънія — учрежденія общія для всей губернін, намістникъ пригласиль предварительно избрать губерискаго дворянскаго предводителя, который должень занимать всегда мъсто предсъдателя, въ случаяхъ общаго дворянскаго собранія. Это избраніе пало на б'яжецкаго уб'яднаго предводителя, Олсуфьева. Всв произведенные выборы, по порядку, представлялись на утверждение нам'встника.

На всё вновь открываемыя мёста находилось очень много желающихъ, и даже между дворянами высшихъ ранговъ, изъ чего Сиверсъ заключилъ о популярности новыхъ учрежденій. Но, по собственному сознанію, ему не легко было соглашать разные интересы, незамётнымъ образомъ направлять всёхъ къ одной цёли и всюду ввести приличный порядокъ. "Все это труднёе чёмъ я думалъ, доноситъ онъ. Но послёдствія утёшаютъ меня и придаютъ бодрость".

Главная трудность, конечно, заключалась въ томъ, что нашему генераль-губернатору пришлось первому вводить въ жизнь новыя учрежденія и въ потѣ лица вырабатывать для нихъ соотвѣтствующія офиціальныя формы. Надобно отдать справедливость его ловкости и изобрѣтательности въ этомъ дѣлѣ. Оно не ограничивалось одними церемоніями, засѣданіями, выборами и рѣчами: чтобъ усилить популярность реформы, необходимо было угощать дворянство и увесе-

лять провинціальную публику. И въ этомъ отношеніи Сиверсъ показаль значительное искусство. Почти ежедневно онъ приглашаль къ своему об'єду разные губернскіе чины и около 50 дворянъ, отъ каждаго изъ одиннадцати уб'ядовъ, по очереди. Изъ Москвы была выписана театральная труппа, которая давала представленія въ наскоро устроенномъ зданіи и большею частію съ безилатнымъ входомъ для публики. Въ то же время Елизавета Карловна, какъ можно судить по сл'ёдующимъ отрывкамъ изъ ея нетербургскихъ писемъ, хотя и ожидаетъ уже близкаго разр'єшенія, тімъ не мен'є усердно исполняеть многочисленныя порученія мужа относительно нокупокъ и посылокъ.

7 января: "Я только-что отправила Бронзина. Вчера онъ не могъ ѣхать изъ-за бильярда, который надобно было хорошенько упаковать. Посылаю тебѣ съ нимъ полдюжины окороковъ, дюжину конченыхъ изыковъ, которые очень были бы тебѣ кстати, еслибы могли говорить, чтобы дать отдыхъ твоему собственному. Далѣе, дюжину конченыхъ колбасъ, архангельскихъ селедокъ,—всего почти на 40 рублей".

15 января: "Вчера получила твое письмо съ 500 рублей. Пришлю все что могу. Завтра поутру отправлю Тараса".

16 января: "Вотъ мой милый другъ, 18 дюжинъ фарфоровыхъ тарелокъ, 18 суповыхъ и 10 десертныхъ, почти 1,000 рыбъ, 2 сыра, 3 пуда кофе, 8 ящиковъ сухихъ конфектъ и 40 пудовъ другихъ лакомствъ. Никогда не покупала столько сластей: ихъ всего на 50 рублей. Надъюсь что ты останешься доволенъ".

19 января: "Отъ всего сердца сожалью о всъхъ твоихъ затрудненіяхъ. Но что дълать? Иначе нельзя. Однако Бронзинъ виолнъ заслуживаетъ твоего гнъва. Хотя я не люблю подливать масло въ огонь, когда ты сердишься, но къ нему не имъю болье никакого снисхожденія. Я думаю онъ дорогою просто пьянствуетъ; денегъ съ нимъ довольно, и можетъ-быть онъ еще кое-что положитъ себъ въ карманъ".

22 января: "Вотъ твое домино, мой дорогой намѣстникъ; старое я не разворила, и также тебѣ посылаю. Бѣдные твои курьеры все еще не отправлены".

28 число, четвергъ, было очень памятно для Твери. Въ этотъ день праздновалось окончание дворянскихъ выборовъ. Праздникъ начался объднею и благодарственнымъ молебномъ. Преосвященный сказалъ поучительное слово объ обязанностяхъ судей, "съ изъясне-

ніемъ толь великаго монаршаго о върноподданныхъ своихъ понеченія, и сколь велики должны быть признанія со стороны тѣхъ, на конхъ сін щедроты изливаются". По замѣчанію Сиверса, рѣчь эта всёхъ растрогала; онъ напечаталь ее, и отослаль къ императрине. Между слушателями находилось 120 вновь выбранныхъ въ судейскія должности: "вей они равно были проникнуты святостію своихъ обязанностей". Посл'я об'ядни совершено было съ водосвятіемъ открытіе четырехъ главныхъ присутственныхъ мфсть: намфстническаго, или губернскаго правленія, и палать казенной, уголовной, и гражданской. Затемъ последовалъ у наместника обедъ на 130 приборовъ; тость за царскую фамилію сопровождался пушечною пальбой. Для народа на площади были криготовлены: жареный быкъ, разная живность, хльбы, кадки съ вономъ и пивомъ, кромъ того, мачты съ развъшеннымъ на нихъ лоцманскимъ илатьемъ и деньгами. Вечеромъ въ домъ намъстника данъ маскарадъ и ужинъ, въ которыхъ участвовало до 350 особъ. Передъ домомъ сожженъ фейерверкъ, "первый изъ всёхъ фейерверковъ, видённыхъ этимъ городомъ". Генераль-губернаторъ съ особеннымъ удовольствіемъ доносить, что фейерверкъ отлично удался, и что вензель ея величества горъль долфе обыкновеннаго.

Еще при самомъ началъ выборовъ дворянство ръшило выразить свою благодарность государын въ вид в памятника, который говориль бы о ней позднейшему потомству. Извещая о томъ Екатерину, Сиверсъ прибавляетъ, что онъ уже далъ разръшеніе, надъясь не нарушить тымъ ея скромности. Въ то же время онъ обращается къ президенту академіи, Бецкому, съ просьбой о содъйствіи, и просить его сообщить художникамъ, что онъ назначаетъ медаль въ 50 дукатовъ за лучній планъ памятника и такую же медаль за лучнія надииси. Памятникъ онъ желаетъ поставить въ Твери на перекресткъ, гдъ проходитъ большая московско-петербургская дорога; совътуетъ проектировать для него простую мраморную колонну, п какъ можно менте украшеній. Надписи должны быть на трехъ нзыкахъ: русскомъ, латинскомъ и ивмецкомъ; на латинскомъ, потому что это "общій языкъ ученыхъ, въроятно, еще на многія стольтія"; а на нъмецкомъ, потому что "Россія, въроятно, всегда будетъ имъть въ числъ своихъ подданныхъ милліоны Нъмцевъ".

29 числа къ намъстнику собралось все дворянское общество, и просило его о позволении отправить къ ея величеству депутацію, для выраженія своей благодарности и преданности. Сиверсъ разръ-

шилъ, и по желанію дворянъ, самъ пазначилъ членовъ депутаціи, во главѣ которой поставилъ губернскаго предводителя Олсуфьева.

Того же числа произведены городскіе выборы, то-есть городскаго головы и магистратскихъ членовъ, и, конечно, съ гораздо меньшими церемоніями чёмъ выборы дворянскіе. Въ слёдующіе дни продолжалось открытіе остальныхъ присутственныхъ мѣстъ; рѣшено также приступить ко введенію новыхъ учрежденій по уѣзднымъ городамъ, куда назначены для этой церемоніп губернаторъ, вице-губернаторъ (Тутолминъ) и предсёдатель гражданской палаты (Муравьевъ).

Съ донесеніемъ о благополучномъ окончаніп губернскихъ выборовъ Спверсъ, по важности предмета, отправилъ въ Петербургъ не простаго курьера, а губернскаго прокурора Свѣчина, который, какъ очевидецъ, могъ передать императрицѣ всѣ любопытныя для нея подробности.

Въ домѣ намѣстника въ теченіе этого времени почти не прерывались торжественные обѣды, съ добавленіемъ иногда маскарадовъ, концертовъ и ужиновъ. 4-го февраля, по приглашенію архієпископа, намѣстникъ, въ сопровожденіи губернскихъ чиновъ, посѣтилъ тверскую семинарію. Здѣсь были приготовлены для посѣтителей пѣніе "приличныхъ стиховъ, диспуты о разныхъ узаконеніяхъ" и "нѣкоторыя театральныя дѣйствія"; въ заключеніе семинаристы произнесли "пристойныя рѣчи" на языкахъ русскомъ, латинскомъ, греческомъ, французскомъ и карельскомъ. А при выходѣ ректоръ семинаріи, архимандритъ Стефанъ, поднесъ Якову Ефимовичу оду; послѣ чего духовенство и чины приглашены къ столу намѣстника. Этимъ днемъ закончены были церемоніи и увеселенія, сопровождавшія открытіе Тверской губерніи.

Между тымь Сиверсь, не зная хорошо какой вытерь дуеть вы Петербургь, при частыхы придворныхы перемынахы, началы безпоконться на счеты расположения императрицы: она замедлила отвытомы на донесения его о тверскихы выборахы.

5-го февраля онъ послалъ ей заключение своего журнала съ пзвъстіемъ, что вновь открытыя присутственныя мъста занимаются теперь пріемомъ бумагъ нзъ прежнихъ провинціальныхъ канцелярій; а самъ онъ принужденъ давать частыя объясненія по разнымъ вопросамъ, возникающимъ пзъ непривычнаго порядка. Тутъ онъ не выдерживаетъ, и начинаетъ мрачными красками въ безсвязныхъ выраженіяхъ описывать свое собственное состояніе.

"Было время, пишетъ онъ, когда Ваше Величество милостиво

говорили, что если я иожелаю, то вы сами прівдете въ Тверь, чтобы помочь мнв, и хотя въ теченіе этой мучительной работы, когда на сценв безпрерывно сменялось до 600 действующих лиць,— съ изображеніемъ Вашего Императорскаго Величества передъ глазами, въ виду огромной имперіи и завистливыхъ взоровъ старой столицы, безъ отдыха занятый сохраненіемъ приличной внешности, посреди безконечныхъ и шумныхъ обедовъ, не получая ни одной строки отъ той высокой руки, которая должна была направлять и поддерживать меня,—это убило бы менве твердое мужество при исполненіи священнаго долга, самаго сладкаго для честнаго человіка,—долга дёлать добро людямъ".

Очевидно, Сиверсъ былъ сильно утомленъ физически и морально трехнедъльною, безирерывною работой, когда пришлось все устранвать, придумывать всему благовидную форму, за всъмъ лично наблюдать, когда общественное вниманіе цълой имперіи устремлено было на Тверь; а между тъмъ ему казалось, что изъ Петербурга равнодушно смотръли на тверскія событія.

Но едва было отправлено печальное посланіе, какъ Спверсъ получиль рескриптъ, въ которомъ императрица изъявляетъ ему свое удовольствіе за благополучное введеніе новыхъ учрежденій. Спустя нѣсколько дней, пришелъ и собственноручный благосклонный отвѣтъ на его посланіе: "Изъ вашихъ писемъ и вашихъ экстрактовъ изъ журналовъ, говоритъ Екатерина, я видѣла, что нѣтъ нужды держать васъ подъ-руки, что вы уже сами довольно велики и сильны. Но что это за отрывочныя фразы, которыя я нахожу въ вашемъ инсьмѣ, и въ которыхъ я ничего не понимаю, напримѣръ:

"У меня нътъ силъ входить теперь въ какія-нибудь подробности". "Признаюсь, я почти изнемогаю". "Заботы мои безконечны". "Душа еще болъе подавлена чъмъ тъло".

"Что съ вами, и чего вамъ недостаетъ? Моихъ инсемъ? Вотъ одно изъ нихъ, и знайте, что я очень довольна вами. Adieu".

Сиверсъ благодаритъ императрицу, и нѣсколько оправдывается въ своихъ жалобахъ, ссылаясь на трудность задачи, сознаніе своихъ слабыхъ силъ и безсонныя ночи, разстроившія его нервы.

Супруга нашего намѣстника, несмотря на поздній періодъ беременности, чаще обыкновеннаго выѣзжала въ это время въ знакомые кружки и на воскресные придворные вечера, чтобы слышать отзывы о дѣятельности мужа. Но императрица ограничивалась съ нею ласковыми поклонами. А изъ вельможъ, повидимому, только Бецкій сообщиль ей, что ея величество чрезвычайно довольна поведеніемь Якова Ефимовича, и давала ему, Бецкому, читать донесенія изъ Твери. Тверской прокуроръ Свёчинь быль у г-жи Сиверсъ, и разсказаль ей о милостивомъ пріемё императрицы; ему приказано явиться на другой день онять во дворецъ; изъ чего заключили, что его ожидаеть подарокъ. Действительно, онъ получиль изящную табакерку, осыпанную брилліантами, цёною въ 1.000 рублей, съ которою прямо изъ дворца отправился къ Елизаветъ Карловиъ, чтобы раздѣлить съ нею свой восторгъ. Его удача еще болье подстрекнула нашу генераль губернаторшу; котя она и нехорошо себя чувствовала, однако рѣшилась въ слѣдующее воскресенье ѣхать на придворный маскарадъ.

Елизавета Карловна одёлась возможно удобнёе и пріёхала во дворецъ прежде семи часовъ, чтобы застать императрицу еще за картами. Такъ и случилось: столъ былъ окруженъ группой придворныхъ, созерцавшихъ высочайшую пгру. Г-жё Сиверсъ очень хотёлось сёсть подлё самой государыни, чтобы вызвать ее на разговоръ; но, боясь слишкомъ обнаружить свое желаніе, она пом'єстилась поодаль, впрочемъ, такъ что императрица ее тотчасъ зам'єтила, и прив'єтливо два раза кивнула ей головой. Всл'єдъ затёмъ Левъ Александровичъ Нарышкинъ подошелъ къ генералъ-губернаторш'є, сообщилъ ей чрезвычайное удовольствіе ея величества относительно генералъ-губернатора, и пригласилъ ее самое подойти къ столу.

Екатерина еще разъ кивнула головой, и въ тъхъ же выраженіяхъ повторила свое удовольствіе. Сиверсъ отвъчала такимъ низкимъ поклономъ, какой только позволяло ей сдѣлать ея интересное положеніе. Съ тѣхъ поръ какъ ея мужъ, проговорила она, имѣетъ счастіе служить ея величеству, единственною его цѣлью было пріобрѣсти ея довѣріе своимъ пламеннымъ усердіемъ.

- Да, у него много дѣла, замѣтила императрица.—Имѣете ли вы отъ него новѣйшія извѣстія?
  - Сегодня я еще получила письмо.
  - Какъ его здоровье?
- Слава Богу, здоровье его не совсѣмъ дурно; впрочемъ, онъ пишетъ мнѣ, что ему некогда быть больнымъ.

Екатерина улыбнулась, и спросила г-жу Спверсъ, видѣла ли она кого-нибудь изъ тверскихъ депутатовъ. Та отвѣчала утвердительно.

— Они утомлены съ дороги, прибавила государыня:—я дала имъ два дня на отдыхъ. Обмѣнявшись еще нѣсколькими словами, она обратилась къ картамъ, а Спверсъ посиѣшила отступить въ толпу. Съ императрицей въ это время играло двое изъ вельможъ враждебныхъ Якову Ефимовичу: фельдмаршалъ Голицынъ и генералъ-прокуроръ Вяземскій. Послѣдній особенно смущалъ генералъ-губернаторшу своимъ тигровымъ взглядомъ, устремленнымъ на нее во все время разговора. Къ ней потомъ подошелъ Бецкій, взялъ ее за руку, и просилъ передать мужу, что онъ пока не отвѣчаетъ по вопросу о монументѣ, но будетъ писать, когда все устроитъ наилучшимъ образомъ; а императрица не желаетъ вмѣшиваться въ это дѣло, щекотливое для ея скромности.

Вообще Елизаветѣ Карловнѣ показалось, что все идетъ отлично, и что государыню уже давно не видали такою довольною; по крайней мѣрѣ такъ говорили самые приближенные къ ней люди. Остальную часть вечера г-жа Сиверсъ просидѣла въ углу залы, весело болтая съ своею пріятельницей, графиней Брюсъ. Онѣ ужинали за кавалерскимъ столомъ, гдѣ сосѣди ихъ любезно заговорили о Твери. Елизавета Карловна сообщила имъ многія подробности, причемъ не упустила прибавить, что мужъ ен въ двѣ недѣли истратилъ собственныхъ 6.000 рублей, и что она должна была для этого заложить свои брилліанты. Графиня Брюсъ замѣтила, что, безъ сомнѣнія, генералъ-губернаторъ будетъ вполнѣ вознагражденъ за свои расходы.

"Много надобно было бы еще писать, прибавляеть Елизавета Карловна, еслибы я вздумала передать всй разговоры этого вечера. Посылаю тебё приходо-расходные счеты. Аdieu, милый другъ. Мама велить тебё сказать, что все это дёлаеть ее опять молодою, и прибавляеть нёсколько унцій хорошей крови. Ахъ, еслибы живъ быль папа, онъ выйзжаль бы вмёстё со мной ко двору, и какъ многое было бы лучше. Adieu. Твои малютки цёлують тебё руки. Депутаты будуть у меня сегодня. А завтра, послё аудіенціи, они у меня обёдають. Олсуфьевь отличный господинь".

Но послѣ аудіенцій, 14 февраля, депутатовъ пригласили къ столу ен величества. Императрица была съ пими очень ласкова. Откушавъ кофе, она удалилась, не сказавъ ничего объ ихъ возвращеній. Тѣмъ не менѣе генералъ-прокуроръ объявилъ губерискому предводителю Олсуфьеву, что онъ можетъ ѣхать: паспортъ его готовъ. Олсуфьевъ отвѣчалъ, что онъ не замедлитъ отъѣздомъ, какъ скоро будетъ отпущенъ ен величествомъ, и что онъ ожидаетъ отъ нея писемъ и

приказаній, для нам'єстника. Генералъ-прокуроръ началь его ув'єрять, будто депутація уже отпущена.

Губернскій предводитель въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ посившиль къ Завадовскому, разсказалъ ему, какъ генеральпрокуроръ гонитъ депутатовъ изъ Петербурга, и просилъ о помощи, чтобъ узнать желаніе императрицы. Завадовскій посов'ятоваль подождать отъ вздомъ и прислать къ нему секретаря. Съ этими в встями Олсуфьевъ въ тотъ же вечеръ явился къ Елизаветѣ Сиверсъ; о результатахъ посредничества Завадовскаго объщалъ извъстить ее назавтра въ левять часовъ утра. Враждебное вившательство Вяземскаго сильно встревожило генераль-губернаторшу. Въ эту ночь она спала очень безпокойно; ей мерещились все тверские депутаты п тигровая физіономія генераль-прокурора. Поутру Олсуфьевъ сообщиль, что Завадовскій велёль секретарю депутаціи явиться кь нему въ тотъ день вечеромъ, для полученія письма къ нам'єстнику. Елизавета Сиверсъ, однако, не успокоилась; она немедленно сдёлала визиты пріятелямъ своимъ Бецкому и графин'я Брюсъ, и разв'ядала отъ нихъ, что императрица очень хорошо знаетъ о враждебномъ расположеніи Вяземскаго къ депутацін, а особенно къ Спверсу; развъдала также, что тверской губернаторъ находится въ интимныхъ отношеніяхъ и въ перепискѣ съ генералъ-прокуроромъ. Въ порывѣ своего негодованія она сов'туеть мужу откровенно объясниться обо всемъ съ императрицей, и обнаружить всѣ ковы Вяземскаго, который постоянно лежить камнемъ на его дорогѣ, и по своей проклятой зависти мъшаетъ ему быть вознагражденнымъ за свои заслуги.

"Депутаты твоп навърно ужь прибыли домой, пишеть жена, 24 февраля. — А здъсь все тихо. Я прежде забыла тебъ сказать, что князь Григорій много о тебъ разспрашиваль, просиль меня кланяться тысячу разъ и увърить тебя въ его уваженіи. Выраженіе лица у него сдълалось степеннье и задумчивъе. А графъ Иванъ Чернышевъ даетъ праздники, то великому князю, то государынь. Онъ дълаеть все возможное, чтобы войдти въ силу; глаза его бъгаютъ повсюду; а юная дочка уже помогаетъ отцу, и подаетъ ему надежду, современемъ, оказывать болье значительныя услуги. Basta! cosi va il mondo! какъ ты обыкновенно говоришь. Моп дочери, дорогой другъ, должны какъ можно долье оставаться невинными, милыми дътьми и не имъть вида актрисы, готовой разыгрывать всъ роли. Въ послъдніе дни я сдълала впзиты всъмъ штатсъ-дамамъ; всъ опъ отвъчали мнь аккуратно, за исключеніемъ генералъ-прокурорши; при дворъ также она на меня

и не глядить; hol' sie der Böse! ist sie doch eine Trunkenboldin, und sieht demnach nicht allzu wohl". Послъдняя фраза ясно свидътельствуеть, до какой степени простиралось раздражение генералъгубернаторши противъ генералъпрокурорши.

Вяземскій не даромъ былъ врагомъ Спверса: какъ отъявленный консерваторъ онъ никоимъ образомъ не могъ сойдтись съ человѣкомъ преобразовательнаго направленія. Почти всѣ современныя пзвѣстія согласны между собою относительно личности князя Вяземскаго: они изображають его человѣкомъ завистливымъ, сварливымъ и большимъ интриганомъ. Онъ умѣлъ насолить многимъ вельможамъ; но Екатерина дорожила имъ какъ своимъ ученикомъ и усерднымъ слугой; она мало обращала вниманія на жалобы противъ его придирокъ, была довольна тѣмъ, что ни одной придворной партін не удавалось завербовать въ свои ряды генералъ-прокурора, и щедро награждала его крестьянами, деньгами и орденами \*).

Мы видъли что Сиверсъ, во время своей губернаторской дъятельности, должень быль имъть частыя столкновенія съ Вяземскимъ, который въ офиціальныхъ отношеніяхъ стоялъ между губернаторомъ и трономъ. Съ своей стороны Яковъ Ефимовичъ не упускалъ случая обнаруживать недобросовъстность генераль-прокурора; но все это оставалось безъ послъдствій. Наконецъ, положеніе его соперника, повидимому, готово было измениться. Въ связи съ областною реформой задумана перестройка едва ли не всего государственнаго механизма; между прочимъ, духъ преобразованія долженъ былъ коснуться и сената. Императрица, съ самаго начала своего царствованія, старалась поднять значеніе сената, сильно упавшее въ періодъ времени отъ Петра до Елизаветы. Екатерина раздёлила его на шесть самостоятельныхъ департаментовъ (въ 1763 г.), иногда съ большою торжественностью присутствовала на сенатскихъ засъданіяхъ, давала сенаторамъ аудіенція и вообще была съ ними очень ласкова. Но сенать выигрываль только во внёшней обстановкё и расширялся въ объемѣ; количество его членовъ, отдъленій и экспедицій умножалось, а прочнаго политическаго значенія онъ все-таки не пріобрёлъ. Самое раздробленіе на департаменты лишало его отчасти того авторитета,

<sup>\*)</sup> Система Виземскаго не припадлежать ни къ какой партін вполив согласовалась съ "секретивишимъ" наставленіемъ императрицы. (Чт. Общ. Ист. и Древ. 1858 г. т. І). Въ 1790 г., по поводу бользии генералъ-прокурора, Храновицкій записалъ следующія слова Екатерини; "Жаль князя Вяземскаго: онъ мой ученикъ, и сколько я за него выдержала". (Чт. Общ. Ист. и Древ. 1862 г. т. ІІІ).

который пріобратаеть обыкновенно цалая плотная корпорація. Въ общественномъ мнаніп ему много вредиль способъ назначенія его членовъ: мало-по-малу вошло въ обычай опредёлять въ сенатъ губернаторовъ и другія правительственныя лица, почему-либо оказавшіяся непригодными на своемъ мість; это быль родь почетной отставки. Наконецъ и система Вяземскаго не мало подрывала значеніе корпораціп. Онъ всёми сплами старался привести въ забвеніе законъ Петра о единогласномъ ръшении сенаторовъ, и добился постановленія, чтобы діла різшались большинствомь; а полобрать себів партію большинства онъ всегда им'яль возможность, при изв'ястномъ составъ членовъ. Еслибы и большинство было противъ, то у него въ запасъ оставалось множество формальностей, чтобы оттянуть или повернуть дёло какъ ему хотёлось. Онъ обыкновенно предъявляль собственныя предложенія, скрываясь всегда за пменемъ пмператрицы: представляль къ решенію нумера дёль не по очереди, а по своему усмотранію; вносиль въ общее собраніе дала, заранае рашивь ихъ въ ту или другую сторону; однимъ словомъ, поступалъ совершенно вопреки инструкцін Петра I, по которой генераль-прокурорь должень быль стараться только приводить мижнія сенаторовь къ единогласію. Впрочемъ, напрасно было бы приписывать личности Вяземскаго слишкомъ много вліянія на значеніе сената. Причины, конечно, лежали въ общемъ стров государственнаго механизма.

Во время своего пребыванія въ Москвѣ, осенью 1775 г., Екатерина составила проектъ сенатской реформы, которую предполагала осуществить въ следующемъ году. И въ этомъ отношении, по всей вероятности, не обощлось безъ участія Сиверса. Но когда императрица воротилась въ Петербургъ, проектъ подвергся дъйствію разныхъ интригъ. Потемкинъ и министры убъдили отложить исполнение его до окончанія областной реформы въ цёломъ государстві. Задуманное преобразованіе сената, разъ отложенное, потомъ совсѣмъ было оставлено. Вяземскій, конечно, менье всіхь могь желать этого преобразованія, направленнаго къ болже точному опреджленію обязанностей сената. Въ реформъ областного устройства онъ не пиълъ двательнаго участія; ему приходилось только переписывать на-бъло готовые планы. Онъ ясно видълъ, что генералъ-губернаторы становятся ближе къ особъ государя, чъмъ прежніе губернаторы; а слёдовательно генераль-прокуроръ теряль часть своего вліянія на областное управленіе. Понятно, что съ этого времени вражда его къ Сиверсу еще болъ усилилась. Но не онъ одинъ, многіе вельможи

не радовались новымъ учрежденіямъ, которыя вызывали массу провинціальнаго дворянства къ политической деятельности, чемь и полагались и вкоторыя преграды неограниченному госполству прилворной аристократіи. Вяземскій явился душою и орудіємъ этой глухой оппозиціп. Всёми зависящими отъ него средствами онъ старался повредить новымъ губернскимъ учрежденіямъ, и добился цёлаго ряда указовъ, которыми подрывалось ихъ первоначальное назначеніе и авторитеть нам'єстниковь \*). Генераль-губернаторы охладіли современемъ къ своей должности. Они, напримъръ, перестали лично присутствовать въ губернскомъ правленіп, что въ последствін обратилось въ обычай; между тъмъ какъ Сиверсъ ежедневно высиживаль въ правленіи опредёленное количество часовъ, и самъ подписывалъ всь протоколы и донесенія въ сенать. Мало того, генераль-губернаторы въ последстви нередко отсутствовали изъ своего наместничества, и жили въ столицъ; оставлено было также первоначальное правило не подчинять одному лицу болье двухъ губерній.

Однимъ изъ источниковъ столкновеній послужила постройка зданій для новыхъ присутственныхъ мѣстъ, такъ какъ утвержденіе илановъ и денежныхъ смѣтъ шло черезъ сенатъ. Сиверсъ любилъ строить и былъ знатокъ въ архитектурѣ; онъ пользовался въ этомъ дѣлѣ довѣріемъ государыни, и она иногда обращалась къ нему за совѣтами относительно столичныхъ построекъ. (Напримѣръ, при закладкѣ московскихъ присутственныхъ мѣстъ въ томъ же 1776 году). Сиверсу не разъ приходилось жаловаться императрицѣ на задержку сенатомъ плановъ и смѣтъ для его собственнаго намѣстничества, тогда какъ новый смоленскій намѣстникъ, Волковъ, и калужскій, Кречетниковъ, настойчиво просятъ его сообщить имъ эти планы для руководства въ ихъ губерніяхъ.

Въ мартъ этого года родилась младшая дочь Спверса, которая въ послъдствін была лучшимъ другомъ и утъшеніемъ для своего отца. Несмотря на все стремленіе въ Петербургъ, къ своему семейству, Яковъ Ефимовичь не могъ тогда выъхать изъ Твери; а весною онъ отправился осматривать каналы и шлюзы.

<sup>\*)</sup> Княгиня Дашкова въ своихъ мемуарахъ разсказываетъ, что Вяземскій старался, по мѣрѣ возможности, препятствовать изданію повыхъ географическихъ картъ, предпринятыхъ академіей наукъ, и задерживалъ доставку матеріаловъ. Приписивая такой образъ дъйствій личному къ ней нерасположенію, Дашкова въ этомъ случаѣ очевидно ошибается; поведеніе Вяземскаго вытекало здѣсь прямо изъ его нерасположенія къ областной реформѣ.

Воротясь осенью въ Тверь, после несколькихъ месяцевъ отсутствія, нашъ генераль-губернаторъ пивль случай убъдиться въ томъ. что чиновничій людъ не смущается никакими параграфами новыхъ уставовъ, какъ бы они ни были тщательно обработаны. Съ іюля мѣсяна всё дёла лежали неподвижно. Напбольшіе безпорядки нашлись, конечно, въ области судопроизводства. Тюрьмы въ городахъ переполнены; одинъ городской голова подписываетъ судебные приговоры, другой подвергаетъ телесному наказанію; одна судебная палата посылаеть депутатовъ въ другую, вмёсто того чтобы согласно съ положеніемъ соединиться вмёстё; губернаторъ раздаеть предписанія судебнымъ мъстамъ, то по собственному побуждению, то по просыбамъ частныхъ лицъ; одинъ председатель магистрата подвергнутъ суду, а потомъ, по словесной просьбъ подсудимаго, губернаторъ приказываеть оставить дёло безъ послёдствій, - и много другихъ злоупотребленій, вытекавшихъ главнымъ образомъ изъ превышенія власти. Изъ донесенія Сиверса видно, что и въ этомъ случай онъ полозрѣваетъ интриги князя Вяземскаго. Отвѣтъ императрицы довольно милостивый; она сознаетъ всю трудность новаго дёла для нашего намъстника; разсказываетъ о такихъ же затрудненіяхъ Кречетинкова въ Калугъ и сообщаетъ о его оригинальныхъ предложеніяхъ, напримъръ: онъ желаетъ уничтожить два старыхъ города и вмъсто ихъ основать два новыхъ, а въ губернаторы себъ требуетъ человъка всему свъту извъстнаго своею ограниченностью.

Едва Яковъ Ефимовичъ прівхаль въ Новгородь, какъ онъ уже восклинаетъ: "Какъ много открылъ я здёсь злоупотребленій, которыя вполнъ оправдывають предпріятіе Вашего Величества! (то-есть областную реформу). Вредное вліяніе петербургскаго воздуха зд'єсь еще чувствительные чымь въ Твери московскаго". Онъ объщаеть плыть противъ волнъ и вътровъ, и если потерпитъ кораблекрушение, то просить не принисывать ему главной вины. Въ то же время онъ приносить желобу на графа Румянцева, который хотель было воспользоваться правомъ выкупа и оттягать у Сиверсовъ Буртенекскую мызу, не обращая вниманія на труды п капиталь, затраченные для ея улучшенія. Вообще, рядомъ съ офпціальными донесеніями, нерѣдко повторяются сѣтованія нашего генераль-губернатора на свои разстроенные финансы. Такъ онъ просить уплатить ему 4.000 рублей, истраченныхъ на тверскія празднества сверхъ 6.000 уже уплаченныхъ. Онъ имълъ тогда до 90.000 долгу, и чтобы достать эти 4.000 принужденъ быль заложить брилліанты своей жены; а потомъ, чтобы выручить ихъ обратно, далъ вексель. Между тёмъ служебныя обязанности рёшительно не позволяютъ ему обратить вниманіе на собственное хозяйство, отчего имёнія его почти не приносятъ доходовъ. Наконецъ, жалобы Якова Ефимовича были услышаны: въ концё 1776 года онъ получилъ въ подарокъ 70.000 рублей наличными и бёлорусское имёніе Касьянъ, болёе чёмъ въ 1.000 душъ.

24 августа 1776 года подписань указъ объ открытін въ декабрѣ Новгородскаго намёстничества, которое раздёлялось на двё провинцін; Новгородскую п Олонецкую. Тѣмъ же указомъ (№ 14.500) предписано открыть два новыхъ города: Кирилловъ, въ слободъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, и Крестецъ, при Крестецкомъ ямѣ. По полученін указа, нашъ Спверсъ хлопочетъ прежде всего заготовить въ достаточномъ количествъ печатныя положенін о новыхъ учрежденіяхъ, такъ какъ прежніе экземиляры почти всё вышли. Этотъ предметь уже въ Твери не мало доставиль ему клопоть и огорченій, вогда пришлось снабжать новыя присутственныя мъста, особенно судебныя, печатными сборниками узаконеній, а сенать, по обычаю, замедляль ихъ присылкою. Кромъ того, генераль-губернаторъ озабочень недостаткомь пом'вщенія: постройка новыхь зданій еще предстояла впереди, а между тъмъ надобно было немедленно приготовить помъщеніе для шестнадцати присутственныхъ мъстъ. Это затрудненіе кое-какъ улажено при помощи монастырскихъ зданій.

Къ 1-му декабря 1776 года въ Новгородъ собралось губернское дворянство, и притомъ въ такомъ большомъ количествѣ, какого Сиверсъ не ожидалъ. По спискамъ уѣздныхъ предводителей, число наличныхъ дворянъ простиралось до 625, и между ними 150 штабъофицеровъ; кромѣ того, безпрерывно подъѣзжали новые. Очевидно, слухъ о тверскихъ празднествахъ произвелъ надлежащій эффектъ.

2-го декабря дворянство собралось у губернатора (Кличка), и вмѣстѣ съ нимъ отправилось къ намѣстнику, которому и было торжествено представлено. Сиверсъ сказалъ нѣсколько словъ, приличныхъ обстоятельствамъ, и повелъ собраніе въ Софійскій соборъ. Обѣдню совершалъ Гавріилъ, архіенископъ новгородскій и петербургскій. По окончаніи ея прочли манифестъ 7-го ноября 1775 года и указъ 24-го августа. Потомъ архіенископъ сказалъ поученіе, и провозгласилъ многольтіе, сопровождавшееся 101 пушечнымъ выстрѣломъ. Для духовенства и штабъ-офицерскихъ чиновъ былъ приготовленъ у намѣстника обѣдъ на 120 приборовъ. На слѣдующій день производились подпись присяжныхъ листовъ и рекрутскій пріемъ.

Въ понедъльникъ, 5-го декабря, происходило торжественное чтеніе уложенія о губерніяхъ; этому чтенію намѣстникъ предпослалъ наставительную рѣчь, которая такъ тронула предводителей, что они тотчасъ просили списать съ нея копін, чтобъ еще разъ прочесть во время уѣздныхъ выборовъ. Спверсъ вмѣстѣ съ донесеніемъ препроводиль императрицѣ и свою рѣчь. Во вторникъ начались выборы предводителей; по словамъ намѣстника, они пали на людей достойныхъ, и онъ утвердилъ ихъ именемъ ея величества. Затѣмъ производились выборы судей, предсѣдателей, засѣдателей и проч., все въ томъ же порядкѣ какъ въ Твери. Тѣ же благодарственные молебны и проповѣди, тѣ же обѣды, маскарады, фейерверки и даровыя зрѣлища. Настроеніе общественное было такое, какое только можно желать.

Яковъ Ефимовичъ рѣшается просить императрицу о собственноручномъ одобреніи, по поводу такого большаго собранія дворянъ. Кромѣ того, онъ выражаетъ сомнѣніе послать къ ней для личнаго донесенія губернскаго прокурора, такъ какъ предыдущій опыть показаль неудобства возлагать это порученіе на лицо непосредственно подчиненное князю Вяземскому. Желаніе Сиверса было исполнено: онъ получиль отъ государыни два письма, одно за другимъ, писанныя по русски. Въ первомъ она изъявила свое удовольствіе повгородскому дворянству за усердіе и готовность, съ какими оно встрѣтило новыя учрежденія; а во второмъ, собственноручномъ, благодарила намѣстника за его примѣрные труды для блага отечества. Вопросъ, кого послать съ допесеніемъ, она предоставляла совершенно на его волю.

По окончаніи выборовъ, дворянство, точно такъ же какъ въ Твери, назначило благодарственную депутацію въ Петербургъ, съ губерискимъ предводителемъ (Будевичемъ) во главѣ. Послѣдовала также и просьба о дозволеніи воздвигнуть монументъ въ память высочайшихъ благодѣяній. Щадя скромность государыни, генералъ-губернаторъ разрѣшилъ монументъ собственною властію, и хлопаты о его постройкѣ принялъ на себя. Для личныхъ донесеній опъ отправилъ на этотъ разъ одного изъ совѣтниковъ губернскаго правленія (полковника Гнѣвашева).

Когда окончилесь главные хлопоты въ губернскомъ городѣ, намѣстникъ распорядился открытіемъ присутственныхъ мѣстъ по уѣздамъ. Для того онъ послалъ вице-губернатора (Кожина) въ Олонецкую провинцію, предсѣдателя гражданской палаты (князя Путятина)— въ Устюжну, Кприловъ, Бѣлозерскъ, Тихвинъ и Ладогу; губернатору назначилъ Крестецъ, Валдай и Боровичи, а самъ отправился въ Старую Русу.

Во время наступившихъ святокъ Яковъ Ефимовичъ усивлъ съвздить въ Иетербургъ, лично побесъдовать съ императрицей и навъстить свое семейство. Въ концъ января онъ воротился въ Новгородъ, гдъ предстояло еще много работы. Мъсяцъ спустя, онъ съ удовольствиемъ доноситъ, что въ Новгородской губерни всъ присутственныя мъста уже въ полномъ дъйстви и завалены старыми дълами, которыхъ здъсь оказалось вдесятеро болъе чъмъ въ Тверской.

Въ тотъ же день, когда былъ подписанъ указъ объ открытів Новгородскаго нам'єстничества, то-есть 24-го августа 1776 года, подписанъ и другой указъ объ отд'єденін Псковской губернія отъ Бълоруссів \*). Эта губернія вв'єрялась тверскому и новгородскому нам'єстнику Сиверсу, пожалованному въ должность и нам'єстника исковскаго; по впредь до новаго указа она должна была управляться на старыхъ основаніяхъ.

Въ февралъ 1777 года Яковъ Ефимовичъ прітхалъ въ Исковъ, и писалъ оттуда, что всё непріятности зимней дороги были съ избыткомъ вознаграждены удовольствіемъ, какое доставила ему встріча містнаго дворянства; при извістій о его прибытій оно собралось сюда въ числі почти 800 человікъ. Устройство новой губерній совершилось довольно легко, благодаря опытности намістника въ этомъ ділі и содійствію дворянъ. Но онъ нашель, что существующихъ десяти убіздныхъ городовь на всю губернію мало; и что сліддуєть прибавить два города: одинь изъ нихъ почти готовъ, это промышленный посадъ Холмъ на Ловати; а другой надобно еще создать, и именно на берегу Луги, на прямой дорогі между Гатчиной и Порховомъ. Въ Пусторжевскомъ убізді необходимо основать новый убіздный городъ, вмісто Заволочья, который почти не имість граждань и лежить въ углу губерній, вдали отъ своихъ убіздныхъ жи-

<sup>\*)</sup> Въ 1772 году, во время перваго раздѣла Польши, отъ Новгородской губерніи были отдѣлены провинціи Псковская и Великолуцкая; вмѣстѣ съ частью присоединенной Бѣлоруссіи опѣ составняй тогда особую Исковскую губернію, и подчинены бѣлорусскому генералъ-губернатору, графу Захару Григорьевичу Чернышеву. Указомъ же 24-го августа Псковская грбернія раздѣлена на двѣ губерніи: Полоцкую и Исковскую; послѣдняя составлена изъ Исковской и Великолуцкой провинцій, съ присоединеніемъ къ ней отъ Новгородской губерніи двухъ уѣздовъ, Порховскаго и Гдовскаго.

телей; надъ нимъ Яковъ Ефимовичъ не мало ломалъ голову когда еще былъ просто новгородскимъ губернаторомъ. Кромѣ того, онъ предложилъ возвысить въ городъ Петрозаводскую слободу, которая могла бы скоро разбогатѣть, благодаря своему мрамору, желѣзу и промышленному духу жителей (въ Олонецкой провинціи).

Въ апрълъ Яковъ Ефимовичъ извъщаетъ изъ Твери о добрыхъ илодахъ, приносимыхъ новыми учрежденіями, за которыми онъ, конечно, слъдилъ съ отеческою заботливостію. Напримъръ, тверская казенная палата уже приняла половину годоваго дохода; изъ 45.000 руб. недоимокъ, бывшихъ при учрежденіи ея, 34.000 руб. уже уплачены. Далъе, онъ открылъ 110.000 рублей недоимокъ за горнозаводскими крестьянами, о чемъ прежде и не подозръвалъ, при всемъ своемъ усердіи въ этомъ отношеніи.

Спверсъ не ограничивается своими губерніями, но следить и за другими, въ которыхъ постепенно вводились новым учрежденія, и особенно за лицами, отъ которыхъ завистль большій или меньшій усивхъ. Такъ онъ ратуетъ противъ всякаго увеличенія генеральгубернаторской власти, которая могла бы обратиться въ произволъ. Поводъ къ тому подали два намъстника, смоленскій, Волковъ, п калужскій, Кречетниковъ, которые получили временное право смізщать судей по своему усмотржнію. Подобное право, по мнжнію Спверса, прежде всего, унижаетъ достопнство сената, унижаетъ п достоинство судьи, который такимъ образомъ будетъ зависить не отъ перваго правительственнаго мъста въ государствъ, а отъ воли одного человека. Всякій новый генераль-губернаторь, ножалуй будетъ ломать все по своему, и никто не будеть увтренъ въ своей безопасности. Онъ совътуетъ сообщить обоимъ упомянутымъ господамъ, чтобъ они подождали пользоваться этимъ правомъ виредь до особаго распоряженія; а если считають полезнымь чье-либо сийщеніе, то представляли бы о томъ сенату по установленнымъ правпламъ.

Яковъ Ефимовичъ напоминаетъ также государынъ о ел первоначальномъ намъреніи не давать никому должности свыше его ранга; тогда какъ въ Смоленскъ одинъ секундъ-майоръ заняль полковничье мъсто, что нарушаетъ порядокъ и связь между двумя отраслями государственной службы, военною и гражданскою. Онъ совътуетъ дълать исключеніе только для должности казначея, которая требуетъ людей достаточныхъ. Напримъръ, въ Твери у него казначеемъ майоръ, съ имъньемъ въ 20 душъ, а въ Новгородъ поручикъ, съ 1.000 душъ; поэтому онъ чувствуетъ себя гораздо болѣе безопаснымъ въ Новгородѣ чѣмъ въ Твери.

Весною Спверсъ отправился по обыкновению къ Боровицкимъ порогамъ, навстрвчу гжатскимъ и ржевскимъ караванамъ, нагруженнымъ хлібомъ и пенькою; посліднюю онъ называеть "золотою миной для Россіи и золотою цінью для Англіп". Когда эти драгоцінные караваны благополучно прошли пороги, намёстникъ предпринялъ объёздъ четырехъ новыхъ городовъ Тверской губерніи: Калязина. Бѣжецка, Краснаго-Холма и Весьегонска. Во время этого объѣзда онъ получилъ какую-то царскую награду. Можетъ-быть, последнее обстоятельство не осталось безъ нѣкотораго вліянія на тѣ благопріятныя впечатленія, которыми сопровождалось начатое путешествіе. Донесенія о Калязинъ и его уъздъ по преимуществу проникнуты оттънкомъ пдилліп. Повсюду намъстника встръчали веселыя лица; вездѣ являлись передъ нимъ поразительныя черты порядка п благоденствія, какъ плоды новыхъ учрежденій. Число заключенныхъ по тюрьмахъ не велико; старыя тяжбы въ судебныхъ мъстахъ покончены, и новыхъ мало; жалобъ ему почти не подавали. Дворянство очень занято сельскимъ хозяйствомъ, воспитаніемъ дѣтей, общежитіемь; повсюду оно просить объ отводь мысть для поселенія въ городахъ, а купцы о дозволенін стропть лавки, дома и магазины; тамъ п сямъ встръчается слово "фабрика". Вездъ начинаютъ отыскивать камень и выжигать кирпичь. Поселянинь благословляетъ провидение и ея императорское величество; размежевание земель обезпечиваетъ ему спокойный трудъ. Пониженіе цѣнъ указываетъ на большіе запасы; а яровое позписе вдобавокъ обѣщаютъ богатую жатву. Но еще болье благоденствія предстопть спустя нісколько лътъ, когда города эти покроются каменными зданіями, --чему не мало способствують частые пожары, -- украсится школами, и когда по этому краю пройдетъ предполагаемая большая дорога изъ Ярославля въ Петербургъ, которая сократитъ сообщение съ нимъ для цёлыхъ восьми губерній.

Послѣ четырехнедѣльной поѣздки Сиверсъ посиѣшилъ въ Новгородъ, куда призывали его винные торги, а въ концѣ іюня онъ отправился въ Петербургъ, и здѣсь остался до зимы. Обмѣнъ его мыслей съ императрицею въ это время сосредоточивается главнымъ образомъ на дальнѣйшемъ развитіи областиаго устройства, съ которымъ онъ связывалъ водяныя сообщенія и сбереженіе лѣсовъ. Между прочимъ, онъ предлагалъ отнести къ Тверской губерніи Рыбинскъ

и Гжатскую пристань, чтобъ эти важные пункты находились подъ непосредственнымъ надзоромъ генералъ-губернатора тверскаго и новгородскаго. Но тогда губернія, долженствовавшая служить образцовою, получила бы слишкомъ неправильную форму и слишкомъ большое населеніе. Вслѣдствіе чего эта мысль была оставлена; ограничились только назначеніемъ въ Рыбинскъ смотрителя, состоящаго подъ вѣдѣніемъ Вышневолоцкой конторы. Далѣе, намѣстникъ предлагалъ: пристань Крохино, при истокѣ Шексны изъ Бѣлоозера, въ интересахъ торговли, возвысить въ достоинство посада, дозволивъ жителямъ принисываться въ купцы и мѣщане; по недостатку административныхъ пунктовъ, въ восточной части Новгородской губерній образовать повый, одиннадцатый, уѣздъ, и для того открыть городъ Череновецъ. Эти два предложенія осуществились въ томъ же году.

Съ особеннымъ усердіемъ старался Яковъ Ефимовичь обратить вниманіе императрицы на сбереженіе л'ісовь, о чемь онь хлопоталь и прежде при всякомъ удобномъ случат. Постройка судовъ и топливо ежегодно истребляли страшное количество дерева, такъ что цвны на него въ последние годы сильно поднялись. Барки, наконецъ, сделаются дороже своего груза. После долгихъ размышленій объ этой отрасли государственнаго хозяйства, Сиверсъ представилъ до 30 пунктовъ, которые отчасти перешли потомъ въ законодательство. Онъ совътуетъ: уменьшить вывозъ досокъ изъ петербургской гавани за границу, не позволяя имъ прикрываться именемъ финляндскаго ліса; назначить премію для тіхь барокь, которыя не останутся въ Петербургъ, а возвратятся назадъ по тому же водиному пути; возобновить запрещение на доски не пиленыя, а рубленыя топоромъ; даже совстмъ запретить деревянныя постройки въ городахъ, лежащихъ по водянымъ путямъ, а новые каменные дома освободить отъ податей на 20 летъ; издать для землевладельцевъ точныя правила по предмету леснаго хозяйства и пр. Вольное экономическое общество назначило премію въ 1.000 рублей за открытіе каменнаго угля. Сиверсъ полагаетъ, что важность предмета требуетъ назначить 10.000, раздёленныя на разныя степени.

3-го августа 1777 года изданъ указъ объ открытіп Псковскаго намѣстничества, на основаніп учрежденій 7-го ноября. Открытіе назначено произвести въ декабрѣ того же года. При этомъ къ десяти прежничь уѣзднымъ городамъ прибавлялось два новыхъ, Холмъ и Луга, а вмѣсто Заволочья главнымъ пунктомъ Пусторжевскаго уѣзда

назначенъ вновь учрежденный городъ Новоржевъ. Все это сдёлано такъ, какъ предлагалъ Сиверсъ.

Въ ноябръ Яковъ Ефимовичъ прівхаль въ Псковъ открывать намъстничество. Мы не будемъ входить въ подробности этого открытія, которое совершилось по формів, уже выработанной нашимъ намъстникомъ въ предыдущихъ случаяхъ. Тутъ повторялись тъ же торжественныя аудіенціи предводителямъ дворянства, тѣ же рѣчи, проповъди, открытіе присутственныхъ мѣсгъ, объды, маскарады, фейерверки и депутація въ Петербургь. Дворяне собрались въ большемъ числь чьмъ прежде, потому что здысь оказалось болые помыщиковъ, проживавшихъ въ своихъ имѣніяхъ. Разумѣется, почти все это были военные чины; между ними находились: 2 бригадира, 16 полковниковъ. 22 подполковника, 35 премьеръ-майоровъ, 56 секундъмайоровъ и нъсколько офицеровъ гвардіи. Сиверсъ не нахвалится тымь, какъ хорошо дворянство вело себя во время выборовъ \*). Губернскимъ предводителемъ былъ избранъ генералъ - поручикъ Голенищевъ-Кутузовъ (Ларіонъ Матвѣевичъ), а уѣзднымъ исковскимъ-камергеръ Валуевъ. Въ самый разгаръ избирательной дъятельности прискакалъ курьеръ съ извъстіемъ о благополучномъ разръшении великой княгини сыномъ Александромъ. Сиверсъ увъдомляеть императрицу, что дворянство приняло это извъстіе съ восторгомъ; оно тотчасъ отправилось съ намъстникомъ въ соборъ слушать благодарственный молебенъ. Богослужение въ этотъ день совершаль Иннокентій, архіепископь псковскій и рижскій; 101 пушечный выстрёль возвёстиль народу о радостномъ событи. Потомъ у наместника данъ былъ обедъ дворянамъ.

Влагодаря предупредительности Якова Ефимовича, исковское дворянство удостоено было милостивымъ рескриптомъ. Подъ впечатлѣніемъ рескрипта оно рѣшило, вмѣсто обычнаго монумента, основать въ Псковѣ дворянскую Екатерининскую гимназію, и обратилось къ намѣстнику съ просьбою ходатайствовать о разрѣшеніи. Средства

<sup>\*)</sup> Въ С.-Петербургских Въдомостях за 1777 годъ, въ № 101, помещено "Письмо отъ одного пріятеля къ другому изъ Пскова", отъ 8 декабря. Тутъ описывается восторгъ дворянъ и ихъ признательность къ великимъ благоденнямъ государыни. Даже изъ другихъ губерній пріёхали нёкоторые, "чтобы участвовать въ нашихъ радостяхъ. Всё части города наполнились множествомъ жителей. Въ короткое время уже застроены здёсь для дворянъ улицы, въ которыхъ нёсколько въковъ до сего случая видны были однё развалины", и проч. Очень можетъ быть, что самъ Сиверсъ не быль чуждъ редакціи этого письма.

будущей гимназін по подписк' простирались до 45.000 руб. на ея основаніе и до 5.000 руб. на содержаніе, за исключеніемъ платы съ воспитанниковъ.

Екатерина отвѣчала новымъ рескриптомъ на это заявленіе преданности. Даже фаворить Зорпчъ прислалъ Сиверсу письмо съ пожеланіями такихъ же успѣховъ и на будущее время "для его собственной славы и для пользы отечества". Великій князь Навелъ Петровичъ также удостоилъ нашего намѣстника милостивымъ рескриптомъ за горячее участіе въ его радости. Сиверсъ былъ теперь на верху своего счастья и силы, и надѣялся вполнѣ осуществить свои реформаціонные планы. Но дальнѣйшіе факты скоро обнаружили непрочность его положенія.

Въ Псковъ Яковъ Ефимовичь тяжко заболълъ. Когда онъ началь понемногу оправляться, то писалъ императрицѣ, между прочимъ, слѣдующее: "Сознаюсь, моя болѣзнь произвела остановку въ теченіп дѣлъ, и тѣмъ болѣе что я не нахожу никакой помощи со стороны губернатора, въ выборѣ котораго, говоря откровенно, я сдѣлалъ промахъ" \*). Императрица отвѣчала ему собственноручнымъ французскимъ письмомъ, отъ 13 февраля 1778 года: "Я съ сожалѣніемъ узнала, что состояніе вашего здоровья не изъ лучшихъ, и что губернаторъ вашъ на него похожъ. Когда пріѣдете сюда, мы поговоримъ о дѣлахъ; а пока, зная ваше усердіе, я надѣюсь, что вы приведете въ порядокъ все что зависить отъ вашей власти, которая, сознайтесь, не маленькая. Прощайте. Будьте здоровы, чего желаю вамъ отъ всего сердца".

По выздоровленіи, Сиверсъ отправился въ Петербургъ. На этотъ разъ пребываніе его въ столицѣ продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ, а частыя бесѣды его съ пмператрицей во многихъ придворныхъ возбудили живѣйшее опасеніе его вліянія. Разнаго рода интриги, конечно, не замедлили начать свои подкопы.

Лётомъ 1778 года Яковъ Ефимовичъ совершилъ обычный объёздъ разныхъ городовъ своего намёстничества, причемъ исправлялъ ихъ иланы, осматривалъ казенныя постройки, поощрялъ гражданъ строитъ каменные дома, лично наблюдалъ за проходомъ судовыхъ каравановъ сквозъ Вышиеволоцкіе шлюзы, и т. п. Между прочимъ, онъ на мёстё изслёдовалъ весьма непріятное для него дёло о кресты-

<sup>\*)</sup> При открытім намѣстничества губернаторомъ псковскимъ является Христофоръ Романовичъ фонъ-Полькенъ (См. С.-Петербуріскія Видомости. 1777 года, № 100).

нахъ графа Апраксина, которые, жалуясь на чрезмѣрные поборы, отказали въ повиновеніи, и подвергнуты были военной экзекуціи. Сиверсъ нашелъ здѣсь тѣ же симптомы, которые дѣйствовали въ Пугачевскомъ бунтѣ, и какъ на источникъ зла указывалъ на отсутствіе опредѣленныхъ сельско-хозяйственныхъ постановленій. Но пока этихъ постановленій нѣтъ, надобно, по его мнѣнію, оставлять помѣщиковъ на прежнемъ положенія; иначе, при малѣйшемъ отступленіи въ пользу крестьянъ, нельзя ручаться ни за какія послѣдствія.

Въ Торопцѣ намѣстнику встрѣтилась другая непріятность. Судья оказался виновенъ въ подкупѣ. Виновный просилъ объ отставкѣ. Въ уваженіе къ его ранамъ, полученнымъ на полѣ битвы, Сиверсъ уволилъ его, и согласно съ уложеніемъ о губерніяхъ, предписалъ верхней расправѣ выбрать ему преемника. Онъ не рѣшился предать суду самого судью, и не хотѣлъ поднимать изъ этого дѣла шумъ, "чтобы не опорочить выборъ дворянства".

## VIII.

## СЕМЕЙНОЕ НЕСЧАСТІЕ. ОТСТАВКА.

Инсьма, полученныя отъ жены въ теченіе літа 1778 года, попрежнему сообщали Сиверсу о разныхъ придворныхъ и домашнихъ новостяхъ, напримъръ: объ отъъздъ Зорича, о переселении двора на льто въ Петергофъ, объ улучшеніяхъ въ Приморскомъ, то-есть на дачь Елизаветы Кардовны, о визить сосъда ея, графа Ивана Чернышова, у котораго императрица на пути въ Петергофъ изволила кушать; о томъ что этотъ Чернышовъ вдеть въ Таганрогъ и беретъ съ собою инженера Гергарда, чемъ последній не очень доволень. Ходять слухи о близкой войнъ съ Турками, и уже назначены командующіе генералы: Румянцевъ, Ръпнинъ и Салтыковъ. 28 іюня (день восшествія на престоль) г-жа Сиверсь вибств сь женою вице-канцлера были единственныя дамы ихъ ранга, которыхъ послё обёдни пригласили къ столу императрицы. Въ этотъ день, по обыкновенію, розданы некоторыя награды и повышенія; между прочимь, "нашь князь Путятинъ сдёланъ камеръ-юнкеромъ". За столомъ архіепископъ Платонъ пилъ здоровье Елизаветы Карловны; государыня зам'ятила это п, кажется, что-то ему сказала. Вообще, всв болве пли менве спрашивали ее о нам'встник'в; она отв'вчала, что мужъ по уши погруженъ въ свои барки и водяныя сообщенія. Въ иныхъ письмахъ

отъ такихъ сообщеній Елизавета переходить къ элегическому тону, и разсказываеть, напримѣръ, о посѣщеніи ближняго имѣнія Гадебуша, гдѣ она проливала слезы при воспоминанін о своемъ возлюбленномъ родителѣ.

Читая эти письма, кто бы могъ подумать, что надъ головою Якова Ефимовича уже собиралась гроза домашняго несчастія и потери высочайшаго расположенія.

Приближавшіяся невзгоды Блумъ старается поставить въ непосредственную связь съ придворными интригами, которыя тогда были особенно оживлены. Потемкинъ напрягалъ всѣ силы въ борьбѣ съ противною ему партіей Панина, Румянцева и Орловыхъ. Нѣкоторое время можно было думать, что расположеніе къ Григорію Орлову готово возвратиться, и слѣдовательно вліяніе Потемкина рушится. Но безпечность Григорія и его неожиданный бракъ съ одною фрейлиной (Зиновьевой) облегчили побѣду его противнику.

Сиверсъ, какъ извъстно, находился въ пріязненныхъ отношеніяхъ къ Панину и Орлову, пользовался расположениемъ наследника, и уже усивлъ возбудить противъ себя вражду Потемкина. Самое различіе въ направленіи ихъ д'вятельности питало взапиную антипатію и привело къ неизбѣжнымъ столкновеніямъ: Сиверсъ быль ревностнымъ поборникомъ мира и старался обращать вниманіе императрицы на улучшенія въ администраціи; Потемкинъ, напротивъ, поддерживаль завоевательные планы, которые въ эту эпоху взяли рѣшительный перевёсь надъ внутреннею политикой. Такъ какъ ихъ взаимная антипатія была слишкомъ извѣстна, то Потемкинъ не рѣшился открыто действовать противъ Сиверса, а пощелъ окольными путями. Въ усердныхъ помощникахъ недостатка не было. Какими именно средствами дъйствовали они, источники наши почти не разъясняють. Только въ последствіи, въ письмахъ Сиверса, встречаются намени на особое участіе Бецкаго въ его семейномъ несчастін и потеръ высочайшаго довърія. Память Бецкаго пользуется у насъ большимъ уваженіемъ за его долговременные труды, посвященные благотворительнымъ и учебнымъ заведеніямъ, каковы: воспитательные дома, Смольный монастырь и кадетскій корпусь. Но Блумъ отрицаеть искренность и безкорыстіе его благотворительной деятельности, а видить въ немъ прежде всего ловкаго придворнаго человъка, тонкаго льстеца и большаго эгоиста. Вообще, онъ съ излишнимъ усердіємь чернить всіхь тіхь, кого подозріваеть вы интригахы противы

своего героя, и по всёмъ признакамъ, преувеличиваетъ ихъ виновность въ его послёдующихъ несчастіяхъ.

Поводомъ къ столкновенію съ Бецкимъ, повидимому, послужилъ упомянутый прежде проектъ Сиверса о заведеніи дворянскихъ училишь въ его трехъ губерніяхъ. Императрица об'вщала, въ качеств'т помѣшицы, дать отъ себя 10,000 рублей на это дѣло; она велѣла также обратить на него и тѣ 10,000, которыя дворянство пожертвовало для ея памятника. Въ Твери уже былъ основанъ кадетскій корпусъ, и набрано около полутораста воспитанниковъ. Дворянство обязалось вносить для него по инти копфекъ съ души, и вообще было очень довольно этимъ учрежденіемъ. Число кадетъ предполагалось довести до 300; а содержаніе каждаго опредёлено было во 100 руб. Но вскоръ дъло остановилось. Эти 100 руб. сильно не понравились Бецкому, которому не доставало и 300 на каждаго кадета. Императрицъ сдълади представленіе, что Сиверсъ при основаніи корпуса не соблюдь утвержденныхь ею правиль; на второй годь она не дала никакого вспоможенія, а на третій годъ кадетскій корпусь обращенъ въ незначительное заведение на 50 мальчиковъ. Здание корпуса было отдано подъ межевую канцелярію; въ послёдствіи въ немъ поселился губернаторъ. Между тъмъ п въ Новгородъ Сиверсъ началь строить для дворянскаго училища прекрасный домъ на берегу Волхова; постройка остановилась на первомъ этажъ: его покрыли соломенною кровлей и учредили тамъ маленькій дітскій пріють. Въ Псковъ намъстникъ усиъль уже выстроить два этажа, и собирался строить: флигеля, когда вопросъ о кадетскихъ корпусахъ приняль неблагопріятный обороть. Здёсь также пом'єстили межевую канцелярію и даже не устроили никакого воспитательнаго пріюта.

Супруга Сиверса находилась въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ Бецкимъ и въ интимныхъ съ его пріемною дочерью \*). Интимность ихъ еще болье увеличилась, когда Елизавета потеряла свою мать, въ 1777 году. Эта добрая и дъятельная женщина привязалась къ своему илемяннику Якову, какъ мы видъли, еще съ ранней его молодости. Его служебная карьера и репутація потомъ сдълались ея гордостью и утъшеніемъ, тъмъ болье что собственные ея сыновья не удались и доставляли ей не мало огорче-

<sup>\*)</sup> Между питомцами своихъ заведеній Бецкій выбраль одну дівушку, которую сділаль своею пріємною дочерью. По замічанію Блума, она походила на него своими качествами, то-есть была хорошо образована и очень хитра. Бедкій потомі выдаль ее за своего protegé, итальянскаго выходца Рибаса.

ній. Нашъ намѣстникъ глубоко чувствовалъ свою потерю; онъ оцѣнилъ ее еще болѣе, когда разошелся съ женою. Тутъ стало ясно, что пока была жива мать, она своимъ вліяніемъ не мало сдерживала Елизавету въ границахъ приличія. Блумъ не сомнѣвается, что послѣ ея смерти, Бецкій и его восшитанница много способствовали разрыву жены съ мужемъ.

Явная ссора произошла осенью 1778 года. Собираясь изъ Петербурга въ свою губернію, Яковъ Ефимовичь хотіль взять съ собой жену. Но она рѣшительно отказалась. Въ происшедшемъ отсюда спорѣ Бенкій и его друзья приняли сторону жены. Тогда начались взаимныя объясненія, во время которыхъ вскрылись всё неудовольствія, накопившіяся въ теченіе нісколькихъ літь. Невольно припоминаются при этомъ горькія, настойчивыя жалобы Елизаветы Карловны на разлуку съ мужемъ, лътъ шесть или семь назадъ. Разлука эта обратилась потомъ въ привычку. При своей наклонности къ разсвянію, при своемъ желаніи блистать въ великосветскомъ обществъ, супруга такъ сжилась съ столицею, что провинція уже казалась ей невыносимо скучною. Повидимому, мужъ и самъ долгое время не быль противъ ея пребыванія въ Петербургв, чтобы поддерживать постоянныя связи съ высшимъ столичнымъ обществомъ и имъть всегда върныя извъстія о придворныхъ отношеніяхъ; эти отношенія составляли предметь первой важности для всякаго высокопоставленнаго дъятеля, и слъдить за ними было для него необходимостью.

Мы не разъ упоминали о князѣ Путятинѣ, который нѣсколько лѣть пользовался расположеніемъ самаго Сиверса, и былъ принятъ въ его домѣ и въ домѣ его тещи какъ родной. Когда Яковъ Ефимовичь извѣстилъ младшаго брата Карла о своемъ семейномъ несчастій, то послѣдній замѣтилъ, что давно предвидѣлъ эту разлуку; нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, при свиданій во Псковѣ, онъ уже предостерегаль Якова... Карлъ старается утѣшить брата, сильно пораженнаго горемъ, и между прочимъ предлагаетъ къ его услугамъ свое имѣніе, если онъ находится въ нуждѣ. Но Яковъ въ это время не нуждался: онъ только-что получилъ отъ императрицы подарокъ въ 15.000 рублей.

Императрица приняла живое участіє въ семейномъ горѣ Сиверса. Въ собственноручномъ письмѣ, отъ 17 октября, она обращается къ его прежней умѣренности и мягкости, и совѣтуетъ окончить несчастное дѣло съ возможно-меньшимъ шумомъ. "Я уже сказала вамъ,

прибавляетъ Екатерина, и повторяю опять: изберите безпристрастныхъ судей, которые бы васъ разобрали, потому что взаимное раздражение не позволяетъ вамъ ни въ чемъ согласиться. Возвратите мнѣ какъ можно скорѣй моего губернатора такимъ, какимъ я его знаю уже 15 лѣтъ".

Послѣ нѣкотораго колебанія Сиверсъ послѣдовалъ совѣту императрицы относительно посредниковъ. Съ его стороны быль выбранъ тайный совътникъ Олсуфьевъ, а со стороны жены графъ Эрнесть Минихъ, сынъ знаменитаго фельдмаршала и самый преданный другъ Бенкаго. Главнымъ предметомъ спора служилъ раздёлъ долговъ и лътей. Любовь къ дътямъ выразилась въ этомъ случав у нашего Сиверса съ чрезвычайною силой. Посредники не могли придти ни къ какому соглашенію между собою, и условились выбрать третейскаго судью, который бы рёшиль дёло. Выбрали князя Александра Голицына, кажется, по указанію самой государыни. Но это быль одинь изъ недоброжелателей нам'ястника и сторонникъ Бецкаго съ товарищами, такъ что Яковъ Ефимовичъ не могъ сомнъваться въ исходъ ръшенія. Нужда заставила его искать помощи у партіи Панина, Орловыхъ и Чернышевыхъ. По крайней мъръ безъ ихъ одобренія онъ, при всемъ своемъ раздраженіи, едва ли бы рѣшился на следующую весьма крутую меру.

Однажды, въ сопровождении братьевъ Елизаветы Карловны, которые держали его сторону противъ своей сестры, Яковъ Ефимовичь ворвался въ квартиру жены, и силой взялъ всѣхъ трехъ дочерей. Старшей дочери было тогда восемь лѣтъ, а младшей два съ половиной года.

Вслѣдъ затѣмъ Сиверсъ получилъ отъ императрицы письмо, въ которомъ она строгимъ тономъ упрекаетъ его, и говоритъ, что въ нѣсколько недѣль онъ сдѣлался неузнаваемъ:

"Вы, пишеть она, объявляете недѣйствительнымъ полномочіе, данное вами третейскому судьѣ. Для васъ недостаточно сдѣлать повсюду извѣстнымъ безчестье дочери вашего благодѣтеля, которая вышла за васъ противъ своей склонности. Вы еще жестоко преслѣдуете ее въ несчастномъ ея положеніи. Назовете ли вы такой образъ дѣйствія благороднымъ? Нѣтъ, мстительность до того овладѣла вашею душей, что изгнала изъ нея послѣдніе слѣды благородства и великодушія; она ослѣпляетъ васъ до такой степени, что вы на моихъ глазахъ совершаете насилія. Предоставляю вамъ самимъ подумать о томъ, какъ я должна оскорбиться, и какими глазами

свъть будеть смотръть на такого человъка. Уже давно противная сторона обвиняеть васъ въ стараніи уклониться отъ всякаго соглашенія: чёмъ вы только уб'ёдите св'ётъ въ справедливости ея требованій. Вы насильно взяли всёхъ дочерей, не посов'ятовавшись ни со мною, ни съ къмъ другимъ; между тъмъ какъ дъло было отдано на третейскій судъ съ моего въдома и по моему желанію. Законы. къ которымъ вы теперь хотите обратиться, могутъ на основани вашихъ собственныхъ словъ, отнять ихъ у васъ по совъсти. \*) А развъ у совъсти два языка? И развъ можетъ быть полезно то что говорить языкомъ ей противнымъ? Послѣ совершеннаго насилія, вы пишите ко мив письмо, псполненное горечи и страсти. Вы жалуетесь на вашихъ арбитровъ: я видъла ихъ ръшеніе; они слъдовали здравому смыслу и разсудку, безпристрастно, безкорыстно, и добродушно. Этотъ-то приговоръ хотите вы уничтожить! Но, подумайте, можете ли вы это сделать? Не будуть ли законы и справедливость на ихъ сторонъ? Ваши обидныя жалобы противъ личности арбитровъ суть ничто иное какъ дъйствіе раздраженія, которое вы обнаружили во всемъ этомъ деле. Вся ихъ вина состоитъ въ томъ, что они смягчили (вашъ?) диктаторскій тонъ. Этотъ тонъ мнё также не нравится; предупреждаю васъ о томъ. Запрещаю вамъ на будущее время прибъгать къ какому бы то ни было насилю здъсь въ моей резиденціи, и гдѣ бы то ни было, подъ страхомъ моего гнѣва. Приказываю вамъ въ теченіе этой неділи вхать въ вашу губернію, чтобъ успокопть порывы вашихъ страстей, и избавляю васъ отъ всякаго отвъта на это письмо".

Глубокопотрясенный намѣстникъ, однако, не подчинился молча своей участи. На грозное посланіе онъ отвѣчаль пространнымь письмомь (отъ 29 ноября), которое нѣсколько разъясняеть намь его прошлыя отношенія къ женѣ. "Хотя Ваше Величество, говорить онъ, и поразили меня словами, что избавляете отъ отвѣта; но я быль бы виновать передъ моею повелительницей и моею благодѣтельницей, еслибы замолчаль: я долженъ обнаружить недоразумѣніе, въ которое другіе ввели мою всемилостивѣйшую государыню. Въ несчастіи, которымъ я удрученъ, не смѣю льстить себя надеждою, что Ваше Величество соблаговолите прочесть такое длиниое письмо. Но молчать послѣ обвиненія и не быть выслушаннымь—это противорѣчило бы вашимъ правиламъ справедливости и милосердія.

<sup>\*)</sup> По остзейскому обычаю, при разводъ, дъти мужескаго пола отдаются отцу, а женскаго матери.

"Знаю, какъ вы смотрите на всякое насиліе. Осмѣлюсь сказать, что и я смотрѣлъ точно также. Ваше Величество имѣете тому доказательство. Я отрицаю обвиненіе, и требую отъ моихъ клеветниковъ доказать, что я совершилъ какое-либо насиліе. Я жъ могу доказать, что самъ ему подвергся.

"Увъряю Ваше Величество, что я не измѣнился. Я также мало озлобленъ теперь какъ и прежде. Я не прибъгалъ ни къ какимъ друзьямъ, и думалъ, что въ дълахъ чести и добродѣтели, почтенный вашимъ довърјемъ, я не имъю нужды къ нимъ прибъгать. Ваше Величество выслушали только моихъ враговъ. Спросите, что думають о моемъ поведении въ отношении къ женѣ князъ Орловъ, графъ Орловъ, графъ Панинъ.

"Увъряю Ваше Величество, что общественное миѣніе (Publicum), — это немилостивое и суровое миѣніе, — все за меня, псключая монхъ отъявленныхъ четырехъ враговъ, которые всѣ суть люди безъ гражданской связи съ человѣческимъ обществомъ. Смѣю васъ увѣрить въ томъ, что репутація моя не потеряна, и что всѣ меня жалѣютъ.

"Я оказывать и всегда буду оказывать должное уважение совътамъ моей благодътельной государыни. Я доказаль это выборомъ третейскихъ судей; но такъ какъ они переступили предълы своего полномочія, то я былъ бы трусомъ еслибы подписалъ. Я объяснилъ это въ письмъ, которое передалъ имъ сегодня утромъ.

"Я не оглашалъ стыда дочери моего благодътеля.... Она промотала все мое насл'ядство; я перенесъ это. Прошедшимъ л'втомъ она въ четыре мъсяца прожила 11.500 рублей; я бы перенесъ и еще разъ, еслибъ она не показала миъ двери. Не я покинулъ ее, а она.... отказалась слёдовать за мною въ Тверь, куда призывали меня моп обязанности. Отсюда все несчастье. Читали ли Ваше Величество тъ приличныя, великодушныя условія, на которыхъ я хотёлъ принять ее опять. Она пользовалась бы всёми монми доходами, 20.000 рублей; но она требовала особаго капитала. Меня обвиняють въ недостаткъ щедрости: прошу указать мнъ мужа, который бы для своей жены сдълаль болье. Наконець, я предоставляль ей пользование всёмъ монмъ имуществомъ, цёною въ 80.000 рублей. Я еще разъ обремениль себя сотнею тысячь долгу, чтобы купить ей домь, дачу, мебель, карету и лошадей. Я далъ ей 30.000 руб. Вообще она могла бы разсчитывать на 12-15.000 руб. годоваго дохода. Развъ такого мужа можно упрекать въ недостаткъ щедрости? Моп благодъянія ее ослёнили.

"Ваше Величество утверждаете, что читали мое согласіе на третейскій судъ; но вы не видали полномочія, которое должно было служить ему единственною основой. Законы и справедливость ясно требують, чтобы третейскій судъ не преступаль своего полномочія. Еслибь эти господа-судьи рѣшились стать передъ настоящимъ судомъ (не закрываясь высочайшими перунами, которыми мнѣ грозять), они были бы посрамлены. Я буду требовать честнаго, приличнаго и полнаго развода въ законныхъ формахъ, какъ уже и сказалъ о томъ въ моемъ сегодняшнемъ письмѣ. Смѣю надѣяться, что Ваше Императорское Величество не будете смотрѣть на это какъ на насиліе; жена моя можетъ выдти замужъ за своего любезнаго, и такимъ образомъ прекратить скандалъ, чему я былъ бы очень радъ".

Семейное преданіе прибавляєть, будто послѣ похищенія Спверсомъ своихъ дѣтей императрица послала къ нему тотчасъ приказаніе возвратить ихъ женѣ, и будто онъ отвѣчалъ, что послѣдняя капля крови его принадлежитъ государынѣ, но что отецъ воленъ въ своихъ дѣтяхъ. Впрочемъ, позднѣе онъ уступилъ просьбамъ жены, и отдалъ ей среднюю дочь.

Административная дёнтельность нашего намёстника и его заботы объ общественномъ благъ не прерывались и въ это тяжелое для него время. Въ бытность свою въ Петербургъ онъ усивлъ представить императриць цылый рядь плановь, соображеній и вопросовь. Такъ, онъ возвращается къ своей прежней мысли, что Олонецкая провпнція должна быть обращена въ особую губернію; при этомъ совътуетъ городъ Олонецъ перенести ближе къ озеру. По поводу большаго количества циркуляровъ, разсылаемыхъ по уйздамъ, онъ предлагаеть завести въ губернскомъ городъ частную типографію, съ опредвленною поддержкой отъ казны. Въ связи съ типографіей, онъ думаетъ потомъ основать и губернскую газету, по образцу лифляндской, за основание которой Браунъ заслужилъ большую благодарность. Онъ напоминаетъ о прежнемъ намърении императрицы завести въ каждой губерніи библіотеку, и полагаеть для этого по 3.000 рублей на губернію. Далье идуть его соображенія о новыхь постройкахъ, дорогахъ, объ увеличении числа землемъровъ, о томъ какия мъста отръзать отъ Исковской губернін для преобразующейся Петербургской, и пр. Но пока очень немногія изъ этихъ предложеній намъстника были удостоены вниманія. Мало того, по возвращеніи въ Новгородъ, онъ получилъ отъ Безбородка письмо съ ивкоторыми нелестными замічаніями о состояній водяных в сообщеній. Очевидно, съ нимъ перемфиили тонъ.

Въ началѣ 1779 года, губернское дворянство собралось въ Твери, для производства новыхъ выборовъ. Они совершились по порядку установленному три года тому назадъ, и при соблюдении почти тѣхъ же церемоній. По окончаніи ихъ въ Петербургъ отправилась обычная дворянская депутація. Императрица почтила собравшееся дворянство благосклоннымъ рескриптомъ, но не удостоила намѣстника ни одною строкой. Впрочемъ, вскорѣ онъ получилъ отъ нея письмо, заключавшее отказъ на его ходатайство о произведеніи обѣщаннаго сбора съ казенныхъ крестьянъ въ пользу упомянутаго прежде дворянскаго института.

Сиверсъ очень хорошо сознавалъ свое щекотливое положеніе. Но онъ все-таки не подаваль просьбы объ увольненіи, пока считаль свою службу полезною для упроченія новыхъ учрежденій, мыслію о которыхъ онъ былъ одушевленъ. Онъ не хотѣлъ уступать свопмъ врагамъ безъ борьбы. При этомъ Яковъ Ефимовичъ не забывалъ и свонхъ личныхъ обстоятельствъ: онъ зналъ, что если оставитъ теперь свой высокій постъ, то можетъ подвергнуть опасности всю свою будущность и пожалуй лишится тѣхъ выгодъ и наградъ, на которыя давали ему право многолѣтніе труды и заслуги. Впрочемъ, на всякій случай, онъ подумывалъ объ отставкѣ, и заготовлялъ уже себѣ пріютъ въ родномъ Бауэнгофѣ. Тамъ строился для него большой помѣщичій домъ подъ надзоромъ его брата Карла и арендатора бауэнгофскаго помѣстья, Энгельгардта.

Но посреди разныхъ непріятностей, нашему намѣстнику какъ будто снова улыбнулось милостивое расположеніе императрицы. Такъ, онъ получилъ отъ нея благосклонное письмо съ извѣстіемъ о рожденіп великаго князя Константина Павловича. Намѣстникъ тотчасъ отпраздновалъ это событіе и извѣстилъ государыню о всеобщей радости жителей. По этому поводу послѣдовало, наконецъ, высочайшее утвержденіе большей части лицъ, предложенныхъ намѣстникомъ на разныя административныя должности. Между лицами, которымъ въ то время Сиверсъ наиболѣе покровительствовалъ, въ особенности слѣдуетъ упомянуть тверскаго губернатора Тутолмина. Яковъ Ефимовичъ рекомендуетъ его пмператрицѣ, какъ человѣка способнаго въ скоромъ времени занять еще болѣе важное мѣсто. Нѣсколько мѣсяцевъ позднѣе, Спверсъ ходатайствуетъ о пожалованіп Тутолмину имѣнія въ 500 душъ крестьянъ, по причинѣ его разстроеннаго состоянія и многихъ долговъ \*).

<sup>\*)</sup> Тутолинна, спустя насколько лать, сдалань генераль-губернаторомы олонецкимы и архангельскимы; вы посладствии оны быль московскимы главнокомандующимы.

Лѣтомъ 1779 года, во время обычной поѣздки на водяныя сообщенія Яковъ Ефимовичъ встрѣтился въ Валдаѣ съ княземъ Рѣпнинымъ, смоленскимъ генералъ-губернаторомъ, и узналъ отъ него, что императрица въ будущемъ году, намѣрена посѣтить иять сѣверозападныхъ губерній и въ числѣ ихъ Исковскую и Новгородскую. Вслѣдствіе того намѣстникъ посиѣшилъ обратиться къ Безбородку и Вяземскому, прося сообщить ему болѣе подробныя инструкціи относительно приготовленій къ высочайшему путешествію. Осенью, когда онъ пріѣхалъ съ отчетомъ въ Петербургъ, то принялся здѣсь хлопотать о немедленномъ ассигнованіи суммы на улучшеніе почтовыхъ станцій въ его губерніяхъ; испрашивалъ также приказовъ относительно поставки лошадей (для упомянутаго путешествія), ихъ числа, запражки и т. п.

Въ это именно время послёдовало рёшеніе на многія представленія нам'єстника, на которыя до сихъ поръ отв'єчали молчаніемъ. Об'єщанные 10.000 рублей для дворянскаго института въ Твери приказано выдать, утверждены постройки многихъ церквей и зданій духовнаго в'єдомства, наприм'єръ церковь въ Лугі, соборъ и архіерейскій домъ въ Олонці, и 10.000 руб. на выкупъ изъ частнаго владінія деревни, которую предположено соединить съ городомъ Лугою. Даліве, утверждены ністорые проекты по водянымъ сообщеніямъ и по торговліє лісомъ. Сиверса пригласили сообщить директору банка, графу Брюсу, свои замічанія о раззореніи тісхъ имізній, которыя за долги подвергались секвестру; эти замічанія должны были послужить матеріаломъ для новыхъ относящихся сюда указаній, и пр.

Вновь улыбнувшаяся благосклонность немедленно отразилась и въ окружающей сферѣ. Даже князь Вяземскій завязаль съ Спверсомъ дружескую переписку. Онъ любезно отвѣчаетъ на вопросы намѣстника, извиняется въ томъ, чего не можетъ исполнить по его желанію, наконецъ, подробно исчисляетъ ему станціи, на которыхъ императрица будетъ обѣдать или ночевать во время своего путешествія. На приготовленія ассигновано ему 42.000 рублей; лошадей приказано выставить къ первому числу будущаго марта.

Сиверсъ покинулъ Петербургъ въ лихорадкъ. Однако болъзнь не мъшаетъ его дъятельности. Онъ сиъшитъ воспользоваться хорошимъ расположениемъ духа при дворъ, и снова представляетъ императрицъ цълый рядъ записокъ и соображений. Въ особенности онъ старается обратить внимание на медленность въ окончания задуманныхъ ре-

формъ, которая вредить тому, что уже явилось на свътъ. Наиболъе безотлагательныхъ реформъ требуютъ, по его мнънію: уголовный сводъ и порядокъ процесса, гражданскій сводъ, вексельное право, инструкція для казенной палаты и дирекціи экономін, наконецъ, узаконенія о сельскомъ хозяйствъ. Онъ не упускаетъ случая, гдъ можно, напомнить о своемъ семейномъ несчастіп и выразить надежду, что императрица со-временемъ признаетъ его невинность.

Отвътъ Екатерины, отъ 23 октября, совершенно напомнилъ ея прежній тонъ въ отношеніи къ нам'ястнику. Она даже снисходить до оправданія, и говорить, что ни время, ни средства не позволяли ей до сихъ поръ привести въ исполнение остальную часть реформъ. Она исчисляеть тв главы узаконеній, которыя уже обработаны, а именно: взаимныя отношенія присутственныхъ мість (составившія вторую часть Учрежденія о чуберніяхь), дворянство, соль, водка; для другихъ собраны матеріалы (рекрутская повинность, земская полиція, сборъ податей, обязанности государственнаго казначея, школы и пр.); относительно сената и подведомыхь ему присутственныхъ мъстъ также приготовлены почти всв матеріалы. Яковъ Ефи\_ мовичь быль совершенно утъшень этимъ письмомъ, и съ новою энергіей продолжаль хлопотать о разныхь улучшеніяхь. Онъ представляеть списки арестантовь и жалуется на медленность судебной процедуры; особенно возстаеть противъ системы аппелляцій, которыя допускались въ такомъ количествъ, что подсудниые имъли полную возможность затягивать дёло. Онъ составляетъ цёлую записку о состоянии тюремъ въ России, и указываетъ на совершенное отсутствіе въ нихъ гигіеническихъ предосторожностей.

Но вскорѣ мы опять видимъ перемѣну въ тонѣ съ Сиверсомъ. Въ январѣ 1780 года происходили новгородскіе выборы, и императрица при этомъ не удостоила его ни одною строкой. Непріятели его, по замѣчанію Блума, искусно умѣли дѣйствовать на весьма чувствительную сторону: они приписывали нашему генералъ-губернатору слишкомъ явныя притязанія раздѣлять съ законодательницею славу совершенныхъ ею реформъ.

Между тѣмъ приготовленія къ высочайшему путешествію приведены къ концу. Это было извѣстное путешествіе въ Могилевъ, навстрѣчу Іосифу И. Съ 1780 года происходить очевидный поворотъ во внѣшней политикѣ Екатерины И. До сихъ поръ она держалась постоянно союза съ Фридрихомъ Прусскимъ, и еще недавно, во время вопроса о Баварскомъ наслѣдствѣ, готова была выставить

ему вспомогательную армію, для борьбы съ Габсбургскимъ домомъ. Самымъ усерднымъ поборникомъ прусскаго союза въ кабинетъ императрицы быль Никита Ивановичь Панинь. Фридрихъ нѣкоторое время умёль сдерживать оппозицію этому союзу со стороны Потемкина, разнаго рода ласками и надеждами (даже подаваль ему вилы на Курдяндское герпотство). Но Потемкинъ мало-по-малу увлекся въ противную сторону, къ Іосифу ІІ, съ которымъ его сблизили общіе планы относительно Восточнаго вопроса, тогда какъ Фридрихъ враждебно смотрѣлъ на всякое покушеніе противъ цѣлости Оттоманской имперіи. Австрія сившила пользоваться благопріятными обстоятельствами и прислала въ Истербургъ молодаго, талантливаго дипломата, Кобенцеля. Фридрихъ, разумвется, тотчасъ замвтилъ перемѣну и противопоставилъ Кобенцелю ловкаго графа Гёрца. Борьба разныхъ вліяній и придворныя интриги оживились съ особою силой. Вниманіе Екатерины въ это время было совсёмъ увлечено вижшней политикой, для которой она замётно отлагала въ сторону поднятые ею самой вопросы о внутреннихъ реформахъ. Искусство императрицы въ политическихъ дёлахъ было признано цілою Европой, такъ что Петербургскій дворъ въ ея время сділался высшею практическою школой для европейскихъ дипломатовъ. Въ данномъ случав, съ обычною своею дальновидностію, Екатерина не хотела слишкомъ круго повернуть дёло: устранвая въ Могилевъ свидание съ Госифомъ, она при посредствъ Нанина и Потемкина сообщила Гёрцу желаніе видёть у себя въ гостяхъ прусскаго принца, по отъбздъ германскаго императора. Но Фридрихъ, конечно, угадалъ цёль свиданія, и косвенно даль понять свое неудовольствіе.

Могилевское свиданіе происходило въ концѣ мая 1780 года. Изъ Могилева Екатерина и графъ Фалькенштейнъ (Іосифъ) вмѣстѣ проѣхали въ Смоленскъ. Отсюда Іосифъ отправился въ Петербургъ черезъ Москву, а императрица предприняла обратное путешествіе прямо въ столицу.

Одною изъ характеристическихъ чертъ этого высочайшаго путешествія было обиліє пінтическихъ восторговъ. Вездѣ, гдѣ показывались коронованныя главы, на нихъ дождемъ лились стихотворныя привѣтствія, и притомъ на разныхъ языкахъ, даже на греческомъ, латинскомъ и еврейскомъ. Нашъ намѣстникъ также не преминулъ принять участіє въ этомъ стихотворномъ дождѣ. На обратномъ пути Екатерина проѣхала въ Старую-Русу, и дорогою останавливалась въ извѣстномъ намъ селеніи Коростино. Здѣсь въ числѣ прочихъ привѣтствій младшая дочка Сиверса встрѣтила ее стихами. Но посреди своей декламаціи малютка вдругъ заинулась, и остановилась; государыня тотчасъ подняла ее на руки и покрыла поцѣлуями. Въ Новгородѣ Екатерина пробыла нѣсколько часовъ. Намѣстникъ вслѣдъ затѣмъ доноситъ, что это пребываніе внушило жителямъ удивительную ревность къ постройкамъ, такъ что онъ заложилъ уже основаніе осьми каменнымъ домамъ.

Сиверсъ получить инструкціп, относящіяся къ провзду пмператора черезь его намѣстничество. На каждой станціи между обѣими столицами приказано держать въ готовности по сту лошадей, станціонные дома прибрать, снабдить коврами и простою мебелью, дорогу улучшить какъ можно болье. Въ городахъ дозволено назначать частные дома для пріема Іосифа ІІ; но такъ какъ онъ любить останавливаться только въ гостинницахъ, то вельно къ этимъ частнымъ домамъ прибить вывъски. Вообще, мы должны отдать полную справедливость государственнымъ людямъ того времени въ искусствъ показать высокому путешественнику лицевую сторону предметовъ. По крайней мърѣ, по донесенію намъстника, "графъ Фалькенштейнъ, проъзжая изъ Москвы въ Петербургъ, увъряль его, что во всъхъ городахъ онъ былъ пораженъ результатами настоящато (то-есть Екатерининскаго) управленія."

Осенью 1780 года Сиверсъ отправился въ Псковъ, гдѣ наступало тогда время выборовъ. Отсюда онъ увѣдомляетъ императрицу о слѣдующемъ столкновеніп съ сенатомъ. Намѣстникъ принужденъ былъ отставить торопецкаго казначея; а такъ какъ у послѣдняго не было помощника, то онъ поручилъ пока его должность городничему. Но генералъ-прокуроръ нашелъ, что это порученіс неправильно, то-есть несогласно съ законами, и что лучше было бы передать дѣла какомунибудь секретарю. Сиверсъ возражаетъ, что уѣздные секретари по большей части люди молодые, которымъ онъ не повѣрплъ бы и 500 рублей, а не только пріемъ ежегодныхъ государственныхъ доходовъ въ 50—80.000 руб. Онъ уже три недѣли тщетно пщетъ порядочнаго казначея, должность котораго сопряжена съ большою отвѣтственностію, а жалованье очень незначительно. Хотя у намѣстника въ распоряженіи до 30 секретарей, но между ними онъ не находитъ и троихъ, которымъ бы рѣшился ввѣрпть кассу! \*) Далѣе, Яковъ

<sup>\*)</sup> По этому поводу мы можемъ указать на следственное дело 1775 года "О

Ефимовичъ жалуется на большую медленность, съ которою подвигался впередъ его процессъ съ женою. Обращаясь снова къ правосудію императрицы, онъ просить формальнаго развода и оставленія за нимъ дѣтей. Но какъ на эту просьбу, такъ и на другія его представленія все чаще и чаще отвінають молчаніємь. Мало того, время-отъ-времени ему присылаютъ замъчанія о неправпльномъ образъ дъйствія въ какомъ-либо административномъ или судебномъ случаъ. Напримёръ, по жалобё военной коллегіп (гдё президентомъ былъ Потемкинъ), императрица сдълала ему запросъ, на какомъ основании онъ взяль 30 человъкъ изъ карабинернаго полка, расположеннаго въ Великихъ-Лукахъ, 60 изъ эскадрона, стоявшаго въ Торонцъ, п отдаль ихъ въ распоряжение исправниковъ при собирании недопмокъ. Сиверсъ оправдывается тымъ, что въ этихъ мыстахъ накопплось до полумилліона недопмокъ, п что онъ присоединиль къ исправникамъ военную команду для внушенія страха, такъ какъ городинчій могъ отдать въ ихъ распоряжение не болбе четырехъ солдатъ.

Къ тому же времени относятся довольно частыя донесенія новгородскаго прокурора, Остолонова, генералъ-прокурору Вяземскому о разныхъ непорядкахъ въ губерніп и о неправильныхъ дійствіяхъ намфстника: то Яковъ Ефимовичъ въ отсутствии городничаго поручаеть его должность казначею, а не начальнику военной команды; то онъ приказываетъ содержать подъ стражею дворянъ и офицеровъ, не повинующихся решенію совестнаго суда: казеннымъ крестьянамъ позволяетъ рубить лёсъ для домашняго употребленія безъ платежа попеннаго сбора, а между твиъ въ одномъ 1779 году роздано билетовъ на срубку болъ 100.000 деревъ; то, вопреки представленію губернскаго прокурора, нам'єстникъ по вопросу о насл'ідствъ помъщика Дебресана не признаетъ его послъднимъ въ родъ, "потому де, что есть у него родная по отце тетка", и пр. Между разными безпорядками, прокуроръ обвиняетъ комендантскую капцелярію въ подміні настоящаго уголовнаго преступника другимъ, который оказался простымь безпачнортнымь, и подобный случай быль не одинъ". \*)

расхищенія въ преждебывшей Осташевской ратуш'є денежной казни—10,000 руб., самини чиновниками ратуши (Архивъ Мин. Юстиціп).

<sup>\*)</sup> Всв эти донесенія Остолонова см. въ Архивь Мин. Юстиціи. Дыла ненераль-прокурорскія. Еще болье ненорядковь, относящихся къ послъднимь годамъ Сиверсова намъстничества, указываеть прокурорь въ то время, когда Сиверсь уже вышель въ отставку. См. ibidem. Въ 1781 году, въ Россіи быль знаменитый филан-

Наконецъ, упорное молчаніе на многія представленія Сиверса и частыя столкновенія съ сенатомъ положили предёль колебаніямъ нашего намъстника. Особенно огорчилъ его неудачный исхолъ дъла о дворянскихъ училищахъ, которыя въ скоромъ времени должны были закрыться. Въ май 1781 года, едва онъ воротился въ Новгородъ больной лихорадкою, какъ здёсь произошелъ значительный пожаръ. Спверсъ тотчасъ обратился къ императрицѣ съ ходатайствомъ о вспоможенін пострадавшимъ. Въ тотъ же день онъ послаль ей просьбу объ отставкъ. Затъмъ онъ снова отправился въ Псковъ, и въ ожиданіи своей отставки, все еще прододжаль составлять разные планы п предположенія, относящіяся къ его губерніямъ. Между прочимъ, онъ пишетъ императрицъ о необходимости раздълить его генераль-губернаторство: какъ бы ни быль усердень и даровить генераль-губернаторь, онь не въ состояніп выполнить свои обязанности въ отношении къ тремъ губерніямъ. Сиверсъ ссылается въ этомъ случав на собственный опыть: вопреки своему знанію м'ястностей, вопреки пріобр'ятенному имъ дов'ярію провинціальнаго общества, онъ должень признаться, что дёлаль иногла ошибки, и что главная ихъ причина заключалась въ долгомъ отсутствін изъ одной губерніи, въ то время когда онъ распоряжался въ двухъ другихъ. Поэтому онъ совътуетъ отдълить Псковскую губернію отъ Новгородской и Тверской: последнія же две надобно оставить нераздёльными, по ихъ положению между двумя столицами и по ихъ отношенію къ водянымъ сообщеніямъ, главная дирекція которыхъ должна находитьси въ рукахъ генералъ-губернатора. Въ заключение Сиверсъ предлагаетъ, если будетъ угодно императрицъ, то онъ, по полученіп отставки, изложить ей подробный отчеть обо всемъ, что было сдёлано имъ въ теченіе его семнадцатилётняго управленія губерніей, и что еще оставалось ему сділать.

Отставка Спверса подписана была 14 іюня 1781 года: онъ увольнялся "по причинъ разстроеннаго здоровья, вслъдствіе всеподданнь вішаго прошенія". Хотя этой отставки уже давно ожидали, тъмъ троиз, англичанинъ Говардъ, который совершаль по Европъ путешествіе съ спеціальною цълью изучать состояніе тюремъ и заключенныхъ. Между прочимъ, онъ посътиль вновь выстроенную тверскую тюрьму. Тамъ оказалась такая грязь и смрадъ, что докторъ, сопровождавшій Говарда, не рышился идти далье первой комнаты, и одннъ только пеустрашимый филантропъ осмотръль и всъ остальныя. Сиверсъ уже два мъсяца находился въ отставкъ; однако, илохое состояніе тюрьмы пъкоторымъ образовъ было отнесено къ его управленію.

не менѣе она произвела впечатлѣніе. Графъ Иванъ Чернышевъ, кажется, первый поспѣшилъ заявить свое сочувствіе Якову Ефимовичу. "Вчера въ Царскомъ Селѣ, пишетъ онъ 15 іюня, — когда узнали о вашемъ увольненіи и назначеніи вамъ преемника, почти всѣ, даже и тѣ, которые, повидимому, васъ не знали, выразили сожалѣніе, и открыто замѣчали, что задача вашего преемника очень трудная, и что ему не скоро удастся изгладить память о вашемъ управленін".

Преемникомъ Сиверса назначенъ былъ графъ Брюсъ. Такъ какъ последній находился въ то время за границей, то государыня изъявила желаніе, чтобы Спверсь до его возвращенія удержаль за собою дирекцію водяныхъ сообщеній; на что Яковъ Ефимовичъ отвъчалъ увъреніемъ въ своемъ непзмънномъ усердін. Въ іюль онъ отвезъ дътей въ Бауенгофъ, куда также отправленъ изъ Искова цълый караванъ съ его вещами и кръпостною дворнею. Тамъ, благодаря попеченіямь брата Карла, быль почти уже окончень прекрасный пом'ящичій домъ на берегу Буртенекскаго озера. А въ августь мы встрычаемъ неутомимаго Спверса уже на Боровицкихъ порогахъ, откуда онъ доноситъ императрица о благополучномъ проход 500 барокъ. Въ октябр вонъ снова въ Бауенгоф Тяжкая бользнь удержала его слъдующею весной отъ повздки на водяныя сообщенія. Тімь не меніе літомь онь собпрадся предпринять эту повздку, когда получиль отъ графа Брюса извъстіе о его скоромъ прибытін въ Ригу. Брюсь быль не болье какъ придворный человькъ, не привыкшій къ большой дёятельности и мало свёдущій въ администраціи. Мѣсяцы и даже годы немного значили въ его препровожденін времени; но, провзжая изъ Риги въ Петербургь, онъ не нашелъ и несколькихъ свободныхъ часовъ, чтобы сделать нару лишнихъ миль — носътить больнаго Сиверса и получить отъ него много полезныхъ указаній для своихъ новыхъ обязанностей. Однако, Яковъ Ефимовичъ не переставалъ письменно снабжать его разными свъдъніями и совътами, на которые Брюсъ обыкновенно отвъчаль письмами, исполненными удивленія къ необыкновенной ділтельности своего предшественника. Спверсь еще продолжаль руководить изъ Бауенгофа администраціей водяныхъ сообщеній, пока указомъ 27 октября 1782 года императрица не передала и это въдомство въ распоряжение новаго генераль-губернатора. А указомъ 24 поября, написаннымъ въ лестныхъ для Сиверса выраженіяхъ, онъ награжденъ за свою службу чиномъ дъйствительнаго тайнаго совътника.

Такимъ образомъ прекратилась на время государственная служба нашего героя, и онъ въ тишинъ сельскаго уединенія преимущественно посвятилъ себя воспитанію своихъ дочерей. Въ предъидущемъ году Яковъ Ефимовичъ добился, наконецъ, полнаго и законнаго развода съ своей женой.

Если бросимъ общій взглядъ на поприще, пройденное Сиверсомъ въ теченіе его губернаторской службы, то, конечно, еще разъ отдадимъ полную справедливость его неутомимости, честности, гуманности теплымъ попеченіямъ о благь общественномъ и созидательному направленію его ділтельности. Одинъ перечень предметовъ, въ которые онъ вникалъ и надъ которыми работалъ лично, можетъ достаточно охарактеризовать эту многостороннюю дёнтельность, таковы: сельское хозяйство, ліса, соляное діло, торфъ, каменный уголь, размежеваніе, управленіе казенными крестьянами, дороги, постройки, школы, рекрутство, водяныя сообщенія, взаимныя отношенія сословій п въ особенности реформа областной администраціи. Его усиліямъ удалось не мало подвинуть впередъ и самое развите общежития въ провинцін. Блумъ (бывшій профессоромъ въ Дерить) зналь одну почтенную старушку, которая, какъ скоро рѣчь заходила о Псковъ, всегда съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ воспоминала о временахъ Сиверса, и прибавляла, что никто, ни прежде, ни послъ, не заботился такъ усердно объ общественныхъ удовольствіяхъ для всёхъ сословій.

Въ доказательство того какъ долго сохранялась благодарная память о Спверсв въ самомъ населеніи его губерній, Блумъ расказываеть следующій случай. Однажды внукъ Якова Ефимовича, молодой, беззаботный офицеръ, проезжая черезъ Новгородъ, затель здесь игру, и проигрался въ пухъ, такъ что задолжаль и не могъ выёхать изъ города. Какъ скоро случай этотъ сделался известенъ, новгородскіе старики объявили, что для нихъ стыдно было бы не выручить изъ беды потомка того, кто сделаль столько добра ихъ городу. Они сложились, и заплатили долги молодаго человека; мало того, купили ему коляску, и снабдили порядочною суммою на дорогу.

По словамъ Рамбаха, въ концѣ XVIII столѣтія, когда Сиверсъ былъ генералъ-директоромъ водяныхъ сообщеній и ѣздилъ по мѣстамъ своей прежней губернаторской дѣятельности, жители при его имени сбѣгались къ нему на встрѣчу, и изъявляли радость увидать его снова; ихъ ласки простирались и на его служителей. Подобные факты прекрасно характеризуютъ обѣ стороны, и показываютъ,

что русскій человінь умінть и помнить добраго ділтеля.

Отдаван справедливость заслугамъ и стремленіямъ нашего героя, мы, однако, не должны преувеличивать его значение въ исторіи русской цивилизацін. Блумъ замічаеть, что огромный край, поступившій въ его управленіе, по своей б'ёдности и пустынности, представляль обширное поле для новыхь созиданій, и что этому полю какъ нельзя лучше соотвътствовалъ творческій геній Сиверса. Дьйствительно, его иланы и проекты способны удивлять насъ своимъ количествомъ и разнообразіемъ; почти ничего не оставлено имъ безъ вниманія, все ватропуто, для всёхъ отраслей управленія у него готово свое мнтніе и указаны способы улучшеній. Но самое это количество и разнообразіе, конечно, мёшали ему сосредоточиваться и глубже вникать въ сущность каждаго дёла. Многое въ его проектахъ отзывается увлеченіемъ и излишнею вёрою въ могущество бюрократіп, въ ея способность легко и быстро пзмѣнять условія народнаго быта. Мы даже думаемъ, что возраставшее обиліе проектовъ, которыми онъ постоянно осаждалъ императрицу, едва ли не было главною причиной ея охлажденія къ нему, особенно въ то время, когда внішняя подитика отодвинула на задній планъ вопросы о внутреннихъ реформахъ. Мы неръдко впдълп, что въ свои офиціальныя донесенія Спверсъ вносиль значительную долю оптимизма и даже сантиментальности; эта черта, не имъ, конечно, изобрътенная, но развиваемая имъ съ талантомъ, пришлась, очевидно по вкусу современному строю; она представляеть намъ красноръчивые первообразы тъхъ отчетовъ, которые потомъ долго и неуклонно восиъвали наше внутреннее преуспъяніе.

Что касается собственно личнаго надзора за всёми отправленіями государственной жизни въ провинціи, — въ чемъ и заключалась главная сущность обязанностей начальника губерніи, — въ этомъ отношеніи Сиверсъ добросов'єстно дёлалъ все что могъ, и если результаты часто не соотв'єтствовали его усиліямъ, то причина лежала въ томъ, что самая задача превышала силы отд'єльнаго челов'єка. Г'діє дібло касалось суровости соціальныхъ отношеній, тамъ, конечно, онъ могъ только дібіствовать на посл'єдствія, а на корни его вліяніе не простиралось. За то относительно нібкоторыхъ матеріальныхъ нуждъ народнаго быта, его благонам'єренныя усилія заслуживають полнаго уваженія; таковы, наприм'єръ, его заботы о путяхъ сообщенія. Мы

нисколько не сомивваемся, что еслибы во время Сиверса были извъстны желъзныя дороги, то онъ не принадлежаль бы къ числу тъхъ государственныхъ людей, которые спокойно ожидали пока вся Европа покроется сътью этихъ дорогъ, за исключениемъ России.

Здёсь, но обстоятельствамъ, прекратился біографическій очеркъ графа Сиверса, предпринятый мною въ 1865 году. Доскажу въ нъсколькихъ словахъ дальнъйшую судьбу этого достойнаго государственнаго дъятеля. Послъ отставки болъе десяти лътъ прожиль онъ въ своемъ лифляндскомъ помёстьё, занимаясь семьей и хозяйствомь, но внимательно слёдя за встить, что совершалось въ Россіи и въ Западной Европт. Осенью 1792 года Екатерина назначила Сиверса своимъ чрезвычайнымъ посломъ въ Польшу, для совершенія ся втораго раздела. Этотъ періодъ его деятельпости подробно описанъ миою въ особой монографіи, озаглавленной Гродненскій Сеймъ 1793 года. По совершеній разділа Сиверсъ внезапно получиль отставку, и снова удалился въ свой Бауенхофъ, откуда еще разъ былъ вызванъ на служебное поприще уже императоромъ Павломъ. Ему поручено было главное опекупство надъ восинтательными домами, Петербургскимъ и Московскимъ, т. е. онъ сдъланъ преемникомъ Бецкаго, номощичкомъ императрицы Маріи Өедоровны въ управленіи этими благотворительными учрежденіями. Въ тоже время ему ввърено было генералъдиректорство водными сообщеніями. Объ эти должности онъ исполняль съ обычнымъ ему усердіемъ и добросовъстностію; по ходатайству императрицы Маріи Федоровны въ 1798 году Павель пожаловаль ему графское достоинство. Спустя два года, преклонный возрастъ и утомленіе побудили его окончательно покинуть службу. Послъдніе годы онъ провель въ томъ же любимомъ Бауенхофъ, на берегахъ Буртенекскаго озера, гдъ и скончался въ іюль 1808 года семидесяти семильтнимъ старцемъ.

| 1'00. истора | V. Hayan. B-m. |
|--------------|----------------|
| No           |                |
| »            | 193 г.         |

## оглавленіе.

|                                                                                                                                               | pan. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Предисловіе                                                                                                                                   | V    |
| исторія рязанскаго княжества.                                                                                                                 |      |
| Источники                                                                                                                                     | IX   |
| І. Происхожденіе Рязанскаго княжества                                                                                                         | 1    |
| <ul> <li>II. Эпоха внутреннихъ междоусобій и борьбы съ Суздалемъ.</li> <li>III. Внутреннее состояніе Рязанскаго княжества въ концѣ</li> </ul> | -24  |
| XII и началѣ XIII вв                                                                                                                          | 61   |
| IV. Начало Монгольскаго ига                                                                                                                   | 83   |
| V. Олегь Ивановичъ                                                                                                                            | 105  |
| VI. Последния эноха самостоятельности                                                                                                         | 135  |
| VII. Состояніе княжества въ концѣ XV и началѣ XVI вв.:                                                                                        |      |
| А. Географическое обозрвніе                                                                                                                   | 163  |
| В. Сторона общественная                                                                                                                       | 181  |
| Объясиеніе ивкоторыхъ м'встъ Родословной таблицы                                                                                              | 205  |
| Приложенія                                                                                                                                    | 211  |
| Выводы                                                                                                                                        | 217  |
| два віографическихъ очерка изъ худ                                                                                                            | II   |
| CTOATIA.                                                                                                                                      |      |
| ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА.                                                                                                                  |      |
| Предисловіе                                                                                                                                   | 223  |
| І. Юные годы                                                                                                                                  | 225  |
| II. Участіе въ политическомъ переворотів                                                                                                      | 248  |
| III. Путешествіе по Европ'в                                                                                                                   | 289  |
| IV. Эпоха академической дъятельности                                                                                                          | 331  |
| V. Ссылка и возвращеніе                                                                                                                       | 367  |
| VI. Посл'ядніе годы                                                                                                                           | 397  |

## ГРАФЪ ЯКОВЪ СИВЕРСЪ.

|      |                                                     | Cmpan. |
|------|-----------------------------------------------------|--------|
|      | Предполовіе                                         | . 415  |
| I.   | Юные годы и первая служба                           |        |
|      | Начало губернаторской даятельности. — Административ |        |
|      | пые проекты                                         | . 464  |
| III. | Обозрѣніе губернін                                  |        |
| IV.  | Перемѣны въ политикѣ.— Извѣстія изъ столицы.— Ка    | -      |
|      | рантины                                             | 503    |
| V.   | Новые города. Водяныя сообщенія. Тревожное время.   |        |
| γı.  | Участіе въ областной реформѣ                        | 537    |
| VII. | Введеніе новыхъ учрежденій                          | 553    |
| III. | Семейное песчастіе.—Отставка                        | 570    |
|      | ordinate moderation ordinate                        | 976    |



## TOTO WE ABTOPA:

Разысканія о началь Руси. З р.

Исторія Россіи. Ч. І-я. Кіевскій періодъ. 1 р. 50 к.

Исторія Россіи. Ч. ІІ-я. Владимірскій періодъ. 2 р. 50 к.

Исторія Россіи. Ч. ІІІ-я. Московско-Литовскій періодъ или Собиратели Руси

Очерки и расказы изъ древней Исторіи. 2 р. 50 к.

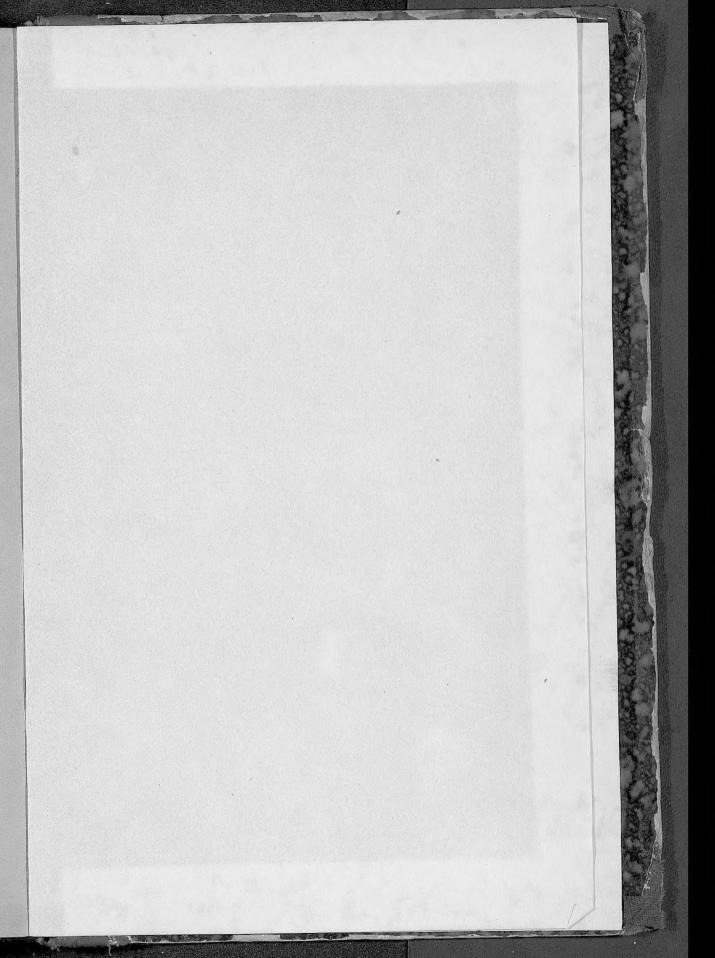

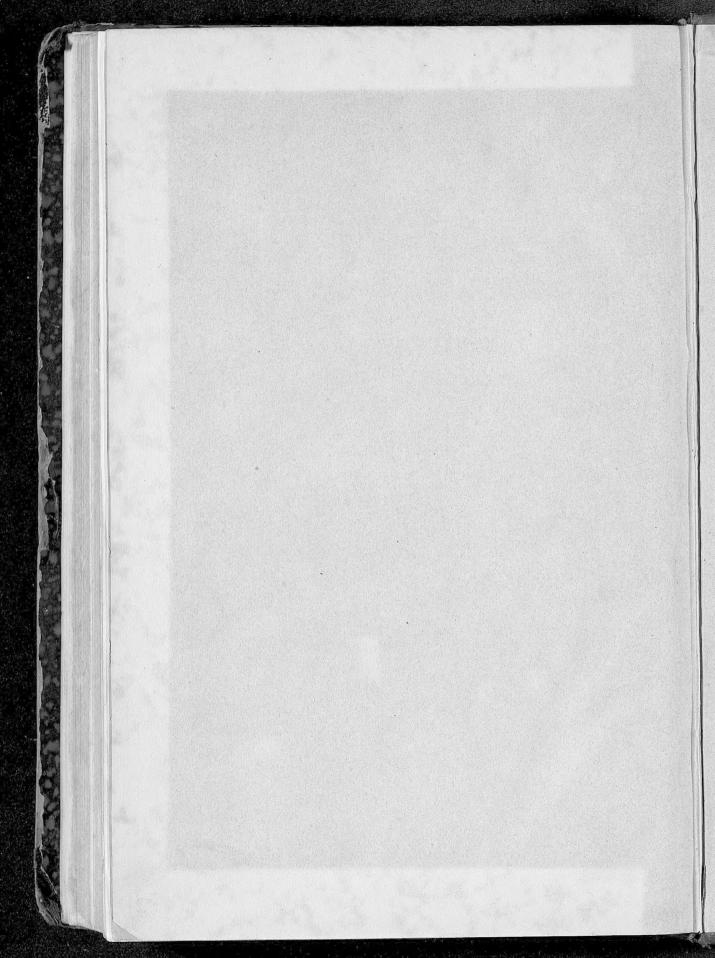



